

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
   Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

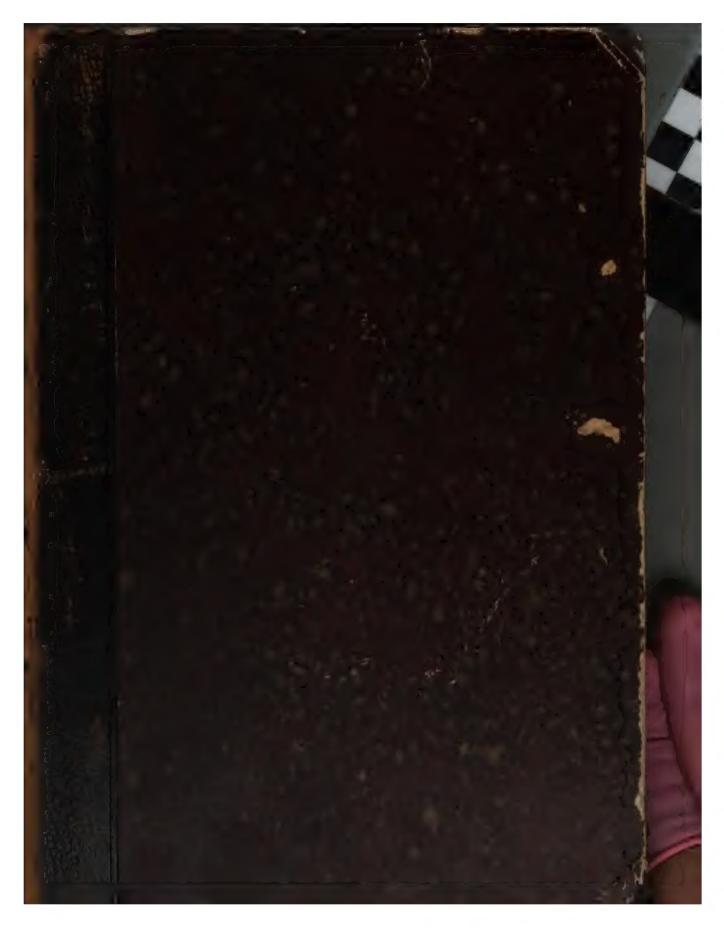

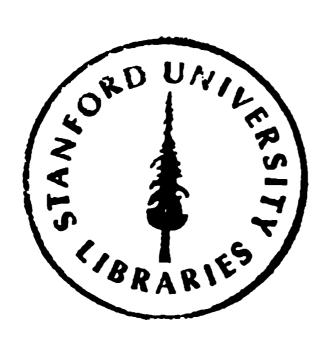

358 171

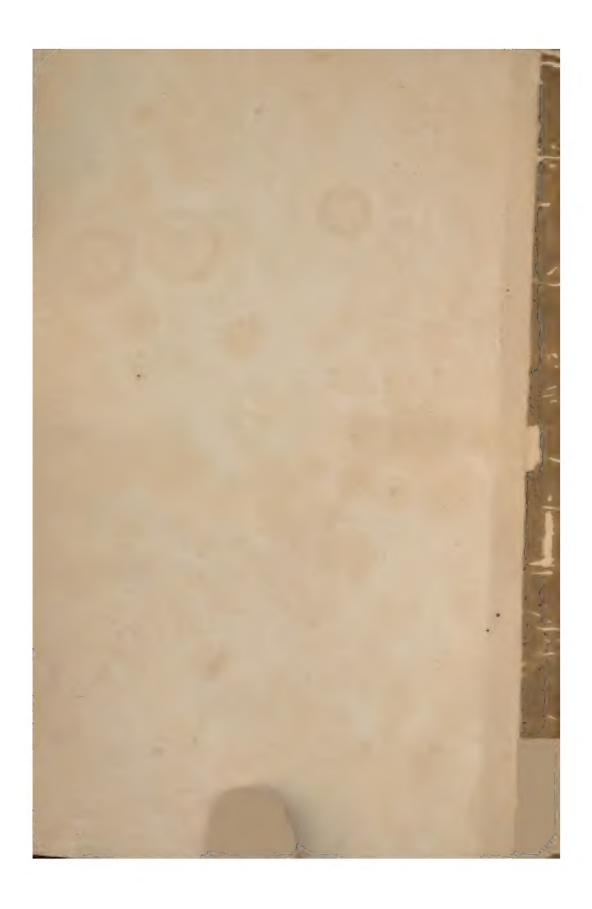

AKSOLOV, I.S.

Сочиненія И. С. Аксакова

# ПОЛЬСКІЙ ВОПРОСЪ

II

# ЗАПАДНО-РУССКОЕ ДЪЛО.

# ЕВРЕЙСКІЙ ВОПРОСЪ.

1860 - 1886

Статьи изъ «Дня», «Москвы», «Москвича и «Русп»

томъ третій.

- recessor

MOCKBA.

Типографія М. Г. Волчанинова (бывшая М. Н. Лаврова и Ко.) Леонтьевскій переулова, дома Лаврова. 1886.

Lh

D377.3 A37

ТАГАЗІНЬ ПЕТТ. АМГЕТ ГЛОБУССВЬ

gas yas on in section of the section

MOSS

## ОГЛАВЛЕНІЕ СТАТЕЙ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

I.

## польскій вопросъ и западно-русское дъло. Статьи изъ газеты «День».

### 1861 года.

|     |                                                                       | Стр. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Напи вравственныя отношенія къ Польшѣ                                 | 3    |
|     | . 1862 года.                                                          |      |
| 2.  | Отвать на письмо, подписанное «Балоруссь»                             | 13   |
| 3.  | По поводу притязаній Поляковь на Литву, Білоруссію, Во-               |      |
|     | и Iloдоліюи авыс                                                      | 16   |
|     | 1863 года.                                                            |      |
| 4.  | О «всенародномъ» польскомъ сеймѣ для рѣшенія польскаго вопроса        | 22   |
| 5.  | Еще о польскихъ притязаніяхъ на Западно-Русскій край                  | 32   |
|     | .1 иберальныя мары относительно мятежной Польши                       | 45   |
|     | Чтобы рашить польскій вопрось, Россій нужно имать со-                 |      |
|     | знаніе своей силы                                                     | 47   |
| 8.  | По поводу манифеста 31 марта 1863 года                                | 54   |
| 9.  | Какъ узнать гдт именно Польша и чего она желаетъ                      | 59   |
| 10. | О томъ же                                                             | 66   |
| 11. | Польскій вопрось должень быть разрівшень какъ земскій русскій вопрось | 74   |
| 12. | О секвестръ польскихъ имъній                                          | 81   |
| 13. | Наше спасеніе противъ полонизма въ народности                         | 93   |

|             |                                                           | Стр. |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 14.         | Не война, а общественная сила Россіи можетъ рѣшить о      |      |
|             | польскоми вопросф                                         | 100  |
| 15.         | Судьба Царства Польскаго стоить вит всякаго отношенія     |      |
|             | къ судьбъ Западнаго края Россін                           |      |
| 16.         | Въ предположени войны                                     | 115  |
| 17.         | По поводу дипломатического выбшательства въ польскій во-  |      |
|             | просъ                                                     |      |
|             | По новоду письма Ригера о польскомъ вопросъ               |      |
|             | По поводу нотъ князя Горчакова                            | 134  |
| <b>20</b> . | Новое вившательство иностранных державъ въ польскій       |      |
|             | вопросъ                                                   |      |
| 21.         | Обязанности общества въ польскомъ вопросъ                 | 150  |
| <b>22</b> . | Мы должны служить Россіи не головами только, а и головою. | 155  |
| 23.         | Ложь сділалась органическими отправленіеми польской на-   |      |
| _           | туры                                                      |      |
|             | Живъ еще въ насъ духъ нашей старивы                       |      |
|             | Каково должно быть положение Поляковъ въ Украйнт          | 176  |
| <b>26</b> . | Разность взглядовъ «Московскихъ Вѣдомостей» и «Дня» на    |      |
|             | польскій вопросъ                                          |      |
|             | Можетъ ли Русскій царь быть «первымъ пзъ Поляковъ»?       |      |
|             | Еще полемика съ «Московскими Вѣдомостями»                 |      |
|             | О финляндскомъ сеймъ и о польскомъ крестьянствъ           |      |
|             | Нашъ врагъ не Польша, а полонизмъ                         |      |
|             | Какъ бороться намъ съ полонизмомъ                         |      |
|             | За къмъ осталась побъда по усмирении польскаго мятежа     |      |
|             | Объ измънении границъ Западнаго края                      |      |
|             | Еще о крестьянскомъ вопрост въ Польшт                     |      |
|             | Отвътъ г. Юзефовичу                                       | 275  |
| <b>36.</b>  | По поводу адреса дворянъ Подольской губерніи о причи-     |      |
|             | сленін ея къ Царству Польскому                            |      |
| 37.         | Есть ли какой-нибудь исходъ нашей борьбъ съ Поляками      | 287  |
|             |                                                           |      |
|             | 1864 года.                                                |      |
|             | 1001 logu.                                                |      |
| 38.         | Опасно ли украйнофильство для Русскаго государства        | 297  |
|             | Чъмъ возстановить довтріе русскаго народонаселенія въ За- |      |
|             | падномъ крав?                                             | 308  |
| <b>40</b> . | О положении русскаго дъла въ Бълоруссии послъ мятежа      |      |
|             | Крестьянскою реформой введено въ Польшу новое славян-     |      |
| •           | ское начало                                               | 324  |
| <b>42.</b>  | О братствахъ въ Западномъ крат                            |      |
|             | По поводу слуха о водворенін іезунтовъ въ Россін          |      |
|             | О несостоятельности общественной нашей даятельности вы    |      |
|             | Западномъ краж                                            | 352  |
| <b>45</b> . | Газета «Въсть» о польско-западномъ вопросъ                |      |

|              |                                                          | CTP. |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|
| 46.          | Еще полемика съ «Въстью»                                 | 371  |
| 47.          | По поводу указовъ о народномъ просвъщени въ Польтъ       | 379  |
| <b>4</b> 8.  | Заслуги русской журналистики въ вопросъ о Западно-Рус-   |      |
|              | скомъ крат                                               | 389  |
|              | Возможно ли возвратиться къ системъ Велепольскаго:       |      |
| <b>50</b> .  | По поводу увольненія генераль-губернатора Муравьева      | 405  |
|              | Изъ газетъ «Москва» и «Москвичъ».                        |      |
|              | 1867 года.                                               |      |
| 51.          | О связи втроисповтанаго вопроса съ народнымъ въ Стве-    |      |
| <b>0 -</b> · | ро-Западномъ краѣ                                        |      |
| <b>52</b> .  | О значении католицизма и еврейства въ Западномъ крат     |      |
|              | Еще о новомъ разграничении Зацаднаго края                |      |
|              | О гоненіи Поляками русскаго элемента въ Галиціи          |      |
|              | Возможно ли переродить какую-либо національность внъш-   |      |
|              | ними мфрами?                                             |      |
| <b>56</b> .  | Еще о значении въроисповъданий въ Западномъ краф         | 445  |
| <b>57.</b>   | О преподаваніи русскаго языка въ школахъ Царства Поль-   |      |
|              | скаго                                                    |      |
| <b>58</b> .  | О ходъ дъла обрусвиня въ Западиомъ краъ                  | 456  |
| <b>59.</b>   | Католицизиъ — самое могучее средство ополяченія          | 463  |
| <b>60</b> .  | Желательно ли введение русскаго языка въ латинское бого- |      |
|              | служеніе?                                                |      |
| 61.          | По поводу назначенія генерала Черткова помощникомъ гр.   |      |
|              | Баранова                                                 | 477  |
|              | 1868 года.                                               |      |
| <b>62</b> .  | Украйнофильско - польскій бредъ «Тараса Воли»            | 483  |
|              | По поводу назначенія въ Вильну генера Потапова           |      |
|              | Задача Россін въ Западнонъ крав                          | _    |
| 65.          | О «порядка», какъ его понимаетъ газета «Васть»           | 507  |
| <b>66</b> .  | Можно ли управленіе Западнаго кран приравнивать къ упра- | •    |
|              | вленію внутреннихъ губерній Россій?                      | 513  |
| 67.          | О необходимости крестьянских банков въ Западномъ краж.   | 522  |
| <b>68</b> .  | Можетъ ли сравниться право Пруссіи на Познань съ пра-    |      |
|              | вомъ Россіи на Западный край?                            | 527  |
| <b>6</b> 9.  | Возражение петербургскимъ газетамъ по поводу ихъ воззръ- |      |
|              | ній на крестьянскій вопросъ въ Западномъ крав            |      |
| <b>70</b> .  | . По поводу циркуляра главнаго начальника Сфверо-Западна |      |
|              | го края отъ 13 іюня 1868 г                               |      |
| 71.          | О стать В И. П. Корнилова объ учебном в дала въ Вилен-   |      |
|              | скомъ округъ                                             | 042  |

| Изъ газеты «Русь».                                                                                                                                             | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1881 года.                                                                                                                                                     |      |
| 72. О стоянін Западнаго края послі управленія г. Потапова 73. Польскій ди городъ Кіевъ?                                                                        | 559  |
| 1882 года.                                                                                                                                                     |      |
| 75. По поводу «Зациски М. Н. Муравьева о мятежт въ Стве-<br>ро-Западномъ крат въ 1863—1864 годахъ»<br>76. Объ украйнофильской агитаціи львовской газеты «Дтло» | 583  |
| 1883 года.                                                                                                                                                     |      |
| 77. О тайной програмы польскаго противодъйствія Россій «за-<br>конными средствами»                                                                             |      |
| 78. О непоследовательности нашего правительственнаго действія въ Польше                                                                                        |      |
| 79. Объ употребленіи русскаго языка при Богослуженіи для католиковъ-Бѣлоруссовъ                                                                                |      |
| 1884 года.                                                                                                                                                     |      |
| 80. Застой русскаго дъла въ Западномъ крат по усмиреніи мя-<br>тежа 1863—1864 годовъ                                                                           |      |
| •                                                                                                                                                              |      |
| ЕВРЕЙСКІЙ ВОПРОСЪ.                                                                                                                                             |      |
| Изъ газеты «День».                                                                                                                                             |      |
| 1862 года.                                                                                                                                                     |      |
| 1. Следуеть ли дать Евреамъ въ Россіи законодательныя и ад-<br>министративныя права?                                                                           | 687  |
| 2. Отчего Евреямъ въ Россіи имъть ту равноправность, кото-<br>рой не дается нашимъ раскольникамъ?                                                              |      |

|             |                                                                                       | Стр.               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | 1864 года.                                                                            |                    |
| 3.          | Что такое «Еврей» относительно христіанской цивилизаціи?.                             | 698                |
|             | Изъ газеты «Москва».                                                                  |                    |
|             | 1867 года.                                                                            |                    |
| 4.          | Не объ эманципаціи Евреевъ слідуетъ толковать, а объ эман-                            | 708                |
|             | изъ газеты «Русь».                                                                    |                    |
|             | 1881 года.                                                                            |                    |
| 6.<br>7.    | Либералы по поводу разгрома Евреевъ                                                   | 725<br>73 <b>5</b> |
|             | 1882 года.                                                                            |                    |
|             | Еврейская агитація въ Англіп                                                          |                    |
|             | 1883 года.                                                                            |                    |
| 11.         | О томъ, какъ бы обезвредить Евреевъ для христіанскаго на-                             | 772                |
| <b>12</b> . | Обезвредятся ли Еврен, преобразовавшись въ культурный слой                            |                    |
| 13.         | О Талмудъ                                                                             |                    |
|             | Воззваніе Кремьё, обращенное къ Евреямъ отъ лица «Все-<br>мірнаго Израильскаго Союза» |                    |
| 15.         | Разборъ циркулярнаго воззванія «Еврейскаго Всемірнаго Союза»                          |                    |
| 16.         | Еще о воззваніи «Всемірнаго Изранльскаго Союза»                                       |                    |

<del>-----</del>:

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |

# СТАТЫ ИЗЪ ГАЗЕТЫ "ДЕНЬ".

съ 1861 по 1865 г.



### Наши нравственныя отношенія въ Польшъ.

### Москва, 18-10 ноября 1861 г.

Какъ бы ни разсуждали политики и государственные люди, историки и публицисты, но теорія государственнаго эгоизма, доктрина практической необходимости и все это ученіе о какой-то особенной политической нравственности-съ каждымъ днемъ и съ каждымъ часомъ сильнъе и ярче обличаются исторіей во всей своей жизненной несостоятельности. Краснорфчивый языкъ событій даетъ отвфты нежданные и негаданные, мечтательное становится дъйствительнымъ, практически-необходимое оказывается противнымъ требованіямъ высшей духовной необходимости, гордое благоразуміе низводится на степень близорукаго и ложнаго разсчета. Д'вйствительная сила, действительное значеніе, принадлежать въ исторіи только нравственнымъ истинамъ, в'вчнымъ началамъ любви и справедливости. Не всегда признаваемыя и замъчаемыя мыслителями, они тёмъ не менёе являются двигателями общественной жизни народовъ, направляютъ ихъ историческій путь въ ту или другую сторону, обусловливають ихъ развитіе не только внутреннее, но и внёшнее. Начало нравственное живетъ и движется своимъ внутреннимъ логическимъ процессомъ, и историческія «наказанія» или «счастливыя случайности», злыя или добрыя послёдствія, въ сущности, ничто иное, какъ логическіе нравственные выводы изъ нравственнаго же положенія, воплощеннаго историческимъ фактомъ. Всякое уклоненіе отъ нравственныхъ истинъ проявляется ложью даже во внѣшнемъ устройствѣ, подрываетъ матеріальное преуспѣяніе, подтачиваетъ жизнь историческихъ обществъ.

Нельзя сказать, чтобы историческая наука обходила молчаніемъ нравственную сторону исторіи и не вводила нравственнаго элемента въ постиженіе историческихъ явленій; но такое участіе нравственныхъ истинъ въ исторіи, такое значеніе нравственныхъ началъ, какъ дѣятелей въ общественной жизни народовъ, едвали когда разсматривалось во всей полнотѣ и связи, во всей своей логической внутренней послѣдовательности, проявляемой внѣшними событіями. По крайней мѣрѣ исторія Славянскихъ племенъ еще ни разу, сколько намъ кажется, не подвергалась такого рода нравственному анализу, а между тѣмъ, если мы не ошибаемся, только съ предложенной нами точки зрѣнія—можно понять и объяснить многія странныя и непонятныя явленія въ жизни Славянскихъ народовъ.

Чъмъ болье нравственныхъ требованій носить въ себъ народъ, чвиъ выше его собственный нравственный идеалъ и его правственная задача на земль, — тьмъ мучительнье разладъ, вносимый въ его жизнь уклоненіемъ отъ нравственныхъ истинъ, тъмъ сильнее страдаеть онъ отъ всякаго внутренняго противорвчія. Раздвоеніе духа нарушаеть ту нравственную цфльность, которая необходима для цфльности дфйствованія и ослабляеть его внішнія силы. Объяснимь это примфромъ. Человъкъ честный, рфшившійся на поступокъ, несогласный съ прирожденными емф понятіями чести, никогда не совершить этого поступка съ той ловкостью, съ той беззавътной легкостью и, такъ сказать, съ тою гармоніей злой воли и злаго дёла, съ какою совершить его человёкъ менёе честный или, по крайней мфрф, съ совфстью не столь чуткою. Чтобы действовать решительно и твердо, человеку честному необходимо совнание своей правоты, полное согласіе воли съ его собственными нравственными требованіями. Если такого согласія нъть и быть не можеть, то ему остается: или отказаться отъ дёла, какъ несовмёстимаго съ началами истины, или же заглушить совъсть и измънить

честному преданію своей собственной жизни. Посліднее едвали возможно, и нравственное насиліе, учиненное имъ надъ самимъ собою, большею частью обнаруживается внішнимъ неуспіхомъ и внутреннимъ диссонансомъ, разъйдающимъ душевныя силы. Тімъ не меніе этотъ неуспіхъ похвальні е успіха, эта неудача, это чувство разлада, эта возможность подобнаго, — никуда не годнаго въ практическомъ смыслі, — сомнінія, составляеть, по нашему мнінію, уже нравственную заслугу такого человіка и указываеть на боліте высокую степень его нравственнаго призванія.

То же явленіе находимъ мы и въ жизни народовъ. Если мы обратимся къ Россіи, то найдемъ, что исторія нашей вн в ш не в политики, хотя и представляеть не мало темныхъ пятенъ и темныхъ дёлъ, однако же несравненно чище исторіи внішней политики въ другихъ странахъ Западнаго міра. Наша политика могла быть, и бывала, неловкой, недальновидной, наконецъ и порочной и положительно-вредной Русскимъ интересамъ (напримъръ въ самомъ концъ XVIII въка), но она все же прямодушнъе и честиъе полчтики Англіи или Австріи. И этимъ характеромъ обязана Русская политика не личнымъ свойствамъ государственныхъ людей, а тому обстоятельству, что, несмотря на разрывъ образованнаго общества съ народомъ, она все же, и какъ бы противъ воли, не могла оставаться совершенно чуждою народному характеру и внутреннимъ нравственнымъ требованіямъ, лежащимъ въ основъ нашего историческаго развитія. Только западные публицисты воображають себъ нашу политику хитрою и коварною: въ Россіи не найдется никого, кто бы серьезно приписаль ей такое качество. Напротивъ, мы не умфемъ хитрить и путемъ хитрости достигать нашихъ цёлей; мы плохіе мастера въ томъ темномъ искусствъ дипломатіи, которое Западъ возвелъ на степень государственной мудрости и добродътели. Въ этомъ искусствъ насъ всегда перещеголяютъ западные политики, --- и въ этомъ собственно мы видимъ наше нравственное преимущество.

Да, наше преимущество заключается именно въ томъ,

что всякое уклоненіе нашей политики отъ началъ нравственныхъ намъ удается плохо и возбуждаеть сильный протесть нашей собственной, общественной исторической совъсти. То, что не тревожить совъсти другихъ народовъ и не нарушаетъ цъльности ихъ жизненной дъятельности, то, благодаря Богу, намъ дается не такъ легко: оно или само вънчается у насъ неуспъхомъ (или успъхомъ весьма кратковременнымъ), или же вносить смущеніе, порождаеть странныя явленія и противодъйствія въ нашей внутренней, общественной жизни. Отношенія Англичанъ къ Индій и Индійцамъ, угнетеніе ими Греческой народности на Іоническихъ островахъ, возмутительно наглые ихъ поступки въ Пирев, сожженіе Греческаго флота—никогда не приводили въ негодованіе общественнаго мнінія въ Англіи, и возбуждали только слабые протесты со стороны не многихъ отдёльныхъ лицъ. Въ Пруссіи едвали вы найдете хоть одного Пруссака, котораго совъсть сколько бы нибудь смущалась отношеніями Пруссіи къ Познани, въ которой германизація, по свидътельству самихъ Поляковъ, съ искусствомъ необыкновеннымъ, не Русскимъ (такое неискусство приносить намъ честь), почти пересилила Польскую національность.

Если бы мы въ состояніи были вообразить себъ на мъстъ Англіи и Пруссіи Россію, то можно было бы навърное сказать, что, во 1-хъ, мы бы не съумфли никогда такъ ловко и выгодно повести дъло въ матеріальномъ отношеніи: у насъ никогда бы не достало той энергіи зла, той гармоніи злой воли и дёла, которыя такъ необходимы для успёха въ дёлё ненравственномъ. Еслибъ способность такой энергіи и проявилась въ отдъльныхъ личностяхъ, то она никогда бы не обратилась у насъ въ постоянную систему и все наше образованное общество, насколько оно безсознательно остается върнымъ народнымъ Русскимъ началамъ и безсознательно дъйствуетъ подъ напоромъ исторической народной идеи, прониклось бы единодушно чувствомъ негодованія, отрицанія, самообличенія и самаго безогляднаго состраданія къ угнетеннымъ. Мы говоримъ: «началамъ Русскимъ», и предупреждая возраженіе, просимъ указать намъ хоть одинг примърг въ исторіи Западныхъ народовъ, гдф бы подобное нравственное требованіе и состраданіе проявлялось съ такою силою, такъ безкорыстно и даже къ явному матеріальному ущербу своимъ внъшнимъ государственнымъ интересамъ. Какъ всегда водится, это чувство состраданія нередко переходить и въ крайность — тамъ, гдв мысль живетъ внв историческаго дъла, сама себя сознаеть и въдаеть отвлеченною, досужею и, такъ сказать, безотвътственною предъ жизнью; сочувствіе къ чужому страданію можеть простираться тамъ иногда и до непростительнаго забвенія о своихъ кровныхъ страдальцахъ, —но мы указываемъ здёсь только на главныя черты нашихъ общественныхъ нравственныхъ побужденій. И такъ---Россія не могла бы никогда отнестись къ неправдъ съ тъмъ искусствомъ и съ темъ спокойствиемъ общественной совести, съ какимъ относятся Англія къ Іоническому и наша сосёдка Пруссія къ Познанскому вопросу, — и, повторяемъ, это составляетъ наше великое нравственное достоинство.

Мы говорили условно, воображая себъ Россію на мъстъ Англіи и Пруссіи, но то же самое находимъ мы и въ двиствительных в отношеніях в наших в къ Польш в и Полякамъ. Въ силу той нравственной основы, о которой сказано нами выше, въ этомъ дълъ намъ, прежде всего, нообходимо стоять на почвъ полнъйшей нравственной законности. Это необходимо не только само по себъ, какъ нравственное требованіе, но и какъ основаніе прочной силы и матеріальнаго успіха. Въ отношеній къ древнимъ Русскимъ областямъ, населеннимъ нашими кровными, единовърными братьями, Малоруссами, Червоноруссами, Бълоруссами, Россія опирается на несомнънное изъ всёхъ правъ, — нравственное право, или, вёрнее сказать, на правственныя обязанности братства. Тутъ мы стоимъ за народъ, съ народомъ и во имя народа, за правду воли народной, за его свободу и независимость, за угнетенныхъ противъ угнетателей. Вопросъ ясенъ для разрешенія и мы крепки сознаніемъ своей правоты и одобреніемъ нашей общественной сов'єсти. Въ одномъ изъ №М: нашей газеты мы назвали Польскія притязанія на Кіевъ, Смоленскъ и пр. безумными. Мы удерживаемъ это названіе, потому что другаго они и не заслуживають. Они не только вполнѣ безумны, но и безправственны въ высшемъ смыслѣ слова, потому что основываются на началѣ насилія и направлены противъ свободы народной.

Тв же самыя нравственныя основы, права и обязанности существують, разумъется, и для Грека по отношенію къ Іоническимъ островамъ, и для Поляка по отношенію къ твиъ Польскимъ областямъ, гдв народъ или Польскаго происхожденія, или говорить по Польски, испов'ядуеть католическую религію и вообще не отділяеть себя и своей исторической судьбы отъ своихъ Польскихъ братій. Осуждая со всею ръзкостью правды притязанія Поляковъ на Смоленскъ и Кіевъ, мы бы погрѣшили противъ логическаго смысла, если бы стали осуждать законность ихъ патріотизма въ отношеній къ Позчани, Кракову и Варшавъ. Если Австріецъ и Пруссакъ не наделены совестью довольно чуткой, чтобъ съ нравственной точки зрвнія вполнъ върно оцвнить: въ какомъ отношеніи къ нимъ находится Польская народность, то мы можемъ похвалиться особенною милостію Божіей въ томъ смыслъ, что намъ дано чувствовать всякое уклоненіе нравственнаго закона, чувствовать всякую малейшую неправду, и следовательно, ту ея долю, какую историческій жребій могъприсудить намъ въотношенін къ Польш в.

Въ самомъ дель, Немецкія газеты исполнены самыхъ резвихъ выходокъ противъ Россіи за слабость ся дъйствій относительно Польши. Онъ требують отъ насъ той неравборчивой энергіи, которую, безъ сомньнія, проявиль бы Ньмецъ, если бы находился на нашемъ мъстъ. Къ энергіи зла Россія не способна, но этого еще мало: еслибы мы и вздумали ее проявить, она, къ счастію, никогда не принесла бы намъ твхъ вкусныхъ плодовъ, какіе приносить другимъ: вкущать ихъ не дасть намь наша собственная общественная совъсть. Не мало у насъ силы матеріальной: предъ могуществомъ, опирающимся на 60 милліоновъ народонаселенія, безсиленъ 5-ти милліонный народъ; но такова важность нравственнаго начала справедливости для такого нравственнаго народа, каковъ Русской, что для этой матеріальной силы, при всемъ ся могуществъ, необходимо сознаніе своей безусловной нравственой правоты.

Нътъ сомнънія, что паденіе Польши было подготовлено внутреннимъ разложеніемъ Польскаго общества, ложью шляхетства и католицизма, измёною ея Славянскимъ началамъ, гордыней и нетерпимостью Польской національности, ненавистью, возбужденною ею въ прочихъ братскихъ народахъ. Существованіе Польши въ ея прежнемъ видъ и устройствъ, на основаніи началь, выразившихь себя въ ея исторіи, было, по всвиъ историческимъ вброятностямъ, уже долве невозможно; задорное, безпокойное сосъдство препятствовало свободному развитію Россіи, и историческая Немезида отомстила Польшъ всъ неправди ея, совершенныя надъ Русскимъ народомъ въ началъ XVII въка. --- Все это, положимъ, и справедливо; но событія, сопровождавнія конецъ Польши, помъщавши ся политическому бытію умереть свободною смертью, обновили новою жизнью Польскую національность и сообщили ей ту нравственную силу, которую она проявляеть и до сихъ поръ. По новъйшимъ историческимъ изследованіямъ оказывается несомненнымъ, что весь планъ, на основаніи котораго совершился разділь Польши, принадлежить изобретательности Фридриха II-го, такъ-называемаго Великаго, который умель въ то же время такъ искусно повести діло, что осужденіе легло всею своею тяжестью на Россію, менфе всфхъ неправую въ этомъ дфлф. Извъстно всъмъ, что Россія при раздълъ Польши возвратила себъ только древнія Русскія области и взяла Литву, и что такъ-называемое Царство Польское досталось намъ уже по ръшению Вънскаго конгресса. Конечно, Россія могла бы совершить это возвращение инымъ, более прямымъ способомъ: по требованію ли угнетеннаго народа въ техъ Русскихъ областяхъ, или открытой войною, — но все это еще не составляеть большой важности при несомнънномъ ея правъ на эти вемли. По нрисоединении Царства Польскаго, Россія даровала ему конституцію, и сама Польская народность обязана своею жизнью, между прочимъ, тому нашему неумънью, которое, какъ мы сказали, составляетъ нашу нравственную заслугу въ исторіи. Если въ чемъ можно отыскивать нашу вину, то развй въ томъ потворств в властолюбивымъ притяваніямъ нашихъ соседей и въ согласія на подчиненіе свободнаго Славянскаго племени иноземному владычеству. Вообще говоря, Россія мен ве вс вх в неправа въ раздвлв и уничтоженіи Польши, но, какъ страна нравственная, тяжел ве вс вх в чувствуеть то, что было неправаго въ этомъ двлв.

Отсюда ясно, что для спокойствія нашей народной совъсти намъ необходимо дать просторъ и силу нравственному принципу и добиться правды въ отношеніяхъ нашихъ къ Полякамъ. Мы конечно не беремъ на себя смёлости предлагать разрёшеніе Польскаго вопроса: онъ связанъ съ вопросомъ о государственной территоріи, съ требованіями Европейской политики и съ разными другими соображеніями, большею частію даже и недоступными частному человёку,— но мы разсматриваемъ дёло со стороны нравственной, и высказавши однажды въ газетё своей взглядъ на Польскія притязанія относительно Бёлоруссіи и Малороссіи, считаемъ себя въ обязанности высказать наше мнёніе съ большею полнотою. Многіе, можетъ быть, упрекнутъ насъ въ идеализаціи: пусть рёшать это сами читатели.

По нашему личному убъжденію, намъ следуетъ, какъ ны уже сказали, добиться правды въ отношеніяхъ нашихъ къ Полякамъ, а для этого: добиться отъ нихъ толкомъ, чего собственно имъ нужно и чего они хотятъ. Намъ кажется, что, между прочимъ, откровенная, вполнъ откровенная литературная полемика всего сильнее, --- мало того, --- всего чище могла бы способствовать къ разъясненію дёла и къ вразумленію нашей собственной недоум вающей сов всти. Мирное братское обсуждение между-племенныхъ, взаимпыхъ правъ и отношеній; ясное совнаніе, добытое такимъ путемъ, просвѣщенное безпристрастнымъ уваженіемъ къ истинв и согрътое взаимною любовью и снисходительностію: какой бы другой исходъ могъ быть нравственно-сообразнве, какое последствіе желательнве. какой путь святве? Но въроятно ли это и возможно ли? Къ несчастію, всевъковой опыть увъряеть нась, что желанія страстныя, но неосновательныя, редко уступають простому убъжденію. Человъкъ безсильный, но полный смълаго жара, не склоняется, обыкновенно, ни предъ какими, самыми очевидными доводами; онъ ищеть дознать опытомъ свою способность къ дъйствію, - и дійствительно только опытомь, вещественно, обличается въ несправедливости своихъ порывовъ, и узнаетъ свое настоящее місто и призваніе.

Позволимъ же себъ мечтательное предположение. Предположимъ, что мы вышли бы изъ настоящей Польши и стали на нашихъ Русскихъ границахъ. Твердо охраняя послъднія, мы бы тогда пребыли терпъливыми и безстрастными свидътелями ея внутрейней борьбы и работы. Безъ сомивнія, это было бы не только вполить нравственно чисто, но даже великодушно. Продолжая наше предположеніе, спросимъ: въсилахъ ли были бы Поляки создать что-либо стройное и прочное, и не вредно ли было бы намъ ихъ сосъдство? Какъ ни трудно отвътить на этотъ вопросъ, но разсмотримъ однако его поближе.

Если дъйствительно къ Полякамъ могутъ быть примънены слова Наполеона о Бурбонахъ: они ничего не забыли и ничему не выучились, то можно навърное сказать: существованіе ихъ было бы не долговъчно. Ультрамонтанскій католическій фанатизмъ, шляхетскій аристократизмъ и исключительная гордая національность, проявляемыя ими и теперь въ Галиціи и Холмскомъ округв, если и могутъ давать силу въ отпоръ, не могуть однако, сами по себъ, служить началомъ созидающимъ въ наше время, когда ложь, лежащая въ этомъ началъ, уже открыта сознанію всего человъчества. Если бы Поляки, увлеченные политическими мечтами, перешли свои предвлы и вторглись, напримвръ, къ намъ, то не только бы встрътили несокрушимый отпоръ народный, но дали бы намъ полное нравственное право наказать ихъ беззакопіе и уничтожить причину неправедных в кровопролитій. — Если же Поляки въ состояніи переродиться, покаяться въ своихъ историческихъ заблужденіяхъ и стать Славянскимъ мирнымъ народомъ, то, конечно, Русской народъ былъ бы радъ видъть въ нихъ добрыхъ родственныхъ сосъдей. Впрочемъ мы думаемъ, что во всякомъ случаъ Польша сама бы тогда, черезъ нъсколько лътъ, стала кать-на этотъ разъ уже добровольнаго и искренняго - возсоединенія съ Россією. Язва на нашемъ тіль, такъ долго и мучительно болъвшая, исцълилась бы тогда, наконецъ, совершенно; въ нашей общественной совъсти болъе не оставалось бы недоразумбиія, и правственное начало вполнь бы торжествовало.

Неужели нельзя достигнуть этого результата путемъ мирнымъ и разсудительнымъ? Неужели Поляки, забывъ правило. respice finem (взирай на конецъ), захотъли бы подвергнуть себя и свою страну предварительнымъ-тяжелымъ испытаніямъ, бъдственнымъ историческимъ урокамъ? Неужели ихъ можетъ вразумить только событе, и никакіе другіе доводы разума имъ недоступны? -- Мы убъждены, что рано или поздно последуеть теснетиее и полнешее, искреннее соединеніе Славянской Польши съ Слявянскою же Россіей, что къ тому ведетъ непреложный ходъ исторіи, --- но не лучше ли, въ виду такого неизбъжнаго историческаго ръшенія, предупредить все, что грозить намъ бъдой, враждой и раздоромъ, и добровольно, сознательно, покаясь взаимно въ исторических в гр в хах в своих в, соединиться вывств братскимъ, теснымъ союзомъ противъ общихъ враговъ-нашихъ и всего Славянства?

Мы старались выразить нашу мысль, по возможности, ясно, и надвемся, что она не подасть повода къ тяжелымъ недоразумвніямъ. Мы ничвиъ лучше не можемъ заключить нашу статью, какъ стихами Хомякова, написанными въ 1831 году, во время Польской войны, когда всв прочіе Русскіе поэты были одушевлены чувствами, болве или менве противоположными твмъ, какія высказаны Хомяковымъ.

Да будуть прокляты сраженья, Одноплеменниковь раздорь, И перешедшей въ поколёнья Вражды безсмысленной позорь! Да будуть прокляты преданья, Въковъ исчезнувшихъ обманъ, И повъсть мщенья и страданья, Вина неисцълимыхъ ранъ!

И взоръ поэта вдохновенный Ужь видить новый въкъ чудесъ.... Онъ видить: гордо надъ вселенной, До свода синяго небесъ, Орлы Славянскіе взлетають Широкимъ дерзостнымъ крыломъ... Ихъ твердъ союзъ, горять перуны, Законъ ихъ властенъ надъ землей, И будущихъ баяновъ струны Поютъ согласье и покой!

Отвътъ на инсьмо, подвисаниее "Белоруссъ".

Москва 26-го января 1862 г.

Кто же это вы? Если бы письмо не было подписано «Бѣлоруссъ», мы бы подумали, что оно писано Полякомъ. Тогда мы
бы сказали Поляку, что онъ пришлецъ въ этой Русской землѣ, что мы обращаемся не къ нему, а къ истинному хозянну земли, къ народу, а Поляку посовѣтовали бы не распоряжаться въ чужомъ дому, уважать и слушаться ховяина,
или же оставить его въ покоѣ и возвратиться въ Польшу.
Къ Бѣлоруссу мы имѣемъ полное право обратиться съ братскимъ призывомъ и, принося полное чистосордечное покаяніе
во всѣхъ нашихъ неправдахъ передъ нимъ, въ нашемъ забвеніи его правъ, его человѣческаго достоинства и нашей
братской связи,—протянуть ему братскую руку помощи противъ всякихъ враговъ и утѣснителей его духовной и гражданской свободы.

Подъ письмомъ подпись Бѣлорусса, но образъ мыслей не Русскій, и даже не Славянскій, и сильно отзывается шля-хетско-Польскимъ міросозерцаніемъ. Разсмотримъ самое письмо поподробнѣе.

Вы говорите о храмахъ, воздвигнутыхъ Польскимъ владычествомъ, храмахъ католическихъ, гдё народъ находйлъ себё питаніе и воспитаніе, т. е. образованіе. Это справедливо, но какое это было образованіе? Образованіе совершенно противное духу народнаго вёрюисповёданія, т. е. православія, образованіе, соблазнявшее людей въ ложь католицизма, въ узкость патріотизма, въ гордость и надменность шляхетства. Такое образованіе, враждебное Русской народности, прорыло глубокую бездну между православнымъ Бёлоруссомъ и ополяченнымъ Бёлорусскимъ шляхтичемъ.—Какъ ни тяжелъ гнетъ матеріальный, но все же онъ легче и менёе опасенъ, чёмъ гнетъ духовный, а таковъ именно былъ гнетъ Польско-

католическій. Вы говорите—о свободѣ вѣроисповѣданій... Въ какое время? Бывшая когда-то свобода давно заслонилась въ памяти народной—эпохою кровавыхъ казней и мучительныхъ преслѣдованій. Не о томъ ли времени вы говорите, когда церкви отдавались на аренду жидамъ, и за свободу своей вѣры возстали и гибли мучениками, на Варшавскихъ площадяхъ, Малороссійскіе козаки? Я упомянулъ о Малороссіи потому, что вы сами упомянули о Кіевѣ; что же касается до Бѣлоруссіи собственно, то прочтите І и ІІ томы «Литовской церковной Уніи» Козловича, и вы перестанете хвалиться Польскою вѣротерпимостью. А проектъ ксендза іезуита, напечатанный въ 17 № нашей газеты?...

Народъ, простой народъ, который обыкновенно называютъ рабомъ нужды и который действительно угнетенъ вечною заботою о кускъ насущнаго хлъба, народъ тъмъ не менъе свято хранить залогь, завъщанный ему отцами, залогь лучшей стороны своего бытія, залогъ в'вры и нравственной истины! Грубый, невъжественный, погразшій по видимому въ матеріальных интересахь, онь всегда жертвоваль всёмь за интересъ духовный, за невещественный интересъ своей народности; онъ всегда былъ тверже и крепче и верне -- своихъ благородныхъ представителей, образованныхъ дворянъ и шляхтичей; онъ сберегалъ и сберегаетъ для будущихъ поколеній возможность духовнаго и гражданскаго возрожденія. Онъ не равнодушенъ къ вопросу въры, какъ Бълорусскіе образованные «патріоты», а тоть, кто не сливается съ народомъ въ этомъ чувствъ, тотъ никогда не пойметъ требованій народныхъ, тотъ не въ правъ говорить отъ имени народа и причислять себя къ нему, тотъ не увлечетъ за собою народной силы!..

Вы намекаете на помощь изъ теплъйшей страны. Этотъ намекъ намъ не понятенъ. Что это—Римъ, Италія? Неужели вы еще въ состояніи увлекаться такими безплодными мечтами? Такое легкомысліе составляетъ одно изъ печальныхъ свойствъ Польскаго характера и совершенно несвойственно Бълоруссу, а потому и позволительно спросить — точно ли вы Бълоруссъ, не просто ли вы Полякъ или ополяченный шляхтичъ? во всякомъ случав—между вами и народомъ цълая бездна!

Но защищать себя, свои дёйствія въ Бѣлоруссіи, развращеніе и отравленіе народа откупомъ, — и мало ли что — вы еще многое забыли, — защищать всего этого мы не можемъ и не станемъ, и правда вашихъ обвинительныхъ словъ ослабляетъ силу нашего слова.

Въ заключение, позвольте мий точийе и ясийе обозначить, за что и во имя чего стоить, по отношению къ Западной России, наша газета.

- 1) Мы стоимъ за народъ, съ народомъ и во имя народа, противъ гнета шляхетства и католицизма, гнета, издавна томящаго и давящаго народъ и имъющаго цълью сломить въ немъ начала Русской народности; однимъ словомъ, мы въ Русской землъ стоимъ за народъ противу полонизма, вооруженнаго всякими гражданскими, матеріальными и духовными орудіями порабощенія.
- 2) Мы объявляемъ себя противъ всякаго насилія, угнетенія, гоненія, преслёдованія, всякой неправды—Русской, Польской, Жидовской, какого бы наименованія она ни была и на кого бы ни падала,— на Русскаго, Поляка, Жида, крестьянина, шляхтича, мёщанина, или кого бы то ни было. Разумется—только въ такомъ случай, если насиліе не вызвано, само собою, насиліемъ же: такъ наприміръ—воровство и грабежъ, наказываемые силою, не возбудять нашего протеста и негодованія.
- 3) Мы стоимъ за полную свободу жизни и развитія каждой народности, но мы разумвемъ свободу иначе, чвиъ Польскіе шляхтичи, которые не считаютъ народъ достойнымъ свободы, которые признаютъ позволительнымъ, по отношенію къ хлопской впрп и къ грубому люду, прибъгать къ мърамъ духовнаго насилія, и которые воображаютъ, что ихъ понятія и требованія свободы мирятся съ крвпостною неволей и разореніемъ народа.
- 4) Но признавая свободу развитія каждой народности, мы считаемъ себя въ полномъ правѣ, въ области слова, свободнаго отъ всякого внѣшняго насилія, высказывать наши мысли, давать совѣты, указывать опасности, однимъ словомъ, способствовать истинному направленію въ развитіи народномъ, по нашему крайнему разумѣнію, съ предоставленіемъ, разумѣется, народу полнѣйшаго права принять или отвергнуть наши совѣты.

5) Бёлоруссовъ мы считаемъ своими братьями, но крови и по духу, и думаемъ. что Русскіе всёхъ наименованій должны составлять одну общую сплошную семью, для которой и радость и горе, и испытанія и труды и побёды, должны быть единые общіє; которую не напрасно вновь соединила исторія, но которой члены, какъ и въ человёческой семьё, нисколько не теряють отъ того своей личности и своей особенности. Таково наше убёжденіе и таково наше горячее желаніе, но еще сильнёе и горячёе желаемъ мы, чтобы осуществленіе этого желанія совершилось внё всякого в нёшня го вмёшательства.

Вотъ нашъ отвътъ и вамъ, и г. Грабовскому, и всъмъ, думающимъ одинаково съ вами. Вы не должны оскорбляться нашимъ отвътомъ, точно также какъ и мы не оскорбляемся вашими упреками, а стараемся вникнуть — какіе изъ нихъ правы, и какіе ложны...

По поводу притязаній Поляковъ на Литву, Бълоруссію, Волынь и Подолію.

### Москва, 6-го октября 1862 г.

Какъ въ карточной игръ тасуютъ масти въ колодахъ, такъ въ первой четверти нынфшняго столфтія тасовались и народности въ той — своего рода карточной политической игрф, которая разыгрывалась на знаменитом в Вэнском конгрессъ. Собравшіяся власти, въ заботахъ о благоустройствъ Европы, - котораго они надъялись достигнуть способомъ политическаго равновъсія, механически понимаемаго, — кроили, размфривали и развфшивали; довфшивали и домфривали разныя доли --- т. е. разныя племена и народы, въ пользу того или другаго государственнаго построенія. Он'в не принимали въ соображение ни народныхъ требований и влеченій, ни племеннаго различія, вражды или склонности, ни стремленій къ самостоятельному развитію, ни правъ на жизнь и бытіе, предъявляемыхъ народностями. Онъ распоряжались судьбами народовъ и целыхъ странъ, не справляясь ни съ ихъ исторіей, ни съ ихъ волей, и совершали странныя, противоестественныя, насильственныя сочетанія (напримъръ хоть Итальянцевъ съ Нъмцами), внося, вмъсть съ внъшнимъ матеріальнымъ равновъсіемъ, такое нравственное неравновъсіе, которое привело въ постоянное колебаніе и сотрясеніе политическую систему Европы.

Но если подобнаго рода возврвнія и пріемы возможны были въ эпоху Ввнскаго конгресса, то въ наше время они не только утратили значеніе двйствующаго въ исторіи принципа, но стали въ явное противорвчіе съ современнымъ могучимъ историческимъ двигателемъ—идеею національности.

Если явленія, порожденныя системою безцеремонной бюрократической, насильственной перетасовки, административнаго сочлененія и расчлененія народностей, продолжають еще существовать и поныні, то самое начало давно осуждено и отвергнуто — нравственно - политическимь сознаніемь всего образованнаго міра, и едвали найдутся люди съ такимъ тіснымь, узкимь политическимь взглядомь, которые захотісли бы вернуться къ печальнымь преданіямь Візнскаго конгресса.

И однакоже нашлись.

Нашлись именно въ той странв, которая, повидимому, всю силу жизни почерпаетъ изъ принципа національности, т е. національной свободы, самобытности развитія, самостоятельности гражданской и духовной; въ странв, которая славится своимъ патріотизмомъ и, казалось, строже всъхъ должна была бы блюсти чистоту начала, на которомъ основываетъ свое право. Да, именно въ Польшъ, въ просвъщенной общественной средъ, нашлись люди, которые, ратуя за начало собственной національной свободы, въ то же время не могутъ отръшиться, въ отношении къ другимъ народностямъ, отъ теорій, зав'ящанныхъ Вінскимъ конгрессомъ, —и такимъ грубымъ противоръчіемъ, сами, въ роковомъ ослъпленіи, подрывають свое собственное дело! Всё журналы Русскіе и иностранные сообщили извъстіе о томъ, что до 300 Польскихъ пом'вщиковъ, събхавшись въ Варшавъ, написали, по совъту будто бы графа Андрея Замойскаго, проектъ адреса къ Русскому правительству съ требованіемъ безусловнаго присоединенія или, лучше сказать, включенія въ составъ Польши: Литвы, Бълоруссіи, Волыни и Подоліи, нъкогда принадлежавшихъ Польской коронв. Не неумвренность требованій

насъ поражаетъ: къ несчастію, мы къ нимъ уже привыкли и они не представляють намъ ничего новаго, но насъ глубоко оскорбляетъ и возмущаетъ самое отношение Польскихъ патріотовъ къ такому жизненному для Русской народности интересу: Польское дворянство обращается къ правительству съ требованіемъ, чтобы оно, ни много ни мало, отчислило до десятка милліоновъ Русскаго населенія въ подчиненіе чужой народности и въ составъ чужой страны; Польское дворянство полагаеть, что удовлетвореніе подобной просьбы, гдф дъло идетъ о нарушении цъльности всего Русскаго племени, можеть завистть отъ доброй воли правительства!... Оно, не задумываясь, объявляеть, что вёковая историческая тяжба двухъ народностей, что сложный, громадный вопросъ о политическихъ правахъ Русскаго православнаго населенія и ополяченнаго, окатоличеннаго туземнаго общества на древле-Русскія земли, о віжовой борьбі двухъ разныхъ просвітительныхъ началъ и разныхъ соціально-политическихъ тенденцій, -- этотъ трудный, мучительный вопросъ можетъ быть разръшенъ ex abrupto, бюрократически, административныма порядкомъ! Польскіе дворяне домогаются, чтобы правительство сослужило имъ ту службу, для которой у нихъ уже отняты исторією всв средства, какъ въ настоящемъ, такъ и въ будущемъ; они насильственнымъ дъйствіемъ власти хотять произвести въ Польшу не только Литву и Бълоруссію, но и Заднъпровскую Украйну....

> "Меня не худо бы спроситься, Въдь я ей нъсколько сродни!"

могъ бы юмористически замътить имъ, при этомъ случаъ, народъ въ Украйнъ (точно также, какъ и въ Бълоруссіи, и даже въ Литвъ), но, къ счастію для Поляковъ, свъдъніе объ ихъ Польскихъ попыткахъ до него не доходитъ,—если только сами Поляки, по неосторожности, не довели уже о томъ до его въдома.

Намъ истинио жаль, что Польскіе дворане. возбуждавшіе всегда, несокрушимою живучестью своего патріотизма, наше искреннее уваженіе, обнаруживають столько деспотической примъси въ своемъ патріотизмъ, столько узости въ своихъ гражданскихъ тенденціяхъ, такую солидарность съ принци-

пами Вънскаго конгресса, такое сходство въ своихъ политическихъ теоріяхъ съ теоріями знаменитыхъ Австрійцевъ Тугута, Меттерниха, Шварценберга, Баха и иныхъ. Въ самомъ двлв, мы въ правв полагать, что стремленія, напримъръ, Чепскаго народа къ самостоятельности и независимости отъ тевтонизма не встрвчають никакого сочувствія въ Польскомъ обществъ (несмотря на всъ его громкія увъренія), и что оно, напротивъ, сочувствуетъ незначительной части Четскаго народа, именно Чешскому онвмеченному дворянству, которое вънцомъ своихъ мечтаній поставляеть окончательное, нераздёльное, гражданское и духовное слитіе съ Нъмецкой стихіей Австріи, знать не хочетъ простаго Чешскаго народа и требуетъ отъ Австрійскаго правительства, по отношенію къ Чехіи, энергическихъ дійствій извістнаго качества. Положеніе діла совершенно то же въ Бізоруссіи, Волыни и Подоліи: точно та же запутанность отношеній, точно также часть туземнаго общества, отступивъ отъ Русской народности (какъ Чешское дворянство отъ Чешской), подпала вліянію полонизма (какъ Чешское тевтонизма); точно также презираеть ово Русскій народь въ Русской земль (какъ Чешское дворянство Чешскій народъ въ Чехіи); точно также, вопреки волъ и стремленіямъ народнымъ, прибъгаетъ теперь къ внешней силе, чтобы ввести Русь въ составъ Польши (какъ это делаютъ Шварценберги и другіе Чешскіе аристократы относительно Австрійскаго гезамтфатерланда). Если только есть въ мірѣ логика, если хоть сколько-нибудь уважается она Поляками, не могутъ же они не признать, что дъйствують относительно Западно-Русскаго населенія совершенно по одному и тому же принципу съ Австрійцами и онвмеченными Чешскими аристократами!

Попробуемъ теперь перенестись въ область самой нельпой, необузданной фантазіи, и сдёлаемъ самое несбыточное,
дикое предположеніе. что просьба Поляковъ вызвала согласіе правительства. При всемъ невыгодномъ мнёніи (и съ горестью сознаемся—отчасти заслуженномъ) Польскихъ патріотовъ о Русскомъ патріотизмѣ, трудно вообразить, чтобы они
повёрили въ дёйствительность такого согласія!... Къ несчастію для нихъ, одного этого согласія мало: требуется согласіе еще нёкотораго лица, котораго Польское дворянство, съ

изумительнымъ легкомысліемъ, свойственнымъ только деспотизму, должно-быть и не примътило. Это лицо-Русскій народъ. Не говоримъ даже о всей Россіи, но какъ вы думаете, гг. Польскіе дворяне, отдасть вамъ Южнорусское племя свой Кіевъ, хотя бы на это изъявили свое согласіе не только Санктпетербургъ, но и Москва? Позволитъ вамъ Украйна, полная досель животрепещущихъ воспоминаній (которыхъ, изъ уваженія къ вамъ, перечислять мы не будемъ), позволить она вамъ присылать ей указы изъ Варшавы? Какъ вы думаете, повърить она, переживши унію, вашей Польской въротерпимости, и вручить вамъ судьбу своей церкви и своей народности? Неужели простодушіе вашего патріотизма простирается до такой степени, что вы можете мечтать, будто Русскій народъ въ древней, коренной Руси, — тяжелою борьбою сквозь цёлые въка донесшій до нашего времени свою народность целою и неповрежденною, — самъ добровольно, во утвшеніе политическаго честолюбія Польскихъ патріотовъ, себя обезъязычить и обезнародить? Вы можете дълать объщанія, -какія угодно; народъ уже извърился въ васъ; славныя преданія Польской исторіи о вфротерпимости Польши и объ ея уваженіи къ національной свобод' давно заслонены кровавою памятью уніи, нашествія іезуитовъ, казацкихъ войнъ и народныхъ бъдствій XVII въка, — съ котораго собственно и начинается лътосчисление современныхъ отношеній объихъ народностей. Да и въ правъ ли быль бы народъ повърить вашимъ объщаніямъ, когда вы не отреклись отъ того, что именно поколебало въ немъ его прежнюю довъренность? Вы подаете прошеніе папъ о возобновленіи уніи; вы выше, чвмъ когда-либо, держите знамя не только католицизма, но и іезуптовъ; у васъ примъняется къ дълу іезуитское правило, что чистая цёль оправдываетъ средства, даже безиравственныя, даже такія, какихъ чуждалась Польша въ самыя скорбныя эпохи своей исторіи!... Вы, наконецъ, оказываете и теперь полное презрвніе къ правамъ Русской народности, пытаясь навязять ей насильно иную историческую участь, ръшить ея судьбу помимо ея, безъ ея согласія и даже безъ ея спроса!...

Вопросъ объ отдёленіи отъ Россіи Западно-Русскаго края есть вопросъ не административный, а земскій; не містный

только, а всенародный и всерусскій. Таковымъ, т. е. всенароднымъ и всерусскимъ, онъ сталъ не въ силу внѣшняго принужденія или формальнаго права, а по самому существу своему, въ силу естественнаго тяготвнія Руси Бізой, Малой, Великой, Черной и Червонной другь къ другу, въ силу ихъ общаго историческаго стремленія создать политическое и земское, гражданское и духовное единство всего Русскаго народа, — съ сохраненіемъ свободы племенныхъ особенностей каждой изъ нихъ. Разрушить это единство, выработанное (хотя еще и не вполнъ) цълымъ тысячельтіемъ трудной исторической жизни, разрушить его, не нанеся смерти политическому бытію Русскаго народа, или замфинть это единство какою-то федерацією, точно также невозможно, какъ невозможно сохранить жизнь въ человъческомъ организмъ, раздробивъ его на части, или замънивъ органическое срощеніе частей — внішнею связью. Малоруссія, Білоруссія, Великоруссія — это уже тпло, одно цельное, неделимое, и отрывать ихъ другъ отъ друга все равно, что разрывать тьло на части; отръзывать отъ нихъ Кіевъ, или какую бы то ни было населенную Русскую мъстность—значило бы ръзать по живому трлу. Неужели этого не понимають Поляки? А имъ бы слёдовало понимать это лучше, чёмъ кому-либо другому, потому что никто, какъ они, не заявлялъ міру о такомъ могуществъ любви къ своему народу, о такой въръ въ свою народность.

Мы желали бы, чтобъ они поняли. «День» уже довольно ясно опредёлиль свою точку зрёнія на Польскія дёла. Въ силу того же начала, которое заставляеть насъ такъ горячо отстаивать права Русской народности противъ Польскаго домогательства, въ силу этого же живаго начала стоимъ мы и за права Польской народности въ предёлахъ Польши, — Польши, а не Волыни, Подоліи, Бёлоруссіи и проч. Читателямъ нашимъ вёрно памятны статьи одного изъ нашихъ сотрудниковъ, въ которыхъ такъ ясно доказывалась необходимость и польза для самой Россіи въ существованіи самобытнаго государственнаго Польскаго центра, который бы оттянулъ къ себъ все Польское изъ Русскихъ областей, очистиль бы ихъ отъ Польскаго наплыва и сталъ бы твердымъ оплотомъ противъ напора Нёмецкой стихіи. Тёмъ болёе жаль,

что Поляки сами стараются объ охлажденіи къ себ'в сочувствія Русскаго общества, и неуважевіемъ къ правамъ Русской народности поддерживають раздражение въ Русскомъ народъ и отдаляютъ эпоху примиренія. Поляки сами портять свое дело. Если бы кто-либо, лишенный свободы действія, сказаль самому пылкому гуманисту: развяжи мнѣ руки, чтобъ я могъ тебя побить и изувъчить, -- сомнъваемся, чтобы гуманисть, какъ бы онъ искренень ни быль, согласился предоставить ему свободу, - т. е. возможность исполнить свою угрозу. Точно въ такое же положение ставять Поляки и Россію, заранте предъявляя притазанія на Кіевъ, Волынь, Подолію и пр., расточая воинственныя похвальбы и угрозы! Неужели такими средствами можно достигнуть скораго и благопріятнаго разр'вшенія вопроса и смінить пагубную вражду животворнымъ миромъ? Неужели же всв Поляки таковы, какъ эти 300 дворянъ, написавшихъ адресъ и придерживающихся деспотическихъ теорій Вінскаго конгресса? Еслибъ это могло быть, --- было бы отчего придти въ отчаяніе за будущность Польши!

Не упрекъ и брань должны видъть Поляки въ нашихъ словахъ, а дружески - искренній совътъ и предостереженіе. Приглашаемъ ихъ снова, оставивъ поле внъшняго политическаго дъйствованія, вступить съ нами въ открытую борьбу въ области литературнаго слова: преддагаемъ имъ снова столбцы нашей газеты.

О "всенародномъ" польсвомъ сеймъ для ръшенія польскаго вопроса.

### Москва, 2-го февраля 1863. г.

Мы медлили до сихъ поръ сказать наше слово по поводу Польскихъ событій. Мы не дали въ себѣ воли ни оскорбленному чувству народной гордости, мгновенно пробуждающейся и выростающей при всякомъ дерзкомъ на нее посягательствѣ, ни простому, естественному, вполнѣ справедливому въ Русскомъ человѣкѣ чувству негодованія и мести, въ виду мучительной смерти Русскихъ солдатъ, въ виду столькихъ жертвъ Польской кровожадности, неистовства и того утонченнаго звёрства, къ которому способенъ только звёрь-человёкъ. Мы знали, что мстители явятся и за отмщеніемъ дёло не станетъ, и потому считали излишнимъ взывать и съ своей стороны къ гнёву и карё, и безъ того неминуемымъ и ужъ вступившимъ въ свои печальныя, законныя права. Напротивъ, мы старались, по возможности, соблюсти въ себъ трезвость и свободу сужденія и только выжидали, чтобы точнёе опредёлились основныя стихіи—такъ внезапно охватившаго насъ событія.

Насъ, прежде всего, занимаетъ вопросъ: война ли этомеждународная, междуусобная, или же только мятежъ подданныхъ, въ нѣсколькихъ губерніяхъ, противъ законной власти? Національное ли это возстаніе, или просто бунтъ недовольныхъ? Съ кѣмъ собственно имѣемъ мы дѣло: съ Польшею ли, со всею страной, со всѣмъ народомъ, или же только
съ партіею, съ тѣмъ или другимъ классомъ населенія? Наконецъ—что это? Домашніе ли счеты управляемыхъ съ управляющими, или же высшія побужденія національнаго духа,
стремящагося къ политической независимости и свободѣ?

Если брать во вниманіе одни внѣшніе признаки, какъ это дълаютъ нъкоторыя газеты и большая часть Русской публики, то мы-или вовсе не найдемъ разрътенія нашему вопросу, или же придемъ къ самымъ ошибочнымъ выводамъ. Судя по газетнымъ извъстіямъ и отзывамъ, настоящее движеніе въ Польш'в не есть возстаніе всеобщее, а мятежь одной части населенія, преимущественно городскаго, мелкаго шляхетства и пролетаріевъ всякаго рода, возбуждаемыхъ и предводимыхъ арыми и бъшеными демагогами. Дъйствительно, всь публикуемыя подробности мятежническихъ дъйствій удостовъряють нась въ томъ, что движение это запечатлъно характеромъ демократическаго террора, что высшее дворянство, — Польскіе магнаты, — и сельское народонаселеніе не принимають въ немъ почти никакого участія. Мы бы и съ своей стороны желали успоконться на этой отрадной увъренности, но, повторяемъ, едвали благоразумно будетъ убаюкиваться этими внішними признаками. Можеть быть, Польскіе магнаты только выжидають первыхь успъховь мятежа, чтобы стать во главу демократической партіи и такимъ об-

разомъ удержать за собою то вліяніе и значеніе, которое они рискують утратить при грозномъ разгуль демократическаго урагана. Предполагая даже значительную долю политическаго благоразумія въ Польской аристократіи (чему доказательствъ, впрочемъ, мало представляетъ исторія), мы не можемъ не признать, что трудно Польскому магнату, какихъ бы убъжденій онъ ни быль въ своей душь, явить себя открыто противникомъ знамени народной самостоятельности и свободы; да и во всякомъ случав 1862 годъ доказалъ намъ ясно, что Польскіе аристократы, начиная съ графа Замойскаго и 300 дворянъ, составившихъ извъстный адресъ, не принадлежатъ къ числу приверженцевъ Россіи, ни прежней Русской, ни той новой правительственной системы, которой представителемъ является нынъ маркизъ Велепольскій. — Далье. Духовенство есть, безспорно, могучая сила, но кромъ выстей іерархіи, — это та самая сила, которой Польская народность всего болъе обязана своей упорной живучестью. Католицизмъ есть именно тотъ рычагъ, которымъ заграничная демократическая партія ставить на ноги, съ неслыханною дервостью, въ виду сотни тысячь вооруженнаго Русскаго войска, десятки тысячь почти безоружныхь фанатиковь, лізущихь съ страстнымъ упоеніемъ на мученическую по увъреніямъ ксендзовъ, смерть и подходящихъ на 30 шаговъ къ нашимъ пушкамъ (какъ было недавно публиковано въ одной телеграммѣ). Католицизмъ, какъ извъстно, самое удобное религіозное ученіе, чтобы лишить человъка самообладанія разума и вдохнуть въ него ту страстность послушанія, при которой, по вол'в ксендза, онъ способенъ перестать быть человъкомъ и превратиться въ звъря; католицизмъ, въ лицъ іезунтовъ, оправдываетъ всякое злое дёло, ведущее къ благой, по ихъ мненію, цёли, и наконецъ обладаетъ богатымъ запасомъ духовно-возбудительныхъ снадобій, въ видъ индульгенцій и т. п., сильно дъйствующихъ на темпераментъ женственно-страстный, которымъ преимущественно отличается Польская нація. — Нътъ сомнънія, что «невинное» пъніе, въ костелахъ, партіотическихъ гимновъ, въ теченіи болье года, много содыйствовало подготовкъ настоящаго событія; да къ тому же, по всьмъ получаемымъ извъстіямъ, ксендзы, съ крестомъ въ рукъ, являются всюду предводителями мятежническихъ шаекъ, благословляють кровавыя оргін звірства и фанатизирують толпу, совершая жесточайшія убійства — какъ нікое священно-дійствіе.

Сельское населеніе, по общимъ отзывамъ, почти не принимаеть участія въ возстаніи, еще держится, еще противится — и убъжденіямъ своихъ духовныхъ пастырей и объщанівиъ шляхты. — Но не всегда участіе или безучастіе сельскаго населенія різшаеть судьбу подобных движеній, утверждаеть или отрицаеть за борьбою характеръ народный. Въ войнахъ Германіи съ Наполеономъ, на самой Германской почвъ, даже и въ той войнъ освобожденія, которою такъ любять хвастаться Нфицы, сельское Нфиецкое население почти вовсе не являлось враждебнымъ для Французовъ и довольно терпъливо ожидало исхода войны, — что однакоже не мъшаетъ Нѣмцамъ называть и считать эту войну національною. Мы не видимъ участія Польскаго сельскаго простонародья въ мятежномъ движеніи, по не видимъ, кромъ отдъльныхъ случаевъ, и содъйствія ихъ Русскимъ властямъ и отрядамъ. Покуда сила сельскаго населенія есть еще слабая сила: мы можемъ на нее опереться только такими льготами и объщаніями льготъ, которыхъ выполненіе есть окончательный разрывъ съ силою Польскаго панства, а невыполнение — обратило бы сочувствіе и довъріе крестьянъ въ другую сторону, къ предводителямъ настоящаго мятежа, не скупящимся, конечно, и съ своей стороны на самые выгодные посулы.

И такъ, даже по этимъ внѣшнимъ признакамъ настоящее движеніе заслуживаетъ самаго серьезнаго нашего вниманія, какъ имѣющее въ себѣ всѣ элементы національнаго возстанія. Это не просто мятежъ или бунтъ. Мы надѣемся, что это возстаніе не успѣетъ принять широкихъ размѣровъ; мы несомнѣно увѣрены, что оно будетъ вскорѣ усмирено и подавлено,—но тѣмъ не менѣе считаемъ необходимымъ, откинувъ всякое самообольщеніе, опредѣлить его настоящій характеръ.

Обращаясь за тёмъ къ признакамъ не столь внёшнимъ, мы должны признать, что это возстание происходить вовсе не изъ частныхъ причинъ неудовольствія настоящимъ правительствомъ. Самъ Journal de St.-Pétérsbourg, въ своей статьт, перепечатанной во встать Русскихъ газетахъ, торжественно опровергъ мнёніе иностранныхъ журналовъ, будто

виною возстанія быль рекрутскій наборь, павшій всею своею тяжестью на городское населеніе, — а другихъ поводовъ къ особенному неудовольствію — не было. Напротивъ того, — Польша давно уже не пользовалась такимъ либеральнымъ и снисходительнымъ правленіемъ, какъ въ это послёднее время, и если еще не имъла формальной конституціи, то была въ правъ ожидать ее отъ великодушія Русскаго Государя. Ненавистные ей Русскіе чиновники замінены Поляками, организація увздныхъ совътовъ и муниципальныхъ учрежденій давала полный просторъ земскому самоуправленію. Но чёмъ боле свободы и милости оказывалось Полякамъ, твмъ чаще и настойчивъе выражались ими радикальныя политическія стремленія. Однимъ словомъ, какія бы ни были силы «мятежниковъ» по числу и составу, но знамя, ими поднятое, есть знамя всенароднаго интереса — національной независимости и свободы, ненависти къ чуждому игу и возстановленія Польпи въ прежнемъ могуществъ и объемъ. Объ этомъ свидътельствують и оффиціальныя извістія. Эти стремленія, эту мечту, какъ завътную, лельетъ въ своемъ сердцъ каждый Полякъ, и такъ какъ вообще Польская нація не блеститъ разсудительностью (отчего и заслужила отъ Русскаго народа, еще въ началѣ XVII вѣка, эпитетъ довольно обидный), то никакіе доводы не въ состояніи уб'вдить ее въ несбыточности этихъ мечтаній.

Очевидно, что дёло не въ частномъ или даже хоть общемъ неудовольствіи Русскимъ правительствомъ, — что было бы для правительства несравненно выгоднёе, ибо, съ отстраненіемъ причинъ, могло бы уничтожиться и самое неудовольствіе, — а дёло въ томъ вопросё, который всплываетъ на верхъ при малёйшемъ колебаніи, котораго не разрёшили никакія системы управленія, начиная съ 1815 года, и который останется неразрёшеннымъ и теперь, по усмиреніи настоящаго возстанія. Почти Золётнее осадное положеніе, въ которомъ находилась Польша со времени Польской войны, не убило, не истомило Польской національности, а истомило насъ самихъ, Русскихъ. Мы уже говорили, болёе года тому назадъ, что «у Россіи никогда не достанетъ той энергіи зла, той гармоніи злой воли и дёла, которыя такъ необходимы въ дёлё ненравственномъ и которыя такъ успёшно проявляютъ

Англія и Пруссія въ отношеніи къ Индіи и къ Познани». Подобная система действій, во 1-хъ, къ чести нашей, удавалась бы намъ непременно плохо: въ 2-хъ возбудила бы, подъ конецъ, сильнъйшее нравственное противодъйствіе въ насъ самихъ, въ нашей общественной совъсти, — въ силу тьхъ внутреннихъ нравственныхъ требованій, которыя лежать въ основъ нашего народнаго историческаго развитія. Дъйствительно, Россія, пе меньше Поляковъ, радовалась возможности снять съ Польши осадное положение и снять съ себя самой тяжелую обязанность тюремщика, которая такъ не пристала ей, такъ противна ея характеру и духу. Мы легко обольщались сладкою мечтой о мирномъ и дружественномъ расположении къ намъ Поляковъ, и при всякомъ удобномъ случав ослабляли ихъ узы, — такъ что Нвмецкія газеты, и даже не одни Немцы, после долгихъ упрековъ въ жестокости, стали наконецъ обвинять Русское правительство въ слабости его дъйствій относительно Польши. Этотъ упрекъ несправедливъ, — или, лучте сказать, причина слабости нашихъ дъйствій происходить не отъ недостатка матеріальной силы и могущества (предъ 70милліоннымъ государствомъ, что значить 5миллюнный безгосударный народъ), но происходить она оть того, что для этой матеріальной силы, при всемъ ея могуществъ, необходимо сознание своей безусловной нравственной правоты». А этого-то сознанія намъ и недостаетъ!.. Поэтому Поляки действують весьма неразсчетливо, прибъгая къ жестокостямъ и всяческому безчеловвчію относительно Русскихъ солдать: они твиъ самымъ разрѣшають и облегчають для Русской совѣсти, оправдывають тоть способь дійствій, который мы. Русскіе, толькочто сами готовы были осудить и оставить!

Но приведеть ли этоть способь къ желанной цёли? Положимъ—возстаніе будеть усмирено; не погибшіе на полё сраженія (а наши читатели, вёрно, замётили, что Поляковъ въ плёнъ достается очень мало) погибнуть на эшафоть, всёхъ виновныхъ постигнетъ заслуженная кара, но накажется ли Польша? Есть ли основаніе полагать, что наконецъ исправится до сихъ поръ неисправимое безуміе Польши? Не принадлежать ли Поляки къ разряду тёхъ людей, которыхъ можетъ вразумить только горькое разочарованіе опыта? Мы

объявимъ вновь военное положеніе, введемъ военную диктатуру, Поляки присмиреютъ — и подъ покровомъ Русскаго правительства, будуть, въ миръ, вновь собираться съ силами для будущаго возстанія противъ Россіи, которая такими дорогими средствами, во вредъ самой себъ, дастъ имъ благодъяніе мира! Подобною военною диктатурою мы накажемъ себя самихъ больше, чёмъ Поляковъ, а Польше — насильственно охраняя ее отъ анархіи и истощенія — сбережемъ только силы и средства для новой борьбы съ нами. — Но положимъ, что вмъсто военной диктатуры послъдуетъ амнистія, и Русское правительство явится великодушиве, чвиъ когда-либо... Неужели еще можно обольщаться надеждою тронуть подобнымъ великодушіемъ націю, которая не хочеть отъ насъ ни казни, ни милости, ни гнвва, ни великодушія, а только независимости и свободы? Для этого нужно было бы, чтобъ Полякъ пересталъ быть Полякомъ, чтобъ Польша перестала быть католическою, чтобъ она вся переродилась въ своей гражданской внъпіней организаціи и въ самыхъ нъдрахъ своего духа. Но развъ это возможно?

Нѣкоторые думаютъ, что Русскому правительству предстоить внести въ гражданскую жизнь Цольши новую историческую идею, новый элементь — демократическій. Извъстно, что простой народъ въ Польшф почти не выступалъ на сцену исторіи, и что пресловутое Польское равенство и всеобщность гражданскихъ правъ касались только многочисленной шляхты. Крестьянство никогда не принималось въ разсчеть, не участвовало въ сеймахъ и до 1812 года не пользовалось никакими гражданскими правами: въ этомъ году Наполеонъ декретомъ, на походъ въ Москву, освободилъ крестьянъ отъ кръпостной зависимости, но безъ земли, -- а Русское правительство впоследствін занялось устройствомъ ихъ участи, улучшеніемъ ихъ быта и опредъленіемъ ихъ повинностей помъщику за пользование землею. Крестьянство въ Польшъ только теперь начинаетъ жить и, безъ сомнфнія, внесетъ новый элементь въ общественную жизнь Польши. - Не говоря уже о тъхъ новыхъ свъжихъ, болье чистыхъ струяхъ народнаго духа, менте зараженныхъ чуждою примтсью, которыя принесеть съ собою крестьянство, -- мы увърены, что и въ политическомъ отношении это будетъ элементъ самый здо-

ровый и полновъсный въ будущемъ развитіи Польской націи. Польскому общественному судну именно недостаеть того тяжелаго груза, который бы даваль ему упоръ противъ волнъ, не позволяль бы ему носиться по прихоти политическихъ вътровъ, умърялъ, замедлялъ, уравновъшивалъ тотъ шибкій бътъ, который готово было бы придать ему легкомысленное шляхетство. Можно сказать, что въ Польшв, во дни ея политическаго бытія, не было полнаго и правильнаго развитія государственнаго начала: государство въ Польше расплылось въ общество, состоявшее все изъ шляхты. Эта вредная общественная стихія не имъла ни той силы устойчивости, которая присуща аристократическому началу, ни непосредственной, плотно приросшей къ землъ силы крестьянства, — на которое съ спъсивымъ чувствомъ превосходства взиралъ шляхтичъ, кичась своимъ шляхетскимъ происхожденіемъ, грубо презирая крестьянина - холопа и падая до-ногъ предъ богатымъ магнатомъ. Дъйствительно, для блага самой Польши нужно желать, чтобъ тамъ образовалось сильное независимое крестьянство, чтобъ оно получило одинаковыя съ шляхтою политическія права, и вообще подавало бы свой голосъ во всякомъ земскомъ дёлё. Безъ сомнёнія, Русское правительство вполнъ понимаетъ, что это единственный политическій путь, ему предстоящій, въ случав, если оно захочеть удержать за собой Польшу; это то единственно-существенное благо, которое Русское управленіе можеть дать Польшъ. Но туть предстоять для правительства не только затрудненія, но и опасности, почти неминуемыя. Демократизмъ, вносимый, какъ политическое средство, абсолютизмомъ, есть оружіе обоюдуострое. Гражданскій простонародный элементь, развиваясь правильно и органически, самъ по себъ не представляеть опасности, но возбуждаемый, развиваемый, подстрекаемый высшею властью, следовательно ничемъ не обуздываемый, онъ можеть легко выступить изъ береговъ и затопить самое государство. Правительству придется самому сдерживать этоть разливь грубой невъжественной силы, имъ же самимъ вызванной, а при этой операціи оно какъ разъ потеряеть то сочувствіе простонародья, на которомъ только и зиждется правительственное могущество въ Польшъ. Такъ напр., если бы крестьяне отказались платить пом'вщикамъ

чиншъ, или захватили бы помъщичьи земли, кромъ своего надъла, — правительство поставлено было бы въ необходимость: или высылать войска для ихъ усмиренія, или же допустить полное торжество крестьянскаго произвола. Къ тому же и крестьянству нътъ никакой надобности предпочитать Русское управленіе Польскому, если оно увірится, что и при Польскомъ владычествъ оно не утратить вновь пріобрътенныхъ своихъ правъ; да и нельзя предполагать, чтобы Польскіе дворяне захот'єли уступить правительству иниціативу въ организаціи крестьянства и не пошли далве самого правительства въ дёлё уступки крестьянамъ земли, матеріальнаго и политическаго обезпеченія. Посмотримъ еще, устоитъ ли сельское населеніе въ своемъ безучастім къ матежу, —и если устоить, то нельзя будеть съ одной стороны не подивиться здравому смыслу крестьянъ, а съ другой стороны — отсутствію всякаго политическаго смысла у предводителей возстанія.

И такъ, что же дълать, какъ быть съ Польшей, имъя въ ней только одну, и то самую слабую и ненадежную, опору на едва возникающую самобытность крестьянства? Неужели мы будемъ постоянно наказываться Польшею, вмъсто того, чтобъ ее наказать примърно,—потому что, ечевидно, военная диктатура, даруя ей миръ и тишину, только готовитъ въ ней матеріальныя и духовныя силы для будущихъ мятежей?—Если бы пожелали знать наше частное, личное мнъніе, то мы, хотя напередъ знаемъ, что рискуемъ прослыть утопистами, идеалистами и т. п.,—мы бы ръшились однако отдать предпочтеніе слъдующему образу дъйствій:

Намъ казалось бы полезнымъ, по усмиреніи мятежа, созвать всенародный Польскій Сеймъ (а одно объявленіе о немъ парализовало бы возстаніе), Сеймъ—не прежній, шляхеткій, а всенародный, въ родё нашихъ древнихъ Земскихъ Соборовъ или той Черной Рады, которую царь Алексей Михайловичъ сзываль въ Малороссіи, наскучивъ казацкими бунтами и казацкими притязаніями считать себя единственными представителями страны, — Польскій всенародный Сеймъ съ непремённымъ участіемъ крестьянства. Пусть тогда выяснится вполнё, — при совершенной свободё голоса и при яскреннемъ желаніи правительства услышать наконецъ этотъ голосъ, — чего хочетъ и добивается Польша, — и есть ли политическая независимость отъ Россіи — существенное, дъйствительное желаніе страны, или же только мечтательный бредъ нѣкоторыхъ агитаторовъ, нѣкоторыхъ сословій?... Въ настоящее время, Русское правительство находится въ постоянномъ затрудненіи: что признавать въ Польшъ выраженіемъ мнѣнія всенароднаго, или же только выраженіемъ мнѣнія аристократіи, или же одной партіи демокротической. Это затрудненіе можетъ быть устранено только Сеймомъ.

Если бы этотъ Сеймъ, принимая въ соображеніе, что Царство Польское, отдёленное отъ Россіи, можетъ подвергнуться не только всёмъ случайностямъ анархіи, но и иноземному владычеству, т. е. Пруссіи или Австріи, готовыхъ подълить его между собою и онёмечить его такъ, какъ онёмечена Познанская область; если этотъ Сеймъ предпочтетъ оставаться подъ верховною властью Русскаго Императора, то Россія станетъ тогда, наконецъ, въ отношенія къ Польшѣ честныя и правыя, и сниметъ съ своей совёсти то нравственное бремя, которое тяготило ее не менѣе, какъ и Польшу. Мы наконецъ будемъ правы! Польша лишится возможности мучить насъ справедливыми упреками: тѣсный союзъ Россіи съ Польшей будетъ уже не насильственный, а добровольный.

Если же этотъ Сеймъ разръшить вопросъ отрицательно и отвергнетъ верховную власть Россіи, или же, если Сеймъ, вивсто важнаго политическаго собранія, вивсто величаваго народнаго сонма, собравшагося обсудить и решить свою судьбу, представить скопище безсмысленныхь и запальчивыхъ головъ, не способныхъ придти ни къ какому решенію, тогда пусть да накажется Польша всеми ужасами анархіи, предоставленная сама себъ. Нътъ никакого сомнънія, что если бы Русское правительство, объяснивъ въ Манифестъ къ Польскому народу причины своего добровольнаго поступка, — въ одинъ прекрасный день, распустивъ всю гражданскую армію чиновниковъ и уничтоживъ насажденное имъ, столь ненавистное Полякамъ Русское управленіе, — удалилось бы съ своими чиновниками и войсками изъ предбловъ Царства, оцепивъ живою крепкою цепью его Русскія границы,-нътъ ни мальйшаго сомнънія, что въ Польшъ вспыхнула бы

самая ужасная, самая кровавая анархія, самая отчаянная междуусобная брань, и місто Русскаго правительства заняль бы самый свирівный террорь. Это продолжалось бы до тіхь порь, пока благомыслящая, здоровая часть страны не свергла бы нга демагоговь, и не обратилась бы вновь къ Русскому Государю съ просьбою—принять Польшу подъ свою крівнкую руку. Въ противномъ же случай Пруссія, или Австрія, или та и другая вмісті, въ видахь обезпеченія спокойствія въ своихъ преділахъ, не замедлили бы вновь поділить Польшу,—уже безъ всякаго участія Россіи,—и присоединивъ разділенныя части Царства къ своимъ владініямъ, положили бы настоящій конецъ ея историческому бытію, тоть finis Роloniae, который еще въ конців прошлаго столітія казался наступившимъ для Польши— благороднійшему изъ ея сыновъ— Костюшко.

Что же касается до тёхъ Русскихъ областей, которыя Поляки считаютъ входящими въ составъ Польши, то мы поговоримъ объ этомъ въ слёдующемъ №.

Еще о польсияхъ протязаніяхъ на Западно-Русскій прай.

Москва, 8-го февраля 1863 г.

Перейдемъ теперь отъ Царства Польскаго (о которомъ мы говорили въ предъидущей статьй) къ нашимъ Западно-Русскимъ губерніямъ, которыя Польши, и которыя—собственно и составляють предметъ раздора между Русскими и Поляками.— Эти губерніи—Ковенская, Виленская, Гродненская, Могилевская, Минская, Витебская, Волынская, Подольская, частію Кіевская, входившія дёйствительно, до 1772 года, въ политическія границы Польскаго королевства, подъ общимъ правленіемъ короля и Рёчи Посполитой. То, что теперь называется славнымъ именемъ Царства Польскаго, въ сущности есть только одно Варшавское герцогство, т. е. та часть Польши, которая сначала по раздёльному акту 1795 года досталась Пруссіи, потомъ передана была Наполеономъ Сак-

сонскому королю и наконецъ, по решенію Венскаго конгресса, вновъ значительно обръзанная и уръзанная въ пользу Австрін и Пруссін, поступила подъ верховное владычество Императора Александра, назвавшаго ее царствомъ и даровавшаго ей особую конституцію (впослідствій уничтоженную). Понятно, что Поляку трудно примириться съ необходимостью принимать часть за цёлое, и согласить громкое и пышное, лестное для народнаго самолюбія, названіе «Царства», способное уже само по себъ возбудить въ могучей мъръ пылкую политическую мечтательность и не въ такомъ страстномъ народъ, каковъ Польскій, трудно согласить, говоримъ мы, это широкое слово съ твиъ-относительно скуднымъсодержаніемъ, которое имфеть оно въ действительности. Но нельвя не принять во вниманіе, что настоящая Польша, т. е. то органическое цёлое, которое, въ числё разныхъ народныхъ личностей въ человъчествъ, составляетъ Польскую народную личность, -- простирается не на востокъ и юго-востокъ за предълами нынъшняго Царства Польскаго въ Россіи, а на западъ, и частью на юго-западъ, во владеніяхъ Пруссіи и Австрін. Если признавать за истину, что каждая народность, сама себя сознающая, чувствующая въ себъ способность и силу жить своею личною жизнью и вносить вкладъ своей духовной личности во всемірно-историческое духовное развитіе человъчества, имъетъ право быть и жить и свободно развиваться (тыть болые народность, уже заявившая себя, какъ нравственная личность, въ исторіи), то это право, безъ сомнвнія, принадлежить и Польской народности. Впрочемь, едвали когда общественное созианіе не только Русскаго общества въ тъсномъ смыслъ, но и самого правительства, отрицало за нею это право. Но это право есть нравственное право самой народной личности, а нискольско не той политической, государственной личности, или, правильнее, формаціи, которую создаеть себ' народъ во внішнемъ своемъ историческомъ развитіи, путемъ завоеваній, союзовъ, случайныхъ нарощеній, сочетаній и другими искусственными случанными средствами, ---если только сама эта формація уже не сплотилась въ одно органическое духовное целое. Приивръ Австріи и Турціи всего ярче объясняеть нашу мысль. Едвали кто станетъ доказывать нравственную правду этихъ

двухъ историческихъ формацій, потому только, что онъ сложились и существують въ исторіи,---точно также, какъ никто, неповрежденный душою, не станеть отвергать, что илемена входящія въ составъ этихъ государствъ, насильственно ли присоединенныя, или же способомъ болье мирнымъ, хотя бы посредствомъ брачныхъ договоровъ, какъ въ Австріи. имъють, конечно, каждое, право на самостоятельную жизнь и развитіе своей народности, не исключая и самаго Турецкаго (у себя. на родинъ) племени, ни тъмъ менъе Австрійско-Нъмецкаго въ его племенных предълахъ. Всъ эти племена стремятся къ самостоятельному существованію, и въ этомъ отношении вполнъ прави-покуда ограничиваются предълами своей народности; но это право тотчасъ же прекращается или делается сомнительнымъ, когда целью стремленія становится не освобожденіе своей народности отъ чуждаго ига, а подчинение себъ чужихъ племенъ и народностей, или возстановление бывшей когда-то политической формаціи, со включеніемъ другихъ племенъ и народностей. Такъ, вполнъ сочувствуя свободъ и самостоятельности Грековъ, ми считаемъ однакоже ихъ мечты о возстановленіи Византійской имперіи безумными и беззаконными; признавая вполн'в всю нравственную основу требованій автономіи, предъявленныхъ Венгерцами, мы въ то же время признаемъ безнравственными ихъ притязанія на возтановленіе Венгерскаго владычества отъ Адріатическаго до Чернаго моря; --желая душей политической независимости Сербіи и возсоединенія Сербовъ съ Сербами въ одно цёлое, мы отвергаемъ ихъ право на подчинение себъ Болгаріи въ силу какихъ-нибудь историческихъ преданій, ши наоборотъ.

Однимъ словомъ, каждый народъ имъетъ нравственное безусловное право на бытіе и самостоятельную жизнь только въ предълахъ своей народности: разумъется, если этотъ народъ сознаетъ себя, въритъ въ себя, хочетъ жить и способенъ жить. Отсюда же вытекаетъ его право группироваться, собирать свои разрозненные члены въ одно цълое, какъ напр. право Итальянцевъ составить единую Италію, право Бълой, Великой, Малой, Червонной Руси сложиться въ единую великую Россію, право Поляковъ домогаться возсоединенія всъхъ Поляковъ — въ единую Польшу. Затъмъ все,

что касается политической внишней обстановки, которую создаеть себй государственное бытіе народа,—все это есть діло исторіи, безь всякаго отношенія къ началу вічной правды, можеть быть и не быть, подлежить всёмь случайностямь историческимь, всёмь условіямь времени, міста, житейской необходимости, зависить оть удачи, правильности развитія и степени внутренней притягательной и образовательной силы.

На этомъ основании и Поляки имъютъ безусловное, несомивнное право стремиться къ свободъ и независимости, не только духовной, но и политической, всей Нольской народности, и лишены, напротивъ, всякого нравственнаго права требовать возстановленія прежнихъ преділовъ- не народности Польской, а Польского Королевства. То есть: требовать они, пожалуй, и въ правъ, но сосъднія страны точно въ такомъ же правъ не соглашаться на подобныя требованія, особенно же, если последнія сопряжены съ потерею свободы самостоятельности для чужихъ народностей. Поэтому Поляки могуть, не выходя изъ предвловъ права, простирать свои виды на Познанскую область, на Верхнюю Галицію, на тв части Польши, которыя населены природными Поляками и составляють цельное органическое тело Польской народноси, которыя связаны съ нею неразрывными вившними и внутреннии духовными, органическими нитями,---но ихъ притязанія на Литву. Бізоруссію, Украйну, принадлежащія теперь Россіи и населенныя племенами, имфющими свою самость, свою судьбу, свою духовную личность и волю, свои свободныя стремленія, независимыя отъ Польскихъ, --- эти притязанія частію положительно несправедливы и безправственны, частію опираются на весьма сомнительныя основанія.

И такъ, совершенно законное, всёмъ намъ Русскимъ сочувственное и въ принципе не отвергаемое даже и правительствомъ, право Польской народности быть Польскою и развиваться политически свободно и независимо, нисколько не преднолагаетъ за Польшею права на подчинение или присоединение къ себе вышепоименованныхъ девяти губерний, — потому, во 1-хъ, что эти 9 губерний принадлежатъ къ народности Литовской, Бёлорусской, Малороссийской, а не Польской; во 2-хъ, потому, что участие этихъ земель въ быломъ политическомъ устройстве Польскаго королевства не

создаеть права, а есть историческій факть, смёнившійся инымъ, новымъ, историческимъ фактомъ, еще живущимъ и полимъ могучей жизненной силы. Право владёть землею другаго народа основывается или на завоеваніи, если самъ народъ не возстаетъ противъ этого факта и покорается своей участи, шли на добровольномъ сознательномъ согласіи народа, или на той духовной связи, которою народъ господствующій успёваетъ связать съ собою чужое племя, такъ сказать врастить, вобрать его въ свой организмъ, составить съ нимъ одно цёлое: таковы, напримёръ, взаимныя отношенія Альзаса и Франціи.

Ни на одно изъ этихъ основаній не могуть опереться притяванія Польши на Западный край Россіи. О завоеваніи говорить нечего: это такое право, которое упраздняется фактомъ позднёйшаго завоеванія. Добровольное согласіе? Действительно, Польша настойчиво указываеть намъ на Люблинскую унію (въ смыслё гражданскаго союза) Литвы, во всемъ ея тогдашнемъ объемъ, съ Польшею, и съ гордостью отряхаеть пыль древности съ этого историческаго акта. Но не пускаясь въ споры о точномъ значеніи, правдивости, искренности и добровольности этого союза, весьма сомнительныхъ и отрицаемыхъ многими учеными,---мы не можемъ признать правильнымъ подобное формальное, чисто внъшнее основаніе. Съ 1569 года, когда состоялась эта гражданская унія, посягательства Польши на свободу вфры православнаго населенія Литвы и Малороссів, насильственное введеніе религіозной уніи, вміств съ тщательнымь угнетеніемь містной народности, измінили прежнее расположеніе этихъ странъ къ Польшъ; а наконецъ разныя превратности историческихъ судебъ и уничтожение самаго политическаго бытия Польшиуничтожили даже и формальную юридическую силу всякихъ условій и договоровъ. Акть Люблинской уніи, свидътельствующій только о томъ, что Литва и Польша въ XVI-мъ въкъ состояли между собою въ тъсномъ гражданскомъ союзъ, не можеть быть пригодень для XIX въка и имъть какоелибо обязательное значение для Литвы и для Польши, во 1-хъ потому, что актъ этотъ былъ нарушенъ отпаденіемъ Малороссіи, во 2-хъ потому, что нізть ни прежней Цольши, ни прежней Литвы въ политическомъ смыслъ, а есть только

Польская и Жмудская и Русская народности, имеющія право, каждая, на самостоятельную жизнь и развитие (что для Русской народности достигается только возсоединениемъ съ Россіею). Подобнаго рода документы не властны распоряжаться деспотически судьбою народовъ, если перестають быть выраженіемъ живаго народнаго сознанія. Однимъ словомъ, всв прежніе договоры, акты и пакты союза Польскаго королевства съ прочими народами — нынъ не дъйствительны безъ новаго, современнаго заявленія подобныхъ же требованійсо стороны этихъ народовъ. Въ этомъ отношении права у Польши нътъ никакого, и Польскій Сеймъ, компетентый въ дъл Польской народности, превысиль бы кругъ своей власти, еслибъ сталъ требовать возвращенія Литвы. Только самой Литвъ могло бы принадлежать право располагать своею участью, если бы почему-либо пришлось поднять вопросъ объ ея участи; но, серьезно говоря, этого вопроса, по крайней мфрф для большей части нашихъ Западныхъ губерній, вовсе и не существуеть: адресы Подольскихъ или Могилевскихъ дворянъ, конечно, не могутъ быть приняты за голосъ всего края. Темъ не мене, было бы, кажется, не безполезно, при настоящемъ положеніи дёлъ, услышать этотъ голосъ, дать возможность краю выразить всенародно, предъ Россіей, свое отношеніе къ ней, посредствомъ какого-нибудь общаго представительнаго собора и твиъ самымъ отнять последнія надежды у Польской дерзкой мечтательности.

Наконецъ, есть еще третіе основаніе, на которое, болѣе чѣмъ на какія-либо другія, ищуть опереться Поляки въ своихъ неукротимыхъ стремленіяхъ видѣть Польшу возстановленною въ прежнемъ политическомъ могуществѣ и объемѣ. Они проповѣдуютъ изустно и печатно, въ Россіи и за границей, что весь этотъ Западный край, —всѣ эти 9 губерній 
связаны съ Польшею всѣми духовными и нравственными 
сторонами своего бытія, или, такъ сказать, получили свое 
«пакибытіе» въ Польской народности, запечатлѣны ея духомъ, ея цивилизацією, живутъ одними съ нею политическими и нравственными вѣрованіями. Однимъ словомъ, если 
народонаселеніе въ этихъ губерніяхъ не Польскаго происхожденія, то оно, по мнѣнію Поляковъ, такъ ополячено, что 
составляетъ съ Польскою народностью какъ бы одно цѣлое.

Если имъ указываешь на массу простаго народа, ръвко отличающуюся отъ Польскаго-замкомъ и върою, то они говорять, что народь-это bydło, скоть, что сила не въ немъ, а въ шляхтв, что народность состоить не въ языкв и вврв народныхъ массъ, а въ «культурв» и такъ сказать въ политическомъ въроисповъданіи, въ политической національности образованныхъ классовъ. Этотъ щекотливый вопросъ служить обыкновенно предметомъ полемики между Русскими и Поляками-самой горячей, самаго раздражительнаго свойства, --- и настоятельно требуеть разрешенія, потому что неразръшенный — онъ порождаетъ тучу самыхъ странныхъ м опасныхъ по своимъ последствіямъ недоразуменій. «День» уже не однажды касался именно этой, не политической, а общественной стороны польско-Русскаго вопроса и конечно не одинъ разъ подвергнетъ этотъ предметъ самому тщательному изследованію, --- но темъ не мене мы считаемъ необходимымъ сказать и здесь, вкратце, несколько словъ въ отвътъ на притазанія Поляковъ.

Прежде всего заметимъ, что эти 9 губерній, доставшіяся намъ по тремъ раздёламъ Польши, никакъ не могутъ быть подведены подъ одинъ народный нравственный и духовный уровень, и представляють въ самомъ отношеніи своемъ къ Польшв такое различіе, котораго важность, какъ намъ кажется, еще мало оценена нашими государственными людьми и нашимъ обществомъ. Въ этихъ 9 губерніяхъ постоянно пребывають и дъйствують четыре народныхь элемента: Польскій, Литовскій, т. е. собственно Жмудскій, Бізлорусскій и Малорусскій, — четыре племени, чисто Польское, въ лица Польскихъ колонистовъ или находниковъ, Литовское или Жмудское, Бълорусское и Малорусское или Южно-Русское; двъ въры, два просвътительныхъ начала, обусловливающихъ разность цивилизацій и всёхъ духовныхъ проявленій человъка, Латинское въроисповъданіе и Православное. Та безнравственная сдёлка, та безобразная помёсь католическаго изобрътенія, то химическое третіе, которое духовными химиками-iesyntamu составлено было изъ Латинства и Православія и которое съ такимъ жестокимъ насиліемъ господствовало въ Западномъ крав въ течени болве двухъ стольтій, — унія, однимъ словомъ, теперь уже не существуеть оффиціально, хотя послёдствія ея еще видими и живи. Наконець, къ довершенію этой характеристики, необходимо принять во вниманіе два соціальнихъ элемента: простой народъ и дворянство или шляхту, раздёленныхъ между собою не только сословною враждою, но и разницею вёръ, обычаевъ и самаго языка. Можно сказать положительно, что всё выстіе классы (всякая губернія представляеть, впрочемъ, нёкоторую постепенность), обладающіе ноземельной собственностью, образованіемъ, средствами духовными и матеріальными, принадлежитъ Польской народности, не столько по происхожденію (они большею частью Русскіе туземцы), сколько по духу, нравамъ, жизни, религіознымъ и политическимъ вёрованіямъ. Представителями мёстной Русской народности являются только: простой народъ и Православное духовенство.

Всѣ эти отношенія опредѣляются довольно точно статистическими цифрами, которыя читатель можетъ прочесть въ 4 книжкѣ «Вѣстника Западной и Юго-Западной Россіи» и которыя мы въ подробности перепечатаемъ въ слѣдующемъ №.

Но, какъ мы сказали, Поляки относятся съ презрвніемъ къ этимъ статистическимъ выводамъ, указывая на нравственную силу и права образованнаго общества. Мы и сами знаемъ, что для полноты народнаго органическаго развитія необходимъ, кромъ элемента простонароднаго, элементъ общества какъ среды, выражающей въ себъ народное самосознаніе. По этой сред' можно, при правильности отправленій организма, заключать и о всемъ народъ, и въ направленіи среды видъть направление всего народа (и простонародья включительно). Но если эта среда, замкнувшись въ сословіе и оградившись сословными привилегіями и предразсудками отъ непосредственнаго воздействія на нее простонароднаго быта, --- если эта среда изміняеть тому, что составляеть самую субстанцію народнаго духа, чёмъ народъ живеть и отличается отъ другихъ народовъ, въ чемъ выражается его личность, его право на духовное самостоятельное бытіе, — такая среда не можетъ назваться народнымъ обществомъ, не имветъ права быть представителемъ духовныхъ стремленій народа: цвльность организма нарушается; въ жизни страны возникають два противоречащихъ другь другу строя. Это проти-

ворвчіе перестаеть быть противорвчіемь, когда самый простой народъ становится совершенно равнодушенъ къ своей духовной личности, къ своей народности, или весь переходить на сторону общества, -- какъ напр. безвозвратно погибшіе или онъмеченные Прибалтійскіе Славяне. Но если народъ неравнодушенъ и упорно сберегаетъ свою народность, или если счастливыя историческія обстоятельства пришли къ нему на помощь и онъ громко заявиль о правахъ своего личнаго бытія въ числе народовъ, --- тогда противоречіе становится ръзче и притязанія общества являются бевнравственными и деспотически беззаконными. На всв праздные Польскіе толки о правахъ образованнаго общества и о томъ, гдъ и въ чемъ следуетъ искать народность, грубо, но красноръчиво отвъчаютъ историческіе факты: возставшіе казаки въ первой половинъ XVII въка показали довольно убъдительно Полякамъ-Польская ли или Русская народность преобладала въ Украйнъ, и разръшили вопросъ совершенно не логически съ Польской точки зрвнія, отложившись со всей Украйной обоихъ береговъ Дивпра въ подданство Русскаго православнаго государя. Еслибъ неуклюжая Русская политика XVII въка съумъла удержать за собою правый берегъ Днъпра, не могло бы быть нынв и рвчи о Подольской и Волынской губерніяхъ, и даже о самой Галиціи. - Впрочемъ и на Польской вопросъ: въ чемъ состоитъ народность, можно отвъчать, — что личность народа точно также, какъ и личность человъка, опредъляется изъ себя самой, что этотъ неискренній вопросъ равняется вопросу -- отчего Россія -- Россія, Франція — Франція, Польша — Польша, а не Голландія; — что народность сама даеть себя знать и заявляеть о своемъ правъ, что наконецъ ея духовная сущность выражается преимущественно въ бытъ, языкъ, умственномъ складъ, нравственномъ идеаль, и, въ средь народовъ христіанскихъ, въ въроисповъданіи. Последнее такъ важно, такъ обхватываетъ собою, какъ воздухъ, всв явленія народной жизни и даетъ народу внутреннее опредъленіе, что Русскій человъкъ ръшительно немыслимъ внъ Православія. Поэтому, въ нашихъ Западныхъ губерніяхъ, гдв происхожденіе не рвшаеть вопроса — кто Русскій и кто Полякъ, ибо оба туземцы, оба происхожденія Русскаго, — тамъ в роиспов в даніе остается единственнымъ.

и почти безошибочнымъ жачественнымъ признакомъ-къ какой народности причисляетъ себя человъкъ.

И такъ мы полагаемъ, что въ нашемъ Западно-Русскомъ крав (т. е. въ губерніяхъ Подольской, Волынской, Могилевской, Минской, Витебской, кромф четырекъ уфидовъ, части Гродненской и Виленской), коренною основною стихією народности должна быть признана народность простонародья, оставшагося върнымъ своему первоначальному народному типу; что Польская народность является въ нихъ, въ общественной средв, какъ ополячение, следовательно какъ уклоненіе отъ основнаго народнаго типа, т. е. какъ изміна своей народности, -- измъна невольная и въ преемствъ поколъній не ощущаемая какъ измъна, точно также, какъ не ощущають въ себъ измъны относительно Чешской народности Чехи-Шварценберги, Виндишгрецы, и другіе візрные столбы Австрійской имперіи. Следовательно — весь вопросъ заключается въ томъ, въ какой степени ополячение проникло собою вст классы народа: ополячение однихъ высшихъ классовъ, покуда масса народа върна своему народному типу, покуда Южноруссы и Бълоруссы еще Руссы, а не Поляки, не даеть ни малейшаго права считать страну принадлежащею по своему духу къ Польской народности: простой народъ еще хранить въ себъ залогь будущаго возрожденія и можеть выработать изъ себя новое народное общество. Такъ было и въ Чехін: аристократія давно отреклась отъ преданій Гуситства, уседно окатоличилась, забыла свою народность и въру, и пристала къ «высшей культуръ» Германской; Гернанская наука и поэзія обогащались трудами Чешскихъ ученыхъ и поэтовъ; Германія съ неменьшею, если не большею увъренностью въ единствъ относилась къ Богеміи, какъ и Польша къ Западнорусскому краю: Чешская была принадлежностью грубыхъ низшихъ сословій. Если Русское дворянство теперь въ нашихъ Западныхъ губерніихъ служить главнымъ оплотомъ Польской народности и католицизма, если Мицкевичи, Костюшки. Литвины или Бълоруссы происхожденіемъ, составляють славу и гордость Польши, — то это еще не значить, чтобы со временемъ въ этихъ самыхъ краяхъ не возникло, — какъ въ Чехіи Чешское, туземное Русское общество, которое разсвяло бы всякое сомнѣніе въ томъ: Русской ли это край, или Польской, подобно тому, какъ нсчезла всякая тѣнь сомнѣнія на счеть правъ Чешской народности въ Богеміи.

Конечно, въ Богеміи было больше элементовъ для образованія народнаго общества, — именно тамъ было среднее городское сословіе, которое и теперь заключаеть въ себ'я всю духовную силу Чешской народности. Въ Бълоруссіи же, напр., нътъ Русскаго средняго сословія: торговый классъ и главное населеніе городовъ состоять изъ Евреевъ и шляхти, и народность, въ самомъ неразвитомъ грубомъ видъ, хранится только въ народъ. Такъ говорятъ Поляки, — но это не совствъ справедливо. Есть и въ народт сила мыслящал или такъ-называемая интеллигентная, — это . бълое духовенство; оно, во времена уніи, не дало уніи превратиться въ Латинство; оно сберегло въ народъ память его происхожденія и древняго благочестія; оно, до самаго уничтоженія уніи, было самымъ живымъ духовнымъ и политическимъ двигателемъ народнымъ. Съ тъхъ поръ, однако, какъ совершилось возсоединение уніи съ православіемъ, и въковое стремленіе, казалось, достигло желаемой цёли; съ тёхъ поръ, какъ въ церковную жизнь православіи въ этомъ край внесена была та оффиціальность, которая такъ знакома намъ въ Россін и такъ незнакома была нашимъ Западнымъ губерніямъ, --бълое духовенство упало нъсколько въ своемъ значеніи до того общаго низкаго уровня, на которомъ, къ несчастію, стоятъ сельскіе священники у насъ въ Россіи. Поднять его значеніе, освободить отъ стеснительныхъ путь церковной оффиціальности и церковной бюрократіи, дать ему просторъ для діятельности, наконецъ признать его представителемъ народной интеллигентной силы, и въ этомъ качествъ предоставить ему политическія права наравнъ съ прочими сословіями, голосъ и участіе въ новыхъ земскихъ или въ тъхъ представительныхъ мъстныхъ и общихъ учрежденіяхъ, какія могутъ быть созданы, вотъ что является намъ неотложною потребностью для Западно-Русскаго края. Конечно, было бы справедливо, по нашему мифнію, предоставить такое же положеніе и всему былому духовенству въ Россіи, но въ тыхъ Западныхъ губерніяхъ, гдв Русскій народный и православный элементъ хранится только въ простомъ, — загнанномъ, угнетенномъ народъ и въ духовенствъ, это не только справедливо, но неотложно-необходимо.

Мы оставляемъ до другаго раза ближайшее равсмотрвніе въ какой мірв и постепенности находится ополяченіе и слівдовательно господство Польскаго элемента въ девяти губерніяхъ, присоединенныхъ къ намъ отъ Польши, — а теперь, такъ какъ наша статья и безъ того вышла слишкомъ длинна, сдівлаемъ окончательный выводъ изъ всего нами сказаннаго:

- 1) Признавая за Польскою, какъ и за всякою другою народностью, полное нравственное право на свободу бытія, жизни и вообще на политическую независимость, мы нисволько не признаемъ нравственнымъ правомъ притязанія Польши на возстановленіе ся прежней политической формаціи, вып тёсныхъ предёловъ Польской коренной народности.
- 2) Литва, Бѣлоруссія и Украйна ни въ какомъ случать не могутъ быть предметомъ политическаго права для Польши, потому уже, что сами полноправны рѣшить вопросъ по своему усмотрѣнію: вст прежніе старые договоры и акты не нитьютъ теперь ровно никакой силы.
- 3) Напротивъ того, Россія имветь нравственное право на возсоединеніе съ Бѣлою и Южною Русью, такое же какъ Польша на возсоединеніе съ Познанью и Краковомъ, какъ Италія на единую Италію.
- 4) Единственнымъ нравственнымъ основаніемъ для своихъ притязаній, предъявляють Поляки ополяченіе и окатоличеніе всего образованнаго общества, высшихъ образованныхъ классовъ населенія, принадлежащихъ не по происхожденію, а по духу, по цивилизаціи и преданіямъ прошлой политической жизни, всецвло къ Польской народности. — Но это право, тождественное съ правомъ Австрійцевъ на Чехію и на прочія Славянскія земли, въ которыхъ аристократія давно онфиечилась и объавстрилась, не имфеть никакой силы тамъ, гдв простой народъ остался веренъ своему коренному народному Русскому типу и Православію, и такимъ образомъ хранитъ въ себъ залогъ возрожденія и возможность образовать новое народное общество въ замфиъ ополяченнаго. Тамъ же, гдв народъ, не будучи Польскимъ по происхожденію, перешель въ Латинство, напр. Жмудь въ Виленской в Ковенской губерніяхъ, — это право подчиняется или выс-

нимъ политическимъ соображеніямъ, или же самостоятельному решенію самого народа .

- 5) Слабость Западно-Русскаго края составляють въ настоящее время: отсутствие Русскаго туземнаго общества, недостатокъ образования и безсилие — единственной народной духовной силы—духовенства.
- 6) Вообще, по нашему мнвнію, оказывается необходимымь, кромв частныхь мврь:

Услышать голось всих внаселеній края, потому что до сихь порь, къ несчастію, даль себя слышать только голось ополяченных дворянь и поміщиковь, выразившійся отчасти и въ адресь Подольских дворянь, — услышать наконець голось Русскаго народа и духовенства, и конечно не на польскомъ сеймі, — на который уже зараніве приглашають Поляки Западно-Русскую шляхту.

Предоставить просторъ и свободу отъ излишнихъ церковнооффиціальныхъ стѣсненій — дѣятельности Западно-Русскаго духовенства и дать ему право представительства въ будущихъ земскихъ учрежденіяхъ и голосъ въ вемскомъ дѣлѣ.

Наконецъ, — что уже относится къ области нашей общественной, а не государственной дъятельности и иниціативы, — всти силами содъйствовать распространенію въ Западно-Русскомъ народъ образованія. Читатели наши найдуть въ этомъ же № двъ статьи, которыя могуть дать имъ понятіе, въ какомъ жалкомъ состояніи находится дъло народнаго образованія въ Бълоруссіи и Литвъ, и какъ несостоятельны сами по себъ, въ этомъ отношеніи, оффиціальныя средства.

Мы предполагаемъ въ особыхъ статьяхъ развить подробнее наши мысли по всёмъ поставленнымъ нами вопросамъ. Польско-Русская общественная и политическая задача такъ важна, такъ съ каждымъ днемъ разрёшение ея становится настоятельнее, что каждый, по мере силъ своихъ, долженъ принять въ немъ участие: еслибъ мы были мене равнодушны и безпечны ко всякому общественному делу, многія лишнія затрудненія, которыя теперь встречаетъ Россія, были бы издавна отстранены, и многое зло исправлено... Примемся ли мы наконецъ за дело?

## Інберальныя міры относительно мятежной Польши.

## Москва, 23 февраля 1863 ч.

Вся грамотная Россія виділа на дняхъ доназательство особенной милости Русскаго Государя къ жителямъ Царства Польскаго. Милость эта такъ велика, по крайней мірів съ точки зрівнія всёхъ насъ, Русскихъ (да и съ точки зрівнія Поляковъ неужели меньше?); она иміветь или будеть имівть такое огромное значеніе въ практической жизни всего общества и каждаго гражданина, — что поводовъ къ постоянному раздраженію и неудовольствію жителей на администрацію должно убавиться — едвали не на половину. Мы разумівемъ здівсь Высочайше утвержденное единогласное постановленіе государственнаго совіта Царства Польскаго о необходимости закона, который, «въ видахъ гарантіи личной безопасности всёхъ жителей Царства, опредівлиль бы:

- «1) Что каждый арестованный должень быть письменно извыщень о причинь ареста.
- «2) Что каждый арестованный, не болые какь на третій день ареста, должень быть представлень суду, который опредываеть о дальныйшемь задержаній или освобожденій заарестованнаго.
- «3) Что никто не можеть быть подвергнуть заключению ими какому бы то ни было стъснению личной свободы иначе, какь по приговору подлежащаго суда, произнесенному при открытых дверяхь и по выслушании защиты».

Изъ протоколовъ засъданій Польскаго государственнаго совьта и изъ словъ Е. И. В. Предсъдателя совьта и Намъстника Царства Польскаго (напечатанныхъ во всъхъ нашихъ газетахъ) видно, что дъйствіе этого закона предполагается оставить во всей силь даже и при объявленіи всей страны на военномъ положеніи....

Мы не можемъ не отозваться полнымъ сочувствіемъ этимъ распоряженіямъ нашего правительства относительно Польши. Неужели Поляки не оцінять всей благодітельности этого новаго закона? По крайней мірті мы, Русскіе, навітрное бы ее оцінили, да и теперь вчужі цінимъ и съ живітшею ра-

достью привътствуемъ нашихъ братьевъ Поляковъ. Правительство, такъ великодушно и добровольно отказывающееся отъ своей прерогативы арестовывать людей безъ объясненія причинъ ареста, заточать въ крипость и держать въ крипости — безъ суда, однимъ словомъ, подвергать людей какому бы то ни было стёсненію личной свободы — въ виде административной ифры и на основаніи однихъ административныхъ соображеній и усмотреній -- такое правительство васлуживаетъ самой искренней похвалы и признательности. Неужели Поляки этого не видять, не чувствують и не понимають? Этого быть не можеть; если что-либо смущаеть теперь радость Поляковъ и останавливаетъ выраженія благодарности, — такъ это только недостатокъ полной ввры въ несомниность такого крутаго перехода отъ одного порядка къ другому. Но правительство, конечно, не замедлитъ убъдить ихъ самымъ положительнымъ обравомъ въ дъйствительности и незыблемости новаго закона, и всв недоумения Поляковъ скоро разсвются.

Чтобы понять вполнъ все значение Высочание утвержденнаго постановленія Польскаго государственнаго сов'ята,—достаточно вспомнить, возстановить въ своемъ соображении (а это, кажется, не трудно) тотъ старый порядокъ, который такъ торжественно осужденъ теперь самимъ правительствомъ чрезъ изданіе новаго закона, тотъ порядокъ, когда д'ятельности секретной полиціи и жандармскаго корпуса дается полный просторъ, когда люди целыми сотнями исчезають таинственно и вневапно, и пропадають для своихъ родныхъ и друвей безъ въсти; когда многолътнія заключенія въ кръпостяхъ входять въ разрядь «административныхь взысканій», налагающихся не по суду, следовательно безъ строгаго разбора всвхъ обстоятельствъ двла, безъ предоставленія возможности обвиняемымъ воспользоваться всёми законными средствами къ своей защитв. Новая либеральная и человъколюбивая законодательная мфра правительства освобождаеть оть этихъ бъдствій Польшу. Теперь это беззаконіе, признанное таковымъ самимъ правительствомъ, правительствомъ же смфняется на порядокъ вполнъ законный и предоставляющій обвиняемому всв способы къ правильной защитв: сама Власть ограждаетъ личность гражданъ отъ административнаго произвола. Такой всенародный акть добровольнаго ограниченія произвола, такое торжество, данное началу законности—ръдкія явленія въ исторіи. Мы, Русскіе, лучше чёмъ кто-либо. 
по давнему, безпрестанно возобновляємому опыту, внаємъ цёну дарованнаго Польште блага и потому, поздравляя Поляковъ, увтрены, что оно вызоветь въ нихъ живую горячую 
признательность, тёмъ болте, что изъ подданныхъ Русскаго 
Императора, за исключеніемъ Великаго Княжества Финляндскаго, они одни удостоились такой отміны существующаго 
и теперь во всей остальной Россіи порядка. Они по справедливости могуть гордиться этимъ особеннымъ знакомъ вниманія и довірія, этимъ преимуществомъ, которымъ, кроміть 
ихъ, никто въ Россіи не пользуется.

Добросовъстное, неуклонное, твердое исполнение новаго проектируемаго закона со стороны мъстной и высшей администраціи, вмъстъ съ отмъною наказанія ссылки за политическія преступленія (о чемъ вопросъ, по Высочайшему сонвволенію, предоставлено разсмотръть и обсудить вмъстъ съ пересмотромъ всего обязательнаго для Польши уголовнаго законодательства) — эти мъры, повторяемъ мы, должны въ значительной степени успокоить взволнованные умы въ Царствъ Польскомъ, и отнять у мятежныхъ духомъ Польскихъ патріотовъ всякій поводъ къ воззваніямъ, которыхъ образчикъ мы имъемъ честь предложить нашимъ читателямъ.

Чтобъ ръшить Польскій вопросъ, Россін нужно витть совнаніе своей силы.

Москва, 2-го марта 1863 г.

Все, что таила тишина последнихъ летъ мира,—что, казалось, после Парижскаго конгресса, улеглось и заснуло на веки непробуднымъ сномъ; вся зависть и злоба, превреніе и въ то же время страхъ,—однимъ словомъ, всё тё старыя чувства ярой вражды Европы къ Россіи, которыя, семь лётъ тому назадъ, скопившись въ грозовую тучу, разразились наконецъ молніями и громами, сокрушившими Севастополь и заставившими насъ подписать Парижскій трактатъ,—вся эта ненависть, долго сдержанная—ожила, пробудилась, прорва-

лась вновь, и вновь разгуливаеть себъ на просторъ Западной Европы, потвшаясь покуда, вместо громовъ и молній, только трескучимъ фейерверкомъ клеветъ и ругательствъ! Палата общинъ въ Англійскомъ парламентв огласилась недавно, во всеуслишаніе всего міра, такимъ набатомъ безсмисленныхъ и невъжественныхъ ръчей въ защиту Польши, что мы въ правъ были бы счесть членовъ парламента людьми съ поврежденнымъ мозгомъ, еслибъ должны были судить о нихъ по этому одному засъданію и еслибъ это видимое безуміе не объяснялось -- съ одной стороны искреннимъ одуржніемъ, производимымъ враждою, а съ другой-умышленнымъ актерствомъ съ цёлью смутить и запугать наше пугливое Русское простодушіе. Въ этой борьбъ Европы съ Россіей, «борьбъ цивилизація съ Азіатским варварствомъ», по мивнію Англійскихъ ораторовъ, должна принять участіе, какъ представительница Европейской (т. е. христіанской) цивилизаціи, и: Турція съ своими Азіатскими ордами! Далье этихъ предьловъ нелепости идти, кажется, трудно, -- но дело не въ логическомъ достоинствъ мысли, а въ самомъ фактъ вражди, имфющемъ для насъ не малую важность: не болфе логики было заявлено Европейскою дипломатіею и предъ началомъ последней Восточной войны... Французскіе журналы также трещать и ввенять фразистыми возгласами противь Русскаго варварства, и даже великодушно предлагають намъ совъты государственной мудрости. Императоръ Наполеонъ присылаетъ герцога Морни въ Петербургъ; Гарибальди, -- забывъ, что Польскій легіонъ не приняль участія въ его поход'в противъ Папы, какъ главы католичества, и отложивъ на время свою тоску по угнетенномъ Папою Римъ и скованной Австрією Венеціи, Гарибальди вторить Австріи и Риму, разжигая своими прокламаціями ненависть къ Россіи и состраданіе къ Католической Польшв. Даже Турецкій султанъ явно, несмотря на присутствіе въ Царьградъ нашего посланника, разръшаеть отпускъ многочисленной сволочи Польскихъ офицеровъ, такъ усердно, для блага Турціи, різавшихъ братьевъ-Славянъ Черногорцевъ и бомбардировавшихъ Бълградъ, — и съ приличными одобреніями, снабжаеть ихъ деньгами въ путь — на помощь Польскимъ «повстанцамъ». Даже Австрія, перервавшая въ 1847 году несколько тысячь Галиційскихъ

Поляковъ и платившая дорогую цёну крестьянамъ ва каждую голову Польскаго помёщика,—даже Австрія, такъ не истати въ 1849 г. спасенная нами, не только открыто сочувствуетъ, но и содействуетъ Польскому возстанію. Вся Южная, Западная и Сёверо-Западная Германія, не исключая и Липпе-Детмольда и Шварцбургъ-Зондергаузена, всё Нёмецкія «либеральныя» газеты шипятъ и пузырятся негодованіемъ на Россію и симпатіей къ Полякамъ. Наконецъ и Пруссія, онёмечившая и загубившая народность нёсколькихъ милліоновъ кровныхъ Поляковъ, Пруссія,— правда, только въ лицё своего парламента,—спёшитъ, передъ цёлымъ міромъ, отречься отъ всякаго союза, единомыслія и какой бы то ни было солидарности съ Россіей.

Таково отношеніе къ намъ Европы; въ такомъ духв презрѣнія и ненависти высказалось о насъ Европейское общественное мивніе! Цольское діло, очевидно, служить здісь только предлогомъ, потому что въ искренность и дъйствительность Европейскаго сочувствія Польшів — сами Поляки уже перестали върить. И потому, для насъ собственно, важно здъсь вовсе не возвръніс Европы на Польское дъло: какія бы мы объясненія ей ни представили, какъ бы убъдительно ни доказали нашу относительную правоту, -- все это ни къ чему бы не послужило! Европа добивается вовсе не безусловной справедливости, вовсе не истины въ этомъ деле, а ослабленія могущества Россіи, и выражаеть только при этомъ случав свою затаенную, закоренвлую вражду къ міру Славянскому вообще, и къ Русскому въ особенности. Вотъ что намъ важно и нужно знать, вотъ что следуеть зарубить на память.

Весь этотъ крикъ, визгъ и гамъ Европейскихъ ораторовъ и публицистовъ, съ басовымъ аккомпанементомъ государственныхъ мужей, правителей, министровъ и дипломатовъ, весь этотъ шумъ и трескъ, поистинъ оглушительный, не долженъ ни на мигъ заглушать въ насъ голосъ внутренняго сознанія своихъ правъ и своей правды. — Мы должны отвъчать только предъ собственною своею народною совъстью, намъ необходимо самимъ сознавать себя правыми, — и если мы кръпки такимъ всенароднымъ сознаніемъ, мы можемъ смъло не обращать вниманія на общественное мнъніе о насъ Европы, сла-

гающееся изъ эдементовъ невъжества, ненависти, зависти и страха. Пусть себъ тогда думаетъ Европа о насъ что ей угодно, — правительство, усилившее себя свободною, искреннею нравственною поддержкой всей Русской земли, выйдетъ побъдоносно изъ всъхъ затрудненій. — Недавно прочли мы въ одной Санктпетербургской газетв, что императоръ Наполеонъ имъетъ мысль созвать, для ръшенія Польскаго и другихъ вопросовъ, Европейскій конгрессъ. Справедливо ли это извъстіе-мы не знаемъ, и не въ этомъ покуда дъло, а дъло въ томъ, что редакція газеты признаетъ эту мысль чрезвычайно практичною, хотя, черезъ нъсколько строкъ, сама прибавляеть, что на этомъ конгрессъ большинство голосовъ будеть не на сторонъ Россіи. Это мижніе не одной редакціи упомянутой газеты, а, къ сожальнію, и весьма многихъ Русскихъ, --- но мы, убъжденные, что Россія не можеть и не должна допускать ничьего посторонняго вибшательства въ ея тажбу съ Поляками, мы невольно спрашиваемъ себя: какой иноземный конгрессь быль бы въ правъ ръшать нашъ домашній споръ, если этотъ споръ уже решень такъ сказать нашимъ собственнымъ всенароднымъ конгрессомъ, волею правительства, опирающеюся на голосъ всей Русской земли?

Мы показали читателямъ, какой стороной стоить къ намъ Европа, какъ смотритъ она на насъ и на нашу борьбу съ Польшей, чего мы въ правъ отъ нея ожидать въ будущемъ, и чего дождались въ награду за наше угодничество. Посмотримъ же теперь, какъ противостоимъ Европѣ мы сами, что противополагаемъ ей, ея силамъ и угрозамъ еа могущественнаго общественнаго мнфнія? -- Стоимъ ли мы всф какъ одинъ человъкъ? Согласны ли въ мнъніи о нашихъ правахъ на Польшу и Западный край Россіи? Всв ли исполнены сознанія своей правоты, сознанія, не допускающаго ни колебанія, ни сомнівнія, ни спора? Понимаемъ ли мы нашу силу, и старались ли ее вызвать? Свободны ли отъ рабской трусости предъ Европейскими толками? Не дорожимъ ли, выше всего, милостивымъ благоволеніемъ, снисходительною улыбкою всякого встръчнаго и поперечнаго Европейца? Одушевлены ли наконецъ, хоть вполовину, твиъ чувствомъ любви къ своей земль, которымъ отличаются Поляки?...

Съ краской стыда на лицъ, съ невыразимою болью въ

сердцъ, на всъ эти вопросы мы находимъ только одинъ возможный отвіть-отвіть отрицательный! Не внішніе враги намъ страшны, --- намъ страшно наше внутреннее разъединеніе, наша общественная деморализація, растленіе и разложеніе всіхъ нравственныхъ силь, дающихъ обществу жизнь и кръпость. Или, лучше сказать, потому только и могуть быть намъ страшны враги внешніе, что насъ губять враги внутренніе, т. е. что ин — сами себ'в враги! Какое-то постоянное недоразумъніе, недомолька, натянутость и ложь-существують въ отношеніяхъ нашихъ съ правительствомъ, съ народомъ и другъ съ другомъ. Мы не решаемся выразить прямо и откровенно нашего одобренія мірамъ правительства даже и тогда, когда вполнъ искренно съ ними сочувствуемъ; точно также не слышить оно отъ насъ голоса и честной суровой правды. Мы не решаемся обличать ложь ученія, подрывающаго всв нравственныя основы общежитія и дізлающаго изъ нашихъ молодыхъ людей поколеніе толкующее о правахъ, но не понимающее обязанностей, легкомысленное, неспособное къ двятельности, ни къ какому гражданскому подвигу. Мы не ръшаемся обличать въ такомъ множествъ расплодившихся у насъ Русскихъ демократовъ, презирающихъ Русскій народъ, космополитовъ, отрицающихъ законность и естественность патріотизма. и въ то же время, по изумительному отсутствію логики, пропов'ядующих сочувствіе съ антикосмополитическими и узконаціональными стремленіяии Поляковъ, восхваляющихъ Польскій тесный, односторонній, исключительный патріотизмъ!! Мы не різшаемся обличать, потому что обличение не свободно, и по многимъ другимъ причинамъ, о которыхъ распространяться было бы излишне. Мы видииъ всь-дъйствіе яда, мы, съ противоядіемъ въ рукахъ, присутствіемъ при этомъ всеобщемъ отравленіи, но безсильные помочь, съ скованными руками!.. Въ нашемъ обществъ, въ нашей литературъ господствують доктрины, ярко противор в чащія нашим в основным в началам в, нашей исторіи, нашему быту, —и кто не знаетъ Русскаго народа, или для кого ближайшая къ нему гнилал общественная среда заслоняеть могучую силу жизни въ нашемъ крестьянствъ, тотъ, пожалуй, можеть принять Русскую литературу за выраженіе всего Русскаго народа, и ужаснуться нашей всеобщей, всенародной деморализаціи. Но на самомъ дёлё не такъ. На самомъ дёлё единственное спасеніе нашей общественной среды и всего того. что надъ народомъ, состоитъ въ тёснёйнемъ съ нимъ солиженіи, въ обновленіи себя въ струяхъ народнаго духа. Но какъ это сдёлать? И можно ли дожидаться этого медленнаго процесса солиженія и общественнаго перерожденія, въ виду внёшней опасности, требующей сплоченной общенародной силы, единодушнаго отпора? Нётъ, намъ нужно, необходимо нужно скорёйшее укрёпленіе всего нашего народнаго организма, возстановленіе его цюльности... Есть ли для этого средство? Подумайте, поищете, читатель...

Въ томъ, что мы сказали, заключается и отвътъ нашъ на вопросъ: согласны ли мы всв въ мивніяхъ о нашихъ правахъ на Польшу и Западный край Россіи? Мы выше указали, какъ думають нѣкоторые. Есть Русскіе люди, которые съ какимъ-то злорадствомъ разрываютъ въ своемъ извращенномъ воображении Россію на мелкія части и разрушають тысячелътній трудъ исторической жизни Русскаго народа! Конечно, эти несчастныя, бользненно-хилыя думы не представляють опасности: темь не мене согласиться намь между собою необходимо. Но какъ это сдълать? для этого былъ бы нужень тоть полный просторь обмёна мыслей, который у насъ, къ сожалвнію, не въ обычав. За всвиъ твиъ, всв наши литературныя статьи о Польскомъ дёлё выразили бы только мивнія отдільных лиць, г. А., г. Б., г. Д., и даже не всего общества, а тъмъ менъе всего народа, который въ этомъ всенародномъ, земскомъ вопросв можетъ одинъ, при безнравственности нашей общественной среды, дать нашему, справедливо озабоченному, правительству то сознаніе правоты, которое такъ необходимо ему для решенія Польской международной тяжбы. Конечно, нашъ народъ не привыкъ высказываться, и не имфетъ дворянскаго обычая посылать кстати и не кстати депутаціи и адресы къ верховной власти; но неужели правительство, для котораго такъ важно противопоставить иноземнымъ національностямъ національность Русскую, и державамъ, дъйствующимъ именемъ своихъ народовъ, силу искренняго союза власти съ народомъ въ Россіи, - неужели правительство не изыщетъ средства, если только захочеть, услышать голось Русскаго народа, такъ

довърчиво вручившаго, 250 лътъ тому назадъ, судьбы Россін своему избраннику, 17лътнему Михаилу?

«Понимаемъ ли мы нашу силу?» Положительно изтъ. Въ последнее время въ Европе (чему доказательствомъ могутъ быть пренія въ Англійскомъ парламентв) распространилось мивніе, будто «Россія теперь слабве, чвиъ прежде, и вообще находится въ такомъ критическомъ состояніи, что не можетъ дать надлежащаго отпора и борьба съ нею не опасна?...» Этого мивнія придерживаются очень многіе и въ Россіи... Но однимъ наличнымъ количествомъ пітыковъ и наличнымъ количествомъ денегъ въ государственномъ казначествъ можетъ быть измфряема сила государства. Есть могущество силъ нравственныхъ, кръпче стали и мъди, могущественнъе серебра и золота: неужели же освобождение 20 милліоновъ крестьянъ отъ гнета крепостной зависимости было въ состояніи ослабить наше государство?? Напротивъ: оно еще придало или придасть ему тѣ правственныя силы, которыхъ оно до сихъ поръ было лишено. Нужно только умъть воспользоваться именно нравственными (а не одними матеріальными) силами народа, какъ и дълами это не разъ наши государи изъ дома Романовыхъ, въ виду грозившей внёшней опасности. Присоединеніе Малороссіи вовлекало Россію въ войну съ могучею тогда Польшей, --- но Царь Алексъй Михаиловичъ, укръпившись единодушнымъ всенароднымъ желаніемъ, высказаннымъ ему на соборъ, не отвергъ предложенія Малороссіи и началь войну: точно также поступаль онъ и въ другихъ важныхъ обстоятельствахъ точно также дъйствовалъ и его отецъ. Эти славныя преданія дома Романовыхъ не могуть быть забыты нашимъ правительствомъ, и въ этихъ преданіяхъ оно найдеть для себя и поддержку, и руководство.

Въ нашей Русской земль есть и залоги для славной исторической будущности, но еще только закопанные въ землю. ты, но большею частью безплодно закопанные въ землю. Есть крвикій, умный, бодрый, върующій простой народъ: есть сорокамилліонное трудолюбивое, сидящее на земль населеніе, — и въ то же время разслабленное, полу-просвъщенное, полу-Русское общество, вовсе не служащее выраженіемъ народа и только обезсиливающее народъ, лишенный такимъ

образомъ своихъ естественныхъ органовъ. Есть могучее земство, всегда готовое поддержать вещественно и нравственно верховное правительство, -- но покуда безъ земской жизни, безъ голоса. разделенное съ правительствомъ толстою средою чиновничества и бюрократическими перегородками. Есть могучая, крыпкая, тысячельтнею жизнію закаленная своя національность, — и въ то же время душевное холопство предъ чужими національностями, ложный стыдъ и трусость предъ общественнымъ мивнісмъ Европы. Есть наконецъ силы физическія и нравственныя и богатства экономическія,--и въ то же время, на верху нашего общественнаго строя, чувствуется слабость, и мы, по древнему выраженію, всв бредемъ розно! А между твиъ Польскій вопросъ требуеть разрвшенія, и если Россія не разрвшить его сама, то невольно передасть свое право Европъ, стерегущей каждый нашь промахъ, врагамъ радующимся неразумію великана, ие познавшему собственной своей силы!

Намъ необходимо возстановить и укрѣпить союзъ государства съ землею, правительства и образованнаго общества съ народомъ, необходимо, во что бы ни стало, по древнему Русскому правилу, сойтись всѣмъ, всей землею, въ совѣтъ и любовь, и прежде всего—въ совѣтъ. Подумаемте объ этомъ, читатель.

По новоду манифеста 31 марта 1863 года.

Москва, 10 априля 1863 г.

Въ самый Свётлый день Христова Воскресенія, вмёстё съ мёднымъ гуломъ колоколовъ, благовёстившимъ міру христіанскую радость, «праздникомъ праздникъ и торжество изъторжествъ», — Россія, устами своего Государя, произнесла прощеніе и забвеніе обидъ—еще воюющимъ и обидящимъ, еще противящимся Полякамъ. Россія переборола въ себё оскорбленное чувство народной чести, не терпящее ничьего дерекаго вооруженнаго посягательства; она усмирила въ себё пыль—вполнё законнаго и справедливаго въ каждомъ Русскомъ негодованія, въ виду мучительной смерти Русскихъ солдать, въ виду столькихъ жертвъ Польскаго неистовства

н злобы,—и несмотря на то, что еще льется кровь, что мятежь еще не совсёмь подавлень,—самая широкая амнистія возвёщена царскимь манифестомь 31 марта всёмь Полякамь безь исключенія, которые положать оружіе къ 1 мая. Цёлый мёсяць срока и заранёе прощеннаго сопротивленія! подобныхь великодушныхь условій сдачи не предлагаль врагу еще ни одинь побёдитель... Есть время образумиться!

Такъ миловать ниветъ право только сила, вполнъ себя сознающая и увъренная въ окончательной побъдъ; такое великодушіе оправдывается только могуществомъ, которому нетего опасаться упрековъ въ слабости, столько щекотливыхъ для самолюбія слабыхъ!

Но и для могущества есть пределы. Далее техъ крайнихъ предъловъ милосердія, какіе обозначены манифестомъ 31 иарта, идти нельзя, было бы постыдной уступкой, --- и горько обманется Европа, и сама горько обманетъ Польшу, если дерзнеть насиловать снисходительность Русскаго Государя, если предъявить какія бы то ни было требованія, сверхъ дарованнаго и объщаннаго въ манифестъ. При одномъ слухѣ объ Европейскихъ угрозахъ, при одной мысли о возстановленіи Польши въ границахъ 1772 г., вскипъло и вскипать негодованіе во всёхь слояхь Русскаго населенія, и еслибъ только найдено было средство услышать голосъ Русской Земли, онъ смутилъ бы Европу, привыкшую считатъ Русской народъ немою, бездушною силой. Все мнимые или, върнъе сказать, только на поверхности общества разыгрывающіеся недуги-космополитизма, федерализма, коммунизма, всь эти уродливыя порожденія нашей общественной исторіи отскочуть, снимутся какъ рукой-при первыхъ призывныхъ звукахъ народнаго голоса, --- все и всв увлекутся общимъ потокомъ народнаго чувства. Мы потому именно упоминаемъ здесь объ этихъ нашихъ домашнихъ, такъ сказать накожныхъ болваняхъ, что прочли недавно суждение одной иностранной газеты объ адресь Петербургскаго дворянства, увъряющей, что мивніе, выраженное въ адресв, не раздвляется иногочисленивишею, именно космополитическою частью Русскаго дворянства. Если и дъйствительно Русскіе путешественники за границей могли подать поводъ редактору Французско-Польской газеты (l'Opinion Nationale) къ такому невыгодному о Русскомъ дворянствъ ваключенію, то пусть внаетъ Европа, что сила Россіи не въ обществъ рабствующемъ Западу и отчужденномъ отъ народа, а въ пятидесятимиліонной, однородной массъ Русскаго народа, освобожденнаго Русскимъ Государемъ отъ кръпостнаго рабства и освобождаемаго имъ постепенно отъ рабства Нъмцамъ и отъ остальныхъ, еще тяготъющихъ на немъ узъ, сковывающихъ его правильное, естественное развитіе. Наша сила неистощима, но она ослабляется нашимъ собственнымъ невъдъніемъ ея и непониманіемъ: наша истинная сила—въ разумъніи нашей силы.

Всякое преобразованіе, предпринятое правительствомъ съ цёлью облегчить жизнь, дать просторъ развитію, снять узы съ Русскаго долготерпёливаго народа, еще тёснёе связываеть правительство съ народомъ, еще плодотворнёе укрёпляеть нашъ государственный и народный организмъ. Чёмъ свободнёе Земля, тёмъ крёпче государство; чёмъ вольнёе народный голосъ, тёмъ могущественнёе его поддержка, тёмъ знаменательнёе, тёмъ грознёе для нашихъ враговъ — выраженіе искренней преданности Народа своему царственному Представителю.

Мы должны отвёчать только предъ собственною своею народною совёстью, намъ необходимо самимъ сознавать себя правыми, какъ въ отношеніи къ Польшё, такъ и у себя дома, — и если мы крёпки такимъ всенароднымъ сознаніемъ, намъ нечего обращать вниманіе на общественное мнёніе и угрозы Европы. Пусть себё думаютъ въ Европё о насъ что угодно: правительство, усилившее себя свободною, правственною поддержкой освобождаемой имъ постепенно Русской Земли, выйдетъ побёдоносно изъ всёхъ затрудненій.

Полякамъ объщана манифестомъ «новая политическая эра»; въ указъ Правительствующему Сенату, относящемся къ жителямъ Западныхъ губерній и всей Россіи, правительство заявляетъ о предположенномъ имъ «расширеніи общественныхъ правъ всъхъ Русскихъ подданныхъ и распространеніи круга дъятельности, предоставленной разнымъ мъстнымъ въ Имперіи учрежденіямъ». Было бы несправедливо основывать какіе-нибудь положительные выводы на различіи выраженій, употребленныхъ въ указъ и въ манифестъ. Жители Западныхъ губерній не могуть считать себя менъе награжденными

имлостію Государя, чёмъ жители Царства, — и должны съ полною вёрою повиноваться государеву привыву, — съ тою вёрою, съ какою ожидаетъ и вся Россія своего земскаго возрожденія...

Но образумятся ли Цоляки? Трудно отвъчать на этотъ вопросъ, да едвали есть надобность предварять теоретическими соображеніями и догадками факты, которые не замедлять обнаружиться: ждать не долго, осталось не болбе трехъ недвль до окончательнаго срока, который конечно ни въ какомъ случав продолженъ не будеть. Удовлетворятся ли или не удовлетворятся Поляки — это покуда неизвъстно, но саное важное для насъ то, что мы-то будемъ правы, что наша совъсть будетъ развизана. Россія протягиваеть имъ братскую руку примиренія и указываеть имъ въ будущемъ на новую политическую эру, въ нераздельномъ соединении съ Россіей. Если они оттолкнуть эту руку и откажутся отъ предлагаемаго дара, то пусть вспомнять они, что ихъ можеть постичь худшая изъ казней: стать жертвою онвмеченія, подпасть владичеству германизма. Пусть сообразять Поляки, что если бы Россія отказалась отъ Варшавскаго герцогства, оно или погибло бы жертвою внутренней анархіи, или сдёлалось бы добычей Пруссіи и Австріи: а съ этимъ вивств угасло бы н всякое сочувствіе Европы къ Польшъ. Пусть не думають они, что Россія ослабъла бы отъ подобной операціи надъ своею хроническою язвою: напротивъ, она будетъ здоровъе твломъ и духомъ, и могущественне, чемъ прежде, -- и отъ нея, со временемъ, станутъ чаять себъ освобожденія Поляки — порабощенные Нфмецкою стихіею!.. Что касается до Русскихъ областей, некогда принадлежавшихъ Польскому королевству, то неужели Поляки могуть еще сомнъваться, что скорфе рфки потекутъ вспять и Висла вмфсто Балтійскаго побъжить въ Черное море, прежде чъмъ хоть одна пядь земли въ этихъ областяхъ будетъ отдана нами во власть не-Русской народности!

Образумятся ли Поляки? Прежняя исторія мало представляєть ручательствъ политической мудрости этого передавшагося Западу Славянскаго племени, постоянно враждебнаго Славянскому міру, постоянно воюющаго, подъзнаменемъ Ла-

тинства, съ ненавистной Латинству стихіей православнаго Славянскаго міра. Да и кто скажеть намъ: чего хочеть Польша? Должны ли мы видеть выражение этихъ желаний въ манифестъ революціоннаго комитета, напечатавномъ въ одной, не лишенной значенія, Англійской газетв, отъ котораго отрекаются многіе члены этого комитета? Должны ли мы искать отвъта на нашъ вопросъ въ безчисленныхъ брошюрахъ и всякаго рода произведеніяхъ Польской литературы за границей? или же въ административной системъ маркиза Велепольскаго? или же въ мивніяхъ г. Грабовскаго, нынв министра просвъщенія въ Царствъ Польскомъ, мяжніяхъ о духовной нераздельности Западнаго края съ Польшей, знакомыхъ читателямъ «Дня» и такъ блистательно опровергнутыхъ нашимъ сотрудникомъ г. Елагинымъ? въ положении ли наконецъ, принятомъ относительно возстанія Польскимъ сельскимъ народонаселеніемъ, въ проповѣди ли ксендвовъ, въ адресь ли графа Замойскаго, въ аристократической или демократической партін, въ Мфрославскомъ или Лангевичъ? Мы не можемъ до сихъ поръ дознаться толкомъ, чего желаютъ Поляки, но одно знаемъ мы навърное, что если они не отрекутся оть своихъ притязаній на Русскія области, если они точно хотять возвращенія себ'в Украйны, Литвы, Бізлоруссій (какъ объ этомъ возвъстиль на дняхъ Виленскій революціонный комитеть), если не разумбють иначе своего политическаго возрожденія, то, стало быть, они хотять себ'я гибели,--и несомивнно погибнутъ.

Не довольно только положить оружіе къ 1 мая, — надо излѣчиться отъ политическаго безумія. Въ противномъ случаѣ вопросъ будетъ не разрѣшенъ, а только отсроченъ.

Кавъ узнать гдъ именно Польша и чего она желастъ?

Москва, 15 апрпля 1863 г.

Толкуя о современныхъ событіяхъ, мы всё постоянно употребляемъ выраженія: «Польша», «Поляки», разсуждаемъ пространно о «Польскихъ» желаніяхъ, влеченіяхъ и стремленіяхъ, но спрашиваемъ: отдали ли мы себѣ отчетъ въ томъ: гдё же именно эта Польша? какіс именно это Поляки? какимъ образомъ можемъ ми судить о желаніяхъ и стремленіяхъ Польши? кого должни ми признавать представителями страны? чей голосъ уполномоченъ Польскимъ народомъ — виражать его нужди и требованія? Гдё этотъ законний органъ, которий могъ бы повёдать Россіи и всему міру, чего надобно Польшё, чего хотять Поляки?

Мы уже въ последнемъ № поставили этотъ вопросъ, но считаемъ существенно полезнымъ возбудить его снова и настанвать на необходимости его разрешенія, по крайней мере для нашего общественнаго сознанія. Если слёдить за ходомъ событій по газетам виностранным и нашим, то невольно представляется, будто обр стороны играють въ жмурки, ищуть другь друга въ разныхъ углахъ и никакъ поймать не могуть, или же, думая поймать противника, только обхватывають руками воздухъ! (Мы говоримь здёсь только о томъ впечатленіи, какое производить на насъ чтеніе газеть и журналовъ, — съ ихъ безконечными толками и разсужденіями). — Отсюда этотъ рядъ постоянныхъ недоразумвній, нечаянностей; взаимное непониманіе, взаимная неудовлетворенность и невозможность, наконецъ, твердой основы въ дъйствіяхъ. Крикъ и визгъ публидистовъ, прокламаціи потаенныхъ комитетовъ, объявленія Польской эмиграціи, т. е. Польской аристократіи, воззванія заграничнаго центральнаго демократическаго комитета, трескотня либеральныхъ фразъ, хоръ наглейшихъ клеветъ, безстыднейшей лжи, безобразнейшихъ выдумокъ, витійствованье безмозглыхъ фанатиковъ католицизма, кривлянье, паясничанье, актерство въ самомъ мученичествъ и героизмъ, -- кто разберетъ что-нибудь въ этомъ шабашъ, кто вынесетъ здоровую голову изъ этого угара и чада, кто не запутается въ этой путаницъ понятій и убъжденій!.. Но главное: весь этотъ гамъ и шумъ заглушаетъ для насъ разумный голосъ самой страны; весь этотъ туманъ заслоняеть намь видь настоящей, не революціонной, не демократической и не аристократической Польши, и сбиваетъ насъ съ толку оптическими обманами; эти окровавленные мученики, эти красивые герои, какъ бы безразсудны они ни были, смущають щекотливую совъсть Русскаго человъка, дъйствують на его воображение, кривять его собственное пониманіе. Льется кровь, съ объихъ сторонъ приносятся жертвы. За что, во имя чего? Кто эта — другая сторона, борющаяся съ нами? Никто ничего не въдаетъ и не знаетъ!

Россія, отказиваясь отъ законной мести за предательское убійство Русскихъ солдать, даруеть возставшимъ прощеніе... Они его не принимають, они его не просили и не просять, они хотять чего-то другаго, --- великодушіе Русскаго Государя является въ ихъ глазахъ непрошенною и ненужною милостью! Конечно, мы еще не въ правъ судить о послъдствіяхъ этого манифеста, -- но основываясь на отзывахъ Польскихъ газетъ, на разсужденіяхъ полу-оффиціальныхъ органовъ Французской журналистики, мы можемъ почти съ въроятностью предполагать, что подобно тому, какъ иной выстрвлъ проходить мимо цёли, такъ и эта амнистія едвали приведеть къ желанному ревультату. Манифестъ объщаеть Полякамъ новую политическую эру... Но не только это объщаніе, — мы думаемъ, что даже самыя либеральныя учрежденія, дарованныя Польшів въ настоящую минуту, едвали успокоятъ волненіе, едвали не будутъ напраснымъ даромъ, --выстрёломъ въ воздухъ или въ воду. Требованія Поляковъ станутъ возрастать по мфрф нашей уступливости и снисходительности; и никакая конституція, данная Россіей, не удовлетворить повстанцевь, если они хотять во что бы ни стало обзавестись особенной національной арміей, чего Россія при настоящихъ обстоятельствахъ допустить конечно не можеть; или если хотять, какъ Мфрославскій, учрежденія демократической республики (см. его письмо къ llарижскому демократическому комитету), или, какъ Лангевичъ, возстановленія Польши въ предълахъ 1772 года, — или отдъленія собственно Царства Польскаго отъ Россіи съ какимъ-нибудь принцомъ Наполеономъ во главъ, или же только конституціи аристократической, или... Да знаемъ ли мы сами, чего именно хотятъ Поляки! Если же мы сами этого не знаемъ, то всякія наши дъйствія не будуть ли дълаться только на угадъ, не получатъ ли значеніе только опытовъ? сомнительно, чтобы при такой невфрности прицела они попали въ цель и увънчались удачей!

Но повторяемъ вопросъ: въ правъ ли мы, говоря о вою-ющихъ противъ насъ, въ числъ одного или двухъ десят-

ковъ тысячъ, Поликовъ, употреблять выражение: «Полики», «Польша»? Развъ крестьяне не Поляки? Конечно Поляки; они-то собственно и составляють Польшу, отъ нихъ собственно и зависить участь настоящаго возстанія; а между твиъ Польское крестьянство не оказываетъ возстанію никакой помощи и опоры. — Кто же эта «Польша»? Должны ли ин привнать за «Польшу» тайный революціонный комитетъ, членовъ котораго никто не знаетъ и никто не уполномочиваль, который властвуеть страхомь грабежа и убійствь и вообще терроромъ? Но поговорите съ благоразумными, образованными Поляками: всякій изъ нихъ гнушается насиліемъ и убійствомъ и желаль бы свергнуть съ Польши иго этой темной, безиравственной силы... Читая воззванія эмиграціонной аристократической партін въ Парижів, мы точно вътакомъ же правъ сказать, что слышимъ голосъ «Польши», что «вотъ этого-то именно и хотятъ Поляки», — или, върнъе, мы точно также не въ правъ привнать Чарторижскаго за представителя Польши, какъ и Мфрославскаго. Если бы мы уступили напору аристократической или демократической партін и создали для Польши учрежденія въ угоду той или другой партіи, или даже по указаніямъ Европы, — Польша, настоящая Польша, могла бы современемъ упрекнуть насъ въ томъ, что мы не уважили правъ всей Польской націи и послушались какихъ-то самозванныхъ ея представителей! Почему, спрашиваемъ еще разъ, должны мы именно шайки косиньеровъ въ лъсахъ Варшавскихъ--- считать за «Польшу», а не милліоны Польскаго народонаселенія, остающагося мириымъ и покорнымъ, несмотря на всв угрозы и соблазны революціонеровъ? Развів оттого, OTP громко говорять и действують, а последніе совершенно безгласны? Безгласны! въ томъ-то и дело, и если бы мы нашли средство услышать голосъ самой страны, дать возможность заявить себя ея разумнымъ, кореннымъ элементамъ, — мы бы имъли какой-нибудь путеводный свъть въ этомъ лабиринтв, навываемомъ Польскимъ вопросомъ, мы бы знали чего именно хочеть Польша, — настоящая Польша, а не воображаемая, не та или другая Польская партія; мы бы знали, на чемъ опереться, чего держаться, чего надъяться, кто наши други и недруги, кто съ нами, кто противъ насъ!..

Нѣкоторые почтенные органы Московской журналистым постоянно указывають намь на примъръ Австріи и ел отношеній къ Галиціи. Извъстно, что Австрійская имперія получила въ 1860 году новую политическую организацію, обновившую и укрупившую ея составъ свужею силой. По нашему мнвнію, съ Галиціей могуть быть сравниваемы только нъкоторыя губерніи Западнорусскаго края, гдв населеніе коренное Русское и положительно враждебно помъщикамъ-Полакамъ: въ этомъ отношеніи, действительно, мера, принятая Австріей, могла бы оказать и у насъ самыя благодътельныя последствія; — но что касается Царства Польскаго, мы думаемъ, что необходимо было бы напередъ дознать какимъ-нибудь явнымъ, торжественнымъ способомъ, какой именно организаціи оно бы желало. Намъ кажется, что испытивать надъ какой нибудь страной то ту, то другую операцію едвали было бы согласно съ требованіемъ политическаго благоразумія; нътъ ничего вреднье въ политикъ-неудавшихся мфръ, передълываемыхъ преобразованій и системы уступокъ, которыхъ предваль едвали когда возможно предвидвть. Не этимъ способомъ добывается миръ и пріобретается уваженіе къ власти.

Мы видимъ, что амнистія, не прошенная и не жданная, не вызванная ни раскаяніемъ возставшихъ, ни окончательнымь одоленіемъ мятежа, не приносить покуда техь благихъ плодовъ, какихъ отъ нея ожидали. Мало того, она не удовлетворила и Европейскія Западныя державы, отчасти даже оскорбленныя тымь, что ихъ ходатайство въ пользу мятежниковъ было предупреждено, и уже предъявляющія, пока только голосомъ полуофиціальныхъ газетъ, новыя неисполнимыя требованія, на которыя не можеть согласиться никакое великодушіе. Точно то же можеть случиться и съ объщанными Полякамъ политическими преобразованіями: можетъ случиться именно, что ни Польша, ни Европа не удовольствуются твиъ разивромъ политическихъ концессій, какой единственно возможенъ Русскому правительству безъ ущерба для достоинства Россіи. Отдайте Полякамъ конституцію: вы непремънно услышите разные Польскіе голоса, поддерживаемые Европой, требующіе для Польши-особой національной армін и бюджета! Эти голоса, повторяємъ, вовсе еще не гоносъ самой Польши, но, какъ сказано, голоса самой Польши, лучнихъ сыновъ ел, мы не въдаемъ и неслышимъ. Удовитворите и это требованіе — какой-нибудь Лангевичъ, во главъ двухъ или трехъ «бандъ», станетъ домогаться Вильна, Могилева, Витебска, надълаетъ шуму въ Европъ за цълым сотни тысячъ патріотовъ, и смутитъ насъ самихъ—всеобщимъ раздраженіемъ Европейскаго «общественнаго мижнія».

Нътъ, не конституцію 1815 года, какъ предлагаетъ Англія, и не Австрійское конституціонное учрежденіе въ Галици, должны мы навязывать Польшв, а прежде всего дознать отъ самой Польши, чего она хочетъ, потребовать отъ самихъ Поляковъ категорическаго объявленія ихъ нуждъ и желаній. Если уже позволено разсуждать о той или другой политической мфрф, пригодной для Польши въ настоящее время, то едвали не лучшею мфрою, по нашему убъжденію, было бы созвать всенародный Польскій сеймъ, --конечно не прежній шляхетскій, а именно всенародный, съ непрем'янимъ участіемъ Польскаго крестьянства. Только тогда выяснилось бы вполнъ, — при совершенной свободъ голоса и при искреннемъ желаніи правительства узнать наконецъ действительное мивніс страны, - чего именно желаеть Цольша; только тогда бы открылось-составляеть ли политическая независимость отъ Россіи существенную потребность для Польши, или же она есть только мечтательный бредъ некоторихъ агитаторовъ; тогда бы наконецъ обнаружилось, состоятельна ли Польская нація різшать сама о своей судьбі, достаточно ли созръла, достаточно ли научена и умудрена опытомъ. Мы въримъ, что мудрость Польскаго народа одержала бы верхъ надъ безуміемъ шляхты и разныхъ партій; мы убъждены, что многія бредни разсвялись бы предъ строгимъ судомъ всенародной мысли; что многія фантазіи разлетвлись бы въ прахъ при малейшемъ прикосновении къ нимъ здраваго смысла; что многія стремленія, при первой попыткъ формулировать и опредёлить ихъ, оказались бы до такой степени смутными и неисными, что трудно будеть современемъ даже и понять, какимъ образомъ могли они получить такую власть надъ умами! — Какія бы ни были послёдствія сейма, Полякамъ пришлось бы пенять на себя самихъ, а не на Россію, которая этимъ способомъ избавилась бы отъ лиш-

нихъ хлопотъ: придумывать и догадываться---чемъ бы ублажить блажную Польскую націю! Россія стала бы тогда лицомъ къ лицу съ Польшей, и повела бы твердую речь не съ партіями, а съ самимъ Польскимъ народомъ: недоравумънія съ объихъ сторонъ тотчасъ бы разъяснились, и мы тогда могли бы заключить другь съ другомъ откровенный, прамой договоръ — вражды или дружбы. Впрочемъ, мы не сомнъваемся, что въ окончательномъ своемъ результатъ, подобный сеймъ только бы скрвпиль союзъ Польши съ Россіей; но если бы Польша предъявила несбыточныя желанія, или нелъпыя притязанія на Русскія земли, — правда наша была бы явна всему міру, выступила бы изъ потемокъ на свътъ Божів, и развязала бы нашу совъсть относительно Польши. Отъ правительства бы зависьло: противопоставить ли голосу Польскаго - голосъ всего Русскаго народа, Польскому сейму-Русскій Земскій Соборъ, решить ли споръ мечомъ или конгрессомъ, -- но во всякомъ случать оно получило бы громадную выгоду отъ подобной мфры: оно имфло бы твердую основу для своихъ дъйствій.

Намъ кажется, что предлагаемая нами мізра лучше и практичніве предлагаемой «Московскими Віздомостями».

Если бы этотъ Сеймъ, принимая въ соображение, что за предълами царства Польскаго, въ Россіи, нътъ уже Польши, что расширенія Царства со стороны своей границы Россія никогда и ни подъ какимъ условіемъ не допустить; если бы сеймъ убъдился, что Царство Польское, отдъленное отъ Россіи, должно неминуемо подвергнуться или случайностямъ анархіи, или иноземному владычеству, т. е. Пруссіи или Австріи (готовымъ подблить ее между собою и онфмечить ее такъ, какъ онвмечена Познанская область): тогда бы, конечно, сеймъ удержаль бы Польшу подъ верховною властью Русскаго Императора, и Россія стала бы, наконецъ, къ Польшъ въ отношенія честныя и прямыя. Россія сняла бы наконецъ съ себя то нравственное бремя, которое тяготило ее не менъе, какъ и Польшу. Мы наконецъ были бы правы!----Польша лишилась бы наконецъ возможности мучить насъ справедливыми упреками: тесный союзь Россіи съ Польшей быль бы уже не насильственный, а добровольный!

Если же этотъ сеймъ разръшиль бы вопросъ отрицательно

ни же, если сеймъ, вмёсто важнаго политическаго собранія, вийсто величаваго народнаго сонма, собравшагося обсудить и решить свою судьбу, представиль бы скопище безсимсленных запальчивых головъ, не способныхъ придти ни къ какому решенію, -- тогда Польша, предоставленная сана себъ, наказалась бы всъми ужасами анархія! Неужели не видять Поляки, что если бы Русское правительство, объяснивъ въ манифеств къ Польскому народу причины своего добровольнаго поступка, -- распустивъ всю гражданскую армію чиновниковъ и уничтоживъ столь ненавистное Полякамъ Русское управленіе, — удалилось бы съ своими чиновниками н войсками изъ предвловъ царства, оцвпивъ живою крвпкою цёпью его Русскія границы, — неужели не видять Помки, что въ Польше вспыхнула бы самая кровавая безурядица, самая отчаянная междоусобная брань, и мъсто Русскаго правительства заняль бы саный свирыный изъ деспотизмовъ, деспотизмъ террора? Это продолжалось бы до техъ поръ, пока благомыслящая, здоровая часть страны не свергла бы ига демагоговъ, и не обратилась бы вновь жъ Рускому Государю съ просьбою — принять Польшу подъ свою крвпкую руку: только въ этомъ, въ одномъ этомъ могла бы еще найти себъ спасеніе Польша!... Въ противномъ случаь Пруссія, или Австрія, или и та и другая вмість, въ видахъ обезпеченія спокойствія въ своихъ предвлахъ, не замедлили бы подвлить Польшу вновь-уже безъ всякаго участія Россін, — и присоединивъ разделенныя части Царства въ своимъ владеніямъ, положили бы настоящій конецъ ея историческону бытію, тотъ fiinis Poloniae, который, по преданію, еще въ концъ прошлаго стольтія казался наступившимъ для Польши — благороднъйшему изъ ея сыновъ, Костюшко!...

O tomb me.

Москва, 4-10 мая 1863 г.

Мы сказали въ последній разъ, что для разрешенія Польскаго вопроса необходимо было бы, по нашему митнію, «дознать отъ самой Польской націи, чего она хочеть и при ка-

кихъ условіяхъ возможно ея умиротвореніе», «вызвать Поляковъ на категорическое объявленіе своихъ требованій п притязаній», — однимъ словомъ «найти средство услышать голосъ самой страни». Само собою разумвется, что говоря «вся страна», мы имвемъ въ виду не ту только Польшу, которую мы знаемъ по общественной дълтельности прежняго времени, т. е. не исключительно шлахту, — но Польшу во всей ея всенародной цельности, т. е. виесте съ крестьянствомъ. Никто не станетъ отрицать, что XIX въкъ внесъ въ гражданскую жизнь Польши новую историческую идею, новый элементь, ей досель чуждый, элементь демократическій, или вірніве сказать, простонародный. Извістно, что простой народъ въ Польше почти не выступаетъ на сцену исторіи и что пресловутое Польское равенство касалось только одной многочисленной шляхты. Крестьянство никогда не принималось въ разсчеть, не участвовало въ сеймахъ и до 1812 года не пользовалось никакими гражданскими правами: оно только теперь начинаетъ жить, и-мы увърены - явится и въ политическомъ отношеніи самымъ здоровымъ и полновъснымъ элементомъ въ будущеммъ развитіи Польской націи. Польскому общественному судну именно недоставало того тяжелаго груза, который бы даваль ему упоръ противъ волнъ, не позволяль носиться по прихоти политических в втровь, умфраль, замедлаль, уровновфшиваль тоть шибкій бфгь, который готово было бы придать ему легкомысленное шляхетство. Въ Польшъ, во дни ея политическаго бытія, общественная стихія, вся воплощаемая шляхтой, не имъла ни той силы устойчивости, которая присуща аристократическому началу, ' ни непосредственной, плотно приросшей къ землъ крестыянства. Для блага самой Полыши, для полноты и цёльности ея развитія, нужно желать, чтобъ тамъ образовалось кръпкое и независимое крестьянство, и чтобъ оно наравнъ съ шляхтою получило участіе въ земскомъ представительствъ; -- современныя событія ясно свидътельствують, что мы отнынъ не въ правъ признавать шляхту единственною представительницею Польскаго земства. Но политическое устройство крестьянъ принадлежить будущему; здёсь же мы хотъли только объяснить, какъ важенъ голосъ Польскихъ крестьянъ въ вопросъ о Цольшъ и какъ было бы несправеддознаться положительнаго искрешнаго мевнія самой, страны.

Намъ говорять, что мысль наша неудобиа и непрактичиа... Но спрашиваемъ, что же представляется нашимъ возражателянь болже удобнымь и практичнымь? — современное ли положение дель въ Варшаве, где жители самымъ непрактическимъ образомъ вынуждены служить «двёма господинома», гдъ регулярное правительство тщетно старается уничтожить правительство иррегулярное, гдв въ виду полиціи публикуются четыре возмутительныя газеты, распоряжается центральвый революціонный комитеть и властвуеть террорь? Или, быть можеть, признается практичные и удобные предоставить решение вопроса случайностямъ Европейской войны и допустить пролитіе крови?.. Одинъ изъ Петербургскихъ журналовъ, въ последней своей книге. откровенно виражаетъ желаніе, чтобы для развязки Польско-Русскаго узла «правительство само дружески обратилось къ общему совъщанію Европейскихъ державъ», т. е. къ Европейскому конгрессу... Неужели же практичнъе и удобнъе было бы идти судиться намъ съ Польшей предъ державами Западной Европы, --- слвдовательно заранте признать для себя обязательность ихъ общаго приговора, — въдая притомъ, что большинство голосовъ на конгрессъ было бы еднали не противъ насъ?? Намъ кажется, что это было бы не только непрактично, но и несовивстно съ достоинствомъ Россіи, которая можетъ отыскать въ самой себв, въ недрахъ Русскаго народнаго духа, рвшеніе Польско-Русской задачи. Вооруженное вившательство, безъ сомнинія, встритть во всихь нась, безъ различія партій и направленій, самый дружный, единодушный отпоръ; но и дипломатическое вмъшательство уже оскорбительно для нашей народной чести, — а томъ болое Европейскій конгрессъ! Мы, конечно, вовсе не противъ мысли объ «общемъ совъщани», но зачъмъ же совъщаться именно съ Европейскими державами, всего менње способными разумъть наши отношенія къ Польш'я, наши Русскія — политическія, общественныя и нравственныя потребности? Неужели почтенная редакція Петербургскаго журнала думаеть, что Русскіе люди въ Русскомъ деле или Русскіе и Польскіе люди въ Русско-Польскомъ дёлё менёе состоятельные совётчики и судьи,

чвиъ Испанія, Португалія и даже Турція, — которая послв Парижскаго трактата сдёлалась, какъ извёстно, непременнымъ членомъ всвиъ Европейскихъ конгрессовъ? Петербургскій журналь, совершенно непонятно почему, полагаеть, что напросившись на Европейскій конгрессь, «мы станемь во главъ событій, а не подъ ихъ неотразимымъ давленіемъ». Во главъ событій мы станемъ только тогда, когда станемъ во главъ истинныхъ интересовъ Россіи и Польши, когда не на словахъ, а на дёлё. утвердимся на общемъ всенародномъ сознанін. Во главі событій будемь мы находиться толькотогда, когда не будемъ уклоняться ни отъ какого воинственнаго вызова, когда пойдемъ на встрвчу событіямъ, опираясь на собственное наше народное мнвије, когда выяснится до очевидности и осязательности, и намъ и Полякамъ, крайній предвлъ нашихъ взаимныхъ требованій и уступокъ. «Международныя совъщанія»! любимое слово не только нъкоторыхъ Русскихъ, но и многихъ иностранныхъ публицистовъ! Мы готовы, пожалуй, допустить и это слово и эту мысль, только съ устраненіемъ Франціи, Англіи, Австріи и всехъ прочихъ народовъ, кромъ Русскаго и Польскаго. Нътъ: сравнивая нашу мысль о возможности решенія Польско-Русской задачи съ другими вышеупомянутыми способами, мы положительно признаемъ ее болве практическою и прямве ведущею къ цвли. Доказательства справедливости нашей мысли мы ночерпаемъ еще изъ отвътныхъ депешъ князя Горчакова на ноты иностранныхъ державъ. Во всёхъ своихъ депешахъ Русскій вице-канцлеръ чрезвычайно ясно доказываетъ, что партія движенія въ Польшъ не выражаеть собою мивнія самой Польши, что разумная часть населенія не одобряеть возстанія и его демагогическаго характера, — но нътъ сомивнія, что эти доводы, для насъ безспорные, были бы вполив неопровержимы для иностранныхъ кабинетовъ, еслибъ подкръплялись, сверхъ того, указаніями на гласное и, разумъется, вполнъ легальное заявленіе, сдъланное самою Польскою націей.

Постараемся привести нёсколько въ порядокъ и обсудить, по возможности кратко, тё различные виды рёшенія Польско-Русскаго вопроса, которые предлагаются намъ Русскою и иностранною журналистикой. Положительнымъ сочувствіемъ большинства въ нашемъ Русскомъ обществё пользуется то

инвніе, которое, признавая Царство Польское купленнымъ цвиою Русской крови, считаеть необходимымь безусловное неразрывное соединение Царства Польскаго съ Россійской Имперіей на общихъ либеральныхъ началахъ управленія и нринаровление Польскаго государственаго устройства къ Руссвому (по примфру Австрійской Имперіи, гдф, какъ извѣстно, Галиція, участвуя въ общемъ имперскомъ представительствъ, посылаеть своихь депутатовь въ Вънскій рейхсрать, не имъя ни отдельной арміи, ни отдельнаго бюджета). Этоть способъ рвшенія, по мивнію предлагающихъ его, долженъ бы быть приведенъ въ исполнение насильственно, вооруженною рукою и по праву верховной власти. Французская газета «La Presse», издаваемая Жирарденомъ, формулировала эту мысль словами: поглощение Польши Россіею въ свободѣ; но независимо отъ этого журнала эта же мысль была высказана и развита еще прежде Русскою періодическою печатью. Мы однакоже не можемъ согласиться съ этимъ взглядомъ на рфшеніе Польско-Русскаго дела. Прежде всего мы не считаемъ цену кровиоснованіемъ какого-либо права. Это не принципъ, а фактъ, упраздняемый другимъ подобнымъ же фактомъ. Въ силу этого аргумента, Поляки, еслибъ они успъли взять съ бою Русскіе города, могли бы также утверждать, что купили право на нихъ ценою пролитой Польской крови. Если бы всякій последній совершившійся факть возводить на степень права, то это бы значило давать торжество насилію и предоставить міру управляться не на основаніи нравственныхъ началъ (къ чему онъ стремится), а на основаніи случайнаго перевёса то той, то другой грубой силы: т. е. чья возьметь, кто кого пересилить. При такомъ взглядь, понятію о международномъ правъ уже не можеть быть мъста. да и намъ самимъ не вачемь было бы отыскивать для нашихъ притязаній на Западный край Россін-опоры въ нашемъ народномъ единствъ, въ исторіи, и т. д., а следовало бы разъ навсегда сослаться на право завоеванія, право сильнаго-и только. Но человъкъ не можеть довольствоваться такимъ основаніемъ для своего права, его совъсть ищеть оправданія факту, и тъ же самые люди, которые говорять и пишуть о цене крови, сами же первые противорвчать себв, стараясь всячески доказать, и чрезвычайно убъдительно доказывая, правду нашего дъла

нравственными, духовными, этнографическими доводами, правомъ необходимой обороны, правомъ самосохраненія, и т. д. Къ тому же нельзя оставить безъ вниманія и тв особенным историческія условія, при которыхъ нервдко проливалась Русская кровь. Развів ціною Русской крови не возстановлялся въ конців XVIII віжа престоль Бурбоновъ въ Неаполів? развів обильно пролитая на поляхъ Италіи въ борьбів промиться вновь, на другой же годъ, за Французовъ при императорів Павлів? развів въ 1849 году не ціною Русской крови кунлена цілость Австрійской державы?

Что касается до неразрывнаго соединенія Царства Польскаго съ Россійской Имперіей, безъ всякой твни политической самобытности, то, безъ сомнинія, это было бы весьма желательно. Можетъ быть даже оно и совершится въ отдаленномъ будущемъ, но въ настоящее время такая задача потребовала бы для своего исполненія той Прусской энергін, къ которой Россія, къ счастію, неспособна. Вражда историческая поставила насъ въ такія взаимныя отпошенія, при которыхъ нельзя и думать обрусить Царство Польское такъ, какъ Нфицы онфисчили Познань (а вфдь намъ, между прочимъ, указывается и на примъръ Познани); да и обрусивать Польшу никто изъ Русскихъ и не желаетъ. Русскій народъ больше чемь кто-либо въ міре признаеть право каждой народности на самобытное существованіе и развитіе. Неразрывное соединение съ Польшею-такое, какое предлагается въ Русской журналистикъ, лучше всего, кажется, было бы основать на добровольномъ союзъ. Мы можетъ быть и ошибаемся, но намъ кажется, что Польская нація, еслибъ было признано нужнымъ узнать ея свободное, искреннее мивніе, никакъ бы не захотела отделяться отъ Россіи, въ виду германизма, который для Польши--- «яко левъ рыкаяй, искій кого поглотити»...

Намъ возразять, что соединеніе должно быть скрѣплено общимъ представительствомъ и либеральными учрежденіями. Но мы вовсе не видимъ надобности жертвовать органическимъ развитіемъ своихъ особенныхъ историческихъ земскихъ началъ умиротворенію Польши. То, что необходимо и пригодно для насъ, было бы можетъ быть непригодно для Польши, и наоборотъ. Не будемъ забывать, что Цольская нація

уже давнымъ-давно примкнулась въ своемъ духовномъ развитін къ Романо-Германскому міру, что въ основаніи ся цивилизаціи лежить латинство Если бы Россія ради Польши преобразовала свое государственное устройство, то она стояла би не во главъ, а во хвостъ Польши, наложила бы на себя нравственную обязанность принаравливаться къ тому, что могло бы успоконвать Польшу, имъло бы постоянно въ виду не Россію, а Польшу. Неть никакого сомненія, что такого рода государственное устройство не удовлетворило бы ни Поляковъ, ни Русскихъ, и существенно бы уклонялось отъ основныхъ началъ нашей народности. Скажемъ прямо: по Западному образцу сочиненная конституція, пригодная, быть можеть, для Польши, намъ не годится и не принялась бы на нашей народной почвъ. Россія призвана выработать свое оригинальное земское и государственное устройство, органически развившееся изъ ея собственныхъ началъ. Польшаземля католическая; Россія — православная; католицизмъ и православіе не только два разные обряда, но два разныя просвътительныя начала, двъ разныя историческія идеи. Польша жила и живетъ до сихъ поръ-аристократическимъ и шляхетскимъ элементомъ; въ Россіи источникъ жизни и силынародъ, земство. Польша-считаетъ себя передовою дружиною Запада, изм'внивъ Славянскому братству, -- мы же принадлежимъ вполнъ міру Славянскому. Однимъ словомъ--- на-ши историческіе пути совершенно различны, и если тёсное соединеніе между нами возможно, то только тогда, когда Россія станетъ вполнъ Русью, а Польша возвратится къ началамъ Славянскимъ. Дуэта съ Польшей мы еще пъть не ножемъ, и она только испортить намъ наше соло. Россія должна идти и развиваться своимъ путемъ, --- но если бы привести въ исполнение мысль Жирардена, то это значило быне Польшу пристягнуть къ Россіи, а Россію къ Польшъ. Этого мы, конечно, желать не можемъ, но это было бы неиинуемо-при неодинаковомъ уровнъ цивилизаціи и политическаго воспитанія об'вихъ странъ, при недостаточномъ еще развитіи народнаго самосознанія въ Русскомъ обществъ...

Но, кромъ того, слова: «поглощение свободой» являются, по нашему митнію, самымъ непрактическимъ и незаманчивымъ для Польши совътомъ. Никто изъ насъ, по совъсти,

не можетъ обольщать себя надеждою, что расинреніе правъ у насъ-наступить вдругь, разомъ, въ той полнотв, которал бы одна еще могла удовлетворить Польшу. Та система постепенности, которой следуеть правительство относительно Россіи, едвали бы привела къ умиротворенію Польши и къ полному ея слитію съ Россіей. Нельзя же, въ самомъ дъль, ради того, что Польша волнуется и что признается неудобнымъ дать ей то, чего Россія не имфетъ, -- поскорфе, на живую нитку, сшить и для Россіи какой-нибудь кафтанъ, въ который могли бы влёзть вмёстё и Россія и Польша. Кафтанъ непремънно лопнулъ бы по всъмъ швамъ и не пригодился бы ни тому, ни другому народу. Признаемся откровенно: мы бы желали идти къ той цъли, которая означена въ указъ Государя сенату 31 марта. — не связывая себя заботами о Польше и вообще о Европе, не жертвуя ничемъ и ни въ чемъ нашею Русскою народностью. - Если же Польшъ приходилось бы ждать, пока въ Россіи совершится то, чего бы она для себя желала, то, повторяемъ, едвали бы подобная перспектива способствовала къ ея умиренію. Мы знаемъ, что наша мысль возбудить недоразумьніе, а можеть быть и негодование во многихъ: мы постараемся со временемъ развить ее полнте, при болте благопріятных обстоятельствахъ; но намъ кажется, что и сделанныя нами замечанія достаточно ясно показывають, какь мало существенной выгоды для Польши и для Россіи представляеть въ настоящее время предположеніе, которое Французскій публицисть формулироваль фразой: absorption de la Pologne par la Russie dans la liberté.

Другое рѣшеніе Польско-Русскаго вопроса, предлагаемое иностранною печатью, заключается въ дарованіи Польшѣ конституціи 1815 г. съ нѣкоторыми измѣненіями, безъ особенной арміи. Мы съ своей стороны не видимъ, почему Царству Польскому не могло бы быть дано устройство отдѣльное отъ Россіи, подобно тому, какъ и Финляндія имѣетъ свое особенное устройство,—но едвали бы не лучше было узнать напередъ, этого ли именно желала бы Польша. Не забудемъ, что конституція 1815 года исключаетъ изъ представительства то сословіе, которое теперь является живниъ и дѣйствующимъ элементомъ въ Польской гражданской жизни—крестьянство.

Мы указали на два главныя предположенія, высказанныя нашею и заграничною печатью. Если Польско-Русскій вопросъ такъ труденъ для разръменія, если Русская и иностранная журналистика ломаетъ себъ голову, какой исходъ сискать современному положенію, если Россія соглашается даже вислушать соображенія и совыты иностранних кабинетовъ, -- то почему бы кажется не поискать средства услышать голосъ самой Польши, дать возможность заявить себя ет разумнымъ элементамъ, и такимъ образомъ дознать отъ самой страны ея настоящія требованія и притязанія?... Это би не только не помъшало усмиренію мятежа и прекращенію террора, такъ деспотически владычествующаго надъ несчастною Польшей, но въроятно еще способствовало бы этой цыи, вдохнувъ надежду и бодрость во всыхъ разумнихъ Полякахъ. Теперь же трудно, почти невозможно предръшать и самый вопросъ...

Всёмъ намъ памятны слова Государя, сказанныя при самомъ началё Польскихъ смутъ. Государь всенародно объявиль, что не винитъ Польской націи, и что смута производится только извёстною партіей... Но если эта партія устёла бы достигнуть своихъ личныхъ цёлей, или навлечь на Польшу военную диктатуру, то Польская нація была бы несправедливо наказана за вину тёхъ, которые такъ самозванно являются предъ Европой ея представителями. Къ этой-то Польской націи, кажется намъ, и слёдовало бы обратиться, ея голосъ нужно было бы намъ услышать...

Польскій вепрось должень быть разръщень какь земскій русскій вопрось.

Москва, 11-10 мая 1863 1.

Слухи о войнъ смолкають, но мы еще не въ правъ ръшать: затишье ли это предъ грозою, или же дъйствительно грозовия тучи бъдны электричествомъ и расползутся по горизонту безъ грома и молніи. Во всякомъ случать Россія не можеть обнадеживаться мечтами о миръ, потому что если войны и не будеть въ текущемъ году, она можетъ быть въ слъдую-

щемъ или 65-мъ, —если не за Польшу, то за Турцію, если не на Севере, то на Юге. Теперешній миръ есть только перемиріе, болве или менве продолжительное перемиріе, не разрѣшающее, но только отсрочивающее разрѣшеніе міровыхъ громадныхъ вопросовъ. И не Россія, конечно, будетъ зачинщицею кровавой распри, но самъ Западъ, послушный какому-то безотчетному стремленію, побуждаемый роковымъ требованіемъ исторіи. Это все та же борьба двухъ просвътительныхъ началъ, двухъ общественныхъ стихій, двухъ міровъ. Какъ бы смиренно ни вела себя Россія въ отношеніи къ Западу, -- она смущаетъ его. она безпокоитъ его -- громадная, могучая, своеобразная, -- неразгаданная! Именно «неразгаданная», по прекрасному выраженію Самарскихъ дворянъ въ ихъ адресъ Государю. Не своя она Западу. Все въ ней чуждо ему, непонятно и странно, несмотря на визшній лоскъ европеизма, несмотря на идолопоклонство предъ Европой верхнихъ слоевъ народа, несмотря на всв духовныя и нравственныя завоеванія, сділанныя въ Россіи Западомъ съ эпохи Петровскаго переворота. Есть въ ней какая-то крипкая сердцевина, которую не могли еще пробить ни вившняя сила, ни ржавчина порочной цивилизаціи. Не видать въ ней подчасъ, въ этой сердцевинъ, ни признака жизни, -- но она даетъ жизнь и мощь всему организму, и заявляеть о себъ, въ часы общественной опасности, новымъ приливомъ жизни и крипости. Казалось бы — сгнила и прогнила вся Россія насквозь, по замъчаніямъ иностранцевъ, и наблюденія ихъ надъ Русской дъйствительностью, надъ Русскимъ обществомъ, оправдывають, повидимому, такое митніе: Россіи ніть, говорять они, а есть только Имперія, - нътъ у Россіи ни мысли, ни рвчей, ни голоса, а въ безпредвльномъ ея пространств в раздаются только слова команды, да однообразное «слушай» часовыхъ!... И вдругъ, въ то самое время, когда Западъ собирается нанести ей окончательный ударъ, -- ударъ на смерть, онъ встръчается грудь съ грудью и лицомъ къ лицу съ невъдомою, безгласною силой Земли, предъ которою отступаетъ въ страхв и недоумбніи. Изъ-за офиціальной Россіи, или, какъ выражаются некоторые, Русляндіи, выглядываетъ и выдвигается порою Русь, -- съ ея древнимъ духовнымъ и бытовымъ строемъ, — и она-то спасала всякій разъ Русскую

державу, и спасеть еще не разъ, съ Божьей помощью! Внёшнему врагу ее не сокрушить; войсками ея не одолёть; война, вызывал ее къ жизни и бодрости, даеть ей только новую силу и имотность... Ее сокрушить, ослабить можемъ только мы, держа ее насильственно въ невъжестве, въ духоте и немоте; ей опасне войни—миръ и мирныя козни; ей страшенъ только одинъ врагъ—внутренній, свой, домашній, оплетающій ее хитрою сётью нравственнаго соблазна и лепросвещенія. Народной Руси вредне всего—наше отступничество отъ Русской народности, наше ненародное общество и все то, что поистине можеть назваться «Русляндіей» и «Русляндцами».

Но мы увлеклись въ сторону, и въруя, что Русляндія не долго будетъ заслонять собою коренную народную Русь,--обратимся къ нашей живой исторической действительности. Слухи о войнъ смолкаютъ, но нельзя не пожалъть, что они сивняются слухами о дипломатической конференціи, имвющей будто бы собраться въ Петербургъ изъ представителей всвить державъ, участвовавшихъ въ Вънскомъ конгрессъ. Россія не можеть поставить свою волю въ зависимость отъ решенія конференціи, и потому мы предполагаемъ, что дело идетъ не о конференціи, а о новомъ взаимномъ обмънъ совътовъ и мыслей между державами, въ денешахъ и нотахъ, обыкновеннымъ путемъ и способомъ дипломатіи. Это было бы тыть болые выроятно, что Польскій вопрось въ послыднее время подвергся важному видоизменению въ своемъ характерв. Изъ Европейскаго, болве или менве способнаго возбудить притязанія державь, основанныя на призракъ международнаго права, онъ становится, съ каждомъ днемъ сильнъе и ръзче, вопросомъ Русскимъ, вопросомъ внутреннимъ, земскимъ. Пламя Польскаго возстанія обхватило или обхватываетъ, кажется, все Польское шляхетское население Западно-Русскаго края, и вызываеть, въ отпоръ себъ. сопротивленіе Русскаго крестьянскаго населенія. Это уже не встрівча войска съ войскомъ, а народа съ народомъ, угнетенной Русской народности съ народностью привилегированной ---Польской. Для Белоруссій—въ этомъ отпоре лежить залогь новаго бытія, новой жизни. Никогда еще Бізлорусскій народъ не выступалъ, какъ народъ, дъятелемъ на арену исторів; у него не было, какъ у Малороссовъ, тъхъ воинствен-

ственныхъ, славныхъ воспоминаній, которыя поддерживаютъ въ народъ чувство народности и сили; онъ добываетъ ихъ теперь: апатія въковъ разбита, и уже ничто отнинъ не должно бы, кажется, остановить развитие его народнаго самосовнанія. Да, для Бълоруссів настоящее мгновеніе есть ръшятельный переломъ ея судьбы — къ возрожденію или къ смерти, и направить этотъ переломъ въ ту или другую сторону зависить единственно отъ Россіи: ибо и смерть можеть сдвлаться жребіемъ Білорусской народности, если Россія, вмізсто поддержки и организаціи крестьянскаго движенія, станетъ усмирять его силою, и по прежнему вабудеть о Русской стихін этого края. На насъ лежить тяжкій грфхъ относительно Западной Руси, на насъ лежитъ великая, святая обяванность -- исправить нашу неправду, загладить наши вины, возвратить Русскому народу въ Русской землъ права Русской народности, угнетенію которой мы такъ долго содвиствовали. Если бы до нашего времени вплоть продолжалась система управленія, принятая въ томъ край императрицею Екатериною, можетъ-быть и помину бы не было о Полъской народности, по крайней мфрф въ нфкоторыхъ, собственно такъ-называемихъ Бълорусскихъ губерніяхъ. Она не считала ихъ Польскими и никогда бы не допустила того преобладанія Польскаго элемента, которое водворилось тамъ, въ первой четверти нашего стольтія, зъ эпоху нашего «галантерейнаго обращенія» съ Европой. Не на памяти ли нашихъ отцовъ совершилось то чудовищное явленіе, что край, въ продолженій въковъ, силою своихъ Русскихъ элементовъ таготъвшій къ Россіи, по присоединеніи къ Россіи ополячился такъ, какъ въ продолжени въковъ не могли его ополячить Поляки? что Русскія дворянскія фамиліи, еще православныя, еще помнявшія свое Русское происхожденіе въ эпоху присоединенія, отступились отъ віры и отъ народности и стали кръпчайшею опорою Польши уже подъ Русской державой? не въ тридцатыхъ ли только годахъ ввели мы обязательное преподаваніе Русскаго языка въ учебныхъ заведеніяхъ нашего святаго Кіева, догадавшись наконецъ, что Кіевъ не Польша?! Не быль ли Западно-Русскій край для нась, для нашего общества въ Россів, еще несколько леть тому назадъ, страною невіздомою, а Русская въ ней народность какимъто нежданнымъ открытіемъ?.. Со стыда сгорёть долженъ всякій Русскій, если узнаетъ подробно всю исторію Западно-Русскаго края со дня присоединенія его къ Россіи до последней поры, и мы постараемся когда-нибудь представить въ нашей газе́тё историческій очеркъ этихъ 90 лѣтъ Русскаго управленія со времени перваго раздѣла Польши — на изумленіе и поученіе нашему обществу. Да, на Россіи, на Русскомъ правительствѣ, на Русскомъ обществѣ лежитъ великій долгъ въ отношеніи къ Западно-Русскому краю. Время уплаты наступило, — и не явимся же мы теперь несостоятельными должниками! А случаевъ и способовъ къ уплатѣ много: сто́итъ только прочесть коть въ этомъ же № нашей газеты — «воззваніе къ Русскимъ изъ Западно-Русскаго края».

Въ какомъ-то роковомъ ослъплении, безъ надеждъ на успвхъ, съ безуміемъ отчаянія, возстають Поляки въ средв иногочисленнаго православнаго паселенія Западно-Русскихъ губерній, образують шайки, грабять и жгуть деревни и, переполняя мфру въковаго народнаго озлобленія, сами накликивають, призывають на себя гибель — и гибнуть. Это не борьба, это -- самоистребленіе, это то опьянвніе духа, которос овладъваетъ иногда человъкомъ на краю бездны, вертить и кружить, слепить ему очи и увлекаеть въ пропасть. Страшное и грустное зрълище! Кажется, будто исторія сана вырываетъ изъ власти людей решение трудной задачи и сама берется решить ее-быть можеть такъ, какъ не дерзнула бы захотёть никаная людская воля, ни пожелать---ничье человъческое сердце! Впрочемъ-ни мысль, ни чувство не должны признавать себя побъжденными, и какой бы ни быль исходь событій, мы не можемь не трудиться надь возножнымъ проблематическимъ разрешениемъ Польско-Русскаго вопроса.

Мы возвращаемся къ мысли, высказанной нами въ предшествующей статъв. Намъ возражали доводами въ пользу неразрывнаго соединенія, даже слитія, не указывая къ тому никакихъ другихъ способовъ, кромъ систематическаго насилія и военной диктатуры. Но военная диктатура, которая является необходимою въ настоящее время для усмиренія мятежа, для упраздненія диктатуры революціонной, можетъ быть ифрою только временною, но никакъ не системою нормаль-

наго управленія. Развъ администрація послъднихъ 30 льть привела къ слитію Польши съ Россіей? Разві этоть способъ управленія не также ли тяжель для нась, для нашей совъсти, какъ онъ тяжелъ для Польскаго чувства и Цольскаго благосостоянія? Разв'в ослабленіе системы, неминуемое послъ долгаго напряженія, не произведеть тьхь же результатовъ, какіе мы уже видели и испытали? Разве общественное мивніе Россіи. — теперь, въ пылу справедливаго негодованія, требующее диктатуры и вообще строгаго распорядка въ Царствъ Польскомъ, — не повернется опять на сторону. твснимыхъ, какъ скоро пройдетъ этотъ гнввный цылъ и нравственное чувство возьметь опять верхъ надъ холодными разсчетами политической мудрости? И мы, Русскіе, не должны отказываться отъ коренныхъ свойствъ нашего народнаго характера, и насиловать наше народное благодушіе. Намъ не зачемъ учиться штатсъ-науке у Немцевъ, мы никогда не будемъ такими мастерами въ темномъ искусствъ --- угнести, стереть, обезнародить чужую народность, какъ Пруссаки или Австрійцы. — Повторимъ уже сказанное нами однажды: то, что не тревожить совъсти другихъ Западныхъ народовъ, не нарушаеть ихъ жизненной дъльности, то, благодаря Бога, намъ дается не легко, вноситъ смущеніе и вызываетъ противодъйствіе въ нашей внутренней общественной жизни. Мы не должны и не можемъ забыть, что действительная сила, дъйствительное значеніе принадлежать въ исторіи только нравственнымъ истинамъ, въчнымъ началамъ любви и справедливости, — а теорія государственнаго эгоняма, доктрина практической необходимости и все это учение о какой-то особенной политической нравственности съ каждымъ днемъ сильнъе и ярче обличаются исторіей въ несостоятельности... Но, кажется, была бы возможность избъгнуть того «насильственнаго» соединенія Польши съ Россіей, котораго домогаются некоторые органы Русской печати.

Положимъ, что было бы признано нужнымъ, какъ сказано въ нашей стать 15 №, «услышать голосъ самой страны, узнать, какой именно организаціи желала бы Польша». Чего бы могла она пожелать, какъ высказался бы этотъ голосъ? Цозволимъ себъ нъкоторыя догадки. Допустимъ, что она могла бы заявить мнѣніе — о необходимости возстановленія

Польши въ границахъ 1772 года. Но мыслимо ли даже такое предположение? То, что можеть еще возглащаться въ ласахъ, на пирахъ, въ спичахъ и революціонныхъ провлачаціяхъ, гдв не требуется ни логики, ни правды, а одно только патріотическое возбужденіе, то разлетится въ прахъ при малейниемъ прикосновеніи здраваго смысла, не выдержить никакой спокойной критики, а потому и не можеть стать предметомъ того легальнаго заявленія, о которомъ мы говорили въ последнемъ №. Въ самомъ деле могла ли бы Польша предъявить такое притязаніе въ виду решительнаго несогласія не только Россіи, которая никогда и ни въ какомъ случав не отступить отъ обладанія Западно-Русскимъ краемъ, -- не только Австріи, не только Пруссіи, но даже и Англіи, довольно рішительно высказавшей недавно свой взглядъ на возстановленіе этихъ преділовъ-устами своего инистра, графа Росселя? Польшъ пришлось бы вести войну съ тремя державами, а съ Россіей — сверхъ того — войну народную: крестьянство въ Западныхъ губерніяхъ, кажется, лишаеть отнынъ Поляковъ всякой надежды на обладание этимъ краемъ. Однимъ словомъ, подобное заявление даже немыслимо со стороны всей Польской націи, взятой въ ея всенародной цельности, а еслибъ оно и было сделано, то, повторяемъ, отняло бы у Европы всякій поводъ къ коалиціи и въ войнъ съ Россіей. - Позволимъ себъ и другую догадку. Польша могла бы пожелать совершеннаго отделенія Царства Польскаго оть Россіи. Можеть быть Россія и сама пожелала бы этого, но всв сколько-нибудь разумные Поляки не могли бы не видъть, что такого рода ръшение было бы гибелью для Польши. Не говоря уже о той анархіи, которая бы воцарилась въ странъ тотчасъ послъ выхода изъ нея Русской армін и Русской администраціи (потому что Россія, конечно, не взяла бы на себя труда организировать и укръплять отдыленную Польшу), -- Австрія и Пруссія не потерп'вли бы саиостоятельности властолюбиваго сосъда и совершили бы новый, восьмой раздёль Польши, оть участія въ которомъ Россія разумъется бы воздержалась и избъгла бы обычнаго нареканія! Россія была бы чиста, а Европа, составляющая теперь коалиціи противъ Россіи, не пошла бы никогда крестовымъ походомъ на Австрію и Пруссію за возстановленіе

наго управленія. Развъ администрація, последнихъ 30 леть привела къ слитію Польши съ Россіей? Развъ этотъ способъ управленія не также ли тяжель для нась, для нашей совъсти, какъ онъ тяжелъ для Польскаго чувства и Цольскаго благосостоянія? Разв'я ослабленіе системы, неминуемое послъ долгаго напраженія, не произведеть тъхъ же результатовъ, какіе мы уже видъли и испытали? Развъ общественное мивніе Россіи. теперь, въ пылу справедливаго негодованія, требующее диктатуры и вообще строгаго распорядка въ Царствв Польскомъ, — не повернется опять на сторону твснимыхъ, какъ скоро пройдеть этотъ гиввный пыль и нравственное чувство возьметь опять верхъ надъ холодными разсчетами политической мудрости? И мы, Русскіе, не должны отказываться отъ коренныхъ свойствъ нашего народнаго характера, и насиловать наше народное благодушіе. Намъ не зачемъ учиться штатсъ - науке у Немцевъ, мы никогда не будемъ такими мастерами въ темномъ искусствъ --- угнести, стереть, обезнародить чужую народность, какъ Пруссаки или Австрійцы. — Повторимъ уже сказанное нами однажды: то, что не тревожить совъсти другихъ Западныхъ народовъ, не нарушаеть ихъ жизненной цъльности, то, благодаря Бога, намъ дается не легко, вноситъ смущеніе и вызываетъ противодъйствіе въ нашей внутренней общественной жизни. Мы не должны и не можемъ забыть, что действительная сила, дъйствительное значеніе принадлежать въ исторіи только нравственнымъ истинамъ, въчнымъ началамъ любви и справедливости, — а теорія государственнаго эгоизма, доктрина практической необходимости и все это учение о какой-то особенной политической нравственности съ каждымъ днемъ сильнъе и ярче обличаются исторіей въ несостоятельности... Но, кажется, была бы возможность избъгнуть того «насильственнаго» соединенія Польши съ Россіей, котораго домогаются ніжоторые органы Русской печати.

Положимъ, что было бы признано нужнымъ, какъ сказано въ нашей стать 15 №, «услышать голосъ самой страны, узнать, какой именно организаціи желала бы Польша». Чего бы могла она пожелать, какъ высказался бы этотъ голосъ? Позволимъ себъ нъкоторыя догадки. Допустимъ, что она могла бы заявить мивніе — о необходимости возстановленія

Польши въ границахъ. 1772 года. Но мыслимо ли даже такое предположение? То, что можеть еще возглащаться въ звсахъ, на пирахъ, въ спичахъ и революціонныхъ провламаціяхъ, гдв не требуется ни логики, ни правды, а одно только патріотическое возбужденіе, то разлетится въ прахъ при малейшемъ прикосновеніи здраваго смысла, не выдержить никакой спокойной критики, а потому и не можеть стать предметомъ того легальнаго заявленія, о которомъ мы говорили въ послѣднемъ №. Въ самомъ дѣлѣ могла ли бы Польша предъявить такое притязаніе въ виду різшительнаго несогласія не только Россіи, которая никогда и ни въ какомъ случав не отступить отъ обладанія Западно-Русскимъ краемъ, --- не только Австріи, не только Пруссіи, но даже и Англін, довольно ржшительно высказавшей недавно свой взглядь на возстановление этихъ предвловъ-устами своего иннистра, графа Росселя? Польше пришлось бы вести войну съ тремя державами, а съ Россіей — сверхъ того — войну народную: крестьянство въ Западныхъ губерніяхъ, кажется, лишаеть отнынъ Поляковъ всякой надежды на обладание этимъ краемъ. Однимъ словомъ, подобное заявление даже немыслимо со стороны всей Польской націи, взятой въ ея всенародной цельности, а еслибъ оно и было сделано, то, повторяемъ, отнало бы у Европы всякій поводъ къ коалиціи и къ войнъ съ Россіей. — Позволимъ себъ и другую догадку. Польша могла бы пожелать совершеннаго отделенія Царства Польскаго отъ Россіи. Можетъ быть Россія и сама пожелала бы этого, но всв сколько-нибудь разумные Поляки не могли бы не видъть, что такого рода ръшение было бы гибелью для Польши. Не говоря уже о той анархіи, которая бы воцарилась въ странъ тотчасъ послъ выхода изъ нея Русской армін и Русской администраціи (потому что Россія, конечно, не взяла бы на себя труда организировать и укръплять отдыленную Польшу), --- Австрія и Пруссія не потерп'вли бы самостоятельности властолюбиваго сосъда и совершили бы новый, восьмой раздёль Польши, отъ участія въ которомъ Россія разум'вется бы воздержалась и изб'єгла бы обычнаго нареканія! Россія была бы чиста, а Европа, составляющая теперь коалиціи противъ Россіи, не пошла бы никогда крестовымъ походомъ на Австрію и Пруссію за возстановленіе

Польши, — въ этомъ не могутъ сомивваться Поляки! Она бы нашла для себя выгоднымъ всякое усиленіе Западшыхъ державъ на счеть Россіи, и участь Польши даже не возбудила бы и сожальнія въ Европейской публикь, воспламеняющейся теперь не столько сочувствіемъ къ «угнетеннымъ» Полякамъ, сколько ненавистью къ «угнетателямъ-варварамъ» Русскимъ!! Намъ передавали изъ достовърнаго источника слова одного Прусскаго государственнаго человъка, что если Россія почему-либо выведетъ свои войска изъ Польши, Прусскія войска немедленно вступятъ въ Польшу, —и конечно, не одни, а по соглашенію съ Австріей. — Слъдовательно — отдъленіе отъ Россіи подвергло бы Польшу неминуемо новому раздълу и ввергло бы ее въ пасть германизма, — котораго она такъ боится, съ которымъ она, по собственному ея сознанію, не въ силахъ бороться!..

«Je conserverai jusqu'à la mort une juste reconnaissance envers ce prince (l'empereur Alexandre) pour avoir ressusité le nom polonais». Я сохраню до смерти справедливую признательность Императору Александру за то, что онъ воскресиль имя Польское, писаль лучтій изъ Поляковъ, знаменитый Костюшко, князю Адаму Чарторыжскому, въ Вънъ 13 іюня 1815 года, следовательно после прокламаціи Императора Александра въ Полякамъ 13 (25) мая, о присоединеніи Варшавскаго герцогства къ Россіи и о переименованім его въ «Царство Польское». «Воскресилъ имя Польское....» Чтожъ это значитъ? Развъ не только самой Польши, но даже и имени ея не существовало, -- оно исчезло, стерлось съ лица земли? Дъйствительно было такъ: послъ трехъ раздъловъ,--имени Польскаго уже не встръчалось на географическихъ картахъ: были-Познань, Галиція, губерніи Волынская, Подольская, Минская, и проч., было Варшавское герцогство, принадлежавшее сначала (хотя не подъ этимъ названіемъ) Пруссіи, потомъ съ этимъ названіемъ переданное Саксонскому курфюрсту; были Прусскіе, Австрійскіе, Русскіе, Саксонскіе подданные, жители Познани, Подоліи, Волыни и проч., но оффиціальнаго бытія не им'вли ни Поляки, ни Шольша, и только названіе «Польскихъ легіоновъ», помогавшихъ Наполеону І-му въ порабощеніи Европы, напоминало еще міру о несчастномъ имени Польскомъ! — Да, Польша, Польское

ния возстановлены самою Россіей; ей обязаны Поляки свониъ политическимъ возрожденіемъ! Поляки не даромъ проввали Александра I-го своимъ «воскресителемъ» (wskrzesiciel). Если бы Русскій Императоръ въ 1815 году отказался вовсе отъ Варшавскаго герцогства и оно осталось бы за Саксонскимъ королемъ, или, что всего въроятите, было бы подвлено между Австріей и Пруссіей, — Костюшко, конечно, не имълъ бы повода благодарить Русскаго Императора за воскрешеніе Польши: Польское имя не только бы не существовало въ настоящую пору, но объ немъ не было бы и помину; оно было бы забыто міромъ, точно также, какъ названіе Бургундіи, Венеціанской республики и многихъ другихъ разрушившихся политическихъ организмовъ.

Если воскресеніе Польши совершилось, по отвыву самихъ Полаковъ, чрезъ присоединеніе Варшавскаго герцогства къ Россіи подъ видомъ Царства Польскаго, то неужели не понимаютъ Поляки, что во власти Россіи и похоронить Польшу тъмъ же самымъ способомъ—переименованіемъ Царства Польскаго снова въ Варшавское герцогство и отдъленіемъ его отъ Россіи?

Они не могутъ этого не разумѣть и не видѣть, и мы убѣждены, что еслибъ найдено было средство услышать разумный голосъ самой страны,—этотъ голосъ поднялся бы не за отдѣленіе и не за возстановленіе, а предложиль бы такую мѣру, такую комбинацію, которую Россія могла бы принять безъ ущерба для своей безопасности; фактъ насилія, положить и мнимый, но признаваемый таковымъ Поляками, быль бы упраздненъ, и соединеніе Польши съ Россіей скрѣпилось бы добровольнымъ рѣшеніемъ самой Польской націи....

О секвестръ польскихъ виъній.

Москва, 18-го мая 1863 г.

Нельзя безъ глубокаго, сильнаго негодованія читать сужденія иностранныхъ газетъ, особенно Французскихъ и особенно принадлежащихъ къ разряду «благоразумныхъ и умфренныхъ» о затъваемомъ будто бы Европейскомъ конгрессъ

для решенія нашей внутренней Польско-Русской тажбы. Отзывы о насъ Англійскихъ журналовъ большею частью презрительны и грубы; они безцеремонно радуются нашему трудному положенію и въ своихъ доводахъ даже и не хлопочутъ о логикъ, но мы имъемъ дъло съ открытым недоброжелательствомъ, и это при настоящихъ обстоятельствахъ для насъ не безвыгодно. Газеты, служащія брганомъ крайнихъ партій во Франціи, демократической, ультрамонтанской и Польской, дышать такою чистосердечною къ намъ ненавистью и злобой, что не дають и мъста какому-либо недоумънію насчеть своихъ стремленій и цёли: мы по крайней мёрё видимъ предъ собою явнаго врага и знаемъ, съ квиъ имвемъ двло. Несравненно возмутительные для насъ Французская выжливость Парижскихъ полуоффиціальныхъ газетъ, и этотъ тонъ великодушія, съ которымъ онв такъ прилично и какъ будто въ видъ милости — наносять оскорбленія нашей народной чести, — не забывая при этомъ расшаркаться самымъ любезнымъ образомъ предъ Русскимъ правительствомъ! Этотъ пріемъ, конечно, имъ не удастся. Несмотря на всю нашу чувствительность къ Европейскимъ похвальнымъ отвывамъ, на нашу признательность за всякое ласковое съ нами обращеніе иностранцевъ, особенно же «стоящихъ во главъ цивилизаціи», едвали найдется теперь такая слабая голова въ Россіи, которую бы могли одурманить эти благовонные «Французскіе духи» Парижской прессы и дипломатіи.— Иностранныя газеты, возвъщая, будто бы всъ Западныя державы согласились въ необходимости конгресса, — позволяють себъ при этомъ выражать надежду, что Россія не отринеть такого гуманнаго предложенія гуманной Европы! Подобное предположение Европейскихъ публицистовъ о Россіи обличаетъ только ихъ легкомысліе и невѣжество. Неужели они могуть думать, что послѣ всѣхъ этихъ адресовъ и писемъ, которые понеслись и несутся къ Государю со всъхъ концовъ Русской земли, вызванные еще только слухами о Европейскомъ дипломатическомъ вмѣшательствѣ, - послѣ такихъ гласныхъ заявленій народной мысли и чувства, можно еще ожидать отъ Россіи согласія на конгрессъ? Или же въ Европъ считаютъ всв эти адресы пустою демонстраціей, вызванной и допущенной самимъ правительствомъ съ единственною цёлью

задать страха Европъ, -- демонстраціей, которой міру и ціль опредъляеть, по своему усмотренію, само правительство, нисколько будто бы не ствсняясь народнымъ мивніемъ?! Но развъ не видятъ иностранные публицисты, что это значило бы играть народными чувствами, а такая игра была бы не только недостойна правительства, но и опасна, -- да въ настоящее время въ Россіи даже и немыслима... Иностранные публицисты, впрочемъ, можетъ быть и не знаютъ, но мы всъ хорошо знаемъ, что ни одинъ адресъ не былъ бы присланъ, еслибъ подписавите адресъ могли предполагать, что Польское дело будеть отдано на судъ Европейскаго конгресса! Какъ бы ни были эти адресы разнообразны по формъ и достоинству изложенія, какъ бы ни казались иностранцамъ нъкоторые изъ нихъ неискренни по внъшнимъ пріемамъ ръчи, — но они всв выражають одну задушевную мысль, одно всеобщее искреннее, серьезное желаніе — чтобы на угрозы иностранных державъ Россія отвінала полною готовностью принять вызовъ и отстоять во что бы ни стало целость и честь Русскаго народа и государства. Эти слова сказаны не на вътеръ, и иностранные журналисты должны же сообразить, что еслибъ послѣ всѣхъ такихъ рѣчей могъ состояться и состоялся бы Европейскій конгрессъ, то это значило бы, что вся великодушная, строгая решимость Русского народа проявилась по пустому!.. За кого же принимають Европейци наше правительство, если считають его способнымъ къ такому неуваженію Русскаго народнаго мивнія, если рішаются предложить Россіи—подвергнуть Польскій вопросъ обсужденію конгресса, — другими словами: різшаются предложить намъ — пойти судиться съ Поляками предъ чужими державами, признать за Европой право вмёшательства въ наше внутреннее управленіе и связать себя новыми обязательствами, съ отвътственностью предъ всъмъ Европейскимъ сонмомъ съ Турціей включительно?! Но, повторяемъ, конгрессъ немыслимъ, да и самое предложение о конгрессъ не только еще не было сдълано Русскому правительству (которое, конечно, не замедлило бы объ этомъ объявить въ Русскихъ газетахъ), но едвали и состоится. Въ твердости Русскаго правительства сомнъваться мы не имъемъ права. Польско-Русское дъло можемъ уладить только мы сами, и никто другой. Польскія

притяванія простираются не на одно Царство Польское, но и на всю Западную Россію, —и проявляются не на словать только, но и на дёлё. Нёть такихъ новыхъ комбанацій, откровеніе которыхъ даровано было бы единственно конгрессу, — которыя бы не были намъ извъстны заранъе и давнымъ-давно, и осуществить которыя не было бы въ нашемъ правъ и власти... А между тъмъ редакторъ одной Петербургской газеты очень серьезно утвшаеть Русскую публику, что «опасности на самомъ дълъ вовсе не существуетъ и мъръ предосторожности принимать не зачвиъ: дипломатическое вившательство Европы касается только Царства Польскаго, а не Западнаго края, и вооруженное вившательство, если только ему суждено состояться, также едвали выйдеть изъ этой рамки!...» Такія утішенія могуть приходить въ голову только Петербургскому публицисту! Какъ будто Россія можетъ допустить вооруженное вмішательство въ какую бы то ни было область, покуда эта область составляеть часть Русской Имперіи! Какъ будто вторженіе иностранныхъ войскъ въ Царство Польское не есть оскорбление нашей народной и государственной чести! Конечно, всего лучше не оскорбляться: это было бы вовсе не свирепо и не кровожадно... Вотъ чемъ думають въ С.-Петербургъ утъшить наше Русское общество!

Мы же съ своей стороны не можемъ сообщить нашимъ читателямъ ничего особенно утъшительнаго и ободрительнаго о ходъ Польскаго дъла за эту недълю. Нъсколько крупныхъ шаекъ разбито; нъсколько крупныхъ шаекъ появилось вновь, и если объ стороны останутся върными своей настоящей системъ дъйствій, то мятежъ Польскій можеть протянуться еще долго, --- именно столько времени, сколько нужно нашимъ Западнымъ державнымъ недоброжелателямъ. Скорое подавленіе вовстанія отняло бы у иностранных кабинетовь всякій поводъ къ вмѣшательству, развязало бы руки Россіи и дало бы ей возможность располагать значительною частью войскъ, сосредоточенныхъ теперь въ Польше и въ Западныхъ нашихъ губерніяхъ. Все это не соотвътствуеть видамъ ни Англін, ни Франціи: объ онъ стараются втануть Россію въ дипломатическіе переговоры и, парализируя этимъ способомъ напряженіе нашихъ силъ, удержать Русское правительство, «до окончанія переговоровъ», отъ принятія какихъ-либо решн-

тельныхъ мъръ для усмиренія мятежа. Между тымь терроръ, господствующій въ Варшавъ, сильнье чьмъ когда-либо; власть нотаеннаго революціоннаго комитета или «національнаго правительства», какъ онъ отнынъ вздумалъ себя чествовать, съ каждымъ днемъ становится могущественне, съ каждымъ днемъ съуживаетъ предвлы мъстной законной власти. Людей, върныхъ Русскому правительству и исполняющихъ его приказанія, «давять какъ мухъ», пишеть Варшавскій корреспондентъ «Петербургскихъ Въдомостей», и люди, не видя со стороны Русскаго мъстнаго начальства энергической защиты противъ угровъ и приговоровъ революціонной партіи, -- уступая инстинкту самосохраненія, не сміноть ослушаться приказаній мнимаго національнаго правительства! Весьма віроятно, въ Варшавъ и принимаются какія-нибудь мъры, и существуеть административная деятельность, но она ничемъ виднымъ не проявляется, и Россія не имфетъ объ ней никакихъ свёдёній, которыя бы могли успокоить встревоженное общественное мифије. Намъ болфе извфстно теперь положенје дъль въ Пекинъ или Нангасаки, чъмъ въ Варшавъ, и не будь писемъ г. Берга въ вышеупомянутой газетъ, мы могли бы и не подозрѣвать въ Варшавѣ присутствія, кромѣ революціонной (которая даеть знать себя ежедневно), еще центральной мъстной законной власти!! Правда, мы прочли недавно въ газатахъ объ учреждени въ Царствв Польскомъ военныхъ начальниковъ по увадамъ и пожалвли, что эта мвра не была принята раньше, но желательно, чтобы деятельности военных в начальников соответствовала въ равной мере двятельность Варшавскаго гражданскаго и полицейскаго управленія...

Послѣ манифеста 31 Марта объ амнистіи для всѣхъ, кто положить оружіе до 1 Мая, Россія съ напряженнымъ вниманіемъ выжидала этого завѣтнаго срока, но срокъ насталъ и уже три недѣли прошло послѣ 1 Мая, а Россія все еще не знаеть—къ какимъ послѣдствіямъ привело возвѣщенное милосердіе, много ли Поляковъ воспользовалось амнистіей, и что предпринято правительствомъ послѣ того, какъ мѣры кротости оказались недѣйствительными? Россія вѣдаетъ только то, что дервость Поляковъ усиливается съ каждымъ часомъ и что Польскія шайки грабятъ и жгутъ не только около

Кіева, но и около Смоленска. Конечно, эти шайки не могуть тамъ утвердиться и укрвпиться, это хорошо понямають и сами Поляки, но цёль ихъ достигается уже тёмъ, что они получають возможность заявить предъ Европой о силь и энергіи полонизма въ мёстностяхъ, нёкогда принадлежавшихъ Польшё, о своей собственной отвагё и дерзости. Кромё того, эти шайки производять нёкоторую диверсію Русскихъ военныхъ силь и наносять значительный вредъ Русскому сельскому населенію, поджигая деревни, отвлекая крестьянъ оть обсёмененія полей, отъ необходимыхъ въ настоящую пору земледёльческихъ работь. Но несомнённо, что вмёстё съ этимъ Поляки возбуждають именно то, чего должны были бы избёгать, т. е. такую международную ненависть, которая, вспыхнувъ однажды, уляжется, конечно, не скоро... Пусть знають это Поляки, пусть берегутся Русскаго народнаго гнёва!

Читателямъ «Дня» извъстно наше мнъніе о томъ, какъ было бы полезно и даже необходимо для разръшенія Цольско-Русскаго вопроса услышать голось всей Польской націи, вызвать самихъ Поляковъ къ свободному категорическому заявленію своихъ требованій и желаній. Но именно для осуществленія этой міры и необходимо скорійшее упраздненіе революціоннаго деспотизма, тяготъющаго надъ Польшею. Никакое свободное выражение мивній невозможно тамъ, гдв разномысліе съ «Комитетомъ» казнится немедленно изъ-за угла, гдъ надъ всъмъ населеніемъ висить какъ Дамокловъ мечъ, кинжалъ потаеннаго убійцы! Для избавленія страны отъ этого позорнаго и растлъвающаго состоянія, нужно немедленное энергическое подавленіе революціонной тиранніи. Конечно, нътъ ни малъйшаго сомнънія, что всякія рышительныя мфры въ Польшф поднимутъ въ Европф цфлую бурю клеветъ и рукательствъ, - но не слишкомъ ли мы легко конфузимся предъ Европейскимъ общественнымъ мнѣніемъ? Такъ мы посившили отказаться отъ Прусской конвенціи и ничего для себя не выиграли отъ такой уступки! Такъ и теперь, едвали не та же печальная наша способность конфузиться и красноть отъ Европейскихъ высокоморныхъ упрековъ и насмъщекъ-парализируетъ дъйствіе одной изъ самыхъ лучшихъ и законнъйшихъ мъръ, предпринятыхъ Русскимъ правительствомъ, предпринятыхъ даже не въ Царствъ Польскомъ, а въ Западно-Русскомъ крав.

Эта мъра, которую даже газета «Le Nord» не осмълилась одобрить и которую мы, напротивъ, осмъливаемся громко, во всеуслышаніе, признать самою разумною и справедливою,--есть секвестръ. Читателямъ, въроятно, въдомо постановиеніе правительства (состоявшееся 15 прошлаго марта) о наложени секвестра на всь имънія въ Западномъ крав, которыхъ владельцы принимають непосредственное участіе въ возстаніи. Но была ли приведена эта мізра неукоснительно въ исполнение?... Едвали. По крайней мъръ мы ничего о томъ не знаемъ, и сказать по правдъ, опасаемся, чтобы излишняя деликатность и снисхожденіе не ослабили силу этого распоряженія, отъ котораго всякій знакомый съ краемъ въ правъ быль бы ожидать самаго могучаго дъйствія... Наложенъ ли, напримъръ, секвестръ на обширныя имънія Витебскихъ помещиковъ, графовъ Платеровъ и Моль, поднявшихъ Польское знамя, составившихъ и вооружившихъ шайку въ Витебской губерніи, и вызвавшихъ такое справедливое мщеніе Русскихъ крестьянъ? Отобраны ли и переданы ли въ завъдываніе палаты государственныхъ имуществъ имфнія гг. дворянъ Могилевской губерніи, напавшихъ на г. Горки, ограбившихъ казначейство, истребившихъ огнемъ до 50 домовъ и убившихъ человъкъ 10 инвалидной команды? И неужели Русскіе крестьяне (напримъръ въ Могилевской губерніи) будуть понуждаемы платить оброкъ и отбывать за землю повинности твиъ Полякамъ-помвщикамъ (а не правительству), которые изволять жечь крестьянскія села и города, и открыто, съ оружіемъ въ рукахъ, возстаютъ на Русское правительство и Русскую народность? Если это такъ (въ чемъ иы однако сомнъваемся), то это было бы новымъ доказательствомъ той безсинслици, до которой можетъ довести строгая последовательность юридического принципа, отрешенного отъ живаго смысла действительности и требованій высшей, не формальной правды. Это было бы въ полномъ значении слова: summum jus—summa injuria — (высшее формальное право-высшая несправедливость). Не согласнъе ли съ началомъ истинной справедливости было бы освобождение Русскихъ крестьянъ, поселенныхъ на землъ возмутившагося Поляка, отъ всякой издёльной и оброчной повинности за землю въ пользу помъщика, и надъление ихъ землею въ соб-ЭТОЮ

ственность съ платежомъ выкупной суммы въ пользу казны, но не вемлевладъльца?

Впрочемъ мы не станемъ здёсь вдаваться въ юридическую оцвику «конфискаціи имуществь», какъ наказанія за государственную измвну. Мы напомнимъ только противникамъ мфры, принятой правительствомъ въ Западномъ краф, что секвестръ еще не есть конфискація, а только наложеніе на имъніе запрещенія и взятіе его въ казенное управленіе, имъть силу что наконецъ это распоряжение должно только въ предълахъ Западныхъ губерній, а не въ Царствъ Польскомъ. Мы съ своей стороны спъшимъ перейти къ изложенію тёхъ особыхъ основаній, которыми, по нашему мивнію, обусловливается всякое право повемельной собственности и владенія. Это основаніе — есть принципъ народности, неразлучно связанный съ понятіемъ о землъ. Подробное, научное развите этого взгляда принялъ на себя нашъ многоуважаемый ученый, В. Н. Лешковъ, котораго статью читатели найдуть ниже, въ этомъ же №, ---а мы ограничимся здесь следующими, менее общими, менее абстрактными замфчаніями.

Народъ не есть собраніе единицъ, а живой цізльный организмъ, въ которомъ каждая человвческая единица составляетъ органическую часть целаго. Бытіе этого организма немыслимо безъ извъстнаго пространства земли, въ предълахъ и подъ условіями котораго возникъ и образовался сложился въ гражданское общество, получилъ свое опредъленіе и въ свою очередь наложиль на это пространство земли-печать своей личности. Тёсная органическая связь этой земли съ народнымъ бытіемъ такова, что названіе земли и самое слово земля равнозначительно и тождественно съ названіемъ и понятіемъ обитающаго на ней и усвоившаго ее себъ народа. Говоря Франція, мы разумъемъ Французскій народъ, Германія—Германскій народъ, Русь—Русскій народъ, и на обороть слова: Французскій, Германскій, Русскій народъ-предполагають землю, на которой возникло и съ которою органически связалось народное гражданское бытіе. На Русскомъ языкъ, въ особенности, это выражается ярко въ словахъ: земля, земщина, земство. Можетъ ли быть вопросъ о томъ: кому принадлежитъ Франція Англія, Германія? Разумъется — Франція принадлежить Франціи, т. е. Французскому народу, Англія — Англій, т. е. Англійскому народу, и т. д. Съ этимъ, думаємъ, никто и спорить не станеть. Если би Франція, Французская земля не принадлежала Франціи, Французскому народу, она не была бы и не могла бы називаться Франціей. Кажется, ясно? Кто, стало быть, хозяинъ во Французской землъ? Разумъется, Французскій народъ, иначе земля не была бы Французскою, или же народъ не именовался бы Французскимъ.

И такъ-кому принадлежить Русская земля? - Русскому народу (мы разумъемъ здъсь народъ вообще, а не одинъ простой народъ). Кто природный и законный хозяинъ въ Русской земль? Русскій народь. Какая же народность есть основная, типическая, давшая названіе и гражданское историческое бытіе Русской земль? Разумьется, Русская народность, отвъчаеть съ нъкоторою досадой нетеривливый читатель. Но да не сътуеть онъ на насъ за то, что мы разъасняемъ такія, повидимому, простыя истины. Пойдемъ дальше. Можетъ ли Русская земля, принадлежащая всему Русскому народу, быть предметомъ права личной неотъемлемой собственности? Строго говоря, конечно не можетъ, — и то, что навывается у насъ «собственностью», есть юридическая фикція, юридическое представленіе, подъ видомъ «права собственности», права владынія, пользованія землею, лично или потомственно, съ передачею своего отношенія къ землѣ другому или безъ передачи: но это отношение къ землъ не безусловно, а ограничено. Можетъ ли отдъльный Францувъ --часть Французской вемли, т. е. земли принадлежащей Францувскому народу, -- иначе: часть Франціи -- передать въ собственность Англіи, Англійскому народу? Разумбется не можеть: Франціей распоряжаться имбеть право только Франція, весь Французскій народъ. Можеть ли Французская земля принадлежать въ собственность Англійскому народу? Конечно, нътъ: она тогда перестала бы быть Французской. Мы нарочно приводимъ примъръ Англіи и Франціи, потому чтоувы! на большинство Русской публики этотъ способъ доказательства самыхъ простыхъ истинъ дъйствуетъ убъдительнве всякихъ доводовъ, основанныхъ на правахъ Русскаго народа и Русской народности. — Можетъ ли Русская земля

принадлежать не Русскому народу? Отвёть мы уже знаемь: не можеть. Но если земля не можеть быть отчуждаема въ собственность или во владёніе чужому народу, то неужели отдёльные индивидуумы изъ народа не могуть пріобрётать земли въ чужомъ государствё? На это мы отвётимъ слёдующее.

По нашему мненію, во 1-хъ, право допустить или не допустить иностранцевъ пріобр'втать землю принадлежить хозяину земли, самому народу, и зависить оть его усмотрвнія. Никакими абстрактными теоріями не можеть быть отнято у народа это священное право, пока народъ существуетъ какъ народъ, не отрекся отъ своей народности, не пересталь сознавать себя народомъ; выше народа можеть быть только идея человъчества, — но человъчество вообще не существуетъ, а обособляется въ отдёльныхъ народныхъ личностяхъ. Мы же говоримъ здесь объ иностранцахъ, следовательно не о человъкахъ вообще, а о людяхъ, принадлежащихъ къ чужой народности и являющихся таковыми. Во 2-хъ — народъ можетъ, конечно, допустить иностранца къ отдёльному владёнію участками народной земли, но только ко владенію, къ пользованію, хотя бы и безсрочному, и не иначе, какъ подъ условіемъ, что этотъ иностранецъ признаетъ законы и народность той земли, среди которой онъ поселился, частью которой онъ пользуется. Представьте себъ такой случай, что предусмотрительные Французы скупили бы земли около Лондона и вдругъ, въ одно прекрасное утро, объявили бы Лондонъ Французскимъ городомъ, а себя хозяевами Лондонскаго графства, потребовали бы представительства въ парламентъ-не въ качествъ колонистовъ, поселенныхъ на Англійской земль и подчиняющихся верховной власти Англійскаго народа, а вт качествь Французовт, не признающихъ надъ собою господства Англійской стихіи и требующихъ признанія правъ своей Французской народностикакъ лично для себя, такъ и для своихъ поземельныхъ владеній. Нужно ли спрашивать, какъ бы и что бы ответили Англичане на такія дикія притязанія? Подобный случай вовсе и неприложимъ въ Европъ, но мы этимъ примъромъ хотъли только указать на несообразность, неприменимость къ земле юридическаго принципа безусловной собственности, и на элементь народности, нераздельный съ землею.

Если въ Англійской земль не можеть иметь части иностранець, отвергающій право Англійскаго народа на Англійскую землю или, что то же, на Англійо, не признающій Англійскихь законовь и присутствія въ Англійской земль національнаго Англійскаго элемента, то пусть скажуть намъчитатели: могуть ли въ Русской земль им вть часть иностранцы, или люди, не только причисляющіе себя къ не-Русской національности, но и отвергающіе право Русскаго народа на Русь, на Русскую землю, не признающіе Русскихь законовь и правь Русской народности?!!

Кому принадлежить Украйна, Малороссія, Малороссійская зеиля? Украинскому, т. е. Малороссійскому народу. Бізлоруссія, Бълорусская земля? Бълорусскому народу. И Малороссійскій и Бълорусскій народъ-двъ вътви одного народа Русскаго, и потому мы въ правъ назвать ихъ тъмъ названіемъ, которое даже и въ Польскихъ оффиціальныхъ актахъ удерживается за ними: т. е. народомъ Русскимъ, а землю Русскою. -- Въ этой Русской земль, вслыдстве разныхъ историческихъ превратностей, значительная часть вемли находится во владении чужестранцевъ (настоящихъ чужестранцевъ или ополячившихся туземцевъ, это все равно), однимъ словомъ людей, принадлежащихъ и причисляющихъ себя къ чужой, Иольской народности, отрицающихъ всякое право Русской національности въ Русской земль, право Русскаго народа на Русскую землю, отметающихъ Русскіе законы, претендующихъ на званіе представителей Русской земли не въ качествъ Русскихъ, а въ качествъ Поляковъ, и наконецъ возстающихъ противъ Русского правительства, объявляющихъ себя открытыми врагами Русской народности!

Спрашиваемъ, могутъ ли такіе люди, такіе явные враги Русской народности и приверженцы чужсой народности, имътъ часть въ Русской земль? Конечно нътъ: они могутъ имътъ владънія въ Украйнъ и Бълоруссіи, но не какъ Поляки, а только какъ Русскіе подданные, подчиняющіеся Русскимъ законамъ, признающіе верховное право Русской народности и право Русскаго народа на Русскую землю, — къ какой бы сами національности ни принадлежали.

Если же они этого не хотять, и предъявляють притяза-

нія, въ силу своихъ поземельныхъ владівній, на господство и преобладаніе въ Русской землів—какт Поляки, то Русскій народъ имівль бы полное право всёхъ такихъ землевладівльневъ-Поляковъ, особенно же посягающихъ на его гражданское и государственное бытіе вооруженною рукою, всёхъ этихъ Платеровъ и Молей изгнать изъ Русской земли, безъ дальнійшихъ справокъ, —какъ сділали бы непремінно и Англичане съ своими Французскими колонистами въ приведенномъ нами примірть. Но собственно говоря— это право народа, или власти— представительницы народа, точніве опредівляется такимъ образомъ.

Народу принадлежить земля, но не имущество, не капиталь землевладъльца. Народу нужно только, чтобы земля не выходила изъ Русскаго народа, не отчуждалась во власть чужой, Польской народности. Поэтому мы желали бы вовсе не конфискаціи имуществъ, а только лишенія возставшихъ Поляковъ всякой части въ Русской земль, т. е. права владіть Русскою землею. Мы идемъ дальше. Мы готовы были бы, еслибъ это зависвло отъ насъ, предложить всвыъ землевладъльцамъ, признающимъ себя Поляками и Русскій край Польскимъ, всемъ-действіемъ нли словомъ отвергающимъ права Русской народности и Русскій національный элементь въ Русской земль, -- мы готовы были бы предложить имъ: продать свои поземельныя владёнія въ извёстный срокъ, постороннимъ лицамъ (но не Полякамъ и не Евреямъ), или же въ казну, -- съ тъмъ, чтобы денежная выручка, равно какъ и все прочее движимое имущество было освобождено отъ секвестра и конфискаціи и отдано въ полное распораженіе имъ самимъ или ихъ наследникамъ. Такая мера была бы, по нашему мивнію, не только вполив справедлива, но и соверпенно гуманна: страхъ потерять поземельное владъніе дъйствовалъ бы могущественнъе страха казни и навърное усмирилъ бы кичливую заносчивость ополячившихся тувемцевъ Западно-Русскаго края. Мы предоставляеть себь возвратиться еще разъ къ разсмотрфнію этой предлагаемой нами мфры, а теперь, не желая утомлять читателя, ограничиваемся покуда сдъланнымъ нами очеркомъ. .

Наше спасение отъ полонизма въ народности.

## Москва, 25-го мая 1863 г.

О чемъ другомъ можемъ мы говорить теперь съ читатемин, какъ не о Польско-Русскомъ вопросв, объ опасностяхъ. грозащихъ Россіи, о новыхъ испытаніяхъ и подвигахъ, ей предстоящихъ?.. Много внутреннихъ задачъ требуютъ разрвшенія и остаются неразрвшенными, много неприбраннаго, невыметеннаго, неураженнаго, много гръховъ неочищенныхъ, иного неправдъ незаглаженныхъ, --- лжи и тымы еще много!.. Только что было занялась Россія своимъ устройствомъ, и сломивъ главный свой недугъ --- крепостное право, приступила въ передълкъ всего внутренняго своего строенія, — какъ опать приходится все, недокончивши, бросить, и мінять перо и плугъ на саблю и штуцеръ... Исторія не ждеть и зоветь на судъ... Война, кажется, неизбъжна, -если только им наиврены остаться полновластными хозяевами у себя дома, если только мы не хотимъ погубить плодъ нашихъ тысячелетнихъ трудовъ.

«Мы не готовы къ борьбъ», говорять нъкоторые Цетербужцы, государство еще не оправилось отъ напряженій, сдъланныхъ въ последнюю войну, --- войско наше не многочисленно — такъ какъ того бы требовало пространство Русскихъ предвловъ, флота у насъ нътъ, финансы еще не пришли въ должный порядокъ»!.. Все это можетъ быть и такъ, но вотъ чего не видятъ или что мало цвнятъ или даже вовсе не разумъютъ дальновидные политики, -- чего не примъчаютъ они до сихъ поръ въ Русскомъ государствъ, это — бездълицы — Русской земли, Русскаго народа. Еще слабе было государство въ 1612 году, его даже вовсе не было, оно было разбито въ дребезги, -- свои и чужіе измінники тервали его междоусобицей, шатость, смута и рознь разстроили, казалось, въ конецъ всв матеріальныя и духовныя силы Россін, но встала народная, земская рать, —и Русскій народъ, сощедшись изъ областей, возстановиль единство земли и государства, и возвратилъ Москвъ ея державное значеніе. Но положимъ, такое крайнее напряжение силъ вызвано было

цълымъ рядомъ невыносимыхъ бъдствій и совершеннымъ бездъйствіемъ или отсутствіемъ государственнаго наряда. Но вотъ другой случай. Воцарился Михаилъ, -- государство стало вновь строиться и утверждаться, земля была истощена и истомлена, все представляло видъ разрушенія, все требовало досужей, долгой работы... Но черезъ 4 года, въ 1618 году, снова война, снова Поляки, предводимые королевичемъ Владиславомъ, подошли къ самой Москвъ... Что же сдълалъ молодой царь въ эту трудную для него пору? Онъ созвалъ соборъ 9 сентября (1618 г.) и сговориль на соборъ митрополитамъ и архіепископамъ и епископамъ и игуменамъ и всему освященному собору, и боярамъ, и окольничимъ, и думнымъ людямъ, и стольникамъ, и стряпчимъ, и дворянамъ Московскимъ, и жильцамъ, и дворянамъ, и детямъ боярскимъ изъ городовъ и всякихъ чиновъ людямъ: «что Литовскаго Жигимонта Короля сынъ, Королевичъ Владиславъ, съ Польскими и съ Литовскими и съ Нфмецкими людьми и съ нарадомъ идетъ подъ царствующій градъ Москву и хочетъ всякими злыми своими умыслами и прелестью Москву взать и церкви Божіи разорить, и истинную нашу православную христіанскую въру попрать, а учинить свою проклятую еретическую латынскую въру. И онъ, Великій Государь Царь и Великій Княвь Михаилъ Өедоровичъ всея Русіи, прося у Бога милости и у пречистыя Богородицы, и призывая на помощь Московскихъ чудотворцевъ и всёхъ святыхъ, за святыя Божін церкви и за православную христіанскую въру и за всёхъ православныхъ христіанъ, противъ недруга своего Литовскаго Королевича Владислава и противъ разорителей въры христіанскія», Польскихъ и Литовскихъ и Немецкихъ людей и Черкасъ, объщался стоять, на Москвъ въ осадъ сидъть, и съ Королевичемъ и съ Польскими и съ Литовскими людьми битися, сколько ему, Государю, милосердый Богъ помочи подастъ; и онибъ, митрополиты и архіепископы и епископы и весь освященный соборъ, бояре и окольничіе, и думные люди, и стольники, и стряпчіе, и дворяне, и дьяки, и жильцы, и дворяне, и дъти боярскіе изъ городовъ и в с якихъ чиновъ люди, за православную въру и за него, Государя, и за себя, съ нимъ, Государемъ, въ осадъ сидъли, и противъ недруга его Литовскаго королевича Владислава и

Польскихъ и Литовскихъ людей и Нёмецъ и Черкасъ стозли кренко и съ ними бились, сколько Богъ помочи подастъ, а на Королевичеву и ни на какую прелесть не покущалися».

«И Государю Царю и Великому князю Михаилу Өедоровичу всея Русіи говорили на собор в митрополиты и архіспископы и епископы и весь освященный соборь и болре, и окольничіе, и думные люди, и стольники, и стряпчіе, и дворяне Московскіе, и дьяки, и жильцы, и дворяне и дѣти болрскіе изъ городовъ и всякихъ чиновъ люди Московскаго государства: «что они всё единодушно дали обѣть Богу за православную христіанскую вѣру и за него, Государя, стоять и съ нимъ, Государемъ, въ осадѣ сидѣть безъ всякато сумнѣнія и съ недругомъ его съ королевичемъ Владиславомъ и съ Польскими и съ Литовскими и съ Нѣмецкими людьми и съ Черкасы битись до смерти, не щадя головъ своихъ».

Вотъ какъ отбивались Русскіе люди отъ Польши въ началь XVII въка! Мы привели этотъ примъръ не потому, чтобъ находили какое-нибудь сходство между тогдашними и настоящими смутными обстоятельствами Россіи и ея государственнымъ положеніемъ, а съ тою целью, чтобы напомнить Петербургскимъ тонкимъ политикамъ о существовании цълаго Русскаго народа, заслоненнаго для нихъ Петербургскими казенными зданіями; о присутствім въ Россійской Имперіи, надъ внешнимъ матеріальнымъ положеніемъ которой они такъ плачутся, невъдомой имъ Русской вемли. Съумъйте только отнестить къ Русскому народу съ полнымъ чистосердечіемъ, съ искреннею къ нему любовью и уваженіемъ, безъ всякой задней Нфиецкой мысли, не смущая его боязнью и подовржніемъ, не оскорбляя его недовжрчивостью и мелочной опекой, --- станьте сами Русскими и дайте просторъ Русскому уму и слову, и вы обрътете родникъ такой духовной народной силы, которая возвратить вамь въру въ жизнь и въ будущія судьбы Русскаго народа. Но разумвется, - повторяемъ, -- этотъ кладъ дается только твиъ, кто подходитъ къ нему безъ нечестія, безъ спекуляцій, и съ полнымъ отречепіемъ отъ своихъ Немецкихъ теорій и преданій.

Какъ ни ужасны бъдствія войны, какъ ни отвратительно всякое кровопролитіе, но не мы ее вызвали, — и отъ насъ

вависить, чтобъ это зло обратилось намъ во благо,—такое благо, которое перевысить весь вредь, происходящій отъ перерыва въ нашемъ мирномъ развитіи, и безъ котораго, можетъ быть, мы бы и не въ состояніи были разрішить наши многія внутреннія задачи. Это благо—возрожденіе Руси въ оффиціальной Россіи, пробудившаяся и всюду по всему организму разлившаяся жизнь Русскаго народнаго духа. Этой войнъ, если ей суждено быть, нельзя будетъ обойтись тіми одними средствами, вещественными и нравственными, какія находятся въ распоряженіи государства; — необходимо будетъ позвать изъ ніздръ земли — другія общественным и земскія силы. Но и звать ихъ не нужно; онів сами собою выдвигаются изъ темной глубины на світъ Божій, или, візрніве сказать, ихъ вызываетъ сама исторія; Русскій народь вызываютом» на бой сами Поляки.

Если бы Польскія притязанія ограничивались одною Польскою тирриторією, т. е. преділами Польской народности въ твсномъ смыслв, или по крайней мврв Царствомъ Польскимъ, еслибъ Поляки, однимъ словомъ, постарались «локализировать» возстаніе, сосредоточить всю свою борьбу исключительно въ одной мъстности, --- можетъ быть и самая борьба удержалась бы въ границахъ чисто государственнаго, или даже правительственнаго вопроса. Но Польскія притязанія, простирающіяся на Русскія древнія области, и явно выскаванное, провозглашенное и свидътельствуемое исторіею покушеніе Поляковъ — лишить Русскую народность въ этихъ областихъ всякой духовной свободы и подчинить ее Поль. скому и латинскому духовному гнету, однимъ словомъ, оподячить и окатоличить несколько милліоновь Русскаго народа, --- всв эти притязанія и попытки возводять современную борьбу съ Польшей на степень всенароднаго земска го интереса. Польскій вопросъ отнынь не дипломатическій, не государственный, не Европейскій международный, - а Русскій вемскій вопросъ. Если же въ союзѣ съ Польшей поднимется противъ Россіи весь Западъ Европы, то борьба приметь значение борьбы двухъ міровъ, борьбы основныхъ стихійныхъ силь, и вопросъ Польскій станеть вопросомъ о томъ: быть или не быть Россіи, быть или не быть Русской народности, затопить ли Латино-Германское море міръ православно-Славянскій, или же Россіи суждено стать Араратомъ православно-Славянскаго міра и спасти его отъ потопа? На сторонъ Польши весь Западъ, за Россію—одинъ Русскій народъ и сочувствіе всего православно-Славянскаго міра.

Слёдовательно— какое же главнёйшее и единственное условіе успёха для насъ въ предстоящей борьбё? Это—вёра въ самихъ себя, вёра въ Русскій народъ и вёрность Русской народности. Если мы должны выдти на борьбу съ Западомъ и Польшею, не какъ сильное Европейское государство (въ настоящее время для Европы вовсе и не опасное: ей нётъ опаснёе врага— самого Наполеона), а какъ Русскій на родъ, какъ Русскіе, то мы и должны явиться и быть вполнё Русскими, вполнё народными, — иначе мы погибнемъ.... Не Нёмцы и не Русляндскій нарядъ спасутъ Россію: наше спасеніе въ народё и въ народности.

Западъ несетъ безгосударной Польш'в помощь своего государственнаго строя, Польскимъ нравственнымъ силамъ могущество силъ вещественныхъ, Польскому обществу союзъ Европейскаго общества. Противъ насъ-и государственныя а общественныя стихіи Запада; противъ насъ, не только Поляки, Французы, Англичане, Римъ, но полонизмъ, европеизмъ, латинство. Что же противопоставимъ мы имъ съ нашей стороны? Государство? Безъ сомивнія оно могуче и крипко, несмотря на тяжкія жертвы, принесенныя имъ въ Восточную войну, но государственными чисто-вижшеними средствами нельзя бороться съ силами общественными, --- не говоря уже о томъ, что война захватываетъ насъ еще до окончанія преобразованій въ нашемъ государственномъ стров. Государственныхъ средствъ очевидно недостаточно. Что выдвинемъ мы въ отпоръ латинству и обществу Запада, европеизму, полонизму? Въ отпоръ латинству — православіе, въ отпоръ обществу-Русское общество, въ отпоръ европеизму и полонизму-Русскую народность....

Православіе, Русское общество, Русская народность??.. Конечно, віра пребываеть въ народів, ею движется, живеть и есть святая Русь, но гдів тотъ священный огонь, который должень бы пламеніть въ служителяхъ Церкви, вполнів ли живую силу представляеть Русское духовенство, не подавлена ли внутренняя живнь Церкви церковною бюрократіей и

оффиціальностью?... Русское общество! Да гдв оно? Слишкомъ много и часто говорили мы о нравственномъ безсиліи, о ненародности Русскаго общества: повторять наши доводы едвали нужно! Обратитесь къ Петербургской журналистикв, или если не ко всвиъ, то къ главнвишимъ ея типическимъ представителямъ: слышна ли въ нихъ, въ этихъ проповедникахъ демократизма, хоть одна струна Русскаго чувства или уваженія къ Русскому народу? Прислушайтесь къ толкамъ нашей молодежи: многимъ ли изъ нихъ, демократамъ по убъжденію, дорога Русская народность? Вникните въ ученую дѣятельность университетовъ: за исключеніемъ двухъ-трехъ профессоровъ, вызывали ли они самодъятельность Русской мысли въ наукъ, не возставали ли всъми силами противъ народности въ наукъ? Но конечно, все это еще не составляетъ и не выражаеть общества; конечно, въ последнее время проявляется въ немъ, съ замътною силою, влеченіе къ народности и есе общество одушевлено самымъ пламеннымъ патріотизмомъ. Мы радуемся всёмъ сердцемъ этому утёшительному явленію, но замѣтимъ только здѣсь кстати, что «патріотизмъ» не всегда свидътельствуетъ о силъ чувства народности, что онъ можетъ иногда ограничиваться тёсными предёлами внёшности государственной, или принимать «государственное» за «народное». Патріотизмомъ самымъ искреннимъ, мужественнымъ и твердымъ дышатъ Нъмецкіе адресы городовъ и дворянства Эстляндіи, Лифляндіи и Курляндіи, — мы увърены, что предвлы Имперіи съ этой стороны найдуть въ Нвицахъ самыхъ смёлыхъ, честныхъ и стойкихъ защитниковъ, — но намъ, Русскимъ, необходимъ патріотизмъ еще инаго рода и качества, — намъ мало одной привязанности и преданности внъшней цълости Имперіи, намъ нужна еще преданность Русской народности!... Не имперію можемъ мы противупоставить правственнымъ силамъ европеизма или полонизма, но могущество Русскаго народнаго духа, живущаго въ простомъ народъ и въ обществъ. Но въ томъ-то и дъло, что общество наше бъдно внутреннею жизнью, слабо выражаеть народное самосознаніе, — а потому и поражено или было, по крайней мъръ до сих порг, поражено нравственнымъ безсиліемъ...

Но живъ Русскій народъ, и отчаяваться нечего. Бываютъ

эпохи въ исторіи, когда медленный органическій ходъ внутренняго развитія народовъ смёняется общимъ нравственнымъ потрясеніемъ всего народнаго организма, ускоряющимъ его діятельность, вызывающимъ разомъ наружу всё его затаенныя и задержанныя силы. Мы вёримъ, что такая эпоха наступаетъ и для Россіи... Выдвигайся же, Русская земля, вызывай изъ глубины твоихъ нёдръ всё твои потаенныя богатства, всё ключи живой цёлебной воды, и не однихъ только богатырей

... Изъ странъ далекихъ Отъ осьми твоихъ морей, Со степей, равнинъ широкихъ,

скликай ты, какъ въ 1812 году, не однѣ только внѣшнія и вещественныя силы, но силы Русскаго духа, Русской мысли и слова... Не можемъ не вспомнить при этомъ стихи другаго поэта, котораго вѣщихъ пѣсенъ еще до сихъ поръ не уразумѣло вполнѣ наше не-Русское общество и котораго достойно оцѣнить предстоитъ только будущей Руси...

Пробудися, Кіевъ, снова Падшихъ чадъ своихъ зови!

взываль онь за четверть въка тому назадъ... И кажется — время настало: Кіевъ, святой Кіевъ угрожаемый, окружаемый со всъхъ сторонъ Поляками, пробуждается и зоветъ къ себъ на помощь Русскій народъ со всъхъ концовъ необъятной Россіи, — и отторженныя дъти, услыхавъ его призывъ, придуть къ нему,

Разорвавъ коварства съти, Знамя чуждое забывъ...

И вокругъ знамень отчизны Потекуть они толпой Къ жизни духа, къ духу жизни, Возрожденные тобой!..

Возродимся ли мы? Не удержать ли насъ отъ возрожденія? не возбранять ли откликнуться на этотъ высокій призывъ?.. Если бы удержали и возбранили, то духъ жизни быль бы для насъ невозвратно потерянъ,—а что же тъло безъ жизни? Трупъ.

Не вейна, а общественная сила Россін пометь рашить о Польскомъ вопроса.

Москва, 15-го іюня 1863 г.

«Патріотизиъ», пробудившійся въ нашемъ обществъ, не ослабъваеть, а напротивъ того усиливается съ каждыть днемъ. Воинственное настроеніе духа обнаружилось въ Москвъ приговоромъ Общей Думы объ учреждении мъстной стражи (о чемъ теперь, съ Высочайшаго соизволенія, разработывается проектъ особою, составленною изъ гласныхъ Думы, коммиссіею), — а въ Петербургв (какъ говорятъ) формированіемъ цізаго батальона стрізковъ на счетъ города. Мы уже привътствовали и вновь привътствуемъ эти мъры, принятыя обществомъ, какъ потому, что видимъ въ нихъ проявленіеуже не страдательной, а мужественной и предпріимчивой любви къ Россіи, — такъ и потому, что дорожимъ всякимъ признакомъ жизни и дъятельности, всякимъ чистымъ, свободнымъ увлеченіемъ въ нашемъ обществъ, такъ долго спавшемъ, вяломъ, апатичномъ, -- обществъ, котораго единственнымъ до сихъ поръ двигателемъ было-начальство. Въ этомъ отношеніи Поляки уже оказали и продолжають оказывать намъ такія огромныя услуги, что рядомъ съ негодованіемъ, возбуждаемымъ ихъ поступками, невольно теснится въ грудь и чувство некоторой благодарности, шми конечно не прошенной... Едвали найдется такой скептикъ, который бы сталъ отрицать значеніе «патріотизма», какъ д'виствительной силы, удесятеряющей могущество арміи въ борьбъ противу внъшнихъ враговъ: а мы можемъ съ гордостью сказать, что мы богаты этою силою. Въ самомъ деле, «патріотизмъ», какъ пожаромъ, обхватилъ все наше общество; все напряжено; все, въ случав войны, готово принесть «на алтарь отечества жизнь и достояніе»...

Ну, а если войны не будеть?

Да, если войны не будеть, что тогда? Жизни и достоянія, которыми такъ расточительно способень жертвовать Русскій человькь въ случав внішней опасности, грозящей Россіи, тогда не потребуется... Містная стража окажется ненужною; общественное напряженіе—напраснымь; выраженія «патріотизма» — неумістными и излишними... Но разві вопросъ

Нольскій, этоть мучительный Польскій вопрось, разрішится оть того, что Западныя державы уклонятся оть бол? Война действительно можеть не быть, и въ нынешнемъ году вереятно не будеть, но задача ни мало не подвинется отъ того къ развязкв. Напротивъ, война, если говорить правду, представлялась намъ-большинству нашего общества-легчайшимъ, вившнимъ, конечно грубымъ, но за то не головоминымъ и, главное, вынужденнымъ, не нами избраннымъ, способомъ разръшенія. Въ случаю объявленія намъ войны Европою, дело значительно упрощалось: колеблющіеся умы нереставали колебаться, въ виду оскорбительнаго насильственнаго вившательства иностранныхъ державъ; робкія, скущенныя совъсти успоконвались; отвлеченные принципы и теоріи умолкали предъ наглою дійствительностью факта, предъ настоятельными требованіями практики. Всё сомнёнія улегались, — и отлагая въ сторону споры и разсужденія о томъ: была или нътъ съ нашей стороны какая-либо неправда относительно Польши, заслуживаеть или неть Польстое національное чувство нашего состраданія, правы или неправы Поляки въ своемъ желаніи возстановить Польшун въ какихъ размърахъ, — однимъ словомъ, избавляясь, не безъ радости, отъ тяжелой работы мысли надъ разръщеніемъ этихъ тяжелыхъ вопросовъ, — всв мы, безъ исключенія, схватились бы за оружіе, чтобы совершить діло вполні оправдиваемое самою щекотливою совъстью, — т. е. отражение и изгнаніе нашествія иноземцевъ на Русскую землю! Всякій вь то же время смутно бы надъялся, что последствія войны сами собою распутають Польскій увель, — и ваваливаль бы, такъ сказать, уже не на себя, а на событія — какъ нравственную отвътственность за свои личния дъйствія, такъ и обязанность сыскать разръшение Польскому вопросу — такое, котораго теперь, пожалуй, и не придумать! Все это, при нашей извъстной душевной и умственной льни, при непривичкв и неохотв къ серьезному труду мысли, болве чвмъ въродтно. Въ самомъ дълъ, со времени первыхъ признаковъ возможности Европейской войны, работа въ умахъ надъ разрешениемъ Польскаго вопроса отошла на второй и даже на третій планъ, и уступила місто простому, цільному, естественному чувству и неголоволомному «патріотическому» мышленію. Но если судьбё не угодно баловать насъ помощью внёшнихъ событій, и напротивъ: угодно взвалить именно на насъсамихъ, на нашъ умъ. нашу совёсть, нашу волю, весь трудъ разрёшенія этой громадной мучительной задачи, — неужели наше общество окажется несостоятельнымъ? Неужели, кромё жизни и достоянія, которыхъ не потребуется, ему нечего другаго принести «на алтарь отечества»? Неужели его «патріотизмъ», которымъ оно теперь такъ гордится и даже само нёсколько любуется, пригоденъ только для военнаго времени и для военныхъ подвиговъ?

·Въ томъ-то и дело, что этотъ «патріотизмъ» нашего общества, какъ мы уже однажды сказали, не всегда свидътельствуеть о силв чувства народности, ограничивается иногда тъснымъ интересомъ внъшности государственной, принимаетъ «государствепное» за «народное». Мы уже говорили и прежде, что «намъ нуженъ патріотизмъ инаго рода и качества, --- намъ мало привязанности и преданности внѣшней цѣлости Имперіи, намъ нужна еще преданность Русской народности». Вообще следуеть заметить, что такъ часто употребляемое теперь слово «патріотизмъ» — слово не Русское, слово непонятное цізымъ пятидесяти милліонамъ Русскаго народа, который, --- хотя онъ и не толкуеть о патріотизм'в и не выставляеть его на показъ, какъ наше образованное общество, --- никъмъ, конечно, не заподозрится въ недостаткъ преданности къ землъ и государству! Въ самомъ дълъ, не странно ли, что мы-для выраженія святаго чувства любви къ Русской землъ — прибъгаемъ къ иностранному слову или переводимъ его неуклюжимъ словомъ: « отчивнолюбіе »? Слово «патріотизмъ» внесено къ намъ въ XVIII въкъ Петровскимъ переворотомъ, и имъетъ происхождение оффиціальное. Нашимъ реформаторамъ того времени хотвлось, вывств съ ассамблеями, обзавестись и «патріотизмомъ» и «патріотами», какъ будто до того времени Русскій народъ не умізль любить Русскую землю и не выставляль изъ своей среды крипкихърадътелей и стоятелей за Русское государство! Мы видимъ теперь, что наше общество болье или менье «добрый патріотъ», не будучи однакоже нисколько истинно-Русскимъ, всявдствіе отчужденія своего отъ Русской народности; а народъ, хотя и не называется «патріотомъ» (это званіе вообще

трудно прилагается къ понятію о народь), -- однакоже вполнь и просто-напросто Русскій, следовательно по Русски мыслить и чувствуеть, и жертвуеть жизнью за Русскую землю. Какъ и большая часть выраженій оффиціальной правственности и оффиціальной риторики реформаторовъ XVIII віжа, слова «патріотизмъ» и «патріоть» до того опошлились въ языкв нашего общества, что литература (Грибовдовъ и Гоголь) употребляла ихъ постоянно съ некоторой ироніей; только въ последнее время некоторыя газеты придали имъ вновь серьезное и важно значеніе. Мы не станемъ разсуждать теперь о томъ, почему въ нашемъ явыкъ, да и во всъхъ Славянскихъ, кромф Польскаго, нфтъ народныхъ выраженій, соотвътствующихъ иностраннымъ выраженіямъ: «патріотизмъ», «патріотъ», «отечество», которое есть только переводъ слова patria: во всемъ этомъ лежитъ глубокій смысль, о которомъ им поговоримъ въ другое время; но мы хотимъ только пояснить, что «патріотизмъ» Русскаго общества, на который намъ постоянно указываютъ, является понятіемъ крайне одностороннимъ и тъснымъ, и выплываетъ на верхъ-болъе въ часы военной, внешней, матеріальной опасности, нежели въ ипрное время, для мирныхъ подвиговъ духа. Внъ «жизни и достоянія» мы почти и не разумвемъ никакихъ жертвъ! Намъ легче разстаться съ жизнью и со всёмъ, что имфемъ, нежели идти, напримъръ, послъдовательнымъ, медленнымъ шагомъ къ достиженію какой-либо возвышенной цёли. Одушевляясь, при видъ грозныхъ полчищъ враговъ, самымъ доблестнымъ «патріотизмомъ», мы темь легче уступаемъ врагу невидимому, внутреннему, и редко, очень редко одушевляемся ныслію объ общемъ благь: по крайней мърь одушевленіе это непрочно.

Мы считаемъ необходимымъ обратить на эту особенность Русскаго «патріотизма» серьезное вниманіе нашего общества. Мы бы желали видёть въ немъ заботу не объ одномъ военномъ государственномъ интересв, что у насъ, обыкновенно, только и разумвется подъ выраженіемъ «патріотизмъ», но и объ интересв общественномъ или земскомъ, въ самомъ широкомъ смыслё слова. Общественная двятельность не должна являться только органомъ государственной власти и служить часто внёшнимъ государственнымъ цвлямъ, но она должна

быть направлена по преимуществу на тв нравственныя сферы, куда не можетъ, по самому существу своему, проникать дъйствіе правительства. Къ сожальнію, патріотизмъ Русскаго общества болве разрушительнаго, воинственнаго, чвик зиждущаго свойства. Едвали когда патріотизмъ Русскій проявлялся съ большею энергіею и силою, какъ въ 1812 году, при изгнаніи Французовъ изъ Россіи, —и едвали когда нравственное Французское вліяніе возрастало до такой степени силы, какъ тотчасъ же по минованіи внёшней матеріальной опасности отъ Французовъ, по наступленіи мира! Русскіе генералы 12 года, въ «патріотизмів» которыхъ никто, конечно, не усомнится, подъ самымъ громомъ пушекъ, на Бородинскомъ полъ, переписывались и говорили между собою по Французски! Они были Русскіе «патріоты», а не Русскіе народные люди. Вотъ, между прочимъ, и причина, почему, избавившись отъ внъшняго ига, им такъ легко поддались игу духовному: Французскій языкъ, Французскія моды, идеи, нравы, заполонили насъ, побъдителей, все наше Русское «общество» такъ крвпко, что мы и до сихъ поръ не можемъ вполнъ освободиться отъ этихъ узъ, — правда, уже значительно обветшавшихъ. Однимъ словомъ, отстоявши головами Русскую землю, нашу внѣшнюю независимость, мы не сумъли отстоять головою — нашу народность, нашу духовную самостоятельность. — То же случилось и съ Русскими областями бывшаго Польскаго государства. Мы, какъ любять выражаться нынъ, купили ихъ цъною Русской крови, но купивши цъною крови внъшнее обладаніе, мы за очень дешевую цвну (цвну похваль нашей гуманности; космополитизму и либерализму) уступили нравственное обладаніе надъ ними-Польшь, Польскому элементу. Мы не можемь не напомнить здёсь снова читателямъ, что край, въ продолжении вёковъ силою своихъ Русскихъ элементовъ тяготвышій къ Россіи, по присоединеніи въ Россіи, ополячился такъ, какъ въ продолженін въковъ не могли ополячить его Поляки!.. «Патріотизмъ», завоевавшій эти области силою оружія, оказался несостоятельнымъ, когда пришлось завоевывать ихъ духовно. Такъ и теперь, видя всеобщую готовность къ войнъ, видя пробужденіе «патріотизма» въ нашемъ обществъ, мы не безъ нъкотораго безпокойства спрашиваемъ себя: переживетъ ли

современное наше возбуждение вижшиюю грозящую намъ опасность? т. е.: силы, повидимому пробудившіяся въ насъ, такія ли силы, которыя пригодны для борьбы мирной и нравственной, — не для разрушенія, а для творчества и созидапія, въ случать, если не состоится борьба матеріальная, борьба сь пноземными арміями? Если все это возбужденіе есть тоть же самый прежній «патріотизмъ», не больше; если въ насъ говорить только чувство одной внёшней, физической силы, только сознаніе своего богатырства, безъ всякаго отношенія въ духовнымъ силамъ нашей народности, то наше безпокойство не лишено основанія: миръ можетъ быть для насъ опаснъе самой войны! Русское общество должно бы, кажется, помнить, что оставаясь въ своихъ нравахъ, привычкахъ, образв жизни, вообще въ умственной и духовной сферв не-Русскимъ, — оно, непобъдимое на полъ брани въ лицъ Русскихъ воиновъ, не только побъдимо, но совершенно безсильно для защиты Русской народности-отъ завоеваній полонизма и европеизма!

Безъ всякаго сомнънія, чувство и сознаніе своей народности, въ значительной противъ прежняго степени, проникли в наше оторванное отъ народа общество и проявляются въ немъ силою, уже довольно почтенною. Тъмъ не менте нъкоторые признаки заставляють насъ опасаться, что одушевиеніе, обхватившее наше общество (общество, а не народъ), болье «патріотическаго» свойства, чемъ истинно-Русскаго; болве опирается на богатырство нашей матеріальной неистощимой силы, чемъ на силы духовныя, выражаеть скореепобужденія или мотивы государственные, чімь общественние. Мы уклоняемся отъ строгаго, безпристрастнаго изученія Польско-Русскаго вопроса, котораго разръшение еще труднъе безь войны, чемь съ войною. Наше внимание, по старому, устремляется болъе на внъшнее, чъмъ на внутреннее положеніе діль; мы хватаемся, по старому, за чисто внішнія средства; мы обращаемся съ требованіями къ правительству, а не къ себъ; мы надъемся избавиться отъ мучительной заботи о Польскомъ дёлё, нарушившей нашу дремоту, помощью грубой силы, а не работою мысли и духа. Мы способны лаже (т. е. мы-общество), въ мфрахъ строгости, принятыхъ въ Западномъ краф, видъть не одну только вынужденную систему дъйствій, не одну только печальную необходимость, тажелую для Русскаго благодушія, не одно только неизбъженое зло, но какое-то торжество силы, и отнестись къ нему съ радостью и ликованіемъ, — нѣсколько неприличными. Наконецъ, сознавая въ себѣ великодушную рѣшимость жертвовать жизнью и достояніемъ, мы, съ чувствомъ наивнаго самодовольства, воображаемъ, что исполнили тѣмъ весь свой долгь къ народу и къ государству, — такъ сказать, расквитались, и никакого другаго труда отъ насъ уже и не потребуется!

Ошибаемся. Польско-Русскій вопросъ именно такого рода, что разръщение его возможно только при полномъ дъйстви всъхъ нашихъ, не однъхъ государственныхъ, но и общественныхъ нравственныхъ силъ; а общество наше будетъ только тогда обладать естественными, а не искусственными, органическими, а не навязанными извив, действительно крепкими, творческими и зиждущими силами, когда будетъ вполнъ народныма, то есть вполнъ Русскима. Безъ Русскаго общества, правительство, при самой горячей благонам вренности, при безграничномъ усердіи народныхъ массъ, въ силахъ разръшить, можеть быть, только одну государственную сторону Польско-Русскаго вопроса, далеко не исчерпывающую его сущности; безъ Русскаго общества, т. е. безъ дъятельности народнаго духа въвысшей области мысли и знанія, --- сколько бы ни пролилось крови, сколько-бъ ни было пожертвовано жизней и достояній, мы все же не достигнемъ полнаго и прочнаго разръшенія этого важнъйшаго для насъ вопроса! А можеть ли наше общество назваться вполнъ народнымъ н Русскимъ?...

Красноръчивые уроки исторіи ужели опять пропадуть для пась даромь? Ужели мы не боимся историческаго правосудія? Ужели мы будемь по прежнему довольствоваться тъмъ «патріотизмомь», который проявляли до сихъ поръ, и который не помѣшаль намъ офранцузиться послѣ 1812 года и ополячить Русскія области, по присоединеніи ихъ въ 1772, 93 и 95-мъ? Образумимся ли мы когда - нибудь?... Время! Ждать некогда... «Се судія передъ дверьми стоить»!...

Судьба Царства Польского стоить вив всивате отнешения из судьбв Западного прав-

Москва, 22-го іюня 1863 г.

Ноты иностранныхъ державъ получены и уже переданы Русскому вице-канцлеру; содержание ихъ болве или менвеизвестно, но въ дипломатическихъ бумагахъ не одно содержаніе имфетъ важность, но и форма, въ которую оно облечено, тонъ, которымъ бумаги написаны. Мы надъемся, чтоотвътъ Россіи будетъ твердъ, ръшителенъ и чуждъ всего, что было бы чохоже на какую-либо несовывстную съ ея достоинствомъ уступку, но считаемъ излишнимъ толковать онотахъ до обнародованія ихъ, — и переходимъ къ тому, что не въ какомъ случав, никакимъ исходомъ дипломатическихъ переговоровъ не можетъ быть ни устранено, ни отложено. Іппломатическіе переговоры могуть касаться единственно Царства Польскаго. Затвиъ, вни территоріи Царства, созданнаго Вънскимъ конгрессомъ, все, что совершается въ Литвъ т Бѣлоруссіи, точно также мало представляетъ поводовъ къ вившательству Западныхъ державъ и точно также мало можетъ составлять предметъ ихъ заботливости, какъ и происшествія въ Пермской или Пензенской губерніяхъ! Толковать о действіяхъ генерала Муравьева въ Западно-Русскомъ краф Англійскій парламенть имбеть не болве законнаго основанія, кажъ и препираться, еслибъ ему это вздумалось, о распориженіяхь генерала Тимашева въ Казани, дійствительнаго статскаго совътника Лерхе въ Калугъ. Поэтому мы съ удивленіемъ прочли въ газетахъ объщанія, данныя лордомъ Росселемъ парламенту: «попросить объясненій», или «сдёлать представленіе» Русскому правительству о действіяхъ Русскихъ войскъ п властей вим предбловъ «Конгрессовки», какъ называють Поляки Царство Польское. Никакихъ подобныхъ представленій им принимать не можемъ, и твиъ менве можемъ удостоивать ихъ ответомъ. Намъ кажется, что никоимъ образомъ не следуеть упускать это обстоятельство изъ виду, и предметъ переговоровъ, если уже они разъ допущены, долженъбыть строго «локализированъ», -- т. е. ограниченъ мъстностьюодного Царства Польскаго, никакъ не дальше.

Какая бы ни была судьба этого Царства, она состоить внъ всякого отношенія къ судьбъ Западнаго края Россів. Здъсь предстоитъ и будетъ предстоять обширное поле для дъятельности Русскаго правительства и Русскаго общества, для общества еще болье, чымь для правительства. Намь предстоить вновь отвоевать Литву и Белоруссію у враждебныхъ стихій латинства и полонизма. Правительство, безъ всякого сомнинія, скоро возстановить внишній порядокь на всемь протаженіи края, — но этого еще мало: есть цвлыя области, куда не можетъ проникать действіе государства, где необходима деятельность чисто общественная. Сколько бы Русскихъ чиновниковъ ни наполнило Западный край, все же это будутъ чиновники, начальство, а начальство никогда не замънить собою общества, да и не въ этомъ его призваніе. Мы недавно помъстили въ своей газетъ замъчательную статью г. Кояловича, подъ заглавіемъ: «Встрівча народности въ Западномъ крат Россіи съ Русскою государственностью и Великорусскою народностью, по случаю формированія народныхъ карауловъ». Г. Кояловичъ справедливо озабочивается мыслью: какъ совершится эта встрвча? не превратится ли она въ непріятное столкновеніе? не подасть ли повода къ множеству печальныхъ недоразумвній, вследствіе строгой требовательности съ одной стороны, т. е. съ нашей, и неспособности удовлетворить этимъ требованіямъ со стороны туземнаго сельскаго населенія?... «Какъ бы вивств съ народными Русскими орлами, летящими для защиты роднаго гивада, не налетвли и народные коршуны!» Таковъ невольный крикъ опасенія, вырвавшійся изъ груди страстно преданнаго своей родинъ-Бълоруссіи, ся почтеннаго дъятеля. Мы съ своей стороны считаемъ не лишнимъ прибавить, что встрвча Русской государственности съ народностью и туземнымъ обществомъ Западно-Русскаго края уже происходила и прежде, — и къ несчастію — мы должны въ томъ соэнаться, не обинуясь, чтобы не впасть въ прежнія ошибки-Русская государственность вообще, независимо отъ частныхъ действій того или другого лица, отрекомендовалась при этой встрвив не съ самой выгодной стороны. Быль бы въ высшей степени полезенъ и поучителенъ тщательный, подробный и безпристрастный анализь прежней системы Русскаго

управленія въ Западномъ крав. Впрочемъ, въ утвшеніе и въ оправдание себъ мы можемъ сказать, что пока дъйствовало крепостное право, --- народъ отъ непосредственнаго воздъйствія на него правительства — быль заслонень обществомъ, которое, хотя большею частью туземнаго происхоиденія, однакоже вполнъ Польское по духу, праву, языку, върованіямъ и стремленіямъ. Только теперь, съ освобожденісить крестьянь отъ всяких обязательных отношеній къ ноивщикамъ, простой народъ въ Западномъ крав можетъ стать и становится лицома ка лицу съ Русскою государственностью. Нельзя не пожелать, вивств съ г. Кояловичемъ, чюбь при такомъ личномъ непосредственномъ знакомствъ, новые знакомцы полюбили другь друга, поняли другь друга, и чтобы сильнъйшій изъ нихъ уважиль слабость другого, почтиль его мъстныя особенности и не слишкомъ бы ужъ чувствительно опекаль его своею могучей опекой!..

Три элемента въ Западно-Русскоми крав являются представителями Русской народности и православія: простой народъ, духовенство, начальство — или чиновники. Общество, т. е. та тувемная среда, независимая по положенію, подничающаяся надъ общимъ уровнемъ населенія своими матеріальными средствами и образованіемъ, и называемая обыкновенно «интеллягенціей края» — общество, вийстй съ многочеленнымъ, богатымъ и образованнымъ католическимъ думоженствомъ, служитъ представителемъ Польскаго въроисповіданія, Польской цивилизаціи, Польскихъ стремленій, Польской народности. Это общество старое, тувемное, кръпкое, тесно сплоченное, богатое деньгами, образованностью, преданіемъ и опред вленными тенденціями. Будучи естественнымъ врагомъ Русской государственности и Русской народности, оно нравственнымъ своимъ могуществомъ долго парализировало могущество Русской власти, опиравшейся только на немощь крестьянства, бъднаго, забитаго, загнаннаго, невъжественнаго, томившагося въ крепостной неволе; на безсиле православнаго сельскаго духовенства, также бъднаго, также нало образованнаго, поставленнаго въ зависимость отъ Цольскихъ пановъ, запуганнаго церковною бюрократіей, только что перешедшаго изъ уніи и еще не свыкщагося съ порядками оффиціальнаго православія; наконець — на равнодушіе,

невъжество и даже продажность иногихъ чиновниковъ, изъ которыхъ одна треть — была навзжею, чуждою края, а двв трети были Поляки, тянувшіе къ Польскому обществу. Вотъ каковы были общественныя силы, которыми располагала Русская власть, вотъ каково было положение дёль въ Западной Россіи почти до самаго последняго Польскаго возстанія (мы имъемъ въ виду преимущественно Западный, а не Юго-Западный край). Прибавимъ къ этому, что Великорусское общество знало о Бълоруссіи едвали не меньше, чъмъ о Японіи, и гораздо меньше, чёмъ о Саксенъ-Гильдбурггаузенъ; что оно чуть ли не воображало себъ Бълоруссію Польшей! Несмотря на почти стольтнюю драму «Польскаго вопроса», --- въ нашемъ обществъ, къ стыду нашему, человъкъ, знающій Польскій языкъ и Польскую исторію, а съ нею и исторію Западной Россіи, до сихъ поръ составляєть замъчательную и дорогую редкость; мало того: онъ редкость не только въ обществъ, но и между записными, цеховыми «учеными». При такомъ всеобщемъ невъжествъ и равнодушім къ Русской народности, Русская общественная почва естественно не могла подготовлять и двятелей, какихъ было бы пужно для Западнаго края, и само правительство не находило себъ въ общественномъ мнъніи ни опоры, ни руководства. Напротивъ того, общественное мнѣніе, подкупленное блестащимъ лоскомъ Европейской образованности Польскаго общества, всегда склонялось на сторону пановъ, пользовавшихся моднымъ сочувствіемъ Европы, и либерально приносило имъ въ жертву несчастную Русскую народность. Ръдкій начальникъ и въ особенности начальница въ Западномъ крав могли устоять противъ ежедневнаго натиска Польскихъ просьбъ и домогательствъ, предъявляемыхъ панами-грабяи прабинями — большею частью на Французскомъ языкъ, - прісмами настоящихъ Европейцевъ: да и вообще извъсттью, что Русскій, когда говорить объ Россіи по Франдузеки. чувствуеть себя будто отрешенные оть національпредразсудковъ, будто выше народнаго пристрастія, себя будто въ общени со всей интеллигенціей заправления и относится къ своему, Русскому, какъ-то извиъ, стороны, — дълается, однимъ словомъ, податлиза окраненіи Русскихъ интересовъ. Французскія просьби Польскихъ пановъ не могли, разумъется, не перевъшивать грубаго дзяканья Бълорусскаго просящаго народа...

Таково было положение дъль до благодътельнаго Польскаго мятежа, вспыхнувшаго въ началъ текущаго года. Сей благодотельный мятежь, грянувь громомь, заставиль нась. по пословицъ, перекреститься, сдернулъ пелену съ нашихъ глазь, вызваль изъ нутра земли «громовые ключи» свъжей цыебной воды, --- и разбиль, какъ мы думаемъ, навъки--- старое зданіе Польскаго общества. Если мы уже теперь не надоумимся, дадимъ засориться ключамъ и на мъстъ разрушившагося зданія не построимъ новаго, изъ матеріаловъ чисто своихъ, Русскихъ, — то намъ придется, безъ сомненія, подать въ отставку изъ службы человичеству или быть уволеннии исторією за штать, по негодности! Но ничего подобнаго, конечно, случиться не можеть съ народомъ, у котораго на дняхъ прибыло двадцать милліоновъ новыхъ человеческихъ силь, и который тысячу леть сряду только готовыся къ жизни и теперь только что еще собирается жить.

Что же теперь делать намъ съ Западнымъ краемъ? На этоть вопрось трудно отвётить въ краткой журнальной статьв, да и самому отвъту слъдовало бы предпослать, во первыхъ, такое изучение края въ историческомъ, статистическомъ, религозномъ и этнографическомъ отношеніяхъ, котораго именно недостаеть Русскому обществу; а во вторыхъ, какъ мы уже сказали, безпристрастную критику всей прежней правительственной системы действій. Мы надеемся, что правительство не воспрепятствуетъ такому критическому изследованію и само признаеть его необходимость; а что касается до перваго, то хорошо было бы, еслибъ многіе изъ нашей учащейся молодежи сдълали для себя, по окончаніи курса наукъ, знакомство съ Западнымъ краемъ, да и вообще дъятельность въ Западномъ край на пользу Русской народности-спеціальною цёлью въ жизни: поле богатое и работа благодарная! За всемъ темъ мы позволимъ себе сказать несколько словъ въ отвёть на поставленный нами вопросъ.

Элементы, представляющіе Русскую народность и православіе, остаются пока тѣ же: начальство съ чиновниками, духовенство и крестьянство, при отсутствіи общества. О начальствъ мы покуда распространяться не будемъ. Пожелаемъ

только, чтобъ при теперешней замънъ, совершенно основательной, Польскихъ чиновниковъ Русскими, при наплывъ чиновниковъ изъ Россіи, выборъ должностныхъ лицъ, и преимущественно въ самыхъ низкихъ сферахъ, непосредственно соприкасающихся съ народомъ, производился съ строгою осмотрительностью: «чтобы, вивств съ орлами, не налетвли и коршуны», по выражению г. Кояловича. Наиъ казалось бы, что къ числу главныхъ заботъ, по усмиреніи края, должно бы принадлежать, по возможности, матеріальное обезпеченіе крестьянства и духовенства, оплодотвореніе духовной народной почвы духомъ безпритязательности и свободы, возвышеніемъ значенія такъ-называемаго народнаго самоуправленія, привлеченіемъ Великорусскаго населенія — крестьянъ и помъщиковъ изъ Россіи. Если бы были объщаны значительныя льготы всёмъ крестьянамъ, которые бы желали переселиться въ Западный край изъ Россіи, на казенныя или конфискованныя земли, то, нътъ сомнънія, значительная масса кръпкаго Русскаго народонаселенія заложила бы тамъ такой прочный фундаменть Русской народности, какой не своротить никогда ни Польскимъ ксендзамъ, ни Польскому панству. Если бы также, вмъсто раздачи земель въ Самарской губернін и вообще по Волгв и въ Заволжьв въ награду за службу государству, государство отдавало бы этимъ васлуженнымъ лицамъ земли или конфискованныя имвнія въ Бвлоруссін, Украйнъ, Литвъ, а также бы объявило продажу этихъ земель и имфній исключительно Русскимъ, но отнюдь не Евреямъ и не католикамъ, то вскоръ бы могло зародиться въ томъ крат основание новаго Русскаго общества, которое было бы огромною подпорой містной Русской народ-HOCTH.

Но одною изъ главныхъ заботъ, и не столько правительства, сколько общества (по крайней мъръ для дъятельности общества такая область можетъ и должна быть вполнъ доступна), это—подъемъ народнаго умственнаго и духовнаго уровня чрезъ образованіе. Борьба съ латинствомъ, сопериичество съ латинскимъ духовенствомъ, настоящая благодътельная встряска всего народнаго организма, все это пріуготовило тамъ почву для народныхъ школъ, можетъ быть еще лучше, чъмъ въ самой Россіи. По крайней мъръ полу-

чаемыя нами письма свидётельствують единогласно объ охотё и совнанной потребности учиться въ самомъ Бёлорусскомъ крестьянствё. Вмёстё съ тёмъ возникаетъ вопросъ следуетъ ли при первоначальномъ обучении давать нёкоторое право гражданства мёстному Бёлорусскому нарёчію или же прямо вводить крестьянъ въ сферу Великорусской книжности? Объ этомъ вопросё пространнёе говорится въ письиё, помёщаемомъ нами ниже, изъ Гродненской губерніи. Ми вполнё согласны съ мнёніемъ нашего корреспондента, и полагаемъ, что намъ никакъ не слёдуетъ давить, но нанротивъ — укрёплять и усиливать мёстный народный элементъ, какъ непремённое условіе побёды надъ Польской стихіей.

Подобный же вопросъ возникъ и въ Малороссіи, но мы не беремъ теперь на себя задачи-разръшать его для Малороссіи, и ограничиваемся только Белоруссіей. Белорусскому народу, вопреки большей филологической близости его наръчія къ Великорусскому, въ сравненіи съ Малорусскимъ, — Великорусское наржчіе все же непонятнье, чыть Малоруссу. Причина ясна. Въ Малороссіи все общество говорить общимъ Русскимъ образованнымъ языкомъ и почти не умъетъ говорить народнымъ нарфчіемъ; следовательно простой народъ, слыша эту Русскую речь и отъ своихъ пановъ, и отъ вачальниковъ, и отъ торговцевъ, естественно сблизился и сближается съ нею такъ, что она естественно и невольно, въ дальнъйшемъ его развитіи, упраздняетъ для него родное нарвчіе. Бізоруссь же, въ продолженім візковъ, не слышить другой ръчи отъ высшей среды, кромъ Польской, особенно же въ краяхъ, наиболъе ополяченныхъ; Польская ръчь привичиве для его уха (напр. въ Гродненской, Минской, частію Виленской губерніяхъ); она ему сділалась невольно ближе, и изученіе ся легче, чвит книжная Великорусская рвчь. Наконецъ по Польски говорять въ томъ краю всё тё, отъ которыхъ онъ до сихъ поръ непосредственно зависвлъ, всв, кто сколько-нябудь поднимается надъ уровнемъ простаго народа. Поэтому нъть ничего удивительнаго, что крестьянинъ, при потребности къ ученью, довольно легко допускаетъ своихъ детей учиться Цольскому чтенію и письму, какъ делу болъе обиходному и практически пригодному, чъмъ Великорусскій книжный языкь. Но онь бы еще охотнье сталь учиться своему мъстному Бълорусскому наръчію, и нътъ никакого сомниня, что его элементарное развитие, столь необходимое для подъема его народнаго чувства и самосознанія, въ отпоръ Польскому вліянію, скорте совершится при помощи его роднаго нарвчія. Поляки это поняли, и вотъ почему они уже спъшать захватить это орудіе въ свои руки. Они начинають и сами писать и издавать книжки на Бълорусскомъ наръчін, облекая его въ латинскія буквы. Мы сами имъли въ рукахъ своихъ «Мужицкую Правду», гнусное Польское произведеніе, исполненное клеветь на Россію, писанное по-Бълорусски латинскимъ алфавитомъ. Мужику, начинающемуся учиться, конечно все равно на первыхъ порахъ-учить ли кирилловскую азбуку или латинскую абецеду, но ему не все равно-подъ какими бы то ни было буквами-узнавать родные для себя слова и звуки, читать родную понятную рвчь; а между твмъ знаніе латинскихъ буквъ уже пролагаетъ торную дорожку къ дальнъйшему сближенію съ латинствомъ и полонизмомъ. Намъ кажется, что въ виду этой опасности, нечего и доказывать, какъ было бы важно облекать родимые для Бълорусса слова и звуки въ буквы кирилловской гражданской азбуки, знаніе которых скрупляло бы его связь съ Русскимъ духовнымъ міромъ, служило бы преддверіемъ Русской книжности. Наконецъ, въ настоящее время требованія обстоятельствъ неотложны: необходимо, чтобъ крестьянинъ понималъ и Государевъ указъ, и внушение Русской власти-вполнъ отчетливо, безъ недоразумъній; необходимо, чтобъ онъ почувствоваль себя вполнъ Русскимъ, а для этого онъ долженъ почувствовать себя прежде всего Бълоруссомъ: разомъ вылъпить из него Великорусского мужика невозможно, да и нътъ надобности. Мы полагаемъ, вслъдствіе этого, что было бы чрезвычайно полезно: преподавать первоначальныя познанія и смысль правительственныхъ распоряженій — Бізорусскому крестьянству на Бізорусском нарізчін, учить его читать и писать сперва по-Бфлорусски, а потомъ непремънно и по-Русски и по церковно-Славянски, что послъ Бълорусской грамоты ему дастся легко. Мъстное наръчіе должно и можетъ, по совершенной своей неразвитости, служить проводникомъ къ передачъ крестьянину только саимхъ необходимыхъ элементарныхъ познаній. Но довольно. О томъ, что дёлать въ Западно-Русскомъ крат и что могло би сдёлать общество, мы будемъ имть случай говорить еще неоднократно...

Бѣдный народъ! Три милліона загнаннаго Русскаго племени! Ты претерпълъ до конца и дождался зари возрожденія... На помощь къ нему. Русскіе люди, Русское образованное общество, на помощь! Протянемъ ему братскую руку, принесемъ ему даръ нашей братской любви, пособимъ ему всёми общественными нашими средствами, матеріальными и духовными!..

## Въ предположении войны.

## Москва, 6-го іюля 1863 г.

Завершилось и второе дъйствіе великой современной исторической драмы: на ноты Франціи, Англіи и Австріи—Россія уже дала отвътъ, какъ можно предполагать, основываясь на телеграммъ, полученной изъ Лондона. Судя по частнымъ слухамъ, за достовърность которыхъ впрочемъ ручаться нельзя, нока не будутъ напечатаны наши депеши, этотъ отвътъ таковъ, что — при всей умъренности тона и дипломатической въжливости выраженій — онъ долженъ смутить общественное инъніе Европы. Трудно однако предвидъть — произойдетъ ли разрывъ, довольно ли электричества въ воздухъ, чтобъ разравиться грозъ, — да и нътъ надобности теряться въ догадкахъ: еще нъсколько недъль — и послъдствія нашего отвъта обнаружатся.

Тъмъ не менъе мы должны быть готовы къ войнъ, — войнъ упорной и долгой: было бы непростительнымъ малодушіемъ обольщаться надеждами на мирный исходъ дъла или на распаденіе враждебной намъ коалиціи, или на поддержку союзниковъ. Ихъ нътъ у насъ и пріобръсти ихъ намъ не удастся. Единственная наша союзница Пруссія — намъ не помога. Вся помощь, которую мы можемъ ожидать отъ Прусскаго правительства, будетъ заключаться развъ въ томъ, что оно не приметъ непосредственнаго участія въ войнъ противъ

насъ, —но ея общественное мифніе намъ также непріявненно, какъ и въ остальной Европф: вначительная партія убфждена, что все одиночество Пруссіи въ ея вифшней политикф и всф ошибки въ ея политикф внутренней —происходять именно отъ союза и согласія въ воззрфніяхъ ея правительства съ Русскимъ. Къ тому же Познань и теперь —складочное мфсто и неисчерпаемый запасъ силъ, питающихъ возстаніе въ Польшф. Можно сказать, что возстаніе держится Познанью еще болфе, чфмъ Галиціей.

И такъ мы одни. Но намъ и не нужно никакихъ дипломатическихъ союзовъ, если мы будемъ сами съ собою въ союзь, въ полномъ согласіи правительства съ обществомъ и народомъ, съ нашимъ историческимъ преданіемъ и призваніемъ. Такое согласіе, вполнъ искреннее, взаимное, добровольное, могло бы быть посильнее всякаго «сердечнаго согласія» Франціи и Англіи. Мы должны доискаться настоящихъ источниковъ нашего могущества. Мы, общество, не въ правъ возлагать на одно правительство всю тяжесть борьбы, и поддерживать государство, опираясь, такъ сказать, на само государство. Мы увърены, что правительство исполнить свой долгь; мы твердо надвемся, что государственный мечъ Россіи будетъ грозенъ въ его рукахъ, что у него достанетъ войска, и денегъ, и оружія, и — даже искусныхъ вождей. Но этого еще недостаточно для веденія такой борьбы, которая можетъ предстоять Россіи. Намъ приходится имъть дъло не съ войсками только, не съ Западными правительствами только, но со всвии общественными силами Западной Европы, съ темъ духомъ ея, который побуждаеть ее къ войнъ съ нами, съ внутреннимъ двигателемъ внъшнихъ событій исторіи. Здёсь на помощь Русскому правительству необходимо должно выступить и Русское общество. Его содъйствіе не должно ограничиваться, какъ мы уже говорили, жертвованіемъ жизни и достоянія, не должно заключаться, такъ сказать, въ поставленіи одного матеріала, необходимагодля упорной войны, --- каковымъ являются жизнь и достояніе. Правительство въ правъ ожидать и безъ сомнънія ожидаетъ отъ общества -- содъйствія иного рода.

Какого же рода можеть быть это содвиствіе? Въ чемъмогуть состоять наши приготовленія къ войнъ?..

Въ усиленіи и укрвиленіи общества. Едвали нужно повторять то, что мы столько разъ выражали, что вившнія проявленія государственной жизни отвічають внутреннему содержанію, что истинная сила государства находится въ соотношение съ силою общества, что въ правильномъ, сложившемся политическомъ организмъ, общество безъ государства и государство бевъ общества также немыслимы какъ въ живомъ человъческомъ тълъ жизнь организма безъ внъшняго органическаго покрова, или жизнъ внешняго покрова сь бездійствіемь внутреннихь органическихь отправленій. Чъть сильнъе общество своею общественною, не-государственною силою, твиъ могущественные и государство въ области, своего государственнаго призванія. И наобороть: чемъ безсильнее общество, чемъ чаще вынуждено государство, действительною или мнимою необходимостью, принимать на себя обязанности чисто общественнаго свойства, -твиъ слабъе и опора, которую государство должно бы находить въ обществъ.

Рядомъ съ возбужденною деятельностью правительства должна ндти также деятельность общества; рядомъ съ симин государственными пусть явятся міру и общественныя сили Россіи. Пусть — не одни кръпкія мышцы милліоновъ лодей несеть Россія въ помощь государству, но и ума миллоновъ. Пусть выступить она не въ однихъ гровныхъ доситхахъ изъ мъди и стали, -- мечомъ, огнемъ и громомъ поражая противниковъ, но и во всеоружіи мыслящаго, испытующаго себя духа. — Польскій вопросъ принадлежить именно въ такимъ вопросамъ, которыхъ решение не можетъ зависъть отъ однихъ административныхъ соображеній. Онъ слишкомъ глубоко захватываетъ духовные интересы Русскаго народа и всего. Славянства, выворачиваеть, какъ плугомъ, подвемные пласты Русской народной почвы; онъ только тогда получить окончательное разрёшение въ жизни, когда вполнё уаснится и будеть разрёшень въ нашемъ собственномъ общественномъ сознаніи. И именно теперь, когда Россія отвергла вившательство Западныхъ державъ, признавъ Польское дъло евоимъ, внутреннимъ относительно Европы, т. е. Русскимъ, Славянскимъ дёломъ, --- на насъ болёе, чёмъ когда-либо, лежить обязанность -- самим прінскать отвёть на этоть важ-

нъйшій вопросъ Славянскаго міра. Не Франціи, Англіи и Австріи, со всвии сателлитами, вращающимися около этихъ политическихъ созвъздій, себя самой и Польши должна спроситься Россія, для решенія этой громадной исторической задачи. Но когда мы говоримъ «Россія», мы разумвемъ, конечно, не одну оффиціальную Россію, и не Русляндію (вираженіе К. С. Аксакова, принятое нами для обозначенія всёхъ не-Русскихъ элементовъ, дъйствующихъ подъ именемъ и во имя оффиціальной Россіи); мы разумбемъ Россію, ставшую наконецъ самой-собою, Россію народную. Не отрежшись отъ Нъмецкихъ преданій нашей новъйшей исторіи, мы не найдемъ исхода изъ той путаницы отношеній къ Западной Европъ, въ которую попали мы, потерявъ путеводную нить народной исторической мысли. Мы должны очиститься сами и освободиться изъ-подъ власти этихъ Нфмецкихъ преданій. Когда мы сойдемъ съ Нъмецки-государственной точки врънія, господствующей въ нашемъ обществъ, и замънимъ чувство «патріотизма» чувствомъ народности, -- тогда нашему Русскому ввору откроется, можеть быть, такой новый видъ рвшенія этого мучительнаго вопроса, какой и «на сердце не взыдетъ» Нъмецкимъ государственнымъ мудрецамъ. Повторяемъ еще разъ: наше отношение къ Польшѣ иное, чвиъ отношеніе Пруссіи и Австріи; всв эти Нвиецкіе способи намъ неприличны, да никогда не удавались и не удадутся; они противны нашей Славянской природь, нашему Русскому народному благодушію. Мы не должны мірать Польші Ні мецкою мірой, да не отмірится и намъ таковою же мірой. Мы признаемъ военную диктатуру совершенною необходимостью для избавленія страны отъ страшнаго террора, подавляющаго въ ней всякую свободу мысли и слова, --- но лучше совсёмъ отказаться отъ Польши, чёмъ обращать военную диктатуру въ постоянную систему управленія Польшей. Лучше совсвиъ исключить ее изъ Славянской семьи, предоставивъ ее собственной ея участи въ борьбъ съ германизмомъ, чвиъ держать ее въ насильственномъ съ собою союзв.

Больше чёмъ когда - либо должна трудиться общественная мысль надъ Польско-Русскою задачей, и поэтому больше чёмъ когда - либо желателенъ просторъ мысли и слова въ этомъ великомъ, не только государственномъ, но и земсмить дёлё. Обинаки и оговорки только мутать ясность мысли и лишають слово той строгости и честности, которыя такъ особенно необходимы въ международномъ спорё. Безъ этого простора, общественному сознанію долго еще придется блуждать въ потемкахъ; мало того, по нашему убъжденію, это условіе самое существенное и неизбъжное, conditio sine qua non—для рёшенія Польско-Русской задачи!

Общество уже не можеть, какъ прежде, предаваться различнымъ самообольщеніямъ и пробавляться однимъ «патріотическимъ» возбужденіемъ духа, оставляя зарытыми Богомъ данные намъ таланты. Пора перестать, какъ это делалось прежде, сваливать всю вину на одно правительство, возлагать отвътственность за все дурное на одно правительство и отъ одного правительства чаять спасенія! Правительство набираеть своихъ дъятелей изъ насъ же самихъ, изъ нашей общественной среды, и если эта общественная среда не въ состояніи сама выработать уваженіе къ свободь мивнія, къ достоинству и правамъ личности человъческой, и сознательно проникнуться началами Русской народности, --если эта общественная среда сама лёнится умомъ и душою, жмурится отъ свъта истины и затыкаетъ уши, чтобы не слышать горькаго слова правды, то она не воспитаетъ, не дастъ странъ способныхъ и доблестныхъ дъятелей. Общество должно наконецъ сознать лежащую на немъ историческую повинность и нести ее съ полною гражданскою добросовъстностью. Въ чемъ же заключается эта повинность въ настоящую пору? Въ тщательномъ, нравственномъ, такъ сказать судебномъ слъдствіи надъ нами самими, въ строгомъ распознаніи и неумолимомъ отверженіи всего гнилаго, всякой мишурной, мнимо-могущественной, въ сущности гнилой силы...

И такъ пусть строится рать, сбирается казна и куется оружіе, — Россіи нужно еще другое оружіе, другое богатство — подъемъ очищеннаго духа, подвигъ свободной мысли, въдъніе и видъніе всъхъ своихъ общественныхъ гръховъ и нороковъ, твердая ръшимость возродиться къ правдъ и истинъ. Напрасно бы стали малодушные «патріоты» заглушать ея слухъ, ублажать совъсть и возбуждать ее къ бодрости духа — хвалебными пъснями, возгласами, тщательною утайкою нашихъ язвинъ и пятенъ! Напрасно бы стали они налагать

молчаніе на уста обличителей, правыхъ и неправыхъ, съ тёмъ, чтобы оградить Русскую мысль отъ сомнёнія и сердце отъ смуты!.. Такое малодушіе должно быть чуждо Россіи. Ей прилично мужество исповёди. И именно теперь, въ чаніи войны, потребна такая исповёдь для Россіи, какъ бы ни нарушала она самодовольный покой близорукаго «патріотизма»! Прислушавшись къ внутреннему суду своей общественной совёсти, — мы должны опереться на иовыя крёпкія силы, которыя обрёсти можемъ мы только тогда, когда всёмъ сердцемъ и всёми способностями своими пожелаемъ и понщемъ истины.

А всёмъ ли сердцемъ, всёми ли способностями своими домогается истины Россія?..

Какъ ни драгоцъненъ даръ жизни и достоянія, который съ такою великодушною готовностью несеть Россія, мы можемъ сказать ей словами поэта:

...Твой скудень дарь.—Есть дарь безцённый, Дарь нужный Богу твоему: Ты съ нимъ явись, и примиренный Я всё дары твои приму....

Нужно признаніе правъ человівческой и народной личности, нужень почтительный просторь дізтельности мысли и слова, нужна візра въ силу истины, любовь и уваженіе къ свободі жизни и человівческаго духа!..

По поводу дипломатического вившательства Европы въ Польскій вопросъ.

Москва, 13-го іюля 1863 г.

«Россія негодуєть, Россія оскорблена!».. Такъ начинался проекть адреса, написанный нами, по просьбі дворянь одной губерніи, вслідь за прочтеніємь первыхь ноть Англіи, Франціи и Австріи. И дійствительно, негодованіе было всеобщее, — и только одна газета рішалась идти «наперекоръ патріотическому чувству общества», чистосердечно объявляя, что ей — ничего! что она съ своей стороны не ощущаеть ни малійшаго оскорбленія, что відь тако изволить гово-

рить съ нами не кто другой, какъ сама Европа, а нельзя и сийть предположить, чтобъ такая благовоспитанная особа, какъ Европа, «шедшая путемъ долгаго опыта къ сознанію политическаго приличія», унивилась до оскорбленія своей послушной ученицы—Россіи.

Но Россіа, и не спрашиваясь у Европы позволенія оскорбиться, — вся, всёми нервами своего организма, почувствовым обиду и поспъшила заявить передъ. Государемъ, что она — обижена, что она готова, вся, какъ одинъ человъкъ, постоять за свою честь, за свою власть, за свое единство! Вновь оскорблена Россія, и на этотъ разъ оскорбленіе тых сильнее, что депеши иностранныхъ державъ не ограначаваются одними общими мъстами, а формулируютъ предложенія, которыхъ безцеремонность почти не имфетъ, говоря дипломатическимъ языкомъ, «прецедентовъ» (то есть предшествовавшихъ примфровъ) въ исторіи. Оскорбленіе это тымь чувствительные для Россіи, что въ промежутокъ времени между первыми и вторыми нотами раздался громпії-такъ казалось намъ, можеть быть съ непривычкиголосъ Русскаго народа, голосъ способный внушить, такъ думали мы, страхъ и уваженіе. Но Европа не вняла ему, не повърила, не признала адресовъ за выражение народнаго чувства! Слишкомъ ново и странно было для нея проявленіе Русскаго народнаго участія въ ділахъ государства. Евроча продолжаеть отрицать въ действіяхъ Русскаго тельства присутствіе Русской народной мысли и воли, продолжаеть считать Русскій народь безгласною массою, и въ сивпомъ самообольщении — смется и дразнить, какъ дразнять звёря попавшаго въ тенеты! Но дипломатическими тенетами, такъ много отнявшими у насъ свободы дъйствій въ

Депеши лорда Росселя, Друена де Люи и графа Рекберга — предъ глазами читателей. Онв почти тождественны и сводятся къ тремъ требованіямъ, болье или менье ясно выраженнымъ: къ требованію — перемирія Россій съ повстанцами и тайнымъ «Польскимъ національнымъ правительствомъ», т. е. съ вертепомъ потаенныхъ убійцъ и шайками вышателей; къ требованію при-

вачаль прошлой Восточной войны, едвали удастся снова опу-

тать могущество нашей новой народной силы.

знанія за основу переговоровъ — шести пунктовъ, изложенныхъ во всёхъ трехъ депешахъ почти въ одинаковой формъ. Въ этихъ шести пунктахъ Западныя державы преподаютъ намъ подробныя наставленія—какъ устроить управленіе въ Польшъ. Первый пунктъ-амнистія полная и всеобщая; второй — національное представительство съ участіемъ законодательнымъ и съ правомъ контроля, третій — зам'ященіе должностей въ Польше Поляками; четвертый -- отмена всякихъ ограниченій, наложенныхъ на католическое въроисповъданіе; пятый - признаніе Польскаго языка оффиціальнымъ, языкомъ администраціи, суда и воспитанія; пестой — установленіе правильной системы рекрутскаго набора. Многіе изъ этихъ шести пунктовъ уже давнымъ-давно приведены въ исполнение собственною иниціативою Россіи, но дело не въ пригодности или негодности этихъ пунктовъ: дело въ самомъ фактъ предложенія намъ подобныхъ «совътовъ», извит; дело-въ возможности-указывать Россіи, какъ именно, а не иначе, ей следуеть управлять подвластными ей областями; въ возможности читать ей уроки и реприманды, чъмъ въ особенности занимается Англійская депеша. — Но главное оскорбленіе заключается въ предложеніи перемирія съ польскимъ несуществующимъ національнымъ правительствомъ, то есть въ предложении-признать тайный комитетъ за національное правительство Польши и вести съ нимъ переговоры; наконецъ въ предложении созвать конференцию изъ Западныхъ державъ, которая бы разсудила нашу тяжбу съ Польшей, эту тяжбу, гдв дело идетъ не о клочке вемли, а о жизни и смерти, этотъ

Споръ Славянъ между собою, Домашній, старый споръ, ужъ взвѣшенный судьбою....

Называть эти депеши миролюбивыми, какъ сдёлали нёкоторые наши и заграничные публицисты, можно только въ насмёшку. Учтивость дипломатическихъ формъ въ этомъ случав напоминаетъ извёстное произведение канцелярскаго слога, именно рапортъ какого-то земскаго суда о нанесени постороннимъ посётителемъ предсёдателю «оскорбленія... рукою не въ видё удара.» — Какъ же отвёчала Россія? Манифестомъ о рекрутскомъ наборъ. Вотъ что мы

признаемъ за ея настоящій, дъйствительный, не дипломатическій отвъть, вполив достойный Россіи. Что касается до дипломатіи, то она, конечно, не можеть и не должна отрываться отъ условій и преданій дипломатической формы, отъ соблюденія установленныхъ приличій и пріемовъ въжливости. Въ противномъ случав—дипломатіи уже нѣтъ дѣла: ея роль сыграна и она уступаетъ мѣсто дѣйствію вившней сили,—но никогда сама не обращается въ грубую перебранку. Дошли ли наши отношенія до крайнихъ предѣловъ дипломатическаго разговора, это другой вопросъ, который предоставляемъ рѣшить самимъ читателямъ. Что касается до насъ, то въ нашемъ сознаніи этотъ вопросъ рѣшенъ—положительно.

Мы не станемъ истощаться въ усиліяхъ доказывать нашинь читателямь и Западной журналистикъ отсутствіе логики и въ предложеніяхъ Европейскихъ державъ. Это было би съ нашей стороны непростительною наивностью и простодушіемъ. О логикъ Западныя державы вовсе и не заботатся, а Англія, съ самымъ оскорбительнымъ цинизмомъ, во всеуслышаніе всего міра и какъ бы предупреждая отвѣтъ Россіи, прямо объявляеть, а отчасти даеть разуміть, что логика въ сношеніяхъ съ Россіею—это лишняя церемонія, что она сама понимаеть всю невозможность своихъ предложеній, и темъ не менее делаетъ ихъ, потому что иметъ возможность, по своему географическому положенію, оскорблять Россію безнаказанно, что оскорбленіе темъ сильнее, чемъ неразумнъе требованіе, что унизить Россію лишній разъ для нея очень выгодно, хотя бы ничего отъ того въ пользу Помковъ и не вышло; наконецъ, что вынудивъ Россію къ согласію на предложенія, она, кром'в униженія Россіи, установляеть на будущее время прецеденть, дающій право держать Россію подъ постоянной совокупной опекой державъ, въ случав же решительнаго отказа Россіи на предложенія, она, Англія, можеть даже вовсе уклониться оть двятельнаго участія въ войні, предоставляя всі тяготы ея Франціи, компрометтированной въ своей чести и болве щекотливой въ деле чести, чемъ Англія. Очевидно, что когда ноты Западныхъ державъ составлены въ этомъ смыслё и съ этою цёлью, подробный анализъ ихъ дёлается совершенно

излишенъ. Мы считаемъ также совершенно напраснымъ трудомъ тщательно сличать и отыскивать то разнорвчіе, какое встръчается въ трехъ депешахъ. Поймать на этомъ разнорвчіи Западные кабинеты, также какъ и на отсутствіи логики — намъ не удастся. Кабинеты могутъ объяснить, что разнорвчіе допущено умышленно, съ твиъ чтобы отнять у трехъ нотъ характеръ безусловной тождественности, слишкомъ оскорбительный для Россіи, и что наконецъ это разноръчіе можеть быть легко устранено посредствомъ конференціи. Однимъ словомъ-входить въ разборъ и опроверженіе предложеній Западныхъ державъ значило бы предполагать въ нихъ какое-то добросовъстное непонимание дъла, котораго мы никакъ допустить не въ правъ. Мы, впрочемъ, могли бы отвъчать Англіи, что самое лучшее наставленіе ея-ваключается не въ дипломатическихъ фразахъ, а въ живомъ практическомъ примъръ, преподанномъ ею въ Индін; что же касается до Австріи, то ея предложенія дають намъ полное основание обратиться къ ней съ таковыми же предложеніями относительно Славянскихъ ея земель. Австрія совътуетъ намъ признать языкъ Польскій оффиціальнымъ, языкомъ администраціи, суда и воспитанія (хотя она не можеть не знать, что не только теперь, но даже и при покойномъ Императоръ Николаъ Польскій языкъ не переставаль быть языкомъ оффиціальнымъ). Мы могли бы ее спросить: почему же она не признаеть въ Чехіи языкъ Чешскій единственнымъ оффиціальнымъ языкомъ, исключительнымъ языкомъ не только суда, но и воспитанія? Почему же не даеть она такое же оффиціальное значеніе языку Русскому въ Галиціи, языку 3 милліоновъ кореннаго населенія? Мы могли бы пойти и дальше. Мы готовы были бы, пожалуй, признать за Австріей право вившательства въ дела Польши съ темъ, чтобъ и она признала за нами право вмішательства въ діла сосъднихъ намъ или близкихъ отъ нашихъ границъ Австрійскихъ областей Галиціи, Буковины, Чехіи, Венгріи.

Европа уже успѣла послѣ Восточной войны связать намъруки для дѣйствія въ Турецко-Славянскомъ вопросѣ, поставивъ каждый шагъ нашъ въ Турціи подъ опеку и контроль пяти Европейскихъ державъ. Точно того же добивается она и относительно Польши, преграждая пути нашему воздѣй-

ствію на Славянъ Западной Европы. Турція и Польша должни сослужить ей одинаковую службу-въ ослабленіи единой въ мірѣ Славянской державы, въ угнетеніи Славянскихъ плеиенъ Европейскаго Востока и Запада. Унія на Востокъ, унія на Западъ, латинская пропаганда въ Турціи, политическая пропаганда латинскихъ ксендвовъ въ Польшв, наконецъ торжественное объявление Немцевъ на Австрійскомъ сеймь, что они сочувствують Польшь како оплоту европевиа противъ развитія и усиленія Славянской стихіи, — все это освіншаєть современный Польскій вопрось яркимъ историческимъ свътомъ, при которомъ смыслъ предстоящей борьби становится до очевидности ясенъ. Это борьба всего Славискаго міра съ міромъ Латино-Германскимъ. Единая, истиная представительница Славянства, сосредоточившая въ себь всю его духовную и матеріальную мощь, Россія останется върна своему призванію и приметь надменный вызовъ Европы. Уступить — въ настоящемъ случав значило бы посигнуть на свое политическое бытіе, добровольно отречься отъ наложеннаго на насъ великаго историческаго подвига. И тв ить Славянъ, которые въ готовящемся кровавомъ споръ стануть, хотя бы только сочувствіемъ, на сторону Польши, этого Западно-Европейского авангарда, этой передовой дружини Латинскихъ и Германскихъ племенъ, — тв изъ Славань не Славяне, не достойны быть Славянами и будуть исключены изъ участія въ общемъ Славянскомъ наслівдствів. Говоримъ это въ особенности имъя въ виду нашихъ братьевъ — Западныхъ Славянъ, къ несчастію, болье или менье уже окальченных латинствомъ.

Борьба съ Европой неминуема и неизбъжна, хотя бы въ нивътнемъ году и не началось никакихъ военныхъ дъйствій. Вопросъ Польскій можеть быть разръшенъ только побъдою нашею надъ Европейскимъ Западомъ, такого рода побъдою, которая бы устранила Европу отъ всякаго вмъщательства въ наше Славянское дъло и дала бы новую жизнь Славянству. Но для того, чтобы одержать такую побъду истины надъ ложью, недостаточно матеріальной силы, недостаточно храбрости войскъ и самопожертвованія: нужно быть върнымъ Славянству, для этой борьбы съ врагами Славянства, нужно быть вполнъ народнымъ для свершенія подвига,

къ которому призвана Русская народность; нужно явиться какъ Русскій народъ, нужно быть достойнымъ побъды...

По поводу инсьма Ригера о польскомъ вопросъ.

## Москва, 13 іюля 1863 г.

Нельзя не радоваться, что лучшіе и достойнъйшіе представители Чешской мысли высказались наконецъ по вопросу. такой великой всеславянской важности, каковъ вопросъ Польскій. Читатели наши прочли въ 24 № «Дня» отзывъ знаменитаго историка Чехіи Палацкаго; передъ ними теперь мивніе тоже знаменитаго Ригера, въ видъ письма къ редактору «Народныхъ Листовъ», по поводу посланія къ Ригеру г. Гильфердинга. Статья Палацкаго обличаетъ мужа — умудреннаго и собственнымъ опытомъ жизни и опытомъ исторіи, имъ глубоко изученной, прочувствованной и промысленной; его положенія тверды; его слово, при всей скромности різчи, авторитетно. Г. Ригеръ опирается въ своей стать больше на общечеловъческія начала правды и старается вънихъ найти отвыть -- вопросу, заданному и еще не разръшенному исторіей. Его слова дышать искреннимь миротворнымь духомь и возвышенною любовью ко всему Славянскому братству; горячій поборникъ свободы, равноправности и взаимности, онъ отыскиваетъ пути къ примиренію, — но добросовъстность и безпристрастіе не позволяють ему останавливаться на ходячихъ, общепринятыхъ въ Европъ способахъ разръшенія, и онъ оканчиваетъ указаніемъ-на путь, предлагаемый Фелинскимъ, путь, который уже быль отчасти пробованъ, который отвергается возставшими Поляками, и въ дъйствительность котораго самъ г. Ригеръ не въритъ, невольно восклицая подъ конецъ своего указанія: «но возможно ли это при тяжбѣ за Малорусскіе края?»

Отдавая полную справедливость благороднымъ побужденіямъ автора «письма въ редакцію «Народныхъ Листовъ», мы, Русскіе, не можемъ однакоже воздержаться отъ нѣкотораго горькаго чувства, убѣждаясь вновь и вновь, даже изъ этого письма, какъ мало знаютъ Западные Славане Россію, какъ

нало понимають и цънять они значение и призвание России въ семь В Славянскихъ народовъ, и вообще самую сущность не только Польскаго, но и вообще Славянскаго вопроса. Мы должны прибавить къ тому, что Ригеръ и Палацкій едвали ве единственные Чехи, принадлежащие къ интеллигенции края, которые стараются удержаться въ безпристрастномъ отношенів въ Россіи: этимъ своимъ безпристрастіемъ они уже возбудили противъ себя такъ-называемую молодую Чехію, овладвимо теперь общественнымъ мивніемъ края чрезъ посредство всякаго рода газетъ и журналовъ. Несмотря на извъстий, испытанный патріотизмъ Палацкаго и Ригера, несмотря на огромныя заслуги, оказанныя ими Чешскому народу, Чешская молодежь, подпавши Польскому вліянію, увлеченая фальшивымъ либерализмомъ, не слушаетъ увъщаній лущихъ людей Чехіи и продолжаетъ свои упражненія въ им и клеветь, --- подъ руководствомъ ловкихъ учителей, патентованныхъ мастеровъ этого дела-Поляковъ. Такъ мало оказивается, напримёръ, должнаго уваженія доктору Ригеру, что редакторъ «Народныхъ Листовъ», помѣщая у себя письмо г. Гильфердинга по просьбъ Ригера, постарался помъстить его такъ, какъ не позволила бы себъ этого сдълать ни одна честная редакція въ мірѣ: самопроизвольно опуская многія изста, онъ остальное перебилъ своимъ собственнымъ пространнымъ пусторвчіемъ и напечаталь текстъ г. Гильфердина самымъ мелкимъ шрифтомъ, а свои разсужденія крупник; наконецъ, растянулъ все это на несколько нумеровъ, тавъ что читатель лишенъ всякой возможности составить себъ полное понятіе о стать в г. Гильфердинга. Такой поступокъ съ иностранцемъ, т. е. Славяниномъ не-Чехомъ, который, посылая свое дружелюбное письмо къ г. Ригеру, имълъ полное право надваться, что письмо его не будеть подвергнуто вскаженіямъ въ Чешской печати, и что помінцая свои возраженія и нападки на письмо, Чехи предоставять честно своему противнику всв средства къ защитв, -- такой поступокъ, компрометтируя самого г. Ригера, даетъ жалкое понятіе Россіи о нравственномъ характеръ господствующаго въ Чехім направленія. Впрочемъ-сочувствіе и сближеніе съ Подявами не замедлить обнаружиться горькими плодами для Чешскаго общества. Поляки вознаградять Чеховъ за участіе—пропитавъ ихъ такою антиславанской Польской отравой, которая можеть погубить на въки только-что возрождающійся организмъ Чешскаго народнаго твла. Духовное сближеніе Славянь съ Поляками и отдаленіе отъ Россіи—служать самою на дежною мърой для опредъленія качества и силы Славянскаго духа, пребывающаго въ Славянахъ. И Палацкій и Ригеръ убъдятся со временемъ въ истивъ этихъ словъ,—но, можетъ быть, тогда уже будеть поздно.

Обращаясь затемъ къ статье г. Ригера, мы прежде всего поражаемся его ссылкою на авторитетъ Маріи Теревін при сужденіи о разділахъ Польши и словами объ «Австрійской точкъ зрънія, которую Чехамъ, какъ членамъ Австрійскаго государства, и благоразумно и нужно соблюдать». Что же это за Австрійская точка зрвнія? спросять читатели. Да ни больше, ни меньше какъ та, которая опредвлена была въ первыхъ же засъданіяхъ Австрійскаго рейхсрата, нынъшнимъ лътомъ, во время преній объ адресь императору съ выражениемъ сочувствия его политикъ въ Польскомъ вопросъ. Депать Намент Вергерт торжественно объявиль: «Австрія должна, вибств съ Западной Европой, поддерживать Польшу, потому что Поляки суть самый вфрный оплоть противъ панславизма, столь опаснаго для Германіи, и самое надежное орудіе европеизма»; при этомъ Нѣмецъ выразиль очень энергически свое отвращение къ Славянамъ и сдълалъ на отсутствующихъ Чеховъ публичный доносъ, -- объяснивъ ихъ отсутствіе Славянскими тенденціями, сочувствіемъ «Россін» и «царизму». Эта точка зрвнія была вполнв одобрена Собраніемъ и не встрітила возраженія со стороны членовъ изъ Поляковъ.

Посл'я такого точнаго опредъленія м'яста Поляковъ въ исторіи, принимаемаго и самими Поляками, не перестающими хвастаться, что они—le boulevard de l'Occident, l'avant-gar-de de l'Europe и пр. — позволительно ли хоть одному Славянину, въ комъ есть хотя тёнь Славянскаго смысла и чувства, становиться на сторону Польши въ ел борьб'я съ Россіей? Не очевидно ли для всякаго, что сочувствіе Польскимъ тенденціямъ, поддерживаемымъ Западною Европою, есть сочувствіе анти - Славянскимъ тенденціямъ? Поляки сзываютъ всю Западную Европу на главн'яйшее Славянское племя, на

единственную существующую въ мірѣ Славянскую державу, съ паденіемъ которой погибло бы все Славянство, — а Западние Славяне—Чехи спѣшатъ стать подъ анти-Славянское знамя (въ переносномъ или буквальномъ смыслѣ, это все равно)!! И г. Ригеръ даже и не возвышаетъ голоса противъ такого самоубійственнаго для Чеховъ стремленія, но старается извинить его... Чѣмъ?

Любовью къ свободъ, сочувствіемъ къ слабымъ, романтическимъ очарованіемъ борьбы, увлеченіемъ, свойственнымъ всякому шляхетнъйшему (благородному) человъку, «въ комъ есть хоть капля рыцарской крови»... Рыцарской! Это слово вполнъ разъясняетъ дъло. Мы, Русскіе Славяне, не гордимся рицарской кровью; мы, по выраженію Хомякова, плебен че-10в в чества; мы предоставляли Н в мцамъ, а теперь предоставмень и Чехамъ считать «рыцарство» за идеалъ нравственной правды. Поляки тоже вполнъ рыцарская нація... Что же такое рыцарство въ нравственномъ смыслъ? Это красивое употребленіе грубой силы по самымъ узкимъ, условнымъ понятіямъ о чести, вифстф съ грубфишимъ презрфніемъ къ простому народу. Благородный рыцарь не признавалъ простымъ народомъ никакихъ правъ на самостоятельное гражданское и даже на человъческое бытіе, и не считаль несовивстнымъ съ своими рыцарскими понятіями о чести вышать, грабить и безчестить вассаловь и виленей. Рыцарская нація Поляковъ совершенно по рыцарски поступала и поступаеть въ Малороссіи и Білоруссіи, признавая простой народъ за bydlo, отрицая за нимъ право на Русскую народность, и, подобно рыцарямъ, тёшась казнями и всякими затвиливыми мученіями Малорусских и Белорусских в крестьянь. А рыцарская нація Чеховь, разумфется, не можеть не сочувствовать такимъ рыцарскимъ возэрфніямъ и дфиствіямъ. Она не хочеть и, какъ «рыцарская», не можеть понять, что въ этомъ «геройскомъ бой за свободу» — за свободу собственно, за свободу свою противъ Поляковъ, поддерживаеиихъ всеми рыцарими Европы, борется не рыцарь народъ, — Русскій народъ, испытавшій на себъ Польское рыцарское владычество; что «слабые» въ 'этой борьбъ — это бъдные крестьяне, которыхъ родная земля захвачена рыцарями-Позаками! Ну, конечно, «романтическаго» въ мужикъ нътъ

ничего, какъ не было его и въ виленяхъ, — какъ не было его и въ Жижковомъ войскъ съ точки зрънія Нъмецкихъ рыцарей... Нътъ, мы, Русскіе, не рыцари, мы самъ народъ, мы—Plebs!

Разумбется, докторъ Ригеръ вовсе не принимаетъ самъ эту рыцарскую точку зрвнія, но онъ, по нашему мнвнію, слишкомъ увлекся желаніемъ оправдать ничьмъ не извинительныя для истинныхъ Славянъ увлеченія Чешской молодежи. Самъ же г. Ригеръ ищетъ стать и становится на Славянскую, по его мивнію, точку зрвнія, съ которой и обсуживаетъ, вполнъ добросовъстно, положение дъла. Но мы не можемъ не замътить многоуважаемому Чеху, что не видимъ--почему его точка врѣнія Славянская, а не точка зрѣнія каждаго безпристрастнаго Нъмца, или даже Турка. Намъ кажется, что докторъ Ригеръ взглянулъ на борьбу между Русскими и Поляками чисто внъшнима образомъ. Борются два Славянскіе народа, наносять другь другу удары, говорить онь; обоихъ жаль; Поляки предъявляють права на Русскія земли, принадлежавшія нікогда Польскому государству; Русскіе возвратили себъ эти земли; Поляки основывають свои права на томъ, что дворянство въ этихъ земляхъ окатоличилось и ополячилось; Русскіе на томъ, что народъ въ этихъ вемляхъ одной съ ними въры, происхожденія и языка... Какъ тутъ быть? Очевидно, что такая точка врвнія доступна и не-Славянину, но мы въ правъ ожидать отъ ученаго Чеха болъе глубокаго разумънія вопроса. Если бы г. Ригеръ вникъ внимательнъе въ письмо г. Гильфердинга и въ различныя его статьи; если бы онъ вдумался, всмотрелся въ исторію Польши; если бы онъ припомниль событія своей собственной исторіи и оживиль бы въ себ'в предавія Гуситства, онъ поняль бы настоящій смысль борьбы Россіи съ Польшей. Титуль, которымь украсиль Австрійскій депутать Німець Бергеръ-Поляковъ нашего времени, т. е. титулъ «враговъ Славянства и бойцевъ за Европеизмъ», шелъ къ нимъ во всв времена. Это все та же борьба Латинства съ Православіемъ, которая сказалась и въ ожесточенной борьбъ Поляковъ съ Гуситами, — борьбъ, окончившейся окончательнымъ облатиненьемъ (латинизаціей) и паденіемъ Чехіи... Эта борьба не за матеріальное обладаніе землею, а за духовную независи-

мость Русскаго народа отъ латинства (понимаемаго въ саиомъ широкомъ смыслъ), котораго воинственными миссіонерами являются въ Славянствъ Поляки. Будь Поляки православные, прими они православіе (говоримъ это для примъра), обладание землею осталось бы за ними безъ всякаго спора в борьбъ не было бы мъста. Неужели г. Ригеръ не внаетъ, что въ этихъ спорныхъ краяхъ — національность различается не по происхожденію, а по религіи: Білоруссъ-католикъ-Полякъ и самъ себя называетъ и разумъетъ Полякомъ, причастнымъ всёмъ тенденціямъ Польши; его родной брать, Бёлоруссъ-православный — Русскій, называеть и считаеть себя Русскимъ, для котораго одно общее отечество-Россія. Все это вполнъ разъяснено въ нашихъ журналахъ, хотя бы въ «Днв», и мы не можемъ не по посвтовать на г. Ригера, что несмотря на предстоящую громаднъйшую борьбу Славянской Росссіи съ цівлой Европой, онъ не даеть себі труда вислушать голосъ самой Россіи въ ея литературныхъ органахъ, тогда какъ кругомъ его только и раздаются голоса, враждебные Россіи. Рекомендуемъ ему, между прочимъ, статьи г. Бевсонова въ 24—27 №№ «Дня». Если бы Чехи вообще поменте гордились своею Чешскою культурой, не такъ свысока смотръли на Русское просвъщение, и сдълали Русскую ученую литературу предметомъ своего изученія, они би, можеть быть, перестали понимать Славянство чисто съ внитей, политической его стороны и поняли бы духовную сущность Славянскаго вопроса. Они поняли бы, что борьба Россін съ Польшей — это борьба двухъ міровъ — Западно-Европейскаго и Восточно-Славянскаго, двухъ цивилизацій, двухъ просвътительныхъ и общественныхъ началъ жизни, Латинства съ Православіемъ.

Отыскивая разрёшенія вопросу съ той точки зрёнія, которую достопочтенный докторъ назваль Славянскою, онъ естественно приходить къ сознанію «Малороссійскаго вопроса». Прежде всего позволимь себё замётить многоуважаемому г. Ригеру, что онъ совершенно забыль о Бълоруссіи, гдё именно и совершается самая ожесточенная борьба, — о губерніяхъ Могилевской, Витебской, Минской, Виленской, Гродненской, — гдё народь, послё пятивёковаго Польскаго гнета, въ первый разь въ ныпёшнемъ году явился на аре-

ну исторіи историческимъ дѣятелемъ. Бѣлорусское же племя, по свидетельству самыхъ отчаянныхъ украинофиловъ, еще ближе къ Великорусскому по языку и быту, чвиъ Малорусское. Затвиъ, объемъ его «Малороссійскаго вопроса» или «спорныхъ Малорусскихъ земель» долженъ еще значительносократиться исключеніемъ всей Украйны ліваго берега Днівпра, на которую даже Поляки, мечтающіе о возсозданіи Старой Польши, не предъявляють уже никакихъ притяваній, ибоспоръ объ этихъ земляхъ поконченъ еще въ XVII въкъ. Такимъ образомъ изъ 15 милліоновъ Малороссовъ остается всего около  $3^{1}/_{2}$  мил., обитающихъ въ Кіевской, Цодольской, Волынской (а частію и Гродненской) губерніяхъ, словомъ въ предълахъ Польши, существовавшихъ до 1772 года (крайная грань Польскихъ притязаній). Наконецъ, мы должны объявить знаменитому Славанскому деятелю, что Малороссійскаго вопроса для Малороссіи вовсе и не существуеть. Съ точки зрфнія г. Ригера такой вопросъ могъ бы еще возникнуть въ Бълоруссіи, но не въ Малоруссіи или, правильнъе, Червоноруссіи, гдв отношеніе жителей къ Полякамъ известно всякому, имъющему уши, чтобъ слышать, и глаза, чтобъ видъть. Да и самъ г. Ригеръ говоритъ о ненависти религіозной и соціальной, одушевляющей «Малороссовъ» къ Полякамъ: какъ же после этого можеть онь ставить Малороссійскій просъ? — Спрашивать Малороссовъ о томъ: хотять ли они быть подъ Польшей, въ этомъ столько же смысла, сколько въ спрашиваніи Москвы, хочеть ли она подчиниться Цольшѣ, или Россіи—не хочетъ ли она перестать быть Россіей! Впрочемъ, отвыть на вопросъ г. Ригера уже данъ Заднъпровскою Украйной: попытки Поляковъ произвесть возстаніе въ крав подняли все крестьянское населеніе, которое въ двв недъли очистило край отъ повстанцевъ, и если бы правительство не прибъгло къ строгимъ мърамъ, то, конечно, крестьяне не оставили бы ни одного Поляка въ томъ крав. Едвали, впрочемъ, можно будетъ сдержать негодование народа въ границахъ, если безумныя попытки Поляковъ возобновятся.

Но Малорусскаго вопроса не существуеть уже и потому, что этотъ вопросъ обще-Русскій, земскій, народный, вопросъ всей Русской земли, столь же близкій жителю Пензы, какъ

и жителю Волыни. Заднѣпровская Украйна и Бѣлоруссія—
не завоеванный край, о которомъ можно спорить, а часть
живаго тѣла Россіи: здёсь нѣтъ мѣста ни вопросу, ни спору. Часть Русскаго тѣла была связана и перевязана Польшей; узы эти расторгнуты и Русская земля получила вновь
обладаніе своими собственными членами. Конечно, нѣкоторые
въ этихъ членовъ заражены Польской болѣзнью — латинствомъ и шляхетствомъ, но это еще не даетъ права Польшѣ
считать члены чужаго тѣла своими!

И такъ вопросъ сводится къ тому, что Поляки хотятъ часть Россіи лишить Русской народности и віры, окатоличить и ополячить; хотять сломить единственную опору Славянства, независимую и могущественную державу Славянскую, не поддавшуюся латинству и оставшуюся върною Славянскимъ преданіямъ, — Россію. Во главъ Польскаго возстанія стоятъ латинскіе ксендви. Польское возстаніе привътствуется Романо-Германскимъ міромъ, какъ ударъ, наносимый Славянству; Поляки рекомендуются Австріей и сами себя рекомендують, занскивая милости у Европейскихъ дворовъ, какъ Европензма отъ Славянизма, какъ передовая дружина не-Славянского Запада, какъ враги Славянъ, что доказывается ихъ исторіей и современными действіями въ Турціи... Неужели и въ Чехіи латинство успівло уже пустить такіе глубокіе корни, что Чехн принадлежать теперь духовно-вполнъ Латино-Германскому міру и смотрять на Польскій вопросъ главами Запада?..

Россія, при разділахъ Польши, взяла себі не-Польскія земли, а — кромі Литвы — собственно Русь Білую и часть Заднівпровской Малой Руси. Пусть г. Ригеръ взглянетъ хоть на карту, приложенную для Славянъ къ 28 № «Дня», и онъ убідится въ справедливости нашихъ словъ. Въ 1815 году она первая воскресила имя Польши, создавъ Польское Царство, за что Императоръ Александръ I прозванъ былъ у Поляковъ воскресителем. Но если воскрешенная Польша иначе не разумітеть своего возрожденія, какъ подъ условіемъ раздробленія Россіи и захвата Русскихъ земель, что остается ділать Россіи? Что ділать съ неисправимымъ опаснымъ безумцемъ, нарушающимъ покой мирныхъ жителей? Что ділать съ человіткомъ, одержимымъ неизлічимою наклонностью къ

захвату чужаго добра? Отвътъ не нужно подсказывать. Возрожденіе Польши въ предълахъ Польской народности, въ какой бы то ни было политической формъ, возможно только съ исправленіемъ Поляковъ отъ страсти къ захватамъ, съ излъченіемъ ихъ отъ политическаго безумія, съ отреченіемъ отъ призванія быть миссіонерами Латинства и передовой дружиной Запада, съ утратою рыцарскаго шляхетскато отношенія къ народу, съ возвращеніемъ ихъ въ лоно Славянства...

По поводу нотъ внязя Горчавова.

Москва, 20-го іюля 1863 г.

Война или миръ? на этотъ вопросъ, поставленный нами въ концъ послъдней передовой статьи, еще нътъ отвъта. Европа смущена, и чемъ бы ни разрешилось это смущеніе; Россія, какъ кажется, одержала положительную дипломатическую побъду. То правственное давленіе, которымъ соединенная или коллективная воля Западныхъ державъ надвалась подвиствовать на Россію, оказалось безсильнымъ; авторитету Европы, въ который она сама такъ безусловно увъровала, не удалось на этотъ разъ подчинить себъ Россію, и Европа, озадаченная такою дерзостью, еще недоум ваетькакъ выдти изъ неловкаго положенія: обидъться ли и требовать удовлетворенія, или не обижаться и какъ-нибудь замять дёло? Впрочемъ всего труднее положение Франціи, впутавшейся въ дело сильне другихъ, Франціи, особенно Наполеоновской, для которой, какъ для «героической націи», сочувствіе съ «героической націей» Поляковъ имветъ характеръ обязательнаго преданія, составляеть ніжотораго рода историческую повинность. Скажемъ мимоходомъ, что поставивъ въ значкахъ слова героическая нація, мы вовсе относимся не иронически къ дъйствительному героизму, проявляемому Поляками въ этой безумной, отчаянно-дерзкой борьбъ ва независимость Польши противъ государства въ десять разъ сильнъйшаго, -- но, съ Русской точки зрънія, этотъ героизмъ быль бы несравненно выше и нравственне (хотя

бы истекаль изъ ложно понятаго патріотизма), если бы не гонялся за театральною красивостью, не рисовался и не воздавалъ самъ себъ хвалы и громкихъ именованій, превращающихся немедленно въ стереотипные невыносимо-пошлые эпитеты. Конечно, пошлы они только для Русскаго человъка, очень чуткаго ко всякой лжи, кривдъ, неискренности ръчи, ненавидящаго все ходульное и заученное, --- хотя, впрочемъ, теперь и наши Россійскіе «патріоты» изо всёхъ силъ быотся, чтобы и намъ обзавестись костюмами, декораціями и вообще сценическими принадлежностями «патріотизма». На Западъ же театральная красивость есть дъйствительная сила, играетъ огромную роль и заслоняетъ неръдко пустоту содержанія, а красивый героизмъ — упраздняеть необходииость смысла, знанія, челов вколюбія и вообще нравственнихъ побужденій и правиль: онъ соблазнителенъ, и власть этого соблазна такъ велика, что молодые люди и женщины покоряются ей почти безъ противоръчія и критики. При этомъ обаяніи, производимомъ «героизмомъ» Польши на общественное мивніе Франціи, едвали возможно будеть ея императору ограничиться однимъ дипломатическимъ вмѣшательствомъ въ Польское дело, -- да и то неудачнымъ!... Австрія, какъ извъстно, посившила уже заявить, что она ни на шагъ не отступить отъ политики своихъ новыхъ союзниковъ и не пойдетъ, отдъльно отъ нихъ, на конференцію съ Россіей. Она очевидно действуетъ противъ собственныхъ своихъ интересовъ, отказываясь скрипить солидарность, къ несчастію такъ долго связывавшую насъ съ нею. Тэмъ лучше: честь предложена, а отг убытка Богг избавилг. Теперь им вольны двлать въ Польшв и съ Польшею, что захотимъ, не справляясь объ Австрійскихъ интересахъ, не обязываясь соображаться съ выгодами и невыгодами Австрійской имперіи. Безъ всякаго сомнънія мы ее больше на конференціи приглашать не станемъ. Событія очевидно выдвигаютъ нашу политику на другой путь, не Австрійскій, и если суждено быть войнъ, то желательно, чтобъ Австрія на этотъ разъ никакъ отъ нея не увернулась и не приняла опять, какъ девять лътъ тому назадъ, то двусмысленное положение, которое для насъ было хуже войны. Война съ Австріей, дъйствительная, настоящая, -- небывалое явленіе въ нашей исто-

рін-была бы для насъ крещеніемъ въ новое политическое въропсповъданіе, вмъсть съ отреченіемъ отъ Австріи и всъхъ дълъ ея. Къ несчастію, Поляки не видять, какъ благотворно было бы для нихъ, и для Славянскаго дъла вообще, подобное отреченіе, какъ желательно было бы, чтобы Россія двинулась въ новый политическій путь, на которомъ бы она явилась представительницею Славянства. Они не понимаютъ; что вывшательство Запада только путаетъ вопросъ и разжигаетъ злобу двухъ братскихъ народовъ, что торжество Запада, доставивъ Польшъ на первое время выгоды, въ сущности погубило бы ее, потому что подчинило бы ее окончательно Западу, оторвало бы ее навъки отъ Славянскаго міра, сділало бы ей изъ Россіи врага, — и такъ какъ это торжество Запада, могущество Наполеона и самая коалиція могутъ быть только временными, --- отдало бы ее окончательно во власть германизму. — Если война будеть, то будеть она вовсе не за Польшу, хотя повидимому изъ-за Польши; не за то, что Россія отказывается будто бы улучшить положеніе Поляковъ, а за то, что Россія не можетъ подчинить рътеніе Польскаго вопроса суду Европейских державь и должна оградить неприкосновенность своихъ государственныхъ правъ, независимость своего политическаго бытія, самостоятельность своего народнаго, своего Славянскаго развитія. Если бы Россіи не было, или если бы Россія перестала быть Славянскою державой, Славяне должны были бы отказаться отъ всякой будущности въ исторіи. Вотъ что должны бы понимать, но что плохо понимають Западные Славяне и вовсе не понимаютъ Поляки. Темъ не мене, и для нихъ и для себя, обратимся вновь къ этой тяжелой задачв, предложенной намъ исторіей, -- къ Польскому вопросу, всякое разъясненіе котораго намъ теперь необходимье чымь когда-либо, въ виду возможности войны, въ виду отвътственности предъ судомъ исторіи.

Мы, какъ и всѣ, придаемъ особенную важность тому рѣзкому разграниченію, которое установиль князь Горчаковъ въ своихъ нотахъ, между Царствомъ Польскимъ и бывшими провинціями Польскаго государства. Въ самомъ дѣлѣ, это разграниченіе существуетъ не только въ общемъ незыблемомъ сознаніи всей Гуси, не только въ области дипломатическаго

права, но, какъ говорятъ Французы, въ самой природъ вещей, какъ историческій и этнографическій фактъ. Литва, Быля и Малая Русь никогда не были коренными Польскиин землями; народонаселеніе ихъ составляло всегда отдёльную отъ Польской народность, и — за исключениемъ магнатовъ и шляхты, ополяченнаго и окатоличеннаго Русскаго и Литовскаго дворянства и небольшаго числа выходцевъ изъ Польши --- всегда оставалось, и остается до сихъ поръ, чуждо, болбе чвиъ чуждо - враждебно Польской стихіи. Напротивъ, Царство Польское, за исключеніемъ Холмской области, если бы исправить немного часть сверовосточной его граници и присоединить къ нему Познань и Западную Галицю, представило бы пространство, занятое почти вполнъ чистиль Польскимъ населеніемъ, равняющееся предвламъ настоящей Польской народности. Нельзя не совнаться, что Екатерина поступила очень мудро, удовольствовавшись, при всви треми разделами, только Литвою и коренною Русью, Быою и Малой, — и нътъ сомнънія, что эти провинціи, особеню последнія две, въ силу естественнаго историческаго тяготвнія, возсоединились бы съ Россіею даже безъ участія въ разделахъ Польши — Австріи и Пруссіи. Впоследствіи, при Александръ I, Россія спасла часть этихъ коренныхъ Польскихъ земель отъ онвиеченія, создавъ Царство Польское изъ Варшавскаго герцогства, которое въ свою очередь било составлено Наполеономъ изъ неполныхъ Прусскихъ и Австрійскихъ долей Польскаго ділежа. Трудно сказать, что было бы, если бы Русскій Государь удержаль за Царствомъ Польскимъ размъры Варшавскаго герцогства, все же превишавніе разміры «Конгрессовки» (какъ называють Поляки Царство, - утвержденное въ этомъ званіи Вінскимъ конгрессонь), да сверхъ того присоединиль бы къ нему и Галицію и остальную часть Польскихъ земель, захваченныхъ Пруссіею? Удовлетворились ли бы Поляки такою, настоящею Польшей, или неть? Во всякомъ случае казалось бы всего естественные Польскому народному честолюбію принять направление на Западъ, Сфверо-Западъ и Юго-Западъ, стречиться къ возвращенію себъ коренныхъ Польскихъ земель, подвергшихся гнету германизма, а не вемель, принадлежавшихъ Польшъ только на правъ государственномъ, земель

не Польскихъ, доставшихся Россіи. Но вышло однакоже иначе. Вследствіе ли техъ политическихъ видовъ Императора Александра I, о которыхъ говоритъ въ своихъ депешахъ князь Горчаковъ, вследствіе ли нашей верности Священному Союзу съ Австріей и Пруссіей и всегдашней рыцарской готовности отстаивать кровью интересы Германіи, всл'ядствіе ли слабости историческаго сознанія въ Россіи и совершеннаго отсутствія общественных Русских силь въ Западномъ краъ, вслъдствіе ли другихъ историческихъ инстинктивныхъ побужденій, -- какъ бы то ни было, но притязанія Польскія получили совершенно ошибочное, пагубное для Польши направленіе, — не съ Востока на Западъ, а съ Запада на Востокъ и Юго-Востокъ. Надобно сказать и то, что Россія, соблюдая строгую честность съ Нфицами, съ своей стороны нисколько не поощряла видовъ Польши на Австрійскія и Прусскія Польскія владенія, и не содействовала къ освобожденію Польскаго Славянскаго племени изъ-подъ власти Германской. Напротивъ, отдача вольнаго города Кракова Австріи, вопреки Вънскому трактату, еще болье укрышла солидарность интересовъ Россіи съ Австріей въ отношеніи къ Польшъ, солидарность, которую, благодаря судьбъ, Австрія теперь сама подрываетъ.

Какъ бы то ни было, но Россія, присоединивъ къ себъ Польскія коренныя земли съ Польской столицей, присоединила къ себъ не провинцію, въ родъ или Литвы, Галицін, или даже Повнани, а самую Польшу, т. е. целый народный самостоятельный организмъ, не заимствующій жизни извив, какъ провинція отъ центра, но самъ изъ себя дающій жизнь и разносящій ее по окружности. При последнемъ разделе въ 1795 году этотъ организмъ былъ пересфиенъ на двое: Варшава досталась Пруссіи, а въ несколькихъ верстахъ отъ нея начиналась уже Австрійская граница; затімь Наполеонъ учрежденіемъ Варшавскаго герцогства подъ властію Саксонскаго курфирста, а еще болве Александръ I созданіемъ Царства Польскаго возстановили цельность этого организма настолько, насколько это было нужно ему для жизни, для его органическихъ отправленій. — Поэтому ніть уже никакого основанія подводить жизнь этого самостоятельнаго организма подъ уровень жизни другаго самостоятельнаго народнаго организма, хотя бы и Русскаго, вопреки патріотическому мивнію ивкоторых публицистовь, которые бы жезали навязать Польшв то особенное отношеніе Земли къ Государству, которое есть органическій продукть исключительво Русской народной жизни, Русской исторіи.

Россія, напротивъ, постоянно соблюдала то различіе, которое установляеть и князь Горчаковь въ своихъ нотахъ, и которое основывается вовсе не на силъ Вънскаго трактата, а на силъ вещей. Польша не провинція, не можетъ быть сравниваема въ своемъ отношеніи къ намъ ни съ Галиціей въ отношеніи къ Австріи, ни съ Познанью въ ея отношенів въ Пруссіи, и едвали когда можеть стать въ положеніе Познани и Галиціи, а еще менте — Русской губерніи. Иная система управленія прилагалась Россіей къ «Польшв», и иная система къ отторгнутымъ отъ Польши провинціамъ, -н это было вполнъ справедливо. Бълая и Малая Русь, Волинь, Подолія связаны съ остальною Россіею не одними государственными, но живыми органическими увами, составляють одно цёльное тёло; что же касается Литвы собственно, то безъ Бълоруссіи и Бълорусскаго племени она не представляеть никакого самостоятельнаго цёлаго и, не будучи коренною Польшей, подлежить зависимости отъ соображеній чисто государственныхъ: подчинение ея России есть историческій факть, упразднившій факты предшествовавшіе, и другихъ основаній своимъ на нее притязаніямъ, кромв историческаго же факта, не можеть предъявить и Польша: здёсь ньть мъста правамъ Польской народности. — Если съ какойлибо землей можно сравнивать Польшу въ Европъ, такъ только съ Венгріей, съ тою разницей, что власть на последнюю Австріи основывается на добровольномъ союзв: не менъе Австріи не удалось еще разръшить своего Венгерскаго вопроса, и Венгерскіе депутаты продолжають блистать отсутствіемъ на Императорско-Королевскомъ Австрійскомъ сеймъ, или точнъе, рейхсратъ (государственномъ совътъ), на которомъ недостаетъ также и Хорватскихъ, а въ нинъшнемъ году и многихъ Чешскихъ депутатовъ.

Ръзкое разграничение между бывшими Польскими областами и Царствомъ Польскимъ, которое и правительство и вся Россія даже въ оффиціальномъ языкъ именуютъ обыкно-

венно просто --- «Польшей», должно лечь въ основу всекъ нашихъ отношеній къ этимъ краямъ. Въ Бълоруссіи, напримъръ, мы у себя дома, въ Россіи, чувствуемъ и совнаемъ себя вполнъ и по праву хозяевами: здъсь, по преимуществу, должны дъйствовать силы Русскаго общества, органическія силы Русской народности; здёсь мы въ правё не терпёть Польскаго духу, и не только въ правъ, но положительно и несомнъпно обязаны. Въ Царствъ Польскомъ мы-въ Польшь, и едвали найдется Русскій, который, побывавь въ Царствъ хотя мимоъздомъ, не почувствовалъ бы себя гостемъ, пришельцемъ въ этой средъ-сплошной, компактной, ръзко опредъленной, обособленной, чуждой ему народности, имъющей свою совершенно отличную, отъ нашей духовную и историческую жизнь, хотящей жить и предъявляющей право на жизнь. Между твиъ тотъ же Русскій возмущается всвиъ существомъ своимъ, раздражается до ожесточенія, и совершенно законно, при малейшемъ признаке Польскихъ притазаній на Западный край Россін. Нисколько не оправдывая полицейской и административной слабости въ Царствъ Польскомъ, допустившей возникновеніе мятежа и поставившей власть въ такое унизительное противортче съ своимъ призваніемъ вообще какъ власти, — мы не можемъ однако не удивляться невёжеству некоторыхъ Русскихъ, которые какъ бы отрицають Польшу въ Царствъ Польскомъ, воображають, что въ Польшъ возможно дъйствовать точно также, какъ въ Россіи, и постоянно забывають, что Польша не Россія, точно также, какъ и Россія не Польша. Впрочемъ, по мнѣнію нъкоторыхъ публицистовъ, Польскій вопросъ вовсе даже не головоломенъ, не зачёмъ и стараться вникать въ него глубже, а слъдуетъ только, по отношенію къ нему, «смъшаться съ живыми людьми, за одно съ ними мыслить, чувствовать и дъйствовать,» — но кто эти живые люди, точно ли они живые, свободна ли въ нихъ мысль и чувство, и не мъняли ли они сами своихъ возэрфній отъ измфнившихся или разъяснившихся обстоятельствъ и отъ того, что другіе глубже ихъ вникли въ существо историческихъ и общественныхъ вопросовъ, -- объ этомъ публицисты не упоминаютъ. Но Польскій вопросъ такого рода, къ разрешенію котораго не дофдешь на одномъ патріотизмъ, патріотическихъ возгласахъ и

празднествахъ, — и мы съ своей стороны вполнъ цънимъ тъ затрудненія, которыя создаеть себъ Русская добросовъстность тамъ, гдъ Прусская совъсть не встрътитъ никакого недоумфнія. Эту добросовфстность, хотя бы не всегда разумную и практическую, мы видимъ и въ правительственныхъ попыткахъ удовлетворить нравственнымъ требованіямъ Польской народности. Нужды нътъ, что эти попытки были безуспъшны, что онъ не увънчались практическимъ результатомъ. Въ этой добросовъстности сказывается народный нравственный и историческій инстинктъ Россіи, который трудно уразумъть людямъ, претендующимъ на званіе государственных практиковъ. Россія—во вредъ себів--возстановыетъ Польшу и возвращаетъ жизнь разбитому народному организму: какая бы ни была случайная обстановка этого факта, но онъ характеристиченъ, какъ нравственная Русская черта, которую нельзя вычеркнуть изъ Русской и Славянской исторіи. Россія, въ последніе годы, вновь поспешила ослабить увы, наложенныя на Польшу, по винъ самой Польши, -- и ослабленіе этихъ узъ также, можеть быть, осуждается нашими практиками - патріотами, заходящими въ своемъ похвальномъ и вполнв искреннемъ, но чисто государственномъ патріотивм' дал' самой олицетворенной государственности: но несмотря на всв, повидимому, практически вредние результаты ослабленія военной диктатуры (которая никогда, впрочемъ, и не можетъ сделаться постоянной системой правленія), Россія не остановится на этомъ пути. Она смирить заносчивость Польши и, можеть быть, удивить міръ непрактичностью своего благодушія, -- непрактичностью, конечно только мнимою, являющеюся таковою только въ ближайшихъ, а не отдаленныхъ результатахъ. Мы въримъ, что Россія—скажемъ словами Самарскаго адреса, — «не потребуетъ отплаты за разсчитанныя оскорбленія и за невинную, коварно пролитую кровь, но сбережеть для лучшихъ временъ сознаніе своего племеннаго родства съ Поляками и не обрадуеть враговъ Славянскаго міра — отреченіемъ отъ увъренности, что рано или поздно благодушіе побъдить оззобленіе, улягутся предубъжденія и примиренные Поляки подадуть намъ братскую руку!»

Вопросъ Польскій сводится теперь для насъ къ следующимъ положеніямъ:

- 1. Прежде всего намъ необходимо устранить всякое Европейское вмёшательство въ это наше, свое, Славянское дёло. Дипломатическую побёду надъ Европой въ этомъ смыслё мы уже одержали. Австрія, къ величайшему для насъ счастію, отказывается отъ солидарности съ нами... Во всякомъ случав у насъ теперь руки въ отношеніи къ Полякамъ больше развязаны, чёмъ прежде. Но чёмъ дёятельнёе будетъ Западное вмёшательство въ Польскій вопросъ, тёмъ менёе получимъ мы возможности быть великодушными съ Польшей, какъ съ союзницею нашихъ враговъ и враговъ Славянскаго міра. Этого не должны бы упускать изъ виду Поляки.
- 2. Въ случат войны съ Европою изъ-за Польши, настоящій историческій смыслъ ея будеть борьба за независимость, свободу и усптать нашего политическаго и духовнаго развитія, какъ Славянской державы. Для Польши же эта война должна ртшить оставаться ли ей Славянскою землею, или же пріобщиться окончательно къ судьбамъ Западно-Европейскаго міра. Побта наша надъ Западомъ, особенно надъ Австріей, могла бы содтиствовать сама собой къ разртшенію Польскаго вопроса лучше всякихъ диктатуръ и другихъ комбинацій. И мы втримъ, что побтамъ, если будемъ достойны побтам.
- 3. Необходимо,—что впрочемъ признается и всёми,—немедленное, хотя бы и «энергическое» подавление мятежа,—опирающагося на Западъ, властвующаго терроромъ, деморализующаго Польшу, лишающаго мысль и слово всякой свободы,—мятежа, увлекающаго Польшу на ложный путь и очевидно не встрёчающаго сочувствія въ массахъ простаго народа, который, можетъ быть, хранитъ въ себё силы дла новой исторической жизни Польши.
- 4. Было бы кажется полезно, если бы Россія, не изъ своекорыстныхъ разсчетовъ, но для выгоды самой Польши, выдвинула въ ней новую историческую идею: значеніе и участіе въ общей жизни народнаго организма простаго народа, крестьянскаго населенія. Появленіе этого элемента въ общественной жизни Польши, можетъ быть, способствовало бы возвращенію Польши къ Славянской стихіи.

5. Мы не оставили мысли, которую пытались заявить въ нькоторыхъ своихъ передовыхъ статьяхъ еще въ началъ «Польскаго дела» и которую, по усмиреніи мятежа, можеть быть, было бы возможнымъ осуществить, именно: дознаться настоящаго мивнія самой Польши — чего она хочеть и при какихъ условіяхъ возможно ея умиротвореніе, --- у слы шать голосъ самой страны... Мы сказали недавно и повторимъ опать, что «себя самой и Польши должна спроситься Россія для решенія Польско-Русской задачи». Тогда, вероятно, въ основу нашихъ отношеній къ Польшѣ-легла бы добровольность союза и упразднился бы самъ собою фактъ насилія — по крайней мірь признаваемый таковымь Поляками. Если же не представится някакой возможности сойтись намъ съ Поляками, и если они не въ состояніи отказаться отъ государственныхъ честолюбивыхъ мечтаній о Западномъ крав Россіи, то, по нашему мивнію, следовало бы предоставить Польшу ея судьбъ, наказать ее свободой, которая, безъ поддержки Россіи, не только не устоить, но еще увлечеть Польшу подъ власть германизма. — Польша свободная, въ полнотъ предъловъ всей Польской народности, подъ покровительствомъ Россіи, можетъ еще быть союзницей Россіи; Польша, смиряемая только диктатурой, есть рана, истощающая жизненные соки Россіи, да и диктатура, какъ постоянная система, несовивстна, благодаря Бога, съ духомъ нынфшняго царствованія; Польша, управменая по системъ Велепольскаго, была бы только помъхою на Россіи; несообразность этой системы съ основными началами владенія Россією Польши — уже явилась на дёлё... Польша, отданная Нфицамъ, или сама попавшая къ нимъ въ сти, безъ сомнти становится для насъ совершенно безопасною, да и сама скоро будетъ задушена, перестанетъ существовать какъ Польша, --- но за то, ко вреду намъ и всего Славянства, усиливается власть германизма.

Впрочемъ, мы не беремъ на себя смёлости ни указывать правительству, какъ и что дёлать съ Польшей, ни предрёшать даже а priori развязку историческихъ судебъ Польши. Одно вёрно и несомнённо: это невозможность пристягнуть Россію къ Польшё, подчинивъ Россію одной съ Польшею конституціи западнаго характера, какъ предлагалъ одинъ

публицисть, по системъ Француза Жирардена,— ни пристагнуть Польшу къ Россіи, навязавъ первой Русское политическое устройство, въ духъ древней Россіи, какъ предлагалъ также одинъ публицисть. Насильственное соединеніе съ Россіей Польши — это значило бы, по счастливому выраженію В. А. Елагина, принять Польшу внутрь, отравиться Польшей во всъхъ отношеніяхъ,—что отчасти мы видимъ и теперь, ибо, по замъчанію его, всъ элементы безпорядка, какіе существують въ Россіи, находять свою опору и пищу въ Польскомъ элементъ, — сжатомъ и выбивающемся, какъ газъ, изъ закупореннаго сосуда...

Затъмъ все вниманіе, всё силы Русскаго общества должны быть устремлены на общественную двательность въ Западномъ и Юго-Западномъ краё Россіи. Здёсь жатва многа; здёсь главнымъ дёлателемъ призвано быть — Русское общество, а не правительство, которое, только по слабости и дряблости нашего общественнаго строя, вынуждено принимать на себя обязанности чисто соціальнаго характера. Если полонизмъ можетъ еще держаться въ Западномъ краё, если пропаганда Польская могла еще такъ недавно дёйствовать тамъ съ успёхомъ, то въ этомъ никто не виноватъ, какъ само общество, — наше Русское общество въ Россіи и общество Русскихъ въ Бёлоруссіи...

Вмѣсто того, чтобы обвинять ядъ въ томъ, что онъ производить тошноту, боль и судороги, добудемъ противоядія въ насъ самихъ; вмѣсто того, чтобы обвинять Поляковъ въ томъ, что они Поляки, обвинимъ себя, зачѣмъ мы Русскіе—не Русскіе; наконецъ, не въ однихъ похвальныхъ чувствахъ политическаго патріотизма, но въ развитіи Русской общественности поищемъ крѣпость и силу для отпора Польскому влу.

Новое вившательство иностранных державъ въ Польскій вопросъ.

Москва, 27-го іюля 1863 г.

Новыя ноты иностранныхъ державъ еще не отправлены въ Петербугъ. Сколько можно судить по газетнымъ извъ-стіямъ, онъ не представятъ никакихъ новыхъ соображеній,

а только въ болъе или менъе наружно-учтивой формъ возобновать требованія, на которыя уже получили отказь. Отвът Россіи на эти новыя депеши будеть, безъ сомнънія, логическимъ последствіемъ всёхъ ея предшествовавшихъ дипломатических действій и ея недавняго ответа, доставившаго Россіи истинное дипломатическое торжество надъ Европой. Есл Западныя державы считають несовместнымь съ своимь достоинствомъ отказаться отъ первоначально-высказанныхъ ими предложеній, то мы еще менье можемь отступить оть своихь отрицаній, особенно въ виду настойчивости иностранныхъ правительствъ, которая есть ничто иное, какъ замаскированная угроза, въ какой бы въжливой формъ она ни выразилась. И такъ, Западныя державы вновь предложать; Россія вновь откажеть: что же за твмъ? Въ этомъ-то весь и вопросъ. По тому обороту, который приняли дела, Европейскіе государственные лоди не могутъ кажется ожидать, чтобъ Россія попятилась назадъ вследствіе ихъ повторительныхъ требованій: надо предположить, что они дёлають это только для оправданія себя предъ общественнымъ мивніемъ, для очистки своей оффи**фальной** совъсти, — а Наполеонъ, можетъ быть, разсчитываеть и на то, что новый отказъ Россіи задёнеть такъ заживо Французское національное самолюбіе, что всѣ партіи соединятся въ одномъ чувствъ и влеченіи, и общественное инвніе само какъ будто заставить его, Наполеона, предпринять войну, которой онъ, по извъстному своему миролюбію, вакъ будто и не хочетъ и пытался было избъгнуть. Съ другой стороны, не подлежить сомниню, что ни Англія, ни Австрія не желають войны. Между тімь новое оскорбленіе, на которое онъ напрашиваются своими новыми нотами къ Россін, поставить ихъ въ такое фальшивое положеніе, изъ вотораго уже не будеть никакого почетнаго выхода, кромфвойны и теснейшаго союза съ Наполеономъ. Чемъ же объяснить это противоръчіе? Тъмъ ли, что запутавшись въ собственныхъ своихъ сътяхъ и стараясь высвободиться, Западния державы еще болье путаются въ нихъ? или же тъмъ, что онв и впрямь и въ самомъ двлв воображаютъ, что Россія не ръшится подвергнуть ихъ новому дипломатическому пораженію, что Россія смутится возможностью войны, откажется отъ своихъ словъ?! Конечно, депеша лорда Непира

о томъ, что князь Горчаковъ соглашается поставить знаменитые шесть пунктовъ въ основаніе переговоровъ на конференціи съ Австріей и Пруссіей и потомъ протоколы конференціи сообщить оффиціально Англіи и Франціи, чтобы онъ могли судить о согласіи принятыхъ решеній съ духомъ Венскаго конгресса, --- конечно эта депеша принята нъкоторыми Европейскими публицистами, да отчасти и Русской публикой, если не за уступку, то за попытку смягчить впечатлъніе, произведенное нотами. Но мы думаемъ иначе, и по нашему мнѣнію, это поясненіе Русскаго министра вовсе не даетъ обязательнаго значенія для Россіи сужденію о протоколахъ Франціи и Англіи, и, напротивъ, только возобновляетъ отказъ на требование всеобщей конференции. Къ тому же всякое тъснъйшее сближение России съ Австрией и Пруссіей (которое непременно было бы результатомъ меры, предложенной Россіей) противно видамъ Англіи и Франціи, слъдовательно такое поясненіе нисколько не изміняеть діла. Наконецъ, о конференціи съ Австріей и Пруссіей и говорить нечего — послъ положительнаго и громкаго протеста Австріи, телеграфированнаго, распубликованнаго, разосланнаго въ депешахъ Австрійскимъ министромъ иностранныхъ дълъ. Признаемся, мы чрезвычайно опасались, чтобы Австрія дъйствительно не вздумала согласиться на предложение Россіи, сдъланное впрочемъ, какъ мы полагаемъ, съ намъреніемъ только выяснить отношенія Австріи къ ділу и къ Западнымъ кабинетамъ, и отчасти смутить сердечное согласіе сихъ трехъ правительствъ; поэтому мы прочли съ истинною радостью ръшительный -- можеть быть слишкомъ опрометчивый - отказъ Австріи на предложеніе князя Горчакова. Этимъ протестомъ Австрія сама запираеть себ' единственный почетный для нея выходъ изъ того положенія, въ которое она ввязалась; сама, по поговоркъ, сжигаетъ свои корабли и отръзываетъ у себя путь къ отступленію. Судьба очевидно не допустила насъ вновь стать блюстителями благочинія въ Германіи и стражами интересовъ Австрійскихъ — обязанности, возлагавшіяся на насъ покойнымъ священнымъ союзомъ!---Скажемъ мимоходомъ, что Австрія, страдающая хроническимъ грфхомъ недобросовфстности, своею торопливостью въ протесть только сама пуще обличила, гдь у нея больное мъсто,

какой гръхъ за нею водится! Хорошо зная, какъ мало ей довъряютъ, она съ горячностью, нъсколько комическою, выходящею изъ дипломатическихъ приличій, поспъшила заявить Западнымъ державамъ, чуть не съ божбой и клятвой, чтобъ опъ не изволили безпокоиться и сомнъваться, что она поступаетъ на сей разъ по чести, ни за что не обманетъ, и что это все только напраслина на нее со стороны Россіи...

Какъ бы то ни было, но кажется дипломатическій союзъ между тремя державами все еще не окрыть до степени сова военнаго. По крайней мъръ въ немедленный приступъ въ военнымъ действіямъ еще не верять въ Европе, сколько можно судить по отвыву иностранных журналовъ, а вивсто войны — выдвигаются ими другія комбинаціи, по мнтнію ихъ, равносильныя войнъ. Эти комбинаціи слъдующія: или дипломатически уединить, разобщить Россію, т. е. разорвать съ нею дипломатическія сношенія почти всей Европ'в, или же ограничиться одной блокадой береговъ и запереть Россіи всь сношенія моремь, а въ Австріи поставить обсерваціонний корпусъ. Но въ последнемъ случае Россія, конечно, не возобновить ошибки 1854 года, когда — изъ опасенія, чтобъ насъ не назвали зачинщиками войни — мы обязались было, запутавшись въ дипломатическіе переговоры, вести войну только оборонительную и отступили назадъ за Дунай и даже изъ Княжествъ!!.. Россія конечно не дозволить Австріи принять то же положеніе, въ которомъ последняя успыва надывать намъ столько зла во время Восточной войни, и въроятно выведетъ Австрію на чистую воду, винудитъ ее къ болъе прямому и открытому способу дъйствій: однимъ словомъ, на блокаду береговъ Франціею и Англіею — отвътить войной наступательной. Это действительно было бы, какъ уже было замъчено въ Русской журналистикъ, самымъ лучшимъ исходомъ изъ настоящаго натянутаго, томительнаго положенія. Въ войні съ Австріей и ея послідствіяхъ мы скорте найдемъ, можетъ быть, разртшение неразртшимому Польскому вопросу, чемь во всяких других соображеніях в и мърахъ. Но войну съ Австріей, по нашему убъжденію, ин можемъ вести — только водрузивъ Славянское знамя, знамя освобожденія Славянскихъ племенъ (въ томъ числѣ и Польскаго) изъ-подъ Нѣмецко-Австрійскаго гнета для возвращенія ихъ къ свободной и самобытной жизни... Впрочемъ эти мечты слишкомъ хороши, чтобы мы могли вёрить въ ихъ скорую несомнённую сбыточность. Можетъ быть Россія еще не созрёла для выполненія этого своего историческаго призванія; еще мы сами, можетъ быть, не окрёпли въ сознаніи своей Русской народности, еще въ насъ самихъ много Нёмца,— и слабы наши Русскія общественныя силы!.. Можетъ быть, настоящія событія положатъ только начало новой Славянской политикъ Россіи и помогутъ хоть въ нёкоторой степени освободить ея путь, загроможденный Нёмецкимъ преданіями новъйшаго періода нашей исторіи.

Что касается до уединенія, или дипломатическаго изолированія Россіи (isolement), которымъ грозять намъ Западные публицисты, то есть до перерыва полныхъ дипломатическихъ сношеній безъ всякаго объявленія войны, то прежде всего трудно повърить, чтобы Французское правительство ограничилось однимъ отозваніемъ своего посланника и замъною его какимъ-нибудь повъреннымъ въ дълахъ, не сдълавъ ничего болъе существеннаго въ пользу Польши. Поляки ожидають действительной помощи оть Европы, а не одногоохлажденія дипломатическихъ ея отношеній къ Россіи. Если же Западныя державы будуть помогать Польшв явно и открыто, но не оффиціально, въ родъ того, какъ оказывала Англія помощь экспедиціи Гарибальди въ Сицилію и въ Неаполь, — то такое вспомоществование Полякамъ, по географическому положенію Польши, невозможно безъ положительнаго, прямаго согласія и участія Пруссіи и Австріи, или хоть одной Австріи. Но, не говоря уже о томъ, что едвали Австрія найдеть для себя выгоднымь обратить Галицію въ такое депо горючихъ веществъ и сделать изъ нея поприще для революціонныхъ Польскихъ элементовъ, — подобное положеніе, ею принятое, могло бы служить для Россіи совершенно законнымъ поводомъ къ объявленію ей войны. — Впрочемъ во всякомъ случав то уединеніе, въ которое надъются, можетъ быть, поставить Россію Европейскіе кабинеты, ей не только не страшно, но, съ нашей точки зрвнія, совершенно выгодно. Мы слишкомъ долго волочились по слъдамъ Европы, слишкомъ сильно дорожили ея общественнымъ мн вніемъ, слишкомъ многимъ своимъ жертвовали въ угоду

Романо-Германскому міру, — своимъ истиннымъ историческимъ призваніемъ, своими естественными и законными симпатіями, любовью и уваженіемъ своихъ братьевъ! Утративъ союзниковъ въ Романо-Германскомъ мірѣ, ми укрѣпимся въ союзѣ съ самими собой, мы поищемъ опоры и найдемъ дъйствительную и въ то же время живительную опору въ себъ самихь, въ Русскомъ народъ и во всъхъ угнетенныхъ Славянских племенахъ. Если бы иностранные государственные люде были дальновиднее и способны были понимать Россію (которую нельзя понять Европейцу однимъ обиходнымъ, рутиннымъ, Европейскимъ пониманіемъ), они бы должны были напротивъ избътать всего, что могло бы разъединить съ ниин Россію, всего, что могло бы освободить ее изъ-подъ власти Европейскаго авторитета и возвратить ее къ ея собственному очагу, къ источнику ея крепости и силы. Европейцы до сихъ поръ не уразумбли (но намъ-то, кажется, давно бы пора это уразумъть), что узы политической дружби, связывавшей насъ съ ними, часто были дъйствительными увани въ буквальномъ смыслё слова, спутывавшими всё наши движенія, задерживавшими правильное кровообращеніе нашего собственнаго организма. Такъ на Венскомъ конгрессв, изъ дружбы къ Австріи, Русское, всемогущее тогда, правительство отказало въ просьбъ депутаціи Сербской, ходатайствовавшей о признаніи пезависимости Сербовъ отъ Турокъ; такъ оно же заставило Черногорцевъ уступить Австрійцамъ Бокко-ди-Каттаро-пристань на Адріатическомъ морф, добытую ими оружіемъ у Французовъ, — пристань, безъ которой невозможно и существовать этому бъдному народу и которая держить ихъ въ постоянной зависимости отъ Австріи. Такъ въ 1849 году мы ценою своей Русской крови спасли Австрію и помогли ей поработить Венгерцевъ. Такъ цёлые десятки лътъ сношенія съ Западными Славянами вмънялись Русскимъ чуть не въ преступленіе и по доносамъ Австрім подвергали ихъ преследованіямь; такъ, пренебрегая развитіемъ народныхъ органическихъ силъ Россіи, - всемъ темъ, Pero

> не пойметь и не замѣтить Чуждый взоръ иноплеменный,— Что блестить и ярко свѣтить Въ красотъ ея смиренной,

мы изъ всёхъ силъ гонялись за красотою Нёмецкой, и не духовно-Нёмецкой только, а преимущественно Нёмецко-го-сударственной. Но мы никогда бы и не кончили, еслибъ вздумали перечислять всё незаконнорожденные плоды нашей податливости, нашей грёховной связи съ Западомъ. Однимъ словомъ — всякій раздоръ съ Европой, военный, дипломатическій, общественный, можетъ обратиться намъ въпользу и не страшенъ намъ, если только возвысится въ Россіи значеніе Русской земли, Русскаго народа, — а это единое, что намъ есть на потребу....

## Обязанности общества въ Польскомъ вопросъ.

И тутъ-то раскрывается поле для деятельности общественной, преимущественно предъ дъятельностью правительственной. Мы должны сознать по совъсти, что правительство дълаеть свое дело вообще добросовестне, чемь общество. Оно даже дълаетъ больше, чъмъ нужно, вызываемое къ тому бездъйствіемъ общества. Мы, наконецъ, не въ правъ требовать отъ него, чтобъ оно въ знаніи Россіи и разуменіи ся интересовъ, особенно духовныхъ, стояло выше уровня знанія к пониманія общественнаго. Можемъ ли мы, напримъръ, ставить въвину правительству его прежнее отчуждение отъ Славянскаго міра, когда лътъ 5 тому назадъ въ нашемъ обществъ, въ нашей литературъ, преимущественно Петербургской, всякое сочувствіе къ Славянамъ подвергало сочувствующихъ ожесточенной брани, насм'вшкамъ и даже нелитературнаго свойства преследованіямь? Можемь ли мы удивляться, что Западно-Русскій край ополячился подъ нашимъ владычествомъ сильнее, чемъ подъ владычествомъ Польши, когда общество наше само, до последняго времени, не ведало границъ Польши, когда для него и теперь знакомство съ Бълоруссіей что-то въ роде Колумбова открытія Новаго света; когда въ систему воспитанія нашихъ дітей входить знаніе всіхь судебъ какого-нибудь Нфмецкаго Пфальца, а знаніе исторін Польши, Малороссіи, Литвы составляеть до сихъ подъ счастливое, редкое исключение. Конечно, правительство въ этомъ не виновато, что Русскія дети не знають исторіи Польши

или Литвы, и что Русскіе учителя довольствуются одними Нѣмецкими учебниками, пренебрегая изученіемъ того, о чемъ эти учебники не говорятъ или говорятъ мало, и что изучить можно было бы лучше и легче всего въ самой Россіи.

Когда, благодаря ныньшнимъ событіямъ, Западный и Юго-Западный край Россіи обратиль на себя наконець ся вниманіе, когда каждый день каждый № каждой газеты приносеть намъ объ этомъ забытомъ крав новыя сведенія, -- тогда открылось и съ каждымъ днемъ открывается болье-какъ велика вина Русскаго общества предъ Украинскимъ-Заднъпровскимъ и Бълорусскимъ народомъ. Мы разумъемъ-общество Русское въ самой Россіи и общество мистное, преимущественно въ Юго-Западной Россіи, какъ въ крав болве известномъ, поставленномъ въ более счастливыя условія, чемъ Быоруссія. Кіевская, Волынская, Подольская губерніи, населенныя не забитымъ, бъднымъ племенемъ Бълорусскимъ, а энергическимъ, богатымъ историческими преданіями славы, племенемъ Малорусскимъ и отчасти Червоно-Русскимъ, представляютъ разительный примъръ безжизненности Русскихъ общественных элементовъ рядомъ съ живучестью простонародной стихіи. Вообще, всматриваясь пристальные въ наше общество, невольно припоминаешь слова, которыя народная пословица влагаеть въ уста женъ про мужа: «завалюсь за него, не боюсь никого»... Точно такъ думало и поступало Русское общество, опираясь на правительственную власть, считая себя достаточно обезпеченнымъ, избавленнымъ безпокойнаго труда мысли, отъ дъятельности чувства. предоставляло решеніе всехъ споровъ-силь, развитіе местной Русской народности—силь, отражение вредныхъ духовнихъ вліяній — силь, опроверженіе лжи — силь, и само почти вичего не дълало, не работало ни мыслью, ни сердцемъ, или по крайней мфрф очень не много сдфлало. Почти четверть стольтія существуєть въ Кієвь университеть: правительство исполнило свое дело, создало его: что же совершилъ университеть для возрожденія, утвержденія и укрупленія Русской народности въ томъ краф? Университетъ! какое могущественное орудіе духовныхъ вліяній! Кром'в археологическихъ трудовъ коммиссін, подъ предсъдательствомъ г. Юзефовича, при главномъ содъйствіи профессора Иванишева,

намъ почти неизвъстны другіе какіе-либо ученые труды, способные просвътить Русское общественное согнание въ отношеніи къ Юго-Западному краю. Фауна, флора, звіри и растенія тіхъ странь тщательно описаны ученымь профессоромъ Нфицемъ, но люди, кажется, не были удостоены никакого учепаго вниманія; по крайней мірь, Кіевскій университеть не пролиль, кажется, особеннаго этнографическаго свъта на эти драгоцънныя для Россіи области. Впрочемъ, можетъ быть мы и ошибаемся, и рады были бы ошибиться на счеть дъятельности Кіевскаго университета. Мы будемъ ожидать отъ Кіевлянъ разъясненія нашихъ недоуміній, но до того времени будемъ стоять на одномъ: что постоянный призывъ внѣшней силы, который доходить къ намъ изъ Заднепровской Украйны, служить намь признакомь духовной и нравственной безжизненности Русскаго Украинскаго общества, -- безжизненности, воспитываемой въ свою очередь преизбыткомъ внёшней силы, дёлающей будто бы излишнею общественную и личную деятельность.

Впрочемъ нельзя также не заметить, что если правительство съ особенною энергіею обратилось теперь къ Бѣлоруссіи, то не меньшаго вниманія правительства заслуживаетъ теперь и положение Волыни, Подоліи, Кіевской губерніп. Непонятно, почему Польскій дворянинь, содъйствующій Польскому мятежу на Волыни, пользуется привилегированнымъ положеніемъ въ сравненіи съ таковымъ же дворяниномъ, живущимъ за чертою напр. Владиміра-Волынскаго увзда, въ увадь Брестъ-Литовскомъ Гродненской губерніи? почему имънія мятежниковъ секвеструются въ Бълоруссіи и свободны отъ секвестра въ Юго-Западномъ краф?... Но независимо отъ этихъ распоряженій правительства, -- ничто, кажется, не должно бы мъшать усиленной дъятельности Русскаго общества къ возбужденію и оживленію Русскаго народнаго элементавъ отношеніи духовномъ. Польская пропаганда продолжается въ томъ крат по прежнему и съ прежнею силой; господство Польской стихіи по прежнему подавляеть развитіе Русской народности, — а отпора этому господству нътъ ни со стороны правительства, ни со стороны общества (кромъ немногихъ голосовъ въ Кіевѣ): только и данъ ей вещественный отпоръ Малорусскимъ простонародьемъ, да и то, какъ

было разсказано въ нашей газетъ, одинъ изъ главныхъ дъятелей крестьянскаго отпора, волостной старшина Щербина ситненъ мировымъ посредникомъ (втроятно Полякомъ) именно за превышение власти, т. е. за прогнание Поляковъ (см. № 27 «Дня»). Къ тому же, между духовенствомъ и въдомствоиъ народнаго просвъщенія существуеть тамъ печальный антагонизмъ, только задерживающій ходъ народнаго образованія и обращаемый Поляками въ свою выгоду. Трудно судить издали о дъйствіяхъ духовенства, но нельзя не взять во вниманіе его законных опасеній — упустить изъ своихъ рукъ народное образование въ виду лже-патріотовъ, лже-любителей Украинской народности, хлопомановъ и всевозможнихъ Польскихъ и іезуитскихъ интригъ, которымъ, безъ въдона для самихъ себя и изъ побужденій отвлеченно - либеральныхъ, помогаютъ иногда и Русскіе. Такъ въ одной книжкв, изданной недавно Министерствомъ народнаго просвъщенія и написанной очевидно съ искреннею благонам френностью («Школы на Волыни и Подоліи,» 1863 г. С.-Пб.) излагается такого рода взглядъ, который, въ практическомъ примъненіи, послужилъ бы только на пользу полонизму и натинству. Авторъ, вопреки жизненнымъ и историческимъ фактамъ, предлагаетъ ограничить участіе религіи въ народномъ образованіи — самыми тесными пределами, удержавъ ее на степени «личнаго субъективнаго чувства», отнявъ у нея (какъ будто это можно!) всякое значеніе общественнаго и просвътительнаго начала; однимъ словомъ, устроить такъ, чтобъ школа постщалась одинаково и Полякомъ и Русскимъ и Евреемъ... Авторъ очевидно не понимаеть, что католическая пропаганда въ этихъ бывшихъ Польскихъ областяхъ есть пропаганда политическая, что какъ латинство тамъ нераздёльно съ Польскою народностью, такъ и Русская народность держится тамъ только православіемъ, — что если последнее, стараніями автора и ему подобныхъ, и могло бы быть стъсвено въ своихъ проявленіяхъ и лишено своего общественнаго значенія, то черезъ то уничтожился бы всякій отпоръ **чатинству** (слёдовательно и ополяченію), — латинству, котораго авторъ никакъ уже не удержить на степени субъективнаго чувства!.. Подобнаго рода воззрѣній нельзя, конечно, не опасаться не только православному духовенству, но и всему православному народу.

Одинъ изъ сотрудниковъ «Дня» принялъ на себя, по просъбъ Редакціи, порученіе посттить Юго-Западныя губерніи и доставить намъ объ нихъ подробныя сведенія, -- которыхъ мы никакъ не могли добиться отъ лѣнивыхъ на корреспонденцію мъстныхъ жителей края. Но и не выжидая этихъ свъденій, мы считаемъ вполне своевременнымъ высказать наше мнъніе, что необходимо было бы учредить и въ Кіевъ такое же братство, какое учреждается въ Вильнъ. Просимъ нашихъ Кіевскихъ пріятелей обсудить эту мысль. Такое братство, составленное изъ свътскихъ и духовныхъ, должно было бы сосредоточить въ себъ всю общественную дъятельность въ борьбъ съ Польской стихіей края, помимо и не смъшиваясь съ дъятельностью правительственною; оно въдало бы и поддерживало бы частныя и приходскія (не казенныя министерскія) школы; оно въ связи съ Виленскимъ братствомъ и центральнымъ или срединнымъ братствомъ въ Москвъ (въ учрежденіи котораго мы, вмѣстѣ съ другими, принимаемъ самое живое участіе), могущественнымъ образомъ послужило бы къ развитію Русской народности и Русской общественности въ Русскихъ — значительно ополяченныхъ и окатоличенныхъ областяхъ. Будемъ ждать отзыва.

Изъ статей областнаго отдъла прошлаго и настоящаго № № читатели увидять также, какъ глубоко въблась полонизація въ Бълорусскомъ краъ, и полонизація такого свойства, противъ которой безсильны и недостаточны самыя энергическія дъйствія правительства. Мы разумьемь, напримьрь, употребленіе православными Польскихъ молитвенниковъ (за неимъніемъ Русскихъ), преобладаніе Польскаго языка въ Русскихъ духовныхъ заведеніяхъ и въ семействахъ Русскихъ священниковъ (а духовенство представляеть въ томъ крав единственный Русскій містный общественный элементь); наконецъ то, что Русскія женщины говорять тамъ почти исключительно по Польски... Познакомившись съ этими обстоятельствами, читатели безъ сомнёнія присоединятся мысленно къ нашему голосу, выраженному въ одной изъ статей нын вшняго № и обращенному преимущественно къ Бълорусскому духовенству.

Мы должны служить Россіи не головами только, а и головою.

## Москва, 3-го августа 1863 г.

Дѣло, кажется, пошло въ оттяжку. Западныя державы, очевидно, не спълись между собою, --- а можетъ быть и спълись въ томъ, что въ настоящую пору имъ всего выгоднъе отступить съ невыгодно-занятой ими, съ самаго начала, позиціи, - и занять позицію иную, болве удобную и безопасную, - выждать болье благопріятное время, когда онь успьють между собою во всемъ согласиться и сторговаться. Ноты, посланныя въ Петербургъ, какъ слышно, не только не грозатъ войною, но видимо стараются удержать вопросъ въ предвлахь дипломатической полемики. Такъ, по крайней мфрф, приходится заключать по свфдфніямъ, сообщаемымъ газетами, а еще болве потому, что ноты-не коллективныя, не тождественныя по формъ, а отдъльныя, отъ каждой державы порознь. Депеша лорда Непира, ув'вдомлавшая, что князь Горчаковъ соглашается признать шесть пунктовъ за основание переговоровъ, облегчила для Западныхъ державъ «почетную ретираду» — изъ того неловкаго угрожающаго положенія, въ которое он'в были поставлены своими собственными отвергнутыми требованіями. Начнутся вновь дипломатическіе переговоры, а между тімь наступить осень, и война, по крайней мірь съ моря, сділается невозможною...

Но тутъ-то и необходима самая строгая бдительность. Мы, Русскіе, вообще, вопреки составленному о насъ въ Европъ инвнію, не отличаемся Нъмецкою добродътелью—Ausdauer, т. е. выдержкой, настойчивою послъдовательностью въ сво-ихъ дъйствіяхъ. Владъя громадною способностью долготернынія и отпора тамъ, гдъ натискъ представляется крупнымъ, грубымъ, несомнъннымъ фактомъ, мы тъмъ легче поддаемся тому же натиску—въ видъ хитро и не очень замътно для нашего добродушія разставленныхъ сътей, подъ личиной дружественной просьбы или какого бы ни было соблазна... Нравственное напряженіе въ общественномъ интересъ, подъемъ всъхъ силь духовныхъ, бодрость и дъятельность — все это для нашего общества дъло не совсъмъ - то привычное.

Конечно война, опасность извив грозящая государству, жестокое оскорбленіе нанесенное народной и государственной чести, — такія явленія, конечно, выдвигая общество изъ его обычной жизненной вязкой колеи, могутъ продержать его въ подобномъ неестественно - напряженномъ состояніи довольно долго, но затъмъ неръдко слъдуетъ утомленіе, или по крайней мъръ, ослабление бдительности, распущенность вниманія, --особенно же если, въ близкой перспективъ, войны не предвидится, а оскорбленное патріотическое чувство уже получило нъкоторое удовлетвореніе. Однимъ словомъ, нашъ патріотизмъ проявляется съ особенною силою въ виду внішней, явной, осязательной общей бъды, въ родъ войны, — и почиваеть, большею частію, самымь безмятежнымь сномь, или върнъе не почиваетъ, а оставляется, складывается кудато прочь, какъ ненужное оружіе-во время мира. А между тъмъ миръ представляетъ вообще едвали не болъе опасностей для нашей чести, выгоды и достоиства, нежели самая война-потому именно, какъ мы уже однажды выразились, что мы охотнъе служимъ головами, нежели головою; потому что интересы Россіи, сосредоточенные въ интересъ войны, проще, односложнъе интересовъ и задачъ мирнаго времени и легче ограждаются возбужденнымъ вниманіемъ общества; потому наконецъ, что самое участіе общества въ дъль государственномъ и земскомъ пріемлется охотнъе и допускается шире во время военной опасности, когда живе чувствуется необходимость въ нравственныхъ силахъ патріотизма, — нежели во время мира, когда можно пробавляться установленнымъ ходомъ дёлъ и узаконеннымъ порядкомъ, безъ излишней любви къ отечеству. Все это, — патріотизмъ, общественное участіе и вниманіе, - существуеть у нась для больших оказій, когда вопрось принимаеть крупные, видные разміры, гремить громомъ. облекается плотью, такъ что и слепой можеть его ощупать, и глухой не можеть его не услышать.

Можетъ быть и въ Польскомъ дёлё Европейскіе кабинеты, встрётивъ такой неожиданный отпоръ со стороны Россіи и убёдившись, что струны слишкомъ туго натянуты, что играть долёе на нихъ нельзя—иначе онё лопнутъ,—сочли нужнымъ ослабить нёсколько струны, чтобы разыграть на нихъ ту же піэсу, но тономъ ниже. Событія покажутъ, въ какой степени

тонокъ нашъ слухъ, но такъ какъ цѣлью вмѣшательства Западныхъ державъ въ дѣло Польши было вовсе не умиреніе, не возстановленіе порядка въ Польшѣ, а обезсиленіе Россіи и отвлеченіе ея отъ дѣлъ Востока,—то очевидно, что даже и трезъ принятіе Россіею внаменитыхъ шести пунктовъ, цѣль эта нисколько не достигается: поэтому-то онѣ и станутъ достигать ее другимъ путемъ, другими средствами, или въ другую болѣе благопріятную пору.

Действительно Польскій вопрось оказывается не совсемь удобнымъ для достиженія этой цёли. Европа не знаетъ, чего именно хотъть для Польши; Поляки хотять невозможнаго; Россія знаеть, что ей следуеть не хотеть вь этомъ делеи она дъйствительно не хочетъ — ни вооруженнаго иностранваго вившательства, ни присоединенія Западнаго и Югозападнаго края Россіи къ Польшв. Но за твиъ Польскій вопросъ остается и для насъ темъ же вопросомъ, на который у насъ самихъ нетъ въ запасе готоваго ответа. Очень можеть быть, что къ зимъ возстание стихнетъ, что многие повстанцы возвратятся домой и принесуть раскаяніе; что чи-И будутъ извинены въ нарушеніи ими вовники извинятся своихъ обязанностей — терроромъ Національнаго Комитета; что, повидимому, водворится въ Польшъ вновь спокойствіе и благоденствіе, и что правительство, вфрное своимъ обфщаніямъ, будеть съ похвальною честностью приводить въ исполненіе систему администраціи, принятую имъ еще до начала матежа. Но Польскій вопросъ отъ того ни мало не подвинется въ своемъ разръшении, и готовъ будетъ разыграться снова-весною, или при первомъ удобномъ случав: ошибки, допущенныя такъ-называемымъ Національнымъ Правленіемъ, послужать для Поляковъ добрымъ урокомъ, а практика нынышнаго возстанія образуеть имь опытныхь дізтелей; что же касается обманутыхъ Польскихъ надеждъ на Европу, то Аля последней ничего не значить воспламенить ихъ снова, если она признаетъ это для себя нужнымъ, особенно же въ случать войны съ Россіею, которая можеть вспыхнуть не нынче, такъ завтра, не изъ-за Польши, такъ изъ-за Турціи... Наконецъ, безъ кореннаго разръшенія Польскаго вопроса, трудно будеть Россіи достигнуть и очищенія Западной и Югозападной Руси отъ преобладанія въ ней Польскаго общественнаго элемента. Г. Кояловичъ, въ одной изъ своихъ статей, ванваеть къ Полякамъ, живущимъ въ Бълоруссіи, чтобъ они оставили ее и уходили бы въ свою Польшу. Почти то же самое выражение употреблено и нами въ послании къ Бълорусскому духовенству; почти то же желаніе невольно возникаеть во всякомъ Русскомъ, посътившемъ Западный и Югозападный край Россіи. Признавая права Русской народности въ томъ крав и совершенную трудность, почти невозможность для Поляка обруситься; въ то же время признавая и права Польской народности въ ея законныхъ предълахъ, мы естественно приходимъ къ выводу, что полная свобода развитія Русской народности въ томъ крат, у себя дома, возможна только при таковыхъ же условіяхъ развитія Польской народности — у нея дома, въ Польшъ. «Пусть ихъ убираются въ свою Польшу», сказали мы про Поляковъ Бѣлоруссамъ; «мы съ вами помиримся, когда разойдемся», говоритъ г. Кояловичъ... Но для осуществленія этого законнаго желанія необходимо, чтобъ было куда идти, чтобъ была такая Польша, которая могла бы оттянуть къ себъ тотъ Польскій элементъ, который на чуждомъ ему Русскомъ организмъ дъйствуеть какъ чужеядный нарость и разливаеть тайную отраву по всему тълу.

Россія, смирившая мятежъ и давшая отпоръ Западному вмѣшательству, устоявшая противъ угрозъ соединенной Европы, будеть имъть полную возможность, не роняя своего достоинства, сама по собственному побужденію, а не по совъту и ходатайству Западныхъ державъ, пріискать разрешеніе Польскому вопросу несравненно болве либеральное, чвить то, которое могутъ рекомендовать Европейскіе кабинеты. Ключи къ разръшенію Польскаго вопроса ни у кого другаго, какъ у Россіи. Нътъ никакого сомнънія, что всъ предшествовавшіе и пробованные способы устройства Польши не могуть привести къ желанной цёли: напротивъ опыть доказаль всю ихъ несостоятельность и даже положительный вредъ для Россіи. По нашему мнѣнію, необходимо было бы совершенно отречься отъ прежнихъ преданій нашей внёшней политики, и «спроситься себя самой и Польши». А для этого слъдуетъ только возобновить въ своей памяти и въ жизни-преданія нашей собственной исторіи, и дать большій просторъ Русской мысли и Русскому слову (котораго впрочемъ мы и ожидаемъ). Это последнее обстоятельство мы считаемъ для насъ не мене важнымъ, какъ и отстранение Западной «интервенців» въ дела Польши, и твердо убеждены, что безъ него не разрешить намъ отныне никакого вопроса, ни внешняго, ни общественнаго внутренняго. И это не потому, чтобъ следовало ожидать отъ литературы или журналистики непременно полезныхъ указаний или советовъ, а потому, что законный просторъ, предоставленный и упроченный мысли и слову, будеть служить самымъ лучшимъ ручательствомъ въ благотворномъ изменени той системы, которой первая поруха учинена великимъ актомъ 19 февраля 1861 года.

Внязь Горчаковъ въ депешъ своей къ барону Будбергу (напечатанной нами ниже) указываеть на Русское общественное инвніе и противопоставляеть его общественному мивнію Франців, на которое такъ показисто ссылается Французскій министръ ше остранных в дель. Мы душевно рады, что «Русское общественное мижніе и Русское народное чувство» удостоены навонецъ такого упоминанія. Честь, конечно, заслуженная, и твиъ болбе для насъ чувствительная, что она намъ — дбло новое. Наше общество даже съ нъкоторымъ удивленіемъ и какою-то гордостью поздравляеть себя съ темъ, что и у насъ наконецъ есть свое «общественное мивніе»... Европа, безъ сомнівнія, также не привыкла къ подобной ссылкі въ депешахъ Русскаго министерства иностранныхъ дёлъ; можетъ быть, впрочемъ, она и не повърить такому оффиціальному завъренію, если, кромъ этого завъренія, Русское общественное мивніе не представить положительных доказательствь, что оно дъйствительно живетъ, существуетъ, и не только при сей върной патріотической оказіи, но и вообще — не . встрвчаетъ препятствій въ свободномъ своемъ выраженіи...

Лошь сдълалась органических отправленіемъ польской натуры.

Москва, 10-го августа 1863 г.

Мы пересмотръли недавно множество брошюръ и всякихъ сочиненій по Польскому вопросу, изданныхъ Поляками за границею, и убъдились, что всъ они представляютъ одинъ

только интересъ — патологическій. Бользни (мы разумьемъ нравственныя) постигають не однѣ только отдѣльныя человъческія личности, но и цълыя общества. Можеть быть патологія или ученіе о бользняхь-какь отдыльнаго человьческаго, такъ и цълаго народнаго организма. Было бы чрезвычайно любопытно пересмотръть съ этой точки врънія исторію человъческаго общества вообще; но что касается до Польши, то для многихъ явленій Польской общественной жизни только эта точка зрвнія и способна представить какое-либо возможное объяснение — и даже оправдание. Къ такимъ явленіямъ относится, напримъръ, ложь, до того насытившая собою весь организмъ современнаго Польскаго общества, что она перестала быть дъйствіемъ сознательной воли, а сдълалась естественнымъ, совершенно искреннимъ, ограническимъ отправленіемъ Польской натуры (мы говоримъ не о простомъ Польскомъ народъ, а о Польскомъ обществъ). Всматриваясь же пристальные во многія явленія этой лжи, вы увидите, что это просто галлюцинація или морокъ по Русски. Чёмъ, какъ не галлюцинаціей объяснить, напримірь, увіренія Владислава Мицкевича, сына знаменитаго поэта; которыя мы находимъ въ книгъ, изданной имъ въ началъ весны нынъшняго года, въ Парижф, подъ заглавіемъ: Польша и ея южныя провинціи (La Pologne et ses provinces méridionales, manuscrit d'un Ukrainien, publié avec préface par Ladislas Mickiewicz)? Въ предисловіи къ манускрипту какого-то Украинца-Поляка, Владиславъ Мицкевичъ разсказываетъ, что онъ самъ въ 1861 году вздилъ изъ Одессы въ Кіевъ, изъ Кіева въ Житомиръ, изъ Житомира въ Вильно и убъдился, что Русскаго въ этихъ странахъ только армія и полиція, что хотя крестьянинъ тамъ и сохраняетъ свой мъстный говоръ, но что одинъ видъ Польскаго повстанца, какъ электрической искрой, воспламенить его душу, и онь бросится на Русскія полчища!!! Все предисловіе написано съ такою силою убъжденія, съ такою наивною искренностью, что нельзя и подозръвать преднамъреннаго искаженія истины, а слъдуеть предположить какое-то разстройство органовъ зрѣнія, слуха, какое-то повреждение умственныхъ и душевныхъ способностей. Это, пожалуй, даже и хуже чёмъ умышленная ложь, хуже въ томъ смыслъ, что ложь можеть быть и оставлена, какъ

скоро не достигаетъ цъли и не приноситъ выгодъ, --- а отъ подобныхъ бользней излычиваются съ трудомъ: выроятно, не одно современное, но и несколько поколеній сряду пройдуть неисцелимо больныя, прежде чемъ возвратится здоровье Польскому обществу!.. Мицкевичъ издаль эту книгу еще до пояменія повстанцевъ въ Заднопровской Украйно, но нельзя и думать, чтобы неудача или, вёрнёе сказать, совершенное посрамление Польской попытки произвести возстание и быстрая расправа съ Польскими шайками Украинскихъ крестеянь, вразумили Мицкевича и вообще Поляковъ. Еслибъ они вразумились, такъ и не зачинали бы вновь такихъ попытокъ, которыя способны только раздражить до зверства простой народъ, повредить успъху ихъ собственнаго дъла въ Польшъ, погубить столько молодыхъ Польскихъ силъ, подорвать окончательно значеніе «Польщизны» въ Юго-Западномъ Русскомъ грав. Они непременно найдуть какое-нибудь нелепое объменене крестьянскому отпору, и имъ, какъ и Мицкевичу, будеть снова мерещиться Польша въ исконной Руси! Съ кашиз наивнымъ умиленіемъ говоритъ, напримъръ, Мицкевить о Кіев'в въ 1861 году, какъ о какомъ-то родномъ Польском городь! «Исторія, восклицаеть онь, національный духь, стремленія (le génie national, les aspirations), все связываетъ Кіевъ съ Польшей. Я останавливался въ Кіевъ предъ воротами, объ золотыя двери которыхъ Польскій король Болеславъ Храбрый зазубриль свою саблю въ 1018 г.: она взошель въ Кіевь, какъ Генрихъ IV въ Парижъ»!.. Съ какимъ простодушіемъ описываетъ Мицкевичъ, и описываетъ очень поэтически, зимнее путешествіе по Украйнъ, когда ямщикъ Малороссъ «затянетъ свою думу...» Дума? Но о чемъ же поють эти песни, которыя называются думами? Эти думы им думки ничего другаго и не воспъвають, какъ только казацкіе подвиги противъ «Ляхивъ», подвиги борьбы, да кончину казацкихъ героевъ, изжаренныхъ, колесованныхъ и другими разнообразными способами замученныхъ Поляками, сохранившими и до нашихъ временъ особенный талантъ и охоту къ затыйливости мученій!...

Но не одна ложь. какъ галлюцинація, является симптомомъ психическаго недуга Польскаго общества. Мессіанизмъ или Товіанизмъ, возвѣщенный Товіанскимъ и такъ красноръчиво проповъданный Мицкевичемъ-отцомъ, не есть одно только поэтическое воплощеніе Польши въ образъ народа-Мессіи, пострадавшаго и распятаго за гръхи народовъ, объ одеждъ котораго другіе народы метали жребій и который имъетъ воскреснуть для спасенія и соціальнаго благополучія человъчества; онъ не есть только лирическое изліяніе скорбной души Польскаго патріота, но цълое мистическое ученіе, имъющее своихъ вдохновенныхъ, необыкновенно талантливыхъ пророковъ и послъдователей. Разумъется, — этотъ недугъ мистицизма, требующій все же высокаго душевнаго строя, почтеннъе и доброкачественнъе недуга лжи, котя бы и искренней, — но кажется, впрочемъ, что въ послъднее время опъ уже слабъетъ, уступая мъсто грубому, плотяному католическому фанатизму.

Но кромъ лжи искренней, лжи какъ бользни, большинство Поляковъ лжетъ умышленно и сознательно, руководствуясь іезунтскимъ правиломъ, что высокая цёль оправдываетъ и низкія средства. Доказательства этому встрічаемь не вь одной Польской Краковской газеть «Чась», которой и въ Европъ никто уже не въритъ, но едвали не въ каждомъ современномъ произведеніи Польской литературы, а между прочимъ, и въ этой самой книгъ, изданной Владиславомъ Мицкевичемъ. Напечатанная имъ «рукопись Украинца» оказалась вся направленною противъ «либеральныхъ» Русскихъ воззрвній на Польскій вопрось, и преимущественно противъ нашей газеты. Статьи г. Елагина, пом'ященныя въ прошлогоднемъ «Днв», въ особенности сильно раздражили неизвъстнаго намъ автора-тъмъ, что при самомъ гуманномъ отношеніи къ Польш'в, при самомъ безпристрастномъ признанім правъ Польской народности и при желаніи независимости для нея въ ея естественныхъ предълахъ, г-нъ Елагинъ не соглашается однако признать Украйну Польшей! Все это еще понятно и, пожалуй, простительно, но что не простительно — такъ это фальшивыя ссылки. Напримъръ, авторъ манускрипта, напечатаннаго Мицкевичемъ, говоритъ на 81 стр.: «Кто бы повърилъ, что въ Россіи, этой странъ, которая... (слъдуетъ изчисленіе ея качествъ, которое мы выпускаемъ), есть Москвичи, утверждающіе следующее: «Мы, конечно, опередили Поляковъ на пути прогресса, и мы уже

догнали не одну страну на Западъ Европы, — кто знаетъ, не опередили ли мы ихъ даже въ нфкоторыхъ отношеніяхъ? Ми можемъ сказать про себя съ гордостью, что мы (Русскіе)— Стверные Французы («День»—Dzień—Мартъ 1862 г.)»... Авторъ съ запальчивостью возражаетъ, что Сфверными Францувами Европа называетъ только Шведовъ и Поляковъ! Наших читателямъ нътъ, разумъется, и надобности доказывать всю невозможность для «Дня» выразить подобное мивніе, во все же замътимъ, что въ мартъ прошлаго года ни въ одной стать о Съверных Французахъ не упоминается. Напротивъ, намъ случалось именно Поляковъ называть Спверными Французами, и вивств съ твиъ смвяться надъ этимъ титуломъ, которымъ они такъ гордятся, ставить имъ въ упрекъ такое жалкое притязаніе Славянской націи походить на Францувовъ. Впрочемъ, распространяться объ этомъ нътъ надобности; мы привели это какъ образчикъ Польской лжи и Польскаго воззрвнія на Западный край Россіи. Мы не встрвчали до сихъ поръ ни одного Поляка, мы не читали ни одного Польскаго автора—съ иныма возарвніемъ на нашу Волынь, Подолію, Кіевскую губернію, Бізлоруссію...

Все это нашимъ читателямъ необходимо имъть въ виду при чтеніи статьи г. Гильфердинга, помінцаемой ниже, а также при сужденіи объ адресь Виленскаго дворянства съ увъреніями въ преданности и съ признаніемъ, что они, дворане, составляють съ Россіей одно нераздельное целое. Мы совершенно согласны съ статьей г. Гильфердинга, полагающаго всю трудность Польскаго вопроса-въ Польскихъ притазаніяхъ на Русскія земли. Нашъ почтенный сотрудникътолько въ несомнънномъ возрождении, усилении и развитии Русской народности въ Западномъ крав Россіи (разумвя туть вообще и Югозападныя области), усматриваеть возможность для самой Польши — вразумиться, познать свои предълы и укротить свои требованія; онъ думаетъ, что до того времени не мыслимо никакое отделение отъ Россіи, викакая независимость коренной Польши. Мы находимъ, что это последнее мненіе требуеть некотораго развитія и поясненія. Едвали кто сильне насъ преданъ дълу возрожденія Русской народности въ Западномъ краб, и со всвыть твыть, мы не можемъ отъ себя скрыть всей труд-

ности и медленности этого дела — въ стране, где нетъ Русскаго общества. А общество, туземное, прирожденное общество, ни въ какомъ случав не можетъ быть замвнено обществомъ Русскихъ чиновниковъ, какъ бы благонамфренны они ни были; и если бы даже значительная часть Польскихъ поземельныхъ владеній была роздана въ собственность выходцамъ изъ Россіи, то и тогда потребовалось бы много времени, пока новосозданное Русское общество сдълалось бы туземнымъ, срослось бы органически съ ивстною почвою. Все это, конечно, возможно, но требуетъ долгой, органической работы. вполнъ благопріятныхъ условій, и отстраненія всякихъ помъхъ со стороны Польскаго общественнаго элемента, — помъхъ не военныхъ, а мирныхъ, несравненно болве опасныхъ. А между твмъ время не ждетъ и Польскій вопросъ настоятельно требуетъ разрѣшенія, и требуетъ его въ такой скорый срокъ, который, безъ сомнънія, короче срока-необходимаго для насажденія или развитія Русской общественной силы въ Западномъ крав! Всв же пробованные до сихъ поръ способы умиротворенія Польши г. Гильфердингъ самъ, какъ и справедливо, признаетъ несостоятельными. Если бы шестьдесять льть, прошедшихь со времени последняго Польскаго раздела, были употреблены въ томъ духв и смыслв, въ какомъ предполадается, можетъ быть, дъйствовать теперь; если бы это полустольтие было впереди, а не позади насъ, — то въ настоящую пору, въроятно, не было бы уже и мъста Польскимъ притязаніямъ или они были бы не такъ упорны. Но теперь едвали возможно надвяться на очищение Западныхъ областей Россіи отъ господства Польской общественной стихіи — безъ одновременнаго или по крайней мфрф скораго разрфшенія вопроса о самой коренной Польшь. Адресъ Виленскаго дворянства есть, конечно, блистательный результать не просто энергическихъ, но в умныхъ мфръ, принятыхъ генераломъ Муравьевымъ (направившимъ свои удары преимущественно на экономическіе интересы дворянства), — но послѣ всего, что было, этотъ адресь, въ глазахъ Русскаго человъка, свидътельствуетъ только о томъ, что Поляки убъдились, что ихъ дёло плохо, что имъ необходимо его поправить прежде, чемъ оно будетъ совстви и уже окончательно проиграно. Полякамъ нужно во

что бы то ни стало удержать свое общественное положение, свое Польское представительство Русскаго края, свое значеніе, какъ мъстной аристократіи, и они спъшатъ принесть свою повинную голову, которую, конечно, по пословицъ и нечь не свчеть. Мы отдаемь должную справедливость благоразумію дворянъ, подписавшихъ адресъ, и не только ихъ благоразумію, но и мужеству (если покушеніе на жизнь губернскаго предводителя Домейко не охладить усердія Виленскаго дворянства), но мы съ трудомъ въримъ, чтобы Поляки, даже и не мечтающіе о возстановленіи независимаго отъ Россіи Польскаго государства, смотрели на Литву, Волынь и Подолію иначе, чёмъ смотрить, напримёрь, маркизь Велепольскій, — самый, повидимому, умфреннейшій изъ Поляковъ, -- по мивнію котораго край этотъ Польскій. Ніть соинвнія, что не только Виленскіе, но и Рогачевскіе и Подольскіе дворяне уступять силі обстоятельствь, представять адресы совершенно противоръчащіе ихъ прежнимъ адресамъ, т. е. съ выраженіемъ полной покорности, — и, вследствіе того, въроятно удержатъ свое прежнее общественное и даже оффиціальное чиновное положеніе... Извъстно, что и теперь, при полномъ разгаръ Польскаго мятежа въ Царствъ, въ Югозападномъ крат большинство чиновниковъ, особенно нелкихъ (следовательно непосредственно соприкасающихся съ мъстнымъ населеніемъ), Польское: въ послѣднемъ № «Дня» иы даже напечатали письмо изъ Немирова, Подольской губерніи, которое разсказываеть, какъ обращаются тамъ съ Русскими крестьянами посредники Поляки. Кромъ того — Россія вся наводнена чиновниками Польскаго происхожденія, и мы отнюдь не считаемъ ихъ выродившимися Поляками...

Для полной безвредности Польскаго общественнаго элемента въ Россіи, необходимо—или его сбыть, или чтобъ онъ переродился; върнъе: то и другое вмъстъ. Но сбыть его тецерь некуда, а что касается до перерожденія, то, конечно, все однородное и способное къ сліянію съ Русской стихіей—переродится и сольется, но для этого необходимо было бы отдъленіе всего того, что существенно разноросно.

Не можемъ здёсь кстати не напомнить читателямъ—тёхъ словъ, которыя были сказаны въ «Днё», еще въ Марте месаце прошлаго года, о присутствии Польскаго элемента въ

Россіи. Мы увърены, что читатели не посътують на насъза эту выписку, потому что она какъ-разъ подходить къпредмету нашей бесъды и теперь публикою поймется, въроятно, несравненно лучше, чъмъ почти полтора года тому назадъ. Вотъ эти слова:

«Неужели эта завътная мысль каждаго Поляка, его самостоятельная Славянская отчизна не примирима съ нашимъ собственнымъ возрожденіемъ? Безъ задней мысли о самостоятельности Польскаго народнаго развитія, очевидно, не былобы такъ ожесточенно нападеніе Русскихъ писателей на завоеваніе Польской образованности въ Русскихъ краяхъ. Если Польшъ суждена въчная смерть, то присутствіе Польскаго общества въ краяхъ, въ которыхъ будетъ просвъщение чистонародное (Русское), могло бы внушить не ожесточеніе, а только состраданіе. Но въ томъ-то и дело, что смерти Польскаго народа не желаетъ пи одинъ Русскій, вникнувшій въ необходимыя последствія разложенія и гніенія каждаго народнаго тъла... ни одинъ мыслящій Славянинъ, испытавшій, что значить масса людей. которыхь принудили отречься от родины. Эти милліоны людей, лишенных отечества, эти милліоны отступниковъ, которыми грозиль намъ Мицкевичъ,--умственно развитые, правственно уничтоженные, --- угрожали бы цвлому Славянскому міру нравственным пролетаріатомъ и повели бы насъ къ такому Австрійскому прогрессу, который еще больше долженъ пугать и насъ и Поляковъ въ будущемъ, нежели память о какомъ бы то ни было неистовствъ прошлыхъ въковъ. Какого уваженія къ законнымъ правамъ ждать отъ людей, у которыхъ отняли самое законнъйшее изъ всъхъ? Взгляните на массы Чешскихъ и вообще Славянскихъ чиновниковъ и офицеровъ въ Венгріи, Галиціи и во всей Австрійской имперіи, и увидите, что это не мечта поэта, а зло существенное, современное и такое сильное, что требуетъ геройской борьбы для того, чтобы народы не были имъ задавлены совстмъ. Оно вездт распространяеть демагогическую заразу совстви особеннаго Австрійскаго качества; это зло прекратится только возрожденіемъ народной самостоятельности земель, составляющихъ Австрійскій гезамтфатерландъ. Отъ него убережется Россія п Польша—взаимнымъ укръпленіемъ обоюдной народной самостоятельности. Въ виду такой общей для насъ и Поляковъ опасности, можно бы, казалось, надѣяться на отреченіе отъ самолюбивыхъ и раздражающихъ воспоминаній, на отрезвленіе Русской и Польской мысли», и проч. («День», 1862 г., № 24, стр. 9, отвѣтъ Грабовскому В. А. Елагина).

Вотъ въ какомъ смыслѣ говорили и мы недавно, что, присоедививъ къ себѣ Польшу, мы вогнали ее себѣ енутрь, отравились Польшей; вотъ какую опасность, по нашему мнѣнію, представляеть и для Россіи вновь изъявляемая покорность Польскаго населенія въ Русскихъ краяхъ—безъ одновременнаго разрѣшенія Польскаго вопроса въ смыслѣ признанія за Польшею правъ на самостоятельное народное развитіе. Вотъ съ какимъ страшнымъ зломъ пришлось бы бороться возрожденію Русскаго элемента въ нашихъ Западнихъ и Югозападныхъ областяхъ, —вотъ сквозь какой толстый общественный слой пришлось бы пробиваться въ нихъ новосозидаемой и новорождающейся Русской общественности, —если этому яду, этой общественной Польской силѣ не дано будетъ исхода вню Россіи.

Въ послъднемъ № нашей газеты помъщена статья г. Безсонова, вновь доказывающая, но еще съ большею силою, числь уже и прежде высказанную въ «Днъ», что Польскій вопросъ есть по преимуществу вопросъ общественный. Прибавимъ къ тому, что для Россіи было бы несравненно выгоднъе, и самый вопросъ былъ бы гораздо проще и легче для разръшенія, если бы онъ былъ не общественный, а поминическій, еслибъ расплывшаяся, развившаяся до аномаліи, Польская неуловимая, вездесущая общественная сила — согратилась, подобралась, концентрировалась въ какіе-либо политическіе преділы и формы, воплотилась въ какое-либо политическое тъло-легко осязаемое, уязвимое и удобосдерживаемое всякою иною, болъе могущественною государственною силою. Трудно вообще государству съ его внъшними, натеріальными государственными средствами бороться съ внутренними, нравственными средствами общества: оружіе не равное, -- съ обществомъ должно бороться по преимуществу общество же. Съ другой стороны и Русскому обществу (даже и предположивъ его полное развитіе) трудно бороться съ Польскимъ обществомъ уже и потому, что последнее, бу-

дучи обществомъ, дъйствуетъ въ то же время средствами не чисто общественными, но съ элементомъ государственнымъ. Для успешной борьбы съ Польшею нужно, чтобы, кроме настойчивыхъ усилій Русскаго общества къ укрѣпленію Русской общественной почвы въ Западномъ краѣ, - прекращено было анормальное существование Польскаго общества чревъ учрежденіе какого-нибудь политического Польского центра, который бы сосредоточиль въ себъ, въ видимомъ осязательномъ образъ, невидимую Польскую общественную стихію, и упраздниль ся чрезмірное развитіе — развитісмъ жизни чисто государственной. Польша, какъ небольшое политическое цълое, при всемъ своемъ непомърномъ политическомъ честолюбін, по нашему мнінію, была бы несравненно слабве и потому менве опасна для такого могучаго государственнаго организма, какова Россія, — нежели постоянная тайная отрава отъ разложившагося трупа Польской государственности и незримыхъ, неуловимыхъ Польскихъ общественныхъ силъ съ ихъ потаенными правленіями, комитетами и трибуналами...

## Живъ еще въ насъ духъ нашей старины.

Москва, 17-го августа 1863 г.

«Въ новизнахъ Твоего царствованія намъ старина наша слышится», писали Московскіе старообрядцы въ извѣстномъ своемъ адресѣ Государю. Мы можемъ также сказать, что въ новизнахъ нынѣшняго времени слышится, даетъ себя вѣдатъ и чувствовать, свидѣтельствуя о своей упорной живучести. Русская народная старина. Полуторавѣковой слой Петербургскаго періода нашей исторіи еще не вполнѣ сокрушилъ древнія бытовыя, гражданскія и духовныя насажденія Русской земли, не разорваль ея союза съ государствомъ, — и едва только лучъ тепла и свѣта пробился къ ней сквозь густые и толстые пласты чужеземнаго хлама—она вновь ожила, и схороненныя зерна готовы вновь дать ростки, можетъ быть, пышнѣе и краше прежняго. Говоримъ— можетъ быть. Еще бы тепла и свѣта! еще бы побольше солнца и свѣжаго воздуха!..

Дѣло въ томъ, что современное участіе Русской земли въ интересъ, повидимому, чисто государственномъ (съ точки зрънія ніжоторыхъ Петербургскихъ мужей минувшей эпохи), участіе, высказываемое теперь только въ безчисленныхъ адресахъ и письмахъ къ Государю и въ разъединенныхъ пожертвованіяхъ, — напоминаетъ ту древнюю историческую связь Царя и Народа, Земли и Государства, которая такъ ръзко отичаеть нашу исторію. отъ исторіи Западно-Европейскихъ державъ. Не говоря уже о томъ, что было такъ часто висказываемо въ последнее время, т. е. о томъ, что Русское посударство создалось не завоеваніемъ, а добровольнымъ, сознательнымъ, призваніемъ власти, свободнымъ, разумнымъ сочетаніемъ государственнаго наряда съ земскою волею (по крайней мъръ таковъ былъ идеалъ, таково было стремленіе), им не должны забывать, что почти до самаго Цетра, съ преданностью и самопожертвованіемъ, съ изумительною мудростью терпфнія, упованія и вфры. — вся вемля, всфии силами своего вемства, постоянно участвовала въ строеніи государства... Древняя Русь любила свое государство; оно было ей дорого, какъ оплотъ ея внутренней жизни, какъ необходичал форма, въ которой, въ размфрахъ небывалыхъ въ мірф, должно было осуществиться единство духа и жизни милліоновъ братьевъ, должны были воплотиться и совершить свое развитіе ея великія бытовыя начала. Много принесено было ею въ жертву этой громадной задачь; цылые выка ушли на строеніе, — и если, со временъ Петра, участіе земли въ продолжавшемся государственномъ строеніи было болье вещественное, чемъ нравственное, темъ не мене 1812 годъ и наша эпоха свидътельствують, что несмотря на всв недоразумвнія, противорвчія и всякіе диссонансы, значеніе государства сохранилось въ сознаніи народномъ во всей чистотъ принципа, во всей строгости древняго представленія. Это-то присутствіе старины въ Русскомъ народів, несмотря на всів новизны или новшества, по выраженію старообрядцевъ, дало Русскому государству ту внутреннюю крипость, которая сохранила его среди соблазновъ и козней, среди невъжества и тупоумія, среди офранцуженныхъ и онтмеченныхъ попечителей. Несмотря на всв препятствія, которыя могли подорвать союзъ земли и государства-народъ сохраниль эту

связь и все еще готовъ по прежнему любить и лелъять свое государство! Такъ еще много старины въ Русскомъ народъ и даже во всвхъ Русскихъ людяхъ, не слишкомъ искаженныхъ Западною цивилизаціею, что и теперь могъ бы воскреснуть въ насъ, со всею своею красотою и могуществомъ, духъ 1612 года, — духъ возсоздавшій государство, избравшій Михаила, покорившій свободно, непринужденно, всю Россію, всъ политическія страсти, всякое личное честолюбіе молодому 17 летнему, неопытному и неискусному самодержцу, «свышему не своимъ хотвньемъ», какъ говорится въ грамотахъ, его выхваляющихъ, -- духъ смирившій предъ святостью дела все крамолы и раздоры, соединившій все воли въ одну народную волю! Эти письма къ Государю изъ всъхъ городовъ и волостей напоминаютъ (конечно, еще только слегка) тв грамоты, которыми пересылались города, собираясь идти на освобождение Москвы отъ Поляковъ, чтобы возстановить свое государственное единство и Московское единодержавіе. Эти пожертвованія, которыя шлются и объщаются со всъхъ сторонъ, красноръчиво свидътельствуютъ, что память о Нижегородскомъ сборъ земской казны, который далъ возможность снарядить Земское Ополченіе подъ начальствомъ Пожарскаго и въдъніемъ выборнаго отъ всей земли Козьми Минина, -- еще не умерла въ народъ, что еще живо въ немъ древнее воззрвніе, особенно укоренившееся въ XVII столвтіи, на его обязанности и отношенія къ государству.

Въ самомъ дѣлѣ, кромѣ денегъ, жертвуемыхъ на пособіе школамъ, церквамъ, раненымъ, и т. д.,—почти каждая волость, вмѣстѣ съ адресомъ, представляетъ Государю и посильное свое приношеніе—деньгами и холстомъ; кромѣ того въ «Русскомъ Инвалидѣ» открыта подписка, по предложенію частныхъ лицъ, для составленія капитала на случай войны. Нѣтъ сомнѣнія, что дѣлайся этотъ сборъ инымъ способомъ, не чрезъ посредство газетъ, мало распространенныхъ въ народѣ,—этотъ капиталъ, еслибъ только правительство объявило, что оно въ немъ нуждается, могъ бы достичь громадныхъ размѣровъ. Мы получили также на дняхъ листъ, подписанный болѣе чѣмъ ста лицами—помѣщиковъ, помѣщицъ, мѣщанъ и купцовъ Тверской губерніи (въ томъ числѣ однимъ купцомъ, извѣстнымъ по своему богатству и общественному

почетному положенію): этимъ листомъ подписавшіеся обязуются, въ случав войны, не держать въ домв ни серебра, ни волота, ни драгоцънныхъ камней, а все спосить въ особие увздные комитеты для обращенія въ деньги. Мы не судих о достоинстви этой миры съ точки зриня практической, а указываемъ на нее какъ на знаменіе времени, какъ на присутствіе въ насъ духа старины, какъ на доказательство той внутренией связи земства съ государствомъ, которая готова сказаться при каждомъ великомъ земскомъ и государевомъ двлв, --если только не ствснена въ своемъ выражени. Ми не печатаемъ въ нынѣшнемъ № этого Тверскаго заявленя, потому что должны были просить о присылкъ къ намъ новаго списка подписей, которыя на подлинномъ листъ написаны слишкомъ неразборчиво; но не изъ одной Тверской губернін, — и изъ другихъ мість получаемь ин приглашенія открыть подобныя же подписки. Въ то же время начинаетъ видимо совнаваться все неудобство такой разрозненности въ дыв и въ способахъ пожертвованія, вся невыгода такой раздробленности и такого разнообразія въ проявленіи этой народной силы. Чувствуется потребность соединить и обобщить это участіе, приносимое встии сословіями, всяких винова людьми Русского государства, къ настоящему великому государеву и земскому двлу. «Нельзя ли-пишуть намъ изъ Восточной Россіи — поднять мысль объ образованіи народнаго капитала, который бы собирался и хранился въ Москвъ на случай войны, а если бы войны не было, могъ бы, съ общаго відома и согласія, быть употреблень на построеніе желізныхь дорогъ или на другіе, не менте важные предметы? Мы вст теперь жертвуемъ порознь и безтолково; мы бы пожертвовали вдесятеро болъе, еслибъ государство призвало и пригласило насъ къ пожертвованіямъ, назначивъ для этого сборнимъ пунктомъ Москву...»

Какъ не сказать при этомъ, что въ новизнахъ нынѣшняго времени намъ старина наша слишится! Если Тверское
заявление напоминаетъ намъ Нижегородский сборъ Минина,
то и это послѣднее предложение имѣетъ сходство съ тѣмъ
способомъ, какимъ собирались пожертвования, вскорѣ послѣ
междуцарствия, при царѣ Михаилѣ Өеодоровичѣ. Извѣстно,
что казна была истощена въ конецъ, что правильное взима-

ніе податей было невозможно, и что необходимыя денежныя средства для войны съ Поляками и для возсовданія государства-даны были, между прочимъ, такъ-называемою пятою деньюю, сборъ которой опредъленъ быль Земскими Соборами 1613, 1614 и 1616 годовъ. Эта деньга сбиралась по всемірному приговору (см. акты Археогр. Ком. т. 3, стр. 112). Въ царской грамотъ Строгановымъ 29 Апръля 1616 г. мы читаемъ: «И мы, Великій Государь, говорили и совътовали на Соборъ съ богомолцы своими съ митрополиты, архіепископы и съ епископы и со всёмъ освященнымъ соборомъ, и съ бояры и съ окольничими и съ стольники и съ стряпчими и со всеми ратными людьми и съ Московскими и всвхъ городовъ съ гостьми и съ выборными съ торговыми людьми: о томъ, что великія Россійскія государства отъ пограничныхъ недруговъ и отъ разорителей христіанскихъ, отъ Польскихъ, Литовскихъ и Нфмецкихъ людей и отъ Русскихъ воровъ разорены... а Польскій и Литовскій король хвалится на Московское Государство и на истинную нашу православную христіанскую віру Греческаго закона и на всёхъ православныхъ христіанъ конечнымъ разореньемъ... изъ нашія казны пожаловати ратныхъ людей нечвиъ. на Соборъ всъхъ великихъ Россійскихъ государствъ И митрополиты и архіепископы и епископы и весь освященный соборъ, и Московскіе и всёхъ городовъ гости и торговые и выборные всякіе люди приговорили: на ратныхъ людей, чты ратныхъ людей подмогати и противъ нашего недруга Польскаго и Литовскаго короля, за насъ, Великаго Государя и за истинную нашу православную христіанскую въру Греческаго закона, и за церкви Божія и за всёхъ православныхъ христіанъ стояти, — собрати денегъ съ Москвы и со всъхъ городовъ, съ посадовъ и увадовъ и съ нашихъ съ дворцовыхъ сель и съ черныхъ волостей, и съ патріаршихъ» и пр., «и съ боярскихъ и съ дворянскихъ и съ дьячихъ съ вотчинъ и съ помъстей сошныя деньии, а съ гостей и съ торговыхъ со всякихъ людей и съ монастырей, которые торгують, нятую деньту. А съ васъ, съ Максима и съ Микиты, и съ Андрея и съ Петра власти (духовныя) и всих вгородовъ выборные  $A \omega \partial u$  приговорили взять, съ вотчинъ и съ промысловъ и съ животовъ, сорокъ тысячъ рублей». Строгановымъ убъдитель-

но доказывается необходимость этой жертвы: «поразсудите то,-говорить имъ грамота, только за оскуденьемъ нашихъ ратныхъ людей, отъ Польскихъ и отъ Литовскихъ людей которое зло великимъ Россійскимъ Государствамъ учинится, и въ тв поры и васъ всвхъ православныхъ христіанъ и животовъ и домовъ вашихъ ничего не будетъ и во въки безпанятны будете». Въ противномъ же случав, за то вспоможенье будеть имъ соть Бога милость и оть всёхъ великихъ Россійскихъ государствъ слава и ихъ дътямъ слыти будетъ навыкъ. Точно такъ и при началъ новой войны съ Поляками въ 1632 году, на Земском же Соборъ, — на которомъ изложены были собравшимся всв неправды Польскаго корои, всв неудавшіяся попытки къ миру, вся неотвратимость войны, — духовенство и служилые люди объявили, что они «вспоможенье ратнымъ людямъ денегъ дадутъ, а что кто дасть, тому принесуть росписи»; торговые же и прочіе чернихъ сотенъ и всякіе люди об'вщали пятую деньгу; вследствіе чего учреждень быль Приказь Запросныхь и Пятиннихъ денегъ, и сборъ порученъ былъ боярину князю Димитрію Михайловичу Пожарскому. Но видно этихъ денегъ не достало, потому что до насъ дошелъ статейный списокъ новаго Земскаго Собора, бывшаго черезъ годъ и несколько месщевъ. Передадимъ его содержание вкратцъ, выпуская повторенія.

«1634 года генваря въ 28 день, государь царь Михаилъ бедоровичъ указалъ быти на Соборѣ, при себѣ Государѣ»,—

духовенству, боярамъ, думнымъ и вообще служилымъ лю
дямъ, — «гостямъ, гостиныя и суконныя сотни и черныхъ сотенъ торговымъ всякихъ чиновъ людямъ Московскаго го
сударства. А Соборъ былъ въ столовой избѣ генваря въ 29 день».

«А на Соборъ, при Государъ, говорена властямъ и боярамъ и всякихъ чиновъ людямъ ръчь.»

Здёсь опять разсказываются неправды Польши, оскорбленія, наносимыя Польскимъ правительствомъ Русскому государю, присвоеніе Владиславомъ себё титула Московскаго Царя, «чего ему Богъ не далъ»,—наконецъ причины побудившія къ войнё, самый ходъ войны и наконецъ употребленіе денегъ, собранныхъ въ прошломъ году по Соборному уло-

женію; — рѣчь оканчивается обращеніемъ ко всѣмъ собравшимся, чтобъ они, «видя такихъ злыхъ враговъ, Польскихъ и Литовскихъ людей злое умышленіе на православную вѣру и на святыя Божіи церкви, и на царя и на всѣхъ православныхъ христіанъ Московскаго государства» — дали: служилые и духовенство — денегъ, а гости и всякіе тягловые люди — пятую деньгу. «То ваше нынѣшнее прямое даяніе пріятно будетъ самому содѣтелю Богу, — заключаетъ рѣчь, а государь царь и великій князь Михаилъ Өеодоровичъ всея Руси то ваше вспоможенье учинитъ памятно и николи не забытно!..»

«А на Соборъ говорили власти (духовныя), бояре, окольничіе (слъдуетъ вновь перечисленіе собравшихся) и торговые всякіе люди, что они для вспоможенія и для избавы православной въры противъ Польскаго и Литовскаго короля на жалованье ратнымъ людямъ денегъ дадутъ, смотря по своимъ пожиткимъ, что кому мочно датъ.»

Вотъ какимъ способомъ разоренная, истощенная, бывшая на краю погибели, Россія менъе чъмъ въ 50 лътъ послъ Польскаго нашествія, является могущественнійшимь, крыпко сплоченнымъ и организованнымъ государствомъ: явленіе, до сихъ поръ поражающее иностранныхъ историковъ! Вотъ какъ выражалась та связь народа съ государемъ или — что то жеземли съ государствомъ, которая жива и понынъ держитъ Россію, и которая устояла несмотря на реформу Петра, на всв соблазны и духовныя потрясенія, на отчужденіе высшихъ слоевъ общества отъ Русской народности. Преданія этого союза, этого постояннаго участія земли въ строепіи государства, этого обоюднаго довфрія, основаннаго на сознаніи единства своихъ стремленій и ціли, вошли въ плоть и кровь Русскаго народа и пережили въ немъ всѣ искушенія Петровскаго періода нашей исторіи. Русскій народъ съ своей стороны никогда, ни разу не измѣналъ этому довѣрію...

Вышнена изъ окружной грамоты цара Михаила Федоровича въ Новгородъ, воеводамъ боярину князю Ивану Хованскому, Мирону Вельяминову и дьяку Третьяку Копнину: о ирисылить въ Москву выборныхъ для составленія вновь окладныхъ винть и уравненія податей и повинностей. Писана 1619 г. Іюля 5. (Собраніе Государств. грамоть и моговоровъ, т. III, № 47).

Мы сообщили въ 21 № нашимъ читателямъ выписку изъречи, говоренной въ 1618 г. на Соборе царемъ Михаиломъ веодоровичемъ. Въ дополнение къ характеристикъ тогдашняю времени, приводимъ отрывокъ изъ грамоты 1619 г.

Въ 1619 году, по возвращении отца государева Филарета из плена и по возведени его на патріаршій престоль, государь советовался съ нимъ о томъ: «что судьбами Божьим, и за гръхъ всего православнаго Христіанства, Московское государство отъ Польскихъ и отъ Литовскихъ людей я отъ воровъ разорилось и запустёло, а подати всякія емить съ иныхъ по писцовымъ книгамъ, а съ иныхъ по доэорнымъ книгамъ, и иныма тяжело, а другима легко; а дозорщии, которые послъ Московскаго разоренья посыланы, по городанъ будучи, дозирали и писали по дружбъ за иными легко. а за иными по недружбъ тажело, и отъ того Московскаго государства всякимъ людямъ скорбь конечная... А иные многіе люди намъ бьютъ челомъ на бояръ и всякихъ чиновъ лодей, въ насильствъ и обидахъ, чтобъ ихъ пожаловати, вельти отъ сильныхъ людей оборонить. И мы, Великій Государь, съ отцемъ своимъ и богомольцемъ святъйшимъ патріархомъ... и со всёмъ освященнымъ соборомъ, и съ бояры и съ окольничими и съ думными и со встми людьми Московскаго государства учина Соборъ, о всёхъ статьяхъ говорили: какт бы то исправить и земля устроить? И усовътовавъ мы, Великій Государь, со всёми людьми Московскаго государства, приговорили: во вст городы, которые не были въ разореньи, послати писцовъ, а которые были въ разореньи, послати дозорщиковъ добрыхъ, приведчи къ крестному цёлованью, давъ имъ полные наказы»... (Слёдують затыть подробности этихъ наказовъ)... «А изъ городовъ изо всёхъ, для вёдомости и для устроенья, указали мы взять въ Москвъ, выбравъ изъ всякого города, изъ духовныхъ людей по человъку, да изъ дворянъ и дътей боярскихъ по два человъка, добрыхъ и разумныхъ, да по два человъка

посадскихъ людей, которые бъ умъли разсказать обиды и насильства и разоренье, и чъмъ Московскому Государству полниться и ратныхъ людей пожаловать, и устроить бы Московское Государство, чтобъ пришло все въ достоинство». Далее въ грамоте Новгородскимъ-воеводамъ и дьяку, изъ которой мы выписали вышеприведенныя слова, наказывается, чтобъ они, по полученіи грамоты, велізли быть въ Новгородскомъ Софіевскомъ соборѣ: дуковенству, «дворянамъ, детямъ боярскимъ, гостямъ, посадскимъ и уевднымъ и всякимъ людямъ Новгородскаго государства; а какъ сойдутся, и вы-бъ сю нашу грамоту велёли прочесть всёмъ людямъ вслухъ»; а потомъ велёли-бъ имъ «выбрати изо всёхъ чиновъ людей добрыхъ и разумныхъ изъ духовнаго чина человъка или двухъ, изъ дворянъ и изъ дътей боярскихъ изъ пятины по два человъка, а изъ гостей и изъ посадскихъ людей по два человъка и выборные на нихъ списки дали за руками и отпустили бъ ихъ къ намъ въ Москву, чтобъ наме всякія ихе нужи и тысноты и разоренья и всякіе недостатки были выдомы»... «и мы, выслушавъ отъ нихъ челобитья, учнемъ, прося у Бога милости, говорити и промышлати объ нихъ ко всему добру, чтобъ всв люди нашего государства, и по Божіей милости и нашимъ Царскимъ призрѣньемъ, жили въ поков и радости»...

Каново должно быть положение Полявовъ въ Упрайнъ.

Москва 1-го сентября 1863 года.

«Долгъ, совъсть, благоразуміе», справедливость, «охрана всъхъ гражданъ, безъ различія національностей и въръ»— все это, безъ сомнънія, очень высокія начала, на кэторыя никто не нападаль и нападать не станетъ,—но все это, благодаря своей неопредъленности, нисколько не разъясняетъ дъла и представляется общимъ мъстомъ, а не положительной системой. Вся задача именно въ томъ что разумъть подъ долгомъ въ данномъ случать, чего требуетъ высшая справедливость, наконецъ,—кого слъдуетъ болъе охранять—Русскихъ ли отъ Поляковъ, или Поляковъ отъ Русскихъ? Мудре-

но администраціи стать въ безразличное отношеніе къ въръ и національности въ такую минуту и тамъ, гдв борьба идетъ шенно за національность и віру противь другой національвости и въры, гдъ вопросъ поставленъ такъ: какая въра и ваціональность поб'єдить другую? Поляки ходять вновь наменть политическое иго на Русскій край, уже угнетенный им соціальнымъ и духовнымъ гнетомъ. Русскій народъ пробуждается, разбиваетъ вооруженныхъ враговъ и стремится освободиться и освободить свою страну изъ-подъ власти Польской стихіи. Призваніе Русской администраціи въ такомъ дът совершенно ясное, если только она Русская: --- но если она пытается, въ самый разгаръ борьбы, когда вопросъ еще не ръшенъ и побъда одержана не вполнъ, относиться къ Цольской воюющей, враждующей съ нами національности съ одинаковымъ вниманіемъ, какъ и къ Русской, — къ латинству съ такимъ же уваженіемъ, какъ и къ православію, то такая администрація—не Русская и не понимаетъ своего вінэжою

Край этоть Русскій, Русскій и Русскій! въ немъ нізть разныхъ національностей и въръ; въ немъ одинъ хозяинъ-Русскій народъ; одна господствующая національность-Русская, которой въра — православіе; прочія національности и въры — Польская, Жидовская, Латинство и Моисеевъ законъ могуть быть въ ней допущены и терпимы на правахъ чужестранныхъ гостей, но не могутъ имъть притязаній на хомиское мисто. Между тимь, въ силу несчастныхъ обстоятельствъ, этотъ законный и естественный порядокъ извратился, на хозяйскомъ мёстё возсёдала Польщизна, а у ногь ел пресмыкался Русскій народъ, —и такое устройство дёль било укрѣплено помѣщичьимъ правомъ и государственною виястью. Теперь, конечно, многое уже измфиилось, но По**мии спъщат**ъ возвратить себъ прежнее положение — вооруженною силою, пропагандою, обманомъ и хитростью. Поляки объявляють во всеуслышаніе всего міра, что хотять вновь подчинить Кіевъ и Украйну Польскому владычеству, провозглашають эти земли Польскими и призывають на насъ войну со всей Европой. Нътг ни одного Поляка-противъ этого, конечно, не станетъ же спорить г. В. Юзефовичъ, — который бы въ душъ своей не раздъляль общаго Польскаго мнънія о Югозападномъ крат. Какая же задача містной администрація? Повести діло такъ, чтобъ явно было и Полякамъ и всему міру, что этотъ край принадлежитъ Русской національности и вірів, чтобъ неліпня притязанія Поляковъ повыскочили у нихъ изъ головы, чтобъ лишить Поляковъ всякого преобладанія въ крат, чтобъ отнять у Польской пропаганды всякую точку опоры, чтобы сділать різшительно невозможными всякія попытки Поляковъ къ возбужденію волненій въ Украйнів. Конечно, значительная доля въ ділів возрожденія Русской народности принадлежить собственно Русскому обществу, но и независимо отъ общественной сферы, администраціи предлежить много работы чисто-административной—въ устраненіи всіхъ чисто-административныхъ преградъ, поставленныхъ развитію Русскаго элемента Польскою хитростью.

А г. Юзефовичъ, указавъ на мъры, принятыя еще въ январъ мъсяцъ начальствомъ къ предотвращению мятежа (но не предотвратившія его, хотя можеть быть и ослабившія), спрашиваетъ: что же еще осталось делать администраціи? Болье требовать от администраціи нельзя, восклицаеть онъ! По его мивнію, администраціи нечего другаго и двлать въ этомъ крав, какъ предупреждать образование шаекъ и карать обличенных преступниковъ!.. Очевидно, что такая администрація не въ состояніи видёть опасность и еще менъе сладить съ нею, если опасность является не въ фортъ возстанія и не въ костюм повстанца, и съум вла оградить себя съ юридической стороны! Мы просимъ г. Юзефовича отвътить намъ по совъсти: могутъ ли Поляки въ настоящее время занимать административныя должности въ крав? Г. Юзефовичъ говоритъ, что признавъ даже сочувствіе всего Польскаго населенія мятежу, законъ не можеть казнить тіхь, которые, по нравственной несостоятельности, вследствіе ксендзовскаго воспитанія, подчиняются Польскому общественному движенію, но не приняли въ немъ фактическаго участія, оставаясь безмольными свидътелями, можеть быть даже и доброжелателями. Казнить не следуеть, но следуеть устранить ихъ отъ всякихъ должностей, гдъ приходится имъ становиться въ противортніе съ своимъ доброжелательствомъ, гдв напротивъ требуется отъ чиновника положительное не-

доброжелательство успъхамъ Польской народности и несоминтельная преданность Русскому народному делу. Между твиъ въ Кіевской, Волынской и Подольской губерніяхъ мировые посредники, становые пристава и большинство мелкихъ чиновниковъ, непосредственно соприкасающихся съ народомъ, Поляки! Въ Волынской Палатъ Государственныхъ Имуществъ всв до одного чиновника Поляки. Пусть г. Юзефовичъ пришлеть намъ списокъ всвхъ чиновниковъ генералъ-губернаторства съ означениемъ ихъ происхождения: этотъ оффициальный документь самъ по себъ послужить красноръчивымъ опроверженіемъ всёхъ его защитительныхъ доводовъ. Какъ бы ни горячился г. Юзефовичъ въ пользу Кіевской администраціи. ин признаемъ всв его опроверженія безсильными, пока онъ не опровергнетъ главнаго нашего обвинительнаго аргумента, т. е. сохраненія за Поляками административныхъ должностей и правъ!

Мы вполнъ убъждены въ благонамъренности г. Юзефовача и мъстной Русской администраціи; но если исполнителями правительственныхъ распоряженій будуть оставаться по прежнему Поляки, то самыя лучшія распоряженія правительства не достигнуть цели. Мы не можемъ же думать, чтобъ Задивпровскіе Поляки были выродками Польской націн и хотвли Русскаго преобладанія въ крав; если даже они и не примуть фактическаго участія въ мятежь, то недостатокъ усердія, который никакъ нельзя однакоже вивнить въ преступленіе, можеть быть иногда хуже умышленной вины, доступной обличенію и следовательно наказанію. Это сохраненіе за Поляками ихъ административнаго положенія упрочиваеть за Польскимъ элементомъ преобладание въ краф и даеть всему краю Польскую окраску; съ другой стороны крестьянинъ, сталкиваясь постоянно съ Польскими чиновниками, доброжелательными къ мятежу и недоброжелательными къ Русскому господству, естественно оскорбляется такимъ подчиненнымъ своимъ отношеніемъ къ лицамъ враждебной ему народности, — и теряетъ всякое довъріе къ мъстной администраціп. Администрація, не принимающая въ разсчеть этого народнаго чувства и противополагающая отвлеченную формальную легальность справедливымъ требованіямъ, законными стремленіями Русскаго народа-видить Русскую

страну изъятою изъ рукъ старыхъ угнетателей-Поляковъ, такая администрація въ сущности, сама того не подозрѣвая, очищаетъ поле для преобладанія Польской стихіи. Поляки ничего другаго и не требуютъ, какъ формальной легальности, т. е. возможности безнаказанно, съ соблюденіемъ легальныхъ формъ, производить пропаганду, тѣснить Русскую народность.

Г. Юзефовичъ пишетъ, что объ администраціи надобно судить по ея результатамъ. Это совершенно справедливо, ж именно по блистательнымъ результатамъ двухмъсячнаго управленія Литвою генераломъ Муравьевымъ можемъ мы сділать заключеніе и о самой систем'в его управленія. Результаты эти таковы, что Бълоруссія поставлена нынъ несравненно въ выгоднъйшія условія, чымь Югозападный край, что Бълоруссія ожила, воспрянула и быстро возрождается къ новому бытію, несмотря на пяти-въковой непрерывный гнетъ Польскій, несмотря на загнанное, забитое, робкое сельское населеніе. Между тімь на Украйні народь мужественный и бодрый, богатый преданіями воинской славы, искони враждовавшій съ Поляками, — на Украйнъ есть Кіевъ съ преданіями Кіевской цивилизаціи, Кіевъ, гдв по численности самаго населенія преобладаеть Русская стихія. И между твиъ въ окончательномъ выводъ выходитъ, что Бълоруссія быстръе очистится отъ преобладанія полонизма, чъмъ Задныпровье, благодаря разными системами администраціи! «Для насъ, Литовцевъ, не бывало такого счастливаго года, какъ 1863 годъ!» пишеть намъ одинъ священникъ изъ Гродненской губерніи, радуясь возрожденію своего края... «Мы ожидаемъ страшной трагедін, народъ раздраженъ, видя, что даже возстаніе Поляковъ, подавленное его усиліями, не вразумило Кіевскую администрацію, и Поляки по прежнему продолжають издеваться надъ Русскимъ общественнымъ мивніемъ публичными манифестаціями, продолжають занимать должности и угнетать народъ въ качествъ становыхъ приставовъ и мировыхъ посредниковъ; народъ, не довъряя администрацін, хочеть расправляться съ Поляками самъ, считая эту расправу более надежною; уже были случаи жестокаго обращенія крестьянъ съ Поляками, не встръчавшіеся прежде,и если раздраженіе народа усилится, то администрація, которая сама довела народъ своею оплошностью до такого состоянія, поставлена будеть въ печальную необходимость укрощать народный патріотизмъ силою». Вотъ что пишуть намъ почти съ каждою почтой изъ Кіева!

**Какіе же другіе результаты дала м**ѣстная администрація, по свидѣтельству г. В. Юзефовича?

Разсвяніе шаекъ, подавленіе возстанія? Но не говоря уже о томъ, что шайки эти вообще были ничтожны, — всё старанія г. Юзефовича ослабить значеніе народнаго участія възгомъ дёлё опровергаются свидётельствомъ самихъ военныхъ. Вотъ что, напримёръ, свидётельствуетъ ген. Кранке—въ брошоре, изданной въ Кіеве, отъ Кіевскаго университета за подписью 27 профессоровъ и заключающей въ себе описаніе Польскаго мятежа, брошюре, которой мы не можемъ не верить: «честь уничтоженія мятежныхъ шаекъ принадлежитъ крестьянамъ; они сами собой вооружились поголовно, чёмъ могли, повсемёстно появились крестьянскіе отряды, преимущественно конные, въ числё отъ 50 до 1500 человёкъ, такъ что обязанность войскъ состояла преимущественно въ укрощеніи справедливаго гнёва крестьянъ» и проч.

Напрасно г. Юзефовичъ (говоря постоянно во имя мъстной администраціи) старается отнять эту честь у крестьянъ, даже набросить твнь подозрвнія на характеръ народнаго движенія. «Возбужденные народные инстинкты по невол'в следовало сдерживать, иначе, при существованіи въ значительной степени соціальнаю характера въ анти-Польскомъ движенін народа, легко было дать этому движенію возможность распространиться до размфровъ полнаго народнаго возстанія противъ поміщиковъ». Мы не віримь этому обвиненію. Мы очень хорошо внаемъ, что Поляки постоянно, еще задолго до возстанія, старались заподозрить въ глазахъ правительства анти-Польскія стремленія Русскаго народонаселенія — въ соціализм'в и демократизм'в. Объ этомъ писаль и г. Грабовскій въ стать в своей, поміщенной въ прошлогоднемъ «Днв»; объ этомъ доносять и Подольскіе дворяне, въ оправданіе своего знаменитаго адреса, обвиняя, передъ правительствомъ, весь простой Русскій народъ, почитателей Шевченка, журналы «Основу» и «День» и вообще всвхъ, враждующихъ съ Польскою народностью — въ демократических, соціальных и революціонных тенденціяхъ. Неужели и Кіевская администрація, какъ должно заключить изъ словъ г. Юзефовича, раздѣляетъ это Польское воззрѣніе на народное Русское движеніе?

Г. Юзефовичь, въ числъ блистательныхъ дълъ Кіевскаго начальства, указываетъ на образованіе сельской стражи, — какъ будто иысль объ этомъ учрежденіи принадлежить собственно и исключительно мъстной Югозападной администраціи. Можетъ быть, это и такъ, не беремся спорить. Мысль эта во всякомъ случать чрезвычайно плодотворна и заслуживаетъ искренней, общей признательности.

Что же касается до прекращенія обязательныхъ отношеній къ помъщикамъ-бунтовщикамъ, то г. Юзефовичъ сильно возстаеть противь обязательного выкупа, какъ нарушающаго начало законности, и предпочитаетъ ему какую-то странную сдёлку, которая облегчаеть для помещиковь - Iloляковъ взыскание оброка съ Русскихъ крестьянъ-твиъ, что оброкъ взыскивается правительствомъ, собирается въ увадное казначейство и оттуда уже выдается помъщикамъ! Ну, а панщина? Если она отминена начальствомъ, то въдь это же несправедливо, какъ и обязательный выкупъ, съ точки зрѣнія г. Юзефовича? Но и относительно способа вапманія оброка, крестьянамъ отъ того нисколько не легче: они не могутъ не знать, куда окончательно поступають ихъ деньги! За то помъщикамъ-Полякамъ и легко и удобно: полученіе оброка — вфрно и избавляеть ихъ отъ всякаго непріятнаго столкновенія съ крестьянами: всю непріятность дала правительство великодушно приняло на себя, и честныя Русскія крестьянскія деньги, добытыя потомъ и кровью Русскаго народа, все-таки поступають въ распоряжение Польскимъ помъщикамъ, -если не прямымъ бунтовщикамъ, то несомнъннымъ доброжелателямъ Польскому мятежу, прямо или косвенно содъйствующимъ успъху Польскихъ притяваній на Русскій край и угнетенію Русской народности. Впрочемъ, мы слышали, что та несогласная съ законностью мфра, благополучно дъйствующая на всемъ протяжении управления генерала Муравьева, по распоряженію высшаго начальства должна быть введена и на Украйнъ. Но нельзя не пожалъть, что въ теченіи трехъ м'всяцевъ слишкомъ со времени возстанія мъстная администрація ничего не сдълала въ облегченіе

крестьянь, а только обезпечивала помѣщикамь полученіе оброка, удерживая въ сущности принципь, отвергаемый чувствомь народной справедливости: т. е. уплату повинностей за Русскую землю лицамь, отрицающимь Русскую національность на этой земль.

По частнымъ свёдёніямъ къ намъ дошедшимъ, въ Кіевскомъ генераль - губернаторстве не конфисковано и не секвестровано ни одного имёнія даже у помещиковъ, участвовавшихъ въ возстаніи, тогда какъ не только законъ даетъ
на это полное право, но и всё интересы Россіи заставляютъ
желать, чтобъ поземельная собственность изъ Польскихъ рукъ
переходила въ Русскія руки. Для этого надобно пользоваться
каждымъ удобнымъ случаемъ: такихъ случаевъ было много;
жестная администрація ни однимъ не воспользовалась.

Воть они, результаты, столь прославляемые г. Юзефовичемъ. Къ числу ихъ должно отнести и учреждение Польскимъ національнымъ жондомъ особеннаго комитета для управленія Русью въ самомъ Кіевѣ и изданіе въ Кіевѣ Польскаго тайнаго журнала «Валька» (свалка, борьба), котораго 1 № вышелъ 4 іюля («Моск. Вѣд.» 10 августа). Кромѣ того, обращаемъ вниманіе г. оппонента на 177 № «Московскихъ Вѣдомостей (13 авг.). Онъ найдетъ тамъ еще сильвѣшее подтвержденіе нашихъ доводовъ.

Г. Юзефовичъ ограничиваетъ участіе крестьянъ въ охраненіи края—предупрежденіемъ мѣстнаго начальства о Польскихъ затвяхъ. И дѣйствительно есть, говорятъ, щиркуляръ, воспрещающій крестьянамъ, подъ страхомъ строжайшаго наказанія, преслѣдовать мятежниковъ, а приказывающій давать объ нихъ знать мѣстному становому приставу—другими словамн: на Поляковъ—Поляку, потому что, какъ мы уже сказали, становые пристава, большею частью, Поляки.

Нашъ отвътъ и безъ того слишкомъ длиненъ. Мы старались сохранить должное уважение къ власти и всемърно воздерживались отъ слишкомъ ръзкихъ и положительныхъ указаній. На вопросъ г. Юзефовича, чего желалъ бы г. Кисловской, мы, въ параллель придуманнымъ г. Юзефовичемъ требованіямъ со стороны будто бы нашего корреспондента, скажемъ, что г. Кисловской желаетъ, и мы вмъстъ съ нимъ:

Чтобы действіями лиць, которымь доверено управленіе,

руководили, въ предълахъ закона, интересы Русской народности и Русское національное чувство. Законъ не приказиваетъ раздавать Полякамъ административныя должности и не можетъ идти наперекоръ требованіямъ Русской народности!

Чтобы судъ былъ точно правосуденъ, не потворствовалъ Полякамъ, и чтобы съ предоставленіемъ подсудимымъ всѣхъ средствъ къ защитѣ, въ немъ не участвовали лица враждебной намъ Польской народности!

Чтобы въ дъйствіяхъ администраціи народъ видълъ грозное, сильное, энергическое и правосудное Русское управленіе, а не отвлеченную силу, безразлично относящуюся ко всъмъ народностямъ и приносящую въ жертву фальшивымъ либерально-гуманнымъ принципамъ — права и спокойствіе Русскаго простаго народа. Гуманность мъстной администраціи обращается вся въ пользу Польскаго панства и является совершенно негуманною — относительно Русскихъ крестьянъ, которыхъ заставляеть работать на пана, враждебнаго Русской землъ, — относительно Русской народности, оскорбленной въ самыхъ священныхъ своихъ правахъ!

Чтобы правительство, не поставляя «hors la loi цѣлую Польскую національность», не признавало однакоже никакихъ правъ Польской національности на Русской землв. Поляки, живущіе на Украйнъ, могуть имъть права не какъ Поляки, а только какъ Русскіе граждане; если же Полякамъ это не нравится, то пусть оставять Русскую землю и уходять въ Польшу. Но такъ какъ Поляки не уходять въ Польшу, а между твиъ продолжають предъявлять права Польской національности на Украйну, то они не могутъ внушать доверія мъстной администраціи и не должны получать отъ нея средства къ упроченію Польскаго вліянія въ Русскомъ крав. А эти средства доставляются имъ черезъ замъщение правительственныхъ должностей - Поляками, т. е. лицами, принадлежащими къ народности, исторически до сихъ поръ враждебной и Русскому правительству и Русскому народу! Отдавать власть надъ Русскимъ краемъ Полякамъ, отрицающимъ народность края и признающимъ его частью Польши - это самоубійство!

Чтобы мъстное управление постоянно помнило, что его призвание въ Украйнъ-всемърное ослабление Польскаго го-

сподства, очищеніе края отъ Польской стихіи и всяческое зависящее отъ аднимистраціи содбиствіе — къ возрожденію, усиленію и упроченію Русскаго народнаго элемента.

Всего этого мы не видимъ въ той системъ дъйствій мъстной администраціи, которую самъ же обрисоваль намъ ся горачій защитникъ, г. Владиміръ Юзефовичъ.

Разность взгандовъ "Мосновсиихъ Въдомостей" и "Дин" на Польсий вопросъ.

Москва, 24 августа 1863 г.

Мысль, высказанная нами въ 32 № «Дня» \*) о томъ, что политическая самостоятельность Царства Польскаго представметь менъе невыгодъ для Россіи, чъмъ его насильственное съ нею соединение, встрътила мало сочувствия въ общественномъ митніи и, напротивъ, какъ мы того и ожидали, подала поводъ къ возраженіямъ со стороны несомнѣннаго представителя большинства нашего общества — «Московскихъ Въдомостей». Понятно, что въ разгаръ борьбы, при раздраженіи, возбужденномъ поступками Польскихъ мятежниковъ, въ виду безпрерывныхъ убійствъ, совершаемыхъ на улицахъ Варшавы, среди бълаго дня, по повельнію таинственной и неуловимой власти, - при законномъ негодованіи, вызываемомъ въ Русскомъ сердцв безумными притязаніями Поляковъ на Русскія земли, — нашему патріотическому большинству всякія разсужденія о политической независимости Царства Польскаго кажутся, по меньшей мфрф, преждевременными и несогласными съ настоящей потребностью. Мы и сами возмущаемся тъмъ положениемъ, въ которое поставлено въ Польшъ Русское правительство, и желали бы видъть его возстановленнымъ въ своемъ достоинствъ и вполнъ отвычающимь высокому призванію законной власти; мы также, какъ и всв, полагаемъ, что подавленіе мятежа и уничтоженіе «народоваго жонда» должно необходимо предшествовать всякимъ, какъ выражаются въ канцеляріяхъ, мъропріятіямъ къ гражданской и политической организаціи Царства, - но мы также убъждены, что самое подавление революціи и усмиреніе бунтующей Польши возможно только при

<sup>°)</sup> См. выше, подъ заглавіемъ: "Ложь сділалась органическимъ отправлевісмъ польской натуры".

ясномъ и точномъ разрешени властью, себе самой, вопроса: что именно она намфрена сдълать съ Польшей и изъ Польши, чего собственно хочеть она достигнуть, какую съ своей стороны готовить ей будущность? Мало того: мы думаемъ, что неопредъленность нашей собственной мысли въ отношеніи къ существу Польскаго вопроса и была именно причиною того, что въ Царствъ Польскомъ-ръшительными и положительными были только действія войскъ при встречъ съ шайками: тутъ не могло быть ни сомнъній, ни недоразуменій, вопросъ поставлялся просто и грубо, и быль точно также просто и грубо разрѣшаемъ, — такъ что остается жальть, зачымь Польскій вопрось не весь сосредоточень въ вопросъ военномъ! Выйдь Польскій вопросъ въ поле, хотя бы въ лицъ многочисленной арміи, онъ былъ бы вопросомъ менъе мудренымъ и сложнымъ, и разръшился бы легче, чъмъ теперь, когда его армія—все Польское общество, его силыне государственныя, а общественныя. Въ этомъ смыслъ положеніе дела въ 1831 году, когда Поляки имели свое почти независимое политическое устройство и даже свое національное войско, едвали не было для насъ выгоднье, чымь настоящее положеніе, когда у Царства нізть уже ни политической самостоятельности, ни Цольскаго войска. Кавалось бы, условія современной действительности намъ теперь гораздо благопріятнье, чьмъ тогда (и между прочимъ гораздо ближе согласуются съ желаніемъ большинства Русскаго общества н «Московскихъ Въдомостей»), — но нельзя не признать, что въ нъкоторыхъ отношеніяхъ выгода сравненія оказывается на сторонъ 1831 г. — Въ 1831 г. мы имъли противъ себя не тайное, неосязаемое, а явное и вполнъ досягаемое правительство, открытое, такъ сказать, для нападеній и интригъсо всъхъ сторонъ, не исключая и нашей; въ 1831 году мы имъли противъ себя армію, которую достаточно было разбить — и край могъ считаться покореннымъ, надолго нокореннымъ и усмиреннымъ. Вопросъ, такъ сказать, рфшался тогда между двумя правительствами и двумя арміями, и разръшился, разумъется, въ пользу того правительства и той арміи, которыя были сильнее; преимущество же силы, конечно, всегда было, есть и будетъ на нашей сторонъ, а не на сторонъ Польши, -- на сторонъ государства, могущественивати и величайшаго въ мірв, считающаго болве 60 милціоновъ населенія, а не на сторонв маленькаго политическаго твла, какимъ могла бы быть Польша, получившая политическую самостоятельность. Очевидцы и участники «Польской кампаніи» удостоввряють, что, несмотря на ожесточенность борьбы, между Русскими и Поляками было тогда несравненно менве вражды нежели теперь; это понятно: Польскій вопрось не принималь еще вполив характера и размвровь вопроса общественнаго, отчасти именно потому, что отвътственность за успвхъ возстанія лежала не столько на обществв, сколько на тогдашнемъ Польскомъ правительствв.
Эта вражда развилась и усилилась, и этотъ общественный характерь и размвры усвоены Польскому вопросу — съ окончательнымъ уничтоженіемъ всякаго самостоятельно-политическаго Польскаго бытія.

Но такъ или иначе, а современная Польская «справа» очевидно зависить не отъ одной военной расправы; самые онасные для часъ враги-не повстанцы, плохо вооруженные, еще плоше обученные, голодные, необутые, и неръдко набранные чуть-чуть не изъ малолетныхъ: что значатъ они для нашего превосходнаго войска! — самая величайшая для насъ трудность не на полф битвы или въ лфсу!... Нашъ врагъсамый сильный и злой - все Польское общество; опасны намъ не повстанцы, а Польское внамя! Трудность нашего положенія происходить не отъ появленія разбойничьихъ бандъ, а отъ всеобщей измъны всей дъйствующей и мыслящей части народа (разумъя подъ измъной самое сочувствіе Польскому знамени), -- отъ всеобщаго заговора, въ которомъ, за исключеніемъ крестьянъ, явно или тайно, по условію и соглашенію, или безъ всякаго соглашенія, участвуетъ вся страна. Тридцатильтняя система, водворенная вслыдь за взятіемъ Варшави, не создала намъ никакой Русской партіи между 110ляками, такой партіи, по крайней мірь, которая бы была въ состоянін послужить нам'ь надежнымъ оплотомъ. Мы могли опираться только на наши штыки, но извъстно слово Талейрана, что если на штыки и можно опереться, то нельзя на нихъ състь (on peut s'y appuyer, on ne peut pas s'y asseoir). Настоящее Русское правительство, проникнутое этою истиною, сочло приличнымъ и своевременнымъ замвнить преж-

нюю систему новою. Мы не станемъ входить въ подробное разбирательство системы Велепольскаго; скажемъ что-невыгодная можетъ-быть для Россіи - она доставияла Полякамъ громадныя, сравнительно съ прежнимъ, преимущества, частію подлежавшія немедленному осуществленію (ж осуществленныя), частію торжественно возв'ященныя въ будущемъ. Вследъ за темъ вспыхнулъ мятежъ,--- и тутъ-то и обнаружилась вся ложность нашего положенія или, лучше сказать, вся невфрность нашей оффиціальной постановки Польскаго вопроса. Вспыхнуль матежь почти на другой же день водворенія новой системы и тотчась же объявилось, что эта новая система гражданской автономін Царства Польскаго, какъ части Россійской Имперін, способна дать только силу мятежу, а не усмирить его. Все дело стало на томъ, какъ съ этой новой системой отнестись къ мятежу, -- привнать ли его простымъ бунтомъ некоторыхъ безущиевъ или даже партін, — или же всеобщимъ національнымъ возстаніемъ? — частнымъ ли выраженіемъ недовольства правительствомъ и желаніемъ несколькихъ лишнихъ льготъ, или же определеннымъ политическимъ стремленіемъ, -- стремленіемъ къ политической невависимости? — Понятно, что новая система не желала, да и не могла, безъ самоотреченія, признать за мятежомъ характеръ всеобщаго политическаго возстанія, который признавался за нимъ въ общественномъ мивніи Европы, да отчасти и самой Россіи, — а отъ того и происходила та нервшительность, которою, независимо отъ другихъ причинъ, запечатлены все действія нашего Варшавскаго правительства. Разсмотримъ это подробнъе. Если мятежъ есть дъло только одной партіи, то нътъ, разумъется, никакого основанія, -- напротивъ было бы величайшею несправедливостью, -за дъйствія нъсколькихъ безумцевъ возлагать отвътственность на всю страну и лишать ее тъхъ правъ и преимуществъ, которыя дарованы наканунь, всей націи, съ такою торжественностью! Если вы не решаетесь признать настоящее возмущеніе всеобщимъ національнымъ возстаніемъ и отказываетесь видъть въ немъ присутствіе такихъ политическихъ стремленій, которыя простираются далеко за предёлы всего того, что можетъ представить самое лучшее и справедливое ваше Русское управленіе, — тогда вы тімь самымь лишаете себя

права принимать общія радикальныя міры и осуждаете сами себя на действія въ тесныхъ границахъ юридической законности. Вамъ придется карать только формально обличенныхъ по следствію и суду, и вы сами отнимете у себя возможность и легальное основание преследовать техъ виновныхъ, которые умъють принимать участіе въ мятежь съ соблюденіемь вившней формальной законности. Между тімь, этихь «виновных» — не тысячи, не десятки, а сотни тысячь, **милліоны!** Въ самомъ дёлъ, читатель, представьте себъ такое положеніе: мятется почти вся страна, а правительство, не желая выдти изъ пределовъ легальности и не признавая ва мятежомъ характера всеобщаго возстанія, примъняеть къ дълу пріемы, орудія и способы нормальнаго государственнаго порядка (разумыя туть и военное положение); оно производить следствіе, судить, отличаеть «действительно виновныхъ» и «юридически обличенныхъ» отъ «менъе виновныхъ», отъ твхъ, которыхъ вина не доказана всею полнотою юридическихъ доказательствъ. Такимъ образомъ-подъ формальнымъ «следствіемъ и судомъ» должны бы находиться всё 5 милліоновъ Польскаго населенія, потому что всё навлекають на себя «подозрвніе», — и если бы даже милліона два-три, положимъ четыре, были по суду и слёдствію оправданы, то, конечно, всякій честный судъ присяжныхъ долженъ былъ бы признать, по крайней мірв, цівлый миллюнъ — «юридически обличеннымъ». Но что же дёлать съ инлліономъ подсудимыхъ?! И у какого государства достало бы средствъ судить, содержать, наказывать целый милліонъ преступниковъ, или производить легальное формальное слъдствіе надъ 5 милліонами жителей?!—А между тімь именно въ такомъ ложномъ положении и находится наша Варшавская администрація. Ей приходится или упорно держаться роми ваконнаго правительства, сознающаго свою силу и относящагося къ мятежу какъ къ явленію частному, -- однимъ словомъ действовать такъ, какъ она действуетъ теперь, --или же, признавъ мятежъ всеобщимъ національнымъ возстаніемъ и весь настоящій вопросъ не административнымъ, не простою тяжбою между подданными и правительствомъ, а двломъ и вопросомъ политическимъ, отнестись ко всей Польшв какъ къ странв непріятельской, завоеванной или подлежащей завоеванію. Но нечего и говорить, что подобное рівшеніе, чрезвычайно упрощающее наши отношенія къ Цольшь въ настоящую минуту, въ то же время не только затруднитъ и усложняеть еще болве двло нашей внвшней политики, но и прамо идетъ въ разрезъ со всеми обещаніями, такъ недавно еще, во всеуслышаніе всего міра, провозглашенными Россіей, — съ убъжденіями и желаніями и Русскаго правительства да и всёхъ Русскихъ людей! Къ Польше невозможно и едвали было бы справедливо примънять систему управленія, принятую генераломъ Муравьевымъ въ Западномъ крав. Здесь, въ Западной Россіи, на сторонъ Русскаго правительства, кромъ полнаго сознанія своей правоты и того особеннаго ощущенія, что вдёсь мы у себя дома, -- весь Русскій народъ, все Русское духовенство, Русскіе законы и Русскій азыкъ; на сторонъ Польши одинъ только классъпом'вщичій, къ которому генералъ Муравьевъ и отнесся, совершенно, по нашему мнфнію, основательно, какъ къ итьлому враждебному намъ классу, безъ разбора личностей, и приняль, касательно его, общія міры. Въ Царстві же Польскомъ-на сторонъ Россіи одинъ простой народъ, оказывающій болье отрицательное, нежели положительное содыйствіе,но все остальное народонаселеніе участвуеть въ «заговорѣ» или «интригь», какъ называють некоторые тоть новый видь возстанія, который являеть нынѣ Польша. Тамъ, въ Царствъ Польскомъ, эти общія мъры должны уже относиться не къ меньшинству, а къ большинству народонаселенія, или даже, принимая въ соображение не количественность, а качественность последняго, ко всей стране, — следовательно тамъ эти меры принимають уже характеръ общей реформы, переорганизаціи всего края.

Пояснимъ это примъромъ. Русское правительство объщало Польшь административную автономію, т. е. управленіе, составленное изъ Польскихъ чиновниковъ: съ точки зрънія справедливости, которой, посль Зольтней диктатуры, такъ желало Русское общество для Польши, трудно было бы чтолибо возразить противъ этой мъры. Ее, по настоящему, не могутъ не одобрить и тъ Русскіе, которые считають возможнымъ и совътуютъ держать Царство Польское при Россій, съ административной мъстной самостоятельностью, но

не давая ему политического самостоятельного бытія. Вслёдъ ва прівздомъ Великаго Князя Намістника совершается покушеніе на его живнь. Видя въ этомъ действіе одной пар**мін, правит**ельство честно упорствуеть въ своей системѣ и приводить ее въ исполненіе, т. е. сміняеть всіхь Русскихь чиновниковъ и замъщаетъ ихъ кровными Поляками. Наконецъ происходить знаменитое ночное нападеніе на нашихъ солдать, являются вооруженныя шайки, учреждается подземный Цольскій національный комитеть, чиновники-Поляки, за ничтожнъйшимъ исключеніемъ, присягаютъ «народовому жонду», и всв до одного оказываются неблагонадежными. Правительство, продолжая видеть въ мятеже действіе одной революціонной партіи, продолжаеть упорствовать въ своей системъ, не позволяетъ себъ уклоняться ни на волосъ отъ пути строгой ваконности и противопоставляетъ всеобщему заговору, всеобщему беззаконію (съ формальной точки зрвнія) мъры --- до педантизма «легальныя». Между тъмъ съ каждымъ днемъ становится очевидно, что ни на одного Польскаго чиновника положиться нельзя, потому именно что онъ Полякъ и въ качествъ Поляка не можетъ не сочувствовать внамени, выставленному мятежомъ. Если многіе Поляки и осуждають возстаніе, то какь неблагоразумную попытку, способную ввергнуть страну въ неисходную бездну золъ, — но не желать ему усивка, не желать Польшв политической невависимости — они не могутъ. И такъ, на Поляковъ-чиновниковъ въ Польшъ положиться нельзя; слъдовало бы замънить ихъ всёхъ Русскими. Но не говоря уже о томъ, что им только-что, чуть чуть не вчера, сибстили всёхъ Русскихъ, — подобное распоряжение означало бы совершенное отреченіе отъ принятой нами системы управленія и удовлетворенія Польши: стало-быть система, которою у насъ думали разръшить Польскій вопросъ, оказывается неудобною и вопроса нисколько не разрёшающею, и намъ приходится прінскивать новое разрашеніе. Накоторые возражають, что такое распоряжение могло бы быть принято на короткое время, до усмиренія мятежа. Но мятежь можеть быть по наружности усмиренъ очень скоро; шайки разсвются и все по видимому войдеть въ свой порядокъ, въ тотъ порядокъ, который, конечно, нисколько не обезпечиваеть отъ новаго возстанія—при первой удобной оказіи. Нельзя же водворить тысячи Русскихъ чиновниковъ въ Польшт съ тамъ, чтобъ по истеченіи трехъ-четырехъ мъсяцевъ выгонять ихъ снова...

Мы для того именно и распространились такъ подробно о современномъ положении Русской администрации въ Царствъ Польскомъ, чтобы показать нашимъ читателямъ всю настоятельность, всю такъ сказать неразобщимость разръшенія Польскаго вопроса въ нашемъ собственномъ сознаніи — съ деломъ усмиренія настоящаго возстанія въ Польше. Отъ ошибочнаго взгляда на существо Польскаго вопроса, отъ неправильной его постановки, произошла, повторяемъ, невольная фальшивость положенія законнаго правительства въ Варшавъ, трудность подавленія мятежа и успокоенія Польши. Если мы не хотимъ принять никакихъ радикальныхъ мфръ, не хотимъ дать Польшв никакой политической самостоятельности (противъ чего такъ сильно возстаютъ «Московскія Въдомости»), то намъ остается только или удовлетвориться палліативными мфрами (въ родф военнаго положенія), не разръшающими, а только отсрочивающими разръшение Польскаго вопроса, -- причемъ мы будемъ въ постоянномъ ожиданін новаго мятежа, -- или же отнестись къ Польшт какъ къ странъ непріятельской и тогда отказаться надолго отъ роли великодушнаго и либеральнаго правительства и стать въ противоръчіе съ нашею собственною правительственною системой, действующею у насъ дома.

Впрочемъ, если «Московскія Въдомости» отвергаютъ, виъсть съ большинствомъ общества, всякую мысль о политической самостоятельности Царства Польскаго, то онъ нисколько не отрицають необходимости приступить нынъ же къ разръшенію Польскаго вопроса въ его существъ, и употребить въ отношеніи къ этому «больному мъсту» Россіи — «мъры не палліативнаго, а кореннаго лъченія». Какимъ же способомъ, спрашиваетъ читатель? «Раскрытіемъ нашей силы, какъ вещественной, такъ и нравственной», отвъчаютъ «Московскія Въдомости», и далъе поясняють свою мысль слъдующимъ образомъ: «Если мы не хотимъ прибъгать къ жестокимъ мърамъ, и если мы въ то же время не хотимъ затягивать Польскій вопросъ и оставлять его своимъ больнымъ мъстомъ, своею Ахиллесовою пятой, то мы должны озаботиться о раскрытіи той нрав-

ственной и вивств политической силы, которою несомивнно обладаеть Русскій народь, но которая для Поляковь будеть совершенною новостью». Раскрытіе нравственной и политической силы - дело, конечно, хорошее, и не мы, конечно, будемъ возставать противъ такого раскрытія; «День» постолино указываль на нраственную сторону Польскаго вопроса, на безсиле однихъ вещественныхъ способовъ къ его разръниенію. Но какое же раскрытіе разумветь здвсь редакція «Московскихъ Въдомостей», и что называеть она «нравственными силами»? «День», говорить она, «думаеть, что этою нравственною силою должно быть, непременно и исключительно, развитіе Русской общественной жизни въ Занадномъ крав, но нравственныя силы, необходимыя для разрешенія Польскаго вопроса, не ограничиваются театромъ борьбы Русскаго элемента съ Польскимъ»; Польскимъ же ипритязаніямъ, продолжають «Московскія Вѣдомости», мы должны противопоставить «раскрытіе нравственных» силь всей Россіи».— «День» никогда и не выражаль такой мысли, что Польскій вопросъ разрішается единственно развитіємь Русской общественной жизни въ Западном вкрап; мы сочли даже нужнымъ оговорить эту мысль, изложенную въ стать г. Гильфердинга; «День» постоянно утверждаль и не переставаль утверждать съ самаго начала, что Польскій вопросъ есть въ то же время и Русскій вемскій вопросъ, что для разрешенія Польскаго вопроса недостаточно «однихъ вещественных средствъ, находящихся въ распоряжении государства», а необходимо «позвать изъ недръ земли общественныя и вемскія нравственныя силы», «сойти съ Нфмецкотосударственной точки зрвнія», не довольствоваться твиъ патріотизмомъ, который умфеть только жертвовать жизнью и достояніемъ, а помнить, что «Польско-Русскій вопрось именно такого рода, что разръшение его возможно только при полномь дойствій всох наших не одних государственных, но и общественных, нравственных силъ» (15 іюня, «День» № 24). Но несмотря на эту неточность, относительно ссылки на нашу газету, мы, читая 177 № «Моск. Въд.» отъ 14 августа, были очень рады, что такъ сошлись съ почтенной редакціей во взглядв и въ выраженіяхъ. Однако же, вчитываясь внимательные въ эту статью, мы пришли къ заключенію, что

редакція подъ раскрытіемъ нравственныхъ силь разумветь нвито иное, не то органическое развитие общественной жизни, которое разумъли мы въ нашихъ вышеприведенныхъ словахъ, и котораго совершеніе, при всемъ нашемъ желаніи, мы не надвемся видеть въ короткій срокъ восьми или девяти мъсяцевъ, — а такое раскрытіе нравственныхъ силь, которое къ будущему лъту можетъ быть совершенно готово. «Интересы Россіи требують, чтобы Польскій вопрось не оставался ея больным в мыстом» — доказываеть вполны справедливо эта газета; «теперь время подумать о томъ, чтобы то, что мы пережили нынфшнимъ лфтомъ, не повторилось будущимъ льтом»... И какъ на средство не оставлять Польскій вопросъ больными мпстоми, указывается на раскрытіе (слёдовательно не позже будущаго лъта) нравственной и политической силы Русскаго народа, --- въ выраженіяхъ нами выше приведенныхъ. Вмъсть съ тьмъ Редакція совершенно отвергаетъ мысль о всякой политической самостоятельности Польши.

Раскрытіе нравственной и политической силы Русскаго народа въ томъ смыслъ, какъ мы понимаемъ слова «Московскихъ Въдомостей», вовсе не можетъ способствовать къ тому, чтобы Польскій вопрось немедленно пересталь быть больнымъ мъстомъ Россіи; подобное раскрытіе, конечно весьма желательное, можетъ быть только одною изъ ступеней, могучимъ двигателемъ нашего общественнаго развитія, но оно не излечить этого больнаго места одною выставкою, экспозии ею нашей нравственной и политической силы, если этой силъ не будетъ въ равной степени отвъчать зрълость общественной мысли и самосознание Русской народности въ Русскомъ обществъ, и если при такомъ раскрытіи общество не сойдеть съ Нъмецко-государственной точки врънія. Если эта сила будетъ относиться къ Польскому вопросу въ томъ духъ и смыслъ какъ предлагаютъ «Московскія Въдомости», и требовать насильственнаго соединенія Польши съ Россіею, то вопросъ Польскій по прежнему останется нашимъ больнымъ мъстомъ. Мы впрочемъ твердо убъждены, что только развите нравственныхъ общественныхъ силъ Россін можетъ привести къ точному уразуменію Польскаго вопроса и къ его совершенно удовлетворительному разрешенію, именно, что Русская общественная мысль, ставъ наконецъ вполню Рус-

скою и общественною, --- непременно приведеть Цольскій вопросъ къ такому исходу, при которомъ фактъ насилія, отравыющій наше теперешнее отношеніе къ Польской народности въ Польшъ, будетъ упраздненъ и Польской народности дарована будеть полная самостоятельность — въ соединеніи или безъ соединенія съ Россіей. При всемъ томъ, если даже Польша отдана будеть Польшь, т. е. самой себь, Польскій вопросъ еще надолго не перестанеть быть больнымъ мфстомъ Россіи (хотя и въ меньшей степени), --- до тёхъ поръ, пока, рядомъ съ развитіемъ Русской общественности, не пересоздастся или не перевоспитается Польское общество. Тёмъ не менъе политическая самостоятельность Польши полезна была бы для насъ еще болье, чыть для Польши; мы не должны связывать судьбу своего общественнаго развитія — съ развитіемъ совершенно намъ чуждой и своеобразной Польской общественности; мы не должны путаться или опутывать свои ноги, на своемъ вольномъ ходу, концами или хвостами путь, которыми приходится теперь обматывать Польту; им не можемъ и не должны выносить то противоръчіе, въ которое настоящее наше отношение къ Польшъ постоянно ставить нась — къ нашей собственной нравственной и общественной задачь, къ нашему стремленію, къ нашему возвржнію на государство и общество, и вообще ко всжиъ требованіямъ нашего Славянскаго чувства и Славанскаго историческаго призванія.

Можеть ин Руссий царь "быть первымь изъ Поляковъ"?

Москва, 31 августа 1863 г.

Если върить нъкоторымъ органамъ Русской журналистики, участіе нашего общества къ Польскому вопросу въ сильной степени охладъваетъ и интересъ внъшней политики, которымъ оно такъ было охвачено, такъ почти исключительно жило весною и лътомъ, уступаетъ мъсто другимъ домашнимъ, внутреннимъ общественнымъ интересамъ. Такому явленію слъдовало бы только радоваться, еслибъ дъйствительно причина его лежала въ сознаніи той важности, того преиму-

щественнаго значенія, которое им'йють для нась вопросы общественные предъ вопросами чисто политическими; еслибъ въ обществъ замътна была готовность принести къ труду разрешенія нашихъ общественныхъ задачъ — хоть половину, хоть десятую долю той правственной силы, того патріотизма, который оно проявило при одномъ слухв о замыслахъ Западныхъ державъ; еслибъ наконецъ оно поръшило, хоть въ своей мысли, хоть само для себя, вопросъ Польскій и, такъ сказать, раздёлалось съ нимъ въ своемъ сознаніи. Мы уже указывали не разъ, что всякая внёшняя, осязательная и являющаяся въ грубой формъ войны или угрозы опасность встрътить въ Россіи единодушный отпоръ всъхъ ея государственныхъ, общественныхъ и народныхъ, вещественныхъ и нравственныхъ силъ; что на подобнаго рода неголоволомные и немудреные вопросы-есть всегда для насъ возможность, также безъ особеннаго мудрствованія и напряженія мысли, отвётить грозною готовностью жертвовать жизнью и достояніемъ для снасенія чести и цілости Русскаго государства. Въ этихъ случаяхъ Россія обыкновенно проявляетъ такую высокую всенародную доблесть, которая уже одна, сама по себъ, служить залогомъ политической жизни и долгой политической будущности. Но какъ скоро въ доблести такого рода надобности не оказывается и крупныхъ цёльныхъ жертвъ обстоятельствами не требуется, мы становимся очень туги на всякую гражданскую добродътель менъе выспренняго достоинства, и очень скупы на жертвы-по видимому мелкія и даже не заслуживающія названія жертвъ, носоставляющія, тімь не менье, въ общественной ежедневности, неизбъжное условіе общественнаго развитія и преуспъянія. Патріотизмъ нашъ, выступающій впередъ большею частью только при большихъ оказіяхъ, почти не въ силахъ побъдить умственную и духовную льнь мгновенно овладъвающую нами, какъ скоро не представляется уже нужды въ напряженіи силь и ніть боліве пищи поднявшему нась на ноги порыву одушевленія... Наша газета не имфетъ привычки льстить обществу и можеть-быть даже судить его съ тою строгостью, которой оно теперь уже и не заслуживаеть; но лучше и выгоднъе для общества быть недовольнымъ собой и работать надъ собою, чёмъ ублажаться въ самодовольствім,

любоваться собою въ «патріотическомъ» зеркалѣ, расшаркиваться передъ собою и пѣть самому себѣ хвалебный акаентъ.

Если точно Польскій вопросъ началь уже «надобдать» (по вираженію одной Петербургской газеты) нашему обществу, такъ мы замътимъ ему, что, по настоящему, Польскій вопросъ только теперь и начинается, или, по крайней мъръ, теперь-то именно и входить въ самый важный и обильный последствіями періодъ. Собственно говоря вопросъ, волновавшій цілье полгода Россію, быль не Польскій вопросъ, **а чисто** Русскій, возбужденный угрозами Западной Европы. Дъло шло о вившательствъ послъдней въ дъла Польши, о посягательствъ Европы на наши права, на наше народное и государственное достоинство. Намъ было уже не до разрвшенія Польской задачи въ ея существъ, а всъ наши усилія были направлены къ отраженію иностранной непрошенной «интервенціи», къ смиренію кичливости нашихъ гордыхъ совътчиковъ. Въ настоящее время дело приняло другой оборотъ. Войны не предвидится, по крайней мере въ нинъшнемъ году, — и ръшеніе Польскаго вопроса, можно сказать, предоставлено намъ самимъ, нашимъ собственнымъ силамъ. Мы должны даже торопиться нъсколько этимъ разрвшеніемъ, чтобъ предупредить новое заступничество Запада, если Польское дело протянется слишкомъ долго; мы должны показать Европв, что у насъ только однихъ и имвются ключи къ разръшенію Польскаго вопроса, и не только ключи, но и нужныя для того - желаніе, энергія и сила. Теперь все зависить отъ нашей воли и мудрости, а не отъ случайностей войны (какъ можно было думать нъсколько мъсяцевъ тому назадъ), и потому теперь-то и наступаетъ для насъ пора несравненно труднъйшая. Мало того: усмирись мятежъ, вопросъ становится еще труднъе для разръшенія. Вооруженное возстаніе упрощало задачу и представляло для насъ, въ вавъстномъ смыслъ, болъе выгоды, чъмъ глухая и упорная нсосязаемая оппозиція. Оно должно было быть усмирено, этого требовала честь государственная, -- повстанцевъ, нападающихъ на Русскихъ солдатъ съ оружіемъ въ рукахъ, слъдовало разбивать, и ихъ разбивали и разобьють окончательно. Но вопросъ сдълается еще мудренте, если вст эти повстанцы,

видя невозможность сопротивленія, принесуть повинную и обрататся къ Русскому милосердію: въ искренность и въ прочность ихъ раскаянія мы пов'врить не можемъ; системъ управленія. введенная маркизомъ Велепольскимъ, такъ ярко обличилась въ своей несостоятельности, что не даетъ охоты къ ней возвратиться,—необходимо придумать новую систему, прінскать новые способы къ разр'вшенію задачи. Для этого же необходимо, по прежнему сод'вйствіе общественной мыслю и воли,—и потому охлад'вать участіемъ къ Польскому вопросу Русскому обществу еще рано, и не сл'ядуетъ.

Сами Поляки начинаютъ чувствовать, что Польское делопринимаетъ новый оборотъ, и некоторые изъ нихъ считаютъ уже своевременнымъ перевести споръ съ поля брани на поле литературы. Мы получили на дняхъ письмо изъ Варшавы отъ неизвъстнаго намъ Поляка за его подписью, съ просъбою предложить содержание его письма на обсуждение публики. Если принять въ соображение терроръ, господствующій въ Варшавъ и если подпись дъйствительная, а не подложная, то это обстоятельство получаеть некоторую знаменательность. Что же касается до самаго письма, то оно чрезвычайно интересно, какъ образецъ мыслей Поляковъ «умвренной партіи» и какъ новое доказательство въ подтвержденіе нашего мивнія — о трудности, если не невозможности, согласиться намъ съ Поляками какъ съ Русскими подданными, съ красными и бълыми, съ ультрасами и умфренными. Съ последними сойтиться намъ едвали еще не трудне, чемъ съ «крайними», для которыхъ сила оружія есть верховная ръшительница всякихъ вопросовъ. — «Польскій вопросъ», говоритъ г. Маевскій, авторъ письма, «не нашелъ въ Россіи настоящаго пониманія. Русская литература и польское «народное правительство» действують ваодно«, т. е., какъ дальше объясняеть г. Маевскій, возбуждають къ борьбі и раздору. Положимъ, что такъ, но кто же былъ начинающій? Не расположено ли было Русское правительство и Русское общество ко всевозможнымъ уступкамъ, къ заживленію общей нашей раны, такъ долго сочившейся кровью? Наконецъ не сами ли Поляки, своими притязаніями на Западный край Россін, возбудили противъ себя грозу народнаго гнфва? Если бы дфло шло объ одномъ Царствъ Польскомъ и не било и ръчи о

вившательствъ Западныхъ державъ, Русскій народъ и общество едвали бы приняли такое горячее участіе въ Польскомъ деле и можетъ-быть предоставили бы заботу о немъ одному правительству. Неужели этого еще не понимаютъ Цоляки? «Это правда», продолжаеть г. Маевскій, «что народное возстаніе не сотворить народной независимости; это правда, что какъ бы ни были храбры наши соотечественники, невозможно имъ будетъ одолъть Русскую армію. Правда и это, что большинство народонаселенія принимаеть лишь только страдательную участь» (участіе: письмо писано по Русски) «въ возстаніи. Правда, наконецъ, что на Литвъ и Руси дела Польскія стоять незавидно». Но съ другой стороны авторъ письма думаетъ, что если бы Францувская армія явилась на берега Вислы и Нфмана, то Россія принуждена была бы уступить, и что Русской полиціи не удастся «выловить народное правительство» и разрушить эту «огромную оргавизацію». Уступила бы или нътъ Русская армія — это еще вопросъ, который мы разръшаемъ для себя отрицательно, а Польскій патріоть положительно: все это принадлежить къ области мечты, и мы довольствуемся собственнымъ сознаніемъ г. Маевскаго о настоящемо положени дела. «Если долве Русская литература будеть говорить во имя ввры и отечества — какъ будто кто-нибудь возставалъ противъ ея въры, Государя и отечества» (еще бы нътъ?! а что значать всв эти притязанія на Западный край Россіи, всв эти вооруженныя банды въ Бълоруссіи и на Украйнъ?); «если она (литература) будетъ безпрестанно указывать на времена самозванца и вспоминать минуты вражды двухъ народовъ,--конечно, дружба между нами не явится.» Намъ не зачъмъ ходить такъ далеко и вспоминать давнопрошедшее: жандармы-въшатели въ Польшъ и на Литвъ, списокъ несчастныхъ жертвъ замученныхъ Польскими патріотами не въ XVII въкъ, а мъсяцъ, двъ недъли тому назадъ-гораздо сильнъе распаляють народную ненависть, чтмъ вст историческія воспоминанія Русской литературы. Пора бы Полякамъ обратиться къ самимъ себъ съ укоромъ и осужденіемъ, а не къ Русской литературъ, только еще очень недавно ръшившейся заикнуться словомъ въ опровержение Польскихъ клеветъ, которыми 30 лътъ сряду наводняла Европу Польская эмигра-

ціонная литература! Мы помнимъ-какую бурю либеральнаго негодованія подняли мы на себя, почти два года тому назадъ, решившись назвать безумными Польскія притазанія на Смоленскъ и Черниговъ, какъ благородничали на нашъ счетъ, гарцовавшіе тогда въ Петербургской литературь, разные крикливые форрейторы и разнощики Петербургскаго либерализма. Но перейдемъ къ существенной сторонъ письма г. Маевскаго, къ его мнѣнію объ администраціи и о средствахъ умиротворить Польшу. «Русская администрація въ Польшів», говорить онъ, «пробовала разныхъ средствъ противъ возстанія. Мы видели уже минуты страшной строгости и известнаго рода снисходительности, были уже висълицы и милости, увъщанія и угрозы, манифесты и указы, но нътъ ничего ръшительнаго, нътъ никакого успъха. Ежели правительство будетъ идти впередъ по этому же пути, то мы не можемъ надъяться ничего хорошаго. Ежели правительство не представитъ никакихъ залоговъ для будущаго блага страны» (а вся система Велепольскаго? Она была невыгодна для Россіи, но вполнъ выгодна для Поляковъ); «ежели станетъ проповъдывать необходимость покориться приговорамъ Провиденія, признать верховную власть Россіи и мало-по-малу сделаться Русскими, словомъ, ежели правительство, защищая свое существованіе, не представить никакихь залоговь для упокоя Польской совъсти, — спокойствіе возвратится только тогда, когда на развалинахъ Польской цивилизаціи, богатства, вфры и народа засядеть свъжій Русскій народь. Я убъждень, что сами Русскіе этого не желають, что они слишкомъ много потеряли бы своего на эту побъду...»

Дъйствительно не желають, и выраженіе автора о томь, что на такую побъду, какъ уничтоженіе цълой народности, Русскій народь потеряль бы много своего, — очень удачно и полно мысли. Такая побъда, конечно, не доставила бы торжества Русскому народному принципу и обратилась бы во вредъ самой Русской народности. Едвали кто изъ Русскихъ и мечталь о такой побъдъ. Но Поляки сами могуть похоронить себя подъ развалинами своей цивилизаціи, въры, богатьства и народа, если цивилизація ихъ будеть по прежнему чужда Славянскихъ началь, если ихъ въра будеть по прежнему проникнута іезуитствомъ, будеть разрѣшать ложь,

безиравственность, убійство для достиженія политическихъ цілей, сама обращаться въ средство для возбужденія политическаго фанатизма, утративъ высокій идеаль христіанской нравственности, и по прежнему рабствовать Риму; если наконецъ богатство Польской шляхты и магнатовъ не очистится отъ крови и слезъ народныхъ, если не смирится Польское общество и не познаетъ своего многов вковаго историческаго грта предъ своимъ же народомъ, предъ Польскимъ крестьянствомъ...

«Противъ нынёшняго возстанія, продолжаетъ г. Маевскій, нужно мёръ рёшительныхъ, радикальныхъ: тогда оставьте въ поков всёхъ агентовъ «народнаго правительства»:—вы можете обезсилить ихъ разомъ.» Какія же это такія мёры, съ нетериёніемъ спрашиваетъ читатель. Авторъ не безъ робости приступаетъ къ изложенію своего плана, опасаясь, что онъ не будетъ понятенъ въ Россіи и «оттолкнетъ неприличіемъ формы и чуждостью языка»; онъ просить, и очень убёдительно, искренняго вниманія, и мы постараемся отнестись къ его инёнію съ должнымъ снисхожденіемъ, какъ бы ни казалось оно намъ странно и даже дико. Вотъ его слова:

«Польша для Польши-это старый рецептъ противъ революціи. Россія должна удивить своею доброжелательностью и великодушіемъ (противъ этого мы никогда и не спорили, но пондемъ дальше). Государь долженъ явиться первымъ изъ Поляковъ (??), признать всѣ, когда-либо существовавшія за нами права (???); вмъсто угрозъ противъ ослушниковъ, онъ **Золженъ** явиться съ упрекомъ въ недостаточности Польскаго татріотизма (????) и вырвать кормило народнаго движенія изъ Рукъ революціи. Тогда Государь можеть насмінкой отвітыть на шесть заграничныхъ пунктовъ, можетъ пренебречь тыть, противу чего усердно трудились долгіе годы... Но дъй-Ствовать надо скоро и решительно, надо оставить все мечты заднія мысли. Осуществленіе этого плана я полагаю воз**тожнымъ** безъ многаго труда. Манифестъ откровенный, ружоводимый мыслію, что не ложь, а благо народа составляетъ честь народную; народныя манифестаціи (?), народное пред-Ставительство и администрація, строгій легальный порядокъ, безотлагательное проведение въ жизнь всего объщаннаго, несмотря на силу оппозиціи; пренебреженіе оппозиціею, лишеніе ея членовъ привилегіи быть мучениками, а въ случав необходимости, единственно парализированіе ихъ двятельности временнымъ удаленіемъ изъ края, - это есть міры, которыя лучше пушечныхъ выстреловъ разрушать то, что разрушить такъ трудно. Мои мысли — это не мечты. Это все возможно. Россія выиграеть на спокойствъ и гармоніи, Польша получила бы форму быта, которая была бы ей сносна... Польскій народъ защищаєть свои нужды, особевно народность. Онъ не живетъ для «народнаго правительства», не имветь никакой нужды защищать его, но съ другой стороны онъ не имфетъ нужды защищать и Русское правительство, какъ скоро оно противится его нуждамъ. Революція объщаеть намъ теперь народность. Русскіе — истребленіе народности. Избраніе до сихъ поръ было легко, но оно будетъ еще легче, ежели Императоръ и правительство захотять быть Цольскими...»

Вы ошеломлены, читатель, такимъ страннымъ и наивнымъ требованіемъ и недоумъваете — сердиться вамъ или же смъяться, --- но будьте увърены, что такъ думаетъ не одинъ г. Маевскій, а цілая партія умперенных въ Польші, такъ думасть и самъ маркизъ Велепольскій; разница только въ выраженіи: г. Маевскій не маскироваль свою мысль и высказаль ее въ формъ довольно грубой и безцеремонной, и мы очень ему благодарны за это. Мало того: мысль о томъ, что Верховный Глава Россійской Имперіи, въ составъ которой входять Поляки, Нъмцы и разные другіе народы, есть лицо коллективное, соединающее въ себъ не только титулы разныхъ царствъ и владъній, но и обязанности, сопряженныя съ каждымъ титуломъ порознь, — такая мысль не новая и довольно распространенная у Нфмецкихъ Оствейцевъ и у нфкоторыхъ нашихъ «федералистовъ». По ихъ мненію, Русскому Государю приходилось бы быть первымъ Полякомъ съ Поляками, первымъ Нумцемъ съ Нумцами, и т. д. Мы сами имъли у себя въ рукахъ статью, которую не захотвли однакоже напечатать и которая явилась потомъ въ печати въ одномъ провинціальномъ журналі, — статью, трактующую о высшей имперской Петербургской централизаціи, смінившей будто бы старую Московскую и призванной примирить всв народности и въры въ отвлеченномъ образъ Россійской Имперіи, въ

безразличномъ званів Россійскаго подданнаго. Теорія очень всличественна и красива, и, нападал на нее, вы рискуете подвергнуться обвиненію въ москализив, въ томъ, что вы противникъ равноправности жителей нашего великаго государства. Но відо вдеть вовсе не о гражданской равноправности и не о свободъ въронсповъданія, за что мы стониъ такъ же горячо, какъ и защитники новъйшей Санктпетербургской централизаців. Дібло идеть, у этихъ господъ, о создани какой-то отвлеченной, государственной народности вли, върнъе сказать, — безнародности, обращающейся, въ конечномъ своемъ результатъ, на пользу и усиление народности Польской, Намецкой, Еврейской — въ ущербъ Русской. По нашему мивнію, да ввроятно и по мивнію нашихь читателей, Русскій Государь есть Русскій Государь, и только, а не Польскій, Ифмецкій и т. д. Если прочія народности и ваходятся подъ защитою его могучей державы, то на томъ только условін, чтобъ эта защита не противорічнія выгоданъ, счастію и благоденствію Русской народности. Государство, какъ вифшній покровь народнаго привняго организма. вожеть быть крипко только внутреннею органическою синою. Если бы эта сила перестала действовать или почемулибо ослабъла въ дъйствін, если бы отъ какой бы то ни было **Фичины** произощло разстройство органическихъ отправле-**Вій или** непомірное развитіє одного органа въ ущербъ дру-РОМУ, — напримёръ, внёшняго покрова на счеть всего тёла. — Росударство, при всемъ своемъ наружномъ блескъ и могупрества, не представляло бы залогова истинной крапости и **Долгоденствія.** Эта органическая сила — нарокность. Россія же есть совокупность разныхъ племенъ и народовъ, сплоченжихь вившиею катеріальною связью государственнаго един-Ства, не «аггломерать» (по техническому выражению учежыхь), а живой, цёльный народный организмъ, развившійся и разросшійся собственною своею внутреннею органическою силою: Россія потому только и Россія, что она Русская; этимъ она есть, живетъ и движется, въ этомъ смыслъ и причина са бытія, ся raison d'être, какъ говорять Французы. Вообще, никакое государство никогда не должно упускать изъ виду верно своей жизни и силы, истинный родникъ, причину и основу своего историческаго бытія. Кажется, едвали нужно говорить,

что въ Россійской Имперіи-этимъ зерномъ, этимъ источникомъ жизни и силы, этимъ съдалищемъ зиждущаго разума--является Русь, Русскій народъ, а не Польша, -- не Остзейскія провинціи, не Башкирія, какъ бы ни были онъ тесно свяваны съ Русью. До какой степени была полна жизни эта органическая сила до Петровскаго переворота — свидътельствуется твит, что всв пріобретенія и завоеванія тогдашней Руси становились тотчасъ же ея нераздельною частью, проникались органическимъ съ нею единствомъ... Все это, само собою разумъется, нисколько не мъщаетъ лицамъ не-Русской народности и въры пользоваться одинаковою полнотою гражданскихъ правъ съ Русскими, если только они признаютъ значение Русской народности въ Россіи. Что же касается до мнина маркиза Велепольского, мечтавшого о томъ, что Польша подъ видомъ Россіи будеть управлять міромъ отъ Балтики до Тихаго Океана и т. д., или до мифнія г. Маевскаго, предлагающаго Русскому правительству учиниться Польскимъ и Русскому Государю стать во главѣ Польскаго патріотизма, то интересы Польской народности, такъ какъ они понимаются до сихъ поръ Польскою интеллигенціей, стоять въ совершенномъ противоръчіи съ интересами Русской народности: партія умпренных желаеть—не болве не менве—какъ принесенія нами Русской народности въ жертву выгодамъ Польши! Такія требованія для насъ опасніве дервкихъ требованій вооруженныхъ повстанцевъ, потому что они умфютъ маскироваться видомъ покорности, личной нреданности Россійскому императору, — затрогивать струны великодушія и какого-то гуманнаго, высшаго космополитизма. — Что разумветь г. Маевскій подъ словами: «возвратить Польше все когда-либо существовавшія права»? Если онъ въ число правъ включаеть и право Польши на обладаніе Западной и Юго-Западной Россіей, то пусть знаеть г. Маевскій, да и всв Поляки, что между нами не можеть быть никакой серьезной полемики до твхъ поръ, пока Поляки будутъ предъявлять притазанія на области, заселенныя Русскимъ народомъ.

Мы убъждены, впрочемъ, что никакія великодушныя усилія примирить Польшу съ ея положеніемъ какъ нераздильной части Россійской Имперіи не помогуть дѣлу. Развѣ Императоръ Александръ I не удовлетворялъ всѣмъ условіямъ,

предъявленнымъ теперь умпъренными Поляками? Развѣ онъ по истинѣ не былъ первымъ изъ Поляковъ и не готовъ былъ отдать Польшѣ Украйну и Бѣлоруссію, какъ это положительно доказываютъ «Московскія Вѣдомости»? (№№ 185 и 186). Что же вышло и къ чему привела эта примирительная политика Императора Александра І-го?

Кстати заметимъ: намъ было очень забавно прочесть въ «Московскихъ Въдомостяхъ» наименование этой политики Александра I-го «славянофильскою»! Трудно предположить, чтобъ авторъ статьи до такой степени не понималь сущности такъ-называемыхъ славянофильскихъ теорій \*)!.. Напротивъ, если чье мненіе ближе подходить къ тогдашней либеральной политикъ, такъ это именно мнъніе «Московскихъ Высомостей»: и «Московскія Выдомости» и оная политика сходатся въ желаніи им'єть Польшу неразрывною частью Русской Имперіи: тозда думали достигнуть этого путемъ примирительной либеральной политики и удовлетворенія Польскимъ требованіямъ; «Московскія же Вѣдомости» рекомендують насильственный способъ, но впрочемъ надъются смирить и обольстить Поляковъ «раскрытіемъ нашей народной политической силы» и сдёлать ихъ мирными, дружелюбными или покорными участниками наших будущих либеральных учрежденій. Читателямъ извістно, что мы не разділяемъ этой надежды и думаемъ, что мы съ Поляками помиримся только тогда, когда разойдемся, и что намъ гораздо легче будетъ

<sup>\*)</sup> Уже по написаніи и одобреніи этой статьи цензурою, прочли мы 187 «Московских Відомостей», въ которомъ редакція, возражая на нашу статью въ 34 %, нзлагаетъ такого рода лживое толкованіе нашихъ мийній, котораго мы никакъ не можемъ отнести къ мепомыманію. Мы будемъ отвічать «Моск. Відомостямъ» въ слідующемъ б. Замітимъ только, что подъ «политическою самостоятельностью Польши въ соединеніи или безъ соединенія съ Россіей» (на этомъ непонятомъ ею выраженій строить редакція все зданіе своихъ возраженій, не справлясь ни съ общимъ смысломъ нашей статьи, ни вообще съ направленіемъ «Дня»), мы разумітемъ политическую самостоятельность или совершенно отдітльно отъ Россіи, или въ добровольномъ съ нею союзі (конечно, въ будущемъ, какъ окончательное, современемъ, разрішеніе Польскаго вопроса). Редакція же «Московскихъ Відомостей», какъ извістно, стоить за насильственный союзь.

справляться съ Польшей какъ съ ничтожнымъ политическимъ тв ломъ, нежели съ Польшей какъ съ обществомъ, какъ сънравст венной отравой, разливающейся по всему нашему организму.

Впрочемъ, мы никогда не предполагали и не предполагаемъ, чтобы можно было тотчасъ же приступить къ осуществленію мысли о политической самостоятельности Польши. Все это еще впереди, и толкуя теперь о политической самостоятельности, мы стараемся разръшить Польскій вопросъ для нашего собственнаго общественнаго сознанія. Въ настоящее время, и въ дъйствительности, окончательному ръшенію Польскаго вопроса должны предшествовать не либеральныя сдълки или «компромиссы», а избавленіе страны отъ террора и усмиреніе мятежа, — и вовсе не путемъ примирительной политики, а путемъ решительной временной диктатуры. Мы уже говорили не разъ, а теперь считаемъ весьма приличнымъ напомнить, что этимъ временемъ, этимъ положеніемъ, созданнымъ самимъ Польскимъ мятежомъ, мы должны воспользоваться для того, чтобъ выдвинуть впередъ въ Польшъ элементъ, до сихъ поръ не дъйствовавшій въ ея исторія, элементъ простонародный. Исторія Польши, ея прошедшее, мысль о которомъ такъ фанатизируетъ Польское общество, во имя котораго сражаются и гибнуть тысячами Польскіе патріоты, не имбеть ничего привлекательнаго, не существуеть вовсе для Польскаго крестьянства. Въ прошедшемъ оно видитъ одно господство пановъ, свою безличность, свое утфсненіе. Польское крестьянство — залогъ новаго будущаго для Польши, и залогъ ея умиротворенія. Польша крестьянская, т. е. съ участіемъ крестьянства въ ея гражданскомъ развитіи, будетъ несравненно безопаснъе для сосъдей и болъе Славянскою, чъмъ настоящая, нынъшняя Цольша. Если мы теперь надълимъ Польское крестьянство землею, крестьянскимъ самоуправленіемъ (хотя бы въ род'в нашего), гражданскими и политическими правами, - то нътъ сомнънія, это положеніе, эти права уже никакою силою не будуть отъ нихъ отняты Польскими панами, даже въ случав совершенной самостоятельности Цольши. Мы должны это сдёлать какъ для своей выгоды, такъ, едва ли еще не болье, для выгоды самой Польши. Мы введемъ въ ея жизнь новую историческую идею, противопоставимъ силу устоя ея многовъковому общественному броженію, дадить грузъ, упоръ ея легковъсному судну, носившемуся до сихъ поръ, подъ управленіемъ шляхты, по прихоти волнъ и всяческихъ вътровъ!.. Мы въ то же время совершимъ долгъ человъсолюбія относительно значительной части угнетеннаго человъчества, и исполнимъ историческое призваніе Россіи, страны—сильной простонародностью, самой демократической въ лучшемъ, не политическомъ, а общественномъ и иравственномъ значеніи этого слова.

Еще подемня съ "Московскими Въдомостями" по Польскому вопросу.

Москва, 7 сентября 1863 г.

....«День» пишет вапологіи нынь дыйствующей системь управленія в Польшь, защищает систему Велепольскаго и признает ее единственно возможною в настоящее время.

«День» хочет дать Польшь особое государственное поможение подъ однимъ или не подъ однимъ скипетромъ съ Россіей, но то, чего хочетъ «День» Польша имъла и иветъ (??).

Эти выводы, къ величайшему удивленію извлеченные «Московскими Вёдомостями» изъ статьи 34 № «Дня» \*), сами бы по себё не заслуживали и опроверженія: до такой степени они противорічать нашей стать и всему, довольно изв'єстному направленію «Дня». Но предметь, о которомь идеть тразъяснить вновь нашу статью, —и именно только статью 34-го №, почти ея же словами.

Цёль нашей статьи — доказать несостоятельность мысли, будто оть системъ управленія зависить примирить Польшу съ ея положеніемъ какт неразрывной части Россійской Иммеріи. Ее можно усмирить, держать въ покорности посредствомъ военной диктатуры, но все же это будетъ только «мѣра палліативная, не разрѣшающая, а только отсрочиватощая разрѣшеніе вопроса—при чемъ мы будемъ въ постоянномъ ожиданіи новаго мятежа». Не слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, обольщаться надеждою—успокоить Польшу какими-

<sup>\*)</sup> См. выше, подъ заглавіемъ: Разность вягляда "Московскихъ Въдомостей" и "Дня" на Польскій вопросъ.

нибудь либеральными пріемами управленія, когда «политическія стремленія Польши простираются далеко за преділж всего того, что можеть представить самое лучшее, самое справедливое Русское управленіе», когда Поляки, просто напросто, стремятся «къ политической независимости отъ Россіи». Мысль о возможности удовлетворить законным требованіямъ Поляковъ — ошибочна, потому что ихъ требованіе одно: политическая независимость; — и не только эта мисль ошибочна, но она кажется намъ положительно вредною, потому что ставить нась въ фальшивое положение. Если мы думаемъ управлять Польшей системою либеральнаго довърія къ Полякамъ и надъемся, что объщание либеральныхъ льготъ можетъ примирить съ нами Поляковъ, то мы сами задаемъ себъ задачу неразръшимую, связываемъ себя сами своимъ объщаніемъ и сами лишаемъ себя возможности и права поступать такъ, какъ единственно возможно поступать съ Польшей, если мы не согласны от нея отказаться. Напь нечего себя обманывать: Польша теперь для насъ непріятельская страна, и довърять Полякамъ все равно, что довърять непріятелямъ: потому что, говоримъ мы въ этой статьъ, «ни на одного Польскаго чиновника положиться нельзя, потому именно, что онъ Полякъ и во качествъ Поляка не можетъ не сочувствовать знамени, выставленному нынашнимъ мятежомъ». Нужды нътъ, что «многіе Поляки, пожалуй, и осуждають возстаніе, но они осуждають его, какъ неблагоразумную попытку: не желать же ему успъха, не желать Польшъ политической независимости, — они не могутъ».

Спрашиваемъ опять: есть ли возможность водворять систему легального, либерального, основаннаго на началь довьрія, управленія въ странь, гдь мы никому не можемъ вырить и гдь тайное и явное желаніе каждаго—освободиться оть нашего управленія, какое бы оно гуманное ни было? Наша довъренность будеть употреблена во зло и, какъ говорить статья 34 №, мы будемъ окружены «всеобщею измъною всей дъйствующей и мыслящей части народа (разумън подъ измъной самое сочувствіе Польскому знамени)». Воть почему мысль—разрышить Польскія затрудненія системою Велепольскаго, мы и называемъ въ нашей стать «неправильною постановкою Польскаго вопроса, породившею не-

вольную фальшивость положенія законнаго правительства въ Варшавъ. Намъ возражають на это, что Варшавская адинистрація должна была прибѣгнуть къ военному положеню, къ диктатуръ и пр., и что мы, стало быть, защищаемъ действія Варшавской администраціи!!! Но мы вовсе и не дунали ни порицать, ни защищать Варшавскую администрапію, — дело совсемь не вь этомь; а вь томь, что задача, заданная себъ Варшавскою администраціею быть либеральнить правительствомъ, дъйствующимъ на основаніи строгой легальности, была совершенно ошибочна и неисполнима; что же касается до диктатуры, то мы и прежде, да и въ самой этой статьв, признавали и признаемъ ее необходимою для подавленія мятежа и террора, --- но такая диктатура есть полвышее обличение несостоя пельности нашей либеральной системы; — а это то намъ и требовалось доказать. Мы идемъ даже дальше. Мы логически приводимъ къ необходимости трактовать Польшу (если мы не намфрены отъ нея отказатьса) «какъ страну непріятельскую», — но тогда не для чего себя обманывать, а знать напередъ, что намъ приходится «надолго отказаться отъ роли великодушнаго и либеральнаго правительства въ Польшв и быть въ противорвчии съ нашею собственною правительственною системой, действую**щей у насъ** дома». Кажется, это ясно. Откуда же взяли «Московскія Відомости», что «ныніз дійствующую (или не-**Давно** действовавшую) систему управленія въ Цольше мы признаемъ единственно возможною въ настоящее время», Когда вся цёль статьи — доказать невозможность какъ этой, такъ и всякой другой либеральной системы, и поставить ди--Темму, въ которой только два выхода: или отречение отъ Польши, т. е. предоставление ей политической отдъльности, жи же отношение къ Польшт какъ къ странт намъ враждебной и непріятельской?

Для поясненія нашей мысли мы въ стать 34 № стараемся изобразить всю фальшивость задачи: примѣнять дѣйствіе легальнаго правительства по либеральной системѣ Велепольскаго — къ усмиренію нынѣшняго мятежа. Мы называемъ эту систему «невыгодною для Россіи, но чрезвычайно выгодною для Поляковъ», — а «Московскія Вѣдомости» увѣряютъ, что «День» пишетъ ей апологію; — мы говоримъ дальше. что «эта система, которою у насъ думали разръшить Польскій вопросъ, оказалась неудобною и вопроса нисколько неразръшающею, и намъ приходится пріискивать новое разръшеніе»,—а «Московскія Въдомости» увъряють, что «День» пишетт апологіи системъ Велепольскаго, защищаетт се и признаетт ее единственно возможною въ настоящее время»?!! Добросовъстно ли это?

Далве. Вотъ въ какое положение поставила насъ наша либеральная система, система гражданской автономіи Царства Польскаго «какз части Россійской Имперіи», — говоримъ мы въ нашей статьв, -- система Велепольского и неразрывное съ нею желаніе — умалить значеніе мятежа: это желаніе понятно, потому что въ противномъ случав (т. е. если признать матежъ дёломъ немаловажнымъ) пришлось бы отречься отъ этой либеральной системы. Смотрите: у васъ милліоны подсудимыхъ: извольте примънить къ нимъ всф легальные пріемы слъдствія, суда и проч. и проч.?!! Никакихъ средствъ на это у васъ недостанетъ! Очевидно, что слъдуетъ принать общія мыры, но вы сами отняли у себя на это право, увъряя, что мятежъ — явленіе ничтожное, что онъ есть дело только одной партіи, вопросъ чисто административный, а не политическій... Воть мы ввели въ Польші Польских чиновниковъ, прогнали всъхъ Русскихъ и совершили это какъ осуществленіе новой либеральной системы. На другой же день введенія этой міры вспыхиваеть мятежь и оказывается, что ни одному Польскому чиновнику довърять нельзя. Слъдовало бы ихъ выгнать и призвать снова Русскихъ чиновниковъ... Но въ такомъ случав, стало быть, наша система оказалась несостоятельною? Такъ сознаемся же въ этомъ и убъдимся въ невозможности удовлетворить Поляковъ, стремящихся къ совершенной независимости, какими бы то ни было либеральными системами... Нътъ, возражаютъ намъ, это только временная несостоятельность: усмирится мятежь и можно будетъ опять посадить Польскихъ чиновниковъ... Да въдь мятежъ, — отвъчаетъ на это 34 Л: нашей газеты, — можетъ быть, по наружности, усмиренъ очень скоро, что однако нисколько не обезпечиваетъ отъ новаго возстанія при первой удобной оказін. «Нельзя же водворить тысячи Русскихъ чиновниковъ въ Польшѣ съ тѣмъ, чтобы по истеченіи трехъчетирехъ мѣсяцевъ выгонять ихъ снова», потомъ призывать опять при новомъ возстаніи, потомъ опять устранять ихъ, и т. д. до безконечности! Вотъ къ какимъ затрудненіямъ приводять насъ неясное разрѣшеніе себѣ самимъ существа Польскаго вопроса и «ошибочный взглядъ» на характеръ и смыслъ Польскаго современнаго мятежа.

Мы ръшительно не понимаемъ, почему публицистъ «Мо-, сковскихъ Въдомостей», такъ энергически нападавшій на Варшавскую администрацію и совътовавшій принять энергическія решительныя меры и ввести военную диктатуру, желаетъ также, какъ и Варшавская администрація, всёми сыми ослабить, умалить значение Польскаго мятежа. Чёмъ больше вы ослабляете его значеніе, твиъ больше подрываете ви собственное основание вашихъ требований. Правительство не даеть слова на вътеръ; система управленія, принятая для цілой страны, не есть пустая попытка, которую нынче можно ввести, а завтра и бросить — безъ достаточнаго разумнаго повода. Поводъ этотъ есть, и онъ заключается именно въ политическомъ значеніи инсуррекціи, въ томъ, что этотъ мятежь не есть бупть нескольких головорезовь, или «возбужденіе разнообразных элементов безпорядка» (имфющихся въ каждой странь), а такое явленіе, котораго успыху не можеть не сочувствовать ни одинъ Полякъ какъ Полякъ, — такое явленіе, которое мигомъ лишаеть вась права довфряться въ Польшъ какому бы то ни было чиновнику- Поляку. Все дъ-10-въ знамени. «Сила мятежа, говорить наша статья въ 34 №, не въ повстанцахъ — голодныхъ, плохо одътыхъ и еще плоте обученныхъ, а въ знамени мятежа: это знамя-политическая независимость!» Этому знамени не могутъ не сочувствовать Поляки, и «трудность нашего положенія пронсходить не отъ разбойничьихъ бандъ, а отъ всеобщей измѣны всей двиствующей и мыслящей части народа, отъ всеобщаго Заговора, въ которомъ за исключением крестьяна, явно или тайно, по условію и соглашенію, или безъ всякого соглашенія, участвуеть вся страна.»

Выраженіе «за исключеніемъ крестьянъ» подало поводъ «Московскимъ Вѣдомостямъ» къ выходкамъ противъ насъ— довольно забавнымъ, если только можетъ что-нибудь казаться забавнымъ въ спорѣ о такомъ серьезномъ вопросѣ и въ на-

стоящее время. Выступая въ званіи защитника крестьянъ «Московскія Відомости» возглашають, что «День» учить презирать простой народь и не считиеть заслуживающими вниманія интересы крестьянь въ Польшь, что для него жлопы ничего не значать, и пр. и пр.—Но, кажется, мы безъ ложной самоувъренности въ правъ сказать, что противъ такого обвиненія «День» можеть и не оправдываться: для него было бы совершенно излишне доказывать, что крестьянства онъ не презираеть, что онъ всегда быль его защитникомъ, и пр. въ такомъ же родъ. Предоставляемъ это тому, для кого подобное званіе ново; но замітимъ однакоже, что съ таковымъ званіемъ вовсе не мирится презрвніе къ крестьянскому самоуправленію, къ Русскому крестьянскому міру!.. «Московскія Въдомости» не соглашаются признать мятежъ національнымъ возстаніемъ, потому что въ немъ не участвуютъ крестьяне. Ну, а въ 1830 и въ 1831 году, когда возстаніе было такихъ разміровъ, что мы вели съ нимъ настоящую войну,---что это было: національное возстаніе, или такъ себъ-«интрига, просто интрига», «дъйствіе разнообразныхъ элементовъ безпорядка»? въдь крестьяне тогда также мало участвовали въ вовстанія, какъ и теперь?.. Наконецъ, во всей тысячелътней исторіи Польши крестьянство не играло никакой роли, кромъ пассивной, не принимало участія, не было дійствующею частью народа. Чтобы быть последовательными, «Московскія Ведомости» должны отрицать самую исторію Польши и ув'врять съ негодованіемъ (да еще какимъ!), что это дъйствовала вовсе не вся страна, вовсе не Польша, а такъ, ничтожное меньшинство, не заслуживающее вниманія, что вся тысячелътняя исторія Польши есть точно такая же интрига, какъ ныньшній мятежъ, и что еслибь за тысячу льть посадить въ Польшу хорошаго генерала съ правомъ диктатуры, такъ никакой бы Польской исторіи и не было! Мало того, «Московскія В'вдомости» сами лишають себя права употреблять, какъ это онъ дълають въ каждомъ № и въ каждой статьв, слова: «Польша», «стремленія Польши», «надежды Польши», потому что здёсь подъ Польшею, слёдовательно подъ всею страною, и сами «Московскія Въдомости» разумъютъ конечно не крестьянство, не большинство народонаселенія, а ту часть народа, которая проявила и продолжаеть являть себя и дёйствовать въ исторіи.

Мы еще мёсяца четыре тому назадъ говорили о необходиюсти ввести въ Польшу новую историческую идею и наделить Польское крестьянство политическими правами («День», № 18, 4 мая); въ 35 № мы нёсколько подробнёе развили нашу мысль и отсылаемъ къ ней нашихъ читателей. Но все это еще въ будущемъ, а покуда мы считаемъ себя въ праев говорить, какъ и «Московскія Вёдомости»: «Польша возстала», «Польша бунтуеть», подразумёвая въ этихъ словахъ «всю страну, за исключеніемъ крестьянства».

Посившимъ къ заключенію. Выводъ нашей статьи 34-го Ж—следующій:

Мы пробовали разныя системы управленія въ Польшь:

Была 30-лътняя диктатура: «она не создала намъ никакой Русской партіи».

Была либеральная система Велепольскаго: оказалась не-

Почему? Потому что нёть возможности удовлетворить законнымь требованіямь Поляковь, когда эти требованія простираются «далье всего того, что можеть дать самое лучшее, люеральнёйшее, Русское управленіе» (хотя бы и изъ Польсках чиновниковь).

Поляки хотять политической самостоятельности, полнъйшей независимости и отдъльности.

Если мы не хотимъ этого имъ дать, то должны откинуть надежду «примирить Польшу съ ея положеніемъ какъ части Госсійской Имперіи».

Въ такомъ случав, т. е. если мы не желаемъ отказаться отъ Польши, мы должны отказаться отъ попытокъ ввести въ ней либерально-легальное управленіе, и имвть теперь задачею не примирить, а усмирить Польшу.

Для этой цёли, для подавленія мятежа и для избавленія страны отъ террора, военная диктатура оказывается необходимою. Польша будетъ усмирена, но Польскій вопросъ останется неразрёшеннымъ, и мы можемъ постоянно ожидать новаго мятежа.

Признавая въ настоящее время необходимымъ усмиреніе интежа, слъдовательно, признавая необходимость диктатуры,

мы держимся мысли, что, по избавленіи страны отъ террора, по возвращеніи ей свободы мнёнія и голоса, и по введеніи въ гражданскую жизнь Польши новаго элемента—полноправнаго Польскаго крестьянства, — было бы полезно предоставить Польшё полную политическую самостоятельность. Она можеть быть или отдёльно отъ Россіи, или же въ соединеніи, но уже въ соединеніи добровольномъ, если Польша сама, уразумёвь всю опасность, всю невозможность политическаго для нея существованія безъ Россіи,—пожелаеть находиться съ Россіею въ союзё.— А «Московскія Вёдомости» увёряють, что мы предлагаемъ то же, что уже было и есть!

Вотъ мысль статьи 34 № и всёхъ предшествовавшихъ статей. Въ 35 № мы вновь довольно положительно объявили, что такое разрёшение вопроса предстоитъ будущему, а въ настоящее время необходимо прежде всего, посредствомъ военной диктатуры, усмирить мятежъ, избавить страну отъ террора, надёлить крестьянъ землею, крестьянскимъ само-управлениемъ и вообще гражданскими правами.

Многіе дёлають намь упрекь вь томь, что мы слишкомь забёгаемь впередь, что объ этомь говорить теперь несвоевременно. Вь этомь упрекё есть, безспорно, значительная доля правды, въ чемь мы и сознаемся открыто, кота можемь представить и съ своей стороны возраженія нелишенныя основанія.

Въ заключение скажемъ: мы готовы согласиться, что въ нашей статъв 34 № есть дъйствительно нъкоторая неясность, происходящая, главнымъ образомъ, отъ того, что мы имъли въ виду всв наши предшествовавшія статьи, но упустили изъ виду, что читатель не можетъ и не обязанъ держать ихъ въ своей памяти со всёми ихъ подробностями и во всей ихъ послѣдовательности. Но публицисту, вступающему въ полемику съ другимъ публицистомъ, слѣдуетъ, предварительно, строго и тщательно изучить мнѣніе своего противника,—принимать въ соображеніе общее направленіе и характеръ его публицистической дѣятельности. Этого требуетъ добросовъстность, уваженіе къ дѣлу, важность и серьезность предмета спора.

О Финляндскомъ сеймъ и о Польскомъ престыянствъ.

Москва, 14-го сентября 1863 г.

Наконецъ въ Финляндіи сеймъ — сеймъ такъ давно желанний, жданный и обътованный! Финляндія ликусть и празднуеть, и Россія искреннимъ сердцемъ радуется вполнъ законной и свътлой радости честнаго, трезваго, здороваго Финмидскаго населенія. Мы сказали: здороваго, потому что, сколько намъ извъстно, это едвали не единственный уголокъ Европейскаго материка, гдв люди кажутся довольными и счастливыми, гдъ общество не заражено недугомъ лжи и фантастическихъ, несбыточныхъ стремленій, гдф молодое поколвніе не является какимъ-то больнымъ недоноскомъ, прежде срока рожденнымъ, безсильнымъ, раздражительнымъ и нервнимъ, и общественная атмосфера свободна, такъ скавать, отъ міазмовъ гошпиталя и кладбища. Гошпиталь, кладбище, да домъ сумасшедшихъ, да казарма,--вотъ чёмъ, напримёръ, представляется теперь, и даже не въ одномъ только нравственномъ смыслъ, несчастная Польша, — да болъе или менье, и въ смыслъ конечно уже переносномъ, — вся Европа, кром'в разв'в Англіи и кром'в Россіи. — Въ Россіи тоже общественная атмосфера не можетъ назваться совершенно чистою и здоровою, и если въ настоящую пору эти болжэненныя ощущенія въсколько заглохли при всеобщемъ подъемъ патріотическаго духа, то это еще не значить, что недугь исцъзился. Тъмъ не менъе этотъ недугъ въ Россіи есть дъло наносное и держится на одной поверхности; такъ-называемое общество, къ счастію, еще не всегда служить представителемъ Русской народности и въ большей части случаевъ отражаеть народь, простой Русскій народь, какъ кривое зеркало живыя лица, — а между темъ отъ полей и нивъ еще такъ въетъ у насъ здоровьемъ и силой!

Впрочемъ мы въ Россіи вообще мало знакомы съ внутреннею жизнью Финляндіи, но такова добрая слава, которою пользуются между нами Финляндцы. Конечно, много у нихъ старины, уже совершенно отжившей и непригодной, но пусть же все старое умершее отнесется ими въ могилу благочестиво и съ подобающею почестью, а не выставляется трупомъ на позоръ, глумленіе и открытое разложеніе, — какъ это
бы могло, пожалуй, случиться у насъ.

Это событіе, т. е. сеймъ, произведетъ конечно сильное дъйствіе на общественное мнтніе Европы и докажеть ей, какъ спокойно и свободно могутъ жить и благоденствовать подъ покровомъ Россіи даже совершенно чуждыя ей народности, если только ихъ развитіе совершается не въ духъ вражды и ненависти къ Россіи, — какъ мало стремленія у насъ, Русскихъ, обрусить не-Русскихъ. Напротивъ, Россіи можно сдёлать упрекъ именно въ томъ, что она слишкомъ легко допускала къ себъ пропаганду иноземную и даже смъшно и больно и поворно вспомнить — содъйствовала отчужденію отъ себя, отъ Русской народности, нікоторой чачти кореннаго Русскаго народонаселенія. Можно сказать положительно, что въ большей части пріобрятенныхъ нами въ XVIII и XIX въкъ владъній, Русская народность до новъйшихъ временъ не занимала нигдъ господствующаго, принадлежащаго ей по праву мъста (напримъръ, въ Западномъ и Юго-Западномъ крав, Остзейскихъ провинціяхъ, даже въ Крыму, гдф до последней войны Татары пользовались привилегіями, которыхъ не имъли тамошніе Русскіе крестьяне). Мы должны надъяться, что Финляндскій сеймъ обратить наконецъ вниманіе на положеніе Русскихъ въ Финдяндін и дастъ имъ возможность пользоваться правами, предоставленными кореннымъ Финляндцамъ, безъ ущерба для Русской народности. Извъстно, что Императоръ Александръ I, движимый твиъ же великодушіемъ, которое побуждало его возвратить Польшъ принадлежавшія ей когда-то Русскія области, присоединилъ къ составу Великаго Княжества Финляндскаго земли уже цълое стольтіе находившіяся во владьній Россін и заключавшія въ себъ, кромъ Финскаго племени, не малочисленное и очень древнее населеніе Русское: мы говоримъ про Выборгскую губернію и даже часть Цетербургской, въ которыхъ, если не ошибаемся, считалось, въ эпоху присоединенія ихъ къ Финляндіи, до 40 т. Русскихъ: предки ихъ перешли туда на жительство еще въ XVI и XVII въкъ. Положеніе этихъ Русскихъ было и есть до сихъ поръ не изъ самыхъ выгодныхъ: мы даже имъли въ своихъ рукахъ довольно интересную статью съ подробнымъ разъясненіемъ этого обстоятельства, но однакоже, по разнымъ уваженіямъ, не рѣшились ее напечатать. Мы вполнѣ увѣрены, что Финмидскій сеймъ не останется для этихъ 40 или болѣе тысять Русскихъ безъ надлежащихъ послѣдствій, и не возведеть отношенія Русскихъ къ Финляндцамъ въ Княжествѣ въ «вопросъ» раздражительнаго свойства.

«Вамъ, представителямъ Великаго Княжества, предстоитъ доказать достоинствомъ, умфренностью и спокойствіемъ при сужденіяхъ, что въ рукахъ народа мудраго, готоваго действовать заодно съ Государемъ, съ практическимъ смысломъ для развитвія своего благосостоянія, либеральныя учрежденія не только не опасны, но составляють залогь порядка и благо**денстія».** Этими многознаменательными словами закончилъ Государь Императоръ рвчь, произнесенную имъ при открытім сейна. Ніть сомнінія, что эти слова, сказанныя Рус-Сживъ Императоровъ во всеуслышаніе всей Россіи и всего Европейскаго міра, произведуть громадное впечатлівніе и въ Россіи и Европъ, и подадуть поводъ Европейской журна**жетикъ** къ разнообразнъйшимъ толкованіямъ. Они-эти сло**ва**—отдадутся и въ самомъ Польскомъ обществъ и не остатся безъ вліянія на отношеніе Европейскаго общественнаго мивнія къ Польшв. Что же касается до Россіи съ ея удрымъ и постоянно дъйствующимъ заодно съ Государемъ жародомъ, — то она въ словъ «либеральныя учрежденія, разутветь прежде всего учрежденія вполив народныя, соответ-**Ствующія** историческимъ и народнымъ началамъ, а не скосъ какихъ-нибудь Западныхъ учрежденій. Нашъ хліббъ **тасущный** въ настоящую минуту—расширеніе свободы живынія и выраженія его въ словь, —и этого-то хль. **Са** насущнаго мы ожидаемъ!...

Отъ сейма въ Финляндіи перейдемъ къ военной диктатуръ въ Царствъ Польскомъ. Диктатура, какъ мы уже говорили, мвляется тамъ теперь, къ сожальнію, неизбъжною потребностью, — ибо никакое въ міръ «легальное» управленіе не въ состояніи существовать безъ начала взаимнаго довърія между властью и управляемыми, а это довъріе Русской верховной власти къ Польскимъ чиновникамъ и вообще къ Польскому обществу, въ настоящее время ръшительно невоз-

можно. Поэтому по неволъ всякое дъйствіе приходится подкреплять и сопровождать принудительною силою и угрожающимъ контролемъ. Впрочемъ диктатура еще вовсе не означаеть системы жестокостей, необузданнаго произвола и кровавыхъ казней, -- понятіе, которое обыкновенно у насъ соединяють съ словомъ диктатура, — а упразднение порядковъ управленія д'вйствующихъ въ обыкновенное время, и предоставленіе на извъстный срокъ неограниченной распорядительной власти одному какому-либо лицу или учрежденію. Какія бы ни были сужденія объ этой системь, нельзя не признать, что только при действіи вполне свободной верховной воли, вполнъ независимой отъ вліянія на нее мъстныхъ помъщичьихъ и сословныхъ интересовъ, можно надъяться на скорое и удовлетворительное решение врестьянского вопроса въ Польше. Мы не замедлимъ представить нашимъ читателямъ довольно подробныя свёдёнія о ходё крестьянскаго дела въ Царстве: читатели увидять, сколько препятствій наделенію крестьянь землею полагали Польскіе пом'єщики въ прошлое и въ нынътнее царствованіе; какъ самыя благодътельныя для крестьянъ распораженія власти уміли они обращать во вредъ крестьянамъ, а себъ въ выгоду; какъ даже самъ маркивъ Велепольскій, при назначеніи коммиссій для очиншеванія, т. е. для оценки повинностей, заменяемыхъ чиншомъ (оброкомъ), отказался руководствоваться правиломъ, принятымъ и дъйствующимъ въ Россіи-чтобы норма новаго чинша никонмъ образомъ не превышала размъра прежней уплаты (деньгами или издёліемъ) и чтобъ результатомъ новыхъ мёръ ни въ какомъ случав не было-ухудшение быта крестьянъ противъ прежняго ихъ состоянія. — Крестьяне въ Польшт никогда бы не дождались отъ Польской шляхты техъ правъ, какими пользуются крестьяне въ Россіи, и аристократическій элементь, внесенный въ управленіе маркизомъ Велепольскимъ, могъ этому способствовать всего менъе Точно также нельзя въ этомъ отношени ожидать содъйствія и отъ Уфадныхъ Совътовъ и другихъ либеральныхъ учрежденій новъйшей административной системы Царства Польскаго, въ которыхъ вся власть принадлежить шляхть. Если же теперь народовый жондъ и рѣшилъ крестьянскій вопросъ, по своему, ех abrupto, объявивъ надълъ крестьянскій собственностью крестьянъ, то

эта революціонная міра поддерживается только терроромъ и не имъетъ ни въ глазахъ сельскаго населенія, ни въ глазахъ шляхты — авторитета твердой законодательной мъри. Кромф того крестьянамъ необходимо дать такого рода организацію, которая бы возвела ихъ на степень крипкаго, сплоченнаго, огражденнаго правами, хотя нисколько не замкнутаго сословія, -- вполнъ независимаго отъ шляхты въ матеріальномъ и политическомъ отношеніи. Но то, что въ дійствіяхъ народнаго жонда является революціонною мітрою, то въ дітствіяхъ Русскаго правительства можеть явиться только последствиемъ его собственной внутренней административной системы, действующей у него дома, въ Россіи, и мерою-въ самомъ строгомъ смысле консервативною. Если Польша, какъ народность, можеть уцёлёть и сохраниться, если при деморализаціи Польскаго общества, какъ бы свидътельствующей • совершенномъ его нравственномъ разложеніи, заключается въ чемъ-либо залогъ будущности для Польской націи, — такъ только въ крестьянствъ и единственно въ крестьянствъ элементь не дъйствовавшемъ въ Польской исторіи и слъдовательно еще не растратившемся въ исторической жизни, еще способномъ къ жизни и къ развитію. Такъ мы предпо--загаемъ по крайней мъръ: время покажетъ, утратилъ или тавть этоть члень Польскаго организма, чрезъ долгую свою мнерцію, способность къ оживленію и къ органическимъ Отправленіямъ. Россія счастлива твмъ, что, предлагая такія жеры, она только уравнивает Польскихъ крестьянъ съ Русскими, вводить то, что существуеть у нея самой, и слъдовательно поступаеть согласно съ началомъ равноправности народной и высшей нравственной справедливости. Надъленіе Польскихъ крестьянъ землею и правами — мфра самая благод втельная для самой Польши, которая послужить совершенно-новою эрою въ ея существованіи и перемънитъ всю гражданскую, общественную и экономическую физіономію края. Польскій крестьянскій вопросъ есть самый настоятельный вопросъ настоящей минуты и отложить его разрешеніе было бы не только не благоразумно, но равнялось би разръшенію отрицательному: если мы не воспользуемся настоящими обстоятельствами — онъ разрёшится или невыгодно для крестьянъ, или въ духф революціонно-демагогиче.

можно. Поэтому по неволъ всякое дъйствіе приходится подкреплять и сопровождать принудительною силою и угрожающимъ контролемъ. Впрочемъ диктатура еще вовсе не означаеть системы жестокостей, необузданнаго произвола и кровавыхъ казней, -- понятіе, которое обыкновенно у насъ соединяють съ словомъ диктатура, — а упразднение порядковъ управленія д'єйствующихъ въ обыкновенное время, и предоставленіе на извістный срокъ неограниченной распорядительной власти одному какому-либо лицу или учрежденію. Какія бы ни были сужденія объ этой системь, нельзя не признать, что только при дъйствіи вполнъ свободной верховной воли, вполнъ независимой отъ вліянія на нее мъстныхъ помъщичьихъ и сословныхъ интересовъ, можно надъяться на скорое и удовлетворительное решение крестьянского вопроса въ Польше. Мы не замедлимъ представить нашимъ читателямъ довольно подробныя свёдёнія о ходё крестьянскаго дела въ Царстве: читатели увидять, сколько препятствій надёленію крестьянь землею полагали Польскіе пом'вщики въ прошлое и въ нынътнее царствованіе; какъ самыя благодътельныя для крестьянъ распоряженія власти уміли они обращать во вредъ крестьянамъ, а себъ въ выгоду; какъ даже самъ маркивъ Велепольскій, при назначеніи коммиссій для очиншеванія, т. е. для оцънки повинностей, замъняемыхъ чиншомъ (оброкомъ), отказался руководствоваться правиломъ, принятымъ и дъйствующимъ въ Россіи-чтобы норма новаго чинша никоимъ образомъ не превышала размъра прежней уплаты (деньгами или издёліемъ) и чтобъ результатомъ новыхъ мёръ ни въ какомъ случать не было-ухудшение быта крестьянъ противъ прежняго ихъ состоянія. -- Крестьяне въ Польшѣ никогда бы не дождались отъ Польской шляхты тёхъ правъ, какими пользуются крестьяне въ Россіи, и аристократическій элементъ, внесенный въ управленіе маркизомъ Велепольскимъ, могъ этому способствовать всего менъе Точно также нельзя въ этомъ отношеніи ожидать содійствія и отъ Убздныхъ Совътовъ и другихъ либеральныхъ учрежденій новъйшей административной системы Царства Польскаго, въ которыхъ вся власть принадлежить шляхть. Если же теперь народовый жондъ и ръшилъ крестьянскій вопросъ, по своему, ех abrupto, объявивъ надълъ крестьянскій собственностью крестьянъ, то

эта революціонная міра поддерживается только терроромъ и не имфеть ни въ глазахъ сельскаго населенія, ни въ глазахъ шляхты — авторитета твердой законодательной мъри. Кроив того крестыянамъ необходимо дать такого рода организацію, которая бы возвела ихъ на степень крипкаго, сплоченнаго, огражденнаго правами, хотя нисколько не замкнутаго сословія, -- вполнъ независимаго отъ шляхты въ матеріальномъ и политическомъ отношеніи. Но то, что въ действіяхъ народнаго жонда является революціонною мірою, то въ дійствіяхъ Русскаго правительства можеть явиться только последствиемъ его собственной внутренней административной системы, действующей у него дома, въ Россіи, и мерою-въ са**момъ** строгомъ смыслё консервативною. Если Польша, какъ шародность, можеть уцёлёть и сохраниться, если при деморализаціи Польскаго общества, какъ бы свидетельствующей совершенномъ его нравственномъ разложении, заключается въз чемъ-либо залогъ будущности для Польской націи, — такъ только въ крестьянствъ и единственно въ крестьянствъ элементв не двиствовавшемъ въ Польской исторіи и следовательно еще не растратившемся въ исторической жизни, еще способномъ къ жизни и къ развитію. Такъ мы предпо--пагаемъ по крайней мфрф: время покажеть, утратиль или шътъ этотъ членъ Польскаго организма, чрезъ долгую свою мнерцію, способность къ оживленію и къ органическимъ отправленіямъ. Россія счастлива твмъ, что, предлагая такія жеры, она только уравнивает Польскихъ крестыянъ съ Русскими, вводить то, что существуеть у нея самой, и слъдовательно поступаетъ согласно съ началомъ равноправности народной и высшей нравственной справедливости. Надъленіе Польскихъ крестьянъ землею и правами — мфра самая благод втельная для самой Польши, которая послужить совершенно-новою эрою въ ея существованіи и перемънитъ всю гражданскую, общественную и экономическую физіономію края. Польскій крестьянскій вопросъ есть самый настоятельный вопросъ настоящей минуты и отложить его разрешеніе было бы не только не благоразумно, но равнялось бы разръшенію отрицательному: если мы не воспользуемся настоящими обстоятельствами — онъ разръшится или невыгодно для крестьянъ, или въ духф революціонно-демагогиче.

скомъ—къ пагубъ всей Польши. Мы думаемъ даже, что открытое всенародное объявление отъ имени правительства о томъ, что оно намърено распространить на Польское крестьянство благодъяние манифеста 19-го февраля съ тъми, разумъется, измънениями, которыя требуются по обстоятельствамъ мъста и времени, — такое объявление окажетъ спасительное дъйствие на духъ крестьянъ и дастъ имъ силу противиться деморализации, распространяемой ужасомъ потаеннаго правительства. Значение громады, какъ нашего крестьянскаго міра, управление крестьянскихъ обществъ не гминными войтами-помъщиками, а крестьянами же, выбранными ими самими изъсвоей среды, — все это, въроятно. привилось бы безъ затруднения къ Славянской и, какъ кажется, мало испорченной, потому что мало жившей, природъ Польскаго крестьянства.

Но если въ Царствъ Польскомъ вопросъ крестьянскій имъетъ значение вопроса социального и политического (въ томъ смыслъ, что не только во внутренней общественной жизни, но и вообще въ Польской исторіи отнывъ дъйствующимъ факторомъ должно явиться Польское крестьянство), то въ Западномъ и Юго-Западномъ крав Россіи онъ безспорно имъетъ значение вопроса національнаго, потому что ведетъ за собою освобождение Русской народности изъ-подъ власти чуждой ей народности Польской. Между томъ, даже и теперь, даже послъ такого яркаго посрамленія Польской затви-увлечь на сторону Польши Русскій народъ, - Поляки все еще стараются придать народному движенію значеніе только соціально-демократическое, и ничего больше. Мы получили недавно изъ Кіева письмо за подписью «Полякъ»: оно написано бойко, какъ будто для печати, и проникнуто ироніей на счеть публицистическихъ «усилій» «Дня» и вообще на счетъ горячихъ защитниковъ Русской народности,ироніей свидътельствующей, между прочимъ, что Поляки въ томъ край нисколько еще не упали духомъ. Авторъ письма старается представить въ смешномъ виде пробудившуюся въ Русскомъ обществъ любовь и память Русской народности, и особенно налегаетъ на нъкоторыя неловкія проявленія этого чувства. Онъ очень хорошо знаетъ, что Русское общество и особенно Русскія власти еще недавно были очень чувствительны къ насмъшкамъ и вообще къ обвиненіямъ такого рода

эта революціонная міра поддерживается только терроромъ и не имъетъ ни въ глазахъ сельскаго населенія, ни въ глазахъ шляхты — авторитета твердой законодательной мъры. Кромъ того крестьянамъ необходимо дать такого рода организацію, которая бы возвела ихъ на степень крупкаго, сплоченнаго, огражденнаго правами, хотя нисколько не замкнутаго сословія, — вполнъ независимаго отъ шляхты въ матеріальномъ и политическомъ отношеніи. Но то, что въ дъйствіяхъ народнаго жонда является революціонною мірою, то въ дійствіяхъ Русскаго правительства можеть явиться только послъдствіемъ его собственной внутренней административной системы, действующей у него дома, въ Россіи, и мерою-въ саномъ строгомъ смыслѣ консервативною. Если Польша, какъ народность, можеть уцёлёть и сохраниться, если при деморализаціи Польскаго общества, какъ бы свидетельствующей о совершенномъ его нравственномъ разложеніи, заключается въ чемъ-либо залогъ будущности для Польской націи, -- такъ только въ крестьянствъ и единственно въ крестьянствъ элементъ не дъйствовавшемъ въ Польской исторіи и слъдовательно еще не растратившемся въ исторической жизни, еще способномъ къ жизни и къ развитію. Такъ мы предполагаемъ по крайней мёрё: время покажеть, утратиль или нътъ этотъ членъ Польскаго организма, чрезъ долгую свою инерцію, способность къ оживленію и къ органическимъ отправленіямъ. Россія счастлива твмъ, что, предлагая такія мфры, она только уравнивает Польскихъ крестьянъ съ Русскими, вводить то, что существуеть у нея самой, и слъдовательно поступаеть согласно съ началомъ равноправности вародной и высшей нравственной справедливости. Надъленіе Польскихъ крестьянъ землею и правами — мфра самая благод втельная для самой Польши, которая послужить совершенно-новою эрою въ ея существовании и перемънитъ всю гражданскую, общественную и экономическую физіононію края. Польскій крестьянскій вопросъ есть самый настоятельный вопросъ настоящей минуты и отложить его разрешение было бы не только не благоразумно, но равнялось би разрѣшенію отрицательному: если мы не воспользуемся настоящими обстоятельствами — онъ разръшится или невыгодно для крестьянъ, или въ духф революціонно-демагогиче.

спода, увлекшись местью противъ Поляковъ. Неужели вы думаете, что разрѣшите вопросъ дѣйствуя такимъ образомъ? Вы его запутываете и вмѣсто одного вамъ прійдется скоро развязывать два узла». Это уже будетъ наша забота, а не Поляковъ: самый трудный узелъ это — Польскій, а остальной развяжется самъ—мудростью народа, сближеніемъ Русскаго общества съ народомъ и тѣмъ свѣтомъ мирной свободы, которымъ озаряется для насъ наше будущее.

«Намъ случалось», говоритъ г. «Полякъ изъ Кіева», объясняться откровенно въ этомъ дёлё съ нёкоторыми умными Русскими личностями. Онъ сознавали увлечение и даже сказали, что по ихъ мнѣнію, оно глупо Но, говорили, лишь бы намъ васъ остепенить, а мужичье приведемъ въ повиновеніе палкою. — Значить, сказаль я, вы и нась и ихъ приведете въ повиновение крутыми мфрами? — Да! — Значить и насъ и ихъ вооружите противъ себя? — Ну да! какая бъда! — Да такая, что мы въ другой разъ возстанемъ вмпсти!.. Русскіе захохотали.» Каково самообольщеніе! Воображать, что когда-либо Малороссъ и Ляхъ соединятся, возстанутъ вмъстъ! А въдь въроятно Поляки встми мърами интригуютъ около мъстной администраціи, чтобъ напугать ее призраками такого сближенія, внушить недовіріе къ містной народности, вызвать на разныя неловкія міры и тімь раздражить противъ Русской власти мъстное населеніе! По крайней мъръ мы положительно знаемъ, что имъ удалось возбудить въ Кіевской администраціи совершенно неосновательный страхъ «украинофильства». Нъкоторые изъ Кіевскихъ администраторовъ съ важностью говорять, что «украинофильскій» вопросъ важнъе Польскаго, и ихъ опасенія нашли себъ отголосокъ даже и въ Русской литературф. Поляки этому очень рады и подсмъиваются теперь надъ Малоруссами, поддразнивають ихъ и стараются имъ внушить, что Москва всегда будеть врагомъ свободнаго развитія ихъ мфстныхъ и племенныхъ особенностей, любовь къ которымъ, какъ извъстно, доходить у Малоруссовь до самоотверженія и восторженности. Мы съ своей стороны думаемъ, что этому дълу вовсе не следовало придавать такую незаслуженную имъ важность, и черезъ это давать плотность и твердость, консолидировать то, что-предоставленное само себъ - распалось, распусти-

лось, разселялось бы само собою, оставивь по себы-только дъйствительно годное и совершенно безвредное. Но продолжемъ наши выписки: мы дълаемъ это съ тою целью, чтобы заранње обличить тактику, за которую принимаются теперь Поляки, надъясь сбить ею съ толку Русское общество: «Такъ какъ я къ двлу хочу всегда относиться честно и пряио, то пусть вась не пугаеть этоть намекь. Мы пришли къ тому убъжденію, что вопросъ Польскій долженъ будетъ разрешиться самымъ явнымъ и торжественнымъ образомъ; что, севдственно, всв эти подпольныя интриги, эта ложь, эти клеветы и подлости, которыми такъ обильны наши и ваши закулисныя работы, -- все это хламъ ненужный, все это стыдъ и срамъ, пятнающій народное діло. Конечно, мало поможеть говорить теперь объ этомъ, когда тебв въ ответъ противникъ скрежещеть зубами и суеть кулакъ въ рожу, но въдь пройдеть же когда-нибудь это раздражение и станемъ разсуждать хладнокровно?» Мы не понимаемъ-какое «торже-Ственное и явное разр'вшеніе» разум'веть авторъ и какую Связь видить онъ между вопросомъ о Польш' и вопросомъ • Западно-Русскомъ крав. Впрочемъ онъ можетъ смело при-Слать къ намъ свои разсужденія, не опасаясь ни скрежета Вубовъ, ни выразительныхъ пріемовъ кулака, — за это мы ручаемся и постараемся прочесть его соображенія даже безъ Улыбки, если только это будетъ возможно. Далве: «Ваши статьи, вызывающія общественную силу на помощь народтому делу въ Западномъ крае, уже отчасти применяются къ жыу. Недавно одинъ Русскій поміщикъ, призвавъ къ себі жиректора своего сахарнаго завода, сказаль ему: «Вы съ сетодняшняго дня не имъете у меня мъста». — «Позвольте узтать причину?» спросиль директоръ. — «Нътъ никакой; я вами быль доволень. Одна та, что вы Полякъ». Что же? Помъщикъ поступилъ можетъ быть очень основательно, из-**▼авивъ раб**очихъ-Русскихъ отъ Поляка начальника. «Неужели, продолжаетъ авторъ, все это и многое другое означаетъ татріотизиъ? Это модная вспышка, да еще вдобавокъ сажаго неприличнаго свойства. Она, пожалуй, обличаетъ «широкую Русскую натуру» и несеть оть нея Русскимъ духомъ, —но... «хотя Александръ Македонскій былъ и великій человъкъ, --- все же не зачъмъ стулья ломать...» «Вашъ Кіевскій корреспонденть. говорить авторъ въ другомъ мѣстѣ своего письма, однимъ почеркомъ пера разрѣшиль самый головоломный вопросъ касательно изгнанія изъ Западнаго края всѣхъ Поляковъ. Вы пишете объ этомъ предметѣ щѣлыя статьи, призываете всю силу народнаго духа и силу общественную, придумываете самые затѣйливые проекты, и все же не разрѣшаете вопроса!..» Упоминая о неосновательности предположенія одного изъ нашихъ корреспондентовъ, будто Польскіе помѣщики не найдутъ работниковъ изъ Русскихъ, г. «Полякъ изъ Кіева» прибавляетъ: «Смѣю вамъ доложить: не вѣрьте этому и по прежнему пріискивайте радикальныя средства!!.»

Всв эти Польскія шуточки и издванья или двиствительно выражають увфренность Поляковь въ ихъ общественной силъ и въ невозможности освободить край отъ преобладанія въ немъ Польскаго элемента, или же говорятся и пишутся съ целью — смутить и сконфувить Русское общество, при извъстной чувствительности его къ насмъшкамъ. Но, несмотря на эти насмъшки, которыми, вмъсто пуль, осыпаютъ теперь Поляки Русскихъ въ Западномъ и Юго-Западномъ краф, никто изъ Русскихъ, разумвется, не своротитъ съ пути, который раскрылся его сознанію, благодаря событіямъ и освобожденному изъ-подъ гнета фальшивой деликатности Русскому чувству. Объ этой деликатности мы скажемъ несколько словъ ниже. Нътъ сомнънія, что очистить Украйну и Бълоруссію отъ полонизма и отъ матеріальнаго преобладанія Поляковъ-дъло вовсе не легкое и требуеть не однихь внъшнихъ «радикальныхъ» средствъ, которыми бы могла располагать Русская администрація, но преимущественно нравственнаго, настойчиваго, никогда не слабъющаго напраженія Русскихъ людей—къ укрѣпленію, упроченію и утвержденію Русской общественной почвы, къ созданію Русской общественной, не только правительственной, силы въ Западномъ краб. Нетъ сомнения также, что въ этомъ отношения сдълано еще мало, очень мало, - и если было бы, напримъръ, признано, что настало уже время для примиренія и можно уже возвратиться къ «прежнему мирному порядку», — то дъйствительно тотчасъ бы возвратился прежній порядокъ, порядокъ последнихъ леть: администрація была бы въ рукахъ

лось, разсталось бы само собою, оставивъ по себъ- только дъйствительно годное и совершенно безвредное. Но продолжимъ наши выписки: мы дълаемъ это съ тою цълью, чтобы заранте обличить тактику, за которую принимаются теперь Поляки, надъясь сбить ею съ толку Русское общество: «Такъ какъ я къ дълу хочу всегда относиться честно и прямо, то пусть вась не пугаеть этоть намекь. Мы пришли къ тому убъжденію, что вопросъ Польскій долженъ будетъ разрѣшиться самымъ явнымъ и торжественнымъ образомъ; что, следственно, все эти подпольныя интриги, эта ложь, эти клеветы и подлости, которыми такъ обильны наши и ваши закулисныя работы, -- все это хламъ ненужный, все это стыдъ н срамъ, пятнающій народное діло. Конечно, мало поможетъ говорить теперь объ этомъ, когда тебъ въ отвътъ противникъ скрежещетъ зубами и суетъ кулакъ въ рожу, но въдь пройдеть же когда-нибудь это раздражение и станемъ разсуждать хладнокровно?» Мы не понимаемъ-какое «торжественное и явное разр'вшеніе» разум'веть авторь и какую связь видить онъ между вопросомъ о Польш' и вопросомъ о Западно-Русскомъ крав. Впрочемъ онъ можетъ смело прислать къ намъ свои разсужденія, не опасаясь ни скрежета зубовъ, ни выразительныхъ пріемовъ кулака, --- за это мы ручаемся и постараемся прочесть его соображенія даже безъ улыбки, если только это будеть возможно. Далве: «Ваши статьи, вызывающія общественную силу на помощь народному двлу въ Западномъ крав, уже отчасти примвняются къ двлу. Недавно одинъ Русскій поміщикъ, призвавъ къ себі директора своего сахарнаго вавода, сказалъ ему: «Вы съ сегодняшняго дня не имфете у меня мфста». — «Позвольте узнать причину?» спросиль директоръ. — «Нъть никакой; я вами быль доволень. Одна та, что вы Полякъ». Что же? Помъщикъ поступилъ можетъ быть очень основательно, избавивъ рабочихъ-Русскихъ отъ Поляка начальника. «Неужели, продолжаетъ авторъ, все это и многое другое означаетъ патріотизмъ? Это модная вспышка, да еще вдобавокъ самаго неприличнаго свойства. Она, пожалуй, обличаетъ «широкую Русскую натуру» и несетъ отъ нея Русскимъ дукомъ, — но... «хотя Александръ Македонскій быль и великій человъкъ, --- все же не зачъмъ стулья ломать...» «Вашъ Кіев-

будто дело въ количественности, а не въ качественности! Вопросъ состоить въ томъ, какія именно мъста занимають Поляки и при какой обстановкъ. Многіе изъ нихъ, безъ сомнфнія, очень честные люди, но мы не въ правъ требовать отъ нихъ сочувствія къ непріязненнымъ дійствіямъ противъ ихъ соотечественниковъ-Поляковъ, — что именно и требуется въ настоящую пору, — и тоть Полякъ, который не ищетъ избътнуть фальшиваго положенія, въ которое ставить его теперь служба въ Западномъ крав, не можетъ-говоримъ прямо-внушать намъ довърія. Третій господинъ, также защитникъ Кіевской администраціи, въ оправданіе ея, указываетъ на 2-й департаментъ М-ва Государственныхъ Имуществъ, который завъдываетъ конфискованными и вообще казенными имуществами и крестьянами въ Западномъ краж, и въ которомъ будто бы, по списку чиновъ изданному за май мъсяцъ, считается 24 чиновника Польскаго происхожденія... Если это и правда, то это опять ничего не доказываеть; иное дело въ Петербурге, иное въ Кіеве или Житоміре: надобно думать, что высшее управленіе имфеть это въ виду; мы знаемъ навърное, что на дняхъ оно произвело перемъну .въ составъ Волынской Палаты государственныхъ имуществъ, признавъ неудобнымъ, что всв Волынскія казенныя фермы достаются въ руки исключительно Поляковъ, а не Русскихъ.

Что же касается до «деликатности и гуманности», то, конечно, нътъ ничего выше этихъ свойствъ, какъ скоро они лежать въ основъ вста нашихъ дъйствій, проникая собой всю природу человъка, а не являются чъмъ-то въ родъ раздушеннаго носоваго платка, употребляемаго только при фракъ и въ гостиной, — какимъ-то внъшнимъ щегольствомъ «по части гуманности и деликатности» на видномъ мъстъ и при извъстныхъ условіяхъ. Вся бъда въ томъ, что деликатность и гуманность чиновниковъ въ Западномъ краб выходила на дълъ грубымъ обращениемъ съ мужикомъ, -- какимъ-нибудь Хохломъ-«Вертигубой» или «Сметанкой», — и галантерейнымъ обращеніемъ съ Польскимъ великольшнымъ магна. томъ, очаровательно болтающимъ по Французски, «человъкомъ-въдь Европейскимъ, цивилизованнымъ», сіяющимъ блескомъ своего аристократическаго имени и богатства!... Намъ понятно поэтому то неудовольствіе, которое возбудило въ Кіев-

скомъ Русскомъ обществъ вниманіе, оказанное мъстною администрацією пикнику, заданному въ ея честь Польскими аристогратами. — Если мы захотимъ быть истинно деликатными и гуманными или, говоря проще и яснее, захотимь быть вполне справедливыми и человъчными въ своихъ отношеніяхъ, то положение Русскаго народа и вообще Русскаго общества въ томъ крав тотчасъ же совершенно изменится. Более ничего и не нужно, какъ справедливости, -- а возвратить этотъ Русской край Русской народности, освободить последнюю изъподъ иноплеменнаго матеріальнаго и нравственнаго игаесть дело самой высшей, самой святой справедливости!.. Этой цёли должны мы и можемо достигнуть—средствами и путями вполнъ честными, законными и нравственными, о которыхъ мы отчасти уже говорили, отчасти поговоримъ въ другой разъ и къ которымъ безспорно относится — лишеніе части въ Русской земль тыхъ, которые не признають правъ Русской народности и открыто враждують съ нею.

Нашъ врагъ не Польша, а полонизмь.

Москва, 21-го сентября 1863 г.

Что бы мы ни делали, чемъ бы ни занимались, чемъ бы ни старались занять теперь нашу мысль и чувство, — и мысль и чувство продолжають невольно обращаться по прежнему въ одну сторону, -- все къ той же Польшъ, да къ тому же Западному краю Россіи! Такъ-называемый Польско-Русскій вопросъ есть по истинъ, по выраженію поэта, «властитель нашихъ думъ» въ настоящее время, и сосредоточиваетъ на себь, почти исключительно и нераздельно, всю силу общественнаго участія и вниманія. Упраздняя, или лучше сказать поглощая собою всъ прочіе, даже немаловажные общественные интересы, высокій интересъ Польско-Русскаго діла будетъ еще долго раздражать нервы нашего общества и возбуждать его нравственную деятельность. При той духовной льни, которою, къ сожальнію, всегда отличалось наше общество, заключается въ этомъ для него, безъ сомнинія, великое благо. Ему подчасъ, можетъ быть, уже и надобдаютъ

всѣ эти нескончаемые толки и споры, --- оно, въ понятномъ нетеривніи, хотьло бы раздвлаться разомъ съ этимъ неотвязчивымъ и мучительнымъ вопросомъ, --- но не тутъ-то было, вопросъ мудренъ и не поддается такъ легко разръшению! Оно надъялось, что послъ такого великодушнаго патріотическаго напряженія, кокое оно проявило нынфшнимъ лфтомъ, ему, т. е. обществу, можно будеть и поотдохнуть немного чувствъ удовлетвореннаго національнаго самолюбія, н ослабить—все же нъсколько неудобную для обычнаго теченія жизни, возвышенность своего настроенія, — но судьба распорядилась иначе, и Польско-Русскій вопросъ продолжаеть себъ торчать и, такъ сказать, стучаться въ двери по прежнему! Даже блистательнъйшій исходъ дипломатической кампаніи нынътняго года, такой исходъ, которому подобнаго, кажется, и не представляеть летопись новейшихъ дипломатическихъ дъяній, и который не только порадоваль чувство нашей народной гордости, но и поднялъ нравственное значеніе Россіи въ Европъ такъ высоко, какъ Россія еще не стояла послъ заключенія Парижскаго мира, — даже и послъдній громкій аккордъ нашей побъдной дипломатической пъсни не даетъ возможности и права нашему обществу опочить на лаврахъ, а указываетъ ему на необходимость еще сильнъйшаго развитія д'ятельности, чімь когда-либо прежде. Намь все еще нельзя утвшать себя мыслью, что горизонтъ очистился и опасность войны миновала, -- скорте напротивъ, и рой безпокойныхъ вопросовъ докучливо лёзетъ въ голову: какъто сложатся шашки къ концу зимы, чѣмъ-то все это завершится къ веснъ, что-то будетъ весною, что скажетъ весна? Нътъ сомнънія, что гордость Европы, привыкшей поклоняться самой себ' какъ идолу, съ трудомъ перевариваетъ свое дипломатическое пораженіе, и что Наполеону нужно, во что бы ни стало, такъ или иначе возмъстить ущербъ понесенный имъ нынъшнимъ льтомъ въ своемъ блескв и славъ. Наполеонъ, или вообще Наполеониды занимаютъ въ исторіи совершенно исключительное положеніе, нисколько не похожее на положение прочихъ вънценосцевъ Европы. Государи. по выраженію Ивана Грознаго, «прирожденные на престоль» могутъ быть лучше или хуже, таланливъе или менъе таланливы, могутъ быть одарены тѣми или другими свойства-

ии, могуть быть счастливы или даже несчастливы въ свонил предпріятіяхъ, --- это не изміняеть ихъ положенія: принципъ престолонаследія заранее признаеть все случайности, все разнообразіе личнаго развитія и личныхъ дарованій въ государяхъ и заранве мудро мирится съ ними (кромв ужъ самыхъ исключительныхъ явленій) — во имя высшаго блага незыблемости и стройности политической системы. Но государь возведенный въ это званіе революціей, съвшій на престоль ея помощью и «своинь хотыньемь» (по выраженію нашихъ древнихъ грамотъ), долженъ постоянно чвиъ-либо оправдывать необычайность своего происхожденія; онъ обязанъ непремвнио быть и таланливъ и счастливъ, -- въ противномъ случат ему не зачтмъ и быть; нтть того, что называють Французы raison d'être, нъть ему причины существованія; ему не простится никакое злополучіе, никакое бъдствіе страни... Онъ является среди прочихъ правильныхъ тюлитическихъ порядковъ какъ «беззаконная комета въ кругу разсчитанныхъ свътилъ», и не можетъ войдти въ рядъ этихъ тюследнихъ соввений. Воплощенная, венчанная революція, Онъ всюду носить съ собою революцію; его призваніе и историческое оправдание — революція (разумъется не въ пошломъ значенім этого слова), революція какъ историческая логическая необходимость; весь его смыслъ въ нарушении обычнаго теченія исторической жизни, — и мириться съ этимъ обычнымъ теченіемъ для него все равно, что отречься отъ самого себя, отъ всякихъ своихъ правъ на историческое бытіе. Въ этомъ значеніи Наполеонидовъ вся ихъ сила; въ противномъ случав, какъ скоро они отказываются отъ своей революціонной миссіи или какъ скоро ніть въ ней больше надобности въ общей экономін всемірно-человъческаго развитія, какъ скоро водворяется такой порядокъ вещей, для котораго можетъ быть пригоденъ какой-нибудь Бурбонъ или Орлеанъ, - то Наполеониды падають, должны пасть. Сказать, какъ сказалъ Людовикъ-Наполеонъ въ своей знаменитой ръчи въ Бордо, что l'empire c'est la paix (имперія — это миръ), равнозначительно выраженію, что огонь не жжется, вода не мочить. Впрочемъ, мы думаемъ, никто въ міръ, даже Бордосскіе виноторговцы не повітрили такому императорскому истолкованію. Напротивъ: l'empire c'est la guerre, имперіяне миръ, а война, и то пораженіе, которое можетъ стерпъть могущественная Англія и благополучно переварить своимъ привычнымъ желудкомъ Австрія,—то пораженіе не можетъ быть перенесено Франціей Наполеона III-го. Мы вовсе
не пророчимъ непремънной войны Франціи съ Россіей; войны можетъ и не быть, или она можетъ быть вовсе не на
почвъ Польскаго вопроса, какъ не совсъмъ пригодной для
Европейскихъ коалицій, — но мы, да въроятно и всъ, несомнънно увърены, что Наполеонъ прибъгнетъ къ новымъ политическимъ соображеніямъ и маневрамъ, чтобы вознаградить
такъ или иначе честь Франціи за печальный исходъ Французскаго дипломатическаго похода, — и Россія, конечно, при
этомъ не будетъ оставлена, да и сама не останется въ
сторонъ.

И такъ, заключение дипломатическихъ переговоровъ о Польшв и весь ходъ событій задають новую заботу и работу, какъ правительству въ его правительственной сферъ, такъ и обществу въ кругу его общественной деятельности. Последнее, въ своемъ патріотическомъ одушевленіи, оказавшемъ безспорно огромную поддержку нашей дипломатіи, воображало себъ, что вопросъ вовсе не такъ сложенъ для разръшенія, и что достаточно двухъ-трехъ пріемовъ энергів, чтобы порфшить задачу и преодольть всевозможныя трудности. Большинство нашего общества привыкло вфрить увфреніямъ нфкоторыхъ нашихъ публицистовъ, что все дъло въ развитіи силы государственной, что Польскій мятежь-интрига, діло даже не партін, а элементовъ безпорядка, которые подавить ничего не стоить, что если только усмирить бунтовщиковь, да ввести военые порядки, то и всему делу конецъ, и нетъ затемъ никакого «вопроса». Наше мнвніе о «національномъ» характерв возстанія было отвергнуто съ негодованіемъ, какъ џепатріотическое, и обществу математически доказано, на основаніи статистических данных и мивнія корреспондента Англійской газеты, что туть даже ніть никакого возстанія, а просто бунть, въ которомъ принимаеть участіе только самый слабый проценть народонаселенія, именно воть такоето ничтожное количество, не больше. Общество охотно повърило, и теперь только начинаетъ недоумъвать: что же это, однако, за странность? количество, говорять, ничтожное, дъ-

10. говорять, самое пустое, презранное и жалкое, - а между тыть съ нашей стороны требуется такая натуга сидъ, когорая, казалось бы, и не соотвътствуеть тому опредълению матежа, какое установлено некоторыми газетами. Мало того: говорили, что все дьло въ «усмиреніи» мятежа; но въ Бълоруссів в Литвъ, благодаря уму в энергів генерала Муравьева, митежъ положительно «усмиренъ», а между твиъ и тамъ Польско-Русскій вопросъ не только еще не рашенъ, во вступаеть, и именно теперь, въ самый тяжелый и саиий опасный для насъ періодъ. Прежде, пока онъ олицетворядся въ повстанцахъ, его можно было поймать въ лъсу, достать руками и пригрозить ему страхомъ, - а теперь, когда скоро не надъ къмъ будетъ проявлять энергіи, когда покорвость, выраженная болбе чемъ тремя тысячами лицъ благороднаго дворянскаго сословія Виленской и Ковенской губерній, лишаеть повидимому власть законнаго основанія обращаться съ ними какъ съ преступниками и изивпниками,теперь положение правительства стало несравненно трудиве. Если бы справедлива была та характеристика Польскаго Возстанія, что оно есть произведеніе ничтожнаго количества представителей элементовъ безпорядка, то, казалось, достаточно было бы усмирить мятежь и повыдергать изъ обще-Ства этихъ главибйшяхъ представителей, чтобы положить всему делу конецъ самый благополучный и скорый. Но въ дей-Ствительности выходить иначе, и вмасто сумасбродных по-Встанцевъ, подвизавшихся въ лясу, или фанатиковъ-ксендзовъ, во все гордо, публично взывавшихъ въ костелахъ къ мятежу и къ убійствамъ, - является иной, потаенный врагъ, непрестанно рыщущій кругомъ, «искій кого поглотити», врагъ требующій отъ нась уже не энергіи физической силы, а непрестанной бдительности административнаго ума и общественнаго духа. Стало быть, невольно спрашиваеть себя общество, въ Польско-Русскомъ вопросв есть что-то, что не исчернывается однинь вифинамъ явленіемъ матежа и не разрівшается одпимъ усмирениемъ мятежа, да и самый мятежъ, повидимому ничтожный, имъетъ какой-то другой смысль, не совствъ тогъ, который навазываютъ ему некоторые публацисты, почерпаеть свою силу не въ одномъ только элементъ безпорядка?.. Что же это за врагъ, котораго не примфтили эти

публицисты и который сильные, живучые шаекь Тачановскаго и всыхь вооруженныхь Поляков взятыхь вмысты? Этоть врагь—полонизмъ.

На этого-то врага мы считаемъ особенно нужнымъ обратить вниманіе нашего общества. Мы не хотимъ, да и не должны, скрывать силу этого врага и убавлять грозящую намъ онасность, какъ это дёлають иные въ патріотическомъ увлеченій или изъ побужденій ложно понимаемаго патріотизма. Мы желали бы, чтобы наше общество обезпокоилось по поводу этого врага серьезнымъ образомъ. Тутъ, какъ мы уже тысячу разъ повторяли, не возьмешь одними патріотическими возгласами и пирами, пи даже великодушною, вполнё искреннею готовностью жертвовать жизнью и достояніемъ. Тутъ даже не поможеть военная энергія, какъ ее разумбеть наше общество; тутъ нельзя взваливать заботу на одно правительство и класть на него одного вину въ неуспѣхѣ, а самому затёмъ отойти въ сторону и довольствоваться тѣмъ, чтобы за обёдомъ въ клубахъ,

Иль въ поздней ужина порѣ, Въ роскошно-убранной палатѣ, Потосковать о бѣдномъ братѣ, Погорячиться о добрѣ.

Приходится потревожиться и проявить свой патріотизмъ боліве неудобнымъ образомъ. Довольно было, скажемъ мы словами поэта, графа А. К. Толстаго, «довольно было на боку полежано и въ затылкъ почесано», — довольно было патріотически покушано и шампанскаго выпито, довольно было объщаемо, и не только объщаемо, но и дъйствительно жертвуемо жизнью и достояніемъ, — надо пустить въ ходъ другія силы, явить доблесть инаго рода, не убаюкиваясь лестью нашему патріотизму и нашимъ общественнымъ добродътелямъ.

О значеніи «полонизма» въ Польско - Русскомъ вопростать интатели найдуть довольно пространное разъясненіе въ стать помыщаемой ниже, Ю. Ө. Самарина. Мы же позволимь себт напомнить читателямъ нтсколько строкъ изъ одной прежней нашей статьи, которыя теперь повторить будеть, кажется, кстати. — «Полонизмъ!» говорили мы 12 № (23 марта) «Полонизмъ, тевтонизмъ!.. Какая

сыв въ этихъ измахъ? Что это — армія, что-ли? Нфтъ, не армія, да у насъ есть и свои арміи, получше Нѣмецкихъ и Польскихъ.... Ужъ не новое ли нашествіе полчищъ?... Нисколько, да и по общему отзыву, полонизмъ для Западно-Русскаго края всего опаснъе во время мира: вся сила этой враждебной силы именно въ миръ. Что-жъ это? государство и, стремящееся поработить чужую народность? Но Польское государство уже лътъ семьдесять какъ не существуетъ. Что-жъ это наконецъ? учреждение ли, кръпкая ли организація какого-нибудь института, стройная ли система, встми принятая, всёми послушно приводимая въ исполненіе, тайное л общество, заговоръ, въ которомъ участвующіе дружно повинуются условленному плану дъйствія?...» Эти измы, — говорится далье въ статьв, «чисто нравственная сила, которою никто не управляетъ и не распоражается; это не государство и не учрежденіе, — она, эта сила, какъ тонкій воздухъ проникающій въ самые сокровенные волосяные сосуди человъческаго тъла, обхватываетъ собою цълыя страны. проникая въ умъ, душу и сердце человъка, окрашивая свониъ, почти неуловимымъ для опредъленія колоритомъ, всъ его представленія, видоизміняя по своему его убіжденія, вторгаясь въ самую рфчь, въ самый быть народный... Конечно, Русскій простой народъ несомнічню и неколебимо Русскій, но какъ мы уже не разъ говорили, одна непосредственная бытовая сила народности, безъ народнаго самосознанія, безъ дізтельности народнаго духа въ высшей области мысли и знанія, есть неръдко сила пассивная, не только не способная подчинять себъ чужія сколько-нибудь развитыя народности, но сама легко, незамътно имъ подчиняющаяся .... «Необходима высшая, сознательная двятельность народнаго дуза... Область же этой деятельности есть именно то,что называется обществомъ, т. е. среда, гдъ личное просвъщение народних единицъ, переставших в быть однородною массою, образуетъ новое сознательное единство, новую силу общественности. А есть ли у насъ эта сила, есть ли у насъ это Русское общество?...»

Теперь, по усмиреніи мятежа въ Западномъ и Юго-Западномъ краф, болфе чфмъ когда-либо необходимо напряженіе нашей общественной силы для борьбы съ полонизмомъ. Страшно подумать, что съ принесеніемъ повинной Русскому правитель-

ству Польскимъ населеніемъ края намъ грозитъ возвращеніе къ старому порядку, что мы сами поспешимъ изгладить следы мятежа, замазать щели и трещины, сами постараемся привести положеніе дёль по возможности въ прежній видь, какъ будто никакого мятежа и не бывало!! Время уже приступать къ реформамъ радикальнымъ, къ совершенной переорганизацін края, и если мы не воспользуемся тімь урокомь, который задаль намь Польскій мятежь, если онь нась еще не надоумиль, — то последствія будуть самыя бедственныя. Поляки дъйствительно, какъ угрожалъ намъ авторъ письма, приведеннаго нами въ послъднемъ 37 № \*), прибъгнутъ къ другому способу осуществленія своихъ замысловъ: они пойдутъ къ цёли путями менёе опасными, не столь видными и компрометтирующими, «безъ подпольныхъ угрозъ», безъ убійствъ изъ-за угла, безъ кинжаловъ и орсиніевскихъ бомбъ. Сохраняя свое господствующее положение въ крав, какъ класса владвющаго огромною поземельною собственностью, богатаго и образованнаго, они удесятерять свою правственную двательность и постараются добиться миромъ того, чего не добились войною. Они напрягуть всь усилія къ тому, чтобы отравить и деморализировать тамошнее Русское общество или молодое его покольніе, нарядивъ свое исключительно-національное, весьма опредъленное и узкое, шляхетное стремленіе въ характеръ соціально-космополитическій! Они придадуть силу, плотность, такъ сказать реальность всвиъ элементамъ безпорядка, всвиъ элементамъ революціоннымъ, не имъющимъ корней въ Русской почвъ. Если о Царствъ Польскомъ признается неблаговременнымъ разсуждать теперь иначе, какъ въ смыслъ усмиренія мятежа, на основаніи правила, что «довлъетъ дневи злоба его», то для Западнаго края этой неблаговременности уже не существуетъ. Мы не можемъ бевъ сильной тревоги думать о томъ, что обстоятельства, такъ оживившія и ободрившія Білоруссію, пріурочены, такъ сказать, къ лицу одного человъка, котораго бользнь или другія причины могуть заставить покинуть занимаемое имъ мъсто. Что же будетъ тогда? Гдъ эти мъры прочныя, открывающія путь лучшему будущему и дѣлающія невозможнымъ-не то что повтореніе мятежа, а повтореніе прежнихъ си-

<sup>\*)</sup> См. предыдущую статью.

стемъ управленія и возвращеніе стараго порядка, столь благопріятнаго полонизму?! А въ Югозападномъ крав мы уже н теперь, благодаря той администраціи, которой защитники такъ сходятся съ Поляками въ оценке народнаго движенія, очестившаго Украйну отъ Польскихъ шаекъ, и клеймять его названіемъ соціальнаго, направленнаго противъ пановъ вообще, а не противъ чуждой народности (!), --- въ Юго-Западномъ краћ им уже и теперь вёдимъ-смёло поднявшуюся голову полонима, шипящаго злобой! Подсмънваясь надъ усиліями Русской журналистики и вообще Московскихъ защитниковъ Русской народности, онъ возлагаетъ свою великую надежду на ють уиственный сумбурь, который царствуеть въ значительной части Русской образованной молодежи того края, -- и въ той, которая пишеть статьи въ защиту Кіевской администрацін, и въ той, которая пишеть статьи противъ Московщины въ Львовскомъ «Словъ», и въ «хлопоманахъ», и въ «федералистахъ», и въ мнимыхъ «народолюбцахъ», не понимающих въ своей ограниченности, что стоять горячо за Укранискую народность и въ то же время ненавидеть Москвузначить очищать поле для побёдъ полонизма... Не хороши тв извъстія о Юго-Западномъ крав, которыя доходять до насъ, — несмотря на доказательства, представленныя адвокатами Кіевской администраціи, что не всв мъста административной службы сплошь заняты чиновниками-Поляками!..

И такъ оглянемся: въ какомъ же положеніи дёло, какой же выводъ изъ всёхъ нашихъ словъ?

Вопервыхъ, обществу нечего себя обманывать на счетъ начтожнаго, будто бы, значенія Польскаго мятежа. Это самообольщеніе очень вредно, способно ослабить его дѣятельность 
ваставить его подумать, что дѣло можетъ обойтись помощью 
одной внѣшней правительственной энергіи, а отъ самого общества, послѣ экспозиціи его патріотизма нынѣшнимъ лѣтомъ, ничего уже болѣе и не требуется. Напротивъ. Если 
Польскій вопросъ, какъ мы сказали, продолжаетъ быть по 
неволѣ «властителемъ нашихъ димъ», возбуждая въ насъ 
патріотическое негодованіе къ Полякамъ и патріотическое 
участіе къ нашимъ войскамъ, то этого еще мало. Слѣдуетъ 
додумываться до конца и явить неусыпную бдительность 
общественнаго духа и дѣятельность общественной мысли.

Вовторыхъ, что касается Царства Польскаго, тамъ дъйствительно вся «злоба довлъющая дневи» заключается въ «усмиреніи мятежа». Мы это охотно признаемъ, оставаясь върными своему личному взгляду на положеніе Царства. Но это усмиреніе зависить не отъ однѣхъ военныхъ энергическихъ, но и отъ умныхъ административныхъ мѣръ. Всего же нужнѣе введеніе той общественной реформы, о которой мы уже говорили и отъ которой можно ожидать самыхъ благодѣтельныхъ послѣдствій для самой Польши. Эта реформа—надѣленіе Польскихъ крестьянъ землею въ собственность и замѣна дѣйствія вотчиннаго права или патримоніалой юрисдикціи — крестьянскимъ самоуправленіемъ. Такая реформа должна, кажется, возбудить въ сильной степени участіе Русскаго общества и вызвать разработку вопроса о Польскомъ крестьянствѣ въ самой литературѣ.

Затъмъ, втретьихъ, положение Западнаго и Юго-Западнаго края Россіи требуеть, настоятельно требуеть, полнъйшаго напряженія нашихъ общественныхъ силь для борьбы съ полонизмомъ. Необходимо изучение, изследование, знакомство, сближение съ краемъ; необходима постоянная братская проповъдь, внушенія, совъты, содъйствіе Русскимъ школамъ, учрежденіе братствъ; наконецъ дружное, совмъстное распутываніе той умственной и нравственной путаницы, которая замфчается, какъ мы сказали, въ значительной части Русскаго образованнаго общества того края. Нужно ли повторять, что современныя модныя направленія нашей молодежи, прозванныя пигилизмомъ, федерализмомъ и проч., не въ силахъ бороться съ полонизмомъ, а представляютъ для него, сами того не зная, самую выгодную почву, и что любовь, законная, понятная любовь Украинцевъ къ прекрасной своей Украйнъ, выродившись въ «украйнофильство», неръдко уклоняется въ сторону --- совершенно противоположную отъ требованій Украинской народности! Но независимо отъ всей этой дъятельности, которая требуетъ простора литературнаго слова, — необходимо также содъйствіе разумнымъ административнымъ мфрамъ правительства. Мы негодуемъ, что Поляки наполняють тамъ весь составъ управленія и что участь Русскаго народа въ рукахъ Поляковъ-чиновниковъ. Зачвиъ же дело стало? Въ газетахъ безпрестанно печатается

приглашение отъ правительства — Русскимъ изъ Великорусскихъ губерній занять міста мировыхъ посредниковъ и ніввоторыя другія въ нашихъ Западныхъ областяхъ. Пусть же честные образованные молодые Русскіе люди, кончивъ курсъ въ университетв, направятся въ Западный край съ своими свъжими бодрыми силами и явятся туда миссіонерами Русской народности! Какъ много тамъ дъла! какое широкое поприще для дъятельности самой благой, сколько добра и пользы можно тамъ принесть бъдному, загнанному Русскому простонародью! Есть надъ чёмъ потрудиться, съ чёмъ бороться, къ чему приложить силы! А есть ли что желательнъе и отрадиве для благороднаго молодаго сердца, какъ перспектива такой пользы и такой деятельности? Но этого ли именно желаетъ современное молодое поколъніе? Способно ли, охоче ли оно къ подобнымъ трудамъ? Да и гдъ она, наша иолодежь? Ея не слышно и не видно... А безъ нея, безъ этой фаланги будущихъ борцовъ, намъ на смёну, — чёмъ и кътъ будетъ производиться борьба съ нравственною силою «полонизма»?.. Вотъ съ чёмъ связывается Польскій вопросъ ди Россіи, вотъ надъ чёмъ следуетъ задуматься обществу!..

## Какъ бороться намъ съ полонизмомъ.

## Москва, 28-го сентября 1863 г.

Мы говорили въ последній разъ, что опасны намъ не Поляки, а полонизмъ, что Поляковъ одолеть не трудно, а трудна борьба съ Польской пропагандой, съ Польскими пронсками, что страшна намъ не война, решающая споръ внешнею матеріальною силою, которой у насъ, слава Богу, не занимать стать, — а миръ, требующій и административнаго ума, и настойчивой правительственной воли, и содействія Русскаго общества. Мало сказать: соднойствіе, — нужна непременно самостоятельная, дружная работа всёхъ общественнихъ силъ, независимо отъ действія силъ правительственнихъ, ниправленная съ ними къ одной ясно сознанной цёли. Есть орудія войны и орудія мира, т. е. орудія для борьбы въ тесномъ смыслё военной и для борьбы совмёстной съ

условіями мирнаго, нормальнаго порядка вещей, — борьбы нравственной и гражданской. Собираясь повести борьбу этого последняго рода, мы должны препоясаться духовнымъ мечомъ и вообще вооружиться соотвътственнымъ образомъ. Надобно, чтобъ врагъ нашъ-полонизмъ-засталъ насъ во всеоружи и готовыми къ отпору. А для этого не худо бы осмотръть тщательно и внимательно — арсенала потребнаго для насъ, во время мира, вооруженія. Мы очень хорошо знаемъ, что арсеналь военных орудій у нась въ исправности, и что уроки последней войны не пропали для насъ даромъ. Читателямъ, конечно, памятно то страшное впечатлъніе, которое произвело на всю Россію сдъланное нами при Альмской битвъ открытие, что намъ нечъмъ сражаться, что наши солдатскія ружья противъ непріятельскихъ штуцеровъ все равно, что палки, что наши пули не достають врага, тогда какъ вражьи пули устилали поле нашими мертвыми... Бывало-за что ни хватишься въ арсеналъ - все или сгнило, или заржавъло, или стараго устройства, однимъ словомъне годилось въ дъло, было плохимъ подспорьемъ храбрости нашихъ войскъ, и Русская военная честь искуплялась только стойкостью солдать подъ выстрелами, да рукопашными схватками! Теперь не то. Теперь войска наши вооружены превосходно, и, благодаря предусмотрительности военнаго министерства, военный арсеналь изобилуеть оружіемь всикаго рода и отличнаго качества.

Этотъ-то арсеналь у насъ въ порядкъ. — а каковъ-то у насъ арсеналь мирныхъ гражданскихъ орудій? Прежде всего замъчается въ немъ немалый хаосъ: общество, главный поставщикъ арсенала, по своему обыкновенію сваливаетъ вину на правительство; правительство, съ неменьшимъ основаніемъ, можетъ отнести безпорядокъ къ винъ общества. Мы должны подумать о томъ, чтобы съ этимъ арсенальнымъ запасомъ не случилось такого же «открытія», какое объявилось въ началъ Крымской кампаніи съ арсеналомъ военнымъ: за что ни хватишься — то не годится, то не дъйствуетъ, то перержавъло и устаръло, то не добрасываетъ пули на значительное разстояніе, то бъетъ вкось, мимо цъли, и т. д. и т. д. А между тъмъ, повторяемъ, скоро намъ скажется, да уже и теперь сказывается потребность — крайняя потребность

ниенно въ орудіяхъ мирной гражданской и общественной двятельности, для борьбы — не съ шайками повстанцевъ, а съ полонизмомъ, не съ воюющими Поляками, а съ мирными (по Кавказскому вираженію) или замиренными! Мы разумвемъ здёсь не столько Царство Польское, сколько нашъ Западный край. Если мы попристальне всмотримся въ наши арсенальные зяпасы, то наши нападенія на общество окажутся нисколько не преувеличенными, и у насъ не будетъ даже и того утвшенія, какое имёли Русскіе генералы въ 1854 и 1855 гг., — надежды на стойкость войскъ, потому что наше общество вовсе не стойко, а напротивъ чрезвычайно стомчиво и легко уступаетъ всякому мирному натиску.

Станемъ поближе къ дёлу. Устраняя всякія предвзятыя теорін, посмотримъ съ точки зрвнія чисто-практической, -чень именно будемъ мы бороться съ полонизмомъ и вообще съ вліяніемъ замиренных Поляковъ? Укажемъ на наши средства или «рессурсы», не дёлая строгаго различія между рессурсами административными и общественными. Напримфръ: ин жалуемся на присутствіе Польскихъ чиновниковъ въ Западномъ крав. Эти Польскіе чиновники большею частію мъстние жители. Ихъ необходимо замфнить Русскими, и такъ какъ навербовать ихъ изъ мъстнаго тувемнаго Русскаго общества, особенно въ Литвъ и Бълоруссіи, невозможно, -- не изъ кого, — то приходится пригласить ихъ изъ нашихъ Великорусскихъ и Малорусскихъ губерній. Если у насъ, внутри Россіи, желательно видеть въ чиновнике толковость. способность и честность, то тъмъ желательнъе видъть эти свойства въ чиновникъ, отправляющемся на службу въ Западный край, гдв ему предстоить действовать на глазахъ вражьяго лагеря, зорко следящаго за всеми его движеніями и готоваго воспользоваться мальйшею его ошибкой, чтобы вызвать ненависть къ «Москвъ», «Московщинъ», «царскимъ слугамъ» и проч. Ему, сверхъ того, предстоитъ имъть дъло съ туземнымъ Русскимъ простонародьемъ, преданнымъ Государю и правительству, но забитымъ, дикимъ, робкимъ и напуганнымъ тою несчастною репутаціей, которую стяжало себъ низшее чиновничество въ Россіи вообще, а въ Бълоруссін и Литвъ въ особенности. Необходимо возстановить довъріе къ власти и отнять у Поляковъ всякій поводъ къ

возбужденію вражды противъ Русскаго управленія, и не только у Поляковъ, но и у техъ Малоруссовъ, которые пишутъ въ Галицкой газетъ «Слово», что у Украинскаго народа два врага: «панъ-Ляхъ и Русскій чиновникъ». Такъ вотъ какихъ чиновниковъ потребно Западному краю, и потребно число не малое, а очень и очень значительное!.. Не жмурьтесь и не отворачивайте головы, читатель, а имъйте мужество глядъть вещи прямо въ глаза и скажите откровенно: не сжимается ли у васъ сердце при одной мысли объ этой потребности? Нужна не одна тысяча толковыхъ, образованныхъ, честныхъ чиновниковъ, способныхъ понимать свое трудное положение и отчасти политический характеръ своей гражданской задачи... Не одна тысяча! Да гдб ихъ взять?! Мы уже не говоримъ о толковыхъ и образованныхъ: только честныхъ людей, для мъстъ низшей чиновничьей іерархіи, —ни болье, ни менъе, какъ только честных людей попробуйте набрать не три и не двъ тысячи, но хоть полтысячи, хоть двъ сотни, — и вы увидите въ какой степени мы изобилуемъ честными чиновниками и честными людьми вообще! Солдать храбрыхъ и ловкихъ можете вы навербовать, дрессировать въ Россіи сколько угодно, но никакія усилія правительства, въ теченіи не одного віжа, не смогли дрессировать честныхъ чиновниковъ и на сотую долю нужнаго количества! же будутъ приводиться въ исполнение превосходно задуманные въ головъ планы, когда для исполненія нътъ рукъ, или руки негодны? Но независимо отъ чиновниковъ низшаго разряда, въ Западныя губерніи необходимо послать, можеть быть, сотню, или около, мировыхъ посредниковъ. О важномъ, великомъ значеніи этой должности въ томъ крат распространяться, кажется, излишне. Лицо съ вліяніемъ мироваго посредника, непосредственно соприкасающееся съ простымъ народомъ и съ теми сторонами местнаго быта, куда не доходить вліяніе власти полицейской или иной административной, - такое лицо въ нашихъ Западныхъ областяхъ можетъ принесть огромную пользу или огромный вредъ. Результаты его дъятельности вообще необыкновенно важны, и нигдъ поэтому выборъ мировыхъ посредниковъ не требуетъ такой строгости и вниманія, — но можемъ ли мы питать смълую и бодрую надежду, что именно такіе мировие посредники найдутся? Вмёсто надежды, болёзненное ощущение щемить сердце, когда вспомнишь, что мы и у себя дока, въ Московской губерніи, не сумёли устроить мировихь учрежденій, какъ слёдуеть!

Кто же въ этомъ виновать? Что это за общество — въ странъ имъющей 60 милліоновъ населенія — которое не смъеть надвяться выставить даже нёсколько сотень честных чиновниковъ? Что-жъ это за страна, гдв честнаго, ни болве, ни менъе какъ только честнаго чиновника, приходится отыскивать съ фонаремъ среди бълаго дня? Откуда такая страшная безиравственность въ области гражданскихъ отношеній? Кто виновать въ этой нашей старой, хронической, закорувлой общественной язвъ? Можно, пожалуй, пріискать этой деморализаціи оправданіе историческое, свалить вину на наше развитіе, наше политическое устройство, и наконедъ, спустившись къ причинамъ ближайшимъ и мелкимъ, на недостатокъ средствъ существованія, на извъстное извиненіе Гоголевскаго городничаго: «жена, дъти, казеннаго жалованья не хватаеть на чай и сахарь»; во всемь этомь можеть быть извёстная доля справедливости, но все же туть главное — личный грфхъ, личная вина Русскаго общества. Развъ мы часто встръчаемъ внутреннюю борьбу, сопротивленіе этому пороку? развѣ возбуждаеть онъ плодотворное дытельное общественное негодованіе, развъ не свыклось съ них общество?! Не къ чему искать оправданій; полезние и багонадежнъе для общества не искать оправданій и не сваливать вину на учрежденія и правительство, а со стыдомъ склонить голову и поработать надъ исцелениемъ недуга. Этотъ недугъ серьезный, болье серьезный, чымь обыкновенно дучають. Скажемъ прямо: съ таким запасомъ орудій мы не одольемъ врага, съ которымъ приходится намъ бороться, ни не въ правъ и разсчитывать на одолъніе! Страна не учьющая воспитать честныхъ двятелей, страна до такой степени бъдная гражданскою честностью, подрываетъ въ корно самыя законнъйшія, самыя священныя свои права, дълается недостойною своего избранія. Если она не очистится не обновится, съ нею можетъ—не дай Богъ—случиться то же, что съ Еврейскимъ народомъ, этимъ избраннымъ сосудомъ обътованія, отъ котораго Богъ отняль призваніе и передаль его неизбраннымъ язычникамъ! 16

Намъ могутъ замътить съ неудовольствіемъ, что этотъ нашъ общественный недугъ-дъло давнымъ-давно извъстное, что указывать на него съ такою важностію не стоить, что вообще раскрывать наши общественныя язвы теперь совершенно не кстати-въ виду и во услышаніе нашихъ враговъ, Поляковъ и Западныхъ народовъ, — что теперь следуетъ не огорчать и не смущать, а возбуждать нашь патріотическій духъ, что порицаніе Россіи теперь діло не патріотическое. Мы скажемъ, въ свою очередь, что всѣ подобные отзывытакже дело давнымъ-давно известное и занесены Гоголемъ въ его превосходное сочинение Разъиздъ. Тамъ чиновиме взяточники, низкопоклонники и кривосуды съ негодованіемъ бранять автора комедін и вступаются за оскорбленное общество! — «Недугъ — дёло извёстное!» Тёмъ хуже, что будучи извъстенъ, онъ совершенно пересталъ колоть намъ глаза и тревожить нашу общественную совъсть, что мы, по правдъ сказать, съ нимъ сжились, вовсе не негодуемъ и не хлопочемъ отъ него избавиться. — «Раскрывать наши общественныя язвы не кстати!» Напротивъ, болъ е кстати, чъмъ когда-либо. Шила въ мъшкъ не утаишь, говоритъ пословица, и какъ бы мы ни старались прикрыть язвы или пороки нашей общественной жизни, они сами дають о себъ знать и давно уже стали притчею во языцъхъ. Напротивъ, чъмъ тщательнъе старались бы мы набрасывать на нихъ покровъ тайны, тъмъ преувеличеннъе и фантастичнъе являлись бы они въ понатіяхъ нашихъ враговъ и всего Западнаго міра. Если же мы будемъ имъть смълость сами освътить нашъ позоръ-разумъется не потъхи ради, а съ сокрушениемъ сердца и твердою решимостью исцелиться и исправиться, то такое сознаніе своихъ неправдъ будетъ свидетельствовать только о внутренней силъ нашей, о томъ, что мы выше ихъ и настолько уже свободны отъ нихъ, что можемъ отнестись къ нимъ извиъ, стороною, объективно, какъ говорятъ Нъщи. И именно потому, что мы въримъ и во внутреннюю силу, и въ призваніе Россіи, мы думаемъ и повторяемъ, что ей преимущественно предъ другими прилично мужество исповъди.

«Теперь не следуеть ни огорчать, ни смущать, а возбуждать патріотическій духь, порицать Россію теперь дело не патріотическое». Знакомы намь эти упреки слабодушнаго,

жеманнаго патріотизма! Порицать Россію діло не патріотическое, а отлынивать отъ труда, уклоняться отъ дёла, раставвать общественную нравственность ложью, кривдой, насиліемъ — дівло патріотическое?? Нельзя не вспомнить здівсь встати извъстную сказку въ «Мертвыхъ Душахъ» о Кифъ Мокіевичъ и его сынъ Мокіъ Кифовичъ, гдъ отецъ запрещаеть разсказывать себъ про продълки сына: «ты мнъ этого не говори, мит вта это больно! Развт я не отецъ?» «Отецъ, чортъ возьми, отецъ»! прибавляеть онъ вяшее и энергическое удостовърение своего родительскаго звания и родительскихъ чувствъ... Когда 1854 г., при переходъ Русских войскъ черезъ Дунай, Хомяковъ написалъ извъстное свое стихотвореніе къ Россіи, въ которомъ, съ глубокою сердечною мукою, соразмъряя предстоявшій ей подвигь съ степенью нравственной ея подготовленности, онъ напоминалъ ей, своей горячо любимой Россіи, что на нее

гръховъ ужасныхъ налегло!

и взываль къ ней следующими стихами:

Въ судахъ черна неправдой черной И игомъ рабства клеймена,

(слава Богу теперь этотъ последній упрекъ уже неуместень)

Безбожной лести, лжи тлетворной И лѣни мертвой и позорной И всякой мерзости полна!.. О, недостойная призванья, Ты призвана! Скорѣй омой Себя слезами покаянья. Да громъ двойнаго наказанья Не грянетъ надъ твоей главой!..

Когда Хомяковъ написаль это стихотвореніе, наше общество пришло въ негодованіе и осыпало Хомякова упреками въ недостаткъ патріотизма. Графиня Растопчина посившила написать стихи, начинавшіеся, кажется, такъ: «стыдись, о сынъ неблагодарный»; даже нашли нужнымъ взять подъ опеку поэзію Хомякова и вступиться за честь Россіи—противътого, для кого она была не только предметомъ любви, но предметомъ въры и упованія, который первый указаль на

сокровища ея народнаго духа и поставиль ея правственный идеаль, ея историческое призваніе на такую высоту, до которой и мыслію неспособень вознестись дешевый патріотизмъ нашего страннаго, нашего полурусскаго общества!

Мы распространились объ этомъ отношеніи нашего общества къ его недугамъ и къ обличению недуговъ — имъя ъъ виду, конечно, не одно только взяточничество и корыстолюбіе большей части Русскихъ людей, поставляемыхъ обществомъ на службу правительству и Россіи... Намъ следовало бы, можетъ быть, оставить это для заключенія, для финальнаго аккорда послв тщательнаго пересмотра всвхъ орудій нашего арсенала, -- орудій нашей общественной нравственной, духовной и гражданской дъятельности. Но такъ пришлось къ слеву, и мы еще не знаемъ, встретимъ ли полное удобство въ пересмотръ всего арсенала. Пусть читатель самъ, совъсть котораго непремънно поднимаетъ въ его памяти всъ образы нашихъ общественныхъ золъ и пороковъ, — задастся вопросомъ: также ли годенъ этотъ нашъ мирный арсеналъ, какъ... какъ, напримъръ, арсеналъ военнаго министерства, снабженный оружіемъ для военнаго, не гражданскаго дела, для действія внъшней и грубой силы?

Дъло въ томъ, что мы никакъ не можемъ, никакъ не должны обходить нравственные, внутренніе, общественные наши вопросы, -- и не только вопросы общественнаго и административнаго устройства, но вопросы именно нравственные. Мы обязаны убъдиться въ той истинъ, что настоящая сила, настоящее могущество, какъ бы ни великолъпна была внъшность, проистекаеть отъ внутренняго содержанія, отъ духа жива внутри обитающаго. Этотъ-то духъ мы и должны блюсти въ чистотъ и цълости, — и было бы опасно самообольщаться надеждою, что корыстолюбіе, кривда, ложь, отсутствіе надлежащей искренности въ словъ, недостатокъ разумнаго простора для ея выраженія, лінь и робость ума, равнодушіе къ общественному благу, невъріе въ дъйствительность нравственныхъ орудій, дерзость на руку, т. е. привычка прибъгать къ помощи одной грубой силы принужденія, и проч. и проч., однимъ словомъ всѣ эти свойства-такъ себъ, ничего, пустяки, не могутъ — ни ослабить наше могущество внъшнее, ни омрачить наше величіе, ни поразить

бездействіемъ наши государственныя силы тамъ и тогда, когда именно приходится дъйствовать! Печальное, опасное, роковое заблужденіе! Грязными руками ничего не очистишь, въ гразной водъ, какъ ни полощи бълье, его не вымоешь. Внутренняя порча нътъ-нътъ, да и скажется какъ-нибудь, въ самую критическую минуту... Наказаніе порока заключается именно въ его нравственно-логическихъ продуктахъ. Изъ свиянъ чертополоха не выростеть дубъ, а чертополохъ; болото не дастъ здороваго и кръпкаго дерева. Никакимъ законодательствомъ, никакими учрежденіями не исправишь общественной нравственности безъ внутренней двательности и реакціи духа, и не следуеть полагать, что можно изъ порока перейти въ добродътель тихо, гладко, незамътно, нечувствительно, будто по рельсамъ, безъ внутренняго нравственнаго потрясенія. Какъ въ мірт нравственномъ отдельнаго человъка есть возможность упразднить развитіе нравственныхъ логическихъ последствій порока-чрезъ сознаніе, раскаяніе и духовное обновленіе, — такъ точно та же самая возможность существуеть и для цёлаго общества. Къ этойто нравственной дъятельности мы и взываемъ, ее-то и желали бы мы видъть возбужденною въ нашемъ обществъ!

Обращаясь къ положенію нашего Западно-Русскаго края, и приходимъ къ убъжденію, что какъ бы ни были хороши общія міры, какъ бы ни были умны, энергичны и благонаивренны верховные двятели, результать ихъ двятельности поставленъ въ зависимость отъ цълаго полчища исполнителей. Мы говоримъ не только о самыхъ мелкихъ исполнитемхъ, отъ которыхъ спрашивается лишь одно-честность, но и объ исполнителяхъ высшаго разряда, гдъ уже нътъ и вопроса о честности, благодаря образованію, состоянію и общественному положенію. Этихъ исполнителей высшаго разряда требуется несравненно менье, чымь чиновниковь сачаго низшаго разряда, а между твиъ и тутъ тотъ же вопросъ: гдв они, гдв ихъ взять? «Безлюдье-вотъ наше несчастье», привыкли твердить, съ искреннимъ повидимому огорченіемъ, наши патріоты, бездійствующіе въ клубахъ, проводящіе ночи за лото или за картами, или косніющіе въ деревнъ, чтобы къ 50 т. годоваго дохода приложить лишніе 500 или тысячу рублей. Въ самомъ дёлё, гдё взять людей

для Западнаго края, людей лучшаго образованія и направленія, гдв взять мировыхъ посредниковъ, даже наконецъ висшихъ губернскихъ дъятелей? Разсматривая наши «резервы», мы видимъ въ нихъ не мало людей «энергическихъ» и добрыхъ патріотовъ, людей большею частью прежней школы. На нихъ былъ запросъ въ самое последнее время и они пригодились къ двлу, но ввдь одной энергіи мало, особенно же, когда, по усмиреніи мятежа, является спросъ не на одну энергію, но и на умъ. Мы, говоря это, имфемъ отчасти въ виду письмо изъ одной Сфверо - Западной губерніи, помъщенное нами въ Областномъ Отдълъ. Что же прикажете двлать главному начальнику края, когда, находя исполнителей для своей энергической воли, онъ не всегда находить ихъ для своей мысли? Теперь въ Западномъ крав приходится производить расходы и расплачиваться уже не прежнею, а другою монетой, а ея-то и нътъ въ казнъ нашего арсенала! Кто въ этомъ виноватъ? Общество — безсильное образовать достаточное количество способныхъ гражданъ? Но общество, съ своей стороны, укажеть вамъ на неправильность своего развитія, зависящую не отъ него, а отъ вившнихъ причинъ; причины же эти въ свою очередь оказываются произведеніемъ общественной почвы, и т. д. и т. д.: поднимается цёлый рядъ вопросовъ --- не пустыхъ, а существенныхъ-но разрешенія ихъ ждать некогда - нужно действовать! А между твиъ внутреннее сознаніе говорить вамъ, что бевъ жизненной развязки этихъ узловъ — дъйствованію нашему очень трудно увънчаться успъхомъ.

Чёмъ же наполнить наши ревервы? Гдё молодые новобранцы? Ихъ нётъ, или, по крайней мёрѣ, мало. Вмёсто молодыхъ людей съ горячей любовью къ Россіи, вамъ попадаются очень часто, слишкомъ часто, какіе-то дряблые космополиты, неспособные противопоставить полонизму — этому опредёленному стремленію къ опредёленной и сознательной цёли—никакого нравственнаго отпора. Вмёсто заботы о Бѣлорусскихъ крестьянахъ, вы встрётите у нашей молодежи гораздо болёе заботы о Французскихъ швеяхъ и о работникахъ въ Англіи; вмёсто признанія существующихъ историческихъ и жизненныхъ фактовъ, —признанія, безъ котораго невозможна никакая разумная прогрессивная дёятельность, —

ви натолкнетесь только на голое отрицаніе всякой правильной деятельности, делающее человека неспособнымъ ни къ какимъ гражданскимъ обязанностямъ, ни къ какому полезному общественному труду. На мучительный вопросъ: «что дыть?» молодежь отвётить вамь проектомь какихъ-то мастерскихъ, или романомъ, который можетъ служить в фриымъ свиптомомъ современной пригодности нашего молодаго поколенія. Конечно, не все оно таково, но таково, кажется, господствующее его настроеніе. Герценъ, при всёхъ своихъ доходящихъ до преступности крайностяхъ, стоитъ, пожалуй, въ нравственномъ отношенім несравненно выше тёхъ молодихь людей, которыхъ впрочемъ онъ же большею частью породилъ и воспиталъ. Въ немъ есть сила, есть сердце, есть горячее участіе къ общественному благу, хотя криво и ложно понимаемому: онъ, по крайней мфрф, пе космополить, и участь Русскаго народа ему ближе судьбы Французскихъ швей; за то, впрочемъ, онъ уже и считается человъкомъ отсталымъ у нашей передовъйшей молодежи. Съ матеріалистами, соціалистами, федералистами нельзя отважиться, какъ мы уже говорили, на борьбу съ полонизмомъ; на нихъ невозможно опереться, въ нихъ нътъ необходимой нравственной плотности и крепости, у нихъ неть твердой народной и исторической почвы подъ ногами. Въ самомъ дѣлѣ, какую точку опоры въ правственной борьбъ Россіи съ полонизмомъ представятъ вамъ матеріалисты, пропов'ядывающіе (будучи, впрочемъ, саи, какъ говорится, «добръйшими малыми») совершенное разрушение всъхъ нравственныхъ основъ общества, равнодушные къ вопросамъ въры и народности? Конечно никакой, но кто же въ этомъ виноватъ? Очевидно, что самихъ молодихъ людей винить нельзя и преследовать ихъ за это было бы совершенно несправедливо, вопервыхъ потому, что они очень часто отличные сами по себъ люди, вовторыхъ потону, что съ ихъ стороны тутъ столько же вины, сколько въ людяхъ заражающихся эпидеміей. Это правственная эпидемія, больные туть не виноваты. Кто же туть виновать? Виноваты отцы, виноваты университеты; но университеты съ своей стороны скажуть вамь въ свое оправданіе, что въ продолженій многихъ и многихъ льтъ они не имъли у себя каоедры философіи для противодъйствія возникавшему направленію, и т. д. и т. д. и т. д.!!! И вотъ опять поднимается цёлый вопросъ объ общественномъ воспитаніи, которое наше общество упустило изъ своихъ рукъ, — вопросъ самый важный для современной Россіи! Трагическое положеніе того общества, у котораго, такъ сказать, нётъ молодаго поколюнія, не кёмъ наполнять ряды убывающихъ дёятелей!.. А кажется, наше общество и до сихъ поръ не сознаетъ всей роковой важности этого вопроса.

Заглянемъ еще въ арсеналъ. Что находимъ мы тамъ, въ числъ средствъ для борьбы съ полонизмомъ въ Западномъ, крав? Вотъ, напримъръ, братства. Дъйствительно, существованіе братствъ церковно-приходскихъ можетъ служить огромнымъ подспорьемъ и могучимъ рычагомъ въ дёлё обрусныя Русскихъ, находившихся такъ долго подъ Польскимъ вліяніемъ. Важность участія Русскаго или Великорусскаго общества въ этихъ братствахъ была уже неоднократно разъяснена нашей публикв. Князь Ширинскій-Шихматовъ подаль примфръ, записавшись братчикомъ въ братствф одной изъ Бфлорусскихъ церквей. Объ этомъ было напечатано и въ «Московскихъ Въдомостяхъ» и въ «Днъ» съ приглашеніемъ послёдовать его примёру. Въ «Днё» быль помёщень рядъ статей г. Кояловича о братствахъ. Мы надъялись, что наше общество, повидимому такъ патріотически одушевленное. обнаруживавшее свой патріотизмъ и въ адресахъ, и въ телеграммахъ, и въ театрахъ, и на гуляньяхъ, закидаетъ просьбами насъ и князя Шихматова о запискъ въ братчики. Ничего не бывало. По собраннымъ нами свъдъніямъ, всего 10 человъкъ (и то изъ Москвы, а не изъ провинцій) прописалось въ братчики къ разнымъ церковнымъ братствамъ и получило книги для сбора! Это теперь, при возбужденномъ состояніи нашего общества. Что же будеть, когда возбужденные нервы нъсколько отпустять и жаръ спадеть?...

Далье. Читателямь извъстно уже, какъ необходимь общественный центрь въ Западномъ крат для дружнаго дъйствованія на пользу Русской народности. Мы уже мъсяца четыре сряду собираемъ деньги въ пользу Виленскаго братства. Мы желаемъ и въ Москвъ учредить подобное же братство, или общество—это все равно. Но еслибъ знали читатели, черезъ какія мытарства должно пройти осуществленіе

этого скромнаго и уже по истинъ патріотическаго желанія! Сколько хлопоть и всевовможныхъ препятствій! Намъ пишуть, впрочемъ, что затрудненія для Виленскаго братства, кажется, устранены, и оно наконець—будетъ. Дай-то Богъ, но не странно ли, что въ Россіи самая скромная организація общественныхъ силъ для борьбы съ полонизмомъ обставина такими условіями, формальностями и докуками, что только настойчивая и страстная воля способна преодолівать ихі! Пусть вспомнятъ читатели кстати и объ участи, постигней проектъ подобнаго же общества года два тому назадъ. о которомъ подробно говоритъ г. Ригельманъ въ 35 № «Дня».

Ми еще возвратимся къ нашему арсеналу и пересмотримъ, насколько это будетъ удобно, и остальныя орудія. Теперь же, въ заключение нашей статьи, пояснимъ читателю, что наша цъль-воздержать, по возможности, наше общество отъ налишняго самодовольства, отъ слишкомъ легкомысленнаго отношенія къ врагу и къ окружающимъ насъ опасностямъ; нама цъль — возбудить напряжение намихъ общественныхъ сых и направить ихъ къ дельности общественной, не обнадеживаясь дъятельностью силь государственныхъ; наша цы - указать ему на связь существующую между общественною правственностью, на которую оно мало обращаеть вниманія, и государственнымъ могуществомъ и величіемъ, на которомъ оно почти исключительно сосредоточиваетъ свои интересы и помышленія; разъяснить, наконецъ, что въ патріотизм' нашемъ будетъ мало толку и искренности, если онъ не убъетъ нашу лёнь и не вызоветь въ насъ самихъ общественной правственной реакціи.

За къпъ осталась побъда по усмирения Польскаго матежа?

Москва, 12-го октября 1863 г.

Съ усмиреніемъ мятежа, дёло въ нашихъ Западныхъ гуерніяхъ становится все запутаннёе и сложнёе. Мы невольно прашиваемъ себя, — какъ ни страненъ повидимому этотъ вопросъ, — за кёмъ осталось поле въ этой борьбе двухъ нанію, и т. д. и т. д. и т. д.!!! II вотъ опять поднимается цёлый вопрось объ общественномъ воспитаніи, которое наше общество упустило изъ своихъ рукъ, — вопросъ самый важный для современной Россіи! Трагическое положеніе того общества, у котораго, такъ сказать, нётъ молодаго поколівнія, не кіть наполнять ряды убывающихъ діятелей!.. А кажется, наше общество и до сихъ поръ не сознаетъ всей роковой важности этого вопроса.

Заглянемъ еще въ арсеналъ. Что находимъ мы тамъ, въ числъ средствъ для борьбы съ полонизмомъ въ Западномъ. крав? Вотъ, напримъръ, братства. Дъйствительно, существованіе братствъ церковно-приходскихъ можетъ служить огромнымъ подспорьемъ и могучимъ рычагомъ въ дёлё обрусенія Русскихъ, находившихся такъ долго подъ Польскимъ вліяніемъ. Важность участія Русскаго или Великорусскаго общества въ этихъ братствахъ была уже неоднократно разъяснена нашей публикъ. Князь Ширинскій-Шихматовъ подалъ примфръ, записавшись братчикомъ въ братствъ одной изъ Бълоруссскихъ церквей. Объ этомъ было напечатано и въ «Московскихъ Вфдомостяхъ» и въ «Днф» съ приглашеніемъ послёдовать его примёру. Въ «Днё» быль помёщень рядь статей г. Кояловича о братствахъ. Мы надъялись, что наше общество, повидимому такъ патріотически одушевленное. обнаруживавшее свой патріотизмъ и въ адресахъ, и въ телеграммахъ, и въ театрахъ, и на гуляньяхъ, закидаетъ просьбами насъ и князя Шихматова о запискъ въ братчики. Ничего не бывало. По собраннымъ нами свъдъніямъ, всего 10 человъкъ (и то изъ Москвы, а не изъ провинцій) прописалось въ братчики къ разнымъ церковнымъ братствамъ и получило книги для сбора! Это теперь, при возбужденномъ состояніи нашего общества. Что же будеть, когда возбужденные нервы нъсколько отпустять и жаръ спадетъ?...

Далье. Читателямь извыстно уже, какъ необходимь общественный центрь въ Западномъ крат для дружнаго дъйствованія на пользу Русской народности. Мы уже мысяца четыре сряду собираемь деньги въ пользу Виленскаго братства. Мы желаемъ и въ Москвы учредить подобное же братство, или общество—это все равно. Но еслибъ знали читатели, черезъ какія мытарства должно пройти осуществленіе

И такъ, вопросъ решенъ только съ своей внешней стороны и дълается теперь внутренные, чымы когда-либо преже. Вившняя борьба покончена, но борьба не прекратилась, не упразднилась: она, если можно такъ выразиться, еще боле одухотворилась: теперь возникаетъ по преимуществу борьба элементовъ. При всемъ томъ, благодаря адресамъ и другимъ обстоятельствамъ, борьба будетъ опираться не на одив нравственныя, но и на матеріальныя силы: на общественное положение съ одной стороны, на власть правительственную съ другой, на богатство и привилегіи Польскаго меньшинства, на количественное могущество Русскаго многолюдства и проч. и проч. Такимъ образомъ, съ наступленіемъ мири, явятся опять, какъ и прежде, два противника въ Западномъ крав: Русская стихія и Польская стихія, Русское простонародье съ духовенствомъ и съ небольшимъ кружкомъ туземныхъ двятелей, который нельзя даже и назвать «мб-Стнить обществомъ», — и Польское дворянство, — высшій ж лассъ народонаселенія, богатство, землевладівльческая сила интеллигенція края. Положеніе борющихся, конечно, нъсколько изменилось-къ выгоде Русской. Крестьяне окончательно освобождены отъ всякихъ обязательныхъ отношеній ть помъщикамь; Русское населеніе оживилось, ободрилось, не такъ уже робко, какъ прежде, а главное — нашло поддержку въ сочувствін, въ пробудившемся сознаніи остальной Россіи. Духовное общеніе, духовное народное единство Западнаго края съ Россіей, если еще не вполнъ возстановилось, то кажется могло бы возстановиться довольно прочно. Однако же, какъ ни благопріятны повидимому эти условія, ны не должны ими обольщаться, и судя по письмамъ, нами получаемымъ, Русское населеніе Западныхъ губерній серьезно озабочено дворянскими адресами. Дёло въ томъ, что говоря о положени обоихъ становъ, мы означили только главныя линіи позицій, но не «детали» или подробности, отъ конеръдко зависить судьба сраженій. Сочувствіе Русскаго общества и пробудившееся въ немъ сознаніе своего единства съ Русскимъ народомъ Западнаго края могли бы быть не только огромною, но всепобъждающею духовною силою, которая одна, сама по себъ, способна была бы порвшить Польскій вопросъ, — но, къ сожальнію, мы не мо-

родностей-за Русскими или Поляками? Мы думаемъ даже, что сравнительно съ твми потерями, которымъ бы могли подвергнуться Поляки, они — въ выигрышв. Событія грозили совершеннымъ разрушеніемъ Польскому обществу Западнаго края, но оно заблаговременно смирилось, отвело громовый ударъ, и котя поразстроилось, порасшаталось, однако успъло занять прежнюю свою позицію и віроятно скоро оправится. Оно снова — «высшій классь м'ястнаго населенія», снова— «благородное туземное сословіе», снова — «Россійское привилегированное дворяпство», снова— «значительнъйшій классъ земевладъльцевъ», «главный представитель мъстнаго (Русскаго) земства»! Нътъ сомнънія, что Польское дворянское общество сумфеть воспользоваться твмъ выгоднымъ положеніемъ, въ которое поставило себя своими вфрноподданническими адресами, и тъмъ затрудненіемъ, въ которое поставлено правительство своимъ торжествомъ, — потому что повинная, принесенная Польскими дворянами, должна, конечно, почитаться торжествомъ для законной власти. Мы конечно не имъемъ права заподозривать искренность этихъ дворянъ, но тъмъ не менъе самые адресы не дають намъ никакого основанія думать, что Поляки действительно признали въ Западномъ крав господство — не одного только Россійскаго государства, но и Русской народности. Было уже замъчено въ нашей газеть, въ статьъ г. Кояловича, что эти адресы установляють отношеніе дворянства Западныхъ губерній къ престолу и къ государству, — но не къ Русской народности. Поляки признали фактъ, но не говорятъ ни слова о принципъ; Поляки заявляютъ о своемъ върноподданничествъ и о убъжденіи, къ которому пришли, что Западный край составляеть съ Россіей одно неразрывное цълое, — но эта неразрывность, эта цълость можеть пониматься въ смыслъ одной внъшней, государственной связи. Точно такой же адресъ можетъ представить и Царство Польское, съ такими же увъреніями върноподданничества и съ такимъ же признаніемъ нераздільности Царства съ Имперіей. Между тімъ отношеніе того и другаго края къ Россіи совершенно различно. Польша-Польша, и господство тамъ Польскаго элемента совершенно законно; Западно-Русскій край есть Русскій край, и господство тамъ должно принадлежать исключительно Русскому народному элементу.

примиренія. Замічательно, что въ этихъ возэрініяхъ сходатся между собою, хотя и по разнымъ побужденіямъ, люди повидимому самыхъ разныхъ направленій: и дізтели высшей гражданской сферы, и воздыхающіе по крипостномъ прави или по утраченному помъщичьему значенію (эти объ категорін изъ аристократическихъ или дворянскихъ побужденій), и Цоляки — изъ національныхъ разсчетовъ, и изъ влеченій демократическихъ — наши юные соціалисты или демократы: однивъ словомъ, та часть молодежи, которая, къ сожалѣнію, лишена возможности высказать свое настоящее отношение къ Польскому вопросу. (Говоримъ къ сожалѣнію: многое отскочио бы отъ нея, какъ скоро пришлось бы высказаться и удовлетворить условіямъ логики, смысла, исторической правди, которыхъ непремънно требуетъ всякое публичное письменное изложение). Почти въ одно время получили мы письма отъ одного Поляка изъ Кіева, отъ одного юнаго Русскаго наз Восточной Россіи и сведенія о некоторых наших администраторахъ. Возстаніе крестынь противь Польскихъ па-Новъ выдають намъ за возстаніе соціальное — и Польскій панъ-помъщикъ, и Кіевская администрація (по собственному Сознанію ея защитниковъ), и гг. Скарятинъ, Юматовъ и Петръ Бланкъ съ К°, и люди гражданской высшей сферы, ж даже г. N N изъ Восточной Россіи. Практическій результать этого возэрвнія, еслибь оно возобладало (что подъ ко**мець** легко можеть и случиться, къ несчастію) — тоть, что надобно гораздо больше опасаться Русскихъ крестьянъ, чъмъ Поляковъ, что не надобно давать слишкомъ много преимущества первымъ. т. е мужикамъ (хотя бы и Русскимъ) надъ вторыми, т. е. надъ помъщиками, надъ дворянами, надъ **мъстнымъ** аристократическимъ классомъ (хотя бы и Польскимъ), дабы не нанести ущерба аристократическому принципу; что, наконецъ, слъдуетъ отъ времени до времени напоминать первымъ, т. е. крестьянамъ, что они --- крестьяне, ни больше, ни меньше, какъ крестьяне, и въ Бълоруссіи точно такіе же, какъ въ Перми или Пензѣ!.. Случай такого напоминанія въ В — ой губерній разсказань у насъ въ 39 №. Окончательный же результать сего практическаго результата-принижение и безъ того униженной и едва поднявшей голову Бълорусской народности, и усиление Польскаго мъст-

жемъ принимать въ разсчетъ эту, еще не существующую, а только возникающую силу. Самому Русскому обществу еще недостаетъ полноты личнаго народнаго самосовнанія; отчужденіе отъ народности еще продолжаеть томить его, какъ неизлъченный тяжкій недугь, и только государственное самосознаніе, такъ сказать пониманіе себя, какъ единаго Русскаго народа въ государствы, живеть въ немъ съ полною, по истинъ несокрушимою силою. Мы имъемъ поводъ опасаться, что какъ скоро Русское общество успокоится на счеть Польскихъ и Французскихъ притяваній-отторгнуть отъ Русскаго государства Западную Русь и Литву и присоединить ихъ къ Царству Польскому, какъ скоро оно убъдится, что эти мечты оставлены, признаны неосуществимыми, — то напряженность его участія къ Западному краю значительно ослабъетъ. И это не потому, чтобъ оно дъйствительно сдълалось равнодушно къ интересамъ Западно-Русской народности, а потому, что оно привыкло, -- вследствіе причинъ--частью отъ него не зависящихъ, а частый и зависящихъпроявлять свою жизненную крупость только при внушнихъ опасностяхъ, пріучено жить только внѣшними государственными интересами, и еще не выработало себъ — рядомъ съ государственною двятельностью --- общественную двятельность; рядомъ съ государственною — общественную точку врвнія. Конечно теперь, однажды пробужденное, это сознание своего народнаго единства съ Бълоруссіей въ Русскомъ обществъ уже не заглохнеть; напротивь оно будеть рости и рости. особенно благодаря стараніямъ литературы, —но это еще далеко не та сила, о которой мы говорили выше.

Изъ этого выходить, что вопрось объ участіи Русскаго общества въ борьбі двухъ національныхъ элементовъ въ Западномъ край связань съ инутренними развитіеми самого Русскаго общества. При этомъ отношеніе его къ Западному краю испытываеть на себі дійствіе двухъ направленій — господствующихъ, хотя и не преобладающихъ, — какъ въ общественной, такъ и въ необщественной и конечно не въ народной сферть Эти два направленія или два воззрінія можно опредівнить слідующимъ образомъ: вопервыхъ, пониманіе борьбы въ Западномъ край—не какъ борьбы народностей, а какъ борьбы соціальной, сословной, —и вовторыхъ, требованіе —

примиренія. Замічательно, что въ этихъ возарівніяхъ сходятся между собою, хотя и по разнымъ побужденіямъ, люди повидимому самыхъ разныхъ направленій: и ділтели высшей гражданской сферы, и воздыхающіе по крепостномъ праве или по утраченному помъщичьему значенію (эти объ категорін изъ аристократическихъ или дворянскихъ побужденій), и Поляки — изъ національныхъ разсчетовъ, и изъ влеченій демократическихъ — наши юные соціалисты или демократы: однимъ словомъ, та часть молодежи, которая, къ сожалѣнію, лишена возможности высказать свое настоящее отношение къ Польскому вопросу. (Говоримъ къ сожальнію: многое отскочило бы отъ нея, какъ скоро пришлось бы высказаться и удовлетворить условіямъ логики, смысла, исторической правди, которыхъ непремънно требуетъ всякое публичное письменное изложеніе). Почти въ одно время получили мы письма отъ одного Поляка изъ Кіева, отъ одного юнаго Русскаго изъ Восточной Россіи и свёдёнія о некоторых наших администраторахъ. Возстаніе крестынъ противъ Польскихъ пановъ выдаютъ намъ за возстаніе соціальное — и Польскій панъ-помъщикъ, и Кіевская администрація (по собственному сознанію ся защитниковъ), и гг. Скарятинъ, Юматовъ и Петръ Бланкъ съ Ко, и люди гражданской высшей сферы, н даже г. N N изъ Восточной Россіи. Практическій результать этого воззрвнія, еслибь оно возобладало (что подъ конецъ легко можетъ и случиться, къ несчастію) — тотъ, что надобно гораздо больше опасаться Русскихъ крестьянъ, чъмъ Поляковъ, что не надобно давать слишкомъ много преимущества первымъ. т. е мужикамъ (хотя бы и Русскимъ) надъ вторыми, т. е. надъ помъщиками, надъ дворянами, надъ и**ъстнымъ** аристократическимъ классомъ (хотя бы и Польскимъ), дабы не нанести ущерба аристократическому принципу; что, наконецъ, слъдуетъ отъ времени до времени напоминать первымъ, т. е. крестьянамъ, что они-крестьяне, ни больше, ни меньше, какъ крестьяне, и въ Бълоруссіи точно такіе же, какъ въ Перми или Пензв!.. Случай такого напоминанія въ В — ой губерній разсказань у насъ въ 39 №. Окончательный же результать сего практического результата-приниженіе и безъ того униженной и едва поднявшей голову Бълорусской народности, и усиление Польскаго мъстнаго элемента чрезъ поддержку въ лицъ пановъ аристократическаго начала. Какъ бы въ подтверждение этого вывода, намъ пишутъ, что работы повърочной коммиссии одной изъ Съверозападныхъ губерний возвращены ей для передълки въ смыслъ — противномъ тому, въ какомъ онъ были произведены и въ духъ упомянутаго выше принципа...

Что же касается до примиренія, то ни въ чемъ такъ мало не отдають себъ отчета, какъ въ значении этого слова. На это слово особенно напираютъ многіе двятели и гражданской и не гражданской среды, и аристократы и демократы, и вообще многіе наши гуманисты и голубаго и краснаго и всевозможныхъ цвётовъ, но съ космополитическимъ оттёнкомъ. Эти люди, особенно первые, если иногда и неравнодушны къ достоинству Имперіи, къ достоинству государственной власти, -- за то большею частью совершенно равнодушны къ судьбъ Русской народности. По крайней мъръ она стоить у нихъ на второмъ или даже на третьемъ планъ. Поэтому проповѣдывать систему примиренія имъ легко, и всякій призракь борьбы ихъ возмущаеть, а темь более, напримъръ, наши призывы къ борьбъ! Читатели знають однакоже, что взывая къ борьбъ и отвергая примиреніе, мы разумфемъ борьбу двухъ національныхъ элементовъ, отвергая всякую сдълку, всякую духовную унію, всякое непроизводительное химическое смъщение духовныхъ началъ; при всемъ томъ мы вовсе не стоимъ за систему жестокихъ уголовныхъ наказаній Поляковъ за политическія преступленія, и желали бы только отнять у нихъ фактическую возможность вредить Россіи. Но у гуманистовъ нѣкоторыхъ нашихъ административныхъ сферъ господствуетъ возарфніе другаго рода: оно состоитъ именно въ томъ, чтобы наказывая строго, очень строго за каждое явное политическое преступленіе, въ то же время покрывать системой примиренія всв національныя тенденціи Поляковъ въ Западномъ краф. Такимъ образомъ они великодушничають и гуманничають на чужой счеть, — на счеть Русской народности: за эту гуманность приходится расплачиваться Русскому мъстному населенію. Убъдившись въ впрноподданничестви Поляковъ, они-ради системы примиренія—не только оставляють за ними преобладающее общественное положеніе, но готовы даже ухаживать за ними,

чтобы смягчить ихъ раздраженіе, съ аффектаціей выражають ить полное довъріе, вручають имь власть надъ сельскимъ населеніемъ; подчиняють имъ, въ служебномъ смыслъ, Русскій народъ и своимъ начальственнымъ вниманіемъ оффиціально поднимають значение Польской народности въ Русскомъ краћ. Это возврвніе готово даже признать господство Польскаго языка, Польскаго обычая, Польскаго элемента въ Русской области, если только этоть элементь представляется върноподданнымъ въ смыслъ чисто государственномъ. Нечего и говорить, какъ шатки всв эти соображенія и какъ ненадежно върноподданничество, отвергающее права Русскаго народа въ Русской землъ. — Примиреніе здъсь не имъетъ сиисла. Какое можетъ быть примиреніе Русской народности и полонизма, православія и латинства—тамъ, гдф полонизмъ и затинство стремятся покорить себъ духовно Русскую землю, съ темъ, конечно, чтобы впоследстви покорить ее и вещественно? Это примиреніе можеть быть только тогда, когда полонизмъ и латинство откажутся отъ своихъ притязаній, отъ Своихъ завоевательныхъ стремленій. До того же времени нътъ **≥ теста** примиренію, а необходима борьба и борьба. Разужется эта борьба должна имъть характеръ по преимуществу общественный и нравственный, но борьба съ Русской Стороны сделается невозможною, если правительство, руководясь извъстною системою примиренія, будеть **ОКАЗЫВАТ**Ь покровительство-не тому или другому несчастному Поляку. а именно Польскому элементу. Напримъръ: распубликованный проектъ земскихъ учрежденій (разборъ котораго быль помъщенъ и въ нашей газетв) въ окончательномъ своемъ результатв быль бы равнозначителень покровительству Польской народности, преимущественно предъ Русской, ибо даетъ значительный перевъсъ, при представительствъ, Польскому землевладъльческому сословію надъ Русскимъ населеніемъ; допущенное Русскимъ начальствомъ наполнение присутственныхъ **мъстъ** чиновниками - Поляками, въ сущности, есть такое же покровительство стремленіямъ Польскаго элемента къ преобладанію надъ Русскимъ, потому что ставитъ Русскихъ въ полную «легальную» отъ Поляковъ зависимость. Все это не только не способно содъйствовать успокоенію края, чего желаетъ правительство, но напротивъ послужило бы источни-

комъ безпокойствъ, -- и система примиренія въ своихъ последствіяхъ оказалась бы системою усиленія Польскаго элемента въ ущербъ Русскому, следовательно системою разъединенія и постояннаго возбужденія вражды и ненависти между двумя народностями. Такого рода способъ дъйствій со стороны администраціи только бы затрудняль Русскимъ общественную свободную борьбу съ Поляками и облегчалъ бы ее Полякамъ. Самая эта начальственная галантерейность съ Польскимъ высшимъ сословіемъ и грубость съ Русскимъ мужичьемъ, съ Русскимъ простонародьемъ имъетъ, безъ сомнънія, вредное нравственное дъйствіе на развитіе Русскаго элемента. Мы уже имъли случай указывать на образецъ подобной же попытки къ примиренію, распубликованный министерствомъ народнаго просвъщенія. Для устраненія антагонизма между народностями на Волыни и въ Подоліи, чиновникъ министерства, нарочито ревизовавшій народныя школы въ томъ крав, предлагаеть, если не совсвмъ изъять изъ народнаго образованія религію, какъ самый чувствительный и щекотливый предметь, такь по крайней мфрф дать ей значеніе совершенно «личнаго, субъективнаго чувства», отнявъ у нея всякій характеръ общественный. Нашихъ священниковъ, пожалуй, — хотя и это сомнительно, — еще бы можно было заставить смириться, воздержаться отъ проповъдыванія православія, --- но никакія подобныя распоряженія не укротили бы пропаганды латинской, а только очистили бы поле для козней ксендзовъ.

Мы вовсе не добиваемся какого-нибудь особеннаго административнаго покровительства Русской мёстной стихіи. Мы очень хорошо знаемъ, сколько вреда происходить нерёдко отъ административнаго вмёшательства въ область исключительно общественной и духовной дёятельности. Мы полагаемъ, что независимо отъ дёйствій въ сферё чисто государственной или административной, покровительство администраціи Русскому народному духовному элементу въ Запачной Россіи (разумёя тутъ и Югозападную) должно сели народности, въ предоставленіи полнаго прободы общественной борьбё, въ устранововъ, тёхъ системъ, тёхъ прин

**}**-

I

ково ложны и вредны какъ въ Бѣлоруссіи, такъ и въ Кајугѣ, какъ на Украйнѣ, такъ и въ Казани... Въ этомъ-то
послѣднемъ условіи и заключается по преимуществу самая
серьезная, если не роковая сторона Польско-Русскаго вопроса въ Западномъ краѣ, особенно при томъ новомъ характерѣ, который отнынѣ должна принять борьба этихъ двухъ
здементовъ...

Мы уже сказали выше, что эта борьба теперь, по заключенін мира, усложняется еще больше. Враждебное намъ начало грозить принять такое положение и одухотвориться до такой степени, или върнъе обратиться въ такое, почти атиосферическое нравственное явленіе, что можеть стать совершенно недоступнымъ, неуловимымъ для внёшняго правительственнаго осязанія. Напримірь: кто такіе Поляки въ Завадномъ крав? Польскіе дворяне... Но вотъ на этомъ пер-**ВОМЪ СЛОВЪ МИ И ДОЛЖНИ ОСТАНОВИТЬСЯ, ЧТОБИ ПОКАЗАТЬ ВСЮ** Странность современнаго положеніи. Мы точно также моемъ и даже обязаны называть дворянство Западныхъ натихъ губерній Русскима: оно Русское и по своему върноодданническому заявленію, и по своему містному тувемному роисхожденію. Оффиціальных примъть ихъ полонизма, за почти не имъется. Чъмъ Ффиціально различить ихъ отъ Русскихъ? Они употребляютъ Польскій языкъ?... Конечно такъ, но намъ пишутъ изъ Бѣ-- торуссін, что Польскій языкъ не долженъ служить признатомъ ополяченія, что даже православные священники говорять у себя дома по-Польски, — что наконецъ есть довольно этного шляхты, вполнъ Русской, но говорящей или сквернымъ Польскимъ изыкомъ или мъстнымъ наръчіемъ. А уже и тетерь многіе Польскіе паны прикидываются поборниками мфстнаго нарвчія -- Бълорусскаго или Украинскаго, -- являются особеннаго вида Польскіе м'єстние демократы или хлопоманы, которыхъ никакъ по внешнему виду не отличишь отъ некоторыхъ местныхъ Русскихъ «патріотовъ».. Но ведь Польскіе паны католики?.. Конечно, это важный и существенный признакъ, который даже, при единствъ происхожденія, служиль и служить основаніемь этнографическаго деленія жителей края на Поляковъ и Русскихъ... Но вотъ намъ пишуть также изъ Кіева, что въ Юго-Западныхъ губерніяхъ

(за достовърность извъстія впрочемъ не ручаемся), при составленіи списка чиновниковъ Русскаго и Польскаго происхожденія, челов'єкъ до сорока Поляковъ перешло въ православіе. Кто поручится, что этотъ переходъ искрененъ и совершается не по какимъ-нибудь новымъ дополнительнымъ правиламъ къ Польскому катихизису? Кромъ того, теперь стали попадаться очень часто (и мы сами знаемъ нъкоторыхъ) Поляки особаго вида, именующіе себя Polaki Russkiey wiary (Поляки Русской, т. е. православной въры), рожденные отъ православныхъ отцовъ и матерей — Полекъ. Здесь исчеваеть и последній внешній привнакь, и этоть новый видь Поляковъ сливается почти безразлично съ Русскими космополитами, не имфющими никакой вфры, но числящимися по Русскому в роиспов в данію. Эти Поляки Русской в в ры самые рьяные Поляки и ревнивъе Поляковъ-католиковъ, — а между тъмъ, какъ скоро они подписали върноподданническій адресъ н не были юридически или оффиціально обличены въ преступныхъ политическихъ замыслахъ, то конечно администраціи весьма трудно, при отсутствіи внішнихъ приміть Польской національности, узнавать — кто туть Полякъ, кто Русскій: пришлось бы забираться въ душу каждаго, — что уже конечно не ея дъло! Такимъ образомъ полонизмъ обращается въ какоето почти неосязаемое, повидимому чисто духовное качество, котораго однакоже усиленіе, развитіе и торжество сказываются положительнымъ, не только духовнымъ, но и матеріальнымъ гнетомъ для Русской народности, и котораго скрытыя тенденціи примыкають вовсе не къ правственнымъ, а къ политическимъ цълямъ. Разумъется, народнаго Русскаго чувства не обманешь, и смутное для правительственной властиявляется для народнаго сознанія вполні яснымъ и раздільнымъ. Въ случав народнаго возстанія, народъ Украйны и Бѣлоруссін тотчасъ бы распозналъ, и совершенно безошибочно, действительныхъ враговъ своей народности. Но теперь, когда борьба происходить на иномъ полъ, -- нельзя не видъть, что эта тягучесть, упругость, эта изворотливость, эта эластичность Польскаго элемента делаеть борьбу съ нимъ для Русской народности, при современныхъ внёшнихъ условіяхъ ея обстановки, въ высшей степени трудною. Поэтому-то и нужно обращать особенное вниманіе — на эти внішнія усло-

ви... Польской интеллигенцій должно быть противопоставлено не что другое, а свободная Русская интеллигенція; Польской общественности - Русская общественность -- къ несчастію сще совершенно малокровная, маломощная; Польскому упорному, не слабеющему ни въ войне, ни въ мире патріотизму-двательная любовь въ Русской народности (а не прозабание Русскаго народнаго элемента въ нашей общественной и гражданской сферт); Польской цивилизаціи, — если не Русская цивилизація, то общественное сознаніе истины и сили Русскихъ народнихъ просветительныхъ началъ (сознание еще очень тусклое въ большинствъ нашихъ дъятелей); **Польской латинской пропагандъ-Русская православная про**провъдь (а что такое Русская православная проповъдь, смотри статью г. Никитинскаго въ 39 № «Дня» «о проповѣжахъ»). Однимъ словомъ-всвиъ нравственнымъ и умственжимъ силамъ полонизма должны быть противопоставлены Русскія нравственныя и умственныя силы, которыхъ развитіе затруднено недостаткомъ простора. Если мы указывали въ жиследнихъ нашихъ статьяхъ на невысокость уровня граж**жанской** честности и ума въ нашихъ гражданскихъ дѣятеляхъ вообще; если мы разоблачали недостаточность, для духовной борьбы, проявленнаго до сихъ поръ Русскимъ обществомъ патріотизма, —то это вовсе не значить, чтобъ мы считали эту борьбу для насъ невозможною, или намъ не по силамъ. Напротивъ, мы вполнъ въримъ въ можность полной и самой полной побъды, но для этого-то и необходимо намъ-видъть и разумъть нашего врага безошибочно ясно, необходимо вызвать къ двиствію всть наши вравственныя силы и устранить препятствія, останавливающія или замедляющія ихъ развитіе. Пора же наконецъ намъ понять, что борьба съ полонизмомъ доходитъ, если не дошла. до такой степени, гдв вопросъ рвшается не только мюстно, но и общима состояніемъ всего нашего государственнаго и народнаго организма. Необходимо, при изученіи недуга, входить въ подробное разбирательство - что въ немъ есть мистнаго и что въ немъ есть общаго, охватывающаго собою все твло, -- а также -- чты онъ можеть быть изличень -- мъстными ли катаплазмами или же общими средствами, возвращающими здоровье всему организму. У васъ страдаетъ рука, —

но если это явленіе ревматизма, то полезво бываеть произвесть общую испарину или реакцію въ тёлѣ; болить у васъ въ Лепелѣ,—лѣчите себя въ Пензѣ, и т. д.

Въ подробности входить мы считаемъ излишнимъ. Если читатель будеть добиваться отъ насъ прямыхъ указаній, какъ вести борьбу съ полонизмомъ, то мы отвъчать ему не станемъ, а заговоримъ о другомъ. Мы разскажемъ ему, пожалуй, на основаніи извъстій, сообщенныхъ газетой «Народное Богатство», о положеній крестьянскаго дпла въ Тобольской губерніи, или въ Перми, мы напомнимъ ему замізчанія, если не вполнъ, то во многомъ справедливия, «Московскихъ Въдомостей» на распоряжение о сокращении мировых участковъ, напечатанное въ 216 № этой газеты. Мы можемъ еще передать ему общую молву о томъ, что предполагается предоставить начальникамъ губерніи власть подвергать взысканію и смінять сельскія выборныя должностныя лица помимо мировыхъ посредниковъ; мы можемъ также сообщить ему слухъ о томъ, что введеніе въ дъйствіе новаго устава о книгопечатаніи, приготовленнаго и разработаннаго въдвухъ коммиссіяхъ, отложено на неопределенное время и что существующая цензурная система остается пока безъ измъненія...

Объ изявнении границъ Западнаго врая.

Москва, 26-го октября 1863 года.

Въ послѣднемъ №, въ примѣчаніи къ одной стать Областнаго Отдѣла, мы коснулись вопроса, который желаемъ теперь обсудить поподробнѣе. Мы говоримъ объ измѣненіи границъ Западнаго края. Мы знаемъ, что многимъ это предположеніе покажется мелочнымъ, ничтожнымъ, не способнымъ дать полезныхъ практическихъ результатовъ, но они ошибаются. Притягательная власть административнаго центра надъ окружностью и невольное тяготѣніе окружности къ административному центру имѣютъ огромное значеніе въ жизни народа, населяющаго эту окружность, и вырабатываютъ на практикѣ цѣлую сѣть разнообразнѣйшихъ отношеній, которыя, какъ жилы въ живомъ организмѣ, переплета-

талсь между собою, связують тёсною связью всё части админастративно-обособленнаго поземельнаго пространства. Съ вивненіемъ гражданскаго средоточія, изміняется, такъ сказать, и кровообращение гражданской жизни въ извъстной округв; переместите центръ изъ одной местности въ другую-вы дадите иное направление всемъ темъ - продолжаеть сравнение-кровеноснымъ сосудамъ, которые приносятъ провъ къ центру и разносять ее изъ центра по всему тълу. Разумвется, если при перемвщении нвтъ перемвны въ саномъ качествъ центра, то новая централизація можеть и не оказывать особеннаго вліянія на внутренній строй гражданской жизни, -- и наоборотъ, во сколько новый центръ разнится отъ прежняго своими внутренними элементами, во столько (конечно, относительно) эта перемъна отражается и на внутренней жизни всей подчиненной центру окружвости. Напримфръ: для города Лихвина почти все равно, будеть ли главное центральное управленіе, къ которому онъ шветь тянуть по закону нашей гражданской централизаціи, въ Калугъ или Тулъ, потому что и Тула и Калуга сами по себъ довольно безличны и не представляютъ большой разности во внутреннемъ своемъ содержаніи. Напротивъ того, Москва и Петербургъ являются центрами разнокачественними, разнохарактерными — при всей наружной одинаковости адинистративнаго механизма. Темъ более разнятся между собою, наприивръ, Москва и Вильно, или даже сосвдніе другь другу Минскъ и Черниговъ, Витебскъ и Псковъ: здесь, несмотря на единство законовъ и системы управленія и суда, присутствіе различных ваціональных элементовъ, образуя различныя атмосферы, въ которыхъ вращаются и движутся, повидимому, одинаковыя административныя пружины и колеса, оказываеть вліяніе на самое качество центра, а тревъ него и на ходъ всего административнаго механизма, --и призодить не къ одинаковымъ практическимъ последствіять. А все это, вмёстё съ темъ, приводить насъ вновь къ убъжденію, -- всьмъ извъстному, но не всегда полагаемому въ основание нашихъ распоряжений, -- что никакое управленіе, хотя бы самое легальное, правильное, строго руководящееся буквою Свода Законовъ, -- равно и никакое человъческое дело, какъ бы ни старались люди низвести его на степень механическаго дъйствія, не свободно отъ участія духа, не можетъ отръшиться отъ вліянія нравственныхъ жизненныхъ, мъстныхъ силь—неуловимыхъ для бюрократическаго опредъленія, ускользающихъ отъ всякой внъшней законодательной формулы. Подробнъе объ этомъ, въ отношеніи къ Западному краю, мы скажемъ ниже.

Очевидно, что одно географическое перемъщение административнаго центра не представляеть особенной важности, если въ то же время не происходить изменения въ качественномъ значенім центра, зависящемъ отъ условій не одного административнаго свойства, а и отъ многихъ другихъ, бытовыхъ и нравственныхъ, напримъръ этнографическихъ, экономическихъ, религіозныхъ и т. д. Подольскіе дворяне очень хорошо это понимали, когда просили о присоединеніи ихъ губернін къ административному округу Царства Польскаго. Съ точки эрвнія формальной законности эта просьба могла бы казаться столь же естественною, какъ и просьба о причисленіи, наприміть, удзда Сызранскаго Симбирской губерніи къ генералъ-губернаторству Оренбургскому и Самарскому, — а между темъ, во сколько просьба Сывранцевъ, будучи исполнена, дала бы совершенно безвредные для государства результаты, во столько просьба Подольскихъ дворянъ принесла бы существенный вредъ Русской народности Подольскаго края (даже и безъ возстановленія Польши) — чрезъ одно измънение главнаго средоточія управленія, къ которому въ такомъ случав пришлось бы по неволв тяготеть Подольской губерніи. Такъ важно бываеть иногда перем'вщеніе центра! Мы уже не говоримъ о твхъ случаяхъ, когда перемъщается центръ политическій, когда, напримъръ, искусственно и извит налагаемая граница разделяеть надвое какую-нибудь мъстность и одну причисляетъ положинъ -къ Австріи, а другую къ Россіи: мы можемъ это видёть хоть бы у насъ по границъ Волыни, гдъ неръдко самыя деревни разръзываются на двъ половины, Русскую и Австрійскую, — и въ особенности по границѣ Царства Польскаго съ Австріей и Пруссіей. Здісь конечно уже самыя системы администраціи представляють великую разность, --- но одно несходство системъ не въ состояніи было бы производить то различіе, которое замфчается нерфдко во всемъ строф

и тонъ жизни разръзанныхъ половинъ и которое происходитъ главнымъ образомъ отъ тяготънія къ различнымъ политическимъ центрамъ, отъ нравственнаго дъйствія разнокачественныхъ правительственныхъ авторитетовъ...

Но этого мало. Необходимо также, при избраніи новаго средоточія, при присоединеніи данной містности къ новому центру, принимать въ соображение взаимное отношение ихъ матеріальной и нравственной силы, ихъ органической самостоятельности. При несоблюдении этого условія можеть случиться и такъ, что не центръ поглотить окружность, а окружность **илоглотит**ь центръ или никогда съ нимъ не сплотится. Поясжимъ это примъромъ. Если бы, положимъ, мы вздумали присоешинить къ Ананьевскому увзду Херсонской губерніи весь ТОго-Западный край, то едвали Ананьевскій убядъ, — какъ по своему объему, такъ и потому, что не представляетъ ничего франически цълаго и кръпкаго внутреннею самостоятельною жизнью, быль бы въ силахъ наложить свое вліяніе на Югозападныя области: не онв бы къ нему потянули, а онъ къ энинъ. И наоборотъ: возьмите одинъ увядъ изъ Югозацаджаго края и присоедините его къ цвлой Херсонской губер. нін, и черезъ нізсколько літь этоть уіздь, по всей візроятности, будеть поглощень элементомъ-господствующимъ въ новомъ, избранномъ для увзда, административномъ центрв. Приведемъ примфры покрупнфе и инаго рода. Присоединеніе къ Піемонту не только Неаполя, но даже Флоренціи, меньшей по пространству, было бы совершенно непрочно, потому что и Неаполь и Флоренція—самостоятельные, живие, обособленные организмы, цъльныя историческія и духовныя народныя личности, совершенно равносильныя Ilieмонту, присоединение это было бы не прочно, говоримъ мы, еслибъ упомянутыя страны присоединялись дъйствительно къ Піемонтскому центру, а пе къ иному высшему и важнъйшему - хотя еще только идеальному - административному и политическому центру единой Италіи. Между твиъ Россія, пріобрътая въ XVI въкъ Сибирь, почти равную ей по пространству, не только не почувствовала необходимости въ перемъщени своего правительственнаго средоточія, но напротивъ подчинила безъ затрудненій всю Сибирь административному вліянію Московскаго центра: ибо Сибирь была тогда

не болье, какъ грубой, неорганической въ политическомъ смысль, массой. И напротивь того, Польша, --или то, что мы называемъ Польшею, Царство Польское, --- занимая пространство въ сто разъ меньшее Сибири, никогда не можетъ находиться къ Россіи въ одинаковыхъ съ Сибирью отношеніяхъ. Заключая въ себъ особый, цельный, самостоятельный народный организмъ, запечатленное печатью народной личности, жившей и действовавшей своимъ лицомъ и своимъ именемъ въ исторіи, Царство Польское относится къ Россін до сихъ поръ не какъ провинція къ метрополін, не какъ окружность къ центру, а какъ организмъ къ организму, народность къ народности. Слиться оба эти организма вмъстъ, пока будетъ существовать въ нихъ такая ръзкая внутренняя разнокачественность, едвали могутъ. Ни Москва не можеть быть центромъ для Польши, ни твиъ менве,объ этомъ даже сившно и подумать, хотя и были къ тому попытки, — Варшава для Россіи. — Совсвиъ другое отношеніе между Западнымъ краемъ и центральной Россіей, и перемъщеніе здісь административных центровь можеть иміть огромное, благотворное для Русской народности значеніе.

И такъ, при выборъ новаго центра, необходимо имъть въ виду отношеніе пространства, самостоятельности гражданскаго и историческаго бытія, а также и внутренняго сродства вновь соединяемыхъ вмёстё пространствъ. Последнее условіе всего скорфе способно слить ихъ въ одно органическое цълое, вообще значительно облегчаетъ дъло, и главное — даетъ разумное и нравственное оправданіе дъйствію централизаціи: --- но мы уже знаемъ, что даже и внъ этого условія, перем'ященіе административнаго центра можетъ, съ теченіемъ времени, получить сильное вліяніе на гражданскій строй и даже на весь общественный быть извъстной мъстности. Напримъръ: если для Поляковъ-помъщиковъ (т. е. считающихъ себя Поляками) Балтскаго увзда административнымъ центромъ будетъ не Каменецъ-Подольскъ, котораго городское населеніе все Польское или ополяченное, а губернскій городъ Херсонъ, --- то вмісто Каменца имъ придется вздить въ Херсонъ дли совершенія крвпостныхъ и другихъ актовъ, для переговоровъ съ начальствомъ и пр.; имъ придется, наконецъ, участвовать въ дворянскихъ выборахъ

уже не въ Каменцъ виъстъ съ Польскими дворянами, а въ Херсонъ съ Руссими дворянами, представляющими здъсь сплошную и крипкую нравственную силу. Такое распоряженіе, имъющее цваью ослабить незаконное господство пришмго Польскаго элемента надъ Русскою народностью въ Западномъ крав, мы считаемъ вполнв законнымъ. И если оно, въ сожальнію, не можеть охватить весь Западный край, то все же уменьшить объемь того пространства, надъ которинь властвують преданія иной, отдільной оть Россіи и враждебной ей общественной жизни. Уманьскій или Балтскій увадъ, присоединенный къ Херсонской губерніи, перестанеть быть и называться Западнымъ или Югозападнымъ краемъ и сольется съ Россіей цёльнее чёмъ теперь; Западнаго **грая**, представляющагося чэмъ-то обособленнымъ, убудетъ. Въ этомъ отношенія достойны изученія распоряженія Екатерины II при присоединеніи къ Россіи Русскихъ областей бывшихъ Польскихъ нровинцій — послів 1-го и 2-го раздів-**Польши.** Такъ, напримъръ, Полоцкая и Витебская про-Выщін первоначально входили въ составъ Псковской гу**бе**рній...

Всиатриваясь въ карту и принимая въ разсчетъ требовавія современной действительности, мы съ своей стороны повіземъ, что границы Западнаго края могли бы допустить ное чемъ теперь очертаніе. Разумется, такое очертаніе ребовало бы внимательной работы и знакомства со всёми встными условіями экономическими и этнографическими, о мы, предлагая вниманію читателей наше соображеніе, мемъ единственною целью—возбудить вопрось и вызвать поверку этого очертанія со стороны лицъ, которымъ Запад-

Полтавская губернія граничить съ Кіевской, а Херсовстая съ Кіевской и Подольской. Несмотря на то, что Днівпръ полагаеть естественное разділеніе Украйні на дві половиви,— «на томъ и семъ бощь», — было бы едвали не полезпо ослабить жизненное значеніе этого разділенія во сколько по усиливается разділеніемъ административнымъ, — и связать однимъ общимъ тяготініемъ къ одному центру казаковъ Малороссійскихъ и бывшихъ казаковъ Чигиринскаго и Черкасскаго убздовъ. Если бы эти оба убзда примкнулись къ Пол-

тавской губерніи, то съ другой стороны половина Уманьскаго увада Кіевской, часть Ольгопольскаго и весь Балтскій ужедъ Подольской губерніи могли бы быть присоединены къ Херсонской губерніи и такимъ образомъ оттянуты отъ теперешняго своего центра, весьма слабаго Русскою народною жизнью и довольно сильнаго Польскимъ элементомъ-Каменецъ-Подольска. — Затвиъ, Кіевскую губернію удобно было бы пополнить на Свверв и на Западв на счетъ Минской, -отъ которой могла бы быть отрёзана небольшая часть Мозырскаго увзда, — и Волынской, отъ которой могли бы быть отдълены увады: весь Овручскій и значительная часть Житомірскаго, если не весь Житомірскій увадь и съ его городомъ. Намъ кажется вообще, что административный центръ для Волынской губерніи выбранъ совершенно неудачно: она слишкомъ обильна враждебными Русской народности элементами, а между твиъ занимаетъ такое огромное пространство, что централизующее значение административнаго средоточія естественно слабъеть на окраинахъ такой обширной административной округи. Она почти вдвое более Каменецъ-Подольской (въ первой 62,643 кв. версты, во второй 37,293), болье Кіевской (44,730 кв. вер.), болье Черниговской. (46,042 вер.), занимаетъ болве 200 верстъ по границв Галиціи, верстъ 100 по грапицъ Царства Польскаго, —а между тъмъ губернскій городъ Житоміръ лежить, по прямой линіи, всего въ 10 верстахъ отъ границы Кіевской губерніи и въ 318 верстахъ отъ своего крайнаго увзднаго города Владиміра Волынскаго, находящагося въ 10 верстахъ отъ границы Царства Польскаго! Одного административнаго центра, поставленнаго вдобавокъ на самомъ краю губерніи, при комъ ея протяженіи и при постоянномъ противодвиствіи со стороны Польскаго элемента, очевидно не достаточно. Кажется, эта губернія могла бы быть удобно разділена на дві. съ двумя административными средоточіями въ древле-Русскихъ, богатыхъ историческою жизнью, городахъ Острогъ и Владиміръ Волынскомъ, — или, по неудобству Владиміра, слишкомъ близкаго къ Польской границъ, въ г. Луцкъ. Изъ статьи, пом'вщенной въ 41 № «Дня»: «Судьба Волынскаго канедральнаго собора», читатели могутъ убъдиться, что православной епископской канедръ было бы несравненно умъстиве и выгодиве находиться въ древнемъ центръ право-

Далъе: Черниговская губернія, прилегающая съ восточной стороны къ Орловской губернін, съ западной стороны граничить съ Ричицкимъ унздомъ Минской и съ Гомельскимъ-Могилевской губерніи. Мглинскій увадь Черниговской губернін можеть быть безь всякаго неудобства присоединень къ Орловской, а Гомельскій увадь и Рвинцкій къ Черниговской губернін. Мы бы прирізали къ тому же административному средоточію и половину Рогачевскаго увзда, Могилевской губерніи. Изв'ястно, что Рогачевскіе дворяне, вообразивъ себя Поляками, также составляли адресъ о присоединеніи Могилевской губерніи къ Царству Польскому. Конечно, имъ бы и въ голову не могла придти такая дикая, безобразная мысль, или они бы никогда не посмъли ее заявить, еслибъ засёдали на выборахъ, виёстё съ завзятыми Малороссами—дворянами Черниговской губерніи!—Мы могли бы подкръпить наши соображения исчислениемъ пространства народонаселенія въ убядахъ, но боимся утомить вниманіе нашихъ читателей. Скажемъ только, что общее простран-Ство каждой губернін (за исключеніемъ Волинской) остается, три нашемъ измъненіи границъ, почти то же.

Отъ Минской губерній можно было бы отдёлить къ Мотылевской часть Игуменскаго и почти весь Бобруйскій увадъ Минской губерніп. Могилевъ, сравнительно съ Минскомъ, представляеть боле Русской общественной стихіи, и потому такое присоединение не можеть быть безполезно для упомя-**Тутыхъ увздовъ, въ которыхъ Польское шляхетское** господ-Ство еще довольно сильно. Съ другой стороны Минскъ, нажодась въ центръ Бълоруссіи, обильный историческими Бъторусскими преданіями, съ большею пользою могъ бы по-Служить административнымъ средоточіемъ для нікоторыхъ Бълорусскихъ увздовъ Виленской губерніи, нежели Вильно. Считаемъ нужнымъ сказать нёсколько словъ собственно о самомъ г. Вильнъ. По замъчанію г. Кояловича, въ Россіи не понимаютъ историческаго постепеннаго омертвънія Вильна, народной ничтожности этого города даже въ экономическомъ смысль, --- ничтожности, которой не можеть поправить даже желёзная дорога. Не хотять видёть, пишеть нашъ

многоуважаемый сотрудникъ въ замъткъ на одну статью, присланную въ редакцію, что Вильно стало средоточіемъ и символомъ въ Литвъ Польской силы, Польской цивилизаціи, что это нъчто въ родъ Литовскаго Петербурга.... Между твиъ этотъ городъ сдвланъ средоточіемъ генералъ-губернаторства, и лучшая изъ Бълорусскихъ губерній, какъ свидътельствують о томъ Бёлоруссы, лучшая по крепости народныхъ неиспорченныхъ силъ, т. е. Минская, поставлена въ необходимость тянуть къ самому главному центру полонизма на Литвъ, къ Вильну. Этому значенію Вильна, какъ центру и съдалищу полонизма въ Западномъ краж, много способствовало существованіе здёсь знаменитаго Виленскаго университета, преобразованнаго въ 1813 году изъ академін іезуитовъ. Мы прочли въ газетныхъ корреспонденціяхъ, что есть предположение возстановить этоть университеть снова, съ твиъ, чтобы профессора были тамъ исключительно Русскіе, и чтобъ университетъ сділался орудіемъ не Польской, какъ прежде, но Русской пропаганды. Дай Богъ, чтобъ это предположение такъ и осталось предположениемъ! Мы съ своей стороны объявляемъ себя рёшительно противниками такого предположенія. Учреждайте, если хотите, университеть въ Полоцкъ, Витебскъ, Минскъ, но никакъ не въ Вильнъ. Не следуеть такъ мало давать цены преданіямь, такъ пренебрегать ихъ силою. Русскимъ профессорамъ въ Вильнъ пришлось бы бороться съ этими старыми университетскими преданіями, не имъя въ тоже время никакой поддержки въ окружающей ихъ тувемной общественной средв, почти насквозь пропитанной полонизмомъ Учреждение университета только бы подняло значение Вильна, значение невыгодное для развитія народной жизни, только бы укрупило Польскую общественную почву. Вообще мы не должны слишкомъ смело полагаться на возможность для насъ, уже тецерь, прямой положительной усившной духовной прапаганды. Десять старообрядческихъ слободъ, сотня артелей нашихъ Владимірцевъ гораздо успъшнъе могутъ произвести свою бытовую пропаганду въ народъ, нежели, въ своей отвлеченной сферъ, цвлый сонив профессоровъ, имбющихъ двло не съ народомъ, а съ Польскимъ обществомъ, закованнымъ въ броню латинства и Польскихъ преданій. Мы видимъ, что даже и

Кіевскій университеть съ величайшимь трудомь усивваеть в борьбів съ полонизмомъ, а между тімь Кіевь и Вильно какая неизміримая разница въ условіяхь для Русской университетской пропаганды! Кажется, вмісто университета, лучше было бы озаботиться устройствомъ містныхъ гимназій, освобождать містныя гимназіи отъ вредныхъ Польскихъ вліяній....

Возвращаемся къ Минской губерніи. Мы полагаемъ, что за отділеніемъ нікоторой ся части къ Могилевской и Черниговской губерніямъ, полезно было бы оттянуть отъ г. Вильна убяды Вилейскій и Ошмянскій и присоединить ихъ къ Минской губерніи, или, по крайней мірів, значительную часть этихъ убядовъ.

Псковская губернія могла бы также подвинуться на Югъ и распространиться на такъ-называемые Инфлянтские убяды, если не на всв четыре, такъ на три изъ нихъ, Люцинскій, Ръжицкій и Динабургскій убады Витебской губернін. Въ этомъ, при существующей жельзной дорогь, не можеть быть не-Удобства. Нътъ никакой надобности, чтобъ 4 Инфлянтскіе Увзда находились непремённо всё вмёстё въ одной губерніи. Затвиъ вивсто Витебской, по внутренней ничтожности ея губернскаго города Витебска, можно было бы образовать новую Великолуцкую губернію, съ губернскимъ городомъ Ве--тыкіе Луки, что нынъ увздный городъ Псковской губерніи, жан же Полоцкую съ губернскимъ городомъ Полоцкомъ. Это было бы отчасти возвращениемъ къ мысли Екатерины, назначившей провинцій Двинской провинцій Двинской (Польской Лифляндіи, какъ сказано въ ея указъ Сенату 1772 г.) и Полоцкой — городъ Псковской губерніи Опочку. Затвиъ въ 1777 году учреждена была Полоцкая губернія ызь увадовь: Полоцкаго, Дриссенскаго, Динабургскаго, Рфжицкаго, Люцинскаго, Себежскаго, Невельскаго, Витебскаго, Велижскаго, Городецкаго и Суражскаго. Въ 1796 г. губернін Полоцкая соединена съ Могилевскою и названа Бѣ--торусскою, а въ 1802 г. Бълорусская раздълена на Могизевскую и Витебскую; съ тъхъ поръ составъ ея не измънился (см. Географ. словарь, 1863 г. т. 1, вып. 3). Какія причины заставили предпочесть Витебскъ - Полоцку, неизвъстно; мы знаемъ только, что въ царствование Александра I-го,

существовавшему въ Полоцкъ іезунтскому коллегіуму даны были всъ права университета, и что Полоцкъ вообще быль однимъ изъ главныхъ пунктовъ іезунтской пропаганды Бълорусскаго края, и потому нельзя не пожальть, что православная архіерейская каоедра и православная семинарія переведены изъ Полоцка въ Витебскъ, гдъ они и до сихъ поръ сохраняють названіе «Полоцкой семинаріи», «Полоцкой епархіи».

Кажется, у насъ вообще принято за правило, чтобы границы епархій совпадали съ границами губерній; это представляеть большое удобство въ административномъ отношенім, но мы не видимъ особенной надобности въ томъ, чтобы мъстопребываніе архіерея находилось непремінно въ томъ же городъ, который административныя соображенія возводять на степень губернскаго. Преданія церксвной діятельности, столь важныя въ жизни церковной, не всегда совпадають съ удобствами свътской администраціи, и едвали полезно жертвовать первыми для того только, чтобъ вст губернскіе города были возведены въ надлежащее единообразіе, т. е. чтобъ къ губернскому синклиту принадлежалъ непременно и архіерей и чтобъ рядомъ съ домомъ присутственныхъ мъстъ красовался и канедральный соборъ... Такъ не въ Житоміръ, а въ Острогъ, не въ Витебскъ, а въ Полоцкъ слъдовало бы, кажется, быть епископской канедру, — и не только въ Западномъ крав, но и въ центральной Россіи можно найти примъры подобнаго перемъщенія епископскихъ канедръ.

Впрочемъ, для того, чтобы не лишиться Витебску уже отчасти пріобрѣтеннаго имъ и небезполезнаго значенія, можно было бы вмѣсто одной Витебской, образовать двѣ губерніи, именно: къ Псковской губерніи должны были бы присоединиться уѣзды: Динабургскій, Люцинскій и Рѣжицкій; Великіе Луки съ Торопецкимъ уѣздомъ Псковской губерніи образовали бы съ городами: Себежомъ, Невелемъ, Велижемъ, Полоцкомъ и Дриссой новую губернію; Витебская же губернія могла бы состоять, кромѣ уѣздовъ городовъ Суража, Городка, Лепеля, изъ уѣздовъ городовъ Бабиновичи и Сѣнно Могилевской губ., части Борисовскаго уѣзда Минской, и Дисненскаго уѣзда Виленской губерніи: Дисна отъ Витебска ближе, чѣмъ отъ Вильна. Такое перемѣщеніе администра-

тивнихъ центровъ притянуло бы соки народной жизни, вибсто ополяченнаго Запада, къ Русскому Востоку и Сфверу.

Ми слышали, что Министерство внутреннихъ дёлъ еще из 1836 или 37 году составляло проектъ объ измёненіи границъ Западнаго края, но почему-то осуществленіе этого проекта не состоялось. Любопытно было бы видёть, въ какой степени этотъ проектъ совпадаетъ съ нашимъ, и какія имено причины воспрепятствовали приведенію его въ исполненіе? Въ теченіи четверти вёка, минувшей съ того времени, многія ийстности можетъ-быть успёли бы уже окончательно освободиться изъ-подъ гнета полонизма и были бы просто Россіей, а не какимъ-то отдёльнымъ краемъ, «отъ Польши присоединеннымъ», сотъ Польши возвращеннымъ»....

## Еще о престыянскомъ вопрост вз Польшт.

Москва, 3-10 ноября 1863 1.

Мы съ каждымъ днемъ все болбе убъждаемся въ той важности, которую можеть имъть въ Польшъ реформа крестьческаго быта. Можеть быть, эта реформа сама собою приведеть къ разрешению вопроса Польскаго или укажеть пути къ его разръшению. Читатели помнять, что мы окончательвое разрвшение этого вопроса подчиняли непремвиному, по Вашему взгляду, условію — узнать предварительное мижніе Самой Польши, во всецълости ея народнаго состава. Мы не формулировали способа, какимъ можетъ быть узнано это мнъвіе (вопреки ніжоторымь газетамь, выставившимь нась зацитниками общенародной подачи голосовъ, -- мъры совершенно противной встмъ нашимъ возэртніямъ, основанной на началь количественнаго счета голосовь, на началь грубой силы большинства, о которомъ мы уже не однажды высказывались). Мы не формулируемъ его и теперь; мы считали и считаемъ нужнымъ прежде всего ввести въ гражданскую жизнь Польши новый элементь, еще не действовавшій въ ея исторіи-крестьянскій. Мивніе крестьянь начинаеть высказываться. Свёдёнія, получаемыя нами изъ Цольши, покавывають намь, что соціальный вопрось въ самой коренной Польшъ, въ настоящее время, едвали въ ней не сильнъе и

не вначительные національнаго (тогда какъ въ бывшихъ Польскихъ провинціяхъ-древле-Русскихъ земляхъ -- наоборотъ). Вожди Польскаго движенія, съ неизлічимостью шляхетскаго предравсудка, не поняли этого; не поняли, что имъ прежде следовало бы порешить съ вопросомъ соціальнымъ, а потомъ уже поднимать вопросъ національный. Теперь всв усилія жонда, Мирославскаго и демократической партіи едвали поправять дело. - По разсказамь, недавно нами слышаннымь, между Польскими солдатами, служащими въ Русскихъ полкахъ, нътъ побъговъ, --- кромъ побъговъ такого рода, которые дълаются и Русскими штрафованными негодяями (изъ послъднихъ одинъ былъ даже жандармомъ-вѣшателемъ!). Бѣгаютъ Польскіе офицеры или оставляють службу, — но солдаты не бътають, а служать усмиренію Польскаго мятежа надежно и върно, признавая мятежъ деломъ панскимъ. Мало того: крестьяне въ самомъ Царствъ Польскомъ называютъ инсургентовъ «Поляками», какъ бы отдъляя себя и свое дъло отъ нихъ, отрекаясь, такъ сказать, отъ той Польши, отъ той Польской національности, которая дійствовала въ исторіи до сихъ поръ безъ нихъ, хотя и именемъ Польскаго народа, которая не признавала и презирала ихъ. Польша, исторія Польши, ея слава, преданія, надежды, какъ бы не принадлежатъ, какъ бы чужды простому Польскому народу. Изъ этого не следуеть, чтобы возстание въ Польше не было возстаніемъ національнымъ: оно не простонародное, но оно національно во столько, во сколько національно тысячелътнее существованіе и вся историческая двятельность Польши. Разумъется теперь, когда возникъ самый вопросъ о значенія крестьянства въ жизни Польши, когда въ крестьянствъ пробуждается сознаніе его правъ и оно отдёляеть себя отъ тёхъ, которые его именемъ жили и дъйствовали въ исторіи, -- теперь опредъленіе того, что національно, не можеть быть точно такое же, какъ тогда, когда народъ безмолвствовалъ и такъ сказать не жилъ. Пусть заявитъ себя народъ. Крестьяне Августовской губерніи Царства Польскаго уже подали прошеніе о причисленіи ихъ къ Россіи и о сравненіи ихъ во всемъ съ Великорусскими крестьянами. Мы не имфемъ повода сомнъваться въ искренности этого желанія, какъ бы ни было оно неудачно выражено сочинителемъ прошенія. Мы

знаемъ также, что крестьяне радостно и довърчиво встрътим новую мъру, принятую правительствомъ для разработки
крестьянскаго вопроса въ Польшъ... Мы не предръшаемъ вопроса о будущности крестьянскаго развитія при нравственномъ давленіи на него католицизма и старой тысячельтней
латино-Польской шляхетской цивилизаціи; мы вполнъ признаемъ опасность, ему грозящую,—но освобожденіе крестьвтъ въ Польшъ (освобожденіе въ нашемъ смыслъ) должно
во всякомъ случать внести новый элементъ въ гражданскую
и духовную жизнь Польши, элементъ, который, быть можетъ,
растворитъ въ себъ старые элементы и во всякомъ случать
ослабитъ и нъсколько измънитъ ихъ селу и существо.

Корреспонденціи изъ Кіева указывають на такое положеніе діль, которое едвали можно назвать вполні благопрівитнить для интересовъ Русской народности. Этого, впрочень, им и ожидали, познакомившись съ містными, впрочень необщественными воззрініями изъ знаменитой статьи владиміра Юзефовича. Статья эта была перепечатана въ Днів за читатели помнять — какъ объясняль г. В. Юзефовичь противодійствіе введенію обязательнаго выкупа, какія шивнія выражаль онь о выкупів, называя его противозаконною и насильственною мітрою, и выражаль мити не свои не отъ своего имени...

Этотъ взглядъ на выкупъ былъ обнародованъ г. Юзефовичемъ за мъсяцъ или полтора до обнародованія указа о вве**женін обязательнаго** выкупа въ предёлы Кіевскаго генераль-Тубернаторства. Мы не имбемъ причинъ думать, чтобъ эти Убъщенія тотчась же измінились и должны только жа--Тъть, --- ну хоть о г. В. Юзефовичъ, -- что ему приходится вводить въ исполнение мфру столь несогласную съ его обра-Вомъ мыслей! Положеніе, конечно, непріятное и, при всемъ добросовъстномъ отношения къ долгу службы, невыгодное для дъла. Такъ до насъ доходятъ слухи, что Кіевское губернское по жрестьянскимъ дъламъ присутствіе опредълило, уступая просьбамъ Польскихъ помъщиковъ, взыскать съ крестьянъ отработку всьхъ неотработанныхъ ими помъщикамъ барщинскихъ повинностей по 1-е сентября, выключивъ только ть три недъли, которыя были употреблены крестьянами на спасеніе своего роднаго края отъ Польскаго захвата, на очищение страны отъ шаекъ,

составленныхъ изъ Польскихъ же помѣщиковъ! За это время барщины взыскивать не положено!!! Если это несправедливо, то просимъ гг. Кіевлянъ насъ опровергнуть, но не такъ, какъ было опровергаемо извъстіе объ изданіи на Украйнъ тайной Польской газеты «Валька». Существование ея, «Голосъ», въ одномъ изъ своихъ ответовъ «Московскимъ Ведомостямъ», назваль пуфомъ, а между темъ она лежить теперь передъ нашими глазами, наполненная приказами отдъленія народоваго жонда въ Кіевскомъ генералъ-губернаторствъ,--приказами, отданными въ Кіевъ. Намъ было объявлено, что въ Кіевъ не носять Поляки ни траура, ни чамарокъ, но прівхавшіе оттуда утверждають противное. Намъ хотвли доказать, что Русскихъ чиновниковъ въ Югозападномъ крат больше, чтмъ Поляковъ, а мы хоттли возразить указаніемъ на различіе должностныхъ мёсть, занимаемыхъ Русскими и Поляками, но г. Юзефовичъ благоразумно уклонился отъ отвъта. Мы съ своей стороны повволимъ себъ пояснить ему, что мы нисколько не подвергаемъ сомнѣнію върность служебному долгу и присягъ чиновниковъ Польскаго происхожденія, но мы не видимъ надобности подвергать ихъ непріятной необходимости-усердствовать въ преследованіи полонизма въ Югозападномъ крав! Кажется, трудно требовать отъ Поляка, чтобъ онъ хлопоталь объ искорененіи Польскаго элемента гдв бы то ни было. Мы никогда и не думали, чтобъ Польская національность значительныхъ чиновниковъ Югозападнаго края могла повредить добросовъстному отправленію ими своихъ обязанностей, — но темъ болве желательно было бы избавить ихъ отъ несправедливыхъ нареканій раздраженнаго подозрительнаго містнаго Русскаго населенія. Не правда ли? Съ этимъ, въроятно, согласится многое множество должностныхъ лицъ Польскаго происхожденія въ Кіевскомъ генералъ-губернаторствъ...

## Отвътъ г. Юзофовичу.

Отвътъ г. В. Юзефовича вовсе не таковъ, какъ можно било отъ него ожидать, судя по первому его полемическому дебюту. И прекрасно. Прежній пылкій рыцарь, уб'яжденный можеть быть нашими возраженіями, а можеть быть (мы охотно это предполагаемъ) совершающимися на его глазахъ ежедневными фактами-хотя и продолжаетъ защищать принятую ныть подъ свое покровительство мёстную администрацію, но уже слабо, осмотрительно и не безъ робости. Оставляя въ сторонъ большую часть замъчаній, высказанныхъ Редакціей « Дня» и г. Самаринымъ, авторъ довольно искусно ударяется въ сторону, возбуждаеть общіе вопросы, не относящіеся прамо неть предмету полемики, самъ является поборникомъ Русской жародности, формулируетъ мивнія, изъ которыхъ многія не Однажди были уже высказаны въ «Днв», наконецъ обращается всъ своимъ противникамъ чуть не съ упреками въ недостаткъ татріотизма и въ заключеніе предлагаеть такую мёру, притлашаеть ихъ къ такому пожертвованію, которое, действительно, своими размфрами перещеголяло бы всф до сихъ поръ затвянныя пожертвованія!.. Было бы не великодушно съ натей стороны указывать на противорвчие настоящей его статы съ прежнею; мы, напротивъ, очень рады тому, что г. В. Юзефовичь себъ противоръчить, и полагаемь, что первая Сто статья была ошибкою, увлеченіемъ, а что вторая выражаетъ върнъе настоящій образъ его мыслей. Съ этою второю Статьею у насъ гораздо менве разногласія, чвит съ пер-Вою, и мы ограничимся немногими замъчаніями.

Г. Юзефовичь сообщаеть намъ то, чего мы не знали, именно—любопытную цифру чиновниковъ-Поляковъ въ Югозападномъ крав: ихъ до полуторы тысячи! Цифра огромная, которая,
по нашему мнёнію, ни въ какомъ случав не можеть быть
терпима и способна вредно дёйствовать на Русское населеніе. Полторы тысячи Поляковъ уполномоченныхъ властью,
тяготёющихъ надъ безвластнымъ и безгласнымъ, простымъ,
безграмотнымъ Русскимъ народомъ, въ соединеніи съ Польскимъ обществомъ, Польскими помёщиками!.. По истинъ

надо дивиться народу, который при такой обстановкъ, лишенный всякой поддержки, сумбль устоять противъ соблазновъ, угрозъ и козней, уберечь и защитить свою народность п сохранить върность власти! Надо припомнить себъ, что такое чиновникъ, какимъ полновластнымъ является онъ господиномъ и распорядителемъ въ какомъ-нибудь глухомъ селъ, передъ крестьянами, даже у насъ въ Великой Россіи: можно же себъ представить что должно быть тамъ, гдъ такимъ чиновникомъ-Полякъ, шляхтичъ, человъкъ чуждой, враждебной въры и національности и действующій по правиламъ Польскаго катихизиса! Какъ ни старается г. Юзефовичъ ослабить значение этой цифры, однакоже и онъ соглашается, что большинство этихъ чиновниковъ-Поляковъ положительно и безспорно вредно: весь вопросъ въ томъ-къмъ и какъ замъстить? Мы вполнъ признаемъ трудность разръшенія этого вопроса и уже не разъ говорили объ этомъ въ «Див», но въ томъ-то и дело, что мы въ Югозападномъ крае не замечали до последняго времени никакихъ особенныхъ усилій къ разрѣшенію этого вопроса. Если бы мѣстное Русское населеніе виділо, что администрація дійствительно сознаеть весь вопіющій вредъ, происходящій отъ Поляковъ-чиновниковъ, что она принимаетъ близко къ сердцу все то оскорбленіе, которое должно было испытывать сердце Русскаго крестьянина, когда, послъ возстанія Поляковъ противъ Русской власти, усмиренные имъ бунтовщики продолжали надъ нимъ командовать съ согласія той же Русской власти; еслибъ, повторяемъ, Русское населеніе было увірено въ сочувствіш къ себъ мъстной администраціи, — тогда, нътъ сомнънія, оно приняло бы въ соображение трудность задачи, предлежащей администраціи, съ терпъніемъ и довъріемъ ожидало бы благополучнаго результата ея усилій. Но, къ сожальнію, мыстнан администрація едвали строго обсудила то положеніе, которое ей создали событія 27 апрыля, и свои отношенія къ оскорбленному и раздраженному Русскому народу! Намъ кажется, что и теперь еще она ихъ опредвляеть не совсвиъ ясно Это мы видимъ изъ словъ самого г. В. Юзефовича, -а именно.

«Теперь, когда край умиротворен», говорить онъ... Какъ умиротворенъ? Умиротворенъ, когда трауръ, носимый Поля-

ками въ Кіевъ, продолжаетъ колоть глаза, оскорблять и раздражать Русское простонародное населеніе? Умиротворенъ, когда газеты разсказывають о безпорядкахъ, производимыхъ Польскими кознями въ Кіевскихъ гимназіяхъ? Умиротворенъ; когда еще недавно въ Волынь врывались Цольскія шайки швъ Галиціи, когда еще недавно арестовали Дружбацкаго съ бумагами, обличающими организованный Польскій заговоръ на Украйнъ, когда носятся слухи о затъваемомъ Поляками воз-Станін на весну?.. Очевидно, что г. Юзефовичь не цінить достаточно върно ни положенія края, ни состоянія народна**т** о духа. Далве. Самъ г. Юзефовичъ передаетъ намъ изъ ввржи аго оффиціальнаго источника, что въ настоящее время (статья ето писана въ концъ октября) мировыхъ посредниковъ изъ Поляковъ въ Кіевской губернін «только девять». Только! А эми думали, что ни одного! Ужели съ 27 апръля по ноябрь **жа**всяцъ не нашли возможности смёнить мировыхъ посреднивсовъ-Поляковъ? Ужели, после возстанія, произведеннаго Польскою шляхтою и Польскими помъщиками, и послъ возстанія терестьянъ имъ въ отпоръ и въ защиту Русской народности **Русской** власти, — можно было еще оставлять въ рукахъ Поляка-пом'вщика ту ближайшую непосредственную власть тадъ крестьянами, какую по закону имветь мировой посредшикъ?!. Да и равнодушіе, съ которымъ г. Юзефовичъ повъствуетъ объ этомъ тяжкомъ для Русскаго человъка фактъ, служитъ само по себъ красноръчивымъ обвиненіемъ противъ г. Ювефовича и защищаемой имъ системы. «Въ Волынской же и Подольской губерніи - продолжаеть г. Юзефовичь, посредниковъ-Поляковъ еще гораздо болье»... И это называется умиротвореніемъ края, когда именно удержаны налицо всъ элементы раздора, вст поводы къ нарушенію мира, къ папрасному раздраженію бідныхъ Русскихъ крестынь!

Но это еще не все. Точка зрѣнія и пріемы мѣстныхъ властей всего лучше обрисовываются слѣдующею мѣрою, проектированной ими тотчасъ же послѣ Польскаго возстанія. Польскій мятежъ произвелъ взрывъ во всемъ населеніи края, раздѣлилъ тотчасъ же страну на два враждебные лагеря, поставилъ весь народъ на стражу своей народности противъ козней Поляковъ-помѣщиковъ,—и въ это-то бурное время, въ этой-то душной и возбудительной атмосферѣ, на этой

вомъ Поляковъ съ Западнымъ — не Славянскимъ міромъ\_ Что бы тамъ ни говорили, но въ Русскомъ обществв —совна тельно или бевсовнательно-живеть память и чувство нашей родственной племенной связи, — такихъ отношеній, которых опредъление и оцънка невозможны для посторонняго народа, и которыхъ непризнаніе со стороны Поляковъ-имфетъ для: насъ видъ какой-то изміны духу племеннаго родства. Вамъ это будетъ вполнъ понятно, говорили мы Англичанину, есливы вообразите себъ Шотландію, просящую помощи у Французовъ. – Другое же условіе, самое главное и необходимое для того, чтобы исходъ Польскому вопросу сталъ возможенъ это-отречение Цоляковъ отъ притязаний на нашъ Западный и Съверозападный край. Все дъло въ этомъ. Откажись Поляки отъ Бълоруссіи и Украйны, ограничь они свои требованія однимъ Царствомъ Польскимъ, предвлами Польской народности въ настоящемъ смыслъ этого слова, -- мы могли бы еще столковаться съ ними, да и раздраженія въ споръ былобы въ тысячу разъ менве. Вообще въ сочувствіи Европы къ Польскому дёлу очень много недоразумёнія, разъясненію котораго мішаеть съ одной стороны застарівлое хроническое предубъждение противъ Россіи, съ другой Польское лганье и искусство возбуждать сострадание видомъ угнетенной невинности. Это не значить, что система нашихъ собственныхъ дъйствій была всегда безошибочна... но симпатія къ Полякамъ имфетъ большею частью невфрное основаніе. «Благородныя сердца» (по выраженію, кажется, министра Друэна де Люи) въ Европъ, какъ аристократовъ, такъ и демократовъ, стоятъ за принципъ національностей, за право каждой народности жить и развиваться свободно. Этому сочувствують и всв «благородныя сердца» въ Россіи. Но какъ только уляжется этоть гуль и шумъ, поднятый въ Европъ Польскимъ дёломъ, такъ тотчасъ же станетъ вполнё яснымъ, что между жалобными возгласами благородныхъ сердецъ и Польскими героическими кликами не только нътъ никакой гармонін, но страшный разладъ. Государственныя вождельнія Польской шляхты и нравственное право каждой народности на свободное, независимое самостоятельное развитие и жизнь--- не имъютъ между собою ничего общаго; мало того, эти два элемента находятся другъ къ другу въ совершениу люду болве довврія къ власти: несмотря на всю безукоризненность службы этихъ лицъ, ихъ участіе въ управленіи можетъ поколебать въ простомъ народв доввренность къ начальству и возбудить совершенно напрасно—самыя неосновательныя, но вполнв понятныя подозрвнія. Въ администраилів, какъ и вездв, нуженъ тактъ, но именно этимъ-то, кажется, и не могутъ похралиться въ Югозападномъ крав.

Что касается до второй половины статьи г. Юзефовича, то отдавая полную справедливость одушевляющимъ его прежераснымъ намфреніямъ, мы могли бы объ нихъ и не говотрать-до такой степени они не практичны, очерчены слегка вебрежно, да и такъ мало относятся къ предмету спора, жиодавшему поводъ къ его статьямъ. Г. В. Юзефовичъ утвержжаеть, что ослабление Польскаго элемента не есть главная звадача, а необходимо усиленіе Русскаго элемента, которое и **Тудетъ дъйствительнымъ и положительнымъ ослабленіемъ** Польскаго... Положимъ, все это такъ, мы объ этомъ и сами толковали въ нашей газетъ, но въдь это легко можетъ служить отговоркою въ тъхъ случаяхъ, гдъ необходимо немедленное и явное ослабленіе. Усиленіе Русскаго элемента само собой, а ослабление Польскаго элемента, во сколько это зависить отъ администраціи—само собою: Русскій элементь же усилится отъ того, что администрація продолжаеть оставлять за девятью мировыми посредниками-Поляками въ Кіевской губернін-начальство и власть надъ Русскими крестьанами!. Она только способствуетъ этимъ раздраженію Русскаго народнаго элемента, следовательно администрація сама даеть сму неправильное направленіе.

По мивнію г. Козефовича въ настоящее время необходимо теперь же и немедленно, не откладывая въ долгій ящикъ, воздвиствовать на народъ и поднять его нравственный уровень, — чвиъ же? Учрежденіемъ сельскихъ институтовъ, открытіемъ школъ, и т. д. Вотъ тутъ-то такая прыть и не у мъста: здвсь можно идти и помедлениве, чвиъ въ прекращеніи обязательныхъ отношеній. Настоящее время едвали благопріятно для открытія школъ и какихъ-то сельскихъ институтовъ для образованія учителей: нужно сначала усповоть встревоженный сомивніемъ и недовівнемъ къ містнимъ властямъ народъ, — нужно, чтобъ онъ въ заботахъ объ

укрощеніи Польскихъ затій во всемъ положился на містную администрацію, а теперь ему едвали пойдеть на умъкакая-либо наука.

Въ заключение г. Юзефовичъ предлагаетъ дворянству всей Россіи содвиствовать крестьянамъ Югозападнаго края въвыкупъ своихъ земель: т. е. пусть Поляки, вызвавшіе обязательный выкупъ, получають сполна, что следуеть, по правиламъ этого выкупа, отъ правительства, а Русское дворянство внесеть за нихъ деньги правительству... Согласитесь, что приглашение къ такого рода жертвъ очень странно, не говоря уже о томъ, что ценность выкупа всехъ трехъ губерній простирается въроятно на десятки милліоновъ. Крестьяне, конечно, могли бы быть облегчены въ платежв выкупной суммы правительству; в фроятно, правительство и сдфлаетъ имъ нъкоторыя льготы (мы надъемся даже, что мъстная администрація похлопочеть объ этомъ), --- наконецъ въ пособіе имъ могъ бы быть употреблень  $10^{\circ}/_{\circ}$  сборъ, — или же цённость выкупныхъ свидётельствъ ва пиёнія владёльцевъ, участвовавшихъ въ бунтъ, могла бы быть сокращена на половину, и этотъ остатокъ зачтенъ за всёхъ выкупающихся крестьянъ Югозападнаго края... Однимъ словомъ, къ облегченію крестьянъ могутъ быть приняты разныя мфры, но никакъ не на счетъ Русскаго дворянства, а на счетъ виновныхъ Польскихъ помъщиковъ.

Отдавая за тёмъ должную справедливость умфренному тону статьи г. Юзефовича, мы надвемся, что онъ не раздражится нашими замъчаніями, откажется отъ принятой на себя неблагодарной роли адвоката и станетъ открытымъ сердцемъ на сторону Русскаго народа и Русской народности.

По поводу вдреса дворянъ Подольской губ. о причисления ен въ Царству Польскому.

Москви, 8-го декабря 1863 г.

Мы получили изъ Каменецъ-Подольской губерній много писемъ, отъ православныхъ Южно-Руссовъ, коренныхъ жителей края. —писемъ, исполненныхъ горькихъ упрековъ намъ и всему Великорусскому обществу, за наше равнодушіе,

иолчаніе, литературное бездійствіе въ діль адреса, поданнаго правительству дворянствомъ Подольской губерніи. Упрекъ этотъ повидимому, совершенно основателенъ, но онъ не таковъ въ сущности, -- и потому мы считаемъ нужнымъ оправдаться въ главахъ Русскихъ Подолянъ и объяснить имъ наше отношеніе къ ділу. И мы, и всі наши читатели, безъ соинвиія, слышали, что дворянство Подольской губернін, собравшись въ обычное чередное собраніе по случаю дворянскихъ выборовъ, представило правительству адресъ, въ которомъ просило о причисленіи Подольской губерніи, въ смыслѣ административномъ, къ Польшѣ или къ округу Царства Польскаго: многіе слышали, но многіе ли видёли или чита. ли? Ни въ одной русской газеть или журналь онъ напечатанъ не былъ, -- и если намъ извъстно его содержаніе, такъ это благодаря некоторымъ иностраннымъ газетамъ, въ которыхъ Подольскій адресь уцёлёль въ сохранности. Но спросимь опять-многимь ли доступны иностранныя періодическія изданія? Мы хотьли заняться переводомъ этого замьчательнато памятника Польской смёлости и неразумія; мы **Даже получили** потомъ отъ неизвъстнаго лица по почтъ копію съ этого адреса въ Русскомъ изложеніи и пытались его обнародовать на страницахъ «Дня», но намъ это не Удалось, и вся Русская журналистика осуждена была хранить Г-дубочайшее молчаніе по ділу, про которое, конечно, напось бы у каждаго изъ редакторовъ нъсколько горячихъ. скреннихъ словъ. — Только теперь, послѣ уже того, какъ ного времени спустя — появилась статья по поводу адреса ть газеть Министерства внутренних дви «Свверной Почть, и всябдь за темъ раздался страстный голось оскор-- леннаго народнаго чувства въ 4 книжкъ «Въстника Западтой и Югозападной Россіи», издающагося въ Кіевъ, больпинство читателей можеть познакомиться съ содержаніемъ **Дреса, хотя ни въ той, ни въ другой стать** в ньтъ его полнаго изложенія.

Такимъ образомъ общественное мнѣніе въ Россіи, встревоженное слухами о какомъ-то Польскомъ посягательствѣ на честь и цѣлость Русскаго племени,— и въ то же время не ммѣя въ виду никакого положительнаго несомнѣннаго факта—того, что юристы называютъ corpus delicti,— было лишено возможности стать лицомъ къ лицу съ общественнымъ мивніемъ Польши, и съ представителемъ его въ настоящемъ случав, Подольскимъ дворянствомъ. Оно не могло оказать правственной поддержки ни власти, призванной отввчать на адресъ, ни справедливо возмущенному Польскою выходкой мъстному Русскому населенію.

Это первое наше оправдание предъ нашими братьями — Южно-Руссами. Второе состоить въ томъ, что общественное мнфніе, какъ нравственная сила, перестаеть действовать и карать тамъ, гдф начинается карательное дфиствіе иной, внъшней, такъ сказать – матеріальной силы. У насъ въ Великой Россіи это явленіе составляеть типическую черту нашего народнаго характера, и мы считаемъ не лишнимъ распространиться объ ней несколько подробнее. Народъ негодуетъ на преступника, покуда онъ на свободъ, обличаетъ, преследуеть его, не прочь и побить его незаконно, отпустивъ его потомъ на всв четыре стороны (чему наши читатели были, въроятно, не разъ свидътелями), -- но какъ скоро началось действіе закона и вмёшалась въ дело власть, какъ скоро преступникъ лишенъ свободи, подвергнутъ заключенію или наказанію, — у насъ не считается нужнымъ отязчать законное действіе власти и участь преступника сверхзаконнымъ карательнымъ дъйствіемъ общества. Мы не Французы, которыхъ уголовный процессъ представляетъ картинузвъря (преступника) преслъдуемаго охотниками и псами (судьями и прокурорами), — и которые, по выходъ преступника изъ суда, послъ произнесенія надънимъ роковаго приговора, въ состояніи преслідовать его оскорбленіями, - какъ это описано Викторомъ Гюго въ его последнемъ романъ. Этотъ взглядъ Русскаго общества, кромъ своей нравственной основы, освящень такою давностью обычая, такъ глубоко вкоренился въ народные правы, что даже признанъ и въ н вкоторомъ смысл в узаконенъ самимъ правительствомъ. Императорскій челов жолюбивый комитеть, оффиціально завідывающій містами тюремнаго заключенія, содержить и улучшаетъ ихъ средствами, доставляемыми народнымъ состраданіемъ. Подаянія преступникамъ, отправляемымъ по этапу въ Сибирь — принимаются ими не тайно, а всенародно, и доходять въ годъ до такой огромной цифры, что возникла даже

инсль объ учреждении изъ этихъ подаваемыхъ сумиъ особаго банка для ссыльно-поселенцевъ. Ссылочные въ Сибири называются несчастными. Правительство, для котораго преследование и казнь преступника составляеть не дело личнаго озлобленія, а простое отправленіе законнаго правосуди, — само правительство не только не идетъ наперекоръ этому святому народному обычаю, но для удовлетворенія народнаго чувства, дозволяетъ нарочныя остановки на этапахъ. Давно ли уничтоженъ обычай, въ силу котораго кододникамъ дозволялось, въ сопровождении конвоя, обходить городъ и испрашивать у оконъ подаянія? Спрашиваемъ: въ какомъ государствъ Западной Европы встръчается что-либо подобное? Гдѣ, въ какой землѣ «заключенные» становятся предметомъ открытаго состраданія, милостыня, поданная аре-СТАНТУ, СЧИТАЕТСЯ САМОЮ СВЯТОЮ МИЛОСТИНЕЮ, ПОДАЕТСЯ ВСЕнародно и принимается съ разръшенія и въдома власти?

Такого рода отношеніе Русскаго простонародья и даже Русскаго общества къ заключеннымъ и осужденнымъ, вовсе не означаеть сочувствія къ самому преступленію, — а только Сострадавіе къ человъку, имъвшему несчастіе впасть въ пре-Ступленіе и заслужить кару закона. Само собою разумвется, что чемъ мене преступникъ извращенъ нравственно, чемъ енъе преступление относится къ дъяниямъ лично безирав-Ственнимъ, въ тесномъ смысле этого слова, и напротивъчи сиејажукова или смејене увлечени или заблуждени ин-Сли, — тъмъ болъе отстраняется преградъ для общественнаго Состраданія, — въ особенности тогда, когда преступное дъй-Ствіе очевидно не могло имъть никакихъ опасныхъ для общества последствій. Сюда можно отнести преступленія, со-Вершаемыя изъ религіозныхъ убъжденій, — а отчасти, въ нъ-**Тоторыхъ**, впрочемъ, случаяхъ, и изъ политическихъ увлеченій.

Но и съ неформальной точки зрвнія подача адреса представляется двломъ скорве желаннымъ для Русскаго общества, чвиъ нежеланнымъ, скорве перазумнымъ, чвиъ серьезнымъ. Лучше имвть двло съ открытымъ честнымъ противникомъ, нежели съ тайнымъ. Подольскіе дворяне этимъ своимъ адресомъ публично и торжественно, открыто заявили себя противными Русской народности, т. е. народности цв-

лаго милліона Русскаго православнаго населенія, и такимъ образомъ сами поставили себя въ самое невыгодное положение въ Русскомъ краб, въ самое неудобное отношение къ Русскому простонародью. До сихъ поръ Польская пропагандистская партія дъйствовала втайнь, скрытными путями, средствами макіавелическими и іезуитскими, — и старалась пріобръсти вліяніе на народъ непосредственнымъ съ нимъ сближеніемъ, избъгая ставить вопросъ о взаимномъ отношеніи двухъ народностей во всей его ръзкости, ясной неразвитому уму. Противодъйствовать такому способу пропаганды было очень трудно, и если бы кто рышился. напримырь, въ литературъ, обличить намъренія дворянъ Подольской губернінприсоединить этотъ Русскій край къ Польшѣ, то его могли бы назвать допосчикомъ, да еще фальшивымъ! Теперь всякое сомивніе отстранено, и Польскіе замыслы, благодаря дерзкому, но честному поступку дворянъ, являются во всей силъ своего неразумія, во всей дерзости презранія къ истина исторической, къ правамъ мъстной народности, его религіи, его стремленіямъ и его сознательной воль! Неразуміе Польской партіи по истинъ удивительно! Дворяне объявляють себя представителями народа въ ту самую пору, когда прежнее значеніе дворянскаго представительства въ отношеніи къ массамъ крипостнаго населенія утратило свою юридическую законность, и когда не только въ Западномъ крав, но и въ самой Россіи новыя отношенія, — такія, которыя были бы основаны на взаимномъ довъріи крестьянъ и бывшихъ владъльцевъ, еще не успъли образоваться. Наконецъ, они именемъ Русскаго народа объявляють, что для края спасеніе только въ соединени съ Польшей, и призывають вновь господство Польши на Русскую вемлю! Поступокъ дворянъ заслуживаль бы удивленія по своей отважности, если бы онъ не объяснялся въ то же время совершеннымъ ослъпленіемъ Польскаго фанатизма. Еслибъ даже правитель ство оставило ихъ адресъ безъвсякаго вниманія, то и тогда это самозванное представительство Русскаго народа, это действіе Подольскихъ дворянъ было бы опасно-только и единственно для нихъ самихъ, а не для Россіи и не для края.

Поляки, такимъ способомъ дѣйствія, только проигрываютъ дѣло самой коренной Польши. Нельзя не пожалѣть объ ихъ венсправимомъ ослѣпленін, и нельзя не пожалѣть еще болѣе о томъ, что званіе лежсачих стѣсняетъ, въ отношеніи къ нимъ, свободу дѣятельности Русскаго общества и Русской лите-ратуры.

Обществу извъстно, что въ настоящемъ случав, въ дълв адреса, уже возымълось оффиціальное правительственное дъйствіе, при которомъ вившательство общественнаго нравствен**шаго суда становится излишнимъ-и неумъстнымъ.** Обще-Ственное митніе, конечно, сумто бы расправиться и само съ сочинителями адреса, если бы эта расправа была ему виолнъ предоставлена, если бы дъло шло о свободной борьбъ эмежду Русскимъ и Польскимъ обществомъ. Но въ настоявыдемъ случат, строго говоря, нтть никакой борьбы, т. е. Форьбы, предполагающей двф равныя силы; власть въ отно**жи**еніи къ другой сторопѣ — представляется такою несоизмѣримою величиною, предъ которою противная сторона является выполнъ безоружною и вполнъ ничтожною. Русскому обществу въдомо, что рука власти уже коснулась виновныхъ своею твеличавою тяжестью, —и нападать на нихъ — значило бы бить -вежачихъ. Русская же пословица говорить: «лежачихъ не THOTTS >.

Мы не можемъ не выразить нашего личнаго искренняго Сожальнія, что сочинители адреса, попавъ въ разрядъ лежачихъ, избъгли такимъ образомъ справедливой кары Рус-Скаго общественнаго мифнія. Намъ было бы чрезвычайно пріятно помфряться въ борьбф съ ополяченными туземцами -Западно-Русскаго края, въ борьбъ, конечно, свободной и не тереходящей въ область силы матеріальной и грубой. Мы даже думаемъ, что эта лежачесть, если можно такъ выразиться, — лежачесть иногда действительная, а иногда мнижая, — представляетъ для Польскаго общества, во многихъ случаяхъ, огромное преимущество предъ Русскимъ. Мы, напримъръ, съ своей стороны, нъсколько разъ пытались перепести споръ съ Поляками въ сферу литературной полемики, но какъ прикажете ее продолжать, когда на всъ доводы отвлеченной мысли, логики, исторической науки, - Польскіе писатели и публицисты отвъчають вамь, пользуясь выгодами своего положенія: «мы не можемъ вамъ возражать: вамъ нападать на насъ свободно, а мы, за свои возраженія, можемъ

подвергнуться отвътственности — не литературной». Мы убъждени, что, при полной свободъ полемики, Польскимъ публицистамъ большею частью нечего было бы и отвъчать на наши доводы, и несостоятельность ихъ основаній была бы обличена передъ цълымъ свътомъ, — но, къ несчастію, они имъютъ возможность спасти себя отъ такого пораженія—именно тъмъ, что доводы науки и мысли могутъ быть съ нашей стороны замънены доводами другаго рода и качества.

Послѣ такого объясненія, кажется намъ, было бы совершенно несправедливо упрекать Русское общество въ равнодушін и молчанів. Не оно въ этомъ виновато. Обращаясь затѣмъ къ самому адресу, котораго содержаніе намъ извѣстно, мы можемъ относительно его повторить то же самое, что мы сказали на счетъ адреса 300 Польскихъ дворянъ, въ 40 № нашей газеты,къ которому и отсылаемъ нашихъ читателей; — но, имѣя въ виду статью «Вѣстника Югозападной и Западной Россіи», мы считаетъ не лишнимъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе.

Какъ «Въстнику», такъ и всъмъ прочимъ періодическимъ изданіямъ, нападающимъ на поступокъ Подольскаго дворянства, следовало бы, кажется намъ, держаться въ своихъ нападеніяхъ почвы исторической, этнографической, нравственной, религіозной, а не почвы формально-юридической точки зртнія. Здтсь не столько оскорблент внтшній законт, сколько права Русской народности. Дворянамъ предоставлено право на дворянскихъ собраніяхъ составлять и посылать просьбы къ верховной власти о своихъ мъстныхъ нуждахъ; Подольскіе дворяне въ сущности, относительно Русской земли, облекли свое преступное требованіе въ форму внішней законности: они нашли, что мъстныя нужды требують административнаго присоединенія Подольской губерній къ административному округу Царства Польскаго; Царство Польское входить въ составъ предъловъ Россійской имперіи, — и съ точки зрѣнія формальной, - просьба о перечисленіи губерніи въ Царство Польское равняется, напримъръ, просьбъ, если бы таковая была подана, о перечисленіи Бессарабской области изъ генералъ-губернаторства Новороссійскаго въ округъ генералъ-губернаторства Кіевскаго. Мы, конечно, очень хорошо знаемъ, что это не то; мы понимаемъ, что прикрыE

7

I

ваеть собою эта внёшняя видимая законность. Но именно поэтому поступокъ Польскихъ дворянъ долженъ бы подлежать не юридическому обсужденію, а суду общественнаго иненія: послёдній имель бы тогда возможность оказать въ этомъ дёлё ту надлежащую строгость, которая могла бы быть дёйствительнёе всякой оффиціальной кары.

Есть ди накой-нибудь исходъ нашей борьбъ съ Поляками?

## Москва, 21 декабря 1863 г.

«Есть ли какой-нибудь исходъ вашей борьбъ съ Полякате при какихъ условіяхъ считаете вы возможнымъ разрѣтеніе этого бъдственнаго и мудренаго вопроса?» спрашиваль нась недавно одинь Агличанинь-путешественникь, затланувшій какъ-то въ Москву. «При двухъ условіяхъ», былъ вашь отвёть: «первое состоить въ томъ, чтобъ ни вы, Англичане, ни Францувы, никакая держава въ Европъ, не вмъживались въ нашу распрю съ Поляками, — не предъявляли тикакихъ притязаній на право вмішательства, не только вооруженнаго, но и дипломатическаго. Угрозы и вообще оффиприносять къ этому дъй-**Ствительно сложному** вопросу — новую примъсь, еще болъе эсложняющую дёло, именно: раздражение въ насъ чувства **тародной** чести. Съ одной стороны подавая Полякамъ не-Сбыточныя надежды, съ другой, оскорбляя наше національтое самолюбіе, вы пробуждаете въ насъ всё инстинкты, свойственные, по выраженію Хомякова, натурт большихъ Тосударствъ, - а нигдъ эти инстинкты такъ не могучи, какъ въ Россіи, - гдъ сознаніе своей всероссійской государственной силы, вывств съ ощущениемъ своей ширины и простора, своихъ громадныхъ размфровъ, какъ народа, одно живитъ и движеть, одно восполняеть скудость жизни внутренней, мъстной, вемской, общественной. Да и ничъмъ такъ не поджигается вражда къ Полякамъ, мало того, — ничъмъ такъ не оправдывается эта вражда въ совъсти самыхъ миролюбивыхъ Русскихъ, какъ этимъ участіемъ Европы, какъ этимъ сою-

вооруженнаго нападенія мы признаемъ необходимость вооруженнаго же отпора, а противъ коммиссаровъ жонда н жандармовъ-въшателей (изъ которыхъ одинъ былъ недавносхваченъ въ Немировъ, Подольской губерніи, гдъ онъ собирался убить Русскаго учителя тамошней гимназіи) едвали даже достаточно приставовъ и квартальныхъ: нужна усиленная двательность полиціи, именно полиціи, а никакъ не общества! Ужъ не думаетъ ли г. Полякъ изъ Кіева, что Польскихъ ножевщиковъ и въшателей следуетъ увъщевать литературно, никакъ не допуская вмѣшательства правительственной власти, Польскіе кинжалы отбивать перомъ, а противъ вооруженныхъ бандъ высылать на подводахъ общественное мпвніе?! Неужели онъ не понимаеть, что именно эти-то подвиги Поляковъ, вызывая действіе силы правительственной, составляють главную пом'тху для общественной мирной двятельности, и для разръшенія вопроса на основаніяхъ нравственно-отвлеченной правды?.. Если Польская шляхта вся обратится въ жандармовъ-въшателей, такъ не будетъ уже мъста никакому Польскому вопросу, и обществу придется окончательно устраниться...

«О томъ, какимъ образомъ вфрнфе можно умиротворить Польскую народность, какъ съ нею ужиться, какъ ее удовлетворить въ справедливыхъ ея требованіяхъ-нъть и ръчи въ Русской литературъ, говоритъ авторъ письма. Но гдъ же эти справедливыя требованія? И такъ ли поступають сами Поляки, чтобъ умиротвореніе было возможно? Мы пом'вщаемъ въ этомъ же № нѣкоторыя корреспонденціи, изъ которыхъ читатели увидять, какъ способствують сами Поляки делу умиротворенія. Могутъ ли Поляки требовать умиротворенія, когда они не допускають и мысли «о преобладаніи въ Западныхъ губерніяхъ и на Украйнъ Русской и православной стихіи»? Да вотъ что наконецъ говоритъ г. Полякъ ивъ Кіева въ самомъ этомъ письмъ: «Дайте Полякамъ въ Западномъ крат побольше средствъ, побольше силы; пусть народъ увидить, что Москали уходять, пусть будеть возможность объяснить ему настоящій (?!) смысль Польскаго движенія—в вы увидите, что онъ станетъ на сторонъ Польской... Въ томъ-то и заключается вся ошибка Поляковъ, что они надъялись въ черни найти тъ же увлеченія, такую же любовь

свободы (?!) и такую же готовность на жертвы, какія одушевляли ихъ самихъ. Горькій опыть разувѣриль ихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и научиль многому»... Никакой другой ошибки на сторонѣ Поляковъ авторъ и не признаеть! Очевидно, что горькій опытіл ведеть лишь къ тому, чтобы достигать пой же цѣли другими болѣе вѣрными путями. Спрашивается—какая же есть надежда на умиротвореніе въ виду такого рода возэрѣній и стремленій?

Но всего интереснъе отзывы г. Поляка изъ Кіена объ отношеніи къ Полякамъ простаго народа. Не видать изъ нихъ, чтобъ горькій опытъ раскрылъ глаза Полякамъ-Украинцамъ, — и дождутся Поляки отъ народа новаго вразумленія, новыхъ доказательствъ, если до сихъ поръ предъявленныя были для нихъ недостаточны! Въ особенности рекомендуемъ это мъсто тыхъ юнымъ демократамъ, которые, по странному противорычію, кипатъ симпатіями къ Польскому дълу, не зная для нихъ предъловъ:

«Вы ссыластесь на народъ еще и, опираясь на нерасположение его къ Польскимъ помфщикамъ, приходите къ тому заключенію, что онъ не желаетъ Польскаго владычества. Это, кажется, самая сильная ваша противъ насъ улика, смотря по тому, какъ вы ее стараетесь выставить всегда на видъ. Но отнеситесь ясно къ этому вопросу, и онъ вамъ предстанеть въ другомъ видъ... Народъ симъ заявилъ себя! говорите вы. А спросили ли вы его: понимаеть ли онъ споръ нашъ? Созрълъ ли онъ для того, чтобы его понять? Это еще самая темная, грубая, фанатическая мисса, которая ровно ничего не смыслить въ нашемъ дълъ... И мы не прочь были бы уважить народную волю и покориться ей, --- но волю разумную, которая знаеть чего должна котыть и чего хочеть? Если масса не обладаеть такимъ развитымъ симсломъ, если его никто до сихъ поръ не только не раскрыль, но портиль, — то къ чему вся эта комедія? Какь бы вы ни были предубъждены въ непогръшимости народнаго симсла, вы не можете однакожъ придать ему безусловнаго значенія. Вамъ воспретить самая простая логика сдёлать это. И такъ, лучше опредълите прежде върно: что онъ въ данный моменть выражаеть? Онь выражаеть самый грубый соціа.измъ...»

Странны эти упреки въ соціализмѣ и въ возбужденіи въ народѣ соціальныхъ стремленій, когда сами Поляки фабриковали золотыя грамоты и старались разжечь въ народѣ, но безуспѣшно, соціальныя страсти — уступкою ему земли въ полную собственность!..

Не можемъ здёсь кстати не вспомнить поэмы Польскаго поэта Красинскаго, — поэта мессіанизма, последователя Товіанскаго, -- Красинскаго, автора «Адской Комедіи», пользующагося такой огромной известностью и авторитетомъ у Поляковъ. Онъ дъйствительно обладаетъ огромнымъ поэтическимъ даромъ и можетъ считаться талантливъйшимъ ставителемъ того мистическаго отношенія Польской мысли къ судьбамъ Польши, которое и теперь составляетъ едвали не главную нравственную силу возстанія. Красинскій во всъхъ своихъ произведеніяхъ, воспъвая подвиги шляхты, называль ее не иначе, какъ святою, призванною пострадать за человъчество, -- обътованной мессіей народовъ. Но подъ конецъ своей жизни онъ написалъ небольшую поэму въ прозв, подъ названіемъ «Ночь на Рождество Христово», за которую Поляки назвали Красинскаго отступникомъ, апостатомъ, и которой распространенію стараются мішать всіми способами, особенно же въ настоящее время... Вотъ, въ короткихъ словахъ, содержание этой поэмы:

На церковное празднованіе ночи на Рождество Христово стекаются всв католическіе народы въ Римъ, въ храмъ св. Петра. Отъ Польши приходитъ шляхта — изнуренная борьбою, израненная, изможденная, гордая, грустная и прекрасная. Приносять папу. Начинается богослуженіе... Но чёмъ-то скорбнымъ, тревожнымъ полны души молящихся, — будто близокъ последній чась, будто грядеть и уже подходить какое-то грозное великое событіе. Духъ захватываеть ожиданіемъ... все ждеть и чаетъ... И вдругь раздается гуль и раскаты подземнаго грома. Дрогнули и колыхнулись ствны исполинскаго храма, закачались громадные столбы, -- куполъ даль трещину и освль, и всв народы вь неописанномь ужась бътутъ вонъ, вонъ изъ собора... Остается въ храмъ, у гробницы св. Петра, только — папа и — Польская шляхта: она не двинулась съ мъста, она не покинула главы своей латинской церкви, она вмъстъ съ нимъ хочетъ погибнуть. Падають,

разбиваясь, столбы одинъ за другимъ, гнутся и домятся своди,—наконецъ рухнулъ и куполъ и схоронилъ подъ своими развалинами и папу и шляхту... И все стихло... И на развалинахъ храма св. Петра, подъ которыми погреблись и паиство и шляхта, — возстаетъ предъ смятенными взорами народовъ—Іоаннъ Богословъ... Начинается царство любви...

Итакъ, въщій поэтъ — возрожденіе Польши признаетъ возпожнымъ только съ исчезновеніемъ католицизма или латиства и Польскаго *шляхетства*. Онъ не призналъ последнюю способною къ перерожденію, но на смерти шляхетства (не людей, разумъется, а историческаго явленія) сооружаетъ новый міръ, міръ любви и братства...

Вопросы Папскій и Польскій тесно связаны между собою...

Опасно ли упрайнофильство для Русскаго государства?

Москва, 25 января 1864 года.

У страха глаза велики, говоритъ пословица, — но у патріотическаго страха, порою, еще болше, прибавимъ мы... Однакоже, спросить читатель, патріотическій страхь! развъ возможно такое сочетание двухъ нравственныхъ явлений совершенно разнокачественнаго достоинства? Въдь страхъ это здёсь почти то же, что боязнь, что трусость: развё можно сказать — патріотическая боязнь, патріотическая трусость? Пословица, говоря о страхф, у котораго глаза велики, только указиваетъ на явленіе, но нисколько его не оправдываетъ: такой страхъ вовсе не есть похвальное движение человъческаго духа и никакъ уже не можетъ назваться доблестью, тогда какъ съ понятіемъ о цатріотизмъ соединяется представленіе о доблести, добродътели, героизмъ... Все это совершенно справедливо, но темъ не мене, читая статьи некоторыхъ нашихъ газеть и журналовъ и письма иныхъ корреспондентовъ, невольно приходишь къ заключепію, что у насъ патріотическое возбужденіе способно порождать и порождаетъ иножество патріотическихъ страховъ, напоминающихъ вышеприведенную пословицу. Происходить ли это оть того, что наше общество недостаточно въритъ въ свои общественныя

средства, или отъ того, что патріотизмъ нашъ опирается преимущественно, если не исключительно, на внашнюю матеріальную силу, во многихъ случаяхъ недостаточную, — не беремся решить; но какъ бы то ни было, эти страхи такъ велики, что заставляють иной разъ общество выходить изъ своей роли и браться за роль ему по природъ несвойственную, вступаться въ область государственныхъ заботъ и обязапностей, обнаруживать бдительность уже чисто полицейского свойства. Конечно, очень мудрено съ точностью, а priori, внъшнимъ образомъ. провести границу между патріотическою обязанностью и неумъстнымъ, отъ излишняго усердія происходящимъ, патріотическимъ полицействованіемъ; но это разграниченіе должно указываться внутреннимъ чувствомъ человъка, обстоятельствами, сопровождающими всякое внъшнее проявленіе патріотической заботливости, и его последствіями. Многое, вполнъ умъстное и нравственное въ Англіи, напримфръ, неумфстно и въ извфстномъ смыслф ненравственно во Франціи, потому что во Франціи оно способно вызывать себъ на помощь такую силу, привести въ дъйствіе такой принципъ, который можетъ причинить вредъ еще большій чвиъ то вло, которое требовало исправленія... Въ Россіи же, при извъстномъ могуществъ и дъятельности государственныхъ внышнихъ силъ, такое патріотическое подстреканіе - въ накоторыхъ случаяхъ, чисто общественнаго свойства и подлежащихъ, такъ сказать, собственно общественной юрисдивціи, является уже совершенно излишнимъ.

На эти мысли навели насъ патріотическіе страхи нѣкоторыхъ нашихъ провинціальныхъ и непровинціальныхъ патріотовъ, публицистовъ и непублицистовъ — по поводу «революціонеровъ въ Россіи», а также разсужденія нѣкоторыхъ нашихъ газетъ о «сепаратистахъ и украйнофилахъ». Революціонеры въ Россіи, Русскіе революціонеры! Эти слова невольно вызываютъ улыбку и поражаютъ слухъ каждаго Русскаго, свободнаго отъ преувеличенныхъ страховъ, сознающаго силу и крѣпость Русской земли и Русскаго государственнаго строя, — поражаютъ какъ что-то безсмысленное и уродливое: до такой степени кажется нелѣпою мысль о возможности успъшнаго революціонерства въ странѣ, гдѣ верховная власть опирается на испытанныя исторіей — сочувствіе и преданность

50 жилліоновъ однороднаго населенія, гдф даже во времена крепостнаго права народъ ни разу не покусился выставить матежное политическое знамя, -- гд мал в ш признакъ государственной опасности мигомъ соединяетъ около главы государства всю землю, всёхъ, безъ различия вёръ и состозній. Въ такой странт пугать общество «революціонерами» по нашему мижнію не только неосновательно, но совершенно безтактно: безтактно именно потому, что такое действіе, возбуждая ложный страхъ, порождаетъ какъ будто сомнъніе въ надежности нашего политическаго и соціальнаго склада, ослабляеть въру въ нашу собственную земскую силу, вывываетъ мфры, предполагаетъ опасность тамъ, гдф ея нфтъ и гдъ быть ей не следуетъ. Наши такъ - называемые юные, домашніе «революціонеры» (употребляемъ выраженіе не разъ появившееся въ печати) такъ ничтожны, такъ жалки по своему безсилію, что гораздо достойнъе быть предметомъ патріотическаго презрінія, чімъ патріотическаго страха для Русской великой державы: это все ровно, что букашки и ношки для какого-нибудь сказочнаго Русскаго могучаго богатиря, надёленнаго такою силою, что тронеть за рукурука прочь, тронеть за ногу-нога прочь... Счастье людямъ, еси у такого богатыря есть сердце и совъсть, какъ напр. у Ильи Муромца, —было бы горе, еслибъ у такого богатыря за не было сердца и молчала совъсть!.. Поэтому раздражать, вызывать и подстрекать силу богатырскую призраками несуществующихъ опасностей — по меньшей мъръ неумъстно... Въ этомъ отношении нельзя не порадоваться иной разъ, что простой Русскій народъ свободень отъ вліянія патріотичестой благонам френности Русской журналистики, — и нельзы не пожелать иний разъ, чтобъ правительство какъ можно ме-**Не удостоива**ло вниманія иныя журнальныя рекламы и придава-10 имъ значение только того, что онъ дъйствительно есть, т. е. общественнаго свободнаго говора, а не указанія или доноса. — Еслибъ наши такъ называемые революціонеры, сепаратисты, украйнофилы и т. п. исты и филы подлежали общественному суду, то конечно общество съ ними бы безъ затрудненія справилось и толковать объ нихъ въ литературъ было бы совершенно удобно, — но какъ скоро вы призываете участіе другой силы, не общественной и не литературной, то твиъ

самымъ естественно стъсняете и собственную вашу свободу литературнаго обсужденія.

Наши революціонеры, сепаратисты и прочія политическія партій (?) представляють действительно самое жалкое и безобразное явленіе, которое было бы достойно сатиры и сибха, еслибъ было чуждо-трагической развязки... Какъ назовете вы, читатель, напр. того человъка, который, вздумавъ уничтожить, разрушить Московскій Кремль (следовательно съ формально-юридической точки зрвнія виновный въ преступномъ умыслъ), отправляется туда ночью и преусердно начинаеть колотить голымъ кулакомъ-ну хоть въ Ивана Великаго? Если съ формально-юридической точки врвнія и можно видъть «преступное покушение къ осуществлению преступнаго замысла», то въдь вы, читатель, какъ не связанный этимъ воззрвніемъ, никакъ не заставите себя взглянуть на такое дело строго и счесть такое покушеніс — опаснымь! Вы, напротивъ, расхохочетесь глядя на усердіе, съ которымъ человъкъ добровольно надсаживаетъ свою руку и сдираетъ кожу съ своего кулака, признаете его сумасшедшимъ и свезете, быть можеть, въ больницу, - или окатите его холодной водой или же просто образумите его громкимъ смъхомъ вашимъ и созванныхъ вами пріятелей. Тверже Кремля и незыблемъе его башенъ и колоколенъ наше государственное и общественное зданіе; неразрывно наше единство, —и наивныя усилія отдівльных личностей потрасти это зданіе и разорвать это единство-заслуживають, по нашему мнонію, такой же опънки, презрънія и насмъшки, какъ и попытка сдвинуть съ мъста Ивана Великаго ударами голаго кулака. Попробунте преслъдовать этого безумца — какъ небезумца, какъ человъка въ здравомъ умъ и памяти, и вы только утвердите его въ мнфніи, что его кулакъ дфиствительно представляль серьезную опасность для Ивана Великаго, и что вы сами не очень-то надъетесь на кръпость Ивана Великаго, — и чего добраго-это мнѣніе примется, пожалуй, и всею публикою и распространить въ ней страхъ, и вызоветь ее на требованіе, чтобы приставили кръпкій карауль къ Ивану Великому для охраненія его отъ подобныхъ кулачныхъ покушеній, и пр. и пр.!! Да, нътъ ничего опаснъе, какъ видъть опасность тамъ, гдъ она пе существуетъ!

Но оставимъ въ сторонъ нашихъ революціонеровъ, такъ какъ о нихъ уже давно не было толковъ въ нашей журналистикъ, и поговоримъ о сепаратистахъ и украйнофилахъ, противъ которыхъ недавно нъкто г. Волынецъ въ «Московскихъ Въдомостяхъ» (№ 13) выступилъ съ обвинениемъ весьна серьезнаго уголовнаго характера. Здёсь мы видимъ дёйствительную опасность, но совсемь не тамь, где видить ее г. Волынецъ, и не съ той стороны; мы также видимъ здъсь Польскую интригу, но безсознательнымъ ея орудіемъ и несчастною жертвою является намъ не тотъ или другой писатель, зараженный несколько сентиментальною любовью къ своему родному Украинскому нарвчію, -а само г. Волынецъ и ему подобные... У насъ создалось мивніе, что въ настоящее время, въ Югозападномъ крав, такъ-называемый «украйнофильскій вопросъ» важные «Польскаго вопроса» и стоитъ на первомъ планъ. Это мивніе - ложное и вредное. Это мивніе какъ разъ на руку Полякамъ; они именно того-то и добиваются и стараются всячески пугать нашихъ патріотовъ и **чьстныя** власти — призракомъ опасности отъ украйнофильства, съ тфиъ, чтобы отвлечь внимание отъ настоящей, дфиствительной, серьезной опасности для края, заключающейся въ Полякахъ и Польскомъ элементъ. Нельзя не видъть во всемъ этомъ Польской интриги и нельзя не признать, что она дъйствуетъ съ необыкновенною ловкостью, если даже учела направить къ своей цели и известный патріотизмъ никоторыхъ органовъ нашей прессы, такъ ожесточенно нападающихъ на мнимую опасность сепаратизма. Малороссія доказала весною 1863 года, какъ жива въ ней старая ненависть къ Ляхамъ, — такая ненависть, питаемая м'встными историческими воспоминаніями, о которой народонаселеніе Великорусскихъ губерній и понятія не имфеть; она въ три недвли, почти безъ войскъ, сумвла справиться съ Польскить безумнымъ возстаніемъ и разрушила еще въ самомъ началь общіе планы Польскаго мятежа. Было оффиціально **Засвидътельствовано**, что войска должны были — не то, что побуждать народъ къ сопротивленію Ляхамъ, но ограждать последнихъ отъ избытка народнаго негодованія. Самымъ надежнымъ, самымъ върнымъ оплотомъ противу Польскихъ притязаній на раздробленіе Россіи—явилась, есть и будеть Малороссія; самую существенную, на дёль, а не на словахъ, кровью, а не фразами засвидетельствованную услугу Русскому единству и целости (чему грозила повидимому опасность и что возбудило такой всеобщій протесть въ Россіи, выразившійся въ адресахъ) — оказала Малороссія, и именно за-Днипровская Малороссія, Кіевская, Подольская, Волынская область. Полякъ-ей старый знакомецъ, старый врагъ,тогда какъ для большей части Россіи понятіе о Полякъ есть понятіе нісколько отвлеченное. Къ счастію нашему, містный элементь Малороссійскій, съ его містными историческими преданіями, містною враждою къ Ляху, привязанностью и любовью къ своей родной мъстности, — къ счастію нашему этоть мъстный элементъ оказался крыпокъ, живучъ и своею мъстною силою сослужилъ службу единству и цълости Руси. Выгодно ли было бы для Русскаго государства, еслибъ этотъ мъстный элементъ ослабълъ, еслибъ забылись мъстныя историческія преданія, еслибъ живая связь съ родною містностью, такъ хорошо согласующаяся съ чувствомъ братскаго единства съ остальною Русью, была замънена однимъ только отвлеченнымъ чувствомъ преданности внѣшней государственной цѣлости имперіи? Конечно не выгодно, объ этомъ и разсуждать нечего. Что же намъ следуеть делать? Намъ следуетъ, даже ради государственныхъ выгодъ, укръплять и поднимать тотъ мъстный элементъ, который представляетъ такую живую и единственно способную силу для борьбы съ Поляками, съ живою силою мъстнаго же Польскаго элемента. Намъ будетъ невозможно отсюда, издали, справиться съ нравственнымъ могуществомъ полонизма, если не будетъ благопріятныхъ условій для развитія містнаго туземнаго (а не навзднаго) Русскаго общества.

Поляки это поняли и употребляють теперь всё свои старанія къ тому, чтобы всячески заподозрить въ глазахъ Россіи этотъ мёстный Русскій элементь, чтобы вызвать съ нашей стороны мёры неблагопріятныя его развитію, стёснительныя или оскорбительныя,—чтобы поссорить насъ съ Малороссами... Разумёется, это имъ не удастся,—но въ частности, кое-гдё, они успёли поставить на свою лживую точку зрёнія недальновидныхъ мёстныхъ начальниковъ, — и даже, можетъ быть, часть Русскаго общества. Они успёли внести

раздражение въ полемику объ украйнофильствъ и сдълать ее даже... неудобною; они успъли-печатно и гласно, пользуясь простодушіемъ Русскаго патріотизма и чрезъ его посредство, не только бросить на всёхъ украйнофиловъ, безъ размчія, тінь подозрівнія въ сепаратистических тенденціяхъ, т. е. въ стремленіяхъ отдёлить, и напугать этими тенденціяи Русскую публику, но и положительно обвинить ихъ въ сепаратистическихъ козняхъ, въ содвиствіи Польской интригв. — Мы съ своей стороны не отрицаемъ, что нъсколько римъъ головъ заражены сепаратистическими бреднями: сами по себъ эти бредни намъ совершенно противны, но онъ боле безобразны, нелепы, смешны, чемь опасны; мы убеждевы, что онв нисколько не представляють серьезной опасности для единства и целости Россіи, но могуть быть очень опасны для самихъ этихъ сепаратистовъ, если только, при новомъ возстаніи Поляковъ, натолкнется на нихъ раздраженное Малороссійское населеніе. Несравненно опасние, по нашему мнънію (а этого именно и добиваются Поляки), придавать этимъ сепаратистическимъ тенденціямъ болье значенія, чёмъ он в заслуживають, и на этомъ основаніи принимать общія міры, падающія не на сепаратистовъ собственно, которыхъ число слишкомъ ничтожно, а на всёхъ такъ-называеныхъ украйнофиловъ, на все Малорусское населеніе, меры оскорбляющія въ Малороссахъ чувство, совершенно законное, любви къ родинъ. Извъстно, что привязанность къ прекрасной своей родинѣ составляетъ отличительную черту Малороссовъ и не покидаетъ ихъ ни при какой обстановкъ жизни. Кажется, ужъ никто не осмфлится назвать автора Мертвыхъ Душъ сепаратистомъ, а между темъ знавшіе его **ЛИЧНО МОГУТ**Ъ Засвидътельствовать — какъ любилъ онъ свою Малороссію, Малороссійскую піснь, звуки Малороссійской РВчи. Живи онъ теперь, — нътъ сомнънія, г. Волынецъ и ему подобные сумъли бы и его заподозрить въ сепаратизмъ. нашли бы средство оскорбить его чувство любви къ родинъ, постарались бы воспретить ему птніе Малороссійскихъ птсенъ! Г. Волынецъ, напр., не только выражаетъ свое несочувствіе съ историческими и литературными тенденціями г. Костомарова (съ которыми и мы во многомъ не сочувствуемъ и заявляли это не разъ довольно ръзко), но и по-

ложительно обвиняеть г. Костомарова въ государственномъ преступленіи. Хорошо, что правительство не даеть никакой цфны такимъ обвиненіямъ, —и нельзя не благодарить за это, съ полною искренностью, нашего правительства, --- ну, а если бы оно повърило такимъ обвиненіямъ?.. Что тогда? Тогда бы Польская интрига восторжествовала, и г. Волынецъ создалъ бы дъйствительную опасность - вызвавъ правительство на несправедливую мфру, раздраживъ національныя страсти и лишивъ Русскую литературу (и насъ въ томъ числъ) возможности вести съ г. Костомаровымъ ученую и литературную полемику о его историческихъ и литературныхъ теоріяхъ. Какъ не понимаетъ г. Волынецъ и тв, которые ему сочувствують, что подобныя лживыя обвиненія вредять самому дълу, которое они взялись защищать; что смъшивать украйнофильство съ сепаратизмомъ - не совъстливо; что пока непріятныя намъ, даже сепаратистическія тенденціи не перешли въ положительное дело, --- литературныя сужденія о нихъ должны быть чисты отъ полицейскаго характера; что мфры строгости, которыя они призывають, должны обрушиться большею частью на невинныхъ и отозваться невыгодными послъдствіями на нашей собственной общественной жизни?.. 1'. Волынцу не нравится статья, помъщенная въ Львовскомъ журналѣ «Мета». Намъ она нравится еще менфе, чфмъ г. Волинцу, насъ глубоко оскорбила и возмутила корреспонденція изъ Кіева, напечатанная въ Львовскомъ же журналѣ «Слово» и перепечатанная потомъ во всъхъ Славянскихъ газетахъ, — и признаться сказать. читая ее, мы сильно негодовали не столько на автора корреспонденціи, сколько на людей, разділяющихъ мнфнія г. Волинца. Мы думаемъ, что не будь статей въ нашей жирналистикъ въ родъ «письма о новой фазъ нашей хохломаніи» и еще прежде этого письма появившихся, --- не было бы и статьи о «становищъ Руси» въ «Метъ», ни корреспонденціи изъ Кіева въ «Словъ», — не было бы повода къ нимъ, -- потому что не было бы повода къ некоторымъ фактамъ, ни -- слъдовательно -- повода къ такому раздраженію. Мы хотфли возражать корреспонденту изъ Кіева, но, къ сожальнію, были затруднены въ отвыть, потому что не могли отрицать некоторыхъ несочувственныхъ намъ фактовъ, вызванныхъ на свътъ, можетъ быть, нашею же литературою...

Читателямъ «Дня» извъстно, что мы всегда спорили съ тым нашими писателями, которые старались создать особый Малороссійскій литературный языкъ, и доказывали тщету и ненужность ихъ попытокъ. Мы вели оживленную полемику съ г. Кулишемъ и съ г. Костомаровымъ и съ «Основой» журналомъ, къ сожальнію, преждевременно прекратившимся. Ми и впредь будемъ неослабно спорить съ ними въ предълахъ литературныхъ и равнымъ оружіемъ, если только намъ не помѣшаетъ клевета и вообще неумъстное патріотическое усердіе гг. «Волынцевъ». (Въ нынѣшнемъ же № мы помѣщаемъ статью М. II. Погодина противъ мнфнія г. Костомарова о Димитрів Донскомъ.) Мы возставали противъ историческихъ и литературныхъ убъжденій гг. Кулиша, Костонарова и другихъ, но наша въра въ незыблемость Русскаго земскаго строя, въ единство Руси, основанное не на теоріи, а выработанное исторіей и зиждущееся на единствъ духовномъ, не допускала въ насъ мъста смъшнымъ опасеніямъ сепаратизма, не позволяла намъ бояться, какъ чумы или огня, появленія въ свёть книжекь на Малороссійскомь нарвчін. Если, какъ говоритъ г. Волынецъ, онъ никому ръшительно не нужны, темъ лучше, темъ оне безвреднее, темъ скоръй издатели убъдятся въ безполезности своего предпріятія. Что же касается до Евангелія, то при первомъ извізстін объ этомъ переводь, мы сочли нужнымъ обратить вничаніе переводчика на самый языкъ и посовътовали ему избытать въ переводъ вкравшихся въ Малороссійскую ръчь полонизмовъ, а держаться ближе къ Славанскому подлиннику; но мы никогда не присоединимся къ просьбъ, съ которою г. Волынецъ обращается къ высшему духовному начанству не разръшать Евангелія на Малороссійскомъ нарачіи. Благодаря св. Синоду, можеть быть до милліона экземпляровъ разошлось и недавно вновь напечатано по необикновенно дешевой цънъ-Евангелія на Русском партии, вакъ значится на оберткъ, —и потому, кажется, нътъ причины не быть ему и на Милорусском партии... Наконецъ, Поляки и даже самые сепаратисты, издавъ свой переводъ Евангелія гдь-нибудь въ Галиціи, найдуть средство распространить его п въ Малороссіи, какъ запрещенный плодъ, и сдёлать изъ того отказа, котораго добивается г. Волынецъ, поводъ къ

новому неосновательному обвиненію Русскаго правительства и Русскаго общества въ насильственно-централистическихъ дъйствіяхъ. Пусть же наши бливорукіе патріоты подумають о томъ, куда они ведутъ, какіе принципы они призывають къ дъйствію, какихъ мъръ они просятъ—въ предълахъ своей же собственной общественной жизни, — на какой путь стараются они натолкнуть самое правительство? Но оно, разумъется, останется глухо къ подобнымъ призывамъ...

Въ заключение и въ pendant къ письму г. Волынца, позволимъ себъ привести отрывокъ изъ письма, полученнаго нами изъ Кіева отъ одного истаго Малоросса, праго врага всякого сепаратизма:

«Учрежденіе въ Кіевъ братства или общества для распространенія православнаго образованія въ Юго-Западномъ краф дало бы Кіеву новое значеніе; но для этого надо откинуть излишнюю мнительность и недовърчивость. Правительство имъетъ всъ средства слъдить за направленіемъ дъятельности какъ частныхъ лицъ, такъ и твиъ болве обществъ оффиціально существующихъ, и еслибы замътило что-нибудь несообразное съ своими видами, то всегда будетъ имъть довольно сили, чтобы остановить это уклоненіе. Къ тому же мы, Русскіе, заслуживаемъ, кажется, нъсколько больше довърія, нежели Поляки. Что касается до такъ-называемой партіи украйнофиловъ, то мы находимъ въ ней достойною уваженія любовь ея къ народу и родинъ, признаемъ нападки, которымъ она подверглась въ последнее время, большею частію преувеличенными, а часто и недобросовъстными, потому что за гръхи нъкоторыхъ ея членовъ подвергается отвътственности все направленіе; но съ другой стороны не можемъ одобрить всвхъ способовъ проявленія ея народолюбія, находимъ, что она не всегда достаточно цвнить то, что дорого народу, не довольно поняла внутренній строй его понятій и создаеть въ своемъ воображени какого-то театральнаго Украинца, вмъсто настоящаго. Мы не раздъляемъ также ея мнънія, будто въ народныхъ школахъ преподаваніе непремінно должно быть на Малороссійскомъ языкъ; но протестуемъ открыто противъ всякаго литературнаго мижнія о стесненія въ изданіи книгъ на этомъ языкѣ; мы не понимаемъ, чтобы книга могла быть вредна не по содержинію своему, а по

языку, на котором написана. Такое литературное мивніе ножеть возбудить справедливыя стованія со стороны лицъ украйнофильской партіи на преслідованіе языка, употребляенаго нъсколькими милліонами ихъ собратій, у которыхъ нельзя отнять права любить его и наслажденія пользоваться ить для воплощенія своей мысли и чувства!--Пугливое воображеніе нікоторых рьяных журнальных защитникові обще-Русскаго единства видить въ изданномъ Малороссійскомъ букваръ и нъсколькихъ книжонкахъ для народнаго чтенія привидініе сепаратизна: но если бояться привидіній, то ии скорве готовы видеть сепаратизмъ въ преследовании Малороссійской письменности, ибо это преслідованіе можеть поселить вражду между братьями, не существовавшую досель. Не значить ли это, въ настоящее время, работать для Поляковъ, которие только этого и желають; можно сказать, что журнальное преследованіе, открывшееся въ последнее время противъ украйнофиловъ, толкаетъ ихъ въ Польскія объятія, распростертыя имъ со всевозможною наружною терпимостію. Мы не думаемъ конечно, чтобы вследствіе такого грубаго обращенія ніскольких вліятельных журналовь, украйнофилы сделались орудіемъ Польскихъ козней, почувствовали симпатію къ Полякамъ. — это значило бы признавать ихъ совершенно не знающими духа своего народа и ведущими его на върную гибель во всъхъ отношеніяхъ; если бы нашлись таковые, то мы отвергаемъ съ негодованіемъ всякое съ ними общеніе; но мы должны сознаться, что нападки на проявленіе законных требованій національнаго чувства, находящіяся въ яркомъ противоръчіи съ воззваніями къ мъстному Русскому историческому преданію, производять на насъ тяжелое впечатленіе. Можно ли съ одной стороны вызывать въ народь Южной Руси воспоминанія о борьбь его съ Поляками за ввру и родину, а съ другой находить предосудительнымъ. если это воспоминание въ формъ пъсни, думы, разсказа будеть въ печатной книжкв предложено ему для чтевія? Что подумаеть любой хльборобь-Украинець, если ему растолкуеть какой-нибудь недоброжелатель Великорусское негодование за то, что иной учитель вздумаль объяснить детямь грамоту на его материнскомъ нарвчін, и училъ читать по книжкамъ, на немъ написаннымъ? Да поразмыслять по крайней мъръ объ

этомъ рьяные противники украйнофиловъ, если они не чуютъ сердцемъ незаконности своихъ нападокъ, и не прогръваютъ умомъ, что развитіе Южно-Русскаго племени въ духъ своей народности, православія и мъстныхъ историческихъ преданій не только не послужить въ ущербъ обще-Русской силы, но, напротивъ, сдълаетъ ей значительное приращеніе, потому что вызоветь къ жизни и сопротивленію Польскому вліянію не только вещественному, какъ было досель, а нравственному—коренное Русское племя, связанное со всею Русью своею върою, единствомъ Кіевской святыни, происхожденія и историческаго прошедшаго, но находившееся въ дремоть послыденее время и не вносившее почти никакого вклада въ сокровищницу Русской жизни».

Мы вполнъ раздъляемъ это мнъніе нашего корреспондента.

Чёмъ возстановить довёріе русскаго народопаселенія въ Западномъ праф?

Москва, 1-го февраля 1864 г.

Не хорошо обстоить дело у насъ въ Югозападномъ край... Мы говорили въ последній разъ, что Польская интрига старается отвести глаза мъстной администраціи отъ дъйствительной опасности-призракомъ опасности мнимой, и Польскій вопросъ заслонить новоизобрітенным вопросомъ --- украй-нофильскимъ. Мы не ошибаемся, къ сожаленію. Полученныя и безпрестанно получаемыя нами извъстія изъ Волыни, Кіева, Подоліи, не только подтверждають все сказанное нами, но и не оставляють никакого сомнинія въ томь, что опасность близка, сложна, серьезна, что съ апреля месяца прошлаго года, т. е. со времени Польскаго возстанія, подавленнаго въ три недъли, многое и многое измънилось -- Полакамъ къ пользъ и намъ къ невыгодъ; что Польскій мъстный элементь не только не упаль духомь, не поникъ головой, не ослабълъ, но укръпился, устроился, пріосанился и раскинувъ новыя хитръйшія сти, возлагая упованіе на наше общественное безсиліе, на нашу недальновидность и на ошибки мъстнихъ Русскихъ начальствъ. Наши слова-не патріоти-

ческій страхъ, у котораго глаза велики, а правдивая оцінка обстоятельствъ дёла, -- обстоятельствъ, которыя могутъ быть страшны для насъ только въ такомъ случай, если мы не возьмемся за умъ, если мы не поймемъ, что для побъды и одоленія надъ настоящими нашими врагами нужна не одна сила военная, не одно искусство административное, но и свободная деятельность нравственных общественных силь и тотъ просторъ жизни, при которомъ легко дышется и живется, и все, какъ на свъжемъ воздухъ, цвътетъ, зеленъетъ, движется, идеть въ рость и силу. — Опасность, сказали мы въ последній разь, заключается не въ украйнофилахь, а въ Полякахъ, въ мъстномъ заносномъ Польскомъ элементъ. И въ насъ самихъ, должны мы прибавить. Даже по ществу, если не исключительно-въ насъ самихъ, въ техъ условіяхъ. которыми парализуется д'явтельность Русскаго м'ястнаго крестьянскаго и общественнаго (насколько его есть) мента. И эта опасность важная, несраненно важное шаекъ формирующихся теперь въ Галиціи и приготовляющихся вторгнуться къ намъ на Волынь весною (а до весны уже не дачеко): какъ бы ни были обучены и хорошо вооружены эти шайки (чвиъ всю зиму, подъ надзоромъ Австріи, усердно Занимались Польскіе «военачальники»), съ ними одними безъ Затрудненія справится наше славное войско, — но діло не въ **Майкахъ**, а въ томъ, въ какой степени въ эти 10 месяцевъ **Усилился** полонизмъ и успъла Польская пропаганда. Мы не Сомнъваемся, что Русское крестьянское населеніе, особенно тамъ, гдъ преданія казачества еще живы, не стерпить вида вооруженных Польских пановъ и задастъ новый отпоръ такъ наглому притазанію господствовать надъ святою Русью, но нельзя не спросить себя, на что же однако разсчитыважоть Поляки, что заставляеть ихъ отважиться вновь на тажую попытку, которой безуміе, неминуемая неудача, казалось, были такъ явно и убъдительно обличены еще въ апрълъ трошлаго года? Почему наконецъ, какъ пишутъ намъ корреспонденты, не во всёхъ местностяхъ Юго-Западнаго края крестьяне одушевлены такимъ же духомъ, какъ весною 1863 года, а напротивъ, въ некоторыхъ уездахъ заметно смущение и недоумъние?

Въ самомъ дёль, читатель, не должна ли казаться и не

казалась ли всегда каждому Русскому даже самая мысль о какомъ-либо посягательстъ раздавленной Польши на колыбель Руси, на нашу Волынь, Подоль, Кіевскую область съ ем всенародной, всерусской святыней, — верхомъ безумія, бользненною фантастическою мечтою, -- не говоря уже о попытикъ въ осуществленію этихъ замысловъ?! Попытка эта представлялась намъ долго — въроятно, какъ и многимъ, мало-знавомымъ съ мъстными обстоятельствами, - просто-напросто невозможною, несбыточною... И однакоже она оказалась совможною, сбыточнымъ деломъ! Она неудалась, разумется, но самый факть этой попытки быль въ высшей степени оскорбителенъ для Русскаго сердца. Оскорбительно уже то, что въ этомъ покушении Поляковъ обнаруживалось ихъ совершенное презрвніе къ нашимъ народнымъ чувствамъ, къ нашимъ общественнымъ силамъ. Но Русское крестьянское населеніе встало и въ три недёли справилось съ Польскимъ возстаніемъ... Казалось бы, послѣ такого явнаго свидѣтельства народной силы и народной ненависти къ Ляхамъ, нечего было бы и заботиться о краж, нечего было бы и опасаться для него какихъ-либо новыхъ попытокъ со стороны Поляковъ: все для нихъ потеряно въ Заднъпровской Украйнъ, ихъ козни разоблачены, ихъ интриги обнаружены, ихъ съти разорваны, — нътъ для нихъ не только что почвы, но никакой, ни мальйшей точки, чтобъ утвердиться... И что же: не минуло года, а вновь приходится говорить объ опасностихъ для Югозападнаго края со стороны Ляховъ---не только изъ-за границы, но извнутри, объ успъхахъ Цольской пропаганды, о возрастаніи полонизма, — и даже...... о какихъ-то смущеніяхъ и недоразумініяхъ вчерашнихъ бойцовъ и побівдителей - Русскихъ крестьянъ!.. Это уже вдвое, вчетверо оскорбительне, -- отъ этого оскорбленія кровь кидается въ голову. Какъ же это стало возможнымь? Какъ же это случилось? Кто въ этомъ виновать? Что обнадежило Поляковъ, что подняло ихъ упадшій было духъ, что наконецъ, какой злой геній сумъль наиблагопріятнёйшія для нась обстоятельства сдёлать худыми, и худыя для Поляковъ обратить въ благопріятныя? Какимъ образомъ можно было православное, върное Руси и Русскому царю, Русское крестьянское населеніе — смутить и нравственно обезсилить, какъ на это

Читателямъ «Дня» извъстно, что мы всегда спорили съ теми нашими писателями, которые старались создать особый Малороссійскій литературный языкъ, и доказывали тщету и ненужность ихъ попытокъ. Мы вели оживленную полемику съ г. Кулишемъ и съ г. Костомаровымъ и съ «Основой» журналомъ, къ сожалвнію, преждевременно прекратившимся. Мы и впредь будемъ неослабно спорить съ ними въ предълахъ литературныхъ и равнымъ оружіемъ, если только намъ не помъщаетъ клевета и вообще неумъстное патріотическое усердіе гг. «Волынцевъ». (Въ нынѣшнемъ же № мы помѣщаемъ статью М. II. Погодина противъ мненія г. Костомарова о Димитрів Донскомъ.) Мы возставали противъ историческихъ и литературныхъ убъжденій гг. Кулиша, Костонарова и другихъ, но наша въра въ невыблемость Русскаго земскаго строя, въ единство Руси, основанное не на теоріи, а выработанное исторіей и зиждущееся на единствъ духовномъ, не допускала въ насъ мъста смъшнымъ опасеніямъ сепаратизма, не позволяла намъ бояться, какъ чумы или огня, появленія въ свёть книжекь на Малороссійскомь нарвчін. Если, какъ говоритъ г. Волынецъ, онъ никому ръшительно не нужны, темъ лучше, темъ оне безвреднее, темъ скоръй издатели убъдятся въ безполезности своего предпріяпа. Что же касается до Евангелія, то при первомъ извъстін объ этомъ переводъ, мы сочли нужнымъ обратить вничаніе переводчика на самый языкъ и посов товали ему избъгать въ переводъ вкравшихся въ Малороссійскую ръчь полонизмовъ, а держаться ближе къ Славянскому подлиннику; но мы никогда не присоединимся къ просьбъ, съ которою г. Волынецъ обращается къ высшему духовному начальству не разрешать Евангелія на Малороссійскомъ нарачіи. Благодаря св. Синоду, можеть быть до милліона экземпляровъ разошлось и недавно вновь напечатано по необыкновенно дешевой цене-Евангелія на Русском партиіи, какъ значится на оберткъ, -- и потому, кажется, нътъ причины не быть ему и на Милорусском партии... Наконецъ, Поляки и даже самые сепаратисты, издавъ свой переводъ Евангелія гав-нибудь въ Галиціи, найдуть средство распространить его н въ Малороссіи, какъ запрещенный плодъ, и сдёлать изъ того отказа, котораго добивается г. Волынецъ, поводъ къ

полиція, и жандармы, если не вѣшатели, то отравители, и склады оружія, боевыхъ и съѣстныхъ припасовъ, — и свои люди на всѣхъ административныхъ путяхъ, во всѣхъ важныхъ административныхъ и стратегическихъ пунктахъ. Весна прошлаго года застала Полаковъ въ Югозападномъ краѣ почти неприготовленными, — въ Подольской губерніи даже и вовсе не успѣли организовать возстанія, но затѣмъ, послѣ разбитія и уничтоженія шаекъ, Поляки въ теченіи 1863 года успѣли познать свои общественныя силы... Но развѣ все это что-нибудь значить въ сравненіи съ мощью негодующаго народа? развѣ могутъ устоять Ляхи противъ единодушнаго напора Русскаго крестьянства?..

Ничего не значить, и не могуть устоять Ляхи; но вопросъ въ томъ: могутъ ли сами крестьяне вновь отважиться на такой «нелегальный» образь дёйствій, къ какому они прибътали прошлою весною, имъя въ виду и въ памяти уроки, преподанные имъ потомъ м'естными властями, -- и те последствія, къ которымъ ихъ привело раздраженное народное чувство? Станутъ ли они вновь ловить и брать въ плвнъ помъщика, на Русской землъ уготовляющаго успъхъ Польскому знамени, участвующаго въ возстаніи непосредственно или косвенно, — когда этотъ пом'вщикъ, вновь выпущенный на волю и сохраняющій надъ ними всв преимущества своего общественнаго положенія, обращается имъ въ злівшаго и опаснъйшаго сосъда, а иногда и начальника? Могутъ ли они уничтожать и разорять шайки повстанцевъ, когда они знають напередь и убъдились ныньшнимь льтомь, что Полякипомъщики, становые, посредники, полицейские чиновники, писаря, секретари, — выместять имъ свою неудачу, и такъ или иначе накажуть ихъ за върность своей народности и Русскому правительству? Крестьяне полагали было, что Польское возстаніе, обличая замыслы Поляковъ, положитъ конецъ ихъ господству въ крав, -- но теперь они ясно видятъ, что ошиблись въ своемъ разсчетъ, -- что они, крестьяне, своими поступками только наживають себъ враговъ, которые ихъ несравненно могущественнъе, — что они озлобляютъ только противъ себя твхъ, съ которыми имъ придется жить постоянно вмёстё, отъ которыхъ, какъ отъ богатыхъ пановъ, имъ, бедными мужиками, можно иметь хлебь и работу; -- что наконецъ, при новой неудачь Польскаго возстанія, паны тотчасъ же смирятся и останутся въ крат такими же панами
какъ были прежде, что увлеченіе Россійскаго патріотизма пройметь, а полонизмъ пребудеть—только станетъ еще хитртве,
настойчивтье и упорнтве! Еслибъ крестьяне въ правт были предмолагать, что Русское містное начальство одного съ ними
чувства и мысли, еслибъ они ему втрили такъ же, какъ расмоложены они втрить Русскому Государю, еслибъ могли надіяться на поддержку Русскаго общества и Русскихъ чиновниковъ,—то, конечно, крестьяне презртли бы встри остальными выгодами,—но, основательно или неосновательно.
только этой втры въ нихъ нтръ, по крайней мітрть она значительно поколеблена... Намъ разсказывали вотъ какой случай:

Въ Волынской губерніи, нъкто М., Полякъ, управляющій имъніемъ Поляка N., не только всячески содъйствоваль возстанію въ Апреле 1863 года, но даже самъ сталь въ ряды повстанцевъ и находился въ шайкъ Ружинскаго. Когда эта шанка была разбита, М., послѣ воинскихъ подвиговъ. захоталь возвратиться вновь къ мирнымъ занатіямъ управляющаго. Онъ прямо изъ шайки отправился въ убздный городъ, гдв находилось имвніе, къ увздному начальнику, къ несчастію Русскому, -- который выдаваль свидьтельства отъ полифи Полякамъ въ томъ, что они въ возстапіи не принимали участія.... М., добывъ таковое свидетельство у уваднаго начальника С., отправился во свояси, въ имфніе, но крестьяве, очень хорошо въдавшіе степень прикосновенности М. къ четежу, тотчасъ арестовали его и хотели везти въ Житоцірь. М. предъявиль свидітельство, но посліднее такъ протворвчило правдв, что соввсть крестьянь не позволила имъ уважить начальническую аттестацію. Тогда М. даль знать С., а С., какъ следуетъ, нагрянулъ съ командой, наказалъ трестьянъ, наказалъ больно и возстановилъ должное уважевіе къ власти!.. Надо полагать, что крестьяне впередъ не рвшатся арестовывать М. ни въ какомъ разв... Этотъ случай не единственный... Конечно, правительство туть не вивовато, а виноваты чиновники, и виновато общество, которое способно порождать такихъ чиновниковъ, -- и главное виновата та система безгласности, недовърія къ простому народу и опасенія со стороны его непокорности властямъ и на-

чальствамъ, — виноваты тъ условія, при которыхъ подобние чиновники могутъ рости, цвести, множиться и приносить свои горькіе плоды! — Благод втельный указъ правительства о прекращении обязательных отношений крестьянъ къ помъщикамъ также не принесъ всей ожидаемой отъ него пользы. Мы уже разсказывали о томъ, какъ большинство членовъ Кіевскаго губернскаго присутствія, несмотря на возраженіе одного изъ Русскихъ членовъ, решило довзыскать съ крестьянъ деньги за все то время, въ которое они не работали на поміщиковь-Поляковь, участвовавшихь или заподозрінных крестьянами въ участіи въ мятежь, и исключало только тричетыре недвли, употребленныя мужиками на подавленіе возстанія. Намъ пишуть теперь, что это распоряженіе не приводится въ исполнение. Слава Богу, — но самый фактъ такого распоряженія свидетельствуеть, какъ поощрительна была для крестьянъ точка эрвнія местнаго начальства!.. Мало того. Край много пострадаль по милости возстанія Ляховь, народь обремененъ повинностями, и какъ бы ни расплачивались честно Русскіе воинскіе квартирмейстеры, — постой войскъ, вынужденный затвями Польскихъ пановъ, подводная повинность, караулы, стража, все это тяжелымъ бременемъ дожится на сельское населеніе. Между тімь містное начальство взыскиваетъ оброки, следующіе помещикамъ впредь до составленія выкупныхъ сдёлокъ, взыскиваетъ или будетъ взыскивать выкупные платежи по утверждении выкупныхъ сдълокъ, — слъдовательно съ народа будутъ дониматься наличныя деньги въ крав безденежномъ, и въ то время, когда сельскія занятія и промысла, какъ и торговля, разстроились, въ упадкв или въ застов. Откуда же взять денегъ? Взять работу у пана, наняться къ помъщику-Поляку?... Но паны стакнулись между собою, дають только половину противъ прежней цвны и постоянно напввають крестьянамъ, что еслибъ они, мужики, приняли «золотыя грамоты», то этого бы не случилось, что они предпочли Польской волъ казенную волю, и вотъ казна и донимаетъ съ нихъ деньги... Наконецъ многіе паны, послів долгихъ переговоровъ, соглашаются надбавить цёну работь, но съ условіемъ, чтобы мужикъ-дуракъ отнынъ казнъ не върилъ... И страхъ беретъ мужика, и впадаетъ онъ въ горькое, горькое раздумье!..

Что же намъ делать? Не ложится ли на насъ всёхъ, честныхъ, способныхъ, образованныхъ, тяжкимъ упрекомъ это иужицкое раздумье, эта горечь народнаго чувства? Не несень ли мы всв ответственности за господина С. и господина Б, — наше порождение, кровь отъ крови и кость отъ костей нашихъ? На Волынь! — вотъ что надо. Надо всвиъ, которые свободны, могуть располагать собою, въ комъ живо Русское чувство и силенъ стыдъ Русскаго общественнаго гръжа, поспъшить на Волынь, въ Подолію, въ Кіевскую область, ванять міста мировых посредниковь и тому подобныя, и возстановить союзъ братскій, и воскресить вфру въ Русское ния, и загладить тяжкія вины предъ тамошнимъ Русскимъ народомъ-людей, именующихся Русскими, да еще изъ «Москвы». Надо разбудить дремлющее Русское туземное, хотя и очень малочисленное общество, надо заявить наше полное признаніе всіхъ правъ містной жизни, ея обычаевъ и особенностей, надо оградить народъ и отъ Поляковъ, и отъ недостойныхъ Русскихъ деятелей, и отъ коварной интриги, и отъ неразумнаго усердія сліпыхъ исполнителей воли начальства (ими большею частью непонимаемой), и отъ іезунтизма, и отъ сервилизма, — чтобъ пахнуло свётомъ и воздухомъ, братской лобовью и правдой, и тогда оживленному Русскому народному чувству не страшны будуть ни Галиційскія шайки, ни возни Польскихъ или ополячившихся туземныхъ Русскихъ пановъ!..

О положенія русскаго двла въ Бълоруссів послв мятежа.

## Москва, 8 февраля 1864 г.

"Изъ насъ, я думаю, не скажетъ ни единый: "Осинъ-дубомъ будь, иль дубу-будь осиной.

"Межь тымь, какъ странны мы. межь тымь, любой изъ

----

"Переиначить міръ задумываль не разъ..!"

говорили мы себъ стихами Баратынскаго, пытаясь смирить

«Души мятежь и бунть законный»,

невольно возстающій при чтеніи писемъ и вообще разска-30въ нашихъ корреспондентовъ—на этотъ разъ не изъ Юго-

зяпаднаго края, а изъ Стверозападнаго или просто Западнаго, — не изъ Кіева, Волыни, Подоліи, а изъ Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской губерній, —и не о затвяхъ и козняхъ Поляковъ, а о несчастномъ сцвпленіи обстоятельствъ, замедляющемъ развязку крестьянскаго дела въ Бълоруссіи, и о неловкомъ усердіи нашихъ ивстныхъ военныхъ чиновниковъ... Самыя благія и разумныя намфренія главнаго начальника края парализуются, какъ намъ пишутъ, отчасти стараніями Польскихъ аристократовъ-помѣщиковъ. сильно интригующихъ въ настоящее время, но разумъется вињ Бѣлоруссіи, гдѣ имъ трудно бороться съ энергіею в опытностью генерала Муравьева, -- отчасти же, и даже большею частью, бъдностью тъхъ административныхъ средствъ которыми ему приходится располагать. Действительно, непригодность многихъ Русскихъ чиновниковъ, необходимость военнаго положенія, распложающаго всюду въ крав военныхъ чиновниковъ вмёсто гражданскихъ и поневоле заменяющаго гражданскій пріемъ управленія — пріемомъ воепнымъ, нераздельнымъ съ употребленіемъ принудительной сили и оказывающимся не всегда удобнымъ въ примъненіи къ крестьянскому дёлу, - все это теперь особенно ярко выступаеть наружу съ своими неотвратимыми последствіями. Благодаря настойчивости, послёдовательности, распорядительности и вообще мърамъ, принятымъ генералъ-губернаторомъ, Поляки присмиръли до такой степени, что объ нихъ въ Западномъ (а не въ Югозападномъ) крав почти и не слышно, по крайней мфрф, по общему отзыву всфхъ оттуда пріфажающихъ и пишущихъ, нечего покуда опасаться тамъ отъ Поляковъ новаго возстанія или какого бы то ни было организованнаго враждебнаго дъйствія, — и не на нихъ теперь жалуется Бълорусское населеніе!.. Но никакая энергія, ни даже энергія генерала Муравьева, не въ состояніи справиться на съ бюрократическимъ зломъ, ни съ зломъ неразумія, корыстолюбія, малоспособности чиновниковъ, ни съ расположеніемт къ неумъстной энергіи — людей военныхъ, ни вообще съ ток системой, въ которой возросли и заматорели те и другіе. Напротивъ того, извъстная энергія, передаваясь въ нисходящей линіи по разнымъ ступенямъ іерархіи, плодить всюду энергическіе пріемы, порождаеть нередко целую тучу неудачныхъ энергическихъ подражателей...

Извъстно всъмъ, что указъ 1 марта 1863 года былъ не только благод втельный шимъ даромъ для крестьянъ Западнаго края, но и дальновидною политическою мірой. Онъ не только заживляль раны сельскаго быта, но воскрешаль въ нихъ почти уже утраченную ими въру въ жизнь, — давалъ имъ силу жить, -- жить и бороться съ латинствомъ и полонизмомъ. Известно, съ какою радостью и съ какою горячею признательностью къ виновнику указа — приняли крестьяне этотъ великій даръ. Извістно также, что этоть указь, состоявшійся въ самый разгаръ Польскаго мятежа, служилъ на ту пору могущественнъйшимъ рычагомъ къ возбужденію упавшаго дужомъ крестьянства и получаль, разумвется, самое широкое у крестьянъ толкованіе, — за которое однакожъ, въ то время, съ нихъ весьма благоразумно не взыскивали... По смыслу этого указа крестьяне освобождались немедленно отъ барщины и отъ всякихъ обязательныхъ отношеній къ пом'вщиканъ; правительство выкупало разомъ у помещиковъ весь крестьянскій наділь, но сумма выкупа должна была опредынться не уставными грамотами, а повфрочными коммиссіяни, повърявшими эти грамоты; до утвержденія же выкупной сдёлки, или вёрнее, выкупнаго разсчета, крестьяне имели виносить поміщикамь оброкь согласно сь уставной грамотой, но со сбавкою 20°/<sub>0</sub>. Это послъднее условіе на первыхъ порахъ ускользало отъ вниманія крестьянъ, какъ потому, что барщинная повинность прекращалась только 1 мая, такъ потому, что до уситренія мятежа и самому начальству казалось не совстви то разучнымъ требовать отъ сословія пребывшаго в рнымъ и смирнымъ-оброка въ пользу сословія оказавшагося не вѣрнымъ не смирнымъ, а въ большей части своихъ представителей наменническимъ и мятежнымъ. Поверочныя коммиссім дружно Принялись за дело, и раскрыли вопіющія злоупотребленія въ составлении уставныхъ грамотъ: не только количество земли въ натуръ николько не соотвътствовало означенному въ гратотахъ, но и самое качество и тымъ болые цынность земли были показываемы иногда на 50 и 70°/, выше дъйствительвой стоимости. Къ несчастію, въ некоторыхъ губерніяхъ по-Върочныя коммиссіи не нашли поддержки въ губернскихъ **присутствіяхъ,** — да и Польскіе паны, закрѣпивъ за собою трава своего званія и упрочивъ свое общественное положе.

полиція, и жандармы, если не вѣшатели, то отравители, и склады оружія, боевыхъ и съѣстныхъ припасовъ, — и свои люди на всѣхъ административныхъ путяхъ, во всѣхъ важныхъ административныхъ истратегическихъ пунктахъ. Весна прошлаго года застала Полаковъ въ Югозападномъ краѣ почти неприготовленными, — въ Подольской губерніи даже и вовсе не успѣли организовать возстанія, но затѣмъ, послѣ разбитія и уничтоженія шаекъ, Поляки въ теченіи 1863 года успѣли познать свои общественныя силы... Но развѣ все это что-нибудь значить въ сравненіи съ мощью негодующаго народа? развѣ могутъ усгоять Ляхи противъ единодушнаго напора Русскаго крестьянства?..

Ничего не значить, и не могуть устоять Ляхи; но вопросъ въ томъ: могутъ ли сами крестьяне вновь отважиться на такой «нелегальный» образъ дёйствій, къ какому они прибътали прошлою весною, имъя въ виду и въ памяти уроки, преподанные имъ потомъ мъстными властями, - и тъ послъдствія, къ которымъ ихъ привело раздраженное народное чувство? Станутъ ли они вновь ловить и брать въ плвнъ помъщика, на Русской землъ уготовляющаго успъхъ Польскому знамени, участвующаго въ возстаніи непосредственно или косвенно, — когда этотъ пом'вщикъ, вновь выпущенный на волю и сохраняющій надъ ними всв преимущества своего общественнаго положенія, обращается имъ въ злайшаго и опаснъйшаго сосъда, а иногда и начальника? Могутъ ли они уничтожать и разорять шайки повстанцевъ, когда они знаютъ напередъ и убъдились нынъшнимъ лътомъ, что Полякипомъщики, становые, посредники, полицейскіе чиновники, писаря, секретари, — выместять имъ свою неудачу, и такъ или иначе накажуть ихъ за върность своей народности и Русскому правительству? Крестьяне полагали было, что Польское возстаніе, обличая замыслы Поляковъ, положить конецъ ихъ господству въ крав, -- но теперь они ясно видять, что ошиблись въ своемъ разсчетъ, -- что они, крестьяне, своими поступками только наживають себъ враговъ, которые ихъ несравненно могущественнъе, — что они озлобляютъ только противъ себя твхъ, съ которыми имъ придется жить постоянно вмёстё, отъ которыхъ, какъ отъ богатыхъ пановъ, имъ, бъднымъ мужикамъ, можно имъть хлъбъ и работу;---что наконецъ, при новой неудачѣ Польскаго возстанія, паны тотчасъ же смирятся и останутся въ краѣ такими же панами какъ были прежде, что увлеченіе Россійскаго патріотизма пройдеть, а полонизмъ пребудеть—только станетъ еще хитрѣе, настойчивѣе и упорнѣе! Еслибъ крестьяне въ правѣ были предполагать, что Русское мѣстное начальство одного съ ними чувства и мысли, еслибъ они ему вѣрили такъ же, какъ расположены они вѣрить Русскому Государю, еслибъ могли надѣяться на поддержку Русскаго общества и Русскихъ чиновниковъ,—то, конечно, крестьяне презрѣли бы всѣми остальными выгодами,—но, основательно или неосновательно. только этой вѣры въ нихъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ она значительно поколеблена... Намъ разскавывали вотъ какой случай:

Въ Волынской губерніи, нікто М., Полякъ, управляющій имъніемъ Поляка N., не только всячески содъйствоваль возстанію въ Апреле 1863 года, но даже самъ сталь въ ряды повстанцевъ и находился въ шайкъ Ружинскаго. Когда эта шанка была разбита, М., послѣ воинскихъ подвиговъ. захотвлъ возвратиться вновь къ мирнымъ занятіямъ управляющаго. Онъ прямо изъ шайки отправился въ увздный городъ, гдъ находилось имъніе, къ увздному начальнику, къ несчастію Русскому, -- который выдаваль свидътельства отъ полицін Полякамъ въ томъ, что они въ возстаніи не принимали участія.... М., добывъ таковое свидітельство у уваднаго начальника С., отправился во свояси, въ имфніе, но крестьяне, очень хорошо въдавшіе степень прикосновенности М. къ интежу, тотчасъ арестовали его и хотели везти въ Житоніръ. М. предъявилъ свидетельство, но последнее такъ протворъчило правдъ, что совъсть крестьянъ не позволила имъ уважить начальническую аттестацію. Тогда М. даль знать С., а С., какъ следуетъ, нагрянулъ съ командой, наказалъ крестьянъ, наказалъ больно и возстановилъ должное уваженіе къ власти!.. Надо полагать, что крестьяне впередъ не рвшатся арестовывать М. ни въ какомъ разв... Этотъ случай не единственный... Конечно, правительство туть не виновато, а виноваты чиновники, и виновато общество, которое способно порождать такихъ чиновниковъ, --- и главное виновата та система безгласности, недовърія къ простому народу и опасенія со стороны его непокорности властямъ и на-

считаю донести, что волости Р. и П. охотно и быстро выставили ратниковъ въ сельскіе караулы и сами крестьяне этихъ деревень много содъйствовали къ усмиренію матежа и постоянно выказывають полную преданность Государю Императору. Въ последнее время падежъ скота много разстромат нхъ хозяйство, только-что ставшее приходить въ порядокт послѣ уничтоженія мятежническихъ шаекъ»...-Антагонизмт между военною полицією и мировыми учрежденіями (которыї теперь въ Западномъ краб наполнены Русскими), вибшательство первой въ кругъ власти, подлежащей последнимъ, а вт нъкоторыхъ мъстахъ военный характеръ, приданный мировой посреднической дізательности слишком усердными и непонимающими своего призванія посредниками, -- все это ставить крестьянь въ самое ложное — и самое тяжелое положение! Напримъръ — срокъ взноса назначенъ 1 января, но довволено по закону взносить до 15 января; наконецъ по п. 13 правиль о порядкв взноса оброковь и по 212 ст. Мвстн. Пол. несвоевременность взноса наказывается лишь пенею по вопейкъ съ рубля съ невзнесенной суммы, не прибъгая ни къ какимъ насиліямъ. Но военная исправность, весьма пожвальная во всякомъ другомъ случав, --- но разнообразныя побужденія, располагающія притомъ значительною матеріальною властью, окрыляемыя энергіей — распорядились иначе. Вотъ что пишетъ одинъ военный становой приставъ увздному начальнику: «По распоряженію г. мироваго посредника В., назначенный правительствомъ съ временно - обязанныхъ крестьянъ (а другія власти именують ихъ собственниками!) ввъреннаго мнъ стана оброкъ не можетъ быть взысканъ къ 20 числу сего декабря, такъ какъ посредникъ объявилъ крестьянамъ, чтобъ они теперь внесли часть денегъ, а послѣ Новаго года другую, о чемъ онъ будетъ ходатайствовать у начальства. Узнавши о таковомъ распоряжении г. мироваго посредника, я вновь обътхаль по встыв волостямь и строго внушиль старшинамъ и старостамъ, чтобъ оброкъ и чиншъ были непремвнно взысканы къ 20 числу сего декабря подъ опасеніемъ строжайшей отвітственности, но получиль отвіть, что крестьяне за сдёланнымъ распоряженіемъ въ уплатв упорствують. Имфю честь поэтому доложить, что ввыскание съ крестьянъ денегъ безъ экзекуціоннаго порядка не можетъ

быть въ настоящее время исполнено. При этомъ не лишнимъ счетаю дополнить, что сего числа крестьяне М. волости прибыли въ городъ къ г. мировому посреднику съ просьбою о разсрочкъ платежа оброка и чинша». Экзекуціонный поряжокъ — для взысканія оброка въ пользу Польскихъ пановъ въ странъ, которая уже цълый годъ терпитъ военное положеніе, — надъ Русскимъ бъднымъ населеніемъ, испытывающить уже и безъ того экзекуціонный порядокъ отъ непрерывающагося постоя войскъ, подводныхъ повинностей. безгласныхъ реквизицій и т. п.! Вотъ какъ понимаетъ мъстная военная полиція волю главнаго начальника края, — мъры «кротости и любви», рекомендуемыя генераломъ Муравьевымъ!.. Но, говоря стихами стариннаго поэта,

## Языкъ любви ей непонятенъ....

Мы не можемъ дълать выписокъ изъ нъкоторыхъ документовъ, не напечатанныхъ и не предназначенныхъ къ гласвости, но скажемъ только, что взыскание оброка производится настойчиво, по военному, что выборное начало у мъстнихь властей не пользуется большимь уваженіемь и, какъ видно изъ переписки съ губернскими присутствіями, выборние волостные старшины смёняются иногда за то, что, при требованія съ нихъ оброка, осмінлись спросить посредника: чакъ же это? въ пользу мятежника-то?» А между твиъ, не оть того ли, что крестьяне смотрёли на Польскихъ пановъ какъ на мятежниковъ, такъ легко совершилось усмиреніе края!.. Крестьяне, пишутъ намъ, совершенно сбились съ толку в находятся въ странномъ недоразумении... «Народъ измождень въ этой борьбъ, которая происходить въ настоящую чинуту», говорить нашь корреспонденть изъ Новогрудка. «Никто не сомнъвался, что инсуррекція Польская будеть по-**Давлена.** Это вздоръ, которымъ не стоитъ заниматься (но воторый, прибавимъ мы отъ себя, можетъ, сверхъ чаянія, вивть однакоже большую важность, если действовать такъ, вакъ действують местныя власти въ Югозападномъ крав): на это достаточно и четверти энергіи генерала Му-Равьева, но противъ правственнаго яда, которымъ обливаетъ край латино-Польская пропаганда, до сихъ поръ не принято ни одной вполнъ дъйствительной мъры. Сельскую стражу,

зяпаднаго края, а изъ Съверозападнаго или просто Западнаго, — не изъ Кіева, Волини, Подоліи, а изъ Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской губерній, —и не о затвяхъ и козняхъ Поляковъ, а о несчастномъ сцвиленіи обстоятельствъ, замедляющемъ развязку крестьянскаго дёла въ Бълоруссіи, и о неловкомъ усердіи нашихъ мъстныхъ воен-ныхъ чиновниковъ... Самыя благія и разумныя намъренія главнаго начальника края парализуются, какъ намъ пишутъ, отчасти стараніями Польскихъ аристократовъ-помѣщиковъ, сильно интригующихъ въ настоящее время, но разумъется вить Бълоруссіи, гдв имъ трудно бороться съ энергіею и опытностью генерала Муравьева, - отчасти же, и даже большею частью, бъдностью тъхъ административныхъ средствъ, которыми ему приходится располагать. Действительно, непригодность многихъ Русскихъ чиновниковъ, необходимость военнаго положенія, распложающаго всюду въ крав военныхъ чиновниковъ вмъсто гражданскихъ и поневолъ замъняющаго гражданскій пріемъ управленія — пріемомъ военнымъ, нераздъльнымъ съ употребленіемъ принудительной силы и оказывающимся не всегда удобнымъ въ применени къ крестьянскому делу, - все это теперь особенно ярко выступаетъ наружу съ своими неотвратимыми последствіями. Благодаря настойчивости, последовательности, распорядительности и вообще мфрамъ, принятымъ генералъ-губернаторомъ, Поляки присмиръли до такой степени, что объ нихъ въ Западномъ (а не въ Югозападномъ) крав почти и не слышно, по крайней мъръ, по общему отзыву всъхъ оттуда пріъзжающихъ и пишущихъ, нечего покуда опасаться тамъ отъ Поляковъ новаго возстанія или какого бы то ни было организованнаго враждебнаго дъйствія, —и не на нихъ теперь жалуется Бълорусское населеніе!.. Но никакая энергія, ни даже энергія генерала Муравьева, не въ состояніи справиться ни съ бюрократическимъ зломъ, ни съ зломъ неразумія, корыстолюбія, малоспособности чиновниковъ, ни съ расположеніемъ къ неумъстной энергіи — людей военныхъ, ни вообще съ тою системой, въ которой возросли и заматоръли тв и другіе. Напротивъ того, извъстная энергія, передаваясь въ нисходящей линіи по разнымъ ступенямъ іерархіи, плодить всюду энергическіе пріемы, порождаеть нередко целую тучу неудачныхъ энергическихъ подражателей...

ній, не совствиь же отрашились оть живыхъ силь нашей народности, и не подъ конець же успали заманить въ себа живой Русскій смысль—Намецкими теоріями, переродившимися на Русской почва!.. Да, эта боль намъ на здоровье, но база намъ и горе, если мы даже и боль чувствовать перестанемъ и отъ долгаго бездайствія одебелаєть въ насъсердце!..

Однить изъ главнъйшихъ результатовъ и благодътельнъйинить послъдствіемъ Польскаго мятежа—есть завоеваніе или,
мучте сказать, окончательное усвоеніе Россіи Западнаго края
Русскимъ общественнымъ сознаніемъ. Россія уже знаеть, а
этого-то знанія, къ стыду нашему, ей и недоставало,—что
такое Западный край, кто въ немъ живетъ, какой народности онъ принадлежитъ, какія обязанности лежатъ на насъ
въ отношеніи къ Русскому населенію Западныхъ областей?
Оторвать насильственно отъ Россіи этотъ край — было бы
теперь также невозможно, какъ оторвать Орловскую, Тверскую губернію и значило бы ръзать по живому тълу. Но не
насильственно?... но преградить дъйствіе Польскаго яда —
какія мы имъемъ на это средства?...

Мы видимъ, въ какой мъръ достаточны тъ средства, которыми располагаетъ государство и въ Задне провской Украйнь и въ Бълоруссіи! Мы видимъ, что необходима энергія не только смирительная, карательная, репрессивная, но органивующая, зиждущая,—а ею-то мы и скудны, потому что она возникаеть только органически на самородной свободной почвъ кръпкихъ народныхъ убъжденій. Мы понимаемъ, что, при существующихъ нынъ средствахъ, самыя благодътельныя **Бры правительства**, хотя бы даже построеніе церквей и заведеніе школь, далеко не способны приносить тв плоды, которые отъ нихъ ожидались и ожидаются. Мы убъждаемся высонець, что самое учреждение братствъ и школъ частны-🕶 🗷 средствами, что даже замъчаемое, слава Богу, въ наемъ обществъ сочувственное движение въ пользу правосла**вія и народности** въ Западномъ краѣ — является не болѣе, **Вкъ простым**ъ сентиментальничаньемъ — тамъ, гдѣ матеріальное **Тагосостояніе** крестьянства находится въ такомъ печальномъ 🕶 оложеніи и гді, рядомъ съ лептами, присылаемыми изъ Росш на борьбу съ полонизмомъ, взыскивается съ крестьянъ

последняя лепта вдовицы — въ пользу полопизма, въ пользу Польскихъ пановъ! Да къ тому же, по выраженію г. Кропотова, «возстановленіе братствъ въ Западномъ крат не только не пользуется радушнымъ содъйствіемъ со стороны Русскихъ мъстныхъ властей, но представляется имъ чъмъ-то опаснымъ для исправнаго дъйствія государственной машины». Въ самомъ дълъ, кажется, уже ясно доказано и разъяснено последними событіями, что Польско-Русскій вопрось требуеть для своего разрешенія, и Польская пропаганда для успешной борьбы съ нею — участія не однихъ государственныхъ, но и общественныхъ силъ: а между твмъ ни Виленское братство, на которое мы въ теченіи года собирали деньги, на Серединное братство — еще не дъйствуютъ! Гдв же, наконецъ, спрашиваемъ мы, тотъ узелъ, который держитъ такъ кръпко путы, связывающія намъ ноги? гдь, наконецъ, корень всьмъ этимъ затрудненіямъ, задержкамъ, останавливающимъ наше кровообращение?.. Что парализуетъ наши мускулы, что охлаждаеть, морозить, гнететь, сушить, глушить, что мертвить, однимъ словомъ, наши силы, нашу общественную жизнь, при всей извъстной «благонамъренности и либерализмъ» правительства, при всемъ извъстномъ добродушіи и достаточно высокомъ уровнъ образованія въ нашемъ обществъ?

Безъ отвъта на этотъ горькій вопросъ мы не найдемъ разръшенія ни для какихъ другихъ вопросовъ, поставленнихъ жизнью!

Крестьянскою реформой введено въ Польшу новое Славянское начало.

Москва, 5 марта 1864 г.

Развитію Польской народности положено на дняхъ Россіей такое новое широкое основаніе, котораго до сихъ поръ не могла выработать вся тысячельтняя исторія Польши. Четыре указа, изданные 19 минувшаго февраля и въроатно извъстные всъмъ нашимъ читателямъ, объ устройствъ крестьянъ въ Царствъ Польскомъ, вносятъ новую историческую идею, вводятъ новый элементъ въ политическую и общественную жизнь Польши, досель не дъйствовавшій въ ея исторіи, — элементъ простонародный или крестьянскій. — Если

рала Муравьева, военные увздные начальники и военные становые обязаны были взыскивать этотъ оброкъ «мфрами жроткаго настоянія», усердіе и исполнительность взяли верхъ надъ кротостью, и оброкъ взыскивается съ примъчательною энергіею, достойною лучшаго приміненія!.. Въ Минской губерніи, наприміръ, взыскано уже до милліона рублей оброка, и во многихъ мъстахъ-ранъе срока. Мы имъемъ теперь въ своихъ рукахъ, кромф частныхъ корреспонденцій, и некоторыя оффиціальныя данныя, какъ-то: журналы губернскихъ присутствій, въдомости повърочныхъ коммиссій, отчасти печатныя, отчасти непечатныя и пр. «Сопротивленіе крестьянъ въ волостяхъ Р. и П., пишетъ одинъ изъ военныхъ увадныхъ начальниковъ, «происходитъ главнымъ образомъ отъ постоянно посылаемыхъ къ нимъ въ прежнее время эмиссаровъ революціонной партіи, умфвшей убфдить крестьянь въ полномъ правъ на владъніе землею безъ всякой платы пом'вщику, и въ оплошномъ и краткомъ толкованіи ніжоторыми нашими начальниками отрядовъ высочайшаго указа 1 марта, дълавшаго крестьянъ собственниками занинаемыхъ ими земель, но - это-то и пропущено было начальниками отрядовъ-съ темъ, что до утверждения поверочною коммиссіею за ними земли, они обязаны вносить оброки, назначенные по уставнымъ грамотамъ». Спрашизается, чёмъ же виноваты крестьяне, что имъ толковали «оплошно и кратко», не желая, конечно, болбе подробными толкованіями охладить усердіе народа въ самый разгаръ мятежа, — что утвержденіе за ними земли замедлилось по причинамъ отъ нихъ, крестьянъ, независящимъ, и что они не только еще не собственники, какъ объщано имъ милостивымъ Царскимъ словомъ, но и не предвидятъ, когда эта милость совершится воочію и на деле? «Въ этихъ волостяхъ приходится по**минительмини и продолжаеть г. военный начальникь, «чтобъ раз**увврить крестьянь въ ложности толкованій имъ разными лицами всемилостивъйшаго манифеста 1 марта и въ полной законности настоящих требованій; не полагаю, впрочемъ. чтобъ было нужнымъ прибъгать къ другимъ мърамъ, кромъ арестованія нівоторых в личностей, выказавших в упорство вы пониманіи требованій начальства»... Но, прибавляеть въ концъ. добросовъстно, г. военный начальникъ города и уъзда, «долгомъ

Мы желали бы защитить Россію и оть этихъ несправедливыхъ упрековъ, и отъ этихъ недостойныхъ похвалъ. Наит кажется, что для върной оцънки историческаго событія оно должно быть разсматриваемо само въ себъ, совершени независимо (во сколько это возможно) отъ какихъ бы то ні было толкованій современниковъ, непосредственно въ нем заинтересованныхъ. Поставленное мысленно въ перспектив! псторической дали, озираемое мысленно съ высоты исторической, освобожденное отъ всвхъ внешнихъ современных случайностей, оно нерѣдко представится взору совершени( инымъ, чъмъ вблизи, въ живой исторической ежедневности,и откроетъ въ себъ присутствіе такой исторической идеи. которой и не подозрѣвали въ немъ современные дѣятели, и которой они, невѣдомо для себя, служили орудіемъ и вираженіемъ. Конечно, трудно предусмотръть съ точностью вст возможныя последствія данной меры, или событія, въ отдаленномъ будущемъ; конечно, всв подобныя соображенія болъе или менъе гадательны и потому подвержены обману в ошибкъ, -- но съ другой стороны, при сужденіи объ историческихъ явленіяхъ, совершающихся предъ нашими глазами, чувствуется невольная потребность поставить свою мысль внв потока страстей и случайностей, -- стряхнуть съ нея соръ и пыль современной действительности, насколько это дано человыму.

Кажется, едвали уже можно отрицать въ наше время, что виною гибели Польши было неправильное развитие ея общественнаго организма и уклонение ея отъ основныхъ Славанскихъ бытовыхъ и духовныхъ началъ. Не говоря уже о латинствъ, подчинившемъ ее вліянію латинскаго — слъдовательно не Славянскаго-міра, латинскихъ просвітительныхъ началъ латинской цивилизаціи, — внутренняя исторія Польши (отчасти благодаря тому же латинству) представляеть уродливое непомфрное развитие одного органа на счетъ всфхъ другихъ, -общества — на счетъ государства и простаго народа. Государство расплылось въ общество — въ шлахту; простой народъ, который во всехъ Славянскихъ земляхъ вляль и составляеть необходимое условіе полноты общественнаго развитія, именно какъ простой народъ, какъ живая, непосредственная, самородная сила, подобная сил1 зерна или корня въ организмъ растеній, — простой на

родъ быль лишень всякаго политическаго значенія, духовно презрънъ и низведенъ на стецень вещественнаго матеріала. Польская шляхта не только не удостоивала признавать въ немъ присутствіе какой-либо органической силы, — не только отвергала въ крестьянинъ его значеніе, какъ Поляка, но и его достоинство, какъ человъка. Польская шляхта не только именовала себя «Польскими государями» (историческое выраженіе), но и «Польскимъ пародомъ», «Польскою націей», и дъйствительно, слово «Польша» — и въ исторіи, и въ жизни было тождественно съ словомъ: «Польская шляхта». Развитіе пошло въ древесину и листву, въ ущербъ корф и корню; вытянувшійся и почти обнаженный стволь едва держался на отощавшемъ корню... Польшъ грозила смерть не только политическаго бытія, но и Польской народности, и смерть эта давно уже бы совершилась, если бы въ числъ орудій исторической кары—не было Славянской державы—Россіи. Намъ нътъ дъла до того, какъ относились къ историческимъ событіямъ современники, --- думали ли они или не думали объ исполнении своего Славянскаго призвания. Мы знаемъ и видимъ только одно: что Польша давно бы перестала суще-Ствовать, давно бы и помину о ней не было, еслибъ она досталась единственно Пруссіи и Австріи, еслибъ Россія не Возстановила — сначала ея политическаго бытія, а въ настотщее время — цъльности ея расколотаго организма чрезъ ожив--еніе Польскаго корня, чрезъ подъемъ Польскаго простонародья. Отнынъ Польское крестьянство является новымъ жизтеннымъ агентомъ, новымъ дъятелемъ въ историческихъ судь-**Тахъ** Польши. Польскому общественному судну, воплощентому въ образъ легкомысленной Польской піляхты, недоставало, -- говорили мы не разъ, -- того груза, того упора, который не даеть судну носиться по прихоти волнъ и вътровъ, — и этотъ грузъ и упоръ, этотъ сдерживающій и вифстф охранительный элементь видимь мы въ Польскомъ крестьянствъ. Отнынъ отъ самихъ Паляковъ, отъ самой Польской шляхты по преимуществу, будетъ зависить дать стройное развитіе Польскому общественному организму. Но для этого ей необходимо признать новый соціальный элементь не какъвраждебное, чуждое Польской жизни начало, а какъ необходимое условіе истиннаго прогрессивнаго движенія Польской

народности—въ той полнотѣ и на томъ новомъ пути какіе указываются измѣнившей Славянству Польшѣ—болѣе ея вѣрною Славянскимъ началамъ—Россіей.

«Но, -- возразять некоторые Польскіе патріоты, -- мы и сами готовы были бы сделать для Польскаго народа то, что делается нынъ Русскимъ правительствомъ. Мы охотно обошлись бы безъ благодъянія, приносимаго намъ рукою иноплеменняковъ, благодъянія, имъющаго цълью привлечь на сторону нашихъ враговъ наше сельское населеніе. Вы имфете въ виду не благо нашей страны, а пользу вашего государства. Изъ чуждыхъ памъ интересовъ вы возбуждаете антагонизмъ между нами; выгодами и льготами матеріальными вы подрываете духовную силу народности; вы подражаете примъру Австрін, которая, облагод втельствовавъ крестьянъ, сумвла тъмъ самымъ заглушить въ нихъ чувство народности до такой степени, что Галиційскіе Польскіе крестьяне уже не хотять именоваться Цоляками, а называють себя империами»... Мы глубоко сожальемь о последнемь факть; нашему Славинскому чувству возмутительно видъть ослабление Славянской народности въ какомъ бы то ни было Славянскомъ племени, тъмъ болъе — онъмечение нашихъ ближайшихъ Славянскихъ братьевъ, — и еще болъе — превращение ихъ въ Австрійцевъ — не по внъшней только зависимости, но по мысли и сердцу: такого нравственнаго паденія Славянъ не желали бы мы никакихъ пользъ государственныхъ ради, да и ошибочны всъ соображенія государственной пользы, какъ скоро они основаны на подобномъ извращении нравственнаго достоинства подданныхъ! Но совсъмъ не то --- уже явила и явить Россія въ своихъ отношеніяхъ къ Польшѣ, и внѣшнее сходство дъйствій и мъръ въ Госсіи и Австріи или Пруссін приводило и приводить къ результатамъ совершенно противоположнымъ.

Какой бы оцѣнкѣ ни подвергалось наше право, но върно то, что историческія судьбы въ настоящее время вручили Россіи власть надъ Польшей, т. е. надъ тою частью Польши, которая только у насъ однихъ и благодаря намъ однимъ — и называется этимъ дорогимъ для Поляковъ именемъ. Что ожидаетъ Россію и Польшу въ будущемъ, намъ неизвѣстно, — но то намъ извѣстно, что ній, не совсёмь же отрёшились отъ живыхъ силъ нашей народности, и не подъ конецъ же успёли замёнить въ себё живой Русскій смысль—Нёмецкими теоріями, переродившимися на Русской почвё!.. Да, эта боль намъ на здоровье, но бёда намъ и горе, если мы даже и боль чувствовать перестанемъ и отъ долгаго бездёйствія одебелёетъ въ насъ сердце!..

Однимъ изъ главнъйшихъ результатовъ и благодътельнъйшимъ послъдствіемъ Польскаго мятежа—есть завоеваніе или, лучше сказать, окончательное усвоеніе Россіи Западнаго края Русскимъ общественнымъ сознаніемъ. Россія уже знаеть, а этого-то знанія, къ стыду нашему, ей и недоставало,—что такое Западный край, кто въ немъ живетъ, какой народности онъ принадлежитъ, какія обязанности лежатъ на насъ въ отношеніи къ Русскому населенію Западныхъ областей? Оторвать насильственно отъ Россіи этотъ край — было бы теперь также невозможно, какъ оторвать Орловскую, Тверскую губернію и значило бы ръзать по живому тълу. Но не насильственно?... но преградить дъйствіе Польскаго яда какія мы имъемъ на это средства?...

Мы видимъ, въ какой мъръ достаточны тъ средства, которыми располагаетъ государство и въ Заднепровской Украйнь и въ Бълоруссіи! Мы видимъ, что необходима энергія не только смирительная, карательная, репрессивная, но органивующая, зиждущая, — а ею-то мы и скудны, потому что она возникаетъ только органически на самородной свободной почвъ кръпкихъ народныхъ убъжденій. Мы понимаемъ, что, при существующихъ нынъ средствахъ, самыя благодътельныя ивры правительства, хотя бы даже построеніе церквей и заведеніе школь, далеко не способны приносить тѣ плоды, которые отъ нихъ ожидались и ожидаются. Мы убъждаемся наконецъ, что самое учреждение братствъ и школъ частными средствами, что даже замъчаемое, слава Богу, въ нашемъ обществъ сочувственное движение въ пользу православія и народности въ Западномъ краф — является не болфе, какъ простымъ сентиментальничаньемъ — тамъ, гдъ матеріальное благосостояніе крестыянства находится въ такомъ печальномъ положении и гдф, рядомъ съ лептами, присылаемыми изъ Россін на борьбу съ полонизмомъ, взыскивается съ крестьянъ

ческій, и совершенно чужда того искусственнаго и насильственнаго равенства, того грубаго, принудительнаго единообразія, котораго такъ чають Французскіе деспоты-соціалисты. - Мы можемъ съ гордостью сказать, что наша крестьянская реформа 19 февраля есть продуктъ коренныхъ Славянскихъ началъ, глубоко лежащихъ въ нашемъ народномъ духф; что она явилась дёломъ не только правительственнымъ, но и общественнымъ. и что она, давая новую жизнь нашему простонародному элементу и обновляя ею жизнь всего нашего общественнаго организма, въ то же время не имветь ничего общаго съ началами Французскаго демократизма или соціализма. Мы сами, во сколько мы привыкли смотреть на явленія нашей собственной жизни сквозь призму иностранныхъ понятій, мы сами. въ этомъ отношеніи, можеть - быть еще не довольно строго цфнимъ и разумфемъ смыслъ нашего крестьянскаго освобожденія. Но несмотря на всю нашу подражательность иностраннымъ теоріямъ, это освобожденіе, благодаря пребывающему въ насъ историческому и бытовому инстинкту, совершилось самымъ своеобразнымъ образомъдо такой степени, что иностранные политико-экономы до сихъ поръ не могутъ вмъстить правду нашего соціальнаго переворота въ своемъ ученомъ сознаніи и подвести подъ него раціональныя основанія Западной науки. Крестьянское освобождение 19 февраля—это наша всенародная, всемірно-историческая проповъдь, это наше знамя, — то знамя, которое иы можемъ высоко предносить предъ всеми иноплеменными народами, которое мы призваны внести, можетъ быть, во всв ближайшія къ намъ, и по преимуществу Славявскія страны. И мы вносимъ его въ Польшу. Силою вещей, напоромъ внутренней исторической идеи, живущей и дъйствующей въ насъ, мы являемся съ этою проповъдью и къ Полякамъ, -- мы не можемъ не проповъдывать. -- мы возвращаемъ Поляковъ къ тъмъ Славянскимъ экономическимъ и бытовымъ началамъ, отъ которыхъ уже давно уклонилась Польша.

Такимъ образомъ реформа въ быту Польскихъ крестьянъ, производимая Россіей, не имъетъ ничего общаго съ тъми реформами, которыя произведены Австріей или Пруссіей. Она есть неизбъжное послъдствіе, такъ сказать эманація нашей собственной Русской реформы, и на эту связь какъ бы ука-

зываетъ и самое число 19 февраля, одинаково знаменующее свободу крестьянства въ Россіи и Польшѣ. Такъ разумѣемъ ин новыя мфры, принятыя Россіею въ Царствъ Польскомъ, разсматривая ихъ совершенно независимо отъ тёхъ случайнихъ и временныхъ соображеній, можетъ-быть и несогласныхъ сь нашими, которыми въ данную минуту могли отчасти руководиться наши государственные деятели... Эти соображенія никакъ не могутъ для насъ заслонять истиннаго историческаго смысла, лежащаго въ явленіи, ни ослабить, ни искавить его значенія. Мы убъждены впрочемъ, что тѣ, которымъ випало на долю приводить указы 19 февраля въ исполненіе, постараются сохранить за этою мфрою все высокое нравственное значеніе, на которое мы указывали, и будуть съ полною искренностью имъть въ виду благо самой страны, поставляя именно въ этомъ — пользу, честь и достоинство Россіи. Следовательно и въ этомъ отношеніи мы считаемъ упрекъ, дълаемый новой государственной мъръ, несправедливымъ и во всякомъ случат преждевременнымъ. Ослабленіе Польской шляхты въ ея политическомъ и матеріальномъ значеніи, безъ сомивнія, полезно въ настоящее время для Россін, но оно еще болье полезно для самой Польши и для Польской народности. Оно способствуетъ прекращению мятежа, оно не уничтожаетъ, но укрощаетъ Польскую обще-Ственную силу и возвращаеть ее въ должныя границы, ставить ее въ болъе правильныя отношенія къ Польскому народу. Простой народъ перестаетъ быть отнынъ игрушкою, Слепымъ орудіемъ въ рукахъ шляхты и призывается къ проэвленію и развитію тёхъ силь Польской народности, которыя въ немъ сохранились въ большей чистотъ и свъжести, чъмъ въ шляхть; а шляхть приходится отнынь уже считаться съ простымъ народомъ, относиться къ нему уже не какъ къ **жатеріалу**, не какъ къ средству, а какъ къ живой части самого Польскаго организма. Польская шляхта, лишаясь возможности помыкать Польскимъ простонародьемъ по собственному произволу, не лишается возможности сближаться съ нимъ въ правильномъ органическомъ совмъстномъ развитіи. Польша простонародная и Славянская, т. е. та, въ которой будуть преобладать Славанскіе элементы и народъ будетъ класть на въсы свое народное изволеніе, — такая Польша

можеть быть очень непріятна Австріи и Пруссіи, но гораздоменте опасна для Славянской Россіи, чти нынтиняя. Въэтомъ, конечно, есть прямая и законная польза Россіи, которая будеть тти сильнте и выше, чти искреннте будеть совершено исполненіе распоряженій 19 февраля, чти свободнте оно будеть отъ всякой подражательности нашимъ состаниь—Нтинамъ.

И такъ, крестьянская реформа въ Польшъ обновляетъ Польшу новыми силами, давая просторъ развитію коренныхъ вачалъ Славянской, следовательно и Польской народности, освобождая крестьянство изъ-подъ матеріальнаго, политическаго и духовнаго гнета-искаженнаго и развращеннаго іевунтствомъ Польскаго шляхетства, — лишая это шляхетство его исключительно привилегированнаго положенія. а слідовательно и способовъ къ погубленію Польши и Польскаго народа, и указывая Польшъ на необходимость стать вполнъ цъльнымъ народнымъ организмомъ. Междусословный антагонизмъ такъ давно подготовленъ всей исторією Польши, что было бы совершенно несправедливо дёлать Русскую власть отвътственною за всъ возможныя его проявленія. Напротивъ: указами 19 февраля, чрезъ удовлетвореніе справедливыхъ требованій крестьянъ, устраняется поводъ ко взаимной враждъ между помъщиками и крестьянами, а съ устраненіемъ вражды укръплается Польская простонародная и общественная почва. Поймуть ли это Поляки? Или ихъ горькое безуміе увлечеть ихъ къ новой борьбъ и сдълаеть ихъ противниками крестьянской реформы? Но въ такомъ случай, кто же, какъ не они, будуть виноваты во всъхъ последствіяхъ разжигаемаго ими самими антагонизма?.. Мы не раздъляемъ мнвнія, что прекращение антагонизма между сословіями послужить во вредъ Россіи: мы уже выразили нашу мысль, что Россіи несравненно вреднее соседство Польши исключительно шляхетской, нежели такой Польши, въ политическую жизнь которой вошель въ дъйствіе новый элементь — простонародный. Мы надвемся, что новыя действія Русскаго правительства, несмотря даже на возможныя ошибки, не только не сдълають Россію солидарною съ Австріей и Пруссіей, но современемъ, въ отдаленныхъ своихъ послъдствіяхъ, освободятъ ее отъ всякой солидарности въ Польскомъ дёлё съ нашими

Нѣиецкими сосёдими Мы вёримъ, что намъ никогда не удастся тотъ способъ политики, которымъ такъ послёдовательно руководилась Пруссія въ онёмеченіи Познани, и что окончательнымъ результатомъ мёръ, принимаемыхъ нынё Россіею въ Польшё, будетъ не уничтоженіе въ Польшё Польской народности, какъ хотятъ думать нёкоторые, — но возрожденіе Польской народности, въ правильномъ и стройномъ развитіи, чрезъ призваніе къ жизни трехъ съ половиною милліоновъ Польскихъ крестьянъ — Польскою шляхтою заживо погребенныхъ, но къ счастію Польши еще не задохнувшихся въ своемъ политическомъ гробі...

О братствахъ въ Западномъ крав,

## Москва, 14 марта 1864 г.

На этотъ разъ мы снова поведемъ ръчь о братствахъ... Пощадите! воскликнутъ, можетъ - быть, нфкоторые изъ нашихъ читателей: развъ не довольно уже было вами объ этомъ говорено и толковано? надо разнообразить вопросы... Нельзя же твердить все объ одномъ и томъ же. Въдь это наскучить наконецъ!... Наскучить?! Да развъ вопросы поднимаются и разсматриваются ради удовльствія и пріятнаго препровожденія времени? Наскучить! Ну и скучайте! но скучанте не тымъ, что вамъ приходится читать все объ одномъ и томъ же, — а тъмъ, что вопросъ продолжаетъ торчать въ **жыни** неразрѣшеннымъ, становится поперекъ дороги; вините въ томъ не газету, которая имфетъ задачею отражать въ себь върно, какъ въ зеркалъ, современное положение дълъ, живнь, обстоятельства, ваше собственное общественное бевсиліе, неспособное добиться жизненнаго разръшенія воросу!.. Наскучитъ! въ томъ-то и бъда наша. На возбуженіе вопросовъ мы вст очень падки, вопросовъ у насъ не-Сътвтное множество, — у насъ выросъ цёлый лёсъ вопросовъ, такъ что запутаться можно. а отвътовъ?.. Да почти никажыхь, или очень мало. Мы разумвемь такого рода отвъты, послв которыхъ уже нъть мъста вопросу, которые упраздняють вопрось и переходять въ общее достояніе, какъ слонародности—въ той полнотѣ и на томъ новомъ пути какіе указываются измѣнившей Славянству Польшѣ—болѣе ея вѣрною Славянскимъ началамъ—Россіей.

«Но, — возразять нъкоторые Польскіе патріоты, — мы и сами готовы были бы сделать для Польскаго народа то, что делается нынъ Русскимъ правительствомъ. Мы охотно обошлись бы безъ благодванія, приносимаго намъ рукою иноплеменниковъ, благодъянія, имъющаго цълью привлечь на сторону нашихъ враговъ наше сельское населеніе. Вы имфете въ виду не благо нашей страны, а пользу вашего государства. Изъ чуждыхъ памъ интересовъ вы возбуждаете антагонизмъ между нами; выгодами и льготами матеріальными вы подрываете духовную силу народности; вы подражаете примъру Австріи, которая, облагод втельствовавь крестьянь, сумвла тъмъ самымъ заглушить въ нихъ чувство народности до такой степени, что Галиційскіе Польскіе крестьяне уже не хотять именоваться Поляками, а называють себя империами»... Мы глубоко сожальемь о последнемь факть; нашему Славянскому чувству возмутительно видеть ослабление Славянской народности въ какомъ бы то ни было Славянскомъ племени, темь более — онемечение нашихъ ближайшихъ Славянскихъ братьевъ, — и еще болъе — превращение ихъ въ Австрійцевъ — не по внішней только зависимости, но по мысли и сердцу: такого нравственнаго паденія Славянъ не желали бы мы никакихъ пользъ государственныхъ ради, да и ошибочны всъ соображенія государственной пользы, какъ скоро они основаны на подобномъ извращении нравственнаго достоинства подданныхъ! Но совствит не то -- уже явила и явить Россія въ своихъ отношеніяхъ къ Польшв, и вившнее сходство дъйствій и мъръ въ Госсіи и Австріи или Пруссін приводило и приводить къ результатамъ совершенно противоположнымъ.

Какой бы оцѣнкѣ ни подвергалось наше право, но вѣрпо то, что историческія судьбы въ настоящее время вручили Россіи власть надъ Польшей, т. е. надъ тою частью Польши, которая только у насъ однихъ и благодара намъ однимъ — и называется этимъ дорогимъ для
Поляковъ именемъ. Что ожидаетъ Россію и Польшу въ
будущемъ, намъ неизвѣстно, — но то намъ извѣстно, что

ства скоро утомляется, охладъваетъ, и вопросъ — не разръпенный --- сходить со сцены, сдается въ архивъ или же--правительству на окончательное разръщение!.. Это разръшеніе бываеть иногда противоположно тому, котораго чаяла ыл желала, можетъ быть, публика, но она въ такомъ случав пожимаеть плечами или сваливаеть вину на правительство, но редко обращается съ обвинениемъ къ самой себъ. Безспорпо, главною виною всему наша апатія, наша лівность, отсутствіе въ насъ кръпкихъ и твердыхъ убъжденій, или. вірнье сказать, безсиліе того духовнаго и нравственнаго снаряда, который не только вырабатываеть цёльныя убёжденія, но и выводы отвлеченной мысли закаляеть, въ сознани, до степени нравственнаго непреложнаго долга. обращаеть ихъ въ плоть и кровь человъка. Но не во всемъ однакожъ виновато и само общество. Едвали можно не отнести часть вины и на тъ историческія условія, благодаря которымъ оно отвыкло смотреть на себя и на свое слово серьезно, или, лучше сказать, еще не привыкло само въ себя върить, -- какъ прапорщикъ, надъвъ эполеты, еще долго не въритъ, что онъ офицеръ, — или мальчикъ, повязавшій галстукъ, что онъ уже дъйствительно, точно и несомпънномолодой человъкъ! Когда же въ обществъ нътъ достаточной върш въ себя, нътъ живаго сознанія своей силы, тогда ковечно всв общественные интересы и его участіе въ нихъ низводятся для него на степень пріятной и умной забавы, не больше. Намъ могутъ указать, въ видъ возраженія, на 10дъ крестьянскаго вопроса въ Россія. Но это не будеть возраженіемъ: здёсь дёло шло о такихъ существенныхъ интересахъ, которые для дворянства были личнымъ вопросомъ, чуть-чуть не вопросомъ жизни и смерти; къ тому же самый способъ разръшенія вопроса, принятый правительствомъ, давыв значимость общественному слову: слово переставало быть празднымъ, оно могло быть применено къ делу, вести въ последствіямъ, и потому сделалось веско. Изъ всехъ способовъ разръшенія вопросовъ у насъ въ Россіи этотъ способъ самый удобный и върный, -- и мы можемъ только **Тал**ьть, что онъ не быль приложень къ разръшенію друта нашихъ вопросовъ, — что не была употреблена въ дъло <sup>та</sup> общественная сила, которою съ такимъ благомъ для Рос-

ческій, и совершенно чужда того искусственнаго и насильственнаго равенства, того грубаго, принудительнаго единообразія, котораго такъ чають Французскіе деспоты-соціалисты. - Мы можемъ съ гордостью сказать, что наша крестьянская реформа 19 февраля есть продуктъ коренныхъ Славянскихъ началъ, глубоко лежащихъ въ нашемъ народномъ духѣ; что она явилась дѣломъ не только правительственнымъ, но и общественнымъ. и что она, давая новую жизнь нашему простонародному элементу и обновляя ею жизнь всего нашего общественнаго организма, въ то же время не имветъ ничего общаго съ началами Французскаго демократизма или соціализма. Мы сами, во сколько мы привыкли смотр'вть на явленія нашей собственной жизни сквозь призму иностранныхъ понятій, мы сами. въ этомъ отношеніи, можетъ - быть еще не довольно строго цінимь и разумівемь смысль нашего крестьянскаго освобожденія. Но несмотря на всю нашу подражательность иностраннымь теоріямь, это освобожденіе, благодаря пребывающему въ насъ историческому и бытовому инстинкту, совершилось самымъ своеобразнымъ образомъ до такой степени, что иностранные политико-экономы до сихъ поръ не могутъ вмъстить правду нашего соціальнаго переворота въ своемъ ученомъ сознаніи и подвести подъ него раціональныя основанія Западной науки. Крестьянское освобожденіе 19 февраля—это наша всенародная, всемірно-историческая проповъдь, это наше знамя, — то знамя, которое мы можемъ высоко предносить предъ всеми иноплеменными народами, которое мы призваны внести, можеть быть, во всв ближайшія къ намъ, и по преимуществу Славявскія страны. И мы вносимъ его въ Польшу. Силою вещей, напоромъ внутренней исторической идеи, живущей и действующей въ насъ, иы являемся съ этою проповъдью и къ Полякамъ, — мы не можемъ не проповъдывать. --- мы возвращаемъ Поляковъ къ темъ Славянскимъ экономическимъ и бытовымъ началамъ, отъ которыхъ уже давно уклонилась Польша.

Такимъ образомъ реформа въ быту Польскихъ крестьянъ, производимая Россіей, не имъетъ ничего общаго съ тъми реформами, которыя произведены Австріей или Пруссіей. Она есть неизбъжное послъдствіе, такъ сказать эманація нашей собственной Русской реформы, и на эту связь какъ бы ука-

ламъ и газетамъ, такъ зорко следитъ за всемъ, что совершается въ Западномъ крав, будетъ пропускать мимо, безъ прочтенія, тв столбцы и страницы, на которыхъ помъщены взвъстія изъ Западныхъ областей, -- общество отстранится н предоставить правительству дъйствовать одному, какъ тамъ оно знаетъ... Этого-то и ждутъ Поляки! и по ихъ соображеніямъ такая минута должна наступить скоро... Самымъ опаснымъ, самымъ неожиданнымъ для нихъ врагомъ явилось въ прошломъ году Русское общество: чего же лучше для нихъ, если этотъ врагъ, не докончивъ дъла, захочетъ успоконться на лаврахъ и отдалиться! Теперь, по крайней мъръ, всь интриги и козни Поляковъ оглащаются немедленно на пространствъ всей Россіи, возбуждають общественное негодованіе, и негодованіе это, въ свою очередь, служить для жиравительства подпорою, побужденісмъ и указанісмъ: что же **можеть быть для Поляковъ** выгодне такого расположенія жуха въ Русскомъ обществъ, при которомъ самое оглашение Слевнется безсильнымъ, а потому и ненужнымъ, а потому вскорв должно будеть и совсемь прекратиться, хотя козни интриги Польскія нисколько отъ того не прекратились и не прекратится, а напротивъ возобновится съ удвоенною силою?! Не глумятся ли ужъ и теперь надъ «Днемъ» нъкоторые его Собраты по журналистикъ за то, что онъ такъ много отводить мъста на своихъ страницахъ корреспонденціямъ изъ Западнаго края Россіи? Не позволяють ли себь и сами читатели скучать иногда разсказами о страданіяхъ и борьб'я **шашихъ** Западнорусскихъ братьевъ? Но мы предупреждаемъ таковыхъ читателей, что не намфрены нисколько поблажать ихъ вкусу къ развлеченіямъ и перемънамъ, и какъ въ вопросъ • Западномъ крав, такъ и по другимъ вопросамъ, будемъ постоянно докучать обществу нашими напоминаніями о томъ. что мы считаемъ его обязанностью и призваніемъ.

Такъ возвратимся же къ началу нашей рѣчи,—къ братствамъ. Братства при церквахъ Западнаго края имѣютъ огромную важность, или, лучше сказать, могутъ ее имѣть (они только что возрождаются), если будутъ поддержаны сочувствиемъ нашего Русскаго общества, если не встрѣтятъ въ своемъ развити препятствій, возбуждаемыхъ ревнивою по-лозрительностью мѣстныхъ начальствъ... Неужели еще нужно

можеть быть очень непріятна Австріи и Пруссіи, но гораздо менѣе опасна для Славянской Россіи, чѣмъ нынѣшняя. Въ этомъ, конечно, есть прямая и законная польза Россіи, которая будеть тѣмъ сильнѣе и выше, чѣмъ искреннѣе будетъ совершено исполненіе распоряженій 19 февраля, чѣмъ свободнѣе оно будетъ отъ всякой подражательности нашимъ сосѣдямъ—Нѣмцамъ.

И такъ, крестьянская реформа въ Польшъ обновляетъ Польшу новыми силами, давая просторъ развитію коренныхъ началъ Славянской, следовательно и Польской народности, освобождая крестьянство изъ-подъ матеріальнаго, политическаго и духовнаго гнета-искаженнаго и развращеннаго іевуитствомъ Польскаго шляхетства, — лишая это шляхетство его исключительно привилегированнаго положенія. а следовательно и способовъ къ погубленію Польши и Польскаго народа, и указывая Польшт на необходимость стать вполнт цъльнымъ народнымъ организмомъ. Междусословный антагонизмъ такъ давно подготовленъ всей исторією Польши, что было бы совершенно несправедливо дёлать Русскую власть отвътственною за всъ возможныя его проявленія. Напротивъ: указами 19 февраля, чрезъ удовлетвореніе справедливыхъ требсваній крестьянъ, устраняется поводъ ко взаимной враждъ между помъщиками и крестьянами, а съ устраненіемъ вражды укръпляется Польская простонародная и общественная почва. Поймуть ли это Поляки? Или ихъ горькое безуміе увлечеть ихъ къ новой борьбъ и сдълаеть ихъ противниками крестьянской реформы? Но въ такомъ случай, кто же, какъ не они, будуть виноваты во всъхъ последствіяхъ разжигаемаго ими самими антагонизма?.. Мы не раздъляемъ мнфнія, что прекращение антагонизма между сословіями послужить во вредъ Россіи: мы уже выразили нашу мысль, что Россіи несравненно вреднее соседство Польши исключительно шляхетской, нежели такой Польши, въ политическую жизнь которой вошель въ дъйствіе новый элементь — простонародный. Мы надвемся, что новыя двиствія Русскаго правительства, несмотря даже на возможныя ошибки, не только не сдълають Россію солидарною съ Австріей и Пруссіей, но современемъ, въ отдаленныхъ своихъ последствіяхъ, освободятъ ее отъ всякой солидарности въ Польскомъ дёлё съ нашими

ых местной церкви нарушаеть будто бы порядокъ церковнаго бюрократизма; что необходимо подчинить эти братства оффиціальному начальственному контролю, — что сочувствіе Русскаго общества и его стремленіе записываться въ братства, равно какъ и основывать братства для содъйствія народному просвъщенію, развивають въ Россіи силу общественности — чего никакъ допускать не слъдуетъ — и какъ будто упраздняють силу правительственную, которая — прибавляють оне съ глубокомысленнымъ видомъ, съ важностью, по истинъ комическою — никакъ не можетъ уступать обществу своихъ правъ и обязанностей!!! поэтому, твердять они въ заключевіе, надлежить всенепремінно издать для братствъ разные укази, регламенты, уставы и прочія стъсненія. Мы надвемся, тю правительство, въ своей мудрости, не повфрить ни этимъ нежимъ клеветамъ на братства, ни этимъ недостойнымъ обвиненіямъ, направленнымъ на Русское общество, въ котороит, напротивъ, оно всегда находило опору для встхъ своихъ бытихъ начинаній; что правительство не позволить этимъ непрошеннымъ ревнителямъ порядка, этимъ врагамъ всего **живаго,**—разстраивать благое дёло возрожденія и утвержденія Русской народности и православія въ Западномъ краб. и охлаждать къ нему сочувствіе остальной Россіи. А охладать и разстроить очень не трудно: чтобъ парализировать тобое честное общественное предпріятіе, достаточно внести в него духъ оффиціальности, бюрократизма и формализма. Эта печальная Русская истина не требуеть доказательствъ. Приведемъ кстати здёсь наши же слова, сказанныя недавно поводу одного проекта: «Ошибаются тв, которые воображають, что въ дёлё духа можно орудовать духомъ какъ витшнимъ служебнымъ средствомъ, состоящимъ въ полномъ Распоражени начальства... Горвлъ бы духъ, а средства най-Аутся» (а ничто такъ скоро не тушитъ пламени духа какъ вившательство внешней оффиціальной силы въ его область)... «Безъ чистаго, искренняго, вполнъ самостоятельнаго дъйствія **Мха не поможетъ никакое обиліе средствъ... Но у насъ, къ сожа**ты постоянно думають обойтесь безъ него посредствомъ бюрократіи и регламентаціи, еще очень склонны вносить элементь чиновническій въ сферу дуковной и вообще общественной двятельности, несмотря на

жившееся убъжденіе. Но у насъ, хотя говорять и горячатся сначала очень много, -- ръдко до чего-либо договариваются. Было бы чрезвычайно полезно, если бы кто-либо взялъ на себя трудъ следить за постепеннымъ движениемъ и развитіемъ вопросовъ, у насъ возникающихъ, -- за полемикой, ими вызываемой, и къ концу года подводилъ итоги, отмъчалъ окончательные выводы или по крайней мфрф предфлы, до которыхъ дошла разработка каждаго вопроса въ общественномъ сознанія. Это было бы важно не только по отноше-, нію къ такъ-называемымъ общественнымъ вопросамъ, но и къ вопросамъ чисто научнымъ и дало бы, можетъ быть, другой характеръ всей нашей публицистической деятельности. Теперь же у насъ, обыкновенно, дъло происходитъ такимъ образомъ: Какой - нибудь органъ печати возбуждаетъ «вопросъ» (это слово чу насъ въ большомъ ходу и чести, какъ будто вопросъ самъ по себъ, безъ отвъта, что-нибудь значить!). Сначала идеть и тянется очень долго періодъ привътствованія: журналисты и публицисты расшаркиваются передъ вопросомъ съ отличнымъ уваженіемъ, -- всѣ единодушно соглашаются въ томъ, что вопросъ серьезенъ и важенъ, вст, упоминая о вопрост, точно будто снимаютъ шляпу, какъ Англичане, говоря о своей королевъ, — и... и... очень часто все дъло на этомъ одномъ и заканчивается!.. никто не сознаеть въ себъ довольно силъ, не испытываетъ достаточно могучихъ побуженій, чтобъ взвалить вопросъ на свои плечи и донести его до конца: отзывъ о вопросъ скоро обращается въ общее пошлое мъсто, а вопросъ, пріятно пощекотавъ нервы читателей, приправивъ, будто раздражительною пряностью, просвещенный, духовный кормъ публики, вдругъ испарается. Всего же чаще бываеть такъ, что вопросъдо пресыщенія публики аттестуемый важнымъ, жизненнымъ, современнымь и въ самомъ дълъ имъющій всъ эти свойства, дъйствительно подвергается сначала живой, почти страстной разработкъ и вызываетъ къ бытію множество статей и статеекъ, обыкновенно начинающихся такъ: «къ вопросу о томъ-то»... Но вниманіе общества, для котораго такое діло, къ несчастію, представляется по большей части только пріятнымъ препровожденіемъ времени, умною игрою въ вопросы и отвъты, а вовсе не жизненнымъ дъломъ. вниманіе общетакъ и вообще для отношеній къ Западнорусскому краю на-

Есть люди, для которыхъ, по выраженію одного недавно **учершаго писателя,** «жизнь есть бунть, а смерть порядокъ». Такіе люди всего опаснье для нась въ настоящую минуту, жогда сила порядка оказывается несостоятельною, и когда **▼гнетающій нас**ъ недугъ омертвѣнія можетъ быть исцѣленъ только могучимъ приливомъ, избыткомъ жизни. Такіе люди, жежду прочимъ, ревниво и подозрительно смотрятъ на проявленіе въ нашемъ обществъ той правственной силы, которы въ прошломъ году сослужила такую великую службу государству и которой предназначено окончательно одольть Польскія козни въ Западномъ краф, подвигнувъ въ немъ къ жини и творчеству уцълъвшій кладъ Русскаго народнаго духа. Такіе люди въ сущности злайшіе враги Россіи, хотя часто не въдають, что творять! Да хранить Богь Россію отъ такихъ людей, а вы, читатели, продолжайте записываться въ церковныя братства Западной Россіи, и помните, что вопросъ Польскій въ Западномъ краж еще далеко не решенъ, что успокоиваться еще рано, что скучать этимъ дёломъ грехъ. великій грѣхъ предъ Русской землею, и что историческая отвътственность за правильное разръщение вопроса лежитъ вовсе не на одномъ правительствъ-чего бы хотълось, можеть быть, многимъ лёнивцамъ — а преимущественно, если не исключительно, на васъ на насъ на всъхъ!...

Но поводу слуха о водворенін ісзунтовъ вы Россін.

## Москва, 4-го апръля 1864 г.

Наша статья въ 12 № «Дня», по поводу слуховъ о іс
зустахъ, возбудила довольно сильные толки въ Сапктпетербургѣ и даже вызвала оттуда положительное опроверженіе,

основанное на свѣдѣніяхъ, «собранныхъ отъ лицъ оффицістатью знакомыхъ со всѣмъ касающимся этого дѣла». Это

окроверженіе, присланное намъ въ формѣ статьи, мы нахокътъ удобиѣйшимъ предложить теперь же вниманію нашихъ

итателей, а вмѣстѣ съ тѣмъ приносимъ искреннюю благо-

сіи сумфло воспользоваться правительство въ крестьянской реформъ. Изъ этого однакоже не следуетъ, что общество въ правъ молчать, какъ скоро его не спрашиваютъ, не обязано добиваться само для себя, для своего общественнаго сознанія, разръшенія другихъ, если не столько, то все же не маловажныхъ и все же общественныхъ вопросовъ, или же чожеть дозволить себъ относиться равнодушно ко всьмъ тъмъ вопросамъ, которые не касаются непосредственно дворянскаго интереса, или не грозять грубою внешнею опасностью существованію государства. Укажемъ хоть на вопросъ объ улучшенін быта духовенства. Сотни статей появлялись объ немъ въ печати, и что же? Не добившись и не дождавшись результата, публика повидимому уже расположена скучать этою задачей, важность которой однако была хоромъ провозглашена всъми! Вопросъ о духовенствъ начинаетъ сходить съ литературной арены, -- разрёшается в н в общественнаго участія и вниманія!.. Къ добру ли это?...

Поэтому, какъ бы ни сердились на насъ читатели, мы считаемъ своею непремѣнною обязанностью повторять и повторять обществу настойчиво и безъ устали — о необходимости самыхъ напряженныхъ усилій къ преодолѣнію его исторической апатіи... Есть вопросы, которые не могуть быть разрѣшаемы никакою законодательною формулой, которые принадлежатъ къ сферѣ исключительно общественной, а не правительственной, и которые поэтому никакъ не должны вывалиться изъ рукъ общества.

Знають ли у насъ, напримъръ, что Поляки въ Западномъ краѣ, хорошо изучивъ натуру Русскаго человъка, нисколько не унывають, а ждутъ, отложивъ теперь всякія надежды на успъхъ вооруженнаго возстанія, — терпъливо ждутъ той минуты, когда общество утомится отъ непривычной ему напряженности умственнаго вниманія и сердечнаго участія, и не видя прамой, осязательной опасности, спуститъ свой духовный строй на нѣсколько степеней ниже, не захочетъ долье утруждать свою голову головоломнымъ Польскимъ вопросомъ, и если не махнетъ совсѣмъ рукой, такъ по крайней мѣрѣ значительно ослабитъ силу своего нравственнаго на Поляковъ напора?.. Борьба поведется тогда уже вялая, недружная, и общество, которое теперь, благодаря журна-

которыми новъйшими подробностями, недавно нами услышанними. Автору, конечно, извъстно все значение братство нъкогда существовавшихъ, отчасти еще существующихъ, и вновь воскресающихъ изъ развалинъ-при православныхъ храмахъ, городскихъ и сельскихъ, Западнорусскаго края. Въ періодъ опасностей, грозившихъ православію отъ латинства, эти братства оказали громадныя услуги дёлу веры и народности, смыкая плотнее ряды защитниковъ, скрепляя теснейшею свявью интересы народа и церкви... Когда побъдило латинство, когда высшее сословіе землевладфльцевь, — которымъ естественно должно было бы принадлежать патронатство надъ братствами, - измѣнело православію, окатоличилось и ополячилось, — только въ нихъ, въ этихъ братствахъ, въ этихъ **желкихъ народныхъ** центрахъ, еще теплился огонекъ въры, еще тлилась искра народной Русской жизни. Даже, при господствъ насильственно водворенной уніи, братства, подъ видомъ върности уніатскимъ обычаямъ, тщательно берегли треданія и обычаи православія и охраняли ихъ отъ вторженій католицизма. Латинское духовенство, іезунты, Польскіе паны-употребили всь могучія средства, которыми растолагали, къ уничтоженію этого древняго, непріязненнаго этить учрежденія; они сломили братства Виленское, Львовское другія не менте знаменитыя; но братства въ селахъ, по **самому** своему малому и невидному объему, спаслись отчасти оть разрушенія и продолжали существовать до настоящей моры, храня въ себъ залогъ жизни для лучшаго времени: широкій потокъ обмельль до разміровь ручья, еле-еле пробирающагося по каменистой ложбинкъ, — но слава Богу не изсякшаго, но слава Богу еще способнаго стать полноводной рекою. Древняя, до-Петровская Русь вполне понимала значение братствъ: уступая вновь Польшъ свои завоеванія въ Литвъ и Бълоруссіи, царь Алексъй Михайловичь требоваль отъ Рычи Посполитой сохраненія правъ и всяческихъ свободъ православнымъ церковнымъ братствамъ, — и эта статья внесена въ точныхъ и опредвлительных выраженіях и въ трактать 1686 г., заключенный Россією съ Польшей при царевнъ Софіи Алексьевнъ, въ малольтство Петра. (Полн. Собр. законовъ, т. II, № 1186, п. 9). Такъ отнеслось Русское правительство къ братствамъ

178 льтъ тому назадъ. Когда Польское возстание прошлаго года раскрыло глаза Русскому обществу и освътило яркимъ свътомъ съть интригъ, козней и разнообразнъйшихъ опаспостей, опутавшихъ Русскую пародность въ Западныхъ нашихъ губерпіяхъ; когда опо убъдилось, что между тувемцами Литвы и Белоруссіи — вернымъ вере и народности остается одинъ простой народъ-сирый, бъдный, слабый, забитый, постоянно совращаемый Польскимъ панствомъ и латинскимъ духовенствомъ, но не совративнійся, хотя уже почти изнемогающій въ борьбъ, — Русское общество съ горячимъ сочувствіемъ протянуло ему руку участія и помощи: Изъ всехъ концовъ Россіи люди достаточные стали записываться въ церковныя, преимущественно сельскія и бъднъйшія братства Бізлоруссін, и такимъ образомъ приняли на себя то «патронатство», которое, какъ мы выразились, должно было бы естественно принадлежать мъстнымъ помъщикамъ, -- или, лучше сказать, переняли право защиты и покровительства братствъ у туземнаго панства, измънившаго въръ и народности. Сотни нитей протянулись изъ всъхъ мъстностей нашей великой Россін къ захолустьямъ, къ сельскимъ бъднымъ прпходамъ Минской, Гродненской, Могилевской, Виленской губерніи. — сотни жизненныхъ нитей, сотни узловъ закръпили связь православной Россіи съ Бълоруссіей, — связь самую падежную, прочную, связь общественную!... Латинскому духовенству такое сочувствіе къ православнымъ братствамъ было, разумфется. противнфе всакого гопенія на латинство. Ніть сомпінія, что оно, проникнутое духомъ іезунтизма, сочло нужнымъ принять всё мёры, пустить въ ходъ всевозможныя интриги — съ цѣлію ослабить это стремленіе и парализировать действія братствъ. Но парализировать конечно не въ формъ преслъдованія, -- это было бы не по іезунтски, — а въ видъ разныхъ пріемовъ попечительства и заботливости: такой коварный совыть, по мнынію Латинскаго духовенства (конечно идущій не прямо отъ него, а отъ какихъ-нибудь Польскихъ магнатовъ-помъщиковъ), былъ бы, въроятно, скоръе услышанъ, — особенно, еслибъ еще удалось набросить нъкоторое подозръніе на счетъ демократической основы и формы церковныхъ братствъ... Можно ли было бы предполагать, чтобъ подобная і езуптская интрига обрёла хоть малёйшій усиёхъ въ Петербургской обществё?! Конечно нётъ: такое предположеніе, скажейь им словами автора ниженомёщаемой статьи, «несбыточно» и пр. и пр. И однакоже есть основаніе в рить, что въ Петербургскомъ обществе нёкоторыя лица смотрять на дёло братствъ именно такъ, какъ этого могли бы только пожелать Польскіе ксендзы и прелаты!.. Спращивается: еги есть основаніе этому вёрить, то почему же было бы не новёрить и слуху о ісзунтахъ? Напротивъ, подобные отзни изъ Петербурга о братствахъ служили даже пекоторинъ ручательствомъ въ томъ, что козпи Польско-і е з у и тской партін дёйствують въ обществё довольно успешно...

Развѣ въ Петербургской средѣ нѣтъ лицъ, которыя желан бы, чтобы только такому сельскому церковному братству дозволено было имъть право на существование, которос составить уставъ, представить его по начальству и получить не только благословеніе містнаго епархіальнаго начальства (это еще понятно), но и разръшение... гражданскаго въдомства?... Мы увърены, что правительство слишкомъ хорошо постигаетъ смыслъ всего дела, а потому и не станетъ удовистворять подобнымъ неразумнымъ желаніямъ; оно знастъ, что большая часть братствъ существуеть безъ всякого устава, на основаніи одного живаго преданія; что никакаго форчальнаго устава не нужно тамъ, гдъ вся дъятельность состоить только въ вспоможении храму, въ учреждении школы, въ веденіи дёль церковныхъ и школьныхъ; что вижшательство гражданской власти отниметь у братствъ ихъ характерь церковный; что введеніе регламента, съ его неизбъжнить формализиомъ и бюрократическимъ контролемъ, только отпугнеть — и Русское общество отъ записыванія въ братства, н сельскихъ священниковъ съ крестьянами -- отъ поддержки ит отъ возобновленія ихъ м'єстнихъ братствъ... Т'ємъ не четве слухи до сихъ поръ ходять весьма тревожные и остаются — неопровергнутыми!..

Разсказывають также (мало ли есть, воскликнемъ мы съ авторомъ, какихъ нелъпыхъ въстей и слуховъ!), что нъко-торыя лица изъ Петербургскаго общества заявляють даже такого рода невъроятное мнъніе. будто необходимо и вовсе увичтожить братства при Западныхъ православныхъ храмахъ,

постоянныя указанія опыта: какими неудачними и мертворожденными явились у насъ до сихъ поръ всё подобныя предпріятія!» Поэтому мы сильно боимся, чтобы не случилось того же и съ церковными братствами, съ этимъ живымъ, свободнымъ проявленіемъ народной духовной силы, если они (чего Боже сохрани!) будутъ подвергнуты какому-либо стёсненію—въ духѣ еще господствующаго у насъ, къ несчастію, церковнаго бюрократизта. Да и участіе общества тотчасъ же остыпетъ, какъ скоро братства получатъ характеръ оффиціальный или казенный.

Но это, конечно, не случится... по крайней мере не должно случиться. Несостоятельность однихъ административныхъ средствъ къ разръшенію Польскаго вопроса въ Западномъ крав, къ возрожденію и укрыпленію въ немъ духа Русской народности, дело до такой степени очевидное и доказанное встми последними событіями, что само правительство ищеть себъ содъйствіц и опоры въ Русской общественной силь и на дняхъ разръшило Министерству внутреннихъ дълъ открыть подписку по всей имперіи для сбора пожертвованій въ пользу храмовъ Западнаго края. По для того, чтобъ эта подписка была успъшпа, надобно, чтобъ благотворительность, какъ общественная сила, была свободна въ своихъ проявленіяхъ, а опа можеть тотчась изсякнуть, если ей будуть закрыты всв пути, кромъ оффиціальныхъ; надобно, чтобъ сочувствіе къ положенію Русской народности въ Западномъ крав не угасало, а горъло свободнымъ иламенемъ: но это пламя такого свойства, что способно тотчась угаснуть, если будеть имъть для горфнія мало простора и воздуха! Никакая подписка не за-'мвнить живительнаго действія братствь, и не поможеть сближенію Русскаго общества съ Западнорусскимъ народомъ въ такой степени какъ сближають ихъ пепосредственныя сношенія между братчиками изъ всёхъ концовъ Россіи и церковными братствами при сельскихъ храмахъ Украйны п БВлоруссіи! Напротивъ, только при полной свободѣ этихъ сношеній можно надъяться на развитіе благотворительнаго чувства вообще, следовательно и на успехъ подписки. Всякое же оффиціальное ствсненіе свободному учрежденію и двятельности братствъ будетъ имъть самыя вредныя последствія какъ для новой, возникающей тамъ живой общественной сплы.

ворять, наиболье сочувствія въ нікоторой части Петербургсиго общества, и, какъ разсказывають, благодаря именно тому параграфу, который мы наобороть считаемъ совершенно неумъстнымъ. Этотъ параграфъ гласитъ, что въ братство могуть быть принимаемы евреи, католики, магометане. Намъ казалось страннымъ допущение въ братство, имъющее цълью поддержание интересовъ православія и Русской народности, -- лицъ, отъ которыхъ вфроисповфдание требуетъ соверпенно противоположнаго образа действій; намъ не нравится такая сдёлка, учиненная въ духё утилитаризма, — но некотеркиъ особамъ Петербургской среды это именно и понравызось. «Проектъ Виленскаго братства, — говорятъ они, рекомендуетъ себя съ хорошей стороны и въ отношеніи реиговномъ, ибо допускаетъ жидовъ, магометанъ и католиковъ» (вначить, еслибь допускаль однихъ православныхъ, то рекомендовалъ бы себя съ религіозной стороны дурно??!). «Проекть Виленскаго братства отличается просвещенною религіозною в вротерпийостью», восклицаеть другой, «и поэтому гораздо лучше проекта Серединнаго братства» и т. д. и т. д. ... Если подобныя сужденія еще возможны въ Петербургской средь, то спрашиваемъ опять, какъ было Русской публикъ не повърить нелъпому слуху о допушении въ Россію ісзуитовъ? Мы просимъ автора, въ которомъ последній слухъ возбудиль такое благородное негодованіе, сдёлать предметомъ своего негодованія и эти сужденія о братствахъ и опровергнуть тревожные о нихъ слухи съ такою же обстоятельностью, съ которой онъ старается опровергнуть извістіе объ іезуита въ следующей статье:

«...Уже нёсколько времени тому назадъ были распущены по Петербургу слухи о допущеніи въ Россіи іступтовъ; но предположеніе это казалось всёмъ здравомыслящимъ люниъ (такъ же какъ и редакціи «Дня») совершенно несбыточнить, дикимъ и безобразнымъ; а потому, — хотя подобная предва задёть за живое каждаго Русскаго, кому дорого благо-кенствіе своего отечества, — на эти нелёпые слухи не было обращено особаго вниманія. Мало ли сочиняють всякихъ пустыхъ слуховъ и сплетней!...

«Но коль скоро они успъли уже найти себъ отголосокъ

дарность автору за то, что, считая согласно съ нами предположение о іезунтахъ «неправдоподобнымъ», онъ призналъ однакоже не излишнимъ -- скръпить таковое мивніе о неправдоподобности довольно простравными доказательствами... Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни легковѣрна наша публика, но нельзя не сознаться, что этому легков врію бывали иногда и причины, и что чуть ли не съ каждымъ повздомъ желвзной дороги привозятся въ Россію изъ Санктпетербурга въсти и слухи не менъе, если не болъе удивительные, чъмъ сплетня о іезунтахъ, -- но остающіеся безъ опроверженія... Полна чудесъ Русская земля-поють наши поэты, и они правы. Но опровергая молву, повторенную въ 12 № нашей газеты, почтепный авторъ статьи, помъщаемой ниже, оставиль къ сожальнію безь вниманія слухи, напечатанные въ 11 1 той же нашей газеты. Если же однако «предположеніе» о допущеній въ Россію істунтовъ, по его словамъ, показалось «всвиъ здравомыслящимъ людямъ, какъ и редакціи «Дня», совершенно несбыточнымъ, дикимъ и безобразнымъ», -- то, смвемъ его увърить, не менъе странными, хотя и болъе сбыточными, показались намъ тъ слухи на счетъ братствъ въ Западнорусскомъ краф, которые довольно обстоятельно изложены въ упомянутомъ 11 № «Дня». Если, употребляя выраженіе автора, «подобная мысль (объ іезунтахъ), при малъйшемъ върояти ея осуществленія, должна была задъть за живое каждаго Русскаго, кому дорого благоденствіе своего отечества», то конечно и мысль о мфрахъ, предлагаемыхъ относительно братствъ нѣкоторою частью Петербургскаго общества, одна мысль эта-такого рода, что «при малъйшемъ върояти ея осуществленія» также—не менъе сильно— «задъваетъ за живое каждаго Русскаго, которому дорого благоденствіе отечества». Мы были бы очень признательны автору, еслибъ онъ съ такою же решительностію опровергъ слухи о братствахъ и съ равною же смълостью заклеймилъ эти слухи названіемъ «нельныхъ» и, пожалуй, еще энергичныйшими эпитетами...

Если сообщенные нами въ 11 № толки кажутся почтенному автору переданными не съ тою опредѣленностью и яркостью, какъ молва о водвореніи іезуитовъ, то мы позволимъ себѣ разсказать ему сущность этихъ толковъ съ нѣ-

иниканскаго ордена, Руссо) быль приглашент въ Россію въ мав прошлаго 1863 года и тогда же, по принятіи имъ присяги навърность службы нашему правительству, быль опредълень въ число приходскихъ священниковъ при С.-Петербургской Гимско-католической церкви св. Екатерины, гдф онъ совершаеть богослужение и говорить проповеди для прихожань наравнъ съ другими священниками. Поводомъ къ приглашенію этого священника послужило то обстоятельство, что значительная **часть** прихожанъ Екатерининской церкви — Французы, окончательно здъсь водворившіеся или временно здъсь проживающіе, и то для пихъ весьма неудобно было не имфть другихъ свя**тщенников**ъ, кромъ говоращихъ преимущественно по-Польски на мало знакомыхъ съ Французскимъ языкомъ. При избранін тостояннаго Французскаго священника для Екатерининской теркви (\*) соблюдены были всв необходимыя предосторожте ости, чтобы не встретить въ немъ тайнаго агента ісвуитской пропаганды. Трудно предположить, чтобы доминиканецъ Руссо или свътскій аббать Безо рішиль хлопотать о допущени въ Россію істунтовъ. Священники эти успъли уже до-Статочно ознакомиться съ образомъ действій и взглядами Русскаго правительства, чтобы понять, что подобные происки не только не могутъ никогда достигнуть своей цели, но и компрометтировали бы ихъ самихъ, выставляя ихъ какъ бы тайными агентами іезунтской партін.

«Потому сообщенный въ газетъ «День» слухъ никакъ не можетъ относиться къ священникамъ Безо и Руссо, а другихъ Французскихъ священниковъ въ Петербургъ вовсе нътъ.

«Оставляя въ сторонь іезунтовъ. — нельзя, мнъ кажется, предположить, чтобы пребываніе въ С. - Петербургь двухъ французскихъ священниковъ представляло какую-либо опасность для православія. Приходскій священникъ занятъ своей паствой, а не привлеченіемъ посторонней публики. Хотя католики говорили мнъ о проповъдяхъ гг. Безо и Руссо съ похвалою, — но я не слыхалъ, чтобы объ нихъ были толки между православными и вообще, чтобы проповъди эти привлекали въ католическую церковь постороннихъ любопытныхъ. Точно также и въ Москвъ издавна есть, при тамошней ка-

<sup>(\*)</sup> Той самой, при которой устроенъ и доминиканскій новищіать? Ped.

17- ліль тому назадь. Когда Польское возстаніе прошлаго пла раскрило глаза Русскому обществу и освътило яркимъ сетгомъ съть интригъ, козней и разнообразнъйшихъ опасностей, опутавшихъ Русскую народность въ Западныхъ нашихъ губерніяхъ: когда опо убъдилось, что между туземцами Литвы и Бълоруссів — върнымъ върв и народности остается одинъ простой народъ-сврый. бедный, слабый, забитый, постоянно совращаемый Польскимъ панствомъ и латанскимъ духовенствомъ. но не совратившійся, хотя уже почти изнемогающій въ борьбъ. — Русское общество съ горячимъ сочувствіемъ протянуло ему руку участія и помощи. 11:23 встль концовь Россін люди достаточные стали записыгаться въ церковныя, пренмущественно сельскія и бъднійшія братства Бълоруссін, п такимъ образомъ приняли на себы то «патронатство», которое, какъ мы выразились, должно опто оп естественно принадлежать мфстнимь помфщикамъ. — или. лучше сказать, переняли право защиты и попровительства братствъ у туземнаго панства, измънившаго въръ и народности. Сотни питей протянулись изъ всъхъ мъстностей нашей великой Россіп къ захолустьямъ, къ сельскимъ бъднимъ приходамъ Минской, Гродненской, Могилевской. Впленской губерніц. — сотни жизненныхъ нитей, сотни узловъ закръпили связь православной Россіи съ Бълоруссіей. — связь самую надежную, прочную, связь обществен-славнымъ братствамъ было, разумфется, противнее всякого гоненія на латинство. Ніть сомнінія, что оно, проникнутое духомъ іезунтизма, сочло нужнымъ принять всѣ мѣры, пустить въ ходъ всевозможныя интриги — съ цалію ослабить это стремленіе и парализировать дъйствія братствъ. Но парализировать конечно пе въ формъ преслъдованія, -- это было бы не по језунтски, - а въ видъ разныхъ прјемовъ попечительства и заботливости: такой коварный совыть, по мнынію Латинскаго духовенства (конечно идущій не прамо отъ него, а отъ какихъ-нибудь Польскихъ магнатовъ-помѣщиковъ), быль бы, вфроятно, скорфе услышанъ, — особенно, сслибъ еще удалось набросить и вкоторое подогржніе на счетъ демократической основы и формы церковныхъ братствъ... Можно ли было бы предполагать, чтобъ подобная і езунтстраха слёдуеть отказаться отъ мысли ослабить Польскій мененть въ средё католическаго духовенства, а между тёмь—
заставлять водворившихся въ Россіи иностранцевъ-католиковъ слушать отъ Польскихъ ксендзовъ проповёди и наставленія на ломаномъ, едва понятномъ Нёмецкомъ или Французскомъ микъ, съ примъсью, подчасъ, извёстныхъ намековъ болѣе политическаго, чёмъ религіознаго характера? Смѣю думать, что такой обороть дёла вовсе не соотвётствоваль бы взглящить и желаніямъ почтенной редакціи газеты «День»...

Разумъется, не соотвътствоваль бы, но не въ этомъ дъло и не объ этомъ рвчь. Почтенный авторъ совершенно напрасно усиливается, во второй половинъ своей статьи, дотавивать то, о чемъ нътъ и спора, и съ такимъ стараніемъ возражаеть на мивнія, въ нашей газетв вовсе не заявленвия. Вопросъ о въротерпимости не имъетъ ничего общаго съ вопросомъ объ іезунтахъ. Мы не только никогда не предматали какого-либо внешняго стесненія католической прововеди, но даже-каемся-не выразили и большаго сожа**генія объ отпаденіи въ латинство нёкоторыхъ лицъ изъ** Русскаго свътскаго общества... Мы также оставались всегда совершенно чуждыми заботь некоторыхь нашихь собратовь по журналистикъ-объ очищении католицизма отъ постороннахъ примъсей и о созданіи какого-то новаго Русского ла**жинства**, которое бы не мфшало католику быть вполнф Русскимъ, — для чего (т. е. для того, чтобъ быть Русскимъ). по народному взгляду, требовалось до сихъ поръ одно главное условіе: принадлежать къ вфроисповфданію Русскаго на-Рода, къ тому въроисповъданію, подъ воздійствіемъ котораго создалась и развилась Русская народность въ исторіи... Мы не разделяемъ мивнія техь, которые считають нужнымъ чопотать о водвореніи въ Россіи католицизма самаго чиствинаго, pur sang, фильтрованнаго — по способу ли пред**чагаемому** нъкоторыми газетами, или по какому другому, католицизма «ортодокснаго» и благообразнаго, на мъсто явно **грубо-безобразнаго** Польскаго фанатическаго католицизма. Но впрочемъ, мы поговоримъ когда-нибудь въ другой разъ о томъ, въ какой мірь, по нашему мнінію, лежить вообще на государствъ обязанность заботиться объ ортодоксім или православіи иностранныхъ исповіданій, а теперь, възаклю-

ченіе, выразимъ сожалівніе, что почтенный авторъ сопроверженія» не обратиль вниманія на то мъсто нашей статьи, гдѣ мы говоримъ о сравнительной свободж католическихъ и православныхъ священнослужителей. Мы не только не противъ свободы католической проповёди, но мы готовы были бы видъть въ ней полезное средство для возбужденія жизни въ нашемъ собственномъ духовенствъ (съ тъмъ условіемъ, разумъется, чтобы борьбя совершалась равнымъ оружиемъ духа, въ области мысли и слова), если бы .. Если бы, какъ сказали мы въ 12 №, наше духовенство было также свободно въ дълъ проповъди, какъ католическое, если бы оно не было, сравнительно съ нимъ, стъснено въ своихъ дъйствіяхъ элементомъ оффиціальности, внесеннымъ въ область церкви. Устраненіе этого ствсненія и вообще начала казенности было бы, конечно, самымъ надежнийшимъ средствомъ къ водворенію въ Россія, на прочныхъ и безопасныхъ основахъ, свободы совъсти и въротерпимости и къ огражденію Русскаго народа отъ вреднаго вліянія иноземныхъ вѣроиспевъданій. Покуда православное духовенство не будеть пользоваться въ Россіи тою же, сравнительно большею свободою, какою пользуется, у насъ же. иностранное духовенство (хоть бы, напримъръ, въ дълъ проповъди), — до тъхъ поръ общество будеть по неволъ желать для послъдняго тъхъ ствснительныхъ мфръ, которыя справедливо осуждаются авторомъ и которыя должны претить всякому просвещенному правительству. Зачемъ же эти меры будуть существовать только для православія? Вотъ на это-то возраженіе ничего и не отвътиль почтенный авторъ, основавшій свое опроверженіе на «св'яд'вніяхъ, собранныхъ имъ отъ оффиціальныхъ . «CHUE.

О несостоятельности общественной нашей діятельности въ Западномъ врав.

## Москва, 28 априля 1864 г.

Финансисты толкують о денежных затрудненіях Россіи, о ея долгахь, объ опасностяхь кризиса и банкротства. Нужны деньги, а гдв ихъ взять? А если и удастся поразжиться деньгами, то не придется ли прежде всего произвести

уплату по старымъ, -- не нами, и не въ наше, а въ прежнее время надёланнымъ долгамъ? Если подобные вопросы способны сильно озабочивать нашихъ финансистовъ, то не менъе грустныя думы невольно сжимають сердце, когда начнемъ мысленно ценить нашъ нравственный общественный капиталъ, степень его производительности и количество уплатъ, предстоящихъ намъ по длинному списку нашихъ общественнихъ нравственныхъ долговъ. Собственно говоря, Россія богата, какъ въ политико-экономическомъ отношении, такъ и въ нравственномъ, но и въ томъ и другомъ отношеніи ея богатство заключается преимущественно въ землю, и если политико-экономы называють ее бъдною, то это потому, что ел богатство непроизводительно, что въ ней нътъ капита-10въ, т. е. той суммы подвижныхъ готовыхъ средствъ, которыя могуть быть свободно расходованы не только на ея нужды, но и на пріобрътеніе новыхъ средствъ и новыхъ богатствъ... Точно также можемъ мы назвать себя, даже при томъ несомнънномъ богатствъ нравственномъ, которое зежить у насъ въ Землю, — обдными, потому что богатство это также непроизодительно, или по крайней мфрф мало производительно, и потому что мы скудны теми нравственными общественными средствами, на которыя такой сильный запросъ предъявляють современныя событія. На каж-**Домъ шагу**, вездѣ, всюду сказывается эта бѣдность, эта несостоятельность, которая нередко парализируеть даже бод-Рую двятельность силы внешней, т. е. государственной. Госу-Сударство наше могущественно, — это не подлежить спору; правительство безпримфрно дфятельно: въ этомъ нельзя не Отдать ему подобающей дани похвалы, но могущественное государство безъ соразмърно-могущественнаго общества (и не только могущественнаго, но и сколько-нибудь самостоятельно-развитаго), но деятельность правительства при бездъйствіи общества (какія бы ни были причины этому бездъйствію), не въ состояніи совершить во всей полнотѣ своего историческаго подвига и осуждены истощаться въ безплодныхъ усиліяхъ. Русское общество это чувствуетъ и чувствуетъ съ болью; оно желало бы не разъ, особенно при современнихъ обстоятельствахъ, послужить вполнф полезнымъ и пригоднимъ, т. е. самостоятельно-двятельнымъ помощникомъ

государству; оно призывается исторіею явить себя како общество и противопоставить свою Русскую общественную силу ополчившимся на насъ общественнымъ силамъ Запада, — но до сихъ поръ ему удается это съ трудомъ... если только еще удается. Оно успъваетъ большею частью создать только фантомъ или подобіе общества— въ смысл'ь д'яйствительной самостоятельной силы, -фантомъ, которымъ само себя тёшить и обольщаетъ, но отъ котораго мало пользы и ему самому и государству. Было бы несправедливо можетъ-быть ставить одному обществу въ вину такое безсиліе, но общество заслуживаетъ упрека преимущественно въ томъ, что позволяетъ себъ обольщаться такою мнимостью своего существованія и своей дізтельности, что оно, какъ замъчаетъ нашъ почтенный сотрудникъ г. Касьяновъ, любитъ выступать какъ «мы», «мы», «мы», даже и въ такихъ случаяхъ, гдв вовсе ему этой чести не подобаетъ, — гдъ очень удобно приложить къ этому мы извъстный разсказъ о Калмыкахъ (кто ъдетъ? — мы. — Сколько васъ? — одна...), — гдф это гордое мы, свидетельствующее о какой-то самостоятельности, скрываеть внутреннюю нищету и тщету воли...

Вынуждаемое обстоятельствами облечься во всеоружіе, общество съ болью въ сердцв. хотя несколько и позднею, замвчаетъ, что доспвхи его плохи, иные растеряны, а иные дырявы, хрупки, ломки или притуплены. Наши газеты, напримъръ, дълали воззвание къ патріотизму Русскаго денежнаго кошелька, чтобъ побудить его къ построенію жельзной дороги изъ Кіева въ Москву; дорога истинно необходина,-это сознають всв, но двло не ладится, не потому однакожь, чтобъ не нашлось денегъ, --- а потому, что не нашлось въ обществъ способности на дружное общественное дъйствіе; потому, что безъ правительственной иниціативы мудрено подвигнуть на какое либо общее дъло наше общество и потому, что патріотизмъ нашъ въ сущности очень слабъ, понимается вообще очень грубо или, върнъе сказать, односторонне, да и то возбуждается только тогда, когда уже громъ грянетъ надъ самыми ушами. Вотъ и другой примъръ. Западнорусскій край (югозападный и сфверозападный) нуждается въ Русскомъ населеніи, и въ Европъ давно бы образовалось общество для добровольной колонизаціи края, для

содъйствія переходу повемельной собственности отъ Польскихъ помъщиковъ къ Русскимъ... У насъ же даже и льготи, даруемыя теперь правительствомъ, едвали приведутъ къ желаемому успъху и разбудять апатію Русскаго общественваго духа. — Западнорусскому краю необходимы Русскіе дъатели: ихъ не можетъ дать туземное общество; ихъ призвано дать общество остальной Россіи, предъявляющее съ такою горячностью свои права на Украйну и Белоруссію, упирающее именно на свое кровное и духовное единство съ народомъ этихъ Русскихъ областей... Правительство приглашаеть и съ своей стороны возвышаеть жалованье на  $50^{\circ}/_{\circ}, -$ стедовательно облегчаетъ подвиги самопожертвованія, и что же? иногіе ли туда отправились съ истинно безкорыстною цыю?.. Мы получили нъсколько писемъ изъ разныхъ мъстъ Съверозападнаго края. Эти письма полны горькихъ сътованій, возбужденных поступками нікоторых мировых посредниковъ и другихъ дъятелей, навхавшихъ туда изъ внутреннихъ губерній... Со всёхъ сторонъ несутся жалобы на грубое обращение ихъ съ мъстнымъ православнымъ духовенствомъ, производящее самое тягостное впечатлѣніе на крестынь, порождающее въ ихъ средъ самыя странныя недоучвнія... Нужны Русскіе люди, говорять всв въ одинъ го-10сь, нужно связать этотъ край съ Россіею крыпкими общественными связями, нужно ободрить мъстное Русское, забитое и забытое народонаселеніе, нужно поднять Русскую народность, нужно дружно и смело вступить въ общественчую борьбу съ латинствомъ и полонизмомъ!.. Следовательно нужны люди честные, убъжденные, преданные Русской народности и въръ Русскаго народа, вполнъ сознающіе святость своего призванія? Зачемь же дело стало? Где же твои Русскіе люди, Русское общество? т. е. тв Русскіе люди. которые нужды Западнорусскому краю? Нужны Русскіе люди, а въ странъ, имъющей 70 милліоновъ населенія, не оказывается таковыхъ и нъсколькихъ тысячь! нужны Русскіе, преданные делу Русской народности, — но спрашиваемъ: силенъ, что ли, элементъ Русской народности у насъ самихъ, дома, въ нашемъ обществъ, въ нашихъ семьяхъ, въ нашемъ восчитаніи, въ нашей литературь, наукь?... Необходимо поддерживать православіе въ борьбъ съ латинствомъ, говорите

толической церкви св. Людовика, два Французскіе сващенника, отъ которыхъ, сколько извъстно, никакого вреда для православія не произошло. Развѣ лучше было бы, устраняя, изъ среды католическаго духовенства въ Россіи, всъхъ Французскихъ и Нъмецкихъ священниковъ, поддерживать въ духовенствъ этомъ исключительное преобладаніе Польскаго элемента? Недавно еще одна Московская газета доказывала необходимость отличить китолицизмо отъ полонизма и способствовать къ образованію у насъ католическаго духовенства. чуждаго противуправительственных Польских стремленій: средствомъ къ достиженію этой цели—она предлагала: вызовъ изъ-за границы Русскихъ, измфнившихъ своей вфрф и вступившихъ въ католическое духовенство. Но извъстно, что эти Русскіе были вовлечены въ католицизмъ большею частью подъ вліяніемъ іезуитовъ и что прозелиты, вообще, становятся самыми ревностными пропагандистами. Потому, не сдълались ли бы эти лица, связанныя съ Русскимъ обществомъ узами родства и стараго знакомства, болъе опасными проводниками католической и даже іезуитской пропаганды, чъмъ избранные съ надлежащею осторожностью за граниницею Французскіе и Нъмецкіе священники или воспитанные въ Саратовъ, въ тамошней католической семинаріи, клирики, изъ дътей мъстныхъ Нъмецкихъ колонистовъ? Между темъ такая смелая мера, какъ вызовъ изъ-за границы Русскихъ отщепенцевъ, предлагается открыто и почти не вызываеть въ журналахъ возраженій. А присутствіе въ Петербургъ двухъ Французскихъ сващенниковъ, а въ Саратовъкатолической епархіи и семинаріи для Нимцевт возбуждаеть какія-то опасенія и служить даже поводомъ къ распространенію ложных в слуховъ о вызовъ въ Россію ісзунтовъ! Справедливо замвчаетъ «День», что въ местностяхъ, не такъ еще давно освободившихся отъ уніи, православіе не довольно еще окрупло, сельское духовенство не имфеть еще достаточно самостоятельной силы, — чтобы не страшиться борьбы съ католической пропагандой. Но неужели пропаганда эта можеть представлять, для народа, серьезную опасность въ Петербургѣ, въ Москвѣ или Саратовѣ? Неужели именно Французскіе и Німецкіе священники представляють въ этомъ отношенін какую-то особую опасность и неужели изъ-за такого

ни впереди, ни сзади насъ не было и нътъ этой смълой, отважной, благородной дружины, кромф нфкоторыхъ отдельныхъ двателей. Кто въ этомъ виноватъ — это вопросъ особый, но во всякомъ случав очень уже трудно действовать тому обществу, у котораго главный доспъхъ-благородный энтузіазмъ молодежи — обрътается въ отсутствіи, — молодое покольніе чи-**СЛИТСЯ**— въ *иютчиках* Впрочемъ, мы не имъемъ данныхъ, много ли поклонниковъ Бюхнера и Фейербаха пріютиль въ себь изъ Срединной Россіи нашъ Западный край, — мы гожоримъ только по предположенію. Едвали не хуже такътивываемыхъ нигилистовъ оказываются ть навзжіе, которые жвались за дёло православія въ Западныхъ губерніяхъ изъ **ФДНИХЪ** политическихъ, патріотическихъ побужденій. Совертенно равнодушные къ нему дома, они являются въ Западжомъ крав такими ультра-православными, съ такими стротими требованіями относительно чистоты обрядовъ, что бъдтое Бълорусское сельское духовенство обрътается передъ ними въ постоянной провинности. Некоторые изъ таковыхъ, со вчерашняго дня ставъ борцами православія, присылали къ намъ въ редакцію бойкія изліянія своего лихаго усердія въ въръ, и своего гнъва на недостатокъ православности въ Бълорусскомъ духовенствъ, — въ томъ духовенствъ, которое пать въковъ сряду пасло Русскую паству среди всевозможныхъ опасностей, угрозъ, соблазновъ, обольщеній, гонимое, преслъдуемое, мучимое, пасло и спасло въ ней и чувство народности и чувство истинной въры. Кому, какъ не духовенству-бъдному, угнетенному, сирому, лишенному всякой поддержки общественной и государственной, -- обязана Россія темъ, что Русскій народъ Западнаго края не последовалъ за своими высшими классами, не сталъ ни Полякомъ, ни католикомъ? Кто уберегъ въ немъ для лучшихъ временъ, сквозь всф превратности исторіи и насильственно наложенную унію, преданія православія и память о единствъ со всею великою Русью? И вотъ въ награду за этотъ подвигъ, Русское общество, - такъ долго коснфвшее въ невъдъніи о той тлухой, безвъстной, но тъмъ не менье достославной борьбъ, жоторую вело Бълорусское духовенство за свою народность в въру, —высылаетъ ему нынъ на подмогу такихъ дъятелей, жоторые оскорбляють духовенство и роняють его значение

ченіе, выразимъ сожалівніе, что почтенный авторъ «опроверженія» не обратиль вниманія на то місто нашей статьи, гдѣ мы говоримъ о сравнительной свободж католическихъ и православныхъ священнослужителей. Мы не только не противъ свободы католической проповъди, но мы готовы были бы видъть въ ней полезное средство для возбужденія жизни въ нашемъ собственномъ духовенствъ (съ тъмъ условіемъ, разумвется, чтобы борьба совершалась равнымъ оружіемъ духа, въ области мысли и слова), если бы .. Если бы, какъ сказали мы въ 12 №, наше духовенство было также свободно въ дълъ проповъди, какъ католическое, если бы оно не было, сравнительно съ нимъ, ствснено въ своихъ двиствіяхъ элементомъ оффиціальности, внесеннымъ въ область церкви. Устраненіе этого ствсненія и вообще начала казенности было бы, конечно, самымъ надежнёйшимъ средствомъ къ водворенію въ Россія, на прочныхъ и безопасныхъ основахъ, свободы совъсти и въротерпимости и къ огражденію Русскаго народа отъ вреднаго вліянія иноземныхъ віроисповъданій. Покуда православное духовенство не будеть пользоваться въ Россіи тою же, сравнительно большею свободою, какою пользуется, у насъ же. иностранное духовенство (хоть бы, напримвръ, въдвлв проповвди), — до твхъ поръ общество будеть по неволь желать для последняго техь ствснительныхъ мфръ, которыя справедливо осуждаются авторомъ и которыя должны претить всякому просвещенному правительству. Зачемъ же эти меры будуть существовать только для православія? Воть на это-то возраженіе ничего и не отвътилъ почтенный авторъ, основавшій свое опроверженіе на «св'ядыніяхъ, собранныхъ имъ отъ оффиціальныхъ . « ТИЦЬ.

О несостоятельности общественной нашей двительности въ Западномъ прав.

## Москва, 28 априля 1864 г.

Финансисты толкують о денежныхь затрудненіяхь Россіи, о ея долгахь, объ опасностяхь кризиса и банкротства. Нужны деньги, а гдв ихъ взять? А если и удастся поразжиться деньгами, то не придется ли прежде всего произвести

би полезна, приходилось намъ слышать не разъ. Нельзя не сознаться, что возможность подобнаго рода мнвній сама по себв уже доказываеть, какъ мало у насъ уваженія къ органическимъ мвстнымъ, общественнымъ элементамъ, какъ склонны мы всякія нравственныя живыя силы обращать еъ служебныя средства, какимъ талантомъ обладаютъ у насъ—все внутреннее какъ разъ овипшнить, все духовное овещественить, все упругое-живое, самостоятельное по своей природъ, довести до степени удобства, до поводливости необыкновенной...

Но довольно. Мы могли бы передать множество фактовъ, сообщенных намъ нашими корреспондентами изъ Западнаго жрая, но полагаемъ, что и сказаннаго нами достаточно для того, чтобъ съ одной стороны обратить внимание Русскихъ дъятелей въ Бълоруссіи и на Украйнъ — другь на друга и на самихъ себя, — и съ другой стороны, напомнить Русскому обществу о бъдности и скудости его доспъховъ и средствъ, о низкой степени его производительности-при томъ богатствъ, которымъ однакоже несомнънно обилуетъ Русская земля. Надо дъйствовать, а туть приходится расплачиваться по старымъ долгамъ, за старые грвхи!.. Нужно проповъдывать, нужно выдвинуть впередъ силу несокрушимаго убъжденія, а убъжденій-то, убъжденій намъ и недостаеть, какъ уже говорили мы не разъ!... «Такъ укажите намъ средства» — слышимъ уже мы голоса нёкоторыхъ читателей, досадующихъ на насъ за то, что мы разстроиваемъ ихъ сладкое, самодовольное состояніе духа, — «укажите средства, какъ поправить двло! Вивсто того, чтобы постоянно порицать, представьте проектецъ публикъ или по начальству, какъ обзавестись убъжденіями»... Въ самомъ дёль: не просить ли уже начальственнаго предписанія о томъ, чтобы всв имвли «убвжденія» — не назначить ли премій, наградъ, поощреній «за имъніе убъжденій. Пожалуй, въдь и въ самомъ дълъ нъкоторая часть нашего общества не видитъ другого средства и способа выпутаться изъ этой, какъ и изъ всякой другой общественной бъды!.. Проекта мы писать не станемъ, но сочтемъ цёль нашу уже отчасти достигнутою, если успемъжоть нісколько разрушить самообольщеніе общества на счеть самого себя, если неудобоваримая горечь обличенія зажжеть государству; оно призывается исторіею явить себя како общество и противопоставить свою Русскую общественную силу ополчившимся на насъ общественнымъ силамъ Запада, — но до сихъ поръ ему удается это съ трудомъ... если только еще удается. Оно успъваетъ большею частью создать только фантомъ или подобіе общества— въ смысл'ь д'яйствительной самостоятельной силы, -фантомъ, которымъ само себя тешить и обольщаетъ, но отъ котораго мало пользы и ему самому и государству. Было бы несправедливо можетъ-быть ставить одному обществу въ вину такое безсиліе, но общество заслуживаетъ упрека преимущественно въ томъ, что позволяетъ себъ обольщаться такою мнимостью своего существованія и своей дізтельности, что оно, какъ замвчаетъ нашъ почтенный сотрудникъ г. Касьяновъ, любитъ выступать какъ «мы», «мы», «мы», даже и въ такихъ случаяхъ, гдв вовсе ему этой чести не подобаетъ, — гдъ очень удобно приложить къ этому мы извъстный разсказъ о Калмыкахъ (кто ъдетъ? — мы. — Сколько васъ? — одна...), — гдъ это гордое мы, свидътельствующее о какой-то самостоятельности, скрываеть внутреннюю нищету и тщету воли...

Вынуждаемое обстоятельствами облечься во всеоружіе, общество съ болью въ сердцъ. хотя нъсколько и позднею, замъчаетъ, что доспъхи его плохи, иные растеряны, а иные дырявы, хрупки, ломки или притуплены. Наши газеты, напримъръ, дълали воззвание къ патріотизму Русскаго денежнаго кошелька, чтобъ побудить его къ построенію жельзной дороги изъ Кіева въ Москву; дорога истинно необходима,это сознають всв, но дело не ладится, не потому однакожь, чтобъ не нашлось денегъ, --- а потому, что не нашлось въ обществъ способности на дружное общественное дъйствіе; потому, что безъ правительственной иниціативы мудрено подвигнуть на какое либо общее дъло наше общество и потому, что патріотизмъ нашъ въ сущности очень слабъ, понимается вообще очень грубо или, върнъе сказать, односторонне, да и то возбуждается только тогда, когда уже громъ грянеть надъ самыми ушами. Воть и другой примъръ. Западнорусскій край (югозападный и стверозанадный) нуждается въ Русскомъ населеніи, и въ Европъ давно бы образовалось общество для добровольной колонизаціи края, для

у насъ этотъ притворный, дешевый, салонный, фальшивый гуманизмъ, который спешить стяжать одобрение Европы разсппаясь въ любевностяхъ предъ Европейскимъ аристократическимъ ореоломъ Польской знати, и готовъ ей, вовсе не гунанно, принести въ жертву милліонны грубой нецивилизованной сволочи -- Русскихъ мужиковъ. Вообще есть целая среда въ Русскомъ обществъ, гдъ «православіе» и «народность» считаются какимъ-то руссофильствомъ, мужикоманіею, однить словомъ, чёмъ-то несовмёстнымъ съ просвёщеннымъ патріотизмомъ (un patriotisme éclairé), и съ либеральными требованіями нашего въка: среда, гдв всякое живое чувство и горячее убъжденіе признаются вещью крайне некомфортабельною, неудобною, неопрятною, способною смять и привесть въ безпорядокъ тотъ тщательно справленный туалетъ-то награхиаленное comme il faut «Европейскаго человъка», въ которое эта среда старается рядить не только тело, но и душу. При этомъ надо замътить, что Европейскаго человъка вообще, какъ таковаго, — als solcher, какъ сказали бы Нънцы, въ Европъ не существуетъ: тамъ имъются Англичане, Француви, Нфицы, Итальянцы и проч. — типы живые, конкретние; этотъ же типъ, совершенно отвлеченный, созданъ тольво у насъвъ безвоздушномъ или, върнъе, безнародномъ пространствъ нашей извъстной общественной среды. Вотъ на этихъ-то нашихъ «Европейцевъ» и возлагаетъ въ особенности свое упованіе Польское общество Западнаго края, искусно играя на чувствительных для них струнах либералима, гуманности, европеизма, и коротко въдая, какъ падки мы, Русскіе, на всякую лесть, обращенную къ намъ, варварамъ, цивилизованною Европой... Можно было уже полагать, что мы наконецъ очнулись, что урокъ, заданный намъ Польскимъ мятежомъ, врезался неизгладимо въ нашу пачать, что гроза, пронесшаяся надъ нами, разорвала въ куски сърую темь нашего облачнаго небосклона и озарила молней и прорвавшимися лучами солнечнаго дневнаго свътав бездну, на краю которой мы стояли, и поворъ нашихъ ошибокъ, нашего невъжества, нашей лени, нашей вины противъ Русской народности. И большинство Русскаго общества действительно очнулось, но часть его, —и вовсе не маловажная по своему общественному значенію, -- быстро опра-

вы. Прекрасно, станемъ поддерживать, да квмъ? чиновниками? они усердны въ службъ и по долгу службы готовы, какихъ бы ни были сами убъжденій, поддерживать всякуювъру, которую считаетъ благовременнымъ поддерживать правительство, которому они служать. Но этого мало: они сами по себъ относятся безразлично къ вопросу въры, а съ такимъ отношеніемъ къ въръ, они не въ состояніи исполнить той миссіи, къ которой призвань въ томъ крав каждый Русскій: при всемъ своемъ усердіи къ православію, какъ къ оффиціальной религіи, они могутъ дъйствовать относительно его только внешними принудительными, чисто оффиціальными: средствами а не внутренними силами духа. Если не чиновниками въ тесномъ смысле слова можемъ мы поддержать православіе, такъ къмъ же? не тъми ли молодыми людьми, которые здёсь, въ Россіи, черпають мудрость и свёть изъ Бюхнера? Наши юные такъ-называемые нигилисты, отправляясь на службу въ Западный край, еще могутъ защищать дъло крестьянъ противъ помъщиковъ въ силу своихъ демократическихъ убъжденій; но что касается до православія, то они считаютъ долгомъ совъсти распространять между народомъ истину въ томъ видъ, какъ они ее сами приняли изъ Бюхнеровскаго евангелія; следовательно, они не могуть находить надобности церемониться ни съ попома, ни съ православіемъ. Стало-быть нигилизмъ оказывается неудобнымъ для упроченія нашихъ узъ съ Западною Русью и для успъшной борьбы съ латинствомъ? Но въдь такой приговоръ (вполнъ впрочемъ справедливый) устраняетъ отъ участія въ великомъ гражданскомъ общественномъ дѣлѣ значительную часть молодыхъ силъ Русскаго общества, ибо значительная часть иолодыхъ людей заражена такъ-называемымъ нигилизмомъ. Выходить, что Русское общество не можеть, за некоторыми исключеніями, полагаться на свое собственное молодое поколъніе, на свои собственныя общественныя силы! Всякое великое общественное дъло, въ другихъ странахъ, высылаетъ обыкновенно впередъ себя --- молодую, горячую, одушевленную дружину, которой принадлежить начинаніе и за которой вслъдъ идетъ уже болъе спокойная и разсудительная сила зръдсто возраста... но у насъ, во всъхъ общественныхъ вопросахъ, волновавшихъ жизнь нашу въ последнее время,

которой исходить этоть голось, -- голось по видимому мудрости и благоразумія, но мудрости самой пошлой и благоразумія самаго дешеваго, — для этой среды принципъ аристократическій, принципъ патримоніальной власти, важиве принципа національности, — отвращение къ простонароднымъ массамъ сильне отвращенія къвысшимъ слоямъ, отрицающимъ права нашей Русской пародности. Извъстно, что теперешніе Польскіе магнаты и аристократы, уроженцы Западнорусскаго края, оправдываютъ изивну своихъ предковъ православію и русской народности твых, что они испугались преобладанія грубыхъ необразованных народных массь, а потому и предпочли теснатые соединение съ національностію Польской шляхты, носительницей просвещения и аристократического духа. Съ тажой же точки врвнія, конечно не отдавая самимъ себв въ втонь отчета, смотрать и теперь тв наши Русскіе, которые держать сторону Польскаго пом'вщичьяго класса въ Западной Россіи потому только, что этотъ классъ пом'вщичій, «цивилизованный», и потому, что они. эти Русскіе, пуще преобладанія Польской національности, боятся призрака соціалезиа, созданнаго ихъ же собственнымъ воображениемъ.

«Въ настоящее время—говоритъ газета «Въсть» въ передовой статьв 24-го №, —полное спокойствіе царствуеть въ вашихъ литовских (?) губерніяхъ. Польская агитація навсегда нодавлена и Русскій элементь торжествуеть». Приступъ но видимому совершенно благонам вренный, --- но самъ авторъ этихъ строкъ не можетъ не знать, что агитація подавлена только наружнымъ образомъ, что борьба, настоящая, общественная борьба, теперь только и начинается, борьба православія и Русской народности съ латинствомъ и полонизмомъ. Но авторъ для того такъ громко и возвъстилъ торжество Русскаго элемента, чтобъ имъть основание устранить всякой вопросъ о національностяхъ. «Теперь — продолжаетъ онъговоря о Западномъ крав, рвчь можеть идти конечно не о илежныхъ шайкахъ, а о вопросахъ, подлежащихъ мирному толодному разрѣшенію, вопросахъ, которые находятся въ рутахъ тамошней Русской администраціи. Крестьянскій вопросъ, **ЛЕТЕ**ЛЬНОСТЬ ПОВЪРОЧНЫХЪ КОММИССІЙ — ВОТЪ О ЧЕМЪ МОЖНО теперь говорить. Объ этой двятельности, къ сожальнію, носатся слухи далеко неутъшительные. Говорится о пристра-

стіи чиновниковъ съ одной стороны, въ пользу низших классовъ населенія». Обвиненіе не только несправедливое само по себъ, но и неправильно формулированное. Авторъ долженъ былъ бы выразиться такъ: говорится о пристрастіи чиновниковъ въ пользу Русскаго народа, Русской части населенія, потому что—не безъизвістно «Вісти»—низшіе классы, вмъстъ съ духовенствомъ, тамъ единственные представители Русской народности. Цублицистъ «Въсти» и ему подобные не хотять внать въ Западномъ краб ни Русскихъ, ни Поляковъ, видять только низшіе и высшіе классы, — а что сочувствіе ихъ вездъ и всюду принадлежить высшимъ-это они объявляють и печатають постоянно. Мы же не хотимь видъть тамъ ни низшихъ, ни высшихъ классовъ, видимъ только Русскихъ, которыхъ народность несколько вековъ сряду подвергалась всяческому уничиженію, и Поляковъ или ополячившихся тувемцевъ, которыхъ Польская національность, въ теченіи в'яковъ, незаконно преобладала въ Русской земл'я надъ Русскимъ народомъ, да и до сихъ поръ преобладаетъ, благодаря своему положенію какъ класса высшаго и землевладъльческаго. Для насъ лично, да въроятно и для всякаго Русскаго, интересы Русской народности, следовательно простаго народа въ Западномъ крав, стоятъ выше интересовъ Польской національности и Польскаго дворянскаго класса, пока дворяне не отреклись отъ польской національности, или, върнъе сказать — отъ ренегатства, совершеннаго ихъ Русскими, не устоявшими противъ соблазна, предками!

«Слухи эти должны имъть дъйствительное основаніе» — продолжаетъ «Въсть» — «если мы припомнимъ тъ странныя фразы, которыми испещрена знаменитая записка г. Карпова». Эта записка помъщена была въ 13 № «Дня». Мы рады, если этотъ добросовъстный, дъльный трактатъ пріобрълъ знаменитость. Въ этой запискъ г. Карповъ разсказываетъ — съ какими трудностями приходится бороться членамъ повърочныхъ коммиссій, сколько терпънія, мужества, любви къ дълу и преданности убъжденіямъ требуется отъ нихъ при повъркъ лживо-составленныхъ помъщичьихъ уставныхъ грамотъ. Нельзя довърять цифрамъ крестьянскаго надъла, показаннымъ Польскимъ помъщикомъ въ грамотъ; необходимо измърить этотъ надълъ на мъстъ, а для этого необходимо членамъ коммиссіи

обойти пъшкомъ по болотамъ весь крестьянскій надёль, разбитый иногда (какъ мы сами видёли на планё) на тысячу
кусочковъ для какихъ-нибудь 18 крестьянскихъ дворовъ. И
Польскіе помёщики еще позволяють себё жаловаться на недовёріе, на притязательность, на низкую оцёнку! и Русская
газета еще вторить этимъ жалобамъ, въ ущербъ Русскимъ
крестьянамъ! Мы потому въ особенности не можемъ оставаться равнодушными къ этимъ нападкамъ «Вёсти», что
несправедливыя жалобы Польскихъ помёщиковъ, повторенняя Петербургскимъ эхомъ, уже много запутали дёло и даже
нёсколько смутили дёятельность мёстной администраціи. Къ
счастію, главный начальникъ Сёверозападнаго края, какъ
намъ пишутъ, убёдился въ неосновательности большей части
жалобъ и въ справедливости доводовъ, представленныхъ ему
коминссіями. Но пойдемъ далёе.

«Прежде строгость къ Польскимъ помѣщикамъ со стороны Русской администраціи — разсуждаеть «В'ьсть» — «им'вла совершенно справедливое основание въ причинахъ политическихъ. Но теперь, въ силу последнихъ событій, причины эти не сущестнуют». Какъ это? въ силу какихъ событій? вооруженнаго возстанія, вспомоществованія мятежу деньгами и вліяніемъ, сочувствія Цольскимъ замысламъ и солидарности съ ними? Какія же другія последнія событія разуметь «Въсть»? Адресы дворянства и усмиреніе мятежа военною силою? Адресы, противъ которыхъ быль опубликованъ протесть Польскою тайною прессою, — протесть, который въ свою очередь остался безъ возраженія со стороны подписавшихъ его помъщиковъ!! Усмиреніе мятежа — такое однако, воторое еще не позволяетъ снять военнаго положенія, и побудило еще на дняхъ прибъгнуть къ учрежденію военнополицейскаго управленія даже въ разныхъ округахъ Югозападнаго края!!

«Въ настоящее время — возглашаетъ авторъ разбираемой наши статьи — въ Западномъ крав уже нътъ болъе Поляковъ — Поляковъ въ смыслъ національности: остались одни только Русскіе подданные, находящіеся подъ равнымъ повровительствомъ Русскихъ законовъ!» Кого обманываетъ въстовщикъ «Въсти?» Развъ самого себя, не болъе. Онъ одинъ только расположенъ признать искомое за дъйствительность,

или потому, что вовсе не знакомъ съ деломъ, о которомъ пишетъ, или потому, что настоящія, дъйствительныя отношенія Поляковъ и Русскихъ въ Западномъ краф не слишкомъ смущають его народное чувство. «Остались одни только Русскіе подданные» и пр.! Да два года, десять, двадцать льть тому назадъ развѣ было иначе? Развѣ не говорили и тогда, развъ не имъли вы законнаго основанія сказать и въ то время, что Поляковъ нѣтъ, а существують только Русскіе подданные, пользующіеся равнымъ покровительствомъ Русскихъ законовъ? Или два года, 10, 20 летъ тому назадъ, Поляки, по вашему, точно были, а теперь ихъ уже нътъ? Въ чемъ же разница? Куда же они девались? Изменились развъ поземельныя отношенія? Чъмъ заслужили они отъ васъ, именно теперь название Русскихъ? Тъмъ развъ, что недальше какъ вчера провозгласили этотъ Русскій край Польскимъ и возстали на Русское владычество вооруженною рукою? Или же вст они внезапно переродились, удостовтрились въ своемъ историческомъ заблужденіи, повинились, покаялись, отреклись отъ Польской національности и стали Русскими, настоящими Русскими? Или вы полагаете, что Русскимъ быть не зачвиъ, а достаточно быть Русскимъ подданнымъ, чтобъ на этомъ основаніи пользоваться полнотою правъ гражданскихъ? Но если гдъ-либо особенно вредною оказывается эта доктрина, устраняющая значеніе народности въ государствъ,-такъ именно въ приложеніи къ Западнорусскому краю. Діло идетъ не о внъшнемъ покореніи края Русской державъ, не о внъшнемъ признаніи Русской власти, а объ утвержденіи Русской народности и православія въ Русскомъ крав, испытавшемъ сильное, пагубное вліяніе латинства и полонизма. Въ этомъ и состоить теперь вся задача и Русскаго правительства и Русскаго общества. Это, кажется, ясно для всёхъ. А между тъмъ «Въсть» возглашаетъ ниже: «вопросъ (въ Западномъ крав) идетъ совсвмъ не о національностяхъ»!? Это же повторяють теперь на всв лады и Поляки. Они только того и добиваются, чтобъ вопросъ о національностяхъ быль отложенъ въ сторону, чтобъ имъ дозволено было, въ качествъ Русскихъ подданныхъ, сохранить въ крат преобладающее значеніе. Адамъ Чарторыжскій, такъ много способствовавшій ополяченію Западныхъ губерній, действоваль не только

какъ Русскій подданный, но подъ покровомъ законной власти. Всв. учителя Западнорусских в гимназій, внедрявшіе чувство Польской національности въ сердцахъ Русскихъ дътей, били и есть Русскіе подданные. Въ самомъ дёлё, къ чему сивнять мировыхъ посредниковъ, исправниковъ, становыхъ, шсарей, учителей-Поляковъ? Оставить ихъ всёхъ на мфстахъ, въ качествъ Русскихъ подданныхъ, по совъту газеты «Въсть», отдать весь край въ распоряжение высшим тувемнить классамъ! Въдь это классы помъщичьи, классы высшіе... Но это другими словами значить: бросить весь край на жертву Польской пропагандъ, подчинить всъхъ Русскихъ людей Полякамъ, следовательно--отступиться отъ защиты Русской народности, подготовить отпаденіе края или заложить въ немъ источникъ въчныхъ смутъ, безпокойствъ и, можетъ быть, бунтовъ противъ Польскихъ высшихъ классовъ со стороны доведеннаго до отчаннія Русскаго простаго народа! До этого върно не додумалась благовоспитанная газета «Въсть», но вотъ къ чему ведеть ея доктрина, къ чему ведуть эти совъты, которые коварно преподаются намъ Поляками, а нашими Русским публицистами и повторяются спроста! Но это такая простота, о которой говорить пословица очень худо, -- такая простота Русскому не извинительна. «Въсть», конечно, возразить намъ, что Русскіе подданные Поляки, обличенные по суду въ распространении полонизма, должны подвергаться наказанію: черезъ это устраняется всякая опасность, а между тыть легальность будеть соблюдена... Да, внышняя формальная легальность будеть соблюдена, а высшая правда будеть нарушена. И кто же не знаеть, что пропаганда употребляеть пути и способы невещественные, нравственные, неуловимые **Для формал**ьнаго суда, — что она имфетъ полную возможность Разливать свой опасный ядъ-оставаясь въ предёлахъ внёшней законности, избъгая благополучно всякого юридическаго обличенія? Нужно ли, наконецъ, напоминать о Польскомъ катихизисъ, который не только не опровергнутъ тъмъ, что Раскрылось по многочисленнымъ следствіямъ, но вполнѣ подтвержденъ и оправданъ?

Мы видимъ главную причину зла, т. е. успъховъ Польской пропаганды, въ нашемъ «индифферентизмъ», т. е. без-Различномъ отношении къ Русской народности; мы считаемъ

необходимымъ участіе въ борьбъ, съ нашей стороны, элементовъ общественныхъ, т. е. народнаго самосознанія, выработаннаго въ нашемъ обществъ. Мы призываемъ къ дъятельности въ томъ краю людей Русских, преданныхъ дълу народности, людей убъжденных, способныхъ противостать силою этихъ своихъ національныхъ убъжденій пресловутой и хваленой силь Польскаго патріотизма; мы напоминаемь каждому, отправляющемуся въ тотъ край, что его призваніемиссіонерство Русской народности. — а вотъ что старается внушить «Въсть», и къ сожальнію не одна «Въсть», двателямъ отправляющимся въ Западный край, въ противоположность внушеніямъ «Дня»: «Обязанности повфрочныхъ коммиссій очень просты. Онф призваны, на основаніи ясно опредъленныхъ инструкцій, окончить поземельный споръ между помъщиками и крестьянами. Всякой чиновникъ коммиссіи, которому пришло бы въ голову, что онъ призванъ въ Западный край для возвеличенія Русско-жмудинской національности (какъ умъстна эта иронія!), впаль бы, конечно, въ большое заблужденіе. Вопрось идеть совстит не о національностяхь!.. Чиновники, которые взяты въ повърочныя коммиссіи, совстви не миссіонеры. Они простые исполнителя закона и начальническихъ инструкцій. Чёмъ проще будуть они исполнять свои обязанности, темъ более заслужать они передъ правительствомъ и передъ обществомъ. Мы не беремся решить, по примеру «Вести», что именно составляеть заслугу передъ правительствомъ, но конечно они заслужатъ только презрѣніе предъ Русскимъ обществомъ, если забудуть, что въ томъ краъ главный вопросъ есть именно вопросъ о національностяхъ! Только тѣ Русскіе, которыхъ «Вѣсть» есть отголосокъ, въ состояніи забыть это, забыть, что край находится не въ нормальномъ положеніи, что теперь совершается расплата старыхъ историческихъ долговъ, воздвигается попранная народность, возстановляются древнія непризнанныя права, — что задача эта требуетъ, для своего исполненія, самыхъ напряженныхъ усилій не только правительства, но в всего Русскаго общества. Теперь-то и нужно Русскимъ людимъ дать свидътельство истинной любви въ своей народности, или ножалуй «патріотизма» (это слово понятнъе для «Вѣсти»), а не откладывать патріотизмъ въ сторону, какъ

совътуеть «Въсть», и ограничиваться чисто чиновническою формальною обязанностью. Знаеть ли г. совътчикъ, что если членъ повфрочной коммиссіи остановится у Польскаго помфщика въ какомъ-нибудь пустомъ флигелъ, приметъ отъ него самое невинное угощеніе (все это нисколько не запрещено закономъ и было бы совершенно легально), то онъ лишился би тотчасъ всякого довърія крестьянъ, — крестьяне не поствли бы ему разсказать правды, а не добившись отъ нихъ правды, онъ невольно долженъ былъ бы поступить по указаніямъ только одной стороны, следовательно большею частью несправедливо? Мы писколько не намфрены оправдывать поступковъ несправедливыхъ, насильственныхъ и такъ дале, по признаемъ непремънною обязанностью каждаго Русскаго такъ пребывающаго -- помнить каждую минуту, что каждый его шагъ, каждое дъйствіс могуть служить къ возвеличеню или къ униженію — чисто-правственному — Русскаго имени и Русскаго народнаго чувства въ мъстномъ населеніи. Ему нътъ надобности совершать противузаконные поступки, превышать свою власть и чинить насиліе и грубость Польстить помъщикамъ, для того, чтобы быть, въ предълахъ для него возможныхъ, пменно миссіонеромъ, т. е. развивать сознаніе, укръплять чувство Русской національности, поднимать духь забитаго Поляками и Жидами Русскаго простаго народа въ Западномъ краб... Мы надвемся, что совъты «Въсти» и всей среды, раздъляющей ея мифиія, останутся втунф. Уствуъ ея совътовъ, — безъ въдома для нея самой, конечно, биль бы на бъду Русскому дълу и на радость Польскому YEHOW!

Далье «Въсть» прибъгаетъ къ своему обычному аргументу, къ несчастію довольно сильному для многихъ: она хочетъ ваставить видъть во всъхъ дъйствіяхъ повърочныхъ коммиссій «извъстную соціальную пропаганду, могущую повести къ весьма дурнымъ послъдствіямъ», и разумъется, по своему обыкновенію, обвиняетъ въ соціализмъ «День» и все такъназываемое славянофильское направленіе... Закончимъ обзоръвнушеній С.-Петербургской газеты «Въсть» выпискою изъ недавней, весьма любопытной передовой статьи Краковскаго «Часа», этого яраго шляхтича, отъявленнаго ненавистника Россіи и преданнъйшаго слуги Польской справъ (см. № 56).

Эта статья особенно замъчательна по своему сдержанному тону, уже совершенно не похожему на прежній обыкновенный тонъ «Часа»:

«Краковъ 8 іюня. Удивительное діло!.. Введеніе въ діяствіе (въ Царствѣ Польскомъ) указовъ 19 февраля (2 марта) взяла на себя не администрація, какъ бы этого следовало ожидать, а школи. Школа эта действуеть съ полною систематичностью и на этотъ разъ нельзя сказать того, что прежде повторялось такъ часто: что Русскій произволь можно сдержать подкупомъ! Коммиссіи, посланныя для введенія указовъ, составлены, какъ насъ извѣщаютъ, изъ людей независимыхъ, относительно образованныхъ, по большей части даже привътливыхъ... Прівзжають въ страну съ миссіей цивилизаторовъ и кажется совершенно убъждены, что оказывають заслугу не только своему правительству и своему отечеству, но всему человъчеству» (т. е. надъленіемъ крестынь землею и правами). «Фридрихъ II, кажется, говаривалъ: еслибъ а хотъль наказать какую-нибудь провинцію, то отдаль бы ее на нъкоторое время подъ управление философовъ. Вотъ болве или менве такое же наказаніе ниспослано и теперь на Польшу Россіей...» Далве «Чась» разсказываеть, что въ нвкоторыхъ мъстахъ «крестьяне перестали наниматься, а сельская челядь служить», и старается запугать Русское правительство вредными посл'вдствіями для него самого крестьянской реформы. (О чемъ же хлопочетъ «Часъ?» Твмъ лучше для «Часа,» если последствія крестьянской реформы будуть опасны для Русскаго владычества? Но онъ прежде всего шляхтичъ, а крестьяне—хлопы!)... «Какъ Поляки, говоритъ онъ, можемъ жалъть объ этомъ; политическіе люди будутъ удивляться Русскому правительству. Русскіе государственные люди должны подумать», убъждаеть «Часъ», что они могуть нанести этимъ зло и самой Россіи. Очень интересно самое заключеніе статьи «Часа»: «Ніть мелочей вь томь, что мы Каждый шагъ, по нашему мнфнію, имфетъ свое пишемъ. значеніе, поэтому не можемъ оставить безъ вниманія и слъдующаго обстоятельства. До какой степени коммиссіи стараются избъгать показывать даже видъ сочувствія къ помъщикамъ, можно видъть изъ того, что коммиссіи ни из одномз помыщичьемь домы не приняли угощенія: собираются въ

**ворчиахъ, куда, въроят**но изъ уваженія къ правамъ равенства, приглашаютъ и помъщиковъ».

Пляхетскій «Чась» и не подозрівваеть, какую лестную, досель небывалую аттестацію даль онъ нашимь Русскимь діятелямь, приводящимь въ исполненіе въ Польшів тоть сощіяльный перевороть, который совершила Россія у себя дома, воторый только она одна призвана и въ состояніи совершить въ Польскомъ обществів, и помощью котораго только и можеть переродиться Цольша, къ собственному же своему блату... Но не напоминаеть ли этоть «Чась» своими разсужденій и въ нашей Русской среденим таковыхъ же разсужденій и въ нашей Русской средению краів?

Еще полемика съ "Въстью".

Москва, 5-го сентября 1864 г.

Многіе изъ нашихъ читателей находять страннымъ, что мы иногда отзываемся на передовыя статейки газеты «Вёсть»— «органа землевладъльческихъ интересовъ», какъ она безпрестанно сама себя величаеть въ безпрестанно печатаемыхъ ер объявленіяхъ. Мы совершенно согласны, что мивнія, выставиваемыя этою газетою, не заслуживали бы сами по себъ нивного вниманія, еслибъ это были только личныя мивнія т. редакторовъ «Въсти». Что намъ за дъло до навздовъ, тинимыхъ этими господами, чуть ли не въ каждомъ №, на напъ-по ихъ выраженію - «демократическій и фанатическій «День»? Эти навады такъ нечувствительны, такъ безвредны, несмотря на свою наружную запальчивость, что служать болве для удовольствія самихъ на вздниковъ... «Ввсть» только ими, этими набздами, и пробавляется. Что намъ за дело до личныхъ помѣщичьихъ вкусовъ, наклонностей, симпатій и антипатій гг. Юматова и Скарятина, съ ихъ сателлитомъг. Бланкомъ? Присвоиваемое ими себъ значение «органа земмевладъльческихъ интересовъ» также не побудило бы насъ придавать особенную важность ихъ разглагольствіямъ и диопрамбамъ. Какъ ни шпорятъ, до пота лица, гг. редакторы свою помещичью клячу, стараясь поспёть всюду, где речь

идеть о помъщикахъ и дворянахъ; какъ ни выбиваются изъ силь, усердствуя въ защитъ ихъ правъ и привилегій противъ сонма воображаемыхъ враговъ, мы не думаемъ однако, чтобы всё Русскіе землевладёльцы, или по крайней мёрь большинство ихъ согласилось называть «Въсть» своимъ органомъ. Едвали коренние Русскіе землевладізьцы (развіз за малымъ исключеніемъ) різшатся причислить къ категоріш Русскихъ землевладъльческихъ интересовъ-интересы «Польскихъ помищиковъ въ Западнорусскомъ крав, принятыхъ подъ особенное покровительство «Въсти» на томъ тольво основаніи, что они — помпицики. Едвали также придутся имъ по сердцу, подъ видомъ землевладъльческихъ интересовъ. аристократическія вождельнія этой газеты, благоговыйныя описанія баловъ и раутовъ Петербургскаго high-life—и наконецъ то особенное чувство, съ которымъ гг. защитники дворянства такъ хвастливо перечисляють сотни именъ Русскихъ дамъ и дввицъ изъ дворянскихъ фамилій, удосточешихся, въ теченіи стольтія, вступить въ браки съ иностранцами дипломатическаго корпуса! Съ какимъ забавнымъ тщаніемъ, съ какою гордою радостью и самодовольствомъ составленъ этотъ лестный, по мнвнію гг. редакторовъ, для Русскаго дворянскаго сердца списокъ!.. Но продолжаемъ. И такъ, не присвоиваемое себъ «Въстью» новое название заставляетъ насъ обращать внимание на ея суждения и толки, а то обстоятельство, что эта газета служить действительно органомъ нфкоторымъ землевладфльцамъ, составляющимъ, конечно, меньшинство, но все же меньшинство не безъ вліявія въ нъкоторыхъ сферахъ нашей «Съверной Пальмиры». На эту свою зависимость отъ некоторой партіи въ Петербургь, разумвется не иной, какъ дворянской, редакція «Ввсти» сама намекаетъ довольно ясно въ одномъ изъ последнихъ № слъдующими словами: «мы (редакторы) не можемъ измънить Русскому знамени, еслибъ даже и захотъли: насъ остановять! намъ не дадуть досказать слово измёны тв истинно Русскіе люди, мысль которых вмы выражаем въ печати, Русское чувство которыхъ одушевляетъ наше слабое перо: эти люди не колеблются!» Вотъ этихъ-то людей мысли, которыя выражать въ печати взялись гг. Юматовъ и Скарятинъ, этихъ-то людей мысли насъ и интересуютъ, по осо-

беннымъ причинамъ и соображеніямъ... Однимъ словомъ, «Въсть» служить отголоскомъ того направленія, которое старалось въ прошломъ году парализировать, по возможности, значение повърочныхъ коммиссій въ Западномъ краф, и отчасти успъло въ томъ, и которое интересъ аристократическаго принципа ставить выше интереса народности. Если им не всегда и не во всемъ сочувствуемъ съ тою административною системою, которая действуеть въ Северозападномъ крав, то мы еще менве сочувствуемъ съ тою системой, представителемъ которой служитъ «Въсть». «Въсть», или лучие сказать «люди, мысль которыхъ редакторы «Вѣсти» виражають въ печати», нападають на насъ за то, что мы стараемся «искоренить въ Западныхъ нашихъ губерніяхъ виементь Польскихъ помъщиковъ»: слёдовательно они, эти лоди, готовы были бы, съ своей стороны, признать и удержать въ этой части Россіи «элементъ Польскихъ помъщиковъ» (замътьте, читатели: дъло идетъ не о лицахъ, а о цъмомь элементы). «Въсть» или та партія, которая признаеть ее своимъ органомъ, старается распространить въ Русской Тубликъ убъжденіе, что «Польскіе помъщики — это быль, есть и всегда будеть самый консервативный элементь, наименње склонный къ революціямъ»!.. «Мы никогда не върили теперь не въримъ, чтобы двигателями и главными пружинами мятежа были помъщики», — восклицаетъ «Въсть»! (Ж 33) Туть, кажется, нъть надобности и *оприть*, — туть Фредставляется полная невозможность не знать и нельзя не Удивляться такому безцеремонному обращенію съ очевиднымъ всвиъ известнымъ фактомъ. Неужели же Свенторжецкій, човъсившій священника Канапасевича и котораго помъщичья Усальба сожжена до тла по роспоряжению генерала Муравьева, **▼ графы** Замойскіе, дъятельные сотрудники бывшаго «жон---- не помъщики?.. Но для партіи, которая выражаеть свои мысли въ «Въсти», принципъ помъщичій выше всего, выше самой правды, --- не говоря уже объ интересахъ Русской народности. Она считаетъ себя солидарною съ интересами не народными, Русскими, а аристократическими и землевладёльческими всего земнаго шара, и можеть съ полнымъ правомъ сказать про себя, пародируя извъстное изреченіе: homo sum et nihil humani a me alienum puto, — «помъщикъ есмь и

ничто помъщическое мнъ не чуждо». На этомъ основания «Вѣсть» обязана, сохраняя върность своему принципу, защищать права и интересы помѣщиковъ, т. е. плантаторовъ Южныхъ Американскихъ штатовъ!.. Причисляя «День» жъ противоположному себъ лагерю, землевладъльци, которыхъ мысль выражается «Въстью», говорять про насъ следующее: «несмотря на окончательную побъду нашихъ войскъ, люди этого лагеря хотъли бы продолжать войну уже не съ шайками мятежниковъ, но съ Польскимъ элементомъ!» Да какъ же иначе? Съ чвмъ именно, какъ не съ Польскимъ элементомъ въ Западномъ крав Россіи, и обязаны воевать мы, Русскіе? Мы никогда не придавали особеннаго значенія открытому возмущенію; мы всегда были увърены, что побъда вещественная, побъда силы будетъ на сторонъ силы, -- т. е. на нашей; мы постоянно твердимъ и твердили, что миръ намъ опаснъе войны, что намъ страшны не Поляки, а полонизмъ, двиствующій скрытно подъ покровомъ мира, — что Чарторыйскіе и Чацкіе надвлали болве зла Россіи, чвит всв вооруженные Поляки, взятые вмёстё, благодаря тому общественному положенію, которое они занимали, благодаря тому обаянію, которое они какъ аристократы, богатые землевладъльцы и Русскіе государственные люди, производили на умы Русскихъ землевладъльцевъ своего времени, — весьма похожихъ на тёхъ, которые въ наше время проповёдуютъ въ дворянской газетъ «Въсть» свою теорію примиренія съ господствомъ Польскаго элемента на Русской землв!.. «Мывозглашають про самихъ себя редакторы «Въсти» — говоря о Полякахъ въ Западномъ краб — «мы признаемъ Русскимъ всякаго подданнаго Россіи!» Поздравляемъ вемлевладвльщевъ, дающихъ внушенія «Въсти», съ такимъ широкимъ пониманіемъ принципа Русской народности, которое не признаетъ инаго для нея основанія, и не видить никакого различія между Русскимъ и Полякомъ, какъ скоро Полякъ, сохраняя свои національныя уб'яжденія, состоить въ числів Русскихъ подданныхъ. Это безразличное отношеніе особенно легко ш дешево усвоивается тфми, которые отрицають права Русской народности на самостоятельное духовное бытіе, и для которыхъ истинными представителями Русской народности служать салоны... Ничего не можеть быть забавные этого

инимо-рыцарскаго и псевдо-джентльменскаго отношенія къ Польскому вопросу публицистовъ «Въсти» и нъкоторыхъ другихъ газетъ. — «Мы не Русскіе, мы Поляки»! твердятъ съ отчаянною смелостью, упорствомъ, достойнымъ лучшаго два, помещики-Поляки Западнаго края: мы желаемъ отторгнуть этотъ край отъ Россін и возстановить Польшу 1772 года, ин питались не разъ привести въ исполнение наши замысли,--попытки не удались, мы смиряемся предъ силой, но мы не откавываемся отъ своей завётной мечты» — вотъ что во всеуслышаніе всего міра возглашають они везд'в и всюду, и на митингахъ, и въ газетахъ, и въ судебныхъ и въ парламентскихъ залахъ, — вотъ что объявляютъ тор**жественно ад**вокаты Познанскихъ Поляковъ, оправдывая свотъ кліентовъ твиъ, что въ нынвшній разъ Поляки предполагали ограничиться только Литвой, Бълоруссіей и Украйной съ Кіевомъ, оставивъ въ поков Познань и Галицію. И ны одинъ-единый Полякъ нигдъ и никогда до сихъ поръ не трекался, публично или печатно, отъ своихъ притязаній на Русскія Западныя области! А аристократическій Русскій ортень, какъ себя называеть «Вѣсть», или, лучше сказать, та тартія, которой «Вість есть только вірное выраженіе, твержить этимь Полякамь въ свою очередь: «а мы все-таки считаемъ васъ Русскими, потому что вы подданные Россіи; всяже «подданный Россіи есть Русскій» и потому мы обязаны вамъ предоставить даже въ этихъ губерніяхъ совершенную полтоправность» — другими словами: ту полноправность, которая теобходима Полякамъ для постепеннаго осуществленія ихъ замысловъ. Всв эти разглагольствія сводятся на практикъ къ **Следующему совету:** 1) удержать въ Западномъ крае элетентъ Польскихъ помъщиковъ; 2) признать Польскихъ томъщиковъ представителями Русскаго земства и Русскаго тародонаселенія, на томъ основаніи, что они пом'вщики Россійской имперіи. слѣдовательно такіе же Русскіе, какъ и самый народъ, какъ и мы всё: такъ думаютъ тѣ «истинно Русскіе люди», которыхъ мысль выражается газетою «Вѣсть!» 3) оставить въ краф на всфхъ мфстахъ чиновниковъ Польскаго происхожденія и отдать всю містную власть въ руки Поляковъ-помещиковъ и чиновниковъ, на томъ основаніи, чтоони-по тому же умозаключенію «Вісти» — такіе же, какъ

и мы, Русскіе, а какъ таковые, они не могуть же быть лишены права служить тамъ, гдъ находять для себя удобнъйшимъ... 4) уставныя грамоты въ Западномъ крат не должны быть перевъряемы, ибо въ остальной Россіи, для Русскихъ помъщиковъ, уставная грамота служить юридическимъ актомъ, опредъляющимъ окончательно отношенія ихъ къ крестьянамъ. Нужды нътъ, что въ уставныхъ грамотахъ этихъ губерній помъщики-Поляки оцънили крестьянскую землю вдесятеро, а иногда и во сто разъ дороже ея настоящей стоимости; нужды нътъ, что они при составлении уставныхъ грамотъ руководствовались особенными политическими цёлями и старались поставить крестьянъ въ полную отъ себя зависимость; нужды нътъ, что цъль Манифеста 19 Февраля — дъйствительное улучшение быта крестьянъ---нисколько этими уставными грамотами, сфабрикованными Поляками-помещиками вместе съ Поляками-мировыми посредниками, не достигается, и большею частью, по этимъ уставнымъ грамотамъ, земли за крестьянами показано несравненно больше, чвить существуетъ въ натуръ... Что за надобность! — «Теперь нътъ больше мятежниковъ, вопіетъ «Вѣсть», и всѣ равно заслуживаютъ покровительства законовъ...» Польскіе поміщики, відь такіе же полноправные Русскіе, какъ и Тамбовскіе и Рязанскіе помъщики, --- стало-быть уставныя грамоты помъщиковъ Западнаго края должны оставаться такими же непреложными актами, какъ и въ Тамбовской и въ Разанской губернін! Вотъ логическіе выводы изъ разсужденій »Візсти!» Что же касается до несчастныхъ Бълорусскихъ и Украинскихъ крестынь, то удовлетворять ихъ требованія-по мніню «Візсти» — значить потворствовать демократическимь наклонностямъ, вызывать къ жизни страшилище соціализма, варварства, и-чего Боже сохрани-потрясти уважение къ помъщичьему принципу. «Въсть», какъ видно, ръшительно предпочитаетъ униженное состояніе Русскаго народа въ званін хлоповъ Польскихъ помещиковъ — наималеншему оскорбленію, въ лиць последнихъ, аристократического начала! И въ самомъ деле: ну какъ же можно дать предпочтение Белорусскому мужику предъ Польскимъ паномъ?! последній всетаки панъ, человъкъ образованный, Европеецъ, съ нимъ можно и по-Французски поговорить, его можно пустить и

въ тв салоны, которые описываетъ въ «Въсти» нъкая г-жа Витти, и если отъ него и приходится Русскимъ мужикамъ жутко, такъ въдь это же мужики, демократи!! А что очи, эти мужики, Русскіе и вмёстё съ православнымъ духовенствомъ суть единственные тувемные представители Русской вародности, о чемъ намъ прожужжала всв уши Московская **журналистика,** такъ для насъ и Поляки точно такіе же представители Русскаго элемента, такіе же точно Русскіе и къ тому же имъють то неоцъненное преимущество, что они момъщики и люди цивилизованные!.. Но обратимся снова къ последовательному ряду советовь, къ которымъ сводятся на практикъ мысли партіи землевладъльцевъ, имъющей своимъ • рганомъ газету «Въсть». Въ 5-хъ) слъдовало бы, по теоріи «Вѣсти», донять съ Бѣлорусскихъ крестьянъ всѣ оброки и недоники въ пользу Польскихъ помфщиковъ, накопившіеся въ течени всего смутнаго времени. Извъстно, что когда начался мятежъ въ Съверозападномъ краф, то крестьяне остановились платежомъ оброка на томъ основаніи, что помътики, на ихъ глазахъ, прямо или косвенно способствовали **житежу** и старались увлечь крестьянъ къ измѣнѣ Русской народности, въръ и власти. Пока еще мятежъ не вполнъ Резгоръзся и въ управленіи краемъ господствовала иная си-**Стема, многіе** Польскіе пом'єщики, во имя законности и сотівлистскаго пугала, требовали отъ правительства вооружен**таго содъйств**ія ко взысканію съ крестьянъ оброковъ, которые или обращались потомъ въ кассу жонда, или же частію трощались помъщикомъ для того, чтобы въ глазахъ крестьжиъ явиться великодушиве Русской власти и пріобръсть терестьянъ на свою сторону. Крестьяне не поддались на ти приманки, остались върными Русскому государю, не **смотря** на то, что мъстная Русская власть покровительство-**Вала тогда болве помвщикамъ, чвмъ крестьянамъ... Кресть**тне перетерпъли всъ эти невзгоды и заслужили тъмъ въчную тризнательность Россіи. Когда же, при новомъ управленіи, траскрылись вст козни и ковы Польскихъ помтщиковъ, то, жонечно, пополнять кассу жонда оброками Русскихъ кресть**жиъ** — признано было не вполнъ согласнымъ съ здравымъ **≪мисломъ**, и строгое взысканіе оброковъ пріостановлено. За твиъ обнаружилось, что самое опредъление цифры оброковъ

основано было на самомъ невърномъ разсчетъ, т. е. на ложномъ показаніи количества и качества земли, числящейся за крестьянами... Вообразите, читатель, что съ васъ берутъ проценты съ тысячи рублей, когда вы должны только сто или двъсти: въ такомъ положени находились, да отчасти еще находятся и теперь крестьяне Западнорусскаго края. Очевидно, что следовало пріостановить взысканіе, по крайней мере до тъхъ поръ, пока повърочныя коммиссіи не повърять всъхъ уставныхъ грамотъ на мфстф. Коммиссіи едва приступили въ своему благородному труду, какъ туть-то и начались вошле газеты «Въсть» и ея «Русскихъ людей». Они находили, что повфрочныя коммиссіи цінять поміщичьи земли слишкомъ выгодно для крестьянъ, и пустили въ ходъ, по обыкновенію, страшилище соціализма, чтобы соблюсти интересы Польскихъ землевладельцевъ. Эти вопли не остались безъ последствий и волей-неволей отразились на дъятельности повърочныхъ коммиссій—къ выгодъ Польскихъ помъщиковъ и въ ущербъ крестьянъ, оставшихся върными Россіи и, благодаря Цольскому безумному матежу, разоренныхъ и изнуренныхъ необходимымъ последствіемъ мятежа — воинскимъ постоемъ и военнымъ положеніемъ. Тъмъ не менте взысканіе оброковъ производилось не строго, въ ожиданіи конца работъ повърочныхъ коммиссій. Теперь намъ пишутъ изъ Сфверозападнаго края, что крестьяне чрезвычайно встревожены служомъ, будто вельно будеть взыскать вст недоимки и оброки, слыдующіе Польским помьщикам, в теченій двух мисяцев, съ преданіемъ неплательщиковъ военному суду, съ продажею ихъ имуществъ и не обращая вниманія на то, что во многихъ мъстахъ работы повърочныхъ коммиссій еще не кончены: т. е. это значило бы, что нынче въ одномъ имфніи можетъ быть взысканъ оброкъ на основани фальшиво-составленной уставной грамоты, положимъ въ тысячу рублей, а завтра коммиссія, пріфхавъ въ имфніе и повфривъ грамоту, нашла бы, можеть быть, что оброку следовало бы уплатить только 100 рублей, — но уже поздно, оброкъ взысканъ! Нътъ сомнънія, что эти тревожные слухи распускаются Поляками для того, чтобы представить, въ глазахъ крестьянъ, въ черномъ свътъ благодарность Русскаго правительства за услуги, крестьянами оказанныя, -- но читая газету «Въсть», мы при-

ходимъ къ убъжденію, что подобная міра строгаго взысканія оброковъ съ Бізорусскихъ крестьянъ какъ разъ подходить подъ требованія теоріи, пропов'ядываемой этою газетой. Въ самомъ деле: мятежниковъ больше неть, и затемъ, въ главахъ газеты «Въсть» и ея партіи, въ Западномъ Русскомъ краф нфтъ ни Поляковъ, ни Русскихъ, ни вопроса о національности, и уже никакой борьбы съ Польскимъ элементомъ быть не должно: существують только помъщики, которые не получають оброковь, и крестьяне-ослушники, не платящіе оброка, избалованные благопріятными для нихъ обстоительствами и потворствомъ повфрочныхъ коммиссій и демократовъ-чиновниковъ; отсюда последствіе прямое: ввыскать въ пользу пом'вщиковъ-Поляковъ сполна весь оброкъ съ Русскихъ мужиковъ, и темъ спасти значение помещичьяго алемента, сокрушивъ въ зародышъ гидру соціализма!!! Вотъ списль всвхъ внушеній газеты «Въсть».. Мы надъемся, что твердость и ясное разумение дель главнаго начальника края не допустать никогда осуществленія подобныхь мечтаній Санктпетербургской газеты и ея партіи, на радость Полякамъ и на горе Русскому населенію... Съ нетерпиніемъ ждемъ оттуда извъстій... Читатели понимають теперь, почему мы вышаемъ ихъ вниманіе статейками газеты «Вѣсть?!..»

По поводу указовъ о народномъ просивщения въ Польшъ.

Москва, 19-го септября 1864 г.

Мы еще не сказали ни слова нашимъ читателямъ о новыхъ замъчательныхъ указахъ, относящихся до народнаго просвъщенія въ Царствъ Польскомъ и обнародованныхъ вмъсть съ рескриптомъ, не менте замъчательнымъ, на имя нательника Царства, графа Берга. Мы выжидали, когда потляжется нъсколько, возбужденная симъ обстоятельствомъ, пумная ръчь нашихъ оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ гаветъ,—выжидали именно потому, что и нашъ собственный отзывъ—вовсе не отрицательнаго свойства. Мы не можемъ не выразить искренняго и полнаго сочувствія съ слъдующими, напримъръ, словами рескрипта, свидътельствующими

осповано было на самомъ невфриомъ разсчетъ, т. е. на ложномъ показанін количества и качества земли, числящейся за крестьянами... Вообразите, читатель, что съ васъ берутъ проценты съ тысячи рублей, когда вы должны только сто или двъсти: въ такомъ положени находились, да отчасти еще находятся и теперь крестьяне Западнорусскаго края. Очевидно, что следовало пріостановить взысканіе, по крайней мере до тъхъ поръ, пока повърочныя коммиссіи не повърять всъхъ уставныхъ грамотъ на мъстъ. Коммиссіи едва приступили къ своему благородному труду, какъ туть-то и начались вопли газеты «Въсть» и ея «Русскихъ людей». Они находили, что повфрочныя коммиссіи цфнять помфщичьи земли слишкомъ выгодно для крестьянъ, и пустили въ ходъ, по обыкновенію, страшилище соціализма, чтобы соблюсти интересы Польскихъ землевладольцевъ. Эти вопли не остались безъ послодствій и волей-неволей отразились на деятельности поверочныхъ коммиссій—къ выгод ВПольских поміщиков и въ ущербъ крестьянъ, оставшихся върными Россіи и, благодаря Польскому безумному мятежу, разоренныхъ и изнуренныхъ необходимымъ послъдствіемъ мятежа — воинскимъ постоемъ и военнымъ положеніемъ. Тъмъ не менте взысканіе оброковъ производилось не строго, въ ожиданіи конца работъ повърочныхъ коммиссій. Теперь намъ пишутъ изъ Сфверозападнаго края, что крестьяне чрезвычайно встревожены слухомъ, будто вельно будеть взыскать вст недоимки и оброки, слъдующіе Польским помьщикамь, въ теченій двухь мысяцевь, съ преданіемъ неплательщиковъ военному суду, съ продажею ихъ имуществъ и не обращая вниманія на то, что во многихъ мъстахъ работы повърочныхъ коммиссій еще не кончены: т. е. это значило бы, что нынче въ одномъ имънім можетъ быть взысканъ оброкъ на основаніи фальшиво-составленной уставной грамоты, положимъ въ тысячу рублей, а завтра комписсія, прівхавъ въ имфніе и повфривъ грамоту, нашла бы, можеть быть, что оброку следовало бы уплатить только 100 рублей, — но уже поздно, оброкъ взысканъ! Нътъ сомнинія, что эти тревожные слухи распускаются Поляками для того, чтобы представить, въ глазахъ крестьянъ, въ черномъ свъть благодарность Русскаго правительства за услуги, крестьянами оказанныя, -- но читая газету «В'всть», мы при-

ходимъ къ убъжденію, что подобная міра строгаго взысканія оброковъ съ Білорусскихъ крестьянъ какъ разъ подходить подъ требованія теоріи, пропов'ядываемой этою газетой. Въ самомъ деле: мятежниковъ больше неть, и затемъ, въ глазахъ газеты «Въсть» и ея партіи, въ Западномъ Русскомъ краф нътъ ни Поляковъ, ни Русскихъ, ни вопроса о **паціональности**, и уже никакой борьбы съ Польскимъ элечентомъ быть не должно: существують только помъщики, которые не получають оброковь, и крестьяне-ослушники, не платящіе оброка, избалованные благопріятными для нихъ обстоительствами и потворствомъ повфрочныхъ коммиссій и денократовъ-чиновниковъ; отсюда последствіе прямое: взыскать въ пользу помещиковъ-Поляковъ сполна весь оброкъ съ Русскихъ мужиковъ, и темъ спасти значение помещичьяго алемента, сокрушивъ въ зародышъ гидру соціализма!!! Вотъ спыслъ всвхъ внушеній газеты «Въсть».. Мы надъемся, что твердость и ясное разумение дель главнаго начальника края не допустать никогда осуществленія подобныхь мечтаній Санктпетербургской газеты и ея партіи, на радость Полякамъ и на горе Русскому населенію... Съ нетерпиніемъ ждемъ оттуда извъстій... Читатели понимають теперь, почему мы залимаемъ ихъ вниманіе статейками газеты «Вѣсть?!..»

По поводу указовъ о народномъ просвъщения въ Польшъ.

Москва, 19-го сентября 1864 г.

Мы еще не сказали ни слова нашимъ читателямъ о новихъ замѣчательныхъ указахъ, относящихся до народнаго просвѣщенія въ Царствѣ Польскомъ и обнародованныхъ вмѣств съ рескриптомъ, не менѣе замѣчательнымъ, на имя намѣстника Царства, графа Берга. Мы выжидали, когда поулажется нѣсколько, возбужденная симъ обстоятельствомъ, пумная рѣчь нашихъ оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ гаветъ,—выжидали именно потому, что и нашъ собственный отзывъ—вовсе не отрицательнаго свойства. Мы не можемъ не выразить искренняго и полнаго сочувствія съ слѣдующими, напримѣръ, словами рескрипта, свидѣтельствующими

о высокомъ уваженіи къ наукъ и о благородной въръ въ ел свободу. «Не дозволяя ни себъ, ни кому бы то ни было говорить 3-й пункть рескрипта — превращать разсадники науки въ орудія для достиженія политических цилей, учебныя начальства должны имъть въ виду одно лишь безкорыстное служение просвъщению, постоянно улучшая систему общественнаго воспитанія въ Царств'в и возвышая въ немъ уровень преподаванія». Таковъ принципъ, положенный рескриптомъ въ основание всего дъла. Какие именно практическіе плоды принесеть эта новая либеральная міра въ Польшѣ — это вопросъ другой и конечно важный, но на который только будущее дасть отвъты... Безъ сомновнія усполько этихъ новыхъ мфръ будетъ много зависфть отъ техъ добавочныхъ распоряженій, которыми, какъ сказано въ рескрипть, должно сопровождаться исполнение ихъ со стороны мъстнаго Министерства просвъщенія и Учредительнаго Комитета, но теперь мы имфемъ возможность и право делать наши заключенія только по буквъ лежащаго предъ нашими глазами текста указовъ.

Съ этой точки зрвнія, отношеніе, въ которое становится государство къ народному образованію въ Царствъ Польскомъ, есть, по нашему мнѣнію, единое правильное — какъ для Польши, такъ и для Россіи, такъ и вездв и всюду это отношеніе чисто внъщнее, нисколько не тенденціозное; правительство указываеть пути и средства къ образованію, но не опредъляеть, какъ бывало прежде, ни направленія, которому образованіе должно следовать, ни техъ началь, которыя должны быть проводимы въ народъ и общество помощью педагогіи; оно не вившивается въ собственный міръ науки, не посягаеть на ея независимость, не исключаеть той или другой отрасли знанія, какъ несогласной съ правительственными политическими видами, -- не предписываетъ -- ни чему учить, ни какъ учить. Извъстно, что при прежней системъ управленія, которая водворена была въ Польшъ послъ мятежа 1831 года, правительство особыми инструкціями давало извъстное, соотвътственное своимъ цълямъ, направленіе каждой наукъ. Классическое образованіе въ гимназіяхъ признано было вреднымъ и замфнено такъ-называемымъ реальнымъ, въ томъ въроятно предположения,

что практицизиъ непременно ослабить тоть пресловутый духъ патріотизна, которынъ гордится Польская шляхта. О томъ---къ чему, къ какому, совершенно противоположному, результату привела эта система — едвали есть надобность в напоминать. Редко оказывается-исторією подобная многоцвиная услуга, чтобъ последствія такъ скоро обличили неправильность основанія и чтобы плоды почти непосредственно следовали за посевомъ! Такимъ образомъ система прежваго общественнаго воспитанія быстро понизила уровень не только образованія, но и общественной нравственности въ Царствъ Польскомъ... Въ ложное отношение къ наукъ и просвіщенію стало и управленіе маркиза Велепольскаго, сдівлавшаго общественное образование орудиемъ-къ достижению своей политической цёли. Онъ ввель въ действіе тоть саина принципъ насильственнаго духовнаго единенія, которымъ и теперь руководствуются Нёмцы въ Познани и Шлезвигь, и который, при перемене обстоятельства, могла бы теперь Россія съ такимъ же полнымъ правомъ примфинть и къ Польшъ. Маркизъ Велепольскій, помощью государственной сили, подчинилъ все образование въдънию и контролю латинскаго духовенства и шляхты, и лишилъ разнообразныя на-Родности, обитающія въ Царствъ Польскомъ, всякаго права на самостоятельное духовное развитіе. І реко-уніаты приневолены были доканчивать свое воспитание въ католическихъ академіяхъ, Русскіе жители Люблинской губерніи обязаны были учиться только Польской, а не Русской грамотв, и т. н. т. д.

Странно слагаются историческія судьбы Польши! странный ребій, по отношенію къ ней, выпадаеть, какъ намъ кажется, оссіи — благой и высокій жребій всяческаго освобожденія ольши оть ея же собственной Польской лжи и возвращена ея къ Славянскимъ началамъ. Къ чему, наконецъ, приведеть насъ исторія, въ какой степени можеть сама Россія мполнить такое призваніе — этого мы предрішать не ставемъ, но тімъ хуже для Польши, или, вірніте сказать, тімъ хучше для Польши и тімъ хуже для Польской шляхти, что Россія можеть выступить на борьбу съ нею подъ знаменемъ— (не политической), а соціальной и духовной свободы. Еслибъ Польская шляхта была разумніте, она не выпустила бы это-

го знамени изъ своихъ рукъ, — но тогда и судьбы Польши были бы иныя. Но Польская шляхта имфла въ виду однъ свои шляхетскія вольности, а не общую свободу народную, и подчинила всъ духовные и нравственные интересы интересамъ политическаго властолюбія. Попранное шляхтичами начало соціальной свободы обращается теперь противъ нихъ же самихъ и поражаеть ихъ на смерть, — и конечно въ тысячу разъ легче было бы имъ погибнуть отъ насилія и казней, чвиъ отъ въянія духа разумности и свободы. Конечно, это въяніе стало слышаться недавно; мы не можемъ, конечно, поручиться, чтобъ направленіе, принятое нынів, не подверглось никогда измъненіямъ, но уже и того, что совершено, достаточно для опредъленія взаимныхъ историческихъ отношеній Россіи и Польши, или, по крайней мфрф, пути, которымъ Россіи приходится, повидимому, следовать. Действіе ея въ Польше можеть быть теперь действіемь чисто освободительнымь — въ томъ особомъ смыслъ, который объяснили мы выше, т. е. освободительнымъ отъ Польской же внутренней лжи. Очевидно, что это действіе можеть простираться только до техъ предъловъ, внутри которыхъ сама Россія остается върна своимъ искоинымъ народнымъ Славянскимъ началамъ... На этой почвъ она сильна, -- имъетъ что передать и Польшъ и всему міру...

Польшею называла себя одна шляхта, отвергая и презирая народъ, --- Россія вводить народъ въ сферу общей Польской гражданской и соціальной живни. Польша — то есть прежняя шляхетская Польша—благодаря антиславанскому и антидемократическому вліянію на нее латинскаго Запада, сосредоточиваеть поземельную собственность въ рукахъ привилегированнаго класса людей; - Россія надъляеть крестьянъ землею, върная кореннымъ Славянскимъ соціальнымъ началамъ. Шляхетская Польша строила зданіе политической свободы сверху, на фундаменть безправности и рабства простаго народа; Славянская Россія возвращаеть гражданскую полноправность простому народу и закладываеть фундаменть свободнаго самоуправленія крестьянских общинь, этого древнъйшаго залога свободы у Славянскихъ народовъ... Шляхетская Польша теснить, всеми возможными для нея способами, въроисповъданія, несогласныя съ въроисповъданіемъ латинскимъ, — Россія провозглашаеть начало свободы вёроисповіданій... Кстати на дняхъ публикованъ указъ однороднаго же характера: объ уничтоженіи тілеснаго и о смагченіи прочихъ уголовныхъ наказаній въ Царстві Польскомъ, а также и объ отміні нікоторыхъ странныхъ, «оставшихся тамъ, — какъ сказано въ указі, — отъ прежняго премени містныхъ постановленій» — напр. наказаніе розгами подсудимаго во время производства слідствія, и т. д...

До сихъ поръ дело касалось только внешней стороны жизни, соціальной и экономической. Воспитаніе принадлежить уже къ сферъ духовной, имъетъ дъло съ душою народа. Здесь задача несравненно трудне и едвали, повидимому, исполнима для какого бы то ни было правительства. Но настоящіе указы разр'єшають и эту задачу удовлетворительнымъ образомъ, преимущественно для начальныхъ училиць. Что же касается до высшихъ разсадниковъ образованія, то объ нихъ упоминается только вскользь и объ нихъ послъдують новыя особыя постановленія. Нельзя не замътить, что по отношенію къ этимъ последнимъ — задача Россіи УСложняется тымь болые, чымь меные удовлетворяется она сама идеаломъ своихъ собственныхъ гимназій, прогимназій и Университетовъ. Но пойдемъ дальше — и проследимъ и въ новыхъ ваконахъ тотъ же характеръ освободительнаго дъй-Ствія, на который мы указывали выше. Шляхетская Польша тыснить и гонить употребление національнаго языка тёхъ Отдельныхъ народовъ, которые поселены въ ен предълахъ; • на заставляетъ Русскихъ, Литовцевъ и Нъмцевъ учиться не наче, какъ по-Польски, и исключаетъ преподавание церковно-торые все же ближе къ православію, чёмъ къ латинству, которыхъ богослужение совершается на церковно-Славянсь жомъ явыкъ. Россія, предоставляя Полякамъ въ Польшѣ полую свободу учиться по-Польски, не только не стесняеть азвитія Польскаго языка, но признаеть его господствующимъ зикомъ Царства и, даруя всёмъ прочимъ національностямъ авное право учреждать свои собственныя, начальныя учиища, не возбраняетъ однакоже имъ вводить въ этихъ учинщахъ и преподаваніе Польскаго языка. Шляхетская Польша тнимала у крестьянскихъ обществъ всякое право контроля

надъ первоначальнымъ образованіемъ или надъ народными школами, сосредоточивая этотъ надворъ въ лицъ ксендва в помъщика и обращая образованіе въ ихъ рукахъ — въ духовное и политическое орудіе. Такая система прамо указывала Русскому правительству на необходимость и пользу системы совершенно противоположной...

Такимъ образомъ — дъйствіе Россіи по отношенію къ Польшъ, съ эпохи освобожденія крестьянъ, получило характеръ дъйствія отрицательно - освободительнаго и чрезъ это самое-положительно-образовательнаго и зиждущаго. Мы говоримъ, разумфется, о главныхъ основныхъ чертахъ этого отношенія, не останавливаясь на мелкихъ подробностяхъ в на мърахъ административныхъ временнаго и случайнаго свойства. Мы не касаемся вопроса о томъ, въ какой степени подобная система усвоена сознаніемъ самихъ правительственныхъ лицъ и въ какой степени можемъ мы ожидать отъ исполнителей — строгой последовательности въ приведеніи ея въ дъйствіе. Важнъе всего для насъ то соображеніе, что путь, на который вступаетъ теперь Россія относительно Царства, болве, по нашему мнвнію, соотвітствуєть ся историческому призванію, чімь всі прежніе, и указываеть на необходимость для самой Россіи развиваться вполнъ согласно съ своими собственными народными началами, --- въ чемъ одномъ можетъ она почерпать нужную для себя и плодотворную силу. Намъ могутъ замътить, что тутъ нечего и поминать объ исторіи и призваніи, что освободительный характеръ современныхъ распоряженій правительства предписывается благоразумной политикой... Но мы этого вовсе и не отрицаемъ. Мы только свидътельствуемъ о томъ историческомъ жребін, который, какъ намъ кажется, выпадаетъ Россін ослаблять враговъ своихъ, Польскихъ шляхтичей, и усмирать Польшу-соціальной свободой и воздійствіемъ Славянскихъ соціальныхъ началь. Этого дара никто не могъ бы ей дать, кромъ Россіи, и никогда бы не дождалась она этого дара отъ своей шляхты! Мы видимъ въ новъйшихъ правительственныхъ распоряженіяхъ ту историческую знаменательность, которая не зависить ни отъ какого личнаго разсчета того или другаго дъятеля и приноситъ свои плоды-иногда даже вопреки этому разсчету. Мы желаемъ только, чтобъ

Россія, совнавъ даруемое ею благо, шла по своему новому пути последовательно и неуклонно. Такъ мы полагаемъ, напримъръ, что продажа свободныхъ коронныхъ земель выписнить Немцамъ и привлечение въ Польшу Немецкаго насененія — были .бы несовсвиъ согласны съ духомъ новой правительственной системы и рано или поздно обратились бы во вредъ для самой Россіи, --- но подобной мітры нельзя, ка-жется, и ожидать отъ лицъ стоящихъ во главъ управленія; если же необходимость заставляеть распродавать эти земли, то, за надъленіемъ землею безземельныхъ Польскихъ крестьзать, которыхъ считается болте милліона, было бы, по нашему мижнію, полезиже предлагать ихъ въ обмжиъ на земли, принадлежащія пом'вщикамъ Польскаго происхожденія въ Западнорусскомъ краф, съ цфлью окончательнаго очищенія этого **грая**, или же пригласить на поселеніе въ Царствъ -- Русскихъ и прочихъ Славянъ, оградивъ ихъ національность и въру отъ всякаго посягательства со стороны шляхетскаго и У-втрамонтанскаго элемента.

Обратимся къ рескрипту и указамъ. Рескриптъ выражаетъ надежду, что «плодотворная научная деятельность» всего Тучте предохранить Польское юношество отъ «несчастныхъ безразсудныхъ увлеченій». ()нъ «съ довъріемъ возлагаетъ на вновь созданныя сельскія общества ближайшее попеченіе о распространеніи сельскихъ школъ и снабженіи ихъ **нужными** средствами». Онъ требуетъ отъ учащихъ и отъ Учащихся, равно какъ и отъ надзирающихъ за ученіемъ, «безкорыстнаго служенія просв'єщенію», вн'є всякихъ политыческихъ цвлей. «Предоставляя Польскому юношеству воз**можность обучаться** на его природномъ языкъ, говоритъ 4 шункть рескрипта, надлежить, вместе съ темъ, принять во выманіе, что населеніе Царства состоить изъ лицъ приналежащихъ къ разнымъ племенамъ и въроисповъданіямъ. Каждое изъ нихъ должно быть ограждено отъ всякаго на-Сильственнаго посягательства», и въ этихъ видахъ предо-Ставляется право каждой народности образовать свои от-**Дъныя училища.** «Въ школахъ общихъ, особенно же низшвхъ, обучение должно быть введено на природномъ языкъ большинства населенія, т. е. или на Польскомъ, или на Русскомъ, или на Ифмецкомъ, или на Литовскомъ, смотря по

мъстности и происхожденію жителей». «Задача Россіи, по отношенію къ Царству Польскому—заключаеть рескрипть безпристрастін ко всыть должна заключаться въ полномъ составнымъ стихіямъ тамошняго населенія». Затвиъ рескриптъ предписываетъ «войти въ соображенія о скорвищемъ по возможности преобразованіи Главной школы въ Варшавскій университеть», устроить правильные педагогическіе курсы для приготовленія учителей, и одинъ или нісколько таковыхъ курсовъ предназначить исключительно для Русскаго греко-уніатскаго, а другой или нісколько курсовъ для Литовскаго населенія, и повельваеть наконець дать Люблинской и прочимъ существующимъ въ Царствъ гимназіямъ основательное классическое направленіе. Приложенные къ рескрипту указы носять следующія заглавія: 1) о начальныхъ училищахъ въ Царствъ Польскомъ; 2) о женскихъ гемназіяхъ и прогимназіяхъ; 3) о Русской гимназіи въ Варпавъ (для Русскихъ); 4) о Нъмецкой евангелической школѣ въ Варшавѣ, и 5) объ учрежденіи учебныхъ дирекцій. Самые важные указы, разумфется, это первый и последній, о начальныхъ училищахъ и о дирекціяхъ. Какъ мы уже сказали, указъ опредъляетъ одну лишь внъшнюю сторону дъла, и нигдъ не выражаетъ притязанія — овладъть самою душою народа или отстранить участіе духовенства въ народномъ образованіи. Онъ лишь уничтожаеть юридическую привилегію духовенства на исключительное завъдываніе, виъсть съ помъщикомъ, народными школами и вообще дъломъ народнаго образованія, и отклоняеть оть преподаванія въ школахъ лицъ монашескаго званія, но затёмъ оставляеть за духовенствомъ полную свободу оказывать вліяніе на народное образованіе въ лицъ учителей — приходскихъ ксендзовъ. Правительство предоставляеть гминнымь и сельскимь обществамъ какъ зав'бдываніе гминными и сельскими училищами, такъ и учрежденіе новыхъ, совершенно независимо отъ помъщиковъ, духовенства и кого бы то ни было, кромъ окружныхъ директоровъ народныхъ училищъ. Назначеніе смотрителей училищъ, а также и выборъ учителей, равно какъ и удаленіе ихъ, поручается гминнымъ и сельскимъ сходамъ, съ утвержденія тіхъ же начальниковъ учебной дирекціи. Учителями и учительницами въ начальныхъ училищахъ москимъ, — Россія провозглашаеть начало свободы въроисповъданій... Кстати на дняхъ публикованъ указъ однороднаго же характера: объ уничтоженіи тълеснаго и о смягченіи прочихъ уголовныхъ нацазаній въ Царствъ Польскомъ, а также и объ отмънъ нъкоторыхъ странныхъ, «оставшихся тамъ, — какъ сказано въ указъ, — отъ прежняго премени мъстныхъ постановленій» — напр. наказаніе розгами подсудимаго во время производства слъдствія, и т. д...

До сихъ поръ дело касалось только внешней стороны жизни, соціальной и экономической. Воспитаніе принадлежить уже къ сферъ духовной, имъеть дъло съ душою народа. Здёсь задача несравненно труднёе и едвали, повидимому, исполнима для какого бы то ни было правительства. Но настоящіе указы разрішають и эту задачу удовлетворительнымъ образомъ, преимущественно для начальныхъ училищъ. Что же касается до высшихъ разсадниковъ образованія, то объ нихъ упоминается только вскользь и объ нихъ последують новыя особыя постановленія. Нельзя не заметить, что по отношенію къ этимъ последнимъ — задача Россіи усложняется темъ более, чемъ менее удовлетворяется она сама идеаломъ своихъ собственныхъ гимназій, прогимназій и университетовъ. Но пойдемъ дальше — и проследимъ и въ новыхъ ваконахъ тотъ же характеръ освободительнаго дъйствія, на который мы указывали выше. Шляхетская Польша твснить и гонить употребленіе національнаго языка тёхъ отдъльныхъ народовъ, которые поселены въ ен предълахъ; она ваставляетъ Русскихъ, Литовцевъ и Нфицевъ учиться не иначе, какъ по-Польски, и исключаетъ преподаваніе церковно-Славянскаго языка въ училищахъ Русскихъ греко-уніатовъ, которые все же ближе къ православію, чемъ къ латинству, и которыхъ богослужение совершается на церковно-Славянскомъ явыкъ. Россія, предоставляя Полякамъ въ Польшъ полную свободу учиться по-Польски, не только не стесняеть развитія Польскаго языка, но признаеть его господствующимъ языкомъ Царства и, даруя всёмъ прочимъ національностямъ равное право учреждать свои собственныя, начальныя училища, не возбраняетъ однакоже имъ вводить въ этихъ училищахъ и преподаваніе Польскаго языка. Шляхетская Польша отнимала у крестьянскихъ обществъ всякое право контроля

мѣнно въ «достодолжномъ» направленіи и будеть совершенно ограждено отъ вредныхъ вліяній. Такой гарантів не можетъ никогда представить никакой законъ, регламентирующій народное образованіе, какъ бы онъ усердно ни регламентироваль. Это вполнъ доказано опытомъ, и правительство едвали и задавалось такою неудобоисполнимою задачею. Доказано, напротивъ, что всѣ правительственныя попытка подобнаго рода приводили къ последствіямъ самымъ неблагопріятнымъ и неожиданнымъ для правительства, и что стремленіе уловить и направить самый духъ образованія — дискредитировало самое образованіе, налагало на него несочувственную печать казенности и производило въ учащихся или естественное чувство противорфчія, или полнфишее безразличное, пассивное отношение къ преподаванию-следовательно самое безплодное, чтобъ не сказать болъе. Въ Польшънътъ элемента вреднъе для Русскаго правительства (да и для самой Польши), какъ латинство. Не будь Польша католическою, не было бы въроятно и Польскаго вопроса. Поэтому, съ точки эрвнія некоторыхъ нашихъ публицистовъ, стремящихся обрусить Польшу, следовало бы, поступая логически, уничтожить и самый католицизмъ въ Польшъ. Однако же это вещь правственно невозможная, да и никто никогда въ Россіи не рѣшался объ этомъ и помыслить, не исключая и самихъ публицистовъ. Нельзя же не допустить учителемъ закона Божія въ народномъ училищъ-служителя храма того въроисповъданія, къ которому принадлежить народъ! Но допустивъ, по необходимости, преподаваніе латинскимъ ксендзомъ латинскаго катихизиса, вы темъ самымъ допускаете, въ области народнаго образованія, участіе такого элемента духовнаго, противъ вредныхъ действій котораго неть никакихъ внишния формальныхъ, доступныхъ свойству правительства гарантій. Очевидно, что излишная забота о гарантіяхъ является не только напрасною, но и положительно вредною, ибо она можетъ ствснить свободу преподаванія и лишить его всякаго довфрія со стороны Польскаго населенія. Едвали поэтому не следуетъ признать лучшимъ обезпеченіемъ въ этомъ случав — полную свободу обученія и нравственное отношеніе правительства къ діз образованія, такъ какъ съ преобладаніемъ вліянія Польскаго духовенства, эта

Россія, совнавъ даруемое ею благо, шла по своему новому пути последовательно и неуклонно. Такъ мы полагаемъ, напримфръ, что продажа свободныхъ коронныхъ земель выписнымъ Нъмцамъ и привлечение въ Польшу Нъмецкаго населенія — были бы несовсвив согласны съ духомъ новой правительственной системы и рано или поздно обратились бы во вредъ для самой Россіи, — но подобной міры нельзя, кажется, и ожидать отъ лицъ стоящихъ во главъ управленія; если же необходимость заставляеть распродавать эти земли, то, за надъленіемъ землею безземельныхъ Польскихъ крестьянъ, которыхъ считается болъе милліона, было бы, по натпему мивнію, полезиве предлагать ихъ въ обмвиъ на земли, принадлежащія пом'єщикамъ Польскаго происхожденія въ Зашаднорусскомъ крав, съ цвлью окончательнаго очищенія этого края, или же пригласить на поселеніе въ Царствъ -- Русскихъ и прочихъ Славянъ, оградивъ ихъ національность и вфру отъ всякаго посягательства со стороны шляхетскаго и ультрамонтанскаго элемента.

Обратимся къ рескрипту и указамъ. Рескриптъ выражаетъ надежду, что «плодотворная научная деятельность» всего лучте предохранить Польское юношество отъ «несчастныхъ бевразсудныхъ увлеченій». Онъ «съ довъріемъ возлагаетъ на вновь созданныя сельскія общества ближайшее попеченіе о распространеніи сельскихъ школъ и снабженіи ихъ нужными средствами». Онъ требуеть отъ учащихъ и отъ учащихся, равно какъ и отъ надзирающихъ за ученіемъ, «безкорыстнаго служенія просвіщенію», вні всякихъ политическихъ цвлей. «Предоставляя Польскому юношеству возможность обучаться на его природномъ языкъ, говоритъ 4 пунктъ рескрипта, надлежить, вмёстё съ тёмъ, принять во вниманіе, что населеніе Царства состоить изъ лицъ принадлежащихъ къ разнымъ племенамъ и въроисповъданіямъ. Каждое изъ нихъ должно быть ограждено отъ всякаго насильственнаго посягательства», и въ этихъ видахъ предоставляется право каждой народности образовать свои отдельныя училища. «Въ школахъ общихъ, особенно же низшихъ, обучение должно быть введено на природномъ языкъ большинства населенія, т. е. или на Польскомъ, или на Русскомъ, или на Нфмецкомъ, или на Литовскомъ, смотря по мъстности и происхожденію жителей». «Задача Россіи, по отношенію къ Царству Польскому—заключаетъ рескриптъ должна заключаться въ полномъ безпристрастіи ко всвиъ составнымъ стихіямъ тамошняго населенія». Затьмъ рескриптъ предписываетъ «войти въ соображенія о скоръйшемъ по возможности преобразованіи Главной школы въ Варшавскій университеть», устроить правильные педагогическіе курсы для приготовленія учителей, и одинъ или нісколько таковыхъ курсовъ предназначить исключительно для Русскаго греко-уніатскаго, а другой или нісколько курсовъ для Литовскаго населенія, и повельваеть наконець дать Люблинской и прочимъ существующимъ въ Царствъ гимназіямъ основательное классическое направленіе. Приложенные къ рескрипту указы носять следующія заглавія: 1) о начальныхъ училищахъ въ Царствъ Польскомъ; 2) о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ; 3) о Русской гимназіи въ Варшавъ (для Русскихъ); 4) о Нъмецкой евангелической школь въ Варшавь, и 5) объ учреждении учебныхъ дирекцій. Самые важные указы, разумфется, это первый и последній, о начальныхъ училищахъ и о дирекціяхъ. Какъ мы уже сказали, указъ опредъляетъ одну лишь внъшнюю сторону дъла, и нигдъ не выражаетъ притязанія — овладъть самою душою народа или отстранить участіе духовенства въ народномъ образованіи. Онъ лишь упичтожаеть юридическую привилегію духовенства на исключительное завъдываніе, виъсть съ помъщикомъ, народными школами и вообще дъломъ народнаго образованія, и отклоняетъ отъ преподаванія въ школахъ лицъ монашескаго званія, но затімь оставляеть за духовенствомъ полную свободу оказывать вліяніе на народное образованіе въ лицъ учителей — приходскихъ ксендзовъ. Правительство предоставляеть гминнымь и сельскимь обществамъ какъ завъдываніе гминными и сельскими училищами, такъ и учрежденіе новыхъ, совершенно независимо отъ помъщиковъ, духовенства и кого бы то ни было, кромъ окружпыхъ директоровъ народныхъ училищъ. Назначеніе смотрителей училищъ, а также и выборъ учителей, равно какъ и удаленіе ихъ, поручается гминнымъ и сельскимъ сходамъ, съ утвержденія тъхъ же начальниковъ учебной дирекціи. Учителями и учительницами въ начальныхъ училищахъ моущерба для Русскаго дёла, можеть быть упущена изъ виду тым, которые такъ недовърчиво относятся къ ней, какъ къ общественной силъ.

Впрочемъ, времена перемънчивы. Если въ началъ, по отношенію къ Западному краю, Русская журналистика действовыв съ полнымъ единодушіемъ, то теперь нікоторые ем органы (разумъется не другіе какіе, какъ Петербургскіе), экансипируясь отъ прежняго увлеченія, вольнаго и невольнаго, общимъ народнымъ чувствомъ, — начинаютъ вновь сворачивать въ сторону и производить диссонансъ въ общемъ хоръ. Конечно, въ прошломъ году не достало бы отваги и у «Вѣсти» возвъщать то, что возвъстила она педавно въ предпослѣднемъ своемъ №, отвѣчая на нашу статью, именно, что она дъйствительно предпочитаетъ Русскому крестьяныну «образованнаго» Польскаго помъщика въ Западномъ крав, -т. е. такого, какъ описалъ его День», именно: умъющаго болтать по Французски, посвященнаго во всь таинства Галантерейнаго обхожденія, которымъ «Въсть» восторгается такъ же, какъ Осипъ въ «Ревизорѣ», и удобовпускаемаго въ ть салоны, какіе описаны были г-жею Китти. Теперь обсто-**Ятельства**, какъ видно, нъсколько измънились и «Въсть» уже Решается безъ особеннаго стыда говорить во всеуслышание такія странныя (чтобъ выразиться учтивье) рычи. Читатели Вфрно уже замътили, что мы имъемъ нъкоторую слабость къ газетв «Въсть». Дъйствительно, мы очень благодарны этой тазеть за услуги, ею намъ безпрестанно оказываемыя. Она доставляеть намь случай, самь по себь рыдкій, обличать мньтія, которыя образуются и формулируются вит журнальной сферы, въ области недоступной литературному обличенію... **Она** доставляеть намъ возможность осязать одно изъ самыхъ Фольныхъ мъстъ нашего общества. Въ этомъ, кажется, и Ваключается весь смыслъ существованія этой газеты, потому **ЧТО КАКЪ** Газета, она едва ли способна оказывать какое-ни-Фудь вліяніе на общество, а партія, ее издающая, способна оказывать свое недоброе дъйствіе и безъ помощи «Въсти» въ предълахъ не литературныхъ... Какъ же не радоваться шамъ существованію газеты «Вѣсть», — этому еженедѣльному случаю встречаться лицомъ къ лицу съ партіей ее издающей — на журнальной аренъ!

Эти-то новъйшіе отзывы двухъ-трехъ органовъ Русской періодической печати о сословной и національной борьбів въ Западномъ краф, и внушаютъ намъ нфкоторое безпокойство. Разумбется остальная Русская журналистика останется върна своему прежнему направленію. Она не мало потрудилась въ прошломъ году въ пользу Западно-Русскаго народа и успъла возбудить къ нему горячее сочувствіе въ Русскомъ обществъ; она обязана довершить свое дъло и не давать угасать въ нашихъ лѣнивыхъ душахъ загорѣвшемуся огню братскаго участія и состраданія. Вотъ почему читатели «Дня» н не должны дивиться его частому призывному звону. Дело не въ концъ, а еще въ началъ. Затрудненія умножаются и задача усложняется съ каждымъ днемъ. Западно-Русскій вопросъ теперь-то именно и вступаеть въ свой самый трудный фазисъ. Усмирить, напр., мятежъ на Украйнъ, побить шайки повстанцевъ и т. п., было, по нашему мнѣнію, задачею не мудреною и не хитрою; --- но теперь настаеть такой періодъ, который потребуеть отъ насъсамых усиленных трать нашей правительственной мудрости, нашей политической способности, нашей общественной силы, нашего патріотизма. Надобно сознаться, что починъ дълу былъ для насъ самый благопріятный, — можно сказать — даже неожиданный нами. Въ самомъ дёлё, могли ли мы ожидать, что послё, нами же поощренной, настойчивой деятельности Чарторыйскихъ, Чацкихъ и имъ подобныхъ, — послъ того, какъ мы же сами, возвративъ этотъ край изъ Польскаго плененія, отдали Русскій народъ въ руки Польскимъ панамъ, въ видъ распространенія на послъднихъ — привилегіи Русскаго пом'єщичьяго права, а на первыхъ — Русской же крѣпостной зависимости, — могли ли мы ожидать, повторяемъ, что Русскій народъ Сіверозападныхъ и Югозападныхъ областей, при первомъ покушеніи къ мятежу той части населенія края, которая составляеть въ немъ дъйствительную силу-силу поземельнаго владенія, образованности, богатства и знатности-встанетъ, какъ одинъ человъкъ, одушевится единымъ чувствомъ — пераздёльности своей съ Россіей и преданности своей Русскому правительству? Конечно, эта преданность относится лишь къ той единой верховной Русской власти, которая олицетворяетъ собою для народа Россію; — эту преданность, можеть быть, было бы справедсвобода, которою не могутъ же, конечно, не дорожить и Понаки, неминуемо должна была бы исчезнуть. Нѣкоторые наши публицисты, обращающіе особенное вниманіе на гарантін для Русскаго господства, возлагаютъ всю свою надежду на начальниковъ учебныхъ дирекцій... Но мы полагаемъ, что будущіе директора едвали захотятъ быть чѣмъ-то въ родѣ католическихъ directeurs de concience, т. е. диракторами народной совѣсти, — особенно же помня требованіе рескрипта, что учебныя начальства не должны обращать разсадники наукъ въ орудія для достиженія политическихъ цѣлей...

Заслуги русской журналистиви въ вопросъ о Западнорусскомъ краъ.

Москва, 26-го сентября 1864 г.

Если въ чемъ-либо и когда-либо Русская журналистика оказала Русской землъ, Русскому обществу, Русскому на-Роду действительную, несомненную услугу, такъ это — кажется намъ-именно по отношенію къ Западнымъ областямъ Россіи. Здёсь ея дёло было чисто и свято; здёсь она сточла на твердой, незыблемой почвѣ; она обращалась къ самымъ лучшимъ сторонамъ народнаго чувства, она служила выраженіемъ самыхъ честныхъ, самыхъ законныхъ стремленій и требованій народнаго духа. Здёсь Русская совёсть могла не знать ни колебаній, ни недоуміній, —и главнійшимь, достославнъйшимъ результатомъ событій прошлаго года было именно усвоение этого края Россіи — въ общественномъ и всенародномъ сознаніи. Край этотъ завоеванъ теперь какъ бы вновь сознательнымъ подвигомъ любви и мысли, и нътъ сомнина, что такое завоевание несравненно надежние и прочнъе завоеванія -- мечемъ военачальника или перомъ дипломата.... Совъмъ не то видимъ мы — во время и послъ Польскаго мятежа 1830—31 года. Съ одной стороны Русская журналистика той эпохи лишена была возможности принимать живое непосредственное участіе въ общественныхъ, современныхъ ей Русскихъ событіяхъ — «политическаго характера»; съ другой стороны (что отчасти могло быть поструствіемь перваго) — самый вопрось не быль вполну уяснень

Эти-то новъйшіе отзывы двухъ-трехъ органовъ Русской періодической печати о сословной и національной борьб въ Западномъ краф, и внушають намъ нфкоторое безпокойство. Разумбется остальная Русская журналистика останется върна своему прежнему направленію. Она не мало потрудилась въ прошломъ году въ пользу Западно-Русскаго народа и успъла возбудить къ нему горячее сочувствіе въ Русскомъ обществъ; она обязана довершить свое дъло и не давать угасать въ нашихъ ленивыхъ душахъ загоревшемуся огню братскаго участія и состраданія. Вотъ почему читатели «Дня» и не должны дивиться его частому призывному звону. Дело не въ концъ, а еще въ началъ. Затрудненія умножаются и задача усложняется съ каждымъ двемъ. Западно-Русскій вопросъ теперь-то именно и вступаеть въ свой самый трудный фазисъ. Усмирить, напр., мятежъ на Украйнъ, побить шайки повстанцевъ и т. п., было, по нашему мивнію, задачею не мудреною и не хитрою; --- но теперь настаеть такой періодъ, который потребуеть оть насъсамых усиленных трать нашей правительственной мудрости, нашей политической способности, нашей общественной силы, нашего патріотизма. Надобно сознаться, что починъ дёлу быль для насъ самый благопріятный, — можно сказать — даже неожиданный нами. Въ самомъ дёлё, могли ли мы ожидать, что послё, нами же поощренной, настойчивой деятельности Чарторыйскихъ, Чацкихъ и имъ подобныхъ, - послъ того, какъ мы же сами, возвративъ этотъ край изъ Польскаго плененія, отдали Русскій народъ въ руки Польскимъ панамъ, въ видъ распространенія на послъднихъ — привилегіи Русскаго пом'єщичьяго права, а на первыхъ — Русской же крепостной зависимости, -- могли ли мы ожидать, повторяемъ, что Русскій народъ Сіверозападныхъ и Югозападныхъ областей, при первомъ нокушеніи къ мятежу той части населенія края, которая составляеть въ немъ действительную силу — силу поземельнаго владфнія, образованности богатства и знатности-встанеть, какь одинь человъкь, одушевится единымъ чувствомъ — пераздѣльности своей съ Россіей и преданности своей Русскому правительству? Конечно, эта преданность относится лишь къ той единой верховной Русской власти, которая олицетворяетъ собою для народа Россію; — эту преданность, можеть быть, было бы справед-

дрости Русскаго народа, -- кому, какъ не Русскому пароду. въ тесновъ смысле этого слова, обязана Россія и спокойствіемъ общественнымъ, и прочностью своего политическаго зданія, и здоровьемъ своего организма, своею силою и славою? Не этотъ ли народъ, котораго такъ боятся въ Петербургв издатели «Ввсти» и съ нею сочувствующіе — умветь жранить въру въ добро и правду, въ ихъ грядущее торжество, въ слово Спасителя: «претерпъвый до конца, той спасень будеть»? Не онъ ли, съ величайшимъ тактомъ, редко киропвляемымъ нами, людьми образованными, умфетъ воздерживаться отъ огульныхъ обвиненій существующаго порядка. **жиссившивая** злоупотребленія отдёльныхъ лицъ съ самою системою, съ началомъ, -- строго отличая случайное и временное отъ основнаго и долженствующаго быть? Онъ умветь жранить въ себъ религіозное чувство и послушаніе церкви, нескотря на недостойное иной разъ поведение служителей аларя, — на которое такъ любятъ указывать люди нашего общества, въ оправдание своего безвърія; опъ сберегаеть въ себь надежду на правосудіе верховной власти и блюдеть въ сюемъ сердцв ся совершенный идеаль, несмотря на случающіеся поборы и всяческія неправды окружающих в его чиовниковъ. Этого-то верховнаго правосудія голосъ, --- правосудія неразлучнаго въ его понятіяхъ съ идеею любви и чиосердія, желаль бы онь слышать; оть него, этого верховнаго судилища, ожидаеть онъ снисходительнаго разъясненія своихъ тяжкихъ недоразумфній...

Мы не имъемъ возможности сообщить нашимъ читателямъ болье обстоятельныхъ свъдъній о ходъ крестьянскаго дъла на Украйнъ и Бълоруссіи, — мы съ нетерпъпіемъ ожидаемъ результата новыхъ правительственныхъ распоряженій...

Возможно ли возвратиться въ системъ Велёпольскаго?

Москва, 21 ноября 1861 г.

Съ нъкотораго времени иностранные журналы стали вимо измънять свою тактику по Польскому вопросу. Отловъ въ сторону прежніе свиръпые возгласы и грубые вражлись мы исправиться и загладить паши ошибки, какъ благодарили мы этихъ крестьянъ за то, что они остались непоколебимыми въ часъ тяжелаго испытанія, какъ спѣнило правительство, съ одобренія всей Россіи, выразить крестьянамъ довѣріе раздачею копій, медалей, устройствомъ военныхъ карауловъ и проч.! Это было отраднѣйшее мгновеніе нашей новѣйшей исторіи! это самая чистая и праведнѣйшая сторона всего этого путанаго, темнаго, какъ фальшивая нота звучащаго, Польскаго вопроса!

Что же сдёлали мы для того, чтобы заставить Западнорусскій народъ забыть пятивёковое Польское иго и нашу собственную, слишкомъ полустолётнюю несправедливость? упрочили ли мы и съ своей стороны связь насъ соединяющую?..

Западнорусскій народъ сдѣлаль свое дѣло: сдѣлали ли мы свое? мы, которые любимъ хвалиться прогрессомъ и, осуждая безцеремонно недавнее прошлое, съ гордостью возвѣщаемъ міру, что уроки исторіи не пропали для насъ даромъ? Точно ли не пропали?

Много горя наделаль въ Россіи - этоть ненужный, напрасџый, Поляками и съ Запада напущенный на насъ страхъ,страхъ демократизма и соціализма, такъ ревностно разжигаемый некоторыми публицистами! Съ точки зренія, напр., Петербургскихъ сотрудниковъ и издателей «Въсти», весь Русскій народъ подлежаль бы непременному остракизму, какъ излюбившій предъ всеми прочими формами поземельнаго владънія — общину: по крайней мъръ онъ осужденъ у нихъ находиться подъ постояннымъ въчнымъ «подозръніем» во вредныхъ для общественнаго спокойствія стремленіяхъ! Но чему и кому, спрашивается, обязана Россія своимъ спокойствіемъ, миромъ и тишиною? Чиновникамъ ли, которые первые подвергаются всевозможнымъ, болфе или менфе однако же справедливымъ, нападкамъ со стороны газеты «Въсть», и начиная съ «Ибеды» пе переставали быть мишенью для стрълъ юмора и сатиры? Обществу ли, снующемуся по встыть вттрамъ дующимъ съ Запада-изъ Франціи, Германіи, Англіи,вътрамъ демократическимъ и аристократическимъ, прогрессивнымъ и ретрограднымъ, и т. д. и т. д.? Чему, какъ не консерватизму (въ лучшемъ его значеніи), чему, какъ не му-

дрости Русскаго народа, -- кому, какъ не Русскому народу, въ тесномъ смысле этого слова, обязана Россія и спокойствіемъ общественнымъ, и прочностью своего политическаго зданія, и здоровьемъ своего организма, своею силою и славою? Не этотъ ли народъ, котораго такъ боятся въ Петербургв издатели «Ввсти» и съ нею сочувствующіе — умветь хранить въру въ добро и правду, въ ихъ грядущее торжество, въ слово Спасителя: «претерпъвый до конца, той спасенъ будеть»? Не онъ ли, съ величайшимъ тактомъ, ръдко проявляемымъ нами, людьми образованными, умфетъ воздерживаться отъ огульныхъ обвиненій существующаго порядка, несмъщивая влоупотребленія отдъльныхъ лицъ съ самою системою, съ началомъ, --- строго отличая случайное и временное отъ основнаго и долженствующаго быть? Онъ умфеть хранить въ себъ религіозное чувство и послушаніе церкви, несмотря на недостойное иной разъ поведение служителей алтаря, — на которое такъ любятъ указывать люди нашего общества, въ оправдание своего безвърія; опъ сберегаеть въ себъ надежду на правосудіє верховной власти и блюдеть въ своемъ сердцв ея совершеннвишій идеаль, несмотря на случающіеся поборы и всяческія неправды окружающихъ его чиновниковъ. Этого-то верховнаго правосудія голосъ, --- правосудія неразлучнаго въ его понятіяхъ съ идеею любви и ишлосердія, желаль бы онь слышать; оть него, этого верховнаго судилища, ожидаеть онъ снисходительнаго разъясненія своихъ тяжкихъ недоразумфній...

Мы не имвемь возможности сообщить нашимь читателямь болве обстоятельныхь сввдвній о ходв крестьянскаго двла на Украйнв и Бвлоруссіи, — мы съ нетерпвніемь ожидаемь результата новыхь правительственныхь распоряженій...

Возможно ли возвратиться въ системъ Велёпольскаго?

Москва, 21 ноября 1864 г.

Съ нѣкотораго времени иностранные журналы стали видию изиѣнять свою тактику по Польскому вопросу. Отложивъ въ сторону прежніе свирѣпые возгласы и грубые враж-

стараются представить опасность, угрожающую отъ крестьянскаго дела въ Западной Россіи и въ Польше -- общею, вседворянскою, одинаковою какъ для шляхты, такъ и для Тульскихъ, Самарскихъ, Тамбовскихъ помъщиковъ! Польскіе помъщики желали бы возстановить Русскихъ помъщиковъ противъ общаго врага - крестьянскаго благосостоянія, гражданской полноправности крестьянъ, народности, поставляемой выше начала аристократического и т. д.!.. Разумвется всь эти усилія совершенно напрасны, и большинство Русскихъ дворянъ отвергнетъ эти непрошенныя услуги, несмотря на усердіе той Русской партіи, которая выражаеть себя въ газеть «Въсть». Мы охотно допускаемъ предположение и даже ув'врены, что эта партія и не подозрѣваетъ, въ простотъ своей, кому и чему собственно она служить, но во всякомъ случав служить она ложному началу и ложному дълу. Любопытны эти фразы, эти пошло-либеральныя, пошлоразумныя, пошло-мудрыя общія міста, которыя, къ сожалінію, иміють не малую власть надъ умами въ нікоторыхь нашихъ общественныхъ сферахъ, которыя господствуютъ въ салонахъ, описываемыхъ «Въстью», и которымъ сборнымъ мъстомъ является эта газета. Карайте мятежниковъ, преслъдуйте бунтовщиковъ, — восклицаетъ она вмъстъ съ свосю партіей, — но блюдите шляхетство. «Польское дворянство можеть быть обставлено такими условіями, при которыхъ его члены сделаются верными въ службе престолу Русскому, - при которыхъ они устремятся къ сліянію съ дворянствомъ Русскимъ въ тъхъ же чувствахъ върноподданства!» Мы нисколько не ставимъ въ вину Полякамъ, когда они стараются насъ увврить въ этомъ; они дъйствуютъ въ своихъ видахъ, стремятся къ достиженію своей ціли и не пренебрегають никакими средствами. Но нама върить имъ въ этомъ, да еще съ паносомъ возглашать подобныя увъренія — это едвали простительно; это значить не понимать ни Польши, ни Россіи, ни красноръчиваго языка недавнихъ событій. Какъ будто дворянство Польское уже не было обставлено такими условіями! какъ будто, при воспрещеніи Русскому дворянству занимать какіялибо служебныя мъста въ Польшь, Польскимъ шляхтичамъ не была въ то же самое время открыта возможность служить но всей Россіи и достигать высшихъ должностей въ госу-

двив устройства и улучшенія быта крестьянь, поучая докторальнымъ тономъ не идти далве очиншеванія, предположеннаго маркизомъ Велёпольскимъ. Даже самыя ультрасоціалистскія и демократическія газеты, какъ скоро дёло идетъ о Русской Польшѣ, и собственно о крестьянской реформѣ, претворяются въ защитниковъ аристократическаго принципа и крупной собственности (а теперь обрататся в роятно и въ ревностныхъ католиковъ), — и весьма презрительно поговаривають о слепоте и бездушіи народных массь, —не хуже Петербургской газеты «Вёсть»... Ловушка, какъ видять читатели, поставлена слишкомъ грубо, слишкомъ явно: казалось бы, мудрено и предположить, что кто-либо можетъ въ нее попасться; однако же эти увъщанія и реприманды иностранныхъ, преимущественно Французскихъ журналовъ, тронули сердце некоторых Санктпетербургских газеть. Такъ «Голосъ» привътствовалъ статьи Французскихъ публицистовъ какъ какую-то зарю чего-то хорошаго, новаго и отблагодариль ихъ за въжливый и доброжелательный тонь, а «Въсть» зазвучала имъ сочувственно въ отвътъ всъми своими псевдодворянскими струнами. Мы говоримъ псевдо или мнимо-дворянскими, потому что, кромъ незначительной партіи, выражающей себя въ «Въсти», остальное Русское дворянство, безъ сомнвнія, не признаеть никакой солидарности между собой и шляхетствомъ, и очень бы обидълось, еслибъ узнало, что газета, выдающая себя за дворянскій органь, навязываеть Русскимъ дворянамъ тождественность интересовъ съ Польскою шляхтой! Такъ какъ дла этой партіи принципъ дворянства (понимаемый ею не въ Русскомъ, а въ Западноевропейскомъ смыслъ ) стоитъ выше принципа народности, такъ какъ она открыто говоритъ, что готова была бы отдать преимущество Польскому образованному шляхтичу предъ Бълорусскимъ народомъ на Бълорусской земль, то мы въ настоащемъ случав решаемся смело, не боясь опроверженія, принать сторону Русскихъ дворянъ и протестовать отъ ихъ имени противъ такихъ навътовъ дворянской газеты «Въсть» и издающей ее партіи. Нътъ сомнънія, что Поляки очень усердно и очень ловко пользуются подобными аристократическими инстинктами, или върнъе — претензіями на аристократизмъ, на служение идев аристовратизма, въ нашемъ обществв, и

стараются представить опасность, угрожающую отъ крестьянскаго дъла въ Западной Россіи и въ Польшъ — общею, вседворянскою, одинаковою какъ для шляхты, такъ и для Тульскихъ, Самарскихъ, Тамбовскихъ помъщиковъ! Польскіе помъщики желали бы возстановить Русскихъ помъщиковъ противъ общаго врага -- крестьянскаго благосостоянія, гражданской полноправности крестьянъ, народности, поставляемой выше начала аристократического и т. д.!.. Разумвется всъ эти усилія совершенно напрасны, и большинство Русскихъ дворянъ отвергнетъ эти непрошенныя услуги, несмотря на усердіе той Русской партіи, которая выражаеть себя въ газетъ «Въсть». Мы охотно допускаемъ предположение и даже увърены, что эта партія и не подозръваеть, въ простотъ своей, кому и чему собственно она служитъ, но во всякомъ случав служить она ложному началу и ложному двлу. Любопытны эти фразы, эти пошло-либеральныя, пошлоразумныя, пошло-мудрыя общія міста, которыя, къ сожаленію, имеють не малую власть надъ умами въ некоторыхъ нашихъ общественныхъ сферахъ, которыя господствуютъ въ салонахъ, описываемыхъ «Вѣстью», и которымъ сборнымъ мъстомъ является эта газета. Карайте мятежниковъ, преслъдуйте бунтовщиковъ, — восклицаетъ она вмъстъ съ свосю партіей, — но блюдите шляхетство. «Польское дворянство можеть быть обставлено такими условіями, при которыхъ его члены сделаются верными въ службе престолу Русскому, - при которыхъ они устремятся къ сліянію съ дворянствомъ Русскимъ въ тъхъ же чувствахъ върноподданства!» Мы нисколько не ставимъ въ вину Полякамъ, когда они стараются насъ увбрить въ этомъ; они дъйствуютъ въ своихъ видахъ, стремятся къ достиженію своей ціли и не пренебрегають никакими средствами. Но нама върить имъ въ этомъ, да еще съ пасосомъ возглашать подобныя увъренія — это едвали простительно; это значить не понимать ни Польши, ни Россіи, ни красноръчиваго языка недавнихъ событій. Какъ будто дворянство Польское уже не было обставлено такими условіями! какъ будто, при воспрещеніи Русскому дворянству занимать какіялибо служебныя мъста въ Полыпъ, Польскимъ шляхтичамъ не была въ то же самое время открыта возможность служить по всей Россіи и достигать высшихъ должностей въ госу-

Это люди, для которыхъ не можеть быть ничего завътнаго и святаго въ государствъ, чуждомъ ихъ національности, и которые всегда готовы или стать цементомъ, связью, организующею силою для всёхъ бродячихъ въ странѣ элементовъ безпорядка, для всёхъ дурныхъ, демагогическихъ инстинктовъ, или же-создать бездушную опору силы... Какъ только не будеть ни Царства Польскаго, ни Поляковъ, а будутъ только Русскія губерніи и Русскіе, т. е. оффиціально признаваемые Русскими, то этимъ самымъ уже отнимется право принимать мфры противъ Польскаго элемента (такъ какъ его оффиціально существовать не будетъ); вы обязаны будете допустить Поляка, въ его качествъ «Русскаго», съ его полноправностью «Русскаго гражданина» въ такія должности и на такія м'єста, куда бы никогда не допустили Поляка, какъ Поляка, зная его отношеніе къ Русской народности. Это все равно, что переодеть, напримеръ, непріятельскую армію въ костюмы той страны, противъ которой она идетъ! все равно, что нарядить солдатъ наступающихъ на насъ войскъ-въ мундиры и оружіе Русскихъ солдатъ... Въ настоящее время для насъ очень важно то, что существуеть возможность признать Поляка и какъ таковагоудалять изъ Русскаго края, гдв онъ можеть быть вредень, тав необходимо утвердить насаждение Русской народности; **эта** возможность дается темъ, что есть Польша, есть оффиціально признанная Польская народность. Если же таковое оффиціальное признаніе упразднится, и Польша оффиціально будеть считаться темъ же, чемъ Тульская губернія, а Подякъ тъмъ же, чъмъ всякій Тулякъ, то не будеть никакого юридическаго основанія дёлать различіе между Полякомъ и Тулякомъ, и оба они будутъ имъть равное право служить и дъйствовать внутри Россіи. Между тъмъ, кто же не согласится въ томъ, что такое оффиціальное признаніе Поляка Русскимъ и оффиціальное непризнаніе Польской національности еще не сдълаеть Поляка ни Русскимъ, ни благорасположеннымъ къ Русской народности, не заставитъ его перестать быть Полякомъ, не измѣнитъ его стремленій, а только поставить его въ такія условія, при которыхъ онъ можетъ свободнъе вредить Россіи, а мы сами себя лишимъ возможности и права отстранять этотъ вредъ! Не знаемъ какъ другіе, но мы не видимъ никакого особеннаго блага для Россіи въ томъ, что Польское зло, сосредоточенное теперь въ Западномъ краѣ, разселяется по внутреннимъ нашимъ губерніямъ. Если мы желаемъ очистить отъ Польскаго элемента нашъ Западный край, то мы точно также не желали бы быть поставленными со временемъ въ необходимость—домогаться такого же очищенія отъ Польскаго элемента и для остальной Россіи.

Намъ возразять, можеть быть, что такое разселение имчтожно при массъ 60 милліоновъ Русскаго народа, — что нашими словами мы свидетельствуемь о нашемь безсили «ассимилировать» или уподоблять себв инородцевъ, и т. д. На это мы отвътимъ прежде всего, что мы видимъ опасность не отъ Польскаго простаго народа, который, еслибъ и весь переселился къ намъ, былъ бы намъ нисколько не страшенъ, а со временемъ, можетъ быть, и совствиъ бы слидся съ Русскимъ народомъ; нътъ, Польша сильна и опасна намъ не своимъ простымъ народомъ, а своимъ обществомъ, своей шляхтой. Польская шляхта—это резервуаръ чиновникова для Россіи: по своему происхожденію, воспитанію, общественному положенію, она почти не имбеть другой двятельности, другаго ремесла, кромъ службы, — къ которой, къ тому же, Польскіе чиновники очень способны. Польская шляхта, переселяемая въ Россію или оффиціально признаваемая за Русское дворянство, призывалась бы такимъ образомъ къ дъйствію въ общественныхъ сферахъ, а не въ народныхъ, гдв бы ей могъ противостать самъ Русскій народъ; мало того, она призывалась бы такимъ образомъ къ власти надъ Русскимъ народомъ (во сколько удъляется власти мелкимъ и второстепеннымъ чиновникамъ). Поглотить провинцію целому государству не трудно; трудне одному политическому организму поглотить другой политическій организмъ; еще труднее поглотить общество, съ развитой, искушенной, опытной въ борьбъ общественной силой, -- обществу, такой силы не имъющему. Мы должны въ этомъ сознаться, какъ ни горько намъ это признаніе. Мы не должны себя обманывать и обнадеживаться такими силами, которыхъ, къ несчастію, у насъ еще нать; еще менъе должны мы себя льстить надеждою, что недостатокъ общественныхъ силъ можетъ быть восполненъ внъшнею

силою и деятельностью государства. Легко сказать: намъ следуеть обрусить Польшу, следуеть ввести всюду въ употребленіе Русскій языкъ, -- когда мы, Русскіе, сами нуждаемся постоянно въ такой же проповеди, когда намъ следуеть ввести въ употребление Русский языкъ въ нашемъ собственномъ обществь!... Когда Пруссакъ налагаеть свой языкъ на Датчанина (примъръ, на который указывали наши публицисты). онь знаеть, что знаніе его языка подвигаеть человіка въ цивилизаціи и есть необходимое условіе образованности, онъ гордится своимъ языкомъ, и такое требованіе, такое сознане живеть не въ одномъ правительствъ, но во всъхъ Пруссакахъ порознь и вивств взятыхъ. Таково ли отношение общества къ нашему богатому, лучшему изъ языковъ міра, Русскому языку?! не стыдится ли оно въ тысячу разъ болье ошибокъ во Французскомъ языкъ, чъмъ ошибокъ въ Русскомъ? жакую рѣчь до сихъ поръ слышимъ мы преимущественно въ нашемъ обществъ, особенно же въ салонахъ, такъ благогожено описываемых газетою «Весть»? Не въ этомъ ли сатомъ № ея, откуда взяты нами вышеприведенныя ея слова. разсказывается ею съ сочувствіемъ, что бывшій владелецъ села Ильинскаго подъ самою Москвою (нынъ купленнаго Государыней Императрицей), еще весьма недавно, до самой жончины своей, пользуясь крыпостнымъ правомъ, одывалъ крестыновь въ пастушескія шляпы и швейцарскіе костюмы. принуждаль ихъ учиться Францувскимъ танцамъ, а по восжреснымъ днямъ, подъ оркестръ бальной музыки, отплясывать въ саду кадрили, вальсы и польки! - Общество, которое само не можетъ назваться народнымъ, которое доступно преимущественно чувствамъ политическаго патріотизма, но слабо проникнуто духовнымъ народнымъ самосознаніемъ, которое начинаетъ уже и теперь тяготиться бременемъ сочувствія къ Западнорусскому краю, — общество, которое еще не выработало въ себъ самостоятельности, еще не пережило внутренній процессъ Петровскаго переворота, не сомкнулось съ народомъ въ цѣлый нравственный (не политическій тольмо) организмъ, -- такое общество, особенно при своей исторической обстановкъ, лишено, къ несчастію, условій для успъшной борьбы общественнымъ путемъ, общественными силани!.. Ему трудно надвяться покорить себв нравственногіе, но мы не видимъ никакого особеннаго блага для Россіи въ томъ, что Польское зло, сосредоточенное теперь въ Западномъ крав, разселяется по внутреннимъ нашимъ губерніямъ. Если мы желаемъ очистить отъ Польскаго элемента нашъ Западный край, то мы точно также не желали бы быть поставленными со временемъ въ необходимость—домогаться такого же очищенія отъ Польскаго элемента и для остальной Россіи.

Намъ возразять, можеть быть, что такое разселеніе ничтожно при массъ 60 милліоновъ Русскаго народа, — что нашими словами мы свидетельствуемь о нашемь безсили «ассимилировать» или уподоблять себъ инородцевъ, и т. д. На это мы отвътимъ прежде всего, что мы видимъ опасность не отъ Польскаго простаго народа, который, еслибъ и весь переселился къ намъ, былъ бы намъ нисколько не страшенъ, а со временемъ, можетъ быть, и совсъмъ бы слидся съ Русскимъ народомъ; нътъ, Польша сильна и опасна намъ не своимъ простымъ народомъ, а своимъ обществомъ, своей шляхтой. Польская шляхта-то резервуаръ чиновникова для Россіи: по своему происхожденію, воспитанію, общественному положенію, она почти не имфетъ другой двятельности, другаго ремесла, кромъ службы, — къ которой, къ тому же, Польскіе чиновники очень способны. Польская шляхта, переселяемая въ Россію или оффиціально признаваемая за Русское дворянство, призывалась бы такимъ образомъ къ дъйствію въ общественныхъ сферахъ, а не въ народныхъ, гдъ бы ей могъ противостать самъ Русскій народъ; мало того, она призывалась бы такимъ образомъ къ власти надъ Русскимъ народомъ (во сколько удёляется власти мелкимъ и второстепеннымъ чиновникамъ). Поглотить провинцію целому государству не трудно; трудне одному политическому организму поглотить другой политическій организмъ; еще труднве поглотить общество, съ развитой, искушенной, опытной въ борьбъ общественной силой, -- обществу, такой силы не имъющему. Мы должны въ этомъ сознаться, какъ ни горько намъ это признаніе. Мы не должны себя обманывать и обнадеживаться такими силами, которыхъ, къ несчастію, у насъ еще нать; еще менње должны мы себя льстить надеждою, что недостатокъ общественныхъ силъ можетъ быть восполненъ внъшнею

могло бы тамъ противоръчить съ системою дъйствій въ Царствъ Польскомъ... Дальнъйшее разръшеніе Польскаго вопроса — въ будущемъ, а какую форму разръшенія готовить ему исторія — это предсказать трудно. Во всякомъ случать время это теперь, очевидно, еще не настало, — во всякомъ случать, вопросъ еще не разръшенъ и разръшеніе его должно принадлежать только самой Россіи...

По ководу укольненія генераль-губернатора Муравьева.

Москва, 1 мая 1865 года.

Наконецъ слухи, такъ сильно запимавшіе не только весь Сѣверозападный край, но и все Русское общество, осущестывлись. На этой недѣлѣ обнародованъ высочайшій рескриптъ сенералъ-губернатору шести Сѣверозападныхъ губерній, М. Н. Муравьеву объ увольненій его, согласно неоднократной просьбѣ и вслѣдствіе совершенно-разстроеннаго здоровья— отъ должности генералъ-губернатора и командующаго войсками. Вмѣстѣ съ тѣмъ навначенъ ему и преемникъ—директоръ канцелярій г. военнаго министра, генералъ-лейтенантъ Кауфианъ.

Всякій, кому хорошо въдомо положеніе этого края, кто не вышинов изв своей памяти всёх в обстоятельствъ Польскаго дёла въ 61,62 и 63 годахъ, т. е. починъ, разгаръ и конецъ Польскаго мятежа въ Съверозападной Россіи, --- всякій, кто знакомъ паконецъ съ нашею общественной средой, представляющей такое разнообразіе системъ, воззрвній, мнвній, стремленій — въ вопросахъ самыхъ повидимому простыхъ и ясныхъ, — пойметъ, что увольненіе генерала Муравьева есть событіе не послідней важности. Его система, какіе бы она ни имѣла недостатки, была извѣстна, и край, вибств съ Русскимъ обществомъ, могъ быть сибло убъжденъ, что генералъ Муравьевъ пребудетъ ей въренъ... Эта система ни въ какомъ случав не вела къ торжеству Польскаго элемента и къ угнетенію Русскихъ крестьянъ землевладъльцами-Поляками! Къ сожалънію, мы до сихъ поръ находимся въ такомъ положеніи, что наша забота должна еще преимущественно устремляться къ достиженію только этихъ чуждое, непріязненное ему общество, которое уже почти сто літь упражняется въ борьбів,—ему лучше всего, какъ намъ кажется— пе смішиваться съ нимъ... Мы уже не говоримъ о непримиримости духовныхъ просвітительныхъ началь— православія и латинства, составлявшихъ и составляющихъ постоянный элементь вражды между Россіей и Польшей...

Но что же дълать, если невыгодно возвратиться къ системв Велепольскаго, или къ подобнымъ ей, — если нельзя поглотить Польшу Россіею и слить Польшу съ нею въ безразличномъ единствъ?.. Мы не предръщаемъ вопроса. Пусть покуда последовательно и неуклонно производятся въ Польшъ тъ соціальныя реформы, какія совершаются въ ней въ настоящее время. Мы не говоримъ ни о частныхъ мърахъ, ни о способъ исполненія, ни даже о новъйшей мъръ бозопасности и самоогражденія, принятой Русскимъ правительствомъ — упраздненіе монастырей — мфрф, впрочемъ, совершенно согласной съ духомъ и требованіями Европейской, родной Полякамъ и столь хваленой ими цивилизаціи и преподанной примъромъ самихъ же католическихъ государствъ. (О ней мы скажемъ особо). Мы разумвемъ здвсь на первомъ планъ крестьянскую реформу-поземельную и гражданскую. Еще два года тому назадъ, мы полагали необходимымъ, чтобы прежде всякаго окончательнаго решенія Польскаго вопроса внесены были въ политическую жизнь Польши новыя историческія идеи, и чтобы Россія призвала къ жизни самый Польскій народъ. Никогда и ни при какихъ условіяхъ (автономіи или даже совершенной свободы) не можеть быть у Россін мира ни съ Польскимъ шляхетствомъ (какимъ оно создано исторіей), ни съ Польскимъ латинствомъ: мы можемъ надъяться мира только отъ возрожденія новыхъ и отъ перерожденія старыхъ общественныхъ элементовъ. Мы думаемъ, что начала, которыя посъяны теперь на Польской почвъ крестьянскою и некоторыми другими реформами, уже ни въ какомъ случат не могутъ быть исторгнуты изъ нея; что какія бы судьбы ни ожидали Польшу, она удержить у себя тв преобразованія (по крайней мірь большую часть ихъ), которыя теперь проводятся въ ея жизнь... Мы думаемъ также, что необходимо намъ покръпче и потверже укръпиться самимъ въ Западномъ и Югозападномъ крав и устранять все, что

забыль нашей полемики въ прошломъ году съ газетою «Въсть», въ которой статьи начинались обыкновенно съ провозглашеиія «пошлой истины» и оканчивались: возгласами противъ дъйствія повърочных коммиссій въ Съверозападном крав, защитою интересовъ Польскихъ пановъ, яко помъщиковъ, --требованіемъ, чтобъ Русскіе чиновники, отправляющіеся на службу въ Стверозападный край — этотъ театръ борьбы Польской и Русской національности -- были чужды всякаго національнаго чувства и были только форменными исполнителями мертвой буквы закона — и т. д. и т. д. Не только эта газета, но и целый кругъ людей, ей въ то время сочувствовавшихъ, постоянно старались — на борьбу, происходившую въ Западномъ краф России—установить точку зрфнія не какъ на политическую и историческую тяжбу двухъ народностей, а какъ на козни и происки соціализма! Усиленіе крестьянскаго Русскаго элемента въ Сфверозападныхъ губерніяхъ стремились представить опаснымъ и вреднымъ, какъ усиленіе демократическаго элемента, какъ торжество коммунистическихъ идей; дело Польскихъ помещиковъ - какъ общее дело помещиковъ всей Россіи!! Доказывали-повидимому очень гуманно, очень либерально — что надо смягчать вражду, надо не раздражать, а умиротворять, и средствомъ для этого преддагали — дать силу следующей мнимой истине: «неть ни Ноляковъ ни Русскихъ, есть только Россійскіе равноправные подданные; вопросъ о національностяхъ долженъ быть устраненъ, или во всякомъ случав поставленъ ниже вопроса соціальнаго, — интересъ землевладівльческой крупной собственности важнъе интереса Русской народности, -- и потому, а также въ интересв цивилизаціи. образованный Польскій пом'вщикъ долженъ быть всегдя предпочтенъ грубому, невъжественному Бълорусскому мужику»; затъмъ вся эта система вънчалась обыкновенно гирляндою любви, мира, легальности! Много простоватыхъ душъ уловили эти «хорошія слова», которыя на практикъ, въ переводъ на языкъ жизни, означали не только возвращение къ старому порядку вещей, но еще горшее: т. е. освященіе вновь — вопіющей (вполнъ «легальной») неправды Польско-католическаго преобладанія надъ православно-Русскимъ народомъ, -- Польско-шляхетскихъ притязаній на Русскую землю!

Все это было еще недавно, слишкомъ недавно, не дальше какъ въ прошломъ году; всъ эти мнвнія и выраженія мы можемъ подтвердить подлинными выписками изъ статей, разобранныхъ нами въ разное время въ «Днв», и нвтъ основанія думать, что эти мивнія уже вывътрились или измвинлись: они только притихли. Наши Русскіе поборники этихъ мнъній, разумъется, въ простотъ своей, и не воображають себъ, что они въ этомъ случат являются безсознательнымъ орудіемъ Польской аристократической цартін, — что такія мивнія какъ разъ на руку Полякамъ; но еслибъ въ нихъ било живъе Русское народное чувство, то безъ сомивнія не такъ бы легко было обольстить ихъ фразами о гуманности, легальности, и т. п.; они бы назвали фальшивою ту легальность, во имя которой приходится попирать на Русской земль права Русской народности, — фальшивою ту гуманность, ради которой, въ какой бы то ни было формъ, продолжаетъ Польское иго гнести бъдное и сирое Русское крестьянство! Всъ эти теоріи и направленія существують и теперь, и не подлежить сомнвнію, что не будеть недостатка ни въ интригахъ, ни въ проискахъ — подъ наиблаговиднъйшими, предлогами человъчности, миролюбія и всъхъ лучшихъ нравственныхъ побужденій -- дать силу и жизнь этимъ псевдогуманнымъ и астинно-протавонароднымъ возэрвніямъ. Что этп мнвнія существують — тому доказательствомъ служать Русскія корреспонденціи въ Брюссельской газеть «l'Idépendance belge» и толки возбужденные слухами объ увольненіи генерала Муравьева. Можно возлюбить самыя нерозовыя стороны этого управленія, читая, напримфръ, эти корреспонденцім. Онъ налощены такимъ европеизмомъ, такою благоприличною умвренностью, такимъ comme il faut патріотизма, продушены насквозь такими духами «либерализма», «гуманности» и «легальности», отъ которыхъ тошнитъ, какъ отъ начули нли мусатовской розовой помады, — однимъ словомъ пропитаны такою пошлою гнилою мудростію, что конечно представителю этихъ качествъ нельзя было бы ввфрить судьбу Русскихъ интересовъ въ Западномъ краб-ни на одну секунду.

Толки по поводу оставленія генераломъ Муравьевымъ своего труднаго поста были очень любопытны и назидательны. Читатели знають, что мы не принимали никакого участія въ

огульныхъ восторгахъ, проявленныхъ нашимъ обществомъ по поводу назначенія и вскорт за назначеніемъ бывшаго генераль-губернатора. Мы вообще находили, что въ эту страдную пору было не до восторговъ и ликованій, и старались, мо возможности, быть осмотрительными въ нашихъ сужденіяхъ. Мы не скрывали и не скрываемъ отъ себя ни недостатковъ, ни темной стороны новой системы управленія; мы скорбъли и скорбимъ о печальной исторической необходимости, заставляющей насъ, по историческимъ гръхамъ нашимъ, **Тириться со многимъ**, что претитъ душѣ, — но тѣмъ съ большею искренностью убъжденія, тымь сь большимь правомь можеть «День» признать громадность заслугъ, оказанныхъ тенераломъ Муравьевымъ Русскому дёлу въ Северозападномъ крав. Разумвется, «графъ» Муравьевъ въ нашихъ похва-**Јахъ и нашей** одънкъ не нуждается; ему упрочено теперь благодарное сочувствіе почти всей Россіи; последніе годы его двятельности заслонять собой всю его прежнюю долгую служебную карьеру и одни останутся въ исторіи. Но дівло въ томъ, что даже когда вамъ приходится слышать осужде-**Віе какихъ-либо сторонъ Муравьевскаго управленія — осуж-**Асніе, повидимому справедливое, внушенное, кажется, самы**т** возвышенными чувствами, вы нер'вдко — къ сожалѣнію **Даже** слишкомъ часто—слышите въ этихъ кликахъ благород-Ваго негодованія — присутствіе нотъ весьма сомнительнаго качества... Мы уже не говоримъ о тъхъ восторгахъ, какіе выражены были заграничною печатью, преданною Полякамъ, по поводу слуховъ объ удаленіи генерала Муравьева: эта радость Поляковъ, вместе съ живымъ сожалениемъ, овладевтимъ всвит Русскимъ населеніемъ края, въ особенности крестьянствомъ и духовенствомъ, — служитъ конечно самою **аучінею аттестаціей Русскому генераль-губернатору въ С**вверозападномъ краф Россіи. Было бы напротивъ очень прискорбно, еслибъ Поляки могли имъ остаться довольны, Поляки, до сихъ поръ не отрезвившіе своихъ шляхетскихъ головъ оть шляхетской дури — считать не только Стверозападный край, но даже Кіевъ Польскимъ, — до сихъ поръ не отказавшіеся отъ своихъ безумныхъ и преступныхъ посягательствъ на права Русскаго народа! -- Мы не говоримъ и о радостяхъ Русскаго корреспондента въ «l'Indépendance belge», и обо

Все это было еще недавно, слишкомъ недавно, не дальше какъ въ прошломъ году; всъ эти мнвнія и выраженія мы можемъ подтвердить подлинными выписками изъ статей, разобранныхъ нами въ разное время въ «Днв», и нътъ основанія думать, что эти мнінія уже вывітрились или измінились: они только притихли. Наши Русскіе поборники этихъ мнъній, разумъется, въ простотъ своей, и не воображаютъ себъ, что они въ этомъ случаъ являются безсознательнымъ орудіемъ Польской аристократической партін, — что такія мивнія какъ разъ на руку Полякамъ; по еслибъ въ нихъ было живъе Русское народное чувство, то безъ сомивнія не такъ бы легко было обольстить ихъ фразами о гуманности, легальности, и т. п.; они бы назвали фальшивою ту легальность, во имя которой приходится попирать на Русской земль Русской народности, — фальшивою ту гуманность, ради которой, въ какой бы то ни было формъ, продолжаеть Польское иго гнести бъдное и сирое Русское крестьянство! Всв эти теоріи и направленія существують и теперь, и не подлежить сомнвнію, что не будеть недостатка ни въ интригахъ, ни въ проискахъ — подъ наиблаговиднъйшими, предчеловъчности, миролюбія и всъхъ лучшихъ нравственныхъ побужденій — дать силу и жизнь этимъ псевдогуманнымъ и истинно-противонароднымъ возэрвніямъ. Что эти мнвнія существують — тому доказательствомъ служать Русскія корреспонденціи въ Брюссельской газеть «l'Idépendance belge» и толки возбужденные слухами объ увольненіи генерала Муравьева. Можно возлюбить самыя нерозовыя стороны этого управленія, читая, напримірь, эти корреспонденцім. Онъ налощены такимъ европензиомъ, такою благоприличною умфренностью, такимъ comme il faut патріотизма, продушены насквозь такими духами «либерализма», «гуманности» и «легальности», отъ которыхъ тошнитъ, какъ отъ пачули или мусатовской розовой помады, — однимъ словомъ пропитаны такою пошлою гнилою мудростію, что конечно представителю этих качествъ нельзя было бы ввёрить судьбу Русскихъ интересовъ въ Западномъ краб-ни на одну секунду.

Толки по поводу оставленія генераломъ Муравьевымъ свотруднаго поста были очень любопытны и назидательны. Титатели знають, что мы не принимали никакого участія въ

Кто не испытываетъ въ душъ чувства острой боли, чувства язвительнъйшей народной обиды при одномъ слухъ о притяваніяхъ Поляковъ на Кіевъ, Волынь Подоль и вообще Западный край Россіи; кого не пробираеть по всёмъ живнутренній гифви при видф вооруженных посягательствъ Польской шляхты на миръ и тишину Русскаго народа; кто не мучился всей душою при мысли о тёхъ невыносимыхъ страданіяхъ, которыя пришлось выносить Русскому народу въ теченін віковъ подъ гнетомъ Польскихъ пановъ; кто изволиль забыть всф терзанія, всф оскорбленія пережития Русскимъ населеніемъ въ эпоху насильственнаго введенія уніи, въ эпоху казацкихъ войнъ и т. д., — оскорбленія, которыя и забыть трудно, потому что возможность возобновленія ихъ со стороны Поляковъ заявляется и въ наше врем, при каждомъ Польскомъ мятежъ; кому не приходится сдерживать и подавлять въ себф естественнаго историческаго чувства народнаго озлобленія; кому не доводится бороться съ самимъ собою, съ своимъ негодованіемъ, возбужденнымъ Польскими притизаніями, посягательствами, попытками и происками, Польскою дервостью и падамъ доногь --- которыхъ единственная цыль укрыпить въ Русскомъ край владычество полонизма и затинства. — тотъ, по совъсти говоря, не имъетъ и права негодовать на дъйствія относительно Польши Русскаго правытельства, ни на недостатки системы генерала Муравьева! **Чо крайней м'вр'в такія нападки и негодованія** — гроша не Стоять! Съ такими благородно-негодующими и говорить нечего. Удивительное дело! куда девается демократизмъ этихъ вашихъ Русскихъ демократовъ, какъ скоро дело касается Западно-Русскаго края! куда девается уважение къ «принчену національностей», который они такъ чтуть въ Италіи, Венгріи и другихъ странахъ міра? Критикуя издали. боясь вымарать свои ручки принявъ участіе хоть бы только въ рестынскомъ деле Северозападнаго края, эти господа аппло-**Деруютъ** разоренію Американскимъ Сфверомъ помѣщиковъ **мериканскаго Юга и почти готовы были сами принять уча-**Стіе въ этой кровавой войнф-за принципъ насильственв ой федераціи!... Очень обыкновенны также следующія воз-Раженія: «такъ, но въ нашихъ рукахъ сила, посмотрите насъ Сколько, сила штыковъ — противъ малочисленныхъ и сла-

всемъ томъ, что онъ, на радостяхъ, высказалъ въ обличение самому себь и въ настоящую невольную похвалу бывшему генералъ-губернатору. Мы не говоримъ и о той знаменитой прошлогодней стать в «Голоса», на которую тогда же отвъчалъ «День», въ которой, рядомъ съ самыми ръзкими выходками противъ генерала Муравьева, содержится восхваленіе прежней системы управленія, — т. е. системы породившей возможность Польскаго мятежа, системы деликатности съ неделикатнъйшими врагами Русской народности, системы любезничанья, мирволенья и потворства. — Все это слишкомъ ярко, грубо, или пожалуй краснор вчиво обличаетъ сокровенную мысль самихъ нападчиковъ, и по тому самому уже безвредно. Мы разумъемъ здъсь нападенія со стороны лицъ совершенно инаго рода, не принадлежащихъ къ партін этихъ двухъ журналовъ, со стороны людей повидимому вполнъ либеральныхъ. Намъ часто приходилось слышать отъ нихъ выраженія благороднаго негодованія за излишнюю суровость и строгость въ обращении съ Поляками. Прекрасно. Все это дълаетъ честь негодующимъ; мы сами готовы были бы присоединиться къ ихъ негодованію, если бы... если бы не замъчали иногда, въ то же время, нъкоторую странность. А именно — что они гораздо охотиве и легче гивваются на Россію, дъйствующую по праву необходимой обороны, чъмъ на бывшій Польскій жондъ; что разореніе Польскихъ помъщиковъ болъе возбуждаетъ въ нихъ сожальнія, чымъ разореніе Русскихъ крестьянъ по милости техъ же Польскихъ помъщиковъ, — разореніе, о которомъ они не знають или скучають узнавать поподробнее; что свиреныя, зверскія злодъйства, совершенныя Польскими героями надъ Русскими православными священниками, слабе возмущають сердца этихъ гуманистовъ, чемъ ссылки такихъ героевъ въ Сибирь, или сожжение ихъ усадьбъ. «День» вообще противъ принципа смертной казни, гдв бы и когда бы то ни было; намъ не менње чъмъ кому - либо прискорбенъ видъ крови, страдавій и всякихъ человъческихъ неистовствъ, --- но мы въ правъ требовать отъ нашихъ гуманистовъ, чтобъ ихъ гуманность воспущалась поступками Поляковъ надъ Русскими не только не слабе, чемъ поступками Русскихъ надъ Поляками, но еще и гораздо сильнъе.

Кто не испытываетъ въ душъ чувства острой боли, чувства язвительнъйшей народной обиды при одномъ слухъ о притязаніяхъ Поляковъ на Кіевъ, Волынь Подоль и вообще Западный край Россіи; кого не пробираеть по всемъ жизамъ внутренній гифвь при видь вооруженныхъ посягательствъ Польской шляхты на миръ и тишину Русскаго народа; кто не мучился всей душою при мысли о тъхъ невыносимыхъ страданіяхъ, которыя пришлось выносить Русскому народу въ теченіи віжовъ подъ гнетомъ Польскихъ пановъ; кто изволиль забыть всв терзанія, всв оскорбленія пережитыя Русскимъ населеніемъ въ эпоху насильственнаго введенія уніи, въ эпоху казацкихъ войнъ и т. д., — оскорбленія, которыя и забыть трудно, потому что возможность возобновленія ихъ со стороны Поляковъ заявляется и въ на ше вреия, при каждомъ Польскомъ мятежф; кому не приходится сдерживать и подавлять въ себъ естественнаго историческаго чувства народнаго овлобленія; кому не доводится бороться съ самимъ собою, съ своимъ негодованіемъ, возбужденнымъ Польскими притизаніями, посягательствами, попытками и происками, Польскою дервостью и падамъ доногъ-которыхъ единственная цыль укрыпить въ Русскомъ край владычество полонизма и затинства, — тотъ, по совъсти говоря, не имъетъ и права негодовать на дъйствія относительно Польши Русскаго правительства, ни на недостатки системы генерала Муравьева! Цо крайней мъръ такія нападки и негодованія — гроша не стоять! Съ такими благородно-негодующими и говорить нечего. Удивительное дёло! куда девается демократизмъ этихъ нашихъ Русскихъ демократовъ, какъ скоро дело касается Западно-Русскаго края! куда девается уважение къ «принципу національностей», который они такъ чтуть въ Италіи, Венгріи и другихъ странахъ міра? Критикуя издали, боясь замарать свои ручки принявъ участіе хоть бы только въ крестьянскомъ двлв Сверозападнаго края, эти господа апилодирують разоренію Американскимъ Сфверомъ помъщиковъ Американскаго Юга и почти готовы были сами принять участіе въ этой кровавой войнф-за принципъ насильственной федераціи!... Очень обыкновенны также следующія возраженія: «такъ, но въ нашихъ рукахъ сила, посмотрите насъ сколько, сила штыковъ — противъ малочисленныхъ и сла-

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

представляется какъ бы конченнымъ, борьба завершенною, и ожидается наступленіе благословенной эпохи мира. Но дъло, настощее дёло только-что начинается, и вовсе не въ сиыслъ нормально-легальнаго управленія! Еще до сихъ поръ взыскиваются старые оброки въ Сфверозападномъ краф съ Русских в крестьянь въ пользу Польских в помещиковъ, и взыскиваются содвиствіемъ Русской власти, въ удовлетвореніе требованіямъ формальной законности или легальности!! Необходимо всъми мърами ослабить силу, почерпаемую Польскою шляхтою изъ землевладёнія, и всёми мёрами усилить, поднять, укръпить и упрочить Русскій мъстный крестьянскій элементъ -- который до сихъ поръ, несмотря на всю энергію генерала Муравьева-еще не вполит упроченъ. Мы увтрены, что новый генераль-губернаторь сумфеть преодолфть всв случайныя противодействія, парализовавшія деятельность повърочныхъ коммиссій, равно и другія, и поведетъ дъло надежнымъ путемъ мфръ органическихъ и радикальныхъ.

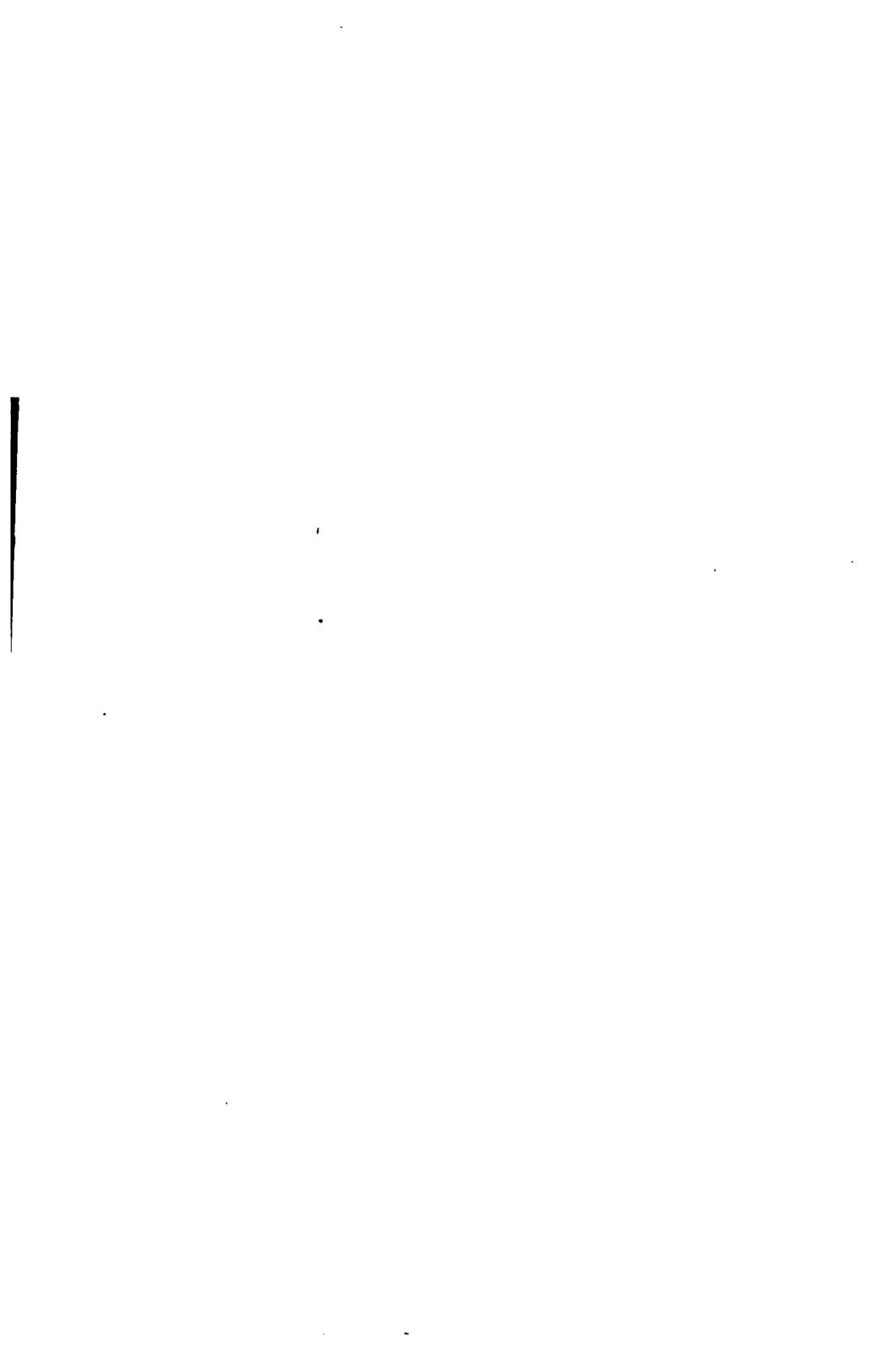

## СТАТЬИ ИЗЪ ГАЗЕТЪ "МОСКВА" И "МОСКВИЧЪ".

1867 и 1868 г.

повидимому столь сочувственныя плану обрустнія, были бы только искусною подготовкой къ особеннымъ остроумнымъ толкованіямъ мысли, выраженной въ этомъ указъ. Въ самомъдъль, указъ 10 декабря поставляеть непремъннымъ условіемъ\_\_\_\_ чтобы имфнія въ Западномъ краф, назначенныя къ обяза--тельной продажь, переходили не иначе какъ въ руки лицъ--православнаго или протестантскаго исповъданія, но никакт не католическаго и не еврейскаго; и это условіе поставлено, , очевидно, какъ средство къ дъйствительному и успъшнъй---рустніе вовсе не нуждается ни въ какихъ соображеніяхъ о въроисповъданіи, — далеко ли отсюда перейти къ мысли, что для безпрепятственнаго пріобрътенія имъній въ компромет---- -тированныхъ губерніяхъ достаточно Поляку или даже Еврею запастись только аттестатомъ о своей благонадежности? Вы-----дача подобныхъ аттестатовъ не составить для мъстной администраціи затрудненія, особенно если она будеть принимать 

То что было бы вполнъ понятно и умъстно въ «Въсти», ... , газетъ частной и притомъ неизвъстно къ какой народности принадлежащей, не вполнъ понятно и едвали умъстно въ оффиціальномъ мфстномъ органъ, который долженъ служить болже или менже точнымъ отражениемъ правительственныхъ взглядовъ вообще и взглядовъ мъстной администраціи въ частности. Какъ согласили бы мы тогда эти возэрвнія (еслибы они были дъйствительно таковы, каковыми кажутся и не могутъ не казаться) съ непремънною правительственною волею, выраженною въ указъ 10 декабря? Какъ согласили бы мы ихъ потомъ съ подтвердительными объщаніями, которыя торжественно высказаны были новымъ генералъ-губернаторомъ Съверозападнаго края, что «всъ указы, всъ правительственныя распоряженія будуть непремінно исполнены»? И наконецъ, въ какомъ смыслѣ должны были бы мы разумъть тогда увъренія самой редакціи «Виленскаго Въстника» о томъ, что «судьбы края рфшены и предопредфлены безповоротно».

Каждому истинному Русскому должно быть ясно до послъдней очевидности, и виленской газетъ не менъе чъмъ кому другому, что для обрусвнія Западнаго края недостаточно однихъ добрыхъ желаній, кѣмъ бы ни были они вы-

сказываемы, и какъ бы даже ни были они искренни; что для удостовъренія притомъ въ искренности этихъ желаній не достаточно однихъ словесныхъ завъреній, какъ бы ни были они льстивы и благовидны. Недостаточно для этого и одной внъшней покорности; недостаточно даже и того, чтобы лице не было болве или менве авнымъ образомъ компрометтировано мятежомъ и не оказывало ему сочувствія въ томъ или другомъ видъ; недостаточно, наконецъ, еслибы даже оказываемо было этимъ лицомъ, во время мятежа, содъйствіе власти. Довъріе было нарушаемо и оскорбляемо слишкомъ неоднократно и слишкомъ въроломно: право на возвращение довърія можеть быть заслужено не словесными заявленіями и вовсе притомъ не жалобами на мфстныя распоряженія, направленныя противъ непріязненныхъ элементовъ. Дов'єріе тогда только могло бы быть возвращено, и тому только, кто оказаль бы прямое и добровольное содвиствіе къ радикальному истребленію мятежно-польской заразы, — сод'вйствіе не на словахъ, а на дълъ, и на дълъ такомъ, которое ставило бы двятеля въ положение безповоротное, отнимая у него всякую физическую и нравственную возможность вернуться къ мятежнымь затьямь.

Таковы ли тъ желанія, успокоенію которыхъ виленская газета считаетъ долгомъ содъйствовать? И кто таковы тъ лица, которыя одушевлены столь похвальными желаніями? Редакція ихъ не называеть, да по нашему мнінію она затруднилась бы и дать желаемыя указанія. Выходки «Въсти», крики иностранныхъ газетъ, двусмысленное молчаніе мъстнаго католическаго дворянства и духовенства и не менъе двусмысленные ихъ адресы не даютъ, кажется, большихъ поводовъ сомнъваться въ томъ, каково истинное расположеніе этихъ двухъ классовъ. Ла можемъ ли и ожидать иного? Настроеніе цілаго общественнаго класса, подготовленное візками, вновь взращенное ошибочнымъ благодушіемъ одного царствованія и не менте благодушною довтрчивостью двухъ другихъ, не можетъ изм'вниться въ одинъ-два года, въ особенности когда оно съ разныхъ сторонъ находить себъ еще духовную поддержку и ободреніе. Предположить столь внезапное внутреннее перерожденіе, и притомъ при данныхъ обстоятельствахъ, значило бы предположить психологическую невозможность. А если такъ, то желанія, высказываемыя извістною партіей, должны бы служить намъ лучшимъ указаніемъ, что для огражденія нашихъ интересовъ мы должны держаться совершенно противнаго тому, чего она отъ насътребуетъ,—и именно того самаго, чёмъ она не довольна и чёмъ опасаемся мы оскорбить ея раздражительность.

Раздраженіе Поляковъ и Евреевъ! Оффиціальный мѣстный органъ задается опасеніемъ—какъ бы не оскорбить щекотливую раздражительность классовъ намъ отчасти враждебныхъ, отчасти сомнительныхъ; во всеуслышаніе провозглашаеть это опасеніе и объщаетъ на будущее время всевозможную осторожность въ этомъ отношеніи. И между тѣмъ ни слова, ни мысли о томъ, какъ можетъ подъйствовать это на населеніе русское и православное, на то самое, которое на своихъ плечахъ вынесло всю тяжесть четырехвѣковаго польскаго гнета, и которое одно своею неустанною борьбой сохранило для насъ въ этомъ краѣ Россію!

Въ самомъ дёль, что долженъ подумать о такомъ заявленіи оффиціальной газеты Белорусскій православный народъ и православное духовенство? Какъ они должны къ нему отнестись, что изъ него заключить и чего после него ожидать? Къ какимъ выводамъ въ частности должны придти и тв новообращенные въ православіе, которые въ числъ нъсколькихъ тысячь выведены изъ латинства въ последніе годы? Не должны ли будуть они заключить, что правительство, а съ твиъ вмъсть и общество (представляемое въ томъ крав правительствомъ же) прямо осуждають ихъ поступокъ? Не дается ли этимъ даже косвенное понуждение къ обратному ихъ совращенію въ латинство, чёмъ конечно и не замедлять воспользоваться ксендзы, и къ чему заявленія оффиціальной газеты дають достаточный поводь? И наконець, какой злой насмъшкъ подвергается этимъ высоко-честный поступокъ князя Друцкаго-Любецкаго и самое его объясненіе, столь откровенное, столь прочувствованное и столь вфрно опредвляющее связь, въ какой стоить полонизмъ съ католичествомъ! Мало того, что замъчательное обращение князя Друцкаго-Любецкаго и объясненіе, которымъ оно сопровождалось, встречено было у насъ почти совершеннымъ равнодушіемъ, тогда какъ по настоящему должны были бы не два, а цълыя двъ тысячи адресовъ полетъть къ нему съ выраженіями сочувствія, — не доставало одного, чтобъ оффиціальная русская печать отнеслась къ нему еще съ косвеннымъ укоромъ и обличеніемъ! Остается ожидать послъдняго, чтобы оффиціальная газета вступила съ нимъ въ прямое препирательство. Оно было бы такъ естественно: тогда какъ князь Друцкой-Тюбецкій утверждаетъ, и вполнъ справедливо, что строгая преданность католицизму не совмъстна не только съ русскою національностью, но даже почти съ искреннимъ русскимъ подданствомъ, «Виленскій Въстникъ» предполагаетъ наоборотъ—что католицизмъ вмъстъ съ еврействомъ писколько не препятствуютъ не только искреннему подданству, но примиряются даже съ русскою національностью.

Отнимая одинъ изъ признаковъ, которымъ характеризуется русская народность въ Западномъ краф, «Виленскій Вфстникъ» не указываетъ никакого другаго въ замънъ; онъ ограничивается словомъ обрусвніе, оставляя собственной догадливости читателей наполнить какимъ угодно опредъленнымъ смысломъ это слово, само по себъ ничего не говорящее. Къ чести газеты мы хотимъ предположить, что обрусвніе не есть у нея одна пустая фраза; что съ этого понятія снимаеть она вфроисповфдный признакъ не изъ одного угодничества передъ извъстною партіей, а потому что понятіе кажется ей довольно полнымъ и безъ этого. Полагаемъ именно, газета увлеклась тфмъ мнфніемъ довольно распространеннымъ, что для понятія о народности достаточно если при немъ останется одно представление о народномъ языкъ. Обрусъніе-это есть всеобщее усвоеніе русскаго языка, введение его во всеобщее употребление: вотъ какъ понимается этотъ терминъ виленскою газетой, или опъ ею никакъ не понимается.

Дъйствительно, распространение языка есть одинъ изъ признаковъ распространения народности. Во многихъ случаяхъ это есть даже одинъ и единственный признакъ, и именно у народовъ дикихъ, не вкусившихъ просвъщения, стоящихъ на нижайшей степени развития. Для такихъ народовъ въ языкъ вся народность; сосредоточенно и непосредственно заключены въ немъ всъ немногосложныя духовныя начала, которыии живетъ такой народъ: здъсь и поэзия, и история, и бы-

товое воззръніе, и религія, и законодательство. Усвоеніе такимъ народомъ, или точнъе-племенемъ какого-нибудь чужаго языка равнозначительно забвенію собственной народности и подчиненію чужой. Но не то у народовъ просвіщенныхъ. Чемъ более развито сознание народа, чемъ многообразнъе и богаче его начала, тъмъ болъе и болъе языкъ теряеть свое первобытное значение непосредственнаго народнаго выраженія, темъ более и более пріобретаеть онъ чисто-служебное значеніе п обращается во внішнее орудіе мысли. Связь между нимъ и духовными началами, которыми живетъ народъ, разрывается; одно не указываетъ необходимо на другое и не заключается въ другомъ. Языкъ можетъ стать даже въ совершенно независимое отношение къ народности и къ ней постороннее. Сфверо-Американцы, безъ сомнинія, не суть только Англичане въ другомъ государствъ: они суть народъ, и народъ весьма богатый духовно, такъ же какъ и вещественно, и однако у нихъ нътъ своего народнаго языка.

Приложимъ эти понятія и къ нашему вопросу. Согласимся на минуту, что распространеніе русскаго языка въ Западномъ крат есть средство совершенно достаточное къ тому, чтобы духовно преобразить все что есть тамъ чуждаго намъ или враждебнаго, и сплотить съ нами вмёстт въ одно не только политическое, но и духовное цтлое. На кого воздтиствуетъ тамъ преобразующая сила языка и какимъ процессомъ?

Вопервыхъ, огромная масса Бѣлорусскаго народа говоритъ и безъ того русскимъ языкомъ. Слѣдовательно, средство это здѣсь ни къ чему, и если можно сдѣлать изъ него употребленіе, то развѣ въ смыслѣ постепеннаго сглаживанія мелкихъ особенностей въ говорѣ. Остаются дѣйствительно разноязычные намъ: клочки Литвы и Жмуди, плотная масса Евреевъ, и наконецъ разбросанныя тамъ и здѣсь польская шляхта и духовенство. Слѣдовательно распространеніемъ русскаго языка мы будемъ дѣйствовать на нихъ. Но какимъ образомъ?

Введемъ ли мы всюду свой языкъ въ оффиціальное употребленіе: это уже и есть. Потребуемъ, чтобы на улицахъ, и во всъхъ вообще публичныхъ мъстахъ, слышалось и виднълось употребленіе только нашего языка? Отчасти есть уже и это.

Но это не помѣшаеть существованію чужаго языка въ доиашнемъ употребленіи. Употребимъ ли мы наконецъ языкъ свой въ орудіе общественнаго воспитанія: это средство вѣрнѣе другихъ, но само по себѣ не въ силахъ опять изгнать тужой языкъ изъ употребленія домашняго. И наконецъ, еслиби даже изгнало, сколь великъ былъ бы нашъ выигрышъ? Въ языкѣ вся народность Жмуди, Евреевъ, Поляковъ? Въ немъ всѣ ихъ мятежныя побужденія? Ничего не значитъ здѣсь ни исторія, ни преданія ею созданныя, ни особыя начала, вытекающія изъ этихъ преданій, й такъ или иначе просящіяся въ жизнь, требующія своего осуществленія, сознательнаго или безсознательнаго?

Но развъ понятія и побужденія, переданныя народу исторією и имъ духовно усвоенныя, не могутъ существовать при употребленіи одного языка точно такъ же какъ при употребленіи другаго, и выражаться на русскомъ языкъ столь же совершенно, какъ и на польскомъ, литовскомъ или старомъ сврейскомъ? Языкъ самъ по себъ развъ можетъ дать въ этомъ случать какой-нибудь отпоръ? Развъ не есть онъ орудіе одинаково послушное для одной точно такъ же, какъ и для другой политической доктрины, для однихъ точно также, какъ и для другой политической доктрины, стремленій, для любви въ отношеніи къ намъ точно такъ же, какъ и для ненависти иль презрънія?

Да будеть же ясно виленской газеть, что самъ по себь русскій языкъ не вполнь достаточень къ тому, чтобы мы могли сроднить съ собою національности польскую, еврейскую, литовскую и даже ту часть былорусской, которая дывельно причастилась польскаго духа. Не противь одного языка мы должны бороться, и не посредствомь одного языка. Намъ приходится бороться противь духовныхъ началъ, большею частію равнодушныхъ къ языку, и противь цылой системы всевозможныхъ духовныхъ отправленій, создавшейся на этихъ началахъ. Этимъ пачаламъ мы должны противопоставить свои собственныя и успыть внушить къ нимъ уваженіе, заставить признать ихъ превосходство; мы должны, по крайней мырь, укрыпить и развить свои начала тамъ, гдъ утвердились они не довольно крыпко или сознаны не довольно ясно. Начала народности и самое ихъ сознаніе у

народовъ образованныхъ выражаются не въ самомъ языкъ, но иногда при его посредствъ. Это литература: много ли однако Гомеровъ или Тацитовъ въ нашей литературъ, чтобы могли мы надъяться на ея покоряющее вліяніе? Много ли въ ней у насъ даже простой самостоятельности и дъльности, чтобы привлечь къ ней вниманіе? И наконецъ, достаточно ли она сама народна? И такъ, чъмъ же мы можемъ взять? Цълая область отвътовъ разстилается за этимъ вопросомъ, и цълая область новыхъ вопросовъ возникаетъ и теоретическихъ и практическихъ. Эти отвъты и вопросы впереди, но во всякомъ случать не утверждайте же такъ ръшительно, что съвопросомъ народнымъ въ Западномъ крать вопросъ въроисповъданій стоитъ внъ связи, и что можно въ одно и то же время ръшать первый и не признавать второй.

О значенін католицизма и еврейства въ Западномъ врав.

## Москва, 24-го января 1867 г.

«Въ языкъ не вся народность. Преданія, созданныя исторією, понятія и побужденія этими преданіями воспитанныя и къ языку большею частію равнодушныя—вотъ въ чемъ главнымъ образомъ состоитъ народность и на чемъ она держится. На основаніи уже этой общей истины вопросъ върочисповъдный въ Западномъ краѣ не можетъ быть отстраненъ отъ вопроса о народности». Таково заключеніе, высказанное нами въ 13 № нашей газеты \*). Стоитъ въ этотъ вопросъ войти ближе и разсмотрѣть въ частности: дѣйствительно ли исповъданія католическое и еврейское такъ безразличны къ русской народности, какъ это многимъ кажется, и какъ повидимому предполагается это «Виленскимъ Вѣстникомъ»?

Ксендзы были одними изъ главныхъ вожаковъ послѣднаго мятежа; костелы были главными революціонными клубами: теперешней редакціи «Виленскаго Вѣстника» должно быть это извѣстно не менѣе чѣмъ кому-либо. Но вѣроятно она считаетъ это случайнымъ совпаденіемъ и объясняетъ временнымъ настроеніемъ католическаго духовенства или другими неизвѣстными намъ обстоятельствами.

<sup>\*)</sup> См. пред. статью.

L

7

Католическое в роиспов даніе однако было н в западномъ кра господствующимъ. Вдумывалась ли въ это и в тазета? И если вдумывалась, то полагаетъ ли она, что ксендвы должны быть уступчив в пановъ, и что въ то время какъ шляхта, по классическому выраженію, «ничему не научилась и ничего не забыла», духовенство католическое, наоборотъ, совершенно забыло о своихъ прежнихъ правахъ, и мирится съ новымъ положеніемъ, но чувству смиренія, столь ему свойственнаго?

Приходить ли притомъ на мысль виленской газетъ и ея единомысленникамъ тотъ общій, историческій законъ, что обстоятельства, при какихъ вступаетъ въ страну вфроисповъданіе и утверждается въ ней какъ особое, всегда оставляють ему свою закваску и сообщають особое преданіе и Особый характеръ, независимо отъ общаго характера, свой-Ственнаго ему во всъхъ странахъ міра? Припоминалось ли защитникамъ благодушной довфрчивости къ католичеству, въ какихъ отношеніяхъ досель находится къ этому исповъданію Англія и почему? А это могло бы ихъ навести на болѣе точное понятіе и о католичествъ въ западныхъ губерніяхъ. Римское католичество, съ папою во главъ, явилось вообще **Есакъ** фактъ превозношенія пом'єстной церкви предъ вселенскою, и какъ предпочтение закона государственно-церковнато правственно-церковному. А у насъ, на Бълой Руси, позвленіе католичества, сверхъ этого общаго вначенія, им'вло еще и особенность: оно было не простымъ отрицаніемъ, но **годавленіем** православія, и притомъ въ угоду національной и государственной исключительности. Разсчеты Сигизмунда III известны. Католичество съ самаго начала явилось какъ средство къ ополяченію. Утратило ли оно этотъ характеръ со временемъ? Утратило ли оно намять объ этомъ само, и утратился ли этотъ смыслъ его въ глазахъ ближайшихъ его сожителей? Но странно и спрашивать объ этомъ, когда борьба между исповъданіями продолжается въ крат и досель, когда Полякъ и католикъ, Русскій и православный досель тамъ синонимы, когда досель върнъйшій шагъ къ ополяченію есть католичество, и когда наконецъ въ латино-польскомъ календаръ доселъ красуются имена святыхъ, канонизованныхъ именно за угнетеніе нашей народности и выры? При такихъ обстоятельствахъ воображать, что католичествовъ Западномъ крав есть религіозное вврованіе въ томъ не—сложномъ смыслв, въ какомъ оно можетъ явиться гдв-ни—будь на островъ Океаніи послв проповвди миссіонера, чтсоно есть чистое ученіе объ отношеніи человвчества къ Вер—ховному Существу, безъ примъси національныхъ и полити—ческихъ стремленій,—воображать это при данныхъ обстоя—тельствахъ значитъ окончательно не понимать ни историче—скаго прошлаго, ни современной дъйствительности.

Наконецъ, не извъстно ли всему свъту и не всъмъ ле свътомъ дознано на самомъ опыть, что католичество и во обще есть не только въра но и политическая доктрина, что послъдовательно проведенная до конца доктрина эта непримирима съ достоинствомъ никакого государства и ни съ чьею народною независимостью? Ученіе о томъ, что верховный судья совъсти пребываеть для всъхъ народовъ въ Римъвъ лицъ первосвященника-государя, который воленъ вязать и рѣпінть всякую присягу, смотря по тому, какъ находить онъ для себя выгоднъе, и который считаетъ себя призваннымъ одинаково благословлять свою паству и на мятежъ и на покорность, -- одного этого достаточно для увъренія, что римское католичество въ своемъ строгомъ смыслѣ не можетъ ужиться ни съ какою народностію ни въ какомъ государствъ, еслибы это и не было доказано опытомъ всей средневъковой исторіи; еслибы не подтверждалось это и современными опытами католическихъ государствъ, всячески ограждающихъ себя отъ исповъданія, которое признають они своимъ же собственнымъ; еслибы не подтверждалось частности и современною исторіей Италін, этой классической страны папизма и темъ пе мене ратующей противъ папства; и еслибы, наконецъ, собственно для насъ не доказано было это, уже на дняхъ, самымъ разительнымъ образомъ фактами, обнародованными въ циркуляръ нашего вице-канцлера.

Выводъ, кажется, ясенъ: быть именно въ Западномъ крать (къ другимъ мъстностямъ это относится далеко не въ той силъ) сознательнымъ и ревностнымъ католикомъ и въ тоже время быть истиннымъ Русскимъ невозможно. Можно быть Русскимъ и называться римскимъ католикомъ или же быть римскимъ католикомъ или же

Католическое вфроисповъдание однако было нъкогда въ Западномъ крат господствующимъ. Вдумывалась ли въ это мъстная газета? И если вдумывалась, то полагаетъ ли она, что ксендзы должны быть уступчивъе пановъ, и что въ то время какъ шляхта, по классическому выражению, «ничему не научилась и ничего не забыла», духовенство католическое, наоборотъ, совершенно забыло о своихъ прежнихъ правахъ, и мирится съ новымъ положениемъ, по чувству смиренія, столь ему свойственнаго?

Приходить ли притомъ на мысль виленской газетв и ся единомысленникамъ тотъ общій, историческій законъ, что обстоятельства, при какихъ вступаетъ въ страну вфроисповъданіе и утверждается въ ней какъ особое, всегда оставляють ему свою закваску и сообщають особое преданіе и особый характерь, независимо отъ общаго характера, свойственнаго ему во всъхъ странахъ міра? Припоминалось ли защитникамъ благодушной довфрчивости къ католичеству, въ какихъ отношеніяхъ досель находится къ этому исповъданію Англія и почему? А это могло бы ихъ навести на болъе точное понятіе и о католичествъ въ западныхъ губерніяхъ. Римское католичество, съ папою во главъ, явилось вообще какъ фактъ превозношенія помістной церкви предъ вселенскою, и какъ предпочтеніе закона государственно-церковнаго нравственно-церковному. А у насъ, на Бълой Руси, появленіе католичества, сверхъ этого общаго значенія, имбло еще и особенность: оно было не простымъ отрицаніемъ, но подавленіем православія, и притомъ въ угоду національной и посударственной исключительности. Разсчеты Сигизмунда III извъстны. Католичество съ самаго начала явилось какъ средство къ ополяченію. Утратило ли оно этотъ характеръ со временемъ? Утратило ли оно память объ этомъ само, и утратился ли этотъ смыслъ его въ глазахъ ближайшихъ его сожителей? Но странно и спрашивать объ этомъ, когда борьба между исповъданіями продолжается въ краб и досель, когда Полякъ и католикъ, Русскій и православный досель тамъ синонимы, когда досель върньйшій шагь къ ополяченію есть католичество, и когда наконецъ въ латино-польскомъ календаръ доселъ красуются имена святыхъ, канонизованныхъ именно за угнетение нашей народности и выры? республика не была священною Римскою имперіею. Средневъковая Европа, не думавшая о національностяхъ, разверставшаяся по сословіямъ и корпораціямъ, не могла дать въз своемъ политическомъ тѣлѣ и не дала мѣста Евреямъ, где в бы они могли стать неотъемлемыми членами живаго оргазанизма: бароны, города съ цехами и гильдіями, церковь С аббатствами, университеты, --- куда же было девать Евреевтые? Запертые въ своихъ гетто, они естественно были оттолкнут и церковію и въ то же время не могли пріютиться ни въ запакахъ, ни въ гильдіяхъ и цехахъ, ни въ университетахъ. В == е имъ было закрыто; они очутились въ положеніи, которстве при тогдащнемъ устройствъ было единственно для нихъ во можное, — въ положении кръпостной собственности имперетора. Но этимъ же самымъ вызвано было въ нихъ исторіе 🖚 неодолимое побуждение войти въ органическую связь = 3 остальнымъ народонаселеніемъ, пробить противопоставленнымя преграды и приблизиться къ кореннымъ жителямъ какъ 🗷 🤼 гражданскомъ положенін, такъ и въ просвѣщенін. Европе ское гражданство необходимо было для нихъ въ простых 🦈 видахъ матеріальнаго благосостоянія, естественно недоступи наго никому изъ постороннихъ въ мірѣ привилегій и монс полій; европейскаго просв'ященія искали они какъ нравствем ной силы, способной привлечь за собою и силу матеріальную -Революція, разрушеніемъ феодальной системы и упраздне ніемъ старыхъ понятій о необходимости привилегій, дала имъ наконецъ, первое: Лютеръ и Мендельсонъ, — одинъ устране ніемъ преданій христіанскихъ, другой устраненіемъ предані талмудическихъ помогли сблизиться имъ съ Европейцами в второмъ. Но не то было въ Рфчи Посполитой. Евреи в ней были угнетены, какъ и все кромф шляхты и ксендзовъ 🗲 но они не были лишнимъ наростомъ въ политическомъ тълъ -Напротивъ, они были неотъемлемымъ органомъ жизненнаго отправленія; въ нихъ, и въ нихъ однихъ, заключался цълы классъ посредствующій между панами и хлопами — среднее сословіе; въ этомъ смыслѣ они оказывались необходимыми съ этою целію они были даже нарочно призываемы; ихъ положение стало почти привилегированнымъ, а чревъ это самое не только не вызывало въ нихъ стремленія выйти своего обособленія, напротивъ, по естественнымъ побужденіямъ монополизма, замыкало ихъ въ себт все сильнте и сильнте. Въ этомъ-то видт передано было Польшею это печальное наследство и намъ, и въ этомъ же видт пребываеть опъ доселт, подъ ближайшимъ втатнемъ своихъ національныхъ властей, называемыхъ кагалами, и подъ пепосредственнымъ руководствомъ своихъ національныхъ юристовъ, называемыхъ раввинами. А Мендельсонъ? Гдт второй Мендельсонъ для нашихъ Евреевъ? И гдт слта того, что подъйствовалъ на нихъ въ свое время Мендельсонъ первый?

При этихъ обстоятельствахъ, нѣтъ сомнѣнія, органическое сочетаніе истаю еврейства съ истинною русскою національностью еще менѣе возможно, чѣмъ сочетаніе русской національности съ истымъ католичествомъ.

Но скажуть намь: «мы разумвемь не фанатизмь еврейскій или католическій, мы разумвемь просввщенную ввру еврейскую или католическую». Но то, что называете вы просвъщенною върою, не будетъ уже ни еврейство, ни като**личество**, ибо то что называете вы фанатизмомъ и есть именно существо той и другой в ры, начало ими самими при**знаваемое.** Просвъщенное католичество, другими словами католичество не признающе de facto папы въ томъ смыслъ, Въ какомъ понимаеть его латинскій догмать, — есть только не дошедшее до сознанія, не догадавшееся о себъ право-Славіе. Просв'ященное еврейство, или еврейство de facto отжазывающееся отъ мессіи и будущаго еврейскаго царства. **Сть крайній раціонализмъ,** — послѣдняя дверь къ тому что вазывають теперь нигилизмомъ. О томъ, что съ русскою на-Родностью легко ужиться православію, хотя бы себя и не Сознавшему, не можеть быть спора. Но что сказать о мивтін, по которому предполагается возможнымъ ставить для точеской народности фундаменть на доктринальной почвъ революціи?

Пусть даже пребываеть, кто хочеть, въ блаженной увъренности, что крайній раціонализмъ собственно и есть сродная нашему народу форма върованія. Чего кому не приходить въ голову? Находились люди, и даже считавшіеся неглушими, которые возводили даже атеизмъ въ такое сродное намъ върованіе! Но дъло не въ этомъ, а въ томъ, что ни

республика не была священною Римскою имперіею. Средневъковая Европа, не думавшая о національностяхъ, разверставшаяся по сословіямъ и корпораціямъ, не могла дать въ своемъ политическомъ тълв и не дала мъста Евреямъ, гдъ бы они могли стать неотъемлеными членами живаго организма: бароны, города съ цехани и гильдіями, церковь съ аббатствами, университеты, --- куда же было дѣвать Евреевъ? Запертые въ своихъ гетто, они естественно были оттолкиути церковію и въ то же время не могли пріютиться ни въ вамкахъ, ни въ гильдіяхъ и цехахъ, ни въ университетахъ. Все имъ было закрыто; они очутились въ положеніи, которое при тогдашнемъ устройствъ было единственно для нихъ возможное, — въ положении кръпостной собственности императора. Но этимъ же самымъ вызвано было въ нихъ исторією неодолимое побуждение войти въ органическую связь съ остальнымъ народонаселеніемъ, пробить противопоставленныя преграды и приблизиться къ кореннымъ жителямъ какъ въ гражданскомъ положеніи, такъ и въ просвіщеніи. Европейское гражданство необходимо было для нихъ въ простыхъ видахъ матеріальнаго благосостоянія, естественно недоступнаго никому изъ постороннихъ въ мір'є привилегій и монополій; европейскаго просв'ященія искали они какъ нравственной силы, способной привлечь за собою и силу матеріальную. Революція, разрушеніемъ феодальной системы и упраздненіемъ старыхъ понятій о необходимости привилегій, дала имъ, наконецъ, первое; Лютеръ и Мендельсонъ, - одинъ устраненіемъ преданій христіанскихъ, другой устраненіемъ преданій талмудическихъ помогли сблизиться имъ съ Европейцами во второмъ. Но не то было въ Рѣчи Посполитой. Евреи въ ней были угнетены, какъ и все кромф шляхты и ксендзовъ; но они не были лишнимъ наростомъ въ политическомъ тълъ. Напротивъ, они были неотъемлемымъ органомъ жизненнаго отправленія; въ нихъ, и въ нихъ однихъ, заключался цёлый классъ посредствующій между панами и хлопами — среднее сословіе; въ этомъ смыслѣ они оказывались необходимыми, съ этою цълію они были даже нарочно призываемы; ихъ положение стало почти привилегированнымъ, а чрезъ это самое не только не вызывало въ нихъ стремленія выйти изт своего обособленія, напротивъ, по естественнымъ побужденіямъ монополизма, замыкало ихъ въ себѣ все сильнѣе и сильнѣе. Въ этомъ-то видѣ передано было Польшею это печальное наслѣдство и намъ, и въ этомъ же видѣ пребываеть онъ доселѣ, подъ ближайшимъ вѣдѣніемъ своихъ національныхъ властей, называемыхъ кагалами, и подъ непосредственнымъ руководствомъ своихъ національныхъ юристовъ, называемыхъ раввинами. А Мендельсонъ? Гдѣ второй Мендельсонъ для нашихъ Евреевъ? И гдѣ слѣды того, что подѣйствовалъ на нихъ въ свое время Мендельсонъ первый?

При этихъ обстоятельствахъ, нётъ сомнёнія, органическое сочетаніе истало еврейства съ истинною русскою національностью еще менёе возможно, чёмъ сочетаніе русской національности съ истымъ католичествомъ.

Но скажуть намъ: «мы разумфемъ не фанатизмъ еврейскій или католическій, мы разумвемь просвещенную веру еврейскую или католическую». Но то, что называете вы про-Свещенною верою, не будеть уже ни еврейство, ни като-**— приство, ибо то чт**о называете вы фанатизмомъ и есть именно существо той и другой въры, начало ими самими при**жаваемое.** Просвъщенное католичество, другими словами жатоличество не признающе de facto папы въ томъ смыслъ, **Въ** какомъ понимаетъ его латинскій догматъ, — есть только те дошедшее до сознанія, не догадавшееся о себъ право-Славіе. Просв'ященное еврейство, или еврейство de facto отжазывающееся отъ мессіи и будущаго еврейскаго царства, есть крайній раціонализмъ, — послѣдняя дверь къ тому что тазывають теперь нигилизмомъ. О томъ, что съ русскою натодностью легко ужиться православію, хотя бы себя и не сознавшему, не можетъ быть спора. Но что сказать о мнѣнін, по которому предполагается возможнымъ ставить для русской народности фундаменть на доктринальной почвъ революцін?

Пусть однако думаеть объ этомъ всякій какъ ему угодно. Пусть даже пребываеть, кто хочеть, въ блаженной увъренности, что крайній раціонализмъ собственно и есть сродная нашему народу форма върованія. Чего кому не приходить въ голову? Находились люди, и даже считавшіеся неглушими, которые возводили даже атеизмъ въ такое сродное намъ върованіе! Но дъло не въ этомъ, а въ томъ, что ни

относительно Подольской губернім подольскіе дворяне, четыре года тому назадь, въ знаменитомъ своемъ адресъ.

Само-собой разумфется, что одно географическое перемъщеніе административнаго центра не представляеть важности, если вмъстъ съ тъмъ не происходить измъненія въ качественномъ значенім центра. Въ томъ-то и состоитъ правительственная мудрость, чтобы при избраніи новаго средоточія, при присоединеніи даннаго пространства къ новому центру, производилась върная оценка качественности объихъ мъстностей, взаимнаго отношенія ихъ матеріальныхъ и нравственных силь. Въ противномъ случав можетъ случиться, что не центръ поглотить окружность, а окружность поглотить центръ. Еслибы, напримъръ, все Царство Польское притянуть, положимъ къ Опочкѣ (что географически невозможно: мы приводимъ это лишь для нагляднаго выясненія нашей мысли), т. е. еслибы городъ Опочку сдёлать административнымъ центромъ для всего Царства Польскаго, то можно бы опасаться, что въ такомъ случав неравномврность значенія центра съ значеніемъ окружности способствовала бы скорфе ополяченію Опочки, чфиъ обрусфнію такъ-называемой Конгрессувки. Все, повторяемъ, здёсь должно приниматься въ соображение: и взаимныя отношения качественности, историческихъ преданій, національныхъ силъ и способностей, и взаимныя отношенія пространства, народонаселенія, матеріальнаго благосостоянія и удобствъ жизни, создаваемыхъ различными степенями цивилизаціи. Та же самал Опочка могла бы съ успъхомъ содъйствовать обрустнію края въ качествъ административнаго центра для нъсколькихъ уъвдовъ Витебской губерніи, -- какъ это и сделано было первоначально императрицею Екатериной въ 1772 году. Вообще административное раздъленіе новопріобрітенных областей Западнаго края, указанное Екатериной, вфроитно привело бы къ инымъ результатамъ, чфмъ позднфишее, произведенное при императорахъ Павлъ и Александръ І-мъ.

Вслъдствіе всъхъ этихъ соображеній мы и полагаемъ не только полезнымъ, но и необходимымъ совершенно измънить существующее теперь адиинистративное очертаніе губерній Югозападнаго и Съверозападнаго края, — и главное: смъншать, затереть древнее разграниченіе, вслъдствіе котораго

западныя наши губерній до сихъ поръ невольно обособляются названіемъ края. Старая граница, отдёлявшая Россію отъ владёній Різчи Посполитой до 1772 года, старая граница всёхъ трехъ раздёловъ Польши, въ силу которыхъ возвратилось къ Россіи то, что составляло ея достояніе и никоздане переставало называться въ Москві исконною отчиной московскихъ великихъ князей—эта старая граница должна быть уничтожена. Отъ нея не должно остаться и слёда.

На этомъ основаніи мы и предлагали следующій проектъ изивненія, который мы, впрочемъ, вовсе не имвемъ притязанія считать безошибочнымъ. Мы именно желали и желаемъ визвать возражение и дождались его только черезъ три года оть «Кіевлянина», и то относительно одной Кіевской губернін. Намъ казалось полезнымъ ослабить жизненное значеніе границы, полагаемой Дивпромъ, такъ еще недавно раздвдявшимъ Украйну на русскую и польскую, и связать однимъ общимъ тяготвніемъ къ одному, вполнт русскому центру, **мзбранном**у въ Полтавской губерніи: заднипровскіе увзды Віевской губерніи, Чигиринскій и Черкассій; съ другой стороны половину Уманьскаго увзда Кіевской, часть Ольгопольскаго и весь Балтскій увадъ Подольской губерніи присоедишить къ Херсонской губерніи и такимъ образомъ оттянуть отъ теперешняго центра, довольно сильнаго польскимъ элементомъ, Каменецъ-Подольска. Газета Югозападнаго края толагаеть, съ своей стороны, что было бы полезиве при-**«соединить къ** Кіеву, какъ къ административному средоточію, **терсколько** пограничныхъ убздовъ и местностей Полтавской и Черниговской губерній, къ которымъ Кіевъ несравненно **Флиже**, чёмъ ихъ губернскіе города. Это вполнё основательно, если только приливъ русскаго элемента изъ этихъ присоединенныхъ мъстностей въ состоянии заглушить силу, довольно значительную, польского элемента, пребывающого въ дворянахъ Кіевской губерніи. Далье мы предлагали раздьлить Волынскую губернію на двь, Мглинскій увздъ Черниговской губерніи отділить къ Орловской, а для пограничнихъ съ Черниговской увадовъ Минской и Могилевской сдв**лать административнымъ** центромъ Черниговъ, — именно для увадовъ Ръчицкаго, Гомельскаго и Рогачевскаго. Полагаемъ, что рогачевскимъ дворянамъ, также изъявлявшимъ вожделъціальнымъ органомъ мъстной власти, не только сочувственный отзывь о нашей статьв, писанной три года тому назадъ, но и положительное заявленіе о необходимости вновь возбудить этотъ вопросъ и довести дело до желаннаго осуществленія. Гавета не соглашается съ нами въ подробностяхъ плана. Но мы и сами не стоимъ за эти подробности. Мы очень хорошо понимаемъ, что такая работа требовала бы близкаго внакомства со всёми мёстными условіями экономическими и этнографическими и вообще внимательнаго изследованія. Мы отстаиваемъ самое начало и считаемъ неизлишнимъ напомнить тъ основанія, которыми мы руководились тогда, отъ которыхъ не отступаемъ и теперь. Мы убъждены, что «притягательная власть административнаго центра падъ окружностью и невольное тяготфніе окружности къ административному центру» имфютъ огромное значеніе въ жизни мъстнаго народонаселенія. Они вырабатывають на практикъ цълую съть разнообразнъйшихъ отношеній, которыя, какъ жилы въ живомъ организмъ, тъсно связуютъ всъ части извъстнаго пространства какъ между собою, такъ и съ ихъ административнымъ средоточіемъ. Понятно сталобыть, какую важность имбеть качество центра, и вліяніе, вследствіе того или другаго качества центра, можеть оказывать централизація на весь внутренній строй гражданской жизни. Допустивъ же это значение цен тра, мы не можемъ не признать и важности тъхъ практическихъ результатовъ, какіе способно дать перем вщеніе центра. Это всего лучше поясняется примфромъ пограничныхъ мфстностей. Наша западная пограничная линія, «незамътная даже для человъческаго глаза», какъ выразился недавно графъ Бисмаркъ въ берлинской палатъ депутатовъ, въ отвътъ на запросъ Валигорскаго, - линія искусственная, разръзываетъ неръдко на двое не только какой-нибудь округъ, но даже иныя деревни и села, такъ что одна половина деревни или села причисляется къ Россіи, другая — къ Австріи или Пруссіи. Вфра, языкъ, обычаи, нравы, одежды, у жителей объихъ половинъ одинаковы, всъ они одной національности, всв въ теснетиемъ родстве между собою, все еще недавно составляли одно цълое, — а между тъмъ разница административныхъ системъ и тяготфніе къ различнымъ адми-

нистративнымъ и политическимъ центрамъ, дъйствіе разнокачественныхъ правительственныхъ авторитетовъ, — все это проръзываетъ постепенно и проръжетъ окончательно глубокую нравственную межу вдоль случайной административной границы. Положимъ, этотъ примъръ не вполнъ сюда подходитъ, потому что здъсь различіе дается преимущественно политическимъ значеніемъ центра. Возьмемъ другой приміръ, внутри самой Россіи, тотъ самый, на который мы и прежде ссылались. Мы могли бы сравнить между собою Москву и Вильну, но чтобы устранить напередъ возражение относительно разстоянія, сравнимъ сосёдніе другь другу Могилевъ и Смоленскъ, Минскъ и Черниговъ, Витебскъ и Псковъ. Не говоримъ о настоящемъ исключительномъ положени Западнаго края, но еще нъсколько льть тому назадъ во всъхъ этихъ губерніяхъ, которыхъ главные города нами поименованы, господствовала совершенная одинаковость административнаго механизма. Несмотря однакожь на единство законовъ, системы управленія и суда, присутствіе различныхъ національныхъ элементовъ, образуя различныя атмосферы, въ которыхъ вращаются и движутся одинаковыя, повидимому, административныя пружины и колеса, оказываеть вліяніе на самое качество центра и приводить не къ одинаковымъ практическимъ последствіямъ. Притяните, напримеръ, какое-нибудь пространство къ административному центру, гдф населеніе все польское или ополячено, и наобороть, притяните какойнибудь ужздъ съ дворянами-Поляками къ административному великорусскому центру, — вы увидите, что результаты будутъ совершенно противоположны. Предположите, что пом'вщики Динабургскаго, Рфчицкаго, Люцинскаго уфздовъ будутъ вынуждены, вмъсто Витебска, ъздить въ Псковъ для совершенія крівпостных и других актовь, для переговоровь съ начальствомъ, для участія въ дворянскихъ выборахъ вміств съ русскими дворянами, представляющими въ Псковской губерніи сплошную русскую силу: не прошло бы и четверти въка — эти увзды обрусъли бы скорве, чвив при двиствіи иныхъ насильственныхъ мфръ. Самому завзятому Поляку не придетъ и въ голову говорить въ Псковъ по-польски или предлагать присоединение Пскова къ административной юрисдикцін Царства Польскаго, подобно тому, какъ это предлагали

сти. Они употребляють последнія и скудныя свои средства на пріобретеніе книгъ изданныхъ въ Россін. Но они могуть покупать только дешевыя книги; да и тв не всегда попадають къ нимь въ достаточномъ количествв. Такъ въ концъ прошлаго года во Львовъ было прислано для распродажи 100 экземиляровъ «Крестнаго календаря». Они взяты были на расхвать по 30 крейцеровь за экземплярь: теперь изо Львова снова просять о высылкъ календаря. Нъкоторыя изъ внигъ, изданныхъ Московскимъ Обществомъ распространенія полезныхъ книгъ, нашли бы себв самыхъ усердныхъ читателей между Русскими въ Галиціи. Общество распространенія полезныхъ книгъ могло бы само озаботиться высылкой своихъ изданій въ Галицію. Хорошія русскія христоматіи, преимущественно книги для дътскаго чтенія, русскіе учебники по всвиъ отдвламъ наукъ, составляютъ насущную потребность для русскихъ семействъ въ Галиціи. Но одни литературныя средства для поддержанія русскаго языка еще недостаточны. Ученики изъ бъдныхъ галицко-русскихъ семействъ, русскія библіотеки при Народномъ Домв и галицко-русской Матицв, только-что возникшій во Львов'й русскій театръ, одно изъ могущественнъйшихъ средствъ для пробужденія тамъ русской народности, также нуждаются въ пособіяхъ: Правда, у этихъ учрежденій были нікоторыя средства для существованія; но последній львовскій сеймь уничтожиль ихь, передавь все мъстные фонды въ завъдывание земскаго комитета, а этотъ комитетъ состоитъ изъ однихъ Поляковъ!.. Если московское общество отнесется также великодушно къ нравственнымъ страданіямъ своихъ русскихъ собратій, живущихъ въ восточной Галиціи, какъ отнеслось къ страданіямъ единовърныхъ, но чуждыхъ намъ по крови Грековъ, на островѣ Критф (а можно ли въ этомъ сомнъваться?), то мы считаемъ не лишнимъ присоединить здёсь указанія, находящіяся въ письме одного изъ галицкихъ друзей нашихъ: «Деньги, опредъленныя на убогихъ учениковъ, пусть адресуютъ на руки императорско-королевскаго совътника и старъйшины отавропигіальнаго института во Львовъ Іоакима Хоминскаго, а деньги для другихъ институцій—на руки оффиціала при ставропигіи, члена митрополичьяго капитула Михаила Кувемскаго; а чтобы не дать повода къ клеветамъ враждебныхъ языковъ,

западныя наши губерній до сихъ поръ невольно обособляются названіемъ края. Старая граница, отдёлявшая Россію отъ владёній Рёчи Посполитой до 1772 года, старая граница всёхъ трехъ раздёловъ Польши, въ силу которыхъ возвратилось къ Россіи то, что составляло ея достояніе и никогда не переставало называться въ Москвё исконною отчиной московскихъ великихъ князей—эта старая граница должна быть уничтожена. Отъ нея не должно остаться и слёда.

На этомъ основаніи мы и предлагали следующій проектъ измѣненія, который мы, впрочемъ, вовсе не имѣемъ притязанія считать безошибочнымъ. Мы именно желали и желаемъ вызвать возражение и дождались его только черезъ три года отъ «Кіевлянина», и то относительно одной Кіевской губернін. Намъ казалось полезнымъ ослабить жизненное значеніе границы, полагаемой Дивпромъ, такъ еще недавно раздвдявшимъ Украйну на русскую и польскую, и связать однимъ общимъ тяготвніемъ къ одному, вполнв русскому центру, избранному въ Полтавской губерніи: задніпровскіе увзды Кіевской губерніи, Чигиринскій и Черкассій; съ другой стороны половину Уманьскаго уфзда Кіевской, часть Ольгопольскаго и весь Балтскій увадъ Подольской губерніи присоединить къ Херсонской губерніи и такимъ образомъ оттянуть отъ теперешняго центра, довольно сильнаго польскимъ элементомъ, Каменецъ-Подольска. Газета Югозападнаго края полагаеть, съ своей стороны, что было бы полезиве присоединить къ Кіеву, какъ къ административному средоточію, нъсколько пограничныхъ убадовъ и мъстностей Полтавской и Черниговской губерній, къ которымъ Кіевъ несравненно ближе, чемъ ихъ губернские города. Это вполне основательно, если только приливъ русскаго элемента изъ этихъ присоединенныхъ мъстностей въ состояніи заглушить силу, довольно значительную, польскаго элемента, пребывающаго въ дворянахъ Кіевской губерній. Далве мы предлагали раздвлить Волынскую губернію на дві, Мглинскій убздъ Черниговской губерніи отділить къ Орловской, а для пограничныхъ съ Черниговской увадовъ Минской и Могилевской сдвлать административнымъ центромъ Черниговъ, --- именно для увадовъ Рвчицкаго, Гомельскаго и Рогачевскаго. Полагаемъ, что рогачевскимъ дворянамъ, также изъявлявшимъ вождель-

«Виленскій Въстникъ» нъсколько иначе представляетъ себъ нашъ образъ мыслей. «Москва» проповъдуетъ нетерпимость; возбуждаеть религіозное преслідованіе; требусть, чтобъ иновърцевъ осыпали бранью и проклятіями. Таковы мысли и таковы точныя слова, высказанныя въ 13 № самою редакціей «Въстника» и въ особенности ез неизвъстнымъ корреспондентомъ изъ Гродна. А какъ скоро положение это было высказано, возможно ли было удержаться, чтобы не воскипъть негодованіемъ? Образъ мыслей противника такъ непристоенъ! Случай къ негодованію такой прекрасный! Понятно, что ни редакція, ни ея корреспонденть не хотели его упустить, и жаль, что они не вполнъ имъ воспользовались. Тема была легкая; можно было по поводу ея сказать многое, гораздо съ большимъ знаніемъ дівла и въ особенности съ большею логикой. Мы, напримъръ, утверждали, что въ языкъ еще не вся народность, что народность есть результать цвлой исторіи и предполагаеть сверхь языка цёлую систему преданій и привычекъ, сознательныхъ и безсознательныхъ. А въ прямой отвътъ на это положение г. гродненский корреспонденть замфчаеть намъ укорительно, что отрицая перерождающую силу языка, «мы забываем» о совмъстном вліяніи на разноплеменныя массы русскихъ законовъ, русской администрацін, нравственную силу православія, русской науки и т. п., и что всв эти вліянія взятыя вместе, по нашему мн внію, будто недостаточны для обрусвнія живущихъ въ крат иновтрцевъ»! Это уже никуда не годится: представлять подтвержденіе, а выдавать за опроверженіе, — такимъ образомъ можно даже отбить читателей, какъ ни мало они у насъ вообще требовательны по части логики!

Не станемъ впрочемъ взыскивать за подробности; знаніе дѣла и уваженіе къ логикѣ въ нашей публицистикѣ не настолько обыкновенны, чтобы можно было требовать того и другаго отъ всякаго. Важно замѣтить только общую постановку вопроса. «Вѣроисповѣдный вопросъ въ Западномъ краѣ съ народнымъ не раздѣленъ... вы это говорите; а! стало-быть вы проповѣдуете религіозное преслѣдованіе».

«Но какъ же иначе? Что же иное вы и говорите?» Ми говоримъ прежде всего то, что говоримъ, и не утверждаемъ того, что отрицаемъ. Увы. это въ старыхъ логикахъ счита-

лію полониваторами русскихъ Галичанъ. На ея заглавномъ листь значится: «Abecednyk dla ditej Ruskich. Nakladom Karola Wilda wi Lwowi w drukarni Edwarda Winiara, 1867 r.» Это не что иное какъ азбука для дътей русскихъ сельчанъ, пріучающая выражать русскіе звуки латинскими письменами, и складывать эти ввуки въ отдёльныя слова, изображенныя твии же латинскими буквами; въ этой же книжкв находимъ нъсколько статей на испорченномъ русскомъ языкъ (латинскимъ письмомъ), съ разнообразными оттинками мистныхъ говоровъ въ Галиціи. Статьи принаровлены къ дътскимъ понятіямъ и къ сельскому биту. Другими словами говоря, галицкіе Поляки, давно потерявъ отечество, задумали похитить у Русскаго народа, живущаго съ ними въ одномъ краю, все его молодое поколеніе — будущій цветь народности и будущія надежды, пріучивъ его сперва въ дътствъ къ употребленію польско-латинскихъ буквъ, а потомъ мало-по-малу сближая этоть искаженный языкъ съ литературнымъ польскимъ языкомъ. Это своего рода унія. Это самый страшный ударъ, какой только могуть нанести Поляки русской народности, населяющей страну сосёднюю съ нами, съ нашими югозападными губерніями. «Падая до ногъ», стираясь въ прахъ предъ надвигающеюся силой германизаціи на западъ своихъ поселеній, Поляки хотять питаться на восток'в плотью и кровью русскаго человъка. Русскіе Галичане прямо и откровенно говорять, что имъ трудно будеть выдержать такой ударь, потому что пропаганда ведется черезъ сельскія школы и съ покровительствомъ власти. Имъ нужна помощь матаріальная и духовная. Но откуда она придеть? сами они бъдны, нътъ у нихъ богатаго дворянскаго сословія — оно почти все ополячилось... Простой народъ, священники, учителя, адвокатыединственные хранители русской народности. Откуда же можеть придти эта помощь, какъ не отъ насъ, какъ не изъ среды народа, дорожащаго твердостью народныхъ русскихъ началь даже и на своихъ окраинахъ? Это такая же священная обязаниость для насъ, если еще не болве, какъ и матеріальная помощь единовърцамъ страдающимъ въ Турціи. Русскіе въ Галиціи нуждаются во всякаго рода русскихъ книгахъ. У нихъ нътъ хорошихъ учебниковъ на русскомъ языкъ и преимущественно по русской исторіи и словеснопримъръ и ближе. Нельзя пожаловаться, чтобы прошеднее царствованіе небрегло объ обрустній въ томъ смисль, который для нашихъ противниковъ представляется, повидимому вполнт удобнымъ. И однако возстаніе 1863 года было, и втотомъ возстаніи участвовали, и прямо и косвенно, и Страковскіе, и Огрызки, и тысячи имъ подобныхъ, люди прекрасно говорившіе по-русски, воспитавшіеся въ русских учебныхъ заведеніяхъ, и даже не въ Западномъ крат; люди , состоявшіе на государственной службт, и опять даже не втода второжно крат, а въ самомъ центрт администраціи; люди второжно знакомые и съ нашею литературою, точно также какъ несомитенно были они знакомы съ русскою наукою, в несомитенно подлежали вліянію русской администраціи и русскихъ законовъ!

Послѣ оригинальныхъ возраженій «Виленскаго Вѣстника —— нельзя ручаться, чтобы даже теперь не предложили нами вопроса: и такъ, ваше мивніе состоить въ томъ, что всег этого бы не было, если бы Сфраковскій, Огрызко и имъ по добные приняли православіе? Нътъ, наше мнъніе состоит только въ томъ, въ чемъ оно состоитъ, --именно въ томъ , что никакими внъшними мърами нельзя ни задушить, ни пе реродить никакой народности. Народность есть явление ду ховное, и потому покоряется вполнъ только духовному воз двиствію, и это одинаково относится ко всвив ея элементамъ безъ исключенія. Могутъ быть условія болье или менъе благопріятныя для ея развитія, но во всякомъ случа она развивается по преимуществу изъ себя и можетъ существовать вопреки всемь внешнимь давленіямь. Редакція виленской газеты замъчаетъ намъ, что мы увлекаемся исторіею 🗻 и что живая действительность можеть поучить многому. Ст своей стороны и мы совътовали бы ей не довольствоваться одною живою дъйствительностію, которая часто бываеть обманчива, но прибъгать иногда и къ историческому опыту-Она говорить, напримърь, объ искреннихъ желаніяхъ обрусвнія, слышимыхъ ею отъ Поляковъ и Евреевъ; свидвтельствуеть о томъ, что обрусвніе идеть чась оть часу глубже и шире, замъчая это особенно въ учебныхъ заведеніяхъ-Всему охотно въримъ, и повторимъ, что общественное воспитаніе действительно можеть быть однимь изь удобней-

пусть высылаются деньги чрезъ посольство австрійское въ Петербургъ, или русское посольство въ Вънъ, съ выразижельным в определеність, кому и что посылается, чтобы польскій земскій комитеть не вахватиль эти деньги оть имени земскихъ жондовъ. Пусть такое великодушное дёло творится явно, какъ и подобаетъ каждому предпріятію съ благотворительною цёлью». Пользуемся этимъ случаемъ, чтобы наномнить читателямъ «Москвы», что нынёшній день предлагаетъ имъ прекрасный случай принять непосредственное участіе въ этомъ ділів добра и народной чести. Сегодня вечеромъ въ физической залв новаго зданія университета будеть происходить литературное чтеніе, съ участіемъ А. Н. Майкова и Н. А. Чаева, «въ пользу Русскихъ восточной Галиціи». Редакція «Москвы» также съ своей стороны открываетъ подписку на всякія пожертвованія для поддержанія русской народности въ родномъ намъ Галичв и принимаетъ на себя обязанность доставлять ихъ по мёсту назначенія.

Возможно ли переродить накую-лябо національность вившними мірамя?

Москва, 14-го февраля 1867 г.

«Вфроисповфдиаго вопроса отъ народнаго въ Западномъ крать не отделяеть и тоть, кто повидимому утверждаеть противное; только понимаеть онь при этомъ вероисповеданіе особеннымъ образомъ, и разумветъ особенное католичество и особенное еврейство, а не то, какимъ себя знаетъ то и другое. Но если такъ, надобно это сознать и высказать прямо, и затемъ определить: следуеть ли уважать свободу совести? Если следуеть, надобно проводить уважение это до конца и оставлять всякую вфру при самой-себф, какова бы она ни была; и конечно только это будетъ вполнъ справедливо и разумно, ибо, во всякомъ случав, ввра и свобода суть начала зиждительныя, а безвёріе и насиліе — начала разрушительныя». Вотъ къ какому заключенію приведены были мы разсмотрѣніемъ (въ №№ 13 и 19) взаимнаго отношенія двухъ вопросовъ въ Западномъ краф — вфроисповфднаго и народнаго.

«Виленскій Въстникъ» нъсколько иначе представляетъ себъ нашъ образъ мыслей. «Москва» проповъдуетъ нетерпимость; возбуждаетъ религіозное преследованіе; требуетъ, чтобъ иновърцевъ осыпали бранью и проклятіями. Таковы мысли и таковы точныя слова, высказанныя въ 13 № самою редакціей «Въстника» и въ особенности ез неизвъстнымъ корреспондентомъ изъ Гродна. А какъ скоро положение это было высказано, возможно ли было удержаться, чтобы не воскипъть негодованіемъ? Образъ мыслей противника такъ непристоенъ! Случай къ негодованію такой прекрасный! Понятно, что ни редакція, ни ея корреспонденть не хотвли его упустить, и жаль, что они не вполнъ имъ воспользовались. Тема была легкая; можно было по поводу ея сказать многое, гораздо съ большимъ внаніемъ дела и въ особенности съ большею логикой. Мы, напримъръ, утверждали, что въ языкъ еще не вся народность, что народность есть результать цвлой исторіи и предполагаеть сверхъ языка цълую систему преданій и привычекъ, сознательныхъ и безсознательныхъ. А въ прямой отвътъ на это положение г. гродненский корреспонденть замъчаеть намь укорительно, что отрицая перерождающую силу языка, «мы забываем» о совмыстном» вліяніи на разноплеменныя массы русскихъ законовъ, русской администраціи, нравственную силу православія, русской науки и т. п., и что всь эти вліянія взятыя вместь, по нашему мнънію, будто недостаточны для обрустнія живущихъ въ крат иновтрцевъ»! Это уже никуда не годится: представлять подтвержденіе, а выдавать за опроверженіе, — такимъ образомъ можно даже отбить читателей, какъ ни мало они у насъ вообще требовательны по части логики!

Не станемъ впрочемъ взыскивать за подробности; знаніе дёла и уваженіе къ логикё въ нашей публицистике не настолько обыкновенны, чтобы можно было требовать того и другаго отъ всякаго. Важно замётить только общую постановку вопроса. «Вёроисповёдный вопросъ въ Западномъ край съ народнымъ не раздёленъ... вы это говорите; а! стало-быть вы проповёдуете религіозное преслёдованіе».

«Но какъ же иначе? Что же иное вы и говорите?» Мы говоримъ прежде всего то, что говоримъ, и не утверждаемъ того, что отрицаемъ. Увы, это въ старыхъ логикахъ счита-

внушить? Развъ исторія Петровскихъ временъ? Повторяемъ однако снова: надобно быть последовательными; если уважать свободу духовныхъ проявленій, следуеть уважать ее во всемъ; а если не уважать ее въ десяти случаяхъ, зачвиъ ствсияться въ одиннадцатомъ? И снова прибавляемъ: безусловно справедливо и разумно только первое; последнее извинительно лишь въ крайнихъ случаяхъ необходимости поитическаго самосохраненія, и не болбе какъ извинительно. А въ Западномъ крат ужели мы дошли до такой крайности при многомилліонной массъ кореннаго, вполнъ русскаго населенія?! Нътъ, если уже становить западный вопросъ на практическую почву, отвътъ ему прямой въ двухъ словахъ: духовный подъемъ простаго русскаго люда и духовная стойкость образованнаго русскаго общества. Этого ли не довольно? Но довольно ли для этого и ограничиваться только н фсколькими стихіями русской народности, съ пренебреженіемъ одной, едвали не важнъйшей?

Еще о значенів въронсповъданій въ Западномъ прав.

Москва, 17 февраля 1867 года.

«Виленскій Вѣстникъ» сѣтуетъ на насъ между прочимъ то, что мы вступили съ нимъ въ полемику, не дождавнись, пока онъ выскажется подробно; судили объ его обравислей только по одной статьв, и даже изъ этой статьи ввели то, чего не было въ ней говорено. Поставляя на видъ ту неделикатность, редакція вообще изъявляеть желаніе, чтоми, какъ выражается она, «прекратили игру въ теоріи поглубже всмотрѣлись въ жизнь» (№ 13).

Дъйствительно, уже въ 9 № «Въстника» редакція соглапалась, что обрусьніе Поляковъ и Евреевъ, при сохраненіи троисповъдныхъ съ нами различій, не можетъ быть навано полнымъ, и что, какъ пояснила она въ № 13, унитоженіемъ, напримъръ, полуньмецкаго еврейскаго жаргона тоженіемъ, напримъръ, полуньмецкаго еврейскаго жаргона тожно удовлетвориться только на первый разъ. Тъмъ охотнъе заявляемъ объ этомъ взглядъ редакціи, чъмъ пріятнъе въ нечъ удостовъриться. Но это не мъщаетъ намъ настаивать, что первые два №№ газеты давали полное основаніе судить о ея взглядъ такъ, какъ мы судили, и давали полное право вступить съ нею въ полемику. Развѣ въ передовой статьъ 2 № не обращалась она съ такою рѣчью къ мѣстнымъ дво-рянамъ: «вы, господа, русскіе дворяне и конечно желает е обрусѣнія полнѣйшаго, въ предѣлахъ, разумѣется, ограничетныхъ одною вѣрою»? Развѣ не вполнѣ ясенъ смыслъ этот поговорки о предѣлахъ ограниченныхъ вѣрой? Развѣ не възходить отсюда прямо то, что мы вывели, и чего, по увѣр сыню газеты, не имѣли права выводить, — именно, что вър посповѣдное различіе, по ея мнѣнію, не мѣшаетъ даже послыйшему обрусѣнію?

Какъ бы то ни было, съ удовольствіемъ беремъ мы наза свое обвиненіе. Оговорка о предклахъ ограниченныхъ вър по была случайною обмолькой, и болье упоминать о ней ны ты нужды. Гораздо важнье отвытить на другой вопросъ: стои по ли спышить полемикой, когда разногласіе являлось чисто по оретическое? Насильственныхъ обращеній не предполагает добровольному переходу въ православіе никто не мышает за затымь, не все ли равно для дыла вносить ли кто вы своихъ понятіяхъ выроисповыданіе вы кругь народнихъ на загыль или ныть?

Въ самомъ дълъ, не все ли равно? Пойдемъ и дальшже. Говорять, русскій языкь есть свидьтельство русской наро лности. Это правда; но стоить ли протестовать, когда бы ста-75 кто успокоивать Поляковъ, что для обрусвнія не требует даже знанія русскаго языка? Если нужно, введуть русскай языкъ административными мфрами; а затвмъ для двла 🗩 🥗 равно—такъ или иначе решается этотъ вопросъ въ теор твиъ болве, когда самая двиствительность говорить надвое. Г енералы Двінадцатаго года несомнінно одушевлены были мымъ совершеннымъ русскимъ патріотизмомъ, и однако мет огіе изъ нихъ, даже русскіе по происхожденію, не говори а нъкоторые почти не знали по-русски. О разныхъ нарс Уныхъ обычаяхъ еще менве можетъ быть рвчи: пейсикн 🖾 в рея или чамарка Поляка—что въ этомъ бъды? При пенся кахъ и въ чамаркъ можно быть Русскимъ въ душъ, любе 76 Россію, радоваться ен радостими и печалиться ен печалим. Почему же не обратиться съ покровительственною речью в къ пейсикамъ, и къ чамаркъ? А затъмъ, почему не отнестись сочувственно даже къ исконнымъ Русскимъ, которые наденуть чамарку, заговорять по-польски, стануть ходить

шихъ средствъ къ обрусвнію. Но полагаемъ, что въ этомъ свидътельствъ «живой дъйствительности» есть большая доля самообольщенія. Процессь, о которомъ говорить газета, не можеть совершаться такь быстро, и притомъ идти въ глубь и ширь, да еще посредствомъ учебныхъ заведеній. Любопытно бы по этому случаю знать, что въ свое время замёчаемо было въ Сфраковскихъ, когда они учились? Съ другой стороны, исторія насъ учить, что вообще народность сдается только мало-по-малу, и притомъ только всецвлому воздвиствію другой, бол'ве сильной народности. И законъ притомъ здесь тоть, что побеждаеть не всегда та народность, которая преимуществуеть действительною силою, --- матеріальною ли численностію или высотою и глубиною своей духовной природы, — а всегда та, которая болве крипка своимъ сознаніемъ и которая устойчивъе нравственно, словомъ — та, которая имфеть болбе самомивнія. Эльзасець делается Французомъ, хотя никто не скажетъ, чтобы Французъ былъ выше Нъща. Еврей остается вездъ Евреемъ, не смъщиваясь и неперерождаясь, а не знасмъ, скажеть ли даже самъ «Виленскій Візстникъ», чтобы просвінненіе еврейское было выше европейскаго. То же и въ Западномъ крав. Если мы хотимъ, чтобъ онъ обрусвлъ, и чвиъ полнве, твиъ лучше --для этого нужно только, чтобъ сами Русскіе вездів, и въ Западномъ край въ особенности, были вполни Русскими, всецвло уважали свое русское достоинство и ни на минуту не теряли сознанія о своемъ національномъ превосходствъ. И тогда что могуть значить горсти чужихъ народностей? Нужно ли тогда усиливаться даже, чтобъ они бросили свой азыкъ, полюбили нашу литературу, приняди всв наши привички и т. п.? При нашей стойкости рано или повдно должно же это будеть случиться. Живуть Поляки, и даже гораздо въ большемъ числе, въ Великой Польше, и не только живутъ, но засъдаютъ въ парламентъ, нисколько притомъ не скрывая своихъ польскихъ стремленій. Пруссаки однако не безпокоятся. Не безпокоимся и мы въ старомъ Казанскомъ царствъ, среди Татаръ и Черемиссовъ. Или то Черемиссы и Татары, а то Поляки? И на то Пруссаки съ своимъ мивніемъ о прусской національности, а на то мы Русскіе съ инвніемъ о своей русской?

Для редакціи «Виленскаго Вѣстника» сказаннаго можеть быть достаточно; но для мыслителей, подобныхъ ея корреспонденту, не мъшаетъ и повторить вкратцъ всъ наши положенія. Вопросъ въ томъ: могутъ ли быть народныя върованія вообще признаваемы явленіемъ постороннимъ къ народности, и могутъ ли быть признаваемы такими безразличными явленіями въ частности вфроисповфданія—католическое и еврейское, и притомъ въ отношеніи къ народности русской, и именно въ Западномъ крав? На то и другое мы отвъчаемъ отрицательно, и на второе въ особенности отвъчаемъ отрицательно; потому что католичество и еврейство, разсматриваемыя и сами въ себъ отвлеченно, суть авленія сколько религіозныя, столько же, и даже болже, политическія; а въ Западномъ крав особенностями исторіи это ихъ политическое значение еще боле усилено. Намъ возражають, что соглашаться съ этимъ мивніемъ значить соглашаться съ религіознымъ преследованіемъ. Но отъ признанія факта до мъръ практическихъ еще далеко; это говоритъ всякому простая логика. Это совсвиъ другой вопросъ, его надобно ставить особо, и, что касается до насъ, мы отвъчаемъ на него отрицательно. Мы не только противъ религіознаго преследованія, по и вообще противъ всякихъ меръ, которыя были бы направлены принудительно противъ какого бы то ни было проявленія и чьей бы то ни было народности. Противники наши, наоборотъ, держатся другаго мивнія: они не отвергають ствснительных мвръ противъ чужой народности, и даже не понимають какимъ образомъ можно въ одно и то же время и признавать за твыт или другимъ явленіемъ чуже-народное значеніе и отрицать необходимость мфръ принудительныхъ. Изъ народныхъ проявленій они признають свободу только за въроисповъданіемъ. Потому ли они защищають эту свободу, что не видять въ въроисповъданіи народнаго значенія, или потому не видять этого значенія, что признають вероисповедную свободу, — решить трудно; последнее скорее чемъ первое. О веротерпимости столько было и столь многими говорено; гнушаться религіознымъ преследованіемъ пріучило насъ съ детства изученіе средневъковой европейской исторіи. Но уваженіе къ правамъ народности въ другихъ ея проявленіяхъ? Кто могъ намъ его

внушить? Развъ исторія Петровскихъ временъ? Повторяемъ однако снова: надобно быть последовательными; если уважать свободу духовныхъ проявленій, следуеть уважать ее во всемъ; а если не уважать ее въ десяти случаяхъ, вачемъ стесняться въ одиннадцатомъ? И снова прибавляемъ: безусловно справедливо и разумно только первое; последнее извинительно лишь въ крайнихъ случаяхъ необходимости политическаго самосохраненія, и не болье какъ извинительно. А въ Западномъ крат ужели мы дошли до такой крайности при многомилліонной массь кореннаго, вполнъ русскаго населенія?! Нътъ, если уже становить западный вопросъ на практическую почву, отвътъ ему прямой въ двухъ словахъ: духовный подъемъ простаго русскаго люда и духовная стойкость образованнаго русскаго общества. Этого ли не довольно? Но довольно ли для этого и ограничиваться только нъсколькими стихіями русской народности, съ пренебреженіемъ одной, едвали не важнівшей?

Еще о значенія въроисповъданій въ Западномъ прав.

Москва, 17 февраля 1867 года.

«Виленскій Вѣстникъ» сѣтуетъ на насъ между прочимъ въ то, что мы вступили съ нимъ въ полемику, не дождавшись, пока онъ выскажется подробно; судили объ его обравѣ мыслей только по одной статьѣ, и даже изъ этой статьи 
вывели то, чего не было въ ней говорено. Поставляя на видъ 
эту неделикатность, редакція вообще изъявляетъ желаніе, чтобы мы, какъ выражается она, «прекратили игру въ теоріи 
и поглубже всмотрѣлись въ жизнь» (№ 13).

Дѣйствительно, уже въ 9 № «Вѣстника» редакція соглашалась, что обрусѣніе Поляковъ и Евреевъ, при сохраненіи вѣроисповѣдныхъ съ нами различій, не можетъ быть названо полнымъ, и что, какъ пояснила она въ № 13, уничтоженіемъ, напримѣръ, полунѣмецкаго еврейскаго жаргона можно удовлетвориться только на первый разъ. Тѣмъ охотнѣе заявляемъ объ этомъ взглядѣ редакціи, чѣмъ пріятнѣе въ немъ удостовѣриться. Но это не мѣшаетъ намъ настаивать, что первые два №№ газеты давали полное основаніе судить о ея взглядѣ такъ, какъ мы судили, и давали полное право вступить съ нею въ полемику. Развѣ въ передовой статъѣ 2 № не обращалась она съ такою рѣчью къ мѣстнымъ дюрянамъ: «вы, господа, русскіе дворяне и конечно желаете обрусѣнія полнѣйшаго, въ предѣлахъ, разумѣется, ограниченныхъ одною вѣрою»? Развѣ не вполнѣ ясенъ смыслъ этой оговорки о предѣлахъ ограниченныхъ вѣрой? Развѣ не виходить отсюда прямо то, что мы вывели, и чего, по увѣренію газеты, не имѣли права выводить, — именно, что вѣронсповѣдное разлачіе, по ея мнѣнію, не мѣшаетъ даже ямыйшему обрусѣнію?

Какъ бы то ни было, съ удовольствіемъ беремъ мы назадъ свое обвиненіе. Оговорка о предылахъ ограниченныхъ сърою была случайною обмолькой, и болье упоминать о ней нътъ нужды. Гораздо важнье отвътить на другой вопросъ: стоио ли спъшить полемикой, когда разногласіе являлось чисто теоретическое? Насильственныхъ обращеній не предполагается; добровольному переходу въ православіе никто не мъщаеть: а затьмъ, не все ли равно для дъла — вносить ли кто въ своихъ понятіяхъ въроисповъданіе въ кругъ народныхъ началъ или нътъ?

Въ самонъ дълъ, не все ли равно? Пойденъ и дальше. Говорять, русскій языкь есть свидітельство русской народности. Это правда; но стоить ли протестовать, когда бы сталь кто успокоивать Поляковъ, что для обрусвнія не требуется даже знанія русскаго языка? Если нужно, введуть русскі языкъ административными мфрами; а затфиъ для дфла все равно-такъ или иначе решается этотъ вопросъ въ теорія, тъмъ болъе, когда самая дъйствительность говоритъ надвое. Генералы Двънадцатаго года несомнънно одушевлены была самымъ совершеннымъ русскимъ патріотизмомъ, и однако многіе изъ нихъ, даже русскіе по происхожденію, не говорыл, а нъкоторые почти не знали по-русски. О разныхъ народныхъ обычаяхъ еще менъе можетъ быть ръчи: пейсики Еврен или чамарка Поляка—что въ этомъ бѣды? При пейсикахъ и въ чамаркъ можно быть Русскимъ въ душъ, любить Россію, радоваться ея радостями и печалиться ея печалям. Почему же не обратиться съ покровительственною рачью я къ пейсикамъ, я къ чамаркъ? А затъмъ, почему не отнестись сочувственно даже къ исконнымъ Русскимъ, которие наденуть чамарку, заговорять по-польски, стануть ходеть въ костелы, слушать тамошнія проповіди и, пожалуй, даже восхищаться нии?

Все это повидимому такъ, но желали бы мы спросить: что же затымь отъ насъ останется? Какое право будемь мы имыть на названіе Русскихъ не по происхожденію только и подданству, а вийсти и по народности? И въ чемъ останется у насъ та духовная упругость, которая есть единственное условіе къ покоренію соприкасающейся съ нами чужой народности? Въ томъ ли, что мы сами пока не говоримъ попольски, не надъваемъ чамарки, не отращиваемъ пейсиковъ? Но отъ признанія извёстныхъ началь до осуществленія ихъ въ жизни одинъ только шагъ, и недавніе наши опыты, не индъ какъ въ томъ же Западномъ краъ, дали этому краснорфивое доказательство. Нътъ, въ томъ-то вся и бъда наша-въ нашей легкой податливости, въ готовности во всемъ уступить, все въ другомъ нризнать и ничего своего не держаться кръпко — ни въ бытъ, ни въ сознаніи; въ этомъ и заключается корень всего нашего безсилія и всёхъ польскихъ среди насъ успъховъ. Отрицаніе твхъ или другихъ народныхъ началь въ совнаніи, повидимому чисто теоретическое, ниветь здёсь такую же практическую важность, какъ и отреченіе отъ нихъ въ самой жизни; само по себъ оно уже есть факть духовной шаткости, и въ этомъ смыслъ есть уже ободреніе чуждыхъ притязаній и ослабленіе нашихъ собственныхъ, условіе чужаго успъха и нашего ущерба. Оно сохраняеть это свое значеніе, будеть или не будеть сопровождаемо правительственными мфрами въ такомъ или сиысль: оно тымъ важные, когда ими не сопровождается, и именно потому, что по существу двла оно не должно ими сопровождаться, а должно действовать исключительно своею силою и въ нее одну върить.

И такъ, вопросъ только въ томъ: дъйствительно ли и латинство и еврейство въ Западномъ крат суть явленія сколько религіозныя, столько же и политическія? Надтемся, это нами доказано. Но еслибы и не было доказано, достаточно было бы спросить, признается ли то и другое исповъданіе за народное начало самимъ мъстнымъ населеніемъ: а въ въ этомъ не позволительно даже сомнъваться. А когда такъ, принимать итстной газеть равнодушный тонъ о въроисповъдныхъ различіяхъ, въ виду совершающейся борьбы народностей, ио меньшей иврв неосторожно. Выраженіемъ же такого равно—душія еще прямо начинать свои разсужденія о народном вопрось — это даже легкомысленно. Позволительно ли был не протестовать противъ этого и нужно ли было дожидать еще дальнъйшихъ объясненій? Не заслуживала ли протест в уже эта самая поспышность уступки, уже то самое, что объясненій приходилось выжидать ободрительнаго и поощрительнаго слова въ пользу начали по мъстнымъ условіямъ признаваемаго самымъ виднымъ значани нашей народности?

Не забудемъ и того, что признание народности въ пред лахъ болъе или менъе тъсныхъ не останется безъ практ ческихъ послъдствій даже въ томъ особенномъ смыслъ, какомъ нѣкоторыми, повидимому, исключительно понимает ст практицизмъ. Успешная борьба съ чужою народностью и -ожеть быть совершаема только силами общественными и до- -1жна быть вполнъ имъ предоставлена. Таково основное пол -женіе. Но для успъха борьбы необходимо, чтобы силы э имъли достаточный просторъ, не были связаны искусствени о, и чтобы мърами административными и законодательными было оказываемо покровительства чужой народности въ ущерств своей. А въ этомъ смыслѣ далеко не одинаковы могутъ бы последствія, смотря по тому, какъ широко или тесно будеть понимаема народность. Освобожденіемъ крестьянъ отъ кр постной зависимости правительство поставило западно-русствоское население въ возможность противостоять польскому вл янію; указомъ 10 декабря сдълало еще болье: съ исполн ніемъ этого указа, численность русскаго населенія должн будеть увеличиться, увеличится съ этимъ его матеріальна сила, а вмъстъ возрастетъ и сила нравственная, вслъдств притока людей вооруженныхъ образованіемъ, а чрезъ это с мое откроется возможность не только противостоять пол скому вліянію, но въ свою очередь воздействовать на нег-о духовно. Этимъ однако еще не все будетъ сделано и не всее достигнуто; для успъшной борьбы недостаточно внъшней по моги пришлыхъ классовъ, притомъ сравнительно малочисле ныхъ; необходимъ собственный подъемъ кореннаго русска с населенія, и духовный и матеріальный; бъдность и безгр

мотность -- силы не сильныя. А если такъ, одни ли и тв же последствія произойдуть, признаемь ли мы еврейство и латинство силами безразличными къ русской народности, или признаемъ ихъ силами по существу намъ враждебными? Нужно ли будетъ особенно безпокоиться объ экономическомъ преобладаніи Евреевъ, когда согласимся на первое? Ихъ преобладаніе не будеть тогда выходить изъ предёла явленій довольно обыкновенныхъ. Не нужно ли будетъ, съ другой стороны, особенно позаботиться тогда о положительномъ содействіи къ распространенію просвіщенія вообще и къ укрізпленію вфроисповфднаго сознанія въ частности не только въ православныхъ, но и въ Евреяхъ съ католиками? Такая заботливость не выходила бы изъ предвловъ попеченія самаго законнаго. Но совствит иной смыслъ для народнаго дела получать и это равнодушіе къ еврейскому преобладанію и это попеченіе о безразличномъ распространеніи религіознаго просвъщенія, когда признаемъ, что еврейское и латинское исповъданія чужды намъ не только въ религіозномъ, но и въ политическомъ смыслъ. Наконецъ, что бы ни говорила редакція «Виленскаго В'встника», почему же не перетолковать и самый указъ 10 декабря? Какая нужда, въ самомъ дёлё, ограничивать право землевладёнія вёроисповёданіями, когда бы они были совершенно безразличны къ народности? Ни редакція «Виленскаго Въстника», ни ея корреспонденть на это намъ не отвъчають, и указывають только, что указъ 10 декабря имъетъ не въроисповъдное, а государственное, сощівльное и экономическое значеніе. Еще бы! Въ томъ-то и дъло, что онъ имъетъ и государственное, и соціальное, и экономическое значение, но что въ то же время въроисповъданіе признается въ немъ, — и справедливо, — единственнымь условіемь, подъ которымь возможно осуществленіе предполагаемыхъ и государственныхъ, и соціальныхъ, и экономическихъ цвлей.

Надъемся, послъ этихъ объясненій «Виленскій Въстникъ» пойметь причину поспъшности нашихъ обличеній; а его нешявъстный корреспонденть изъ Гродна пойметь и ту непонятную для себя элементарную истину, что прислушиваться
къ толкованіямъ народности, вылетающимъ изъ чужаго лагеря, и не внимать толкованію, какое дается ей самимъ рус-

скимъ населеніемъ, значить уже ронять народное діло, и притомъ не потому, чтобъ успітхь этого діла нуждался въ принудительныхъ мірахъ, а именно по тому самому, что для успітховъ народности вовсе въ этихъ мірахъ ніть нужды.

О преподаванім русскаго языва въ школахъ Царства Польскаго.

Москва, 21-го іюля 1867 г.

Въ опубликованныхъ на дняхъ извёстіяхъ о ходё крестьянскаго дёла въ Царствё Польскомъ мы встрёчаемся съ нёкоторыми странными фактами, относящимися до преподаванія русскаго языка въ школахъ. Мы приводимъ ихъ ниже, а теперь считаемъ нужнымъ предпослать имъ нёсколько словъ.

Царство Польское, созданное Императоромъ Александромъ І-мъ, не представляетъ само по себъ никакой органической цъльности. Основаніемъ ему послужило выкроенное Наполеономъ изъ бывшихъ частей Польскаго государства, доставшихся Пруссіи и Австріи, Варшавское герцогство. Урфзавъ это герцогство съ одной стороны въ пользу Пруссіи, приръзавъ съ другой часть Галиціи, его переименовали въ Царство и такимъ образомъ сочинили какое-то искусственно политическое твло, какое-то призрачное государство, безъ всякихъ, какъ мы уже сказали, внутреннихъ условій органической цільности и реальныхъ, действительныхъ задатковъ самостоятельнаго государственнаго развитія. Въ самомъ діль, отрызанное отъ морей, окруженное несравненно могущественнъйшими державами, очерченное не живыми урочищами, а произвольными, на картъ проведенными границами, это Царство было слишкомъ безсильно, чтобъ существовать собственною независимою политическою жизпью, и слишкомъ сильно для того, чтобы помириться съ своимъ безобразіемъ, чтобы не поддаться искушенію бунтовать и не стремиться къ своему расширенію. Титуломъ Царства, внёшними формами политической самобытности навязывались, такъ сказать, самимъ Полякамъ притязанія на совершенную независимость и на созданіе государственнаго объема болье соотвытственнаго громкому имени. Нътъ ничего удивительнаго въ томъ, что

Поляки не возлюбили этого новаго, произвольно выкроеннаго, приврачнаго Польскаго государства, привязаннаго вдобавокъ къ Россіи въ лицъ ся монарха; презрительно называли Царство «Конгрессувкой» и мирились съ нимъ только какъ съ точкой опоры, какъ съ почвой, на которой они могли стать на ноги и собраться съ силами для выполненія своихъ давнихъ замысловъ, для осуществленія своего политическаго идеала. Оно было, въ ихъ глазахъ, только ступенью къ возстановленію старой Польши, задаткомъ иной, блистательнъйшей политической будущности. Такимъ образомъ въ Царство Польское, которое съ своимъ пышнымъ титуломъ было только карикатурою стараго Польскаго государства до 1772 года и всякого государства вообще, было въ самомъ основаніи заложено стремленіе перестать быть карикатурой или политическою амфибіей. Оно явилось постояннымъ воплощеннымъ запросомъ на прежнія области, нікогда принадлежавшія Поль**шѣ**, — живою угрозой Россіи, хищною дланью, занесенною надъ русскими землями.

Вышло то, что и следовало ожидать. Два мятежа, кровавыя усмиренія, возрожденіе польской національности въ коренныхъ русскихъ земляхъ, исторгнутыхъ нами изъ-подъ польскаго гнета въ концѣ XVIII вѣка, и вынужденное насильственное ея подавленіе — были результатомъ такого ненормальнаго положенія дёль. Царство Польское превратилось въ аванпость европейской интриги противъ Россіи, пороховымъ погребомъ, отъ котораго велись подкопы подъ Сфверозападный и Югозападный нашъ край, вёчнымъ поводомъ къ тревогв, ввчною угрозой для безопасности и мира Русскаго народа. Россія истощала всв возможныя усилія, чтобы найти ладъ въ техъ отношеніяхъ, где по самой натуре вещей не могло быть ладу; она испробовала разныя программы управленія, заводила и изгоняла русскихъ чиновниковъ; русское общество также съ своей стороны придумывало всяческія проблемы решенія «польскаго вопроса», съ примернымъ самоотверженіемъ, не отваживаясь на крайнее средство, — пока опыть не доказаль, что всв эти проблемы сводятся къ дилемив. Эту дилемму, впрочемъ, поставили сами Поляки, формулируя свои притязанія такъ: все или ничего; и действительно вопросъ иначе и поставленъ быть не можетъ. Это

самая логическая его постановка. Если старый принципъ политическаго существованія отдёльной «Польши» признантневозможнымъ, то гдъ же логическій поводъ признавать на--прим. Люблинскую и Августовскую губерніи и Холмскій округъ-- Польшею, а Гродненскую и Ковенскую не Польшею? Или и то и другое Польша, или нътъ Польши, ибо всв эти области населены преимущественно не Поляками, а составляли одинаково «Польшу» историческую. И наоборотъ: если политическое возрождение Польскаго государства допущено въ принципъ, то почему же отрицать его право къ возвра--щенію себв и прочихъ ненаселенныхъ Поляками, но вхо---дившихъ въ политическое понятіе о «Польшъ», земель? Ка---кое начало положено въ основание Царства Цольскаго? Это не есть основаніе этнографическое, начало національности = = = , денный, ибо у вновь созданной Польши отнято все, что соб---ственно и составляло Польское государство, чемъ оно жило и двигалось, что было действительною сущностью политиче--- =скаго термина «Польша». «Польша», какъ государство, вся . зиждется только на принципъ историческаго права, а не на ческій терминъ, «Польша» можетъ обозначать только госу-----дарство основанное на историческомъ правѣ, слѣдовательно о до произведенныхъ въ XVIII въкъ раздъловъ. Другаго по---литическаго попятія о «Польшъ» исторія не выработала. Рос— =сія постаралась его сочинить въ видъ Царства Польскаго, но такое произвольное сочинение явилось вредною, лишенною логическаго и историческаго смысла аномаліей, безъ всякихъ задатковъ политической жизни.

Когда однажды основной жизненный принципъ «Польши», какъ историческаго явленія, т. е. какъ скоро историческое право, на которомъ зиждилось Польское государство, было поколеблено, то уничтожился этимъ самымъ всякій raison d'être, всякая органическая причина бытія «Польши», какъ политическаго понятія. А не поколеблено оно быть не могло. Присоединеніе къ Россіи Руси Малой, Бѣлой, Черной, Червонной (послѣдней еще не вполнѣ) совершилось въ силу самаго святаго права. Выдвигается—и только въ одной Россіи—иное понятіе о «Польшѣ», не признаваемое самими

Поляками, выработанное не исторією, а отвлеченною теоріей, — о Польшъ, какъ о народности, а не какъ о бывшемъ государствъ. Навазывается Полякамъ для существованія «Польши», вибсто историческаго, другое начало — этнографическое. Но, вопервыхъ, Поляки пренебрегли имъ, заботясь не о духовномъ возрожденіи своей народности, а о возрожденіи Польши, какъ государства, въ прежней исторической формъ Польши; вовторыхъ, быстрое онвмечение приморскихъ областей Польши, свидътельствующее о томъ, какъ слабо само по себъ внутреннее духовное содержаніе польской народности вив политическаго ся элемента, -- есть невозвратно совершившійся факть; втретьихъ, Польша, какъ этнографическое понятіе, не только ускользаеть до сихъ поръ отъ точнаго опредъленія, но и при самомъ широкомъ своемъ опредъленіи еще менте чтмъ Царство Польское представляетъ какія-либо условія для самостоятельнаго политическаго бытія, да и сами Поляки, какъ мы уже сказали, такого основанія не признають и не желають. Все или ничего, говорять Поляки, и сами вызывають справедливый во всёхь отношеніяхь отвёть-HUYPIO.

Очевидно, что Царство Польское, не имфя никакого повода къ историческому бытію и наказавъ Россію за такое, на отвлеченныхъ принципахъ основанное зиждительство, патидесятью годами неестественныхъ отношеній, безсмыслицы, лжи, смуть и матежей,--- Царство Польское, какъ политическій non-sens, содержало въ себъ съ самаго начала зародышъ смерти и должно неминуемо исчезнуть. Къ этому убъжденію и пришло русское правительство въ 1864 году и рядомъ последовательныхъ меръ приводить свое решение въ исполненіе. Не говоря о прочихъ мърахъ, остановимъ наше вниманіе на преобразованіи учебной части въ Царствъ, или върнъе на одной изъ задачъ тамошняго управленія народнаго просвъщенія. Создавъ Царство Польское, русская власть признала оффиціальнымъ или политическимъ языкомъ — польскій, навязавъ его всёмъ обывателямъ безъ различія, а въ томъ числъ и русскимъ, и присоединенной части Галиціи. Понятно, что какъ скоро изъ Царства Польскаго изъемлется (субстрагируется, какъ сказали бы Нвицы) его политическое основаніе, искусственно созданное, но тімь не меніве державшее

всь части въ связи единымъ политическимъ цементомъ,---Царство Польское, переставая быть политическою единицей, распадается на разныя отдёльныя народности, его составлявшія. Уничтожая оффиціальное или политическое значеніе польскаго языка, русское управленіе въ той области должно было неминуемо принять за руководящія начала для народныхъ школь: съ одной стороны начало народности, начало этнографическое; съ другой — политическій живой фактъ русскаго господства. Въ силу этого логическаго основанія учреждены народныя школы съ преподаваніемъ на языкъ мъстной народности, литовскомъ, польскомъ, русскомъ и даже немецкомъ, смотря по численному преобладанію народности въ данной мъстности и съ обязательнымъ обучениемъ языку русскому, какъ общему, государственному. Теперь, ознакомивъ читателей съ положениемъ вопроса о Царствъ Польскомъ, еще сохраняющемъ свой грешный титулъ, съ системою и задачеюрусскаго управленія въ области народнаго просвіщенія, сообщимъ имъ и тъ скудныя извъстія о народныхъ школакъкоторыя сообщаеть намъ отчеть о ходъ крестьянскаго дълавъ Царствъ:

«Важнъйшій факть по крестьянскому дълу въ Царствъ Польскомъ заключается въ усибхахъ русскаго языка въ томъ краю. Въ отдълъ Кплецкой коммиссіи по крестьянскимъ дъламъ (около <sup>1</sup>/<sub>13</sub> всего Царства) преподаваніе русскаго языкавведено въ 159 мужскихъ и 3 женскихъ сельскихъ училищахъ. Крестьяне съ замътною охотой учатся русскому языку тамъ, гдъ сношенія правительственныхъ лицъ и учрежденій съ гминными (волостными) управленіями производятся на русскомъ языкъ. Въ крестьянахъ вовсе не замъчается національнаго предубъжденія противъ русскаго языка; напротивъ, поступающія отъ разныхъ административныхъ властей въ волостныя (гминныя) управленія бумаги на польскомъ языкъ возбуждають недоумьніе, и войты гминь (волостные головы) обращались неоднократно къ предсъдателю крестьянской коммиссіи за разъясненіемъ: какой языкъ следуетъ считать правительственнымъ, русскій или польскій? Въ отділь Сувальской коммиссіи, изъ всёхъ 86 народныхъ училищъ, преподаваніе русскаго языка введено въ 44-хъ, устроенныхъ въ мъстностяхъ съ литовскимъ и русскимъ населеніемъ, и идетъ

съ положительнымъ успъхомъ. Преподавание въ литовскихъ шиколахъ ведется исключительно на русскомъ и литовскомъ **≠изыкахъ**; польскій же языкъ вовсе не преподается. Въ мѣстахъ, населенныхъ Мазурами и Нфицами, успфхи по введенію русскаго языка въ народное образованіе весьма слабы, жесмотря на двятельныя мвры, принятыя мвстною учебною дирекціей къ повсемъстному распространенію русской гра**мотности**. Въ школахъ, устроенныхъ немецкимъ населеніемъ, замъчено, что учителя въ нихъ, обучая охотно дътей поль**скому языку,** уклоняются, подъ разными предлогами, отъ треподованія языка русскаго. По наблюденіямъ коммиссаровъ Сувальскаго и Августовскаго увздовъ, подтвержденнымъ и ивстною дирекціей училищь, преподаваніе русскаго языка въ школахъ съ польскимъ населеніемъ стало замѣтно ослабъвать къ осени 1866 года, такъ что русскія книги для первоначальнаго чтенія, розданныя дітямь въ прошедшемъ году, принимались ими весьми неохотно, тогда какъ въ 1865 году эти книги были принимаемы съ явно выражавшимся удовольствіемъ.»

Въ этихъ извёстіяхъ обращають на себя наше вниманіе слёдующія обстоятельства. Вопервыхъ, какія же это бумаги на польскомъ языкъ могутъ поступать въ гминныя управленія отъ административныхъ властей? Это обстоятельство не разъаснено. Впрочемъ нельзя конечно и требовать, чтобы ранёс увеличенія, помощью школъ, числа знающихъ русскую грамоту въ сельскомъ людъ, администрація обходилась совстиъ бевъ польскаго языка, послё столь долгаго узаконеннаго его преобладанія: школы же введены такъ недавно. Вовторыхъ, отношеніе нтысцкаго населенія къ русскому языку.

«Въ школахъ (говоритъ отчетъ); устроенныхъ нѣмецкимъ населеніемъ, замѣчено, что учителя въ нихъ, обучая охотно дътей польскому языку, уклоняются, подъ разными предлогами, от преподаванія языка русскаго». Что это такое? Неужели же и въ Царствъ Польскомъ крошечное нѣмецкое населеніе вырабатываетъ себъ нѣмецкія привилегіи Прибалтійскихъ губерній? Тамъ, на берегу Балтики, гдѣ, по выраженію покойнаго графа С. С. Уварова, «добрые жители мечтаютъ, что они Германцы Арминія или Карла Великаго», — такъ мы уже привыкли къ тому, что русскій языкъ,

«подъ разными предлогами», не вводится въ среду ненвмецкаго населенія, сильно жаждущаго русской грамотности, котя бы для того, чтобы имъть возможность читать русскіе законы о крестьянствъ не въ искаженномъ немецкомъ переводъ, - тамъ эти разные, очень изворотливые «предлоги» уже какъ-то узаконились, приняли такой легальный видъ въ глазахъ и мъстной и всякой иной администраціи, что даже ихъ обличение не безопасно. Тамъ мы - nolens-volens-осуждены на молчаніе, хотя бы и находили такія отношенія къ русскимъ интересамъ несовитстными съ честью русскаго народа и государства. Но тамъ край привилегированный; почему же здёсь, въ Царстве Польскомъ, допускаются эты разные предлоги? Какимъ образомъ могутъ быть терпины такіе учителя? Спрашивается: какая участь постигла бы того Латыша, который, не любя нъмецкаго языка, вздумалъ быт въ одной изъ школъ прибалтійскихъ губерній учить по-латышски и не учить по-нъмецки?

Птакъ, желаніе со стороны польскихъ крестьянъ учиться русскому языку несомнённо; но расположеніе это находится въ опасности отъ интригъ и польскихъ, и нёмецкихъ. «Народныя русскія книги», говоритъ тотъ же отчетъ, принимались осенью 1866 г. весьма неохотно, тогда какъ въ 1865 г. онъ были принимаемы съ явно выражавшимся удовольствіемъ». Желательно было бы, чтобъ это послёднее обстоятельство было удовлетворительные разъяснено. И почему именнотакая перемына къ концу 1866 года? Была перемына въличномъ составъ управленія въ Царствъ Польскомъ — это правда, выбыли Н. А. Милютинъ и князь В. Л. Черкасскій; по развъ самая система съ отбытіемъ ихъ измёнилась??

О ходъ дъла обрустнія въ Западномъ прав.

Москва, 22-го іюля 1867 г.

Невыразимая тоска ложится на сердце, какъ только обратишься мыслью къ нашему Сѣверозападному краю. Что дѣ лается тамъ, подвигаются ли впередъ къ своему разрѣшені задачи, казалось, такъ ясно п вѣрно тамъ поставленныя?.

отъ вопросы, которые естественно предлагаетъ себъ и имъть право предлагать каждый Русскій, зная, что Свверозаідный край не какая-нибудь Калужская губернія, что это непрестанной борьбы, и что отъ успёшной тамъ дъельности зависить укрупленіе Россіи и окончательное раззшеніе такъ-называемаго польскаго вопроса. Что делается? игается ли?.. Еслибъ только ничего не двлалось и ничего : двигалось, то это было бы еще утфинтельно. Въ томъ-то бъда. что въ Съверозападномъ крат дъло, такъ шибко инутое впередъ, остановиться на одномъ мъстъ, придти въ стой не можеть. Какъ большой корабль въ морв, внезапзадержанный на ходу, подается назадъ, такъ и для русжго дела въ томъ краю остановиться значить попятиться; иженіе впередъ переходить въ движеніе обратное. Если сская деятельность въ томъ крав есть непрестанная борьь, - а въ этомъ едвали можно сомнъваться: возрожденію усскаго народа предстоить тамъ на каждомъ шагу одольть въковыя преграды, противопоставленныя ему и половамомъ, и еврействомъ, и имущещественными интересами ыьскихъ землевладъльцевъ, и интересами католицизма. -мкъ, если русская даятельность въ томъ крав есть непреанная борьба, то понятно, что когда одинъ изъ борющихг, не одолъвъ другаго, сложитъ руки, исполнясь внезапно продюбиваго наитія, это еще не значить, что и прогивникъ о сложиль руки. Напротивь, онь туть-то и воспользуется завиствіемъ своего антагониста и выгодами своего полоенія. Какой-то духъ унынія овладёль всёми русскими дёелями, некогда такъ бодро, съ такою любовью, съ такимъ вромъ убъжденія поспъшившими въ тотъ край на призывъ ь общей работь. Многіе изъ нихъ вышли въ отставку, и з всв по собственному желанію, другіе намврены удалитьі... По ихъ словамъ, самою тяжкою и самою неудобною мяется для нихъ борьба не съ Поляками или Евреями, а . Русскими же, преимущественно петербургскими Русскими, эторымъ гласнымъ органомъ служитъ газета «Въсть». Гата эта съ нѣкотораго времени поговариваетъ такъ, какъ зласть имфющій», и если такой тонъ не въ силахъ запуть столичную журналистику, то въ провинціи онъ полуеть значение внушительного авторитета. Да и можеть ли

быть иначе, если въ провинціи върять заявленіямъ само почтенной газеты, что въ изданіи ся принимають будто б участіе лица, занимающія высокое общественное положені , и когда въ то же время эта газета, издаваемая подъ таким\_ ауспиціями, постоянно пропов'ядывала и пропов'ядуеть, чт-о принципъ землевладъльческой аристократіи несравненно вышише принципа народности, и интересъ польскихъ помъщиковъ какъ представителей землевладъльческаго аристократическаг о начала, важнее интереса русскихъ мужиковъ (sic) въ Запад номъ краб... Не она ли, эта газета, столь распространен —ная въ аристократическомъ кругу всъхъ Европейцевъ-ино---родцевъ, въ Россіи обитающихъ, подвергала тружеников крестьянскаго дёла (самаго существеннаго дёла, операціонынаго базиса русской власти и русской деятельности въ ополяченныхъ русскихъ земляхъ) постояннымъ преследованіямъ, брани, насмъшкамъ, обвиненіямъ въ соціалистическихъ и революціонных наклонностяхъ?... Казалось бы, нечего обращать вниманія на газетныя сплетни... А между тімь и вть самомъ дёлё служебныя обстоятельства для этихъ тружениковъ складываются такъ, что имъ приходится въровать въ авторитетъ «Въсти» и оставлять дорогое имъ дъло, а само с дъло начинаетъ, по слухамъ, принимать оборотъ сомнительный, подрывающій русскій кредить въ сельскомъ населенія.. -Въ этомъ отношеніи, конечно, великаго блага надо ожидать отъ словъ благодарности и благоволенія, сказанныхъ Государемъ Императоромъ, при пробздв черезъ Вильну, мировымъ посредникамъ и вообще служащимъ по крестьянскому дълу, такъ осмъяннымъ, обруганнымъ и очерненнымъ партіею газеты «Въсть». Такія слова должны ободрить всьхъ рабочихъ этой великой задачи и утвердить ихъ въ томъ направленіи, въ которомъ они до сихъ поръ подвизались. Но оправившись отъ такого удара, не станутъ ли приверженци безразличнаго землевладёльческаго принципа достигать своей цъли тысячью такихъ мелкихъ способовъ, которые въ отдъльности ускользають отъ вниманія власти, могуть даже казаться невиниыми и получать иногда ея одобреніе, а между тъмъ въ общей совокупности нанесутъ громадный ударъ русскому дѣлу? Все это особенно важно въ виду предстоящаго разверстанія крестьянъ съ пом'єщиками; разверстаніе — такая

задача, которая, будучи разрёшена неправильно, въ духё того ученія, что ставить интересь землевладёльческій, хотя бы и шляхетскій, выше интереса русской народности вообще и русскихъ крестьянъ въ особенности, т. е. въ духё партіи газеты «Вѣсть», — можетъ уничтожить всё благіе результаты, добытые правительственными распоряженіями прежнихъ лётъ, всё предшествовавшіе тяжкіе труды по крестьянскому вопросу...

Если въ разрѣшеніи крестьянской задачи мы видимъ уже колебаніе, сомнтніе, недовтріе къ будущности, то еще сильнъе дрогнула въра въ успъхъ русскаго землевладънія въ Западномъ краб... Правда, не переставали и прежде раздаваться зловъщія слова «Въсти»: не покупайте имъній въ Западномъ краб, подождите пока онъ выйдеть изъ того ис**слючительнаго** положенія, въ которомъ теперь находится... Правда, во всемъ ходъ этого дъла было что-то постоянно тормозящее извит дтятельность мтстную... И вотъ дтя оконзательно стало. Товарищество пріобратателей имфній въ Затадномъ крат закрыто. Въ виду имфется препоручение этого важнаго народнаго и государственнаго интереса заботамъ **■Общества взаимнаго поземельнаго кредита»**, но пока еще это Общество докажетъ свою заботливость, -- невыгодное впечатлвніе уже произведено, увъренность въ томъ, что правительство не пощадить ничего для успъховъ русскаго землевладенія подорвана, — уверенность именно поддерживавшаяся эпредположеніемъ о правительственной готовности выдавать тарантін закладнымъ листамъ Товарищества; люди подвигтпіеся было на покупку (а русскій челов вкъ на подъемъ тяжель) отказались отъ своего решенія, и отправившіеся было туда изъ внутреннихъ губерній — возвратились назадъ съ пустыми руками и истраченными на повздку кошелями... Не въ правъ ли мы были сказать, что движение впередъ замънилось движеніемъ обратнымъ?! Кстати. Газета «Вѣсть», всячески отговаривавшая Русскихъ отъ покупки имфній въ Западномъ краф, теперь, по закрытіи Товарищества, туда же, вивств съ другими, пустилась выражать соболванованіе, но притомъ и желаніе, чтобы дёло русскаго землевладёнія скорве поступило въ завъдывание какого-либо иного учрежденія. Она хорошо впрочемъ знаетъ, что это пное учрежденіе

не иное какъ Общество поземельнаго кредита, всегда пользовавшееся особеннымъ ея расположениемъ...

Если же взять въ соображеніе, что порывъ, охватившій было католическое населеніе и возвратившій столько олатиненныхъ Русскихъ въръ и народности ихъ предковъ, не только охладель, но приняль направление противоположное, то въ словахъ нашихъ о попятномъ движеніи окажется еще болъе грустной истины. Мы не отрицаемъ случаевъ злоупотребленія, неумъстнаго усердія, неприличнаго вмъшательства гражданской власти въ дёлё перехода католиковъ-крестьянъ въ православіе, но не можемъ и не признать за общимъ характеромъ этого движенія - исторической правды и искренности побужденій, хотя бы и инстиктивныхъ, досель задавленныхъ страхомъ да гнетомъ польскихъ пановъ и ксендзовъ. А главное, нельзя не видъть, что всякое правительственное охлажденіе подобныхъ порывовъ сказывается на практикъ и принимается населеніемъ какъ положительное поощреніе въ духъ противномъ, т. е. какъ поощреніе интересамъ латинскопольскаго элемента. Итакъ, ни крестьянскій вопросъ, ни дѣло русскаго землевладенія, ни борьба православія и русской народности съ латинствомъ, полонизмомъ и еврействомъ не представляють намь ничего особсино утвшительнаго. По встмъ письмамъ оттуда, Русскіе люди унылы; паны и ксендвы подняли голову, пріосанились, пріободрились, распускають всевозможные тревожные для Русскихъ слухи.

Всё эти слухи, конечно, — вздоръ. Но самая возможность такихъ слуховъ, съ ихъ вліяніемъ на политическое положеніе страны, составляетъ характеристическую мёстную особенность, а въ этой особенности лежитъ и указаніе на способъ управленія необходимый для того края. Этотъ край, повторяемъ, не есть же въ самомъ дёлё какая-нибудь Калужская или Пензенская губернія. Управлять Западнымъ и особенно Сёверозападнымъ краемъ не все равно, что управлять какоюнибудь мирною внутренней русскою областью, которою почти и управлять нечего, гдё чёмъ меньше управленія, тёмъ лучше. Управленіе этимъ краемъ тёмъ особенно трудно, что задачи, подлежащія въ немъ разрёшенію (напримёръ, задача обрусёнія), должны бы быть по преплуществу разрёшены силами общественными, а туземныхъ русскихъ обществен-

нихь силь тамь не имфется. Туземныя общественныя силы тамь или положительно враждебны, или положительно равнодушны къ успъхамъ русскаго дъла, къ возрождению русской народности. Классъ образованный, классъ землевладъльче скій—это Поляки; классъ торговый—Евреи.

Какъ ни ненормально исправлять правительству должность общества, но дълать нечего; русскаго общества вдругъ создать нельзя, а приходится, ограждая отъ вражьихъ вліяній с вободный всходъ русской зарождающейся общественности, выринять на себя значительную долю общественной миссіи и **Фтвътственности.** Русское управленіе въ томъ крать — представитель не только русской власти, но русской народности, русскаго общества, русской интеллигенціи. Для этого вовсе же нужно насильственнаго вившняго сившенія области государственной съ областью общественной, но нужно только, тобы личный составъ управленія, независимо отъ политическихъ требованій государственной службы въ Западномъ крав, Фыль самь частью русскаго общества, проникнуть вполнв и таскренно его стремленіями, его върованіями, его задачами. Такъ, напримфръ, въ Калужской губерніи вфроисповфданіе читовниковъ есть дело большею частью безразличное, но въ Западномъ крат православное втроисповтдание является и для чиновника безусловною необходимостью, не собственно какъ для чиновника, а какъ для единственнаго представителя русской гражданственности. Двятельность каждаго должностнаго лица въ томъ крав двоякая, -- не только должностная, но и общественная. Противъ этого въ самомъ началѣ сильно вооружалась газета «Вѣсть», глумись надъ миссіонерствомъ чиновниковъ и въ Западномъ крав и въ Царствв Польскомъ. Именно такое миссіонерство и было нужно, потому что запредлежавшая разръшенію, представляла характеръ сложный -- политическій и общественный, да и потому наконецъ, что сила чисто-общественная, внъ правительственной опоры, у насъ еще очень слаба. Можно сожальть объ этомъ, можно, пожалуй, и осуждать это въ принципъ, но таковъ неотразимый фактъ современной дъйствительности. тыть, подъ вліяніемъ ли такого отвлеченно-теоретическаго вагляда, требующаго отъ состоящихъ на службъ только механическаго исполненія ихъ обязанностей и безразличнаго отношенія къ вопросу о народности, подъ воздійствіемъ л другихъ причинъ, лица, привносившія въ свою служебнуї дъятельность въ Западномъ крат дъятельность личную, лич ное горячее убъжденіе, личное сочувствіе русскому дълу, —би ли по большей части признаны неудобными и должны были ил уже совершенно обратиться въ чиновниковъ, или удалиться из края. Вредъ, какой могъ быть, и дёйствительно быль иногда отъ ихъ излишнихъ увлеченій и опрометчивыхъ ошибокъ, нич тоженъ въ сравнения съ темъ вредомъ, который происходит отъ отсутствія духа жизни, отъ заміны его тою дешевою муд ростью, темъ дешевымъ безстрастіемъ, что никогда не увлеки ется, но ничего и не увлекаетъ, не движетъ и не творитъ. Гд борьба, тамъ и запальчивость - это ужъ неминуемое вло, н хуже и горше во стократъ то зло, которое создается укло неніемъ отъ борьбы и сділкою между непримиримыми на чалами.

Въ Западномъ крат всего важне, -- важне многихъ мт ропріятій, — общій камертон управленія. Этоть камертон не опредъляется и не формулируется, и задается не пред писаніями власти извив, а силою личнаго убъжденія въ са михъ правительственныхъ дъятеляхъ. Согласно съ этимъ ка мертономъ самъ собою слагается и общій строй всего управ ленія и всей дъятельности оффиціальной и неоффиціальної И чутко прислушиваются къ этому камертону Поляки. Он скорфе всего улавливають его почти неуловимые звуки. Поль ское населеніе края, съ своей стороны, можетъ служит весьма върнымъ барометромъ для опредъленія внутренней по литической температуры въ некоторыхъ петербургскихъ влія тельныхъ сферахъ. Изменение погоды, неблагоприятное ил благопріятное Полякамъ и почти ни для кого, кромв ихт незамътное, отражается на ихъ поведении, образъ жизни внезапнымъ смиреніемъ, внезапною возбужденностью, --- баро метръ то понижается, то повышается. Этотъ барометръ в последнее время поднялся, говорять, очень высоко, почти до «beau fixe»...

Католицизиъ самое могучее средство ополяченія.

## Москва, 10-го сентября 1867 г.

Неутъшительныя въсти приходять къ намъ изъ Жмуди. Латинство пустило тамъ такіе глубокіе корни, такъ оплело своими вътвями мъстную жизнь, что подъ его сплошною свим всякое развитие жмудскаго племени — значить ополяченіе. Ибо что бы ни говорили, что бы ни писали-латин--ство въ нашемъ Западномъ крав есть политическій терминъ, тождественный съ польскою національностью, какъ политическимъ понятіемъ. Католицизмъ не случайно, но вследствіе внутренняго сродства и историческихъ обстоятельствъ, сталъ въ томъ краф такимъ неотъемлемымъ, существеннымъ элементомъ политической польской національной идеи, что торжество или поражение католицизма есть въ то же время торжество или поражение полонизма, и наоборотъ. Отрекающійся отъ латинства съ темъ вместе отрекается и отъ поминическиго польскаго катихизиса, и отрекающійся отъ польскаго политическаго катихизиса отръшается, силою вещей и естественнымъ ходомъ самой жизни, отъ теснаго единенія съ латинскою церковью. Что бы ни говорили, что бы ни писали о несовмъстности въроисповъднаго элемента съ государственнымъ понятіемъ о національности, какъ бы ни старались сдёлать нзъ единства государственнаго, т. е. русскаго языка, основной фундаменть и существенивишее условіе національнаго политическаго единства въ Россіи, — на деле, въ жизни, и вменно въ Западномъ краб---не языкъ служить исключительнымъ признакомъ той или другой народности, а непременно въроисповъданіе. Въ нашихъ стверозападныхъ и югозападныхъ губерніяхъ, при единствѣ физіологическомъ и этнографическомъ мъстнаго населенія, различіе между Поляками и Русскими обусловливается только религіей. Латинство и православіе являются здёсь не столько личными вёрованіями, -сколько историческими духовными и нравственными началами, подъ воздействіемъ которыхъ образовалась та или другая народность. Быть латиняниномъ значитъ принадлежать къ латинской церкви, состоять въ духовномъ единеніи со

всёмъ латинскимъ западнымъ міромъ и примыкать, въ известной степени, къ его нравственнымъ и историческимъ судьбамъ. Быть православнымъ— значитъ состоять въ духовномъ союзё съ Восточною церковью, съ міромъ греко-славнискимъ, и по преимуществу съ міромъ русскимъ, такъ какъ подъ воздёйствіемъ православія сложился духовно и исторически Русскій народъ.

Мы сказали, что въ Западномъ краб никакой другой върной примъты, кромъ въроисповъданія, для различія Поляковъ отъ Русскихъ даже и не имъется: и Русскіе и Поляки всъ большею частію одного происхожденія, т. е. большинство здешнихъ Поляковъ-Русскіе, ополяченные въ XVII, XVIII, а частію и въ XIX стольтін. Въ чемъ же заключалось это ополячение для Русскихъ, какимъ процессомъ оно совершалось, съ какого времени коренной русскій туземецъ начиналъ считаться Полякомъ и дъйствительно превращался въ Поляка? Исторія свид'втельствуетъ, что это ополяченіе заключалось въ окончательномъ разобщении Русскихъ съ Русскою Греко-восточною церковью, въ разрывъ духовнаго единства съ Русскимъ народомъ и во вступленіи, не столько въ политическое, сколько въ духовное единеніе съ народностью польскою; совершалось ополячение черезъ присоединение къ латинской церкви, и съ того именно времени новоприсоединенный католикъ-Русскій (хотя уже издавна польскій подданный) начиналъ считаться и действительно становился Полякомъ. Русскій человікь Югозападной и Сіверозападной Руси въ ХУ и даже XVI въкъ еще не дълался Полякомъ отъ того, что русскія области составляли съ Польшею одно политическое цълое. Политическое объединение и върная служба польскому государству еще не имъли силы претворить русскую національность въ польскую: примъромъ могутъ служить хоть знаменитые князья Острожскіе, ревностные слуги Польскихъ королей, но еще болъе ревностные сыны Православной церкви и стоятели за русскую народность. Русскіе оставались Русскими, хотя и въ составъ Польскаго государства, до тьх поръ, пока польская политическая національность не отождествилась (благодаря іезунтамъ) окончательно съ латинствомъ, и пока Русскіе не совратились въ католицизмъ. Такимъ образомъ латинство въ этомъ краф (а не собственно

задача, которая, будучи разрёшена неправильно, въ духё того ученія, что ставить интересъ землевладёльческій, хотя бы и шляхетскій, выше интереса русской народности вообще и русскихъ крестьянъ въ особенности, т. е. въ духё партіи газеты «Вёсть», — можетъ уничтожить всё благіе результаты, добытые правительственными распоряженіями прежнихъ лётъ, всё предшествовавшіе тяжкіе труды по крестьянскому вопросу...

Если въ разръшеніи крестьянской задачи мы видимъ уже колебаніе, сомниніе, недовиріе къ будущности, то еще сильнее дрогнула вера въ успехъ русскаго землевладения въ Западномъ крав... Правда, не переставали и прежде раздаваться зловъщія слова «Въсти»: не покупайте имъній въ Западномъ краб, подождите пока онъ выйдеть изъ того исключительнаго положенія, въ которомъ теперь находится... Правда, во всемъ ходъ этого дъла было что-то постоянно тормозящее извит дтятельность мтстную... И вотъ дтя окончательно стало. Товарищество пріобрътателей имъній въ Западномъ крат закрыто. Въ виду имтется препоручение этого важнаго народнаго и государственнаго интереса заботамъ «Общества взаимнаго поземельнаго кредита», но пока еще это Общество докажеть свою заботливость, --- невыгодное впечатлъніе уже произведено, увъренность въ томъ, что правительство не пощадить ничего для успъховь русскаго землевладенія подорвана, — уверенность именно поддерживавшаяся предположениемъ о правительственной готовности выдавать гарантіи закладнымъ листамъ Товарищества; люди подвигшіеся было на покупку (а русскій человѣкъ на подъемъ тяжелъ) отказались отъ своего решенія, и отправившіеся было туда изъ внутреннихъ губерній — возвратились назадъ съ пустыми руками и истраченными на повздку кошелями... Не въ правъ ли мы были сказать, что движение впередъ замънилось движеніемъ обратнымъ?! Кстати. Газета «Візсть», всячески отговаривавшая Русскихъ отъ покупки имфній въ Западномъ краф, теперь, по закрытіи Товарищества, туда же, вивств съ другими, пустилась выражать соболванованіе, но притомъ и желаніе, чтобы дёло русскаго землевладёнія скоръе поступило въ завъдывание какого-либо иного учрежденія. Она хорошо впрочемъ знаетъ, что это пное учрежденіе

не иное какъ Общество поземельнаго кредита, всегда пользовавшееся особеннымъ ея расположениемъ...

Если же взять въ соображеніе, что порывъ, охватившій было католическое населеніе и возвратившій столько олатиненныхъ Русскихъ въръ и народности ихъ предковъ, не только охладёль, но приняль направленіе противоположное. то въ словахъ нашихъ о попятномъ движеніи окажется еще болъе грустной истины. Мы не отрицаемъ случаевъ злоупотребленія, неумъстнаго усердія, неприличнаго вмъшательства гражданской власти въ дёлё перехода католиковъ-крестьянъ въ православіе, но не можемъ и не признать за общимъ характеромъ этого движенія — исторической правды и искренности побужденій, хотя бы и инстиктивныхъ, досель задавленныхъ страхомъ да гнетомъ польскихъ пановъ и ксендзовъ. А главное, нельзя не видёть, что всякое правительственное охлажденіе подобныхъ порывовъ сказывается на практикъ и принимается населеніемъ какъ положительное поощреніе въ духъ противномъ, т. е. какъ поощреніе интересамъ латинскопольскаго элемента. Итакъ, ни крестьянскій вопросъ, ни дъло русскаго землевладёнія, ни борьба православія и русской народности съ латинствомъ, полонизмомъ и еврействомъ не ничего особсино утвшительнаго. По представляють намъ всьмъ письмамъ оттуда, Русскіе люди унылы; паны и ксендзы подняли голову, пріосанились, пріободрились, распускають всевозможные тревожные для Русскихъ слухи.

Всв эти слухи, конечно, —вздоръ. Но самая возможность такихъ слуховъ, съ ихъ вліяніемъ на политическое положеніе страны, составляетъ характеристическую мѣстную особенность, а въ этой особенности лежитъ и указаніе на способъ управленія необходимый для того края. Этотъ край, повторяемъ, не есть же въ самомъ дѣлѣ какая-нибудь Калужская или Пензенская губернія. Управлять Западнымъ и особенно Сѣверозападнымъ краемъ не все равно, что управлять какоюнибудь мирною внутренней русскою областью, которою почти и управлять нечего, гдѣ чѣмъ меньше управленія, тѣмъ лучше. Управленіе этимъ краемъ тѣмъ особенно трудно, что задачи, подлежащія въ немъ разрѣшенію (напримѣръ, задача обрусѣнія), должны бы быть по препмуществу разрѣшены силами общественными, а туземныхъ русскихъ обществен-

самъ по себъ, говорять они, ибо въ Россіи много католиковъ, върныхъ подданныхъ, а опасенъ характеръ польской національности, которымъ облеченъ католицизмъ на Западъ Россіи. Задача, слідовательно, будеть состоять въ томъ, чтобы совлечь съ католицизма одежду польской національности (денаціонализировать польскій католицизмъ). Для этого нужно, - кромъ воспрещенія въ учебныхъ публичныхъ заведеніяхъ преподавать католикамъ законъ Божій и латинское въроученіе на польскомъ языкѣ и на какомъ бы то ни было языкъ, кроит русскаго, -- ввести русскій языкъ въ католическое богослужение въ храмахъ Западнаго края, въ тъхъ, конечно, частяхъ богослуженія, гдв употребляется польскій, а не латинскій языкъ. Желательно, — продолжають эти публицисты, чтобы западный обыватель имёль возможность быть Русскимъ, пребывая католикомъ, и не имълъ надобности, ради сохраненія върности въроисповъданію, непремънно ополячиваться.

Раздѣляя мнѣніе о необходимости разобщенія католицизма съ польской національностью, мы не можемъ согласиться съ упомянутыми публицистами на счетъ предлагаемыхъ ими къ тому способовъ Еслибы введеніе русскаго языка совершилось само собою, естественнымъ ходомъ жизни, въ силу дѣйствительной внутренней потребности окатоличеннаго населенія, то и говорить было бы не о чемъ. Но такое введеніе предлагается какъ мюра — хотя бы и не насильственная, однакожъ такая, которой успѣху правительство должно содывствовать всѣми своими полновѣсными средствами (разумѣемъ введеніе русскаго языка въ богослуженіе, а не въ преподаваніе католическаго катихивиса. Это послѣднее почти уже всюду приведено въ исполненіе). По нашему убѣжденію, такая мѣра ложна въ принципѣ и неудобопримѣнима на практикъ.

Историческій процессь, которымь совершалось ополяченіе русскаго населенія на Западѣ Россіи, не посредствомь языка, не посредствомь политическаго союза и единства съ польскимь государствомь, а посредствомь одного совращенія въ латинство, достаточно, кажется, говорить въ пользу нашей мысли объ опибочности предположенія: дать иное направленіе такому историческому процессу чрезъ введеніе русскаго языка въ латинскихъ храмахъ. Мы уже показали выше,

что Русскій - католикъ, на каковомъ бы языкѣ онъ ни молился, примыкаетъ черевъ латинство ко всему западному, не
русскому міру.

Разобщеніе католицизма съ польской національностью посредствомъ непольскаго языка-было бы разобщениемъ чисто внъшнимъ. Не языкъ въроисповъданія обусловливаетъ то или другое политическое направленіе въ жизни народовъ, а самая сущность в роиспов данія, хотя бы и не сознаваемая вс ми его адептами. Римская церковь доказываеть это намъ историческими и еще живыми примърами. Для успъха своей пропаганды она охотно готова допустить въ богослужение мъстный національный языкъ: такъ, по совъту іезунта Гагарина, католикамъ - Болгарамъ позволено богослужение поболгарски, и въ самыхъ нашихъ западныхъ областяхъ, болъе двухъ стольтій сряду, совершалось растленіе Русскаго народа посредствомъ уніи. Унія однакожь признана была неудобной — именно въ видахъ государственнаго единства — несмотря на то, что унія, при единствъ русскаго языка и грековосточнаго обряда, представляла менте, чтмъ католицизмъ, внутреннихъ противоръчій съ духовною сущностью русской народности, и уже никакого противоръчія съ понятіемъ о политической русской національности, какъ опредѣляютъ его упомянутые публицисты. Для совершеннаго сліянія съ русскою національностью и достиженія политическаго единства, равно какъ и для полнъйшаго разобщенія съ польской политической идеей, оказалось необходимымъ, согласно потребности самого населенія, уничтожить унію, которая есть только полукатолицизмъ; почему же для достиженія тъхъ же цълей и имъя дъло съ чистымъ католицизмомъ, оказывается теперь достаточнымъ единство богослужебнаго и молитвеннаго языка? Что дело не въ языке только — свидетельствуется именно примъромъ Жмуди, гдъ въ католическихъ сельскихъ храмахъ, кромъ языка каноническаго латинскаго, употребляется не всегда польскій, но и жмудскій языкъ, --- по-жмудски поются псалмы, читаются молитвы, говорятся проповеди, — и темъ не менъе, или върнъе по тому самому, край ополячился и до сихъ поръ ополячивается: орудіемъ его ополяченія былъ и есть католицизмъ, а проводникомъ католицизма въ сознаніе и жизнь народа служило мъстное народное, вовсе не польское даржчіе.

Вотъ этого-то историческаго, почти трехъ-въковаго значенія католицизма въ Западной Россіи и нельзя отнять у него какимъ-нибудь внъшнимъ образомъ, какъ нельзя исторгнуть такое значеніе и изъ сознанія народа. Нельзя признать не бывшимъ то, что было; нельзя заставить исторію идти вспять. Легче совствы вырвать католицизить изъ мъстной почвы, чвиъ произвести надъ нимъ операцію, которая бы лишила его всякой политической, въками нажитой мощи, фильтрировала бы его сквозь реторту политическихъ русскихъ видовъ, и выдълала бы изъ него новый, очищенный и облагоображенный католицизмъ! Переводомъ литаній на русскій языкъ не разрушишь въковыхъ преданій, тэмъ болье что народу дъло это уже знакомое; онъ хорошо помнить, что такимъ путемъ унія подготовляла его полное окатоличеніе и ополяченіе. Тамъ, гдъ католицизмъ въ теченіе стольтій являлся знаменемъ польской политической національности, служить этимь знаменемь и теперь, какимъ образомъ можетъ онъ вдругъ опорожнить, упразднить свой историческій смысль, когда, даже независимо отъ польской, присущей ему въ здёшнемъ краб идеи, онъ по самому существу своему враждебенъ православію, т. е. духовному строю всего Русскаго народа и Русской земли? Намъ указываютъ на Французовъ и Нъмцевъ-католиковъ. Но этотъ примъръ сюда не идетъ. Что значитъ горсть Французовъ и Нъмцевъ-католиковъ — пришельцевъ и гостей на Русской землъ! Они не владъють краемъ; ихъ релгіозныя общины малочисленны, они не имфють политическихъ интересовъ въ Россіи. Можно, конечно, принадлежать политически къ русской національности и, будучи Французомъ попроисхожденію, посъщать латинско-францувское (все же однако не русское,--стало и тутъ дъло не въ языкъ богослужение въ церкви St. Louis на Лубянкъ; но это ничего не доказываетъ: десятокъ-другой такихъ церквей, разсвянныхъ по всей Россіи, непредставляють той исторической живой и живучей, организованной, политической силы, пустившей глубокіе корни въ духовную и бытовую почву цълаго края, какою является католицизмъ въ Царствъ Польскомъ и въ нашихъ Западныхъ губерніяхъ. Здёсь онъ такъ сжился и отождествился съ полонизмомъ, что сочинить при такихъ условіяхъ новое, небывалое въ исторіи авленіе, «русскій католицизмъ» — дъло просто не мыслимое. «Русскій-католикъ въ Западномъ крав означалъ бы человъка русскаго происхожденія, который если не самъ, то въ лицъ своикъ предковъ, совершиль въроотступничество, ивмъниль духовному единству съ Русскимъ народомъ, вслъдствіе чего народъ уже не признаетъ его Русскимъ. Сочинять и узаконять званіе «Русскаго-католика» значитъ стараться создать положеніе, въ которомъ одно и то же лицо могло бы удобно быть въ одно и то же время не Русскимъ, въ смыслъ духовномъ и по народному понятію, — и однако же Русскимъ въ смыслъ политической національности, — въ одно и то же время и ренегатомъ и патріотомъ, въ одно и то же время примыкать и къ латинскому Западу и къ православному Востоку. Такой двойственности, такому внутреннему противоръчію никакой компромисъ, въ родъ употребленія русскаго языка въ католическихъ храмахъ, не поможетъ.

Тутъ примиренія ніть и быть не можеть, и никакихъ компромисовъ и сделокъ, по нашему мненію, и изыскивать нечего: по существу своему они немыслимы и явились бы на практикъ только новыми законными удобствами для лицемърія. Мы не видимъ надобности снимать съ латинства въ Западномъ край поворное клеймо полонизма. Пусть будетъ нравственно неудобно и неловко быть католикомъ: намъ не зачемъ исправлять такое положение, совданное не нами, а исторіей. Пусть будеть католицизмъ компрометтированъ полонизмомъ. Тъмъ лучше, тъмъ скоръе население, безъ всякихъ насильственныхъ обращеній, отрфшится отъ католицизма; тымъ менье будеть тыхъ неискреннихъ сдылокъ, при которыхъ католицизмъ, освобожденный отъ своей польской одежды, есть только новая личина того же полонизма или удобнъйшее для него орудіе. Пропов'ть во славу Іосафата Кунцевича, произносимая на опальномъ польскомъ языкъ, представляется теперь народу проповёдью враждебною русской народности и русскимъ интересамъ; произносимая по-русски, на языкъ Русскаго народа и русскаго правительства, она получила бы чрезъ это, въ глазахъ народа, какую-то санкцію самого правительства, послужила бы къ вящшей популярности этого врага православія и русской народности, послужила бы, какъ и вообще этотъ «русскій католицизмъ», къ крайней зазапутанности нравственныхъ и политическихъ понятій, къ духовному растленію народа...

А между тъмъ разобщение католицизма и польской національности дъйствительно необходимо, но разобщение внутреннее, и о немъ-то мы поговоримъ въ слъдующій равъ.

Желательно ди введение русскаго явыка въ датинское богослужение?

Москва, 12-го сентября 1867 г.

Возвращаемся къ возбужденному нами вопросу. Мы сказали, въ передовой стать в последняго №, \*) что не видимъ никакой возможности упразднить въ Западномъ крав Россіи историческое значеніе католицизма, какъ орудія ополяченія. Такимъ онъ былъ три въка сряду, таковъ онъ и теперь, какъ на практикъ, такъ и въ народномъ сознаніи. Что такое упразднение не можетъ совершиться посредствомъ одного изгнанія польскаго языка изъ католическихъ храмовъ, -- это, думаемъ мы, достаточно доказывается историческимъ примфромъ-уніею, и примфромъ современнымъ-Жиудью. Затъмъ самая надобность въ такомъ упразднения представляется намъ болъе чъмъ сомнительною. Трудно предполагать, чтобы со введеніемъ русскаго языка, вмісто польскаго, въ латинскихъ костелахъ, люди, признаваемые теперь за Поляковъ, превратились отъ того въ Русскихъ. Между твиъ, признавъ ихъ Русскими, узаконяя, навязывая русскому населенію понятіе о совивстимости русской національности съ латинствомъ, — другими словами: установляя русскій католицизмъ, правительство, кажется намъ, лишило бы себя права и возможности устранять въ Западномъ край отъ служебныхъ должностей или отъ землевладвнія — лицъ католическаго ввроисповъданія. Оно само связало бы себя такимъ признаніемъ и поставило бы себя въ противоръчіе какъ съ дъйствительностью, такъ и съ народными понятіями о русской и польской національности. Далье: предположимъ, что польскій языкъ изгнанъ изъ католическихъ храмовъ и замененъ русскимъ. Такое видоизмънение не было ли бы, въ глазахъ всего населенія Западнаго края, тождественно съ возобновленіемъ уніи — язвы, отъ которой едва-едва успъли мы избавиться и которая далеко еще не совствы зажила? Не быль ли бы въ

<sup>\*)</sup> См. пред. статью.

настоящемъ случав вредъ еще сильные отъ того, что, исходя отъ русской власти, такая мыра представилась бы народу какимъ-то съ ея стороны поощренить, санкцием католицизму, чуть не желаниемъ правительства, чтобы народъ оставался въ католической выры? Если и теперь слышатся жалобы, что православные крестьяне, только что 25 лытъ тому назадъ вышедшие изъ уни, продолжаютъ посыщать костелы и слушать проповыди ксендзовъ, то восколько же разъ болые получатъ костелы этой притягательной силы, когда ныкоторая часть богослужения и проповыдь будутъ происходить на русскомъ языкы? Не думаемъ, чтобы православные священники въ томъ край пожелали имыть въ своемъ сосыдствы такой латинский костель съ русскимъ языкомъ.

Мы не знаемъ, какими способами поборники русскаго языка въ латинскихъ храмахъ предполагали бы осуществить свое предположение. На этотъ счетъ они высказываются не ясно. Если эта замвна языка польскаго русскимъ должна совершиться мфрами принудительными, то нельзя не сказать, что правительство въ такомъ случав перешло бы предвлы своихъ правъ и своего призванія, принявъ на себя обязанность регулировать самое богослужение и опредълять языкъ для молитвы. Не можетъ же быть установлено такого правила, что всъ русскіе подданные должны и молиться Богу на русскомъ, государственномъ языкѣ. Не въ этомъ, съ точки зрѣнія государства, заключается единство политической національности. Но, кром' того, какую обузу взвалило бы на себя правительство, еслибы взялось католическую терминологію польскаго языка, вырабатывавшуюся віжами, свободно, всею народною жизнью - перевести на русскій языкъ, вовсе для нея не подготовленный и едвали способный. Намъ могутъ указать на преподаваніе «латинскаго Закона Божія» въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, съ недавняго времени исполняющееся по-русски. Но мы должны признаться, что не очень довъряемъ такому преподаванію и думаемъ, что оно совершается только для формы, а настоящее преподаваніе производится дома или въ костелъ. на исповъди или въ частныхъ бесъдахъ.

Если же предполагается употребленіе русскаго языка въ латинскихъ храмахъ не вводить насильно. а только дозво-

лить безпрепятственно всёмъ «желающимъ», то конечно противъ этого возражать мы не станемъ, хотя не мёшаетъ между желающими распознавать и такихъ, которые считаютъ болёе для себя выгоднымъ—проповёди о Кунцевичё и иныхъ святыхъ патронахъ Польши произносить именно на языкё русскомъ, а не на польскомъ, не подвергаясь притомъ никакому преслёдованію со стороны русскаго правительства...

Измърить и взвъсить, съ надлежащею точностію, современное значеніе и силу латинства и православія для простонародныхъ массъ въ Западномъ крав, конечно, трудно; намъ кажется однако, что, не прибъгая ни къ какимъ насильственнымъ внешнимъ мерамъ для обращения въ православіе, слъдуетъ желать и имъть въ виду только одно: именно присоединение всъхъ католиковъ русскаго происхождения къ православной церкви. Вотъ къ чему надо стремиться и чего достигнуть несравненно легче чвит думають, безъ всякихъ принудительныхъ способовъ, а благодаря именно связи католицизма съ такъ-называемой польщизной, благодаря именно его польскому политическому клейму. Пусть это клеймо не стирается, не замазывается разными искусственными мірами. а горить и сіяеть во всемъ своемъ истинномъ блескъ. Пусть крестьянинъ-католикъ пользуется свободно всвми юридическими правами, не подвергаясь никакому гоненію за свою въру, но пусть же онъ и чувствуеть на себъ то клеймо, которое наложили въ томъ краћ на католицизмъ исторія и русское народное сознаніе. Пусть онъ знаеть и ощущаеть, что пока онъ католикъ-онъ не Русскій, а Полякъ въ глазахъ всего русскаго населенія, и пусть испытываеть на себъ всю тяжесть той нравственной, хотя бы и не юридической, опалы, которая соединена съ этимъ именемъ. Пусть только правительство воздержится отъ всякаго вмешательства въ этотъ свободный историческій процессъ, который клонится къ исходу для католицизма пагубному, отъ сочиненія всякихъ компромисовъ и сділокъ, предохраняющихъ его отъ самоубійства, снимающихъ съ него то политическое клеймо, которое составляло некогда его славу и силу, а теперь безславіе, слабость и гибель; пусть не заботится о томъ, чтобы создать для католицизма удобное и ловкое общественположеніе. Въ отношеніи къ католицизму, какъ и въ

отношении къ еврейскому въроисновъданию, правительство. по нашему мнѣнію, должно ограничиваться чисто отрицательпыми мерами, -- т. е. терпеть ихъ; предоставить имъ всю полноту внутренней жизни, не дозволяя, конечно, вторженія ихъ въ область политическую, --- но должно избъгать всякихъ мфръ положительныхъ: напримфръ благоустроять латинство и мозаизмъ, давать имъ болве правильное развитіе, спасать ихъ отъ внутренней порчи и разложенія, и вообще оказывать имъ спеціальное покровительство Католицизмъ самъ, добровольно, сталъ политическимъ внаменемъ, символомъ ополяченія: пусть же это знамя его и губить; пусть этоть символь, ставшій, послічносліднихь мятежей, очевиднымь самому бливорукому эренію, доступнымь самому тупому сознанію, отвратить отъ него народныя массы, вовсе не расположенныя сочувствовать его обличившимся политическимъ тенденціямъ. При такихъ условіяхъ, при такой обстановкъ не трудно было бы православнымъ священникамъ или особымъ миссіонерамъ, высланнымъ мъстною православною церковью, довершить вразумленіе народныхъ массъ до конца и возвратить ихъ къ върв ихъ предковъ, а следовательно и къ русской народности.

Принято обыкновенно говорить, что православная церковь чужда духа провелитизма; но это следуеть понимать въ томъ смыслв, что она чужда того духовнаго властолюбія, которымъ отличается латинская церковь, что она не ищетъ распространенія вившнихъ духовныхъ завоеваній, распространенія своей власти. Но странно было бы ставить ей въ заслугу недостатокъ апостольской ревности къ распространенію истины, къ проповеди слова Божія! Къ тому же здесв дъло идетъ даже не о новомъ обращении, а о возвращении заблудшихся чадъ. Всего было бы правильнее, еслибы правительство оставалось въ сторонъ и ограничилось только наблюденіемъ за политическими интригами латинскихъ ксендвовъ и прелатовъ, предоставляя полный просторъ деятельности православнаго духовенства. Для этого нужно, конечно. чтобы последнее вышло изъ того состоянія немоты и бездъйствія, въ которомъ оно пребываеть, страха ради консисторскаго, чтобъ оно стало смеле и дерановенне въ исполненіи своего призванія и долга. Пропов'єдь православія,

возвращеніе къ православной церкви ея отпадшихъ русскихъ дътей должны быть поставлены явною и главною задачей и Виленскаго Свято-Духовскаго и всёхъ церковныхъ братствъ Съверозападнаго и Югозападнаго края, — внъ всякого иного участія и содъйствія государственной власти.

Таковъ кажется намъ самый правильный образъ действій относительно католиковъ-Белоруссовъ. Что касается до католиковъ-Поляковъ, равно и до католической Литвы и Жмуди, то въ отношении къ нимъ, вмъсто введения русскаго языка въ католическихъ храмахъ, мы бы присовътовали употребить мъру совершенно обратную: ввести польскій, жмудскій или литовскій языкъ въ православное богослуженіе. Почему бы не перевести, наприифръ, на жмудское нарфчіе православную литургію, вообще весь служебникъ русской церкви, равно какъ и Новый Завътъ (который едвали допущенъ ксендзами въ жмудскомъ переводъ: они не очень любятъ пріохочивать народъ къ чтенію Евангелія и вообще Библіи)? Почему бы не устроить въ разныхъ мъстахъ Жмуди православныя церкви, гдъ священники совершали бы православное богослужение и произносили бы проповъди по - жмудски? Пусть бы годъ-два эти церкви стояли безъ прихода, — мы убъждены, что потомъ у нихъ образовалась бы обширная паства: возможность слышать объдню на родномъ, не на латинскомъ наръчіи, понимать все богослуженіе сполна, была бы самою лучшею пропагандою православія, — а этого только и нужно. Мы полагаемъ даже, что и въ Царствъ Польскомъ, въ коренныхъ польскихъ мъстностяхъ, православная объдня, православное богослужение на польскомъ языкъ и десятокъ другой женатых православных священниковъ польской національности, изъ обращенныхъ Поляковъ (а таковые найдутся) будуть имъть благотворное дъйствіе на умы польскихъ сельчанъ и представятся имъ едвали не въ привлекательнъйшемъ видъ, чъмъ объдня латинская, съ холостяками ксендзами. Такой способъ распространенія православія быль бы всего согласиве съ духомъ православной церкви, которая не знаеть ни дентрализаціи, ни внёшняго политическаго единства, не замыкаетъ слова Божія въ формы лишь одного языка, не исключаетъ нигдъ народнаго элемента, напротивъ призываетъ всъ народности и всъ наръчія къ равноправному служенію истинь. Только этимь путемь могло бы совершиться двиствительное разобщеніе католицизма съ польскою національностью, но въ настоящемъ случав это было бы не очищение католицизма отъ польскаго элемента, а очищение польскаго народнаго элемента отъ растлившаго его латинства. Мы вовсе не предаемся дерзкимъ надеждамъ, чтобы предлагаемая нами попытка могла произвести цёлую религіозную революцію, чтобы все польское племя духовно преобразилось и отреклось отъ своей тысячельтней исторіи. Мы давно перестали върить въ политическое возрождение польскаго племени и считаемъ его историческую роль поконченною. Но есть значительныя массы польскаго простонародья, которыя физически и этнографически составляють особую польскую народность и которыя, при открывшейся теперь для нихъ, благодаря Россіи, возможности развитія, сдёлаются неминуемо причастницами польской католической «культуры», обречены заранъе въ жертву польскому католицизму: для нихъ одно спасеніе, чтобъ окончательно не погибнуть, — православіе. И ніть сомнінія, что православное племя, хотя бы и польское по происхожденію, будеть не только не враждебно Россіи, но напротивъ войдетъ съ нею въ союзъ духовный, болве тесный и прочный, чемъ союзъ чисто внъшній, административный. Между тъмъ, при всей признательности и преданности Россіи современнаго польскаго сельскаго населенія, мы не можемъ не опасаться, что придетъ пора, когда поземельныя отношенія между имъ и помъщиками окончательно устроятся, и когда съ каждымъ шагомъ впередъ по пути къ образованію оно будетъ входить въ плотную духовную среду, созданную польско-латинскою цивилизаціей и Россіи положительно враждебную. Если надъленіе польскихъ крестьянъ землею и правами внесло новую струю, новую историческую идею въ гражданскую и бытовую жизнь такъ-называемой Польши, то и православная церковь могла бы попытаться влить новую струю, новый элементь въ духовную и бытовую жизнь польскаго племени.

Вотъ что существенно желательно, какъ для блага самихъ поврежденныхъ латинствомъ племенъ, такъ и для блага Россіи. Мы ръшительно не видимъ и не понимаемъ, почему бы. совершенно независимо отъ правительства, собственною ини-

ціативою православнаго духовенства и русскаго общества, не могли быть сдѣланы попытки въ этомъ смыслѣ и направленіи и въ странѣ заселенной литовскимъ и жмудскимъ племенемъ, и даже въ самомъ Царствѣ Польскомъ?

Мы были бы рады, еслибъ на нашъ привывъ отозвались голоса съ мѣста: мы готовы подвергнуть этотъ вопросъ всестороннему обсужденію на страницахъ «Москвы».

По поводу назначенія генерала Черткова помощинномъ гр. Баранова.

Москва, 21-го сентября 1867 г.

Высочайшимъ приказомъ по военному въдомству свиты Его Императорскаго Величества генералъ-мајоръ Чертковъ назначенъ помощникомъ по гражданской части виленскаго, ковенскаго, гродненскаго и минскаго генералъ-губернатора и главнаго начальника Витебской и Могилевской губерній. Мы можемъ только радоваться, что выборъ графа Баранова палъ именно на генерала Черткова. Его прежняя деятельность въ званіи начальника Волынской губерніи, въ трудное время непосредственно следовавшее за усмирениемъ мятежа, -дъятельность, о которой и мы отчасти поставлены въ возможность судить, -- какъ бы мало ни значило наше сужденіе, — по частнымъ корреспонденціямъ и оффиціальнымъ актамъ, служитъ ручательствомъ въ томъ, что онъ сумветъ понять призваніе русской власти и въ новой, предлежащей ему области управленія. Его распоряженія по крестьянскому дълу, его отношенія къ мировымъ учрежденіямъ на Волыни дають полное право надвяться, что и въ Сверозападномъ краф, -- болье чымь Волынская губернія открытомы всымь выть рамъ, дующимъ изъ Петербурга, т. е. более подверженномъ заботливому, но неудобному участію нікоторыхъ петербургскихъ сферъ, тъхъ сферъ, гдъ витаетъ газета «Въсть», громадное значеніе крестьянскаго вопроса и мировыхъ учрежденій будеть имъ оцінено по достоинству. Прошлое генерала Черткова обязываеть нась думать, что его не смутять клики извъстной партіи, которая оглашаеть «краснымь», «соціалистомъ» «демократомъ» всякаго, для кого польза «мужиковъ Бълоруссовъ» важнъе пользы польскихъ помъщиковъ, и интересы русской національности дороже интересовъ крупной собственности или аристократическаго принципа. Мы знаемъ какое дъятельное участіе принималь бывшій волынскій губернаторъ въ законодательномъ разрешеніи вопроса о реализаціи ординацкихъ и фундушевыхъ сборовъ, а также о необходимости пониженія крестьянскихъ выкупныхъ за землю платежей (законъ 10 сентября 1864 года): позволительно полагать, что стремленія къ возвышенію этихъ платежей въ сверозападныхъ губерніяхъ, а также къ измененію (путемъ перевърки и разверстанія) предоставленнаго крестьянамъ при графъ Муравьевъ и утвержденнаго повърочными коммиссіями надъла, — не найдуть въ новомъ правительственномъ дъятель слишкомъ ревностнаго защитника. Если справедливо, какъ пишутъ намъ корреспонденты, что «любимою темой бесёдъ генерала Черткова съ приближенными къ нему Русскими въ Житомирв» было усиленіе великорусскаго элемента въ Волынской губерніи, посредствомъ переселенія пом'ящиковъ изъ Россіи, — то н'ять опасности, чтобы дело русскаго землевладенія въ Северовападномъ крае подверглось, подъ его въдъніемъ, снова тымъ колебаніямъ и превратностямъ, которыми затормозилось оно въ последнее время.

Ни одинъ край въ Россіи не нуждается такъ именно въ управленіи, какъ край Стверозападный; ни одинъ не поставленъ въ такую зависимость отъ управленія, какъ именно этотъ, русско-литовскій, растленный латинствомъ, польщизною и еврействомъ край. Управление здъсь не есть тотъ механическій снарядъ, который стоить только установить однажды, пустить въ ходъ-и онъ дъйствуетъ себъ одноообразно ц благополучно, только слегка регулируя отправленія мъстной жизни. Таково значеніе администраціи внутри Россіи, но не таково ея значеніе на пашихъ окраинахъ вообще и, въ особенности, въ сфверозападныхъ губерніяхъ. Здесь деятельность правительственная не есть только отрицательная или пассивная, т. е. ограничивающаяся устраненіемъ безпорядковъ и всякихъ помъхъ для свободнаго развитія общественной силы, --- но положительная, направляющая и вызывающая это развитіе; не только полицейская, но политиче-

ская: не только правительственная, но и общественная. Здёсь, къ сожальнію, нельзя сказать: поменьше управленія и побольше простора силамъ мъстной жизни; здъсь, при слапочти отсутствім общественныхъ русскихъ управленіе является покуда саможивою и зиждительною силой. Все это, пожалуй, ненормально, все это можеть не отвъчать отвлеченной дефиниціи правительственнаго принципа, обо всемъ этомъ мы можемъ скорбъть, но ненормально было все историческое развитіе края, и въ угоду теоріи нельзя же жмуриться и отвращаться отъ требованій исторической действительности, отъ живыхъ фактовъ, гласящихъ съ красноръчивою наглостью. Тамъ, гдъ русское управленіе - представитель не только русской власти, но и русской народности, русскаго общества, русской интеллигенціи, необходимо, какъ мы говорили недавно, чтобы личный правительственный составъ, независимо отъ готовности и способности соблюдать, по обязанности, политическія требованія государственной службы, быль самь частью русскаго общества, самъ проникнутъ, вполнъ и искренно, его върованіями, стремленіями и задачами. Понятно поэтому, какую важность имъеть для края назначение, не только въ составъ управленія, но и на высшія ступени этого состава, лицъ способныхъ привнести въ свою административную дъятельность, кромъ честности и усердія по службъ, дъятельность личную, личное горячее убъжденіе, личное сочувствіе русскому дълу. Всего этого мы въ правћ ожидать отъ новаго помощника генералъ-губернатора Сфверозападнаго края по гражданской части, -- въ правъ ожидать также, что если, съ одной стороны, онъ сумветь не поддаться раздраженію въ за русскіе интересы, съ другой стороны будеть чуждь и того дешеваго безстрастія, которое рекомендуется нікоторыми въ Петербургв какъ идеалъ государственной мудрости, и которое, ловко эксплуатируемое страстностью Поляка и католика, можетъ привести лишь къ опаснымъ уступкамъ, вреднымъ для дъла русской народности.

Впрочемъ въ настоящее время борьба въ Сѣверозападномъ краѣ совершенно преобразила свой видъ и характеръ: вмѣсто открытой и явной она стала глухою и подземною; вмѣсто громкихъ и рѣзкихъ кликовъ мятежа раздаются слова

преданности и мира; вмъсто воинственныхъ шаекъ — толпа покорныхъ, униженныхъ слугъ и друзей. Но этого мало: вмбсто Поляковъ и ксендвовъ приходится бороться съ Русскими, и не то что бороться, а противустоять многообразнымъ, льстивымъ и заманчивымъ внушеніямъ разныхъ сладкопоющихъ петербургскихъ сиренъ «здраваго патріотизма», «здравой политики», «истиннаго либерализма», «легальности» и всякихъ высокихъ началъ. Возьмемъ, напримъръ, хоть последній № газеты «Весть». Въ заботахъ о Северозападномъ крат она преисполнена патріотическимъ жаромъ; она ревнуетъ въ пользу обрусвнія края, и только негодуетъ противъ личнаго произвола и насилія второстепенныхъ деятелей; она горячо желаеть, чтобы «возможность справедливой отвътственности чувствовалась въ административной атмосферъ». Слова и мысли все такія похвальныя, что остается только радоваться, видя ихъ въ печати. Но подъ прикрытіемъ этихъ хорошихъ словъ проводится мысль, повидимому вполнъ благовидная, но такая, которая объясняеть, почему экономіи польскихъ пом'ящиковъ (можетъ-быть, и даже въроятно, къ великому неудовольство редакціи?) выписывають эту газету десятками. «Въсть», утъпаясь вообще новъйшимъ оборотомъ дълъ въ съверозападныхъ губерніяхъ, призываетъ однако же начальство края къ «искорененію» одной вопіющей «опасности». Читатель думаеть, что різчь идеть о какихъ-нибудь проискахъ польскаго жонда или латинскаго ду-'ховенства... Нфтъ, опасность заключается въ томъ, умы Бълоруссовъ-крестьянъ «заронены софизмы ученія Прудона и Жанъ-Жака Руссо» (!!)--заронены, разумъется, мировыми посредниками, этими «распространителями противообщественныхъ доктринъ и разрушительныхъ теорій», этимъ исчадіемъ «нигилизма». Основываясь на рескриптъ 13 мая, петербургскій органь крупныхь землевладыльцевь требуеть, чтобы люди такихъ убъжденій были удалены отъ службы, и чтобъ администрація приняла самыя дівтельныя міры, дабы уничтожить зло, ибо «не разъ, говоритъ газета. расходились слухи, что крестьяне отказываются вносить выкупные платежи, утверждая, что имъ будто надълы дарованы даромъ».

Статейка благонамфренная, но однакожь такая, которую подстать было бы написать и ловкому ревнителю польской

національности, для достиженія своей ціли. Предположимъ, что она написана именно такимъ Полякомъ, и въ цълой стать в мы не найдемъ ни одной мысли, которая бы разрушила такое предположение. Попробуемъ забыть, что это въщаніе «Въсти» писано въ русской газеть какимъ-нибудь изъ ен патріотовъ; посмотримъ, какую цёль могъ бы имёть въ виду авторъ статьи, еслибы онъ точно быль Полякъ и служилъ польской справъ. Цъль эта для насъ ясна. Она заключалась бы въ томъ, вопервыхъ, чтобъ отвратить вниманіе мъстнаго начальства отъ дъйствительныхъ опасностей, грозящихъ дёлу русской народности, и направить это вниманіе на опасности мнимыя и несуществующія: говоримъ-мнимыя и несуществующія, потому что отказъ въ платежь повинностей вовсе не составляеть въ Сфверозападномъ краф такого всеобщаго явленія, какимъ рисуеть его газета «Въсть»; напротивъ, въ общей сложности, платежи производятся тамъ едвали не исправнъе, чъмъ внутри Россіи; наконецъ и сама «Въсть», боясь въроятно обличенія, упоминаеть объ этомъ отказъ крестьянъ какъ о слухахъ. Вовторыхъ, цёль статьи заключалась бы въ томъ, чтобы, напугавши администрацію ссылкой на рескрицтъ 13 мая, окрасить въ ея глазахъ всёхъ ревнителей крестьянскихъ интересовъ, всъхъ дъятелей по крестьянскому дълуцвътомъ коммунизма и соціализма, заподозрить ихъ въ нигилизмв и въ замыслахъ произвести «всеобщій революціонный варывъ» (sic!). А такой маневръ нуженъ для того, чтобы удалить изъ Свверозападнаго края всвхъ людей, которые сослужили добрую службу Россіи, во время последняго мятежа, повемельнымъ устройствомъ крестьянъ; которые такъ ненавистны и польскому жонду, и польскимъ, болве или менъе участвовавшимъ въ мятежъ, помъщикамъ. «Въсть» признаетъ ихъ солидарными съ Огрызками и Сфраковскими-«гнусными сторонниками дикой партіи «Земли и Воли». Въ дикомъ порывъ клеветы она дошла до абсурда. По ея толкованію выходить, что сторонники Огрызки и Сфраковскаго и революціоннаго общества «Земля и Воля» — тв самые дъятели, которые упрочили въ крат самодержавную власть Русскаго Царя, поддержали въ крестьянахъ ненависть къ польскому владычеству, укрвшили въ нихъ чувство русской народности и единства со всею остальной Россіей!!! Понятно,

что польскіе паны ничего такъ не желають, ничего такъ не домогаются, какъ именно удаленія изъ края всёхъ отстаивающихъ интересы русскаго крестьянства, следовательно и интересы русскаго дъла. Еслибы «Въсть» указала на частный фактъ, обвинила бы господина N. или Б., — мы бы съ нею не стали спорить, но въ томъ-то и дело, что она обвиняетъ огульно, что она клеймитъ, безъ разбора, все сословіе мировыхъ посредниковъ, какъ клеймила его постоянно и въ Россіи, какъ обзываетъ и до сихъ поръ всёхъ принимавшихъ участіе въ составленіи Положенія 19 февраля — «последователями ученія французской революціи 1848 года». Наконецъ, втретьихъ, польская цѣль статьи состояла бы въ томъ, чтобы возбужденіемъ строгихъ міръ противъ крестьянъ, поведеніе которыхъ нисколько этихъ мфръ не вызываетъ, поколебать ту основу, на которой по преимуществу зиждется все зданіе русской народности, подорвать дов'вріе крестьянскихъ массъ къ правительству, разорвать твсную связь между простымъ народомъ и русскою властью. Однимъ словомъ, вся статья написана какъ бы съ намфреніемъ заставить само русское правительство поработать на Поляковъ вопреки собственнымъ своимъ интересамъ, и для этого возбудить въ немъ, въ этомъ, по мнинію Поляковъ, сенситивномъ русскомъ правительствъ, чувство ложнаго стыда и страха, якобы оно действуеть противъ «начала собственности», противъ «консервативныхъ принциповъ», въ духф соціализма и коммунизма. Какъ ни податлива вообще русская администрація ложному стыду и страху, но немного, кажется, нужно проницательности для того, чтобы понять смыслъ подобныхъ пристыживаній и застращиваній. Она помнить, какъ года четыре тому назадъ, подъ напоромъ такихъ же упрековъ въ посягательствъ на «легальность», она терпъла на службъ массу польскихъ чиновниковъ, дала осътить край плотною сътью польскихъ корней и пришла наконецъ къ необходимости разорвать ее силою оружія, чуть не огнемъ и мечемъ. Она не можетъ не понимать, что выше всякой польской владъльческой и даже крупноземлевладъльческой «легальности» выступаеть въ томъ крав легальность русскаго владычества, выступаеть право русской народности. Она не можеть, не должна забывать, да и не забываеть, что крестьянскій вопрось въ Западномъ крав стоить пока на почвъ политической, и что крестьянскій интересь, съ точки зрънія государственной, важнюе интереса польскихъ землевладівльцевъ.

Мы съ намфреніемъ остановились на стать газеты «Вѣсть», чтобы показать, какъ внушенія партіи ее издающей приходятся на руку Полякамъ, — до такой степени на руку, что вся статья могла бы быть написана Полякомъ—сторонникомъ польской справы, и изъ нея не пришлось бы выкинуть ни одного слова. А между тѣмъ, къ сожальнію, она писана не Полякомъ, и писатель въроятно считаетъ себя человъкомъ благонамъреннымъ, патріотомъ, хорошимъ Русскимъ, — но, впрочемъ, всего болье Европейцемъ и еще болье крупнымъ землевладъльцемъ, или пряверженцемъ политическаго и соціальнаго идеала извъстнаго разряда крупныхъ собственниковъ въ Петербургъ.

И вотъ такія-то благовидныя виушенія Поляковъ нѣкоторымъ русскимъ патріотамъ въ Петербургѣ, перевнушаемыя послѣдними (хотимъ думать: лишь по сердечной простотѣ и недальновидности) администраціи Западнаго края, нерѣдко смущаютъ администраторовъ и успѣваютъ иногда давать фальшивое направленіе ихъ заботливой дѣятельности. Вотъ опасности, грозящія управленію, вотъ противъ чего придется отстаивать русское дѣло новому, призванному его руководителю въ сѣверозападныхъ губерніяхъ, и для чего потребуется не мало энергіи и твердости убѣжденій.

Но есть еще другой рядъ впушеній, происходящихъ несомнінно изъ самаго благонамівреннаго источника, и тімь не меніве способныхъ усыпить и убаюкать бдительность и дізтельность мізстнаго управленія,—о нихъ мы поговоримъ въ другой разъ.

Упрайнофильско-польскій бредъ "Тараса Волп".

Москва, 20 января 1868 года.

Не въ томъ только состоить политическое мастерство, чтобы заставить служить извъстному политическому плану какъ можно болъе людей изъ-за денегъ и такъ-сказать по

найму, но въ томъ, чтобы обратить въ безсознательныя орудія этого плана людей искреннихъ, убъжденныхъ, преданныхъ идеямъ, повидимому, совершенно противоположнымъ. Конечно, такая способность служить чужою рабочею силою, исполнителемъ чужой программы, воображая себя въ то же время самостоятельнымъ дъятелемъ на пользу своихъ собственныхъ замысловъ, -- предполагаетъ въ людяхъ, обладающихъ сею способностью, значительную долю простодушія, недальновидности, больше энтузіазма, чёмъ разсудительности, больше фантазіи, чемъ знакомства съ правдою жизни, и больше всего — слабость мысли. Только при такихъ свойствахъ могуть эти люди не замвчать противорвчія своихъ словъ съ деломъ, своихъ дель съ требованіями действительности; могутъ не догадываться о томъ, что чемъ ближе они себя считають къ цёли, тёмь дальше оть нея отходять. Главный контингентъ такого сорта людей, къ услугамъ западноевропейскихъ мастеровъ политическихъ дёлъ, поставляютъ, какъ извъстно, Поляки, - преимущественно польская эмиграція, это жалкое игралище всёхъ коноводовъ иностранной политики. На кого они не работають! и на истаго Нфица барона Бейста, и на императора Наполеона III, и на Гарибальди, и на папу, и даже на турецкаго султана, въ надеждъ, и даже положительной увъренности, что работають въ пользу возстановленія Польши, тогда какъ въ сущности они трудятся только для чужихъ барышей и выгодъ! Замъчая, что въ Россіи славянское самосознаніе растеть и крфпнеть, заграничные Поляки вознамфрились эксплуатировать идею славянства въ свою пользу, проповъдуя теорію какой-то славянской федераціи внъ Россіи, и какъ бы въ видъ практическаго приложенія такого архилиберальнаго плана, отправляются гуртомъ, во следъ Лангевичу и Чайковскому, въ Турцію душить Болгаръ и Сербовъ, во главъ турецко-польскихъ легіоновъ!

Но не одни Поляки служать спроста враждебной славянству западно-европейской политикв. Есть и между прочими Славянами люди—страстные охотники чествовать себя «интеллигенціей» своего племени и стоящіе обыкновенно въ разительномъ противорвчій съ народными историческими инстинктами своего племени. Эти люди, состоя въ чинв «интеллигенціи», не отличансь ни крвпостью разума, ни здравою

логикой, --- большею частью люди очень искренніе, способные даже на самопожертвованіе, легко увлекающіеся, -- до такой степени легко, что «энтузіазмъ» составляеть ихъ общественное положение: они считають своею обязанностью приходить въ энтузіазмъ отъ каждой фразистой річи, нашпигованной словами «свобода», «самостоятельность», и способны вслъдъ затвиъ броситься чуть не въ объятія барону Бейсту, Наполеону III-му, Лангевичу, Чарторыйскому—врагамъ всякой славянской свободы и самостоятельности. Отличительными признаками такой «самостальной», какъ выражаются Сербы, интеллигенціи служить, вопервыхь, враждебное отношеніе къ Россіи. Это ужъ непремѣнно. Какъ мальчикъ, повязавшій въ первый разъ на шею галстукъ, или какъ юнкеръ, произведенный въ чинъ прапорщика, надувается важностью и спъшить самъ себъ доказать свое совершеннольтие тъмъ, что начинаетъ грубить старшимъ, такъ и сіи представители интеллигенціи співшать обыкновенно засвидітельствовать о своей взрослости и независимости-тьмъ, что бранятъ и ругають Россію. Вторымь отличительнымь ихъ признакомъ, истекающимъ, впрочемъ, изъ перваго, служитъ то, что они обращаются въ поборниковъ французской, италіанской, англійской, даже німецко-австрійской «альянцы» или союза. Втретьихъ, наконецъ, они признаютъ своимъ долгомъ сочувствовать Полякамъ. Достаточно этихъ признаковъ, чтобы видъть, до какой степени такіе «патріоты» расходятся съ истинными интересами славянства. Толкуя о демократизмъ, они идутъ наперекоръ стремленіямъ и влеченіямъ народнымъ; проповъдуя всеславянство, они исключаютъ изъ него 50-милліонное славянское племя; мечтая о федерація, опираются на Западную Европу, которая, употребляя въ свою пользу ихъ антипатію къ Россіи, ради ослабленія Россіи, тъмъ самымъ уничтожаетъ возможность славянскаго возрожденія въ самомъ зародышь; сочувствуя Полякамь, они, въ ослыплени своемь, не видять, что поддерживають вълицъ Поляковъ не только палачей своихъ братьевъ, христіанъ турецкихъ, но и ревностнъйшихъ въ міръ служителей той латинской религіозной исключительности, которая никогда не помирится съ върою большинства Славянъ. Само собою разумъется, что таковые представители «интеллигенціи» — большею частью люди молодые, которые молодость лёть возводить въ особенное нравственное достоинство и тёмъ самымъ, стало-быть, отрицаютъ наивно свою
собственную «компетентность» или пригодность — по встуиленіи своемъ въ возрасть возмужалости. Такое явленіе въ
образованныхъ классахъ славянскихъ народовъ встрёчается,
къ сожальнію, нерьдко и объясняется ненормальными условіями ихъ историческаго развитія, скороспьлостью образованія, заемнымъ характеромъ цивилизаціи, отсутствіемъ надлежащей гражданской свободы, и многими другими, о
которыхъ говорить было бы здёсь и долго и неумъстно.
Подобные юные представители «интеллигенціи» находятся
и въ Сербіи, преимущественно между австрійскими Сербами, и у Хорватовъ, — всего менье въ Чехіи, которая зрылье другихъ славянскихъ странъ, — встръчаются и въ Галиціи.

Они встрвчаются и между нашими Русскими. Недавно напомнили они намъ о себъ брошюрой, изданною въ Вънъ уже въ 1868 году, подъ заглавіемъ: «Братское посланіе Украинцевъ сербскому обществу «Зоря». Мы бы и не упоманули объ этой брошюръ, еслибы она содержала только извъстныя украйнофильскія, вполнъ безопасныя и только возбуждающія улыбку, брехни, но въ ней есть обращеніе къ «братьямъ Сербамъ», есть рфчь и о панславизмъ, вообще есть нвчто новое, на что мы считаемъ нужнымъ обратить вниманіе какъ нашихъ русскихъ, такъ и заграничныхъ славянскихъ читателей. Мы готовы не сомнъваться въ искренности «списателя» Тараса Воли и рекомендуемъ читателю этотъ эквемпляръ того типа некрыпкихъ смысломъ, за то простодушныхъ «патріотовъ», о которомъ мы говорили выше. Авторъ долженъ быть намъ благодаренъ за такое объяснение и принять его съ признательностью; въ противномъ случав, мы будемъ обязаны признать его злоумышленнымъ агентомъ польской партіи австрійскаго министра Бейста. Таковымъ, въроятно, и признаютъ его многіе, прочитавши брошюру, но мы лучшаго о немъ мнвнія и оправдываемъ его поступокъ единственно слабостью мысли и близорукостью-правда, почти феноменальною. Ни Поляки, ни Бейстъ, ни Наполеонъ III не могли бы пожелать для себя лучшаго работника: посланіе писано какъ бы по заказу этихъ друзей славянства. Нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что вся

уснащенная ругательствами на насъ, Русскихъ, брошюра является въ то самое время, когда, будто по сигналу, вся оффиціозная французская и австрійская журналистика затрубила вновь крестовый походъ на Россію и принялась стращать Европу старымъ, казалось бы уже изношеннымъ, пугаломъ «Московскаго ненасытнаго властолюбія»; въ то время, когда и австрійскій и французскій кабинеты усиливаются такимъ маневромъ сдержать и парализовать дъйствіе русской дипломатін на Востокъ въ пользу воюющихъ за свою независимость Критянъ и въ пользу угнетаемыхъ, жаждущихъ независимости Болгаръ и Сербовъ; въ то время, наконецъ, когда австрійскія и славянскія племена и многомилліонное русское племя, опознавшись другъ съ другомъ, оживили въ себъ сознаніе всеславянскаго братства. Съ этой последней точки зренія брошюра г. Тараса Воли представляется написанною если не по заказу, то по крайней мфрф повнушенію барона Бейста, --- внушенію, въроятно не непосредственному, но косвенному — чрезъ Поляковъ. Для враговъ Россіи и славянства, желающихъ «прижать Славянъ къ стенв» и именно потому одновременно покровительствующихъ организаціи въ Краковъ «общества для возстановленія Польши», конечно, очень важно показать міру, что не одни Німцы и Поляки, но и сами Русскіе, при всей своей якобы враждебности къ Австріи, отдають ей преимущество предъ Россіей; что сама Россія не представляеть въ себъ кръпости единства и готова распасться; что сами Русскіе предостерегають Славянъ отъ сочувствія «Москви». Съ другой стороны, лучшаго pendant къ знаменитой статъв Клачка о славянскомъ съвздъ въ Москвъ не могутъ желать и сами Поляки, да и вообще нашъ щирый украйнофилъ очевидно попался въ польскія с'ети и запутался въ нихъ своимъ короткимъ смысломъ до совершенной бевсмыслицы. Мы сейчась представимь тому обращики.

Украйнофиль «Воля», наполняя свою брошюру, какъ и слъдуеть, цитатами изъ стиховъ Шевченки и даже изъ своихъ собственныхъ (довольно плохихъ), какъ бы забываетъ, что весь споръ у Россіи съ польскою шляхетскою партіей идетъ собственно за свободу и независимость русской Украйны, или Малой Руси и Бълой отъ гнета польской національ-

ности; что такъ-называемая національная польская идея не означаетъ ничего другаго, какъ порабощение польскому господству малорусскаго и бълорусскаго племени; что краковское «Общество для возстановленія Польши» не понимаеть возстановленія Польши иначе, какъ въ преділахъ 1772 года. Эта задача, надо отдать справедливость Полякамъ, постановлена ими съ откровенностью и опредвлительностью, исключающими всякое сомнъніе. Но другь украинскаго народа, «его родное чадо», «носитель народныхъ чувствъ и надеждъ» (какъ величаетъ себя украйнофилъ «Воля») иначе не выражается въ своей брошюръ какъ «мы и Поляки, Поляки и мы», «мы съ Поляками составляемъ 20 милліоновъ славянскаго народа» и пр. Оставляя въ сторонъ такой чисто - польскій статистическій пріемъ въ исчисленіи малорусскаго, червонорусскаго и польскаго племени, пойдемъ дальше. «На московскихъ пиршествахъ, говоритъ авторъ, плакали коварными слезами о судьбъ наших Галичанъ, утъсняемыхъ ополяченными панами; но Поляки съ большимъ правомъ могли бы плакать о судьбъ нашего, т. е. малорусскаго, племени подъ гнетомъ москвитизированной аристократіи и администрацін». На московскихъ пиршествахъ, какъ извъстно, плакалъ настоящими слезами о судьбъ Галичанъ извъстный ревнитель галицко-русской народности, Я. Ө. Головацкій. Коварными слевами онъ плакалъ? Вся эта борьба съ Поляками за права русскаго языка въ Галиціи, все это-ложь, лицемфріе?! Впрочемъ, какъ и следовало ожидать, наши украйнофилы, друзья народа, въ последнее время значительно охладели въ своемъ сочувствім къ Галиціи. Оно и понятно, выбора ність: или сочувствовать съ Поляками, или сочувствовать съ галицкорусскимъ народомъ. А такъ какъ галицко-русскій народъ влечется сочувствіемъ къ остальной великой Руси, съ польскими притязаніями мириться не хочеть и не такой дурень, какъ самозванные «носители его чувствъ», чтобы повърилъ польскимъ объщаніямъ свободнаго сожитія въ федеративной формъ, -- то украинофиламъ ничего не остается, какъ, минуя родныхъ братьевъ по крови-Галичанъ, обращаться съ своими фразами о южнорусскомъ народъ-къ юному обществу «Зора», съ его юнымъ основателемъ г. Георгіевичемъ. Это тотъ самый г. Георгіевичъ, молодой, очень еще молодой Сербъ,

пріятной наружности, который, вмісто усвоенія Славянами, для общихъ сношеній, какого-нибудь единаго языка, предлагалъ каждому Славянину выучиваться всемь десяти славянскимъ наръчіямъ и поднаръчіямъ, — не выучившись, впрочемъ, самъ, за исключеніемъ своего сербскаго, никакому иному кромъ нъмецкаго. Вотъ какъ трактуетъ нашъ украинофилъ галицкую Украйну: «если даже вся галицкая интеллигенція, говорить онъ, оторвется отъ насъ, т. е. отъ украинофиловъ, то это ни мало не измѣнитъ дѣла въ Украинѣ» (какъ будто въ Украинъ есть какое-либо украинофильское дъло! Какъ будто есть что общаго между украинофилами, друзьями Поляковъ, и Украиной, не перестающей распъвать историческія пъсни о своей борьбъ на-смерть съ Поляками за русскую народность и въру!). «Давно, ужь очень давно, продолжаеть «Тарасъ Воля», Галиція, вступивъ въ союзъ съ Суздалемъ, погубила Кіевъ и Русь... Нынъ люди, называющіе себя ея національными вождями, повторяють ошибку своихъ отцовъ, кидаясь въ объятія Москвы»... Въ этихъ словахъ слышится какая-то готовность украинофиловъ, прогнъвавшихся на Галицію за сочувствіе къ Россіи, предоставить Галицію ея судьбѣ, то-есть-объятіямъ польскимъ. Не даромъ г. «Воля» говорить, что «напрасно (?!!) московская пресса трубить всему міру объ угнетеніи польскими панами нашего, т. е. русскаго племени въ Западномъ крав», не даромъ толкуетъ онъ о близости украинскаго крестьянина «по міросозерцанію» къ Поляку! Авторъ, во всемъ своемъ сочиненіи, избътаетъ коснуться спора между Галиціей и Поляками, не пытается даже и опровергнуть притязанія Поляковъ на ополяченіе края, не ищеть даже и опредълить техъ отношеній, въ какія должны стать Поляки къ Галичанамъ, при будущей. чаемой имъ федераціи. Онъ обходить этоть вопрось очевидно съ цълью не раздражать Поляковъ, подъ вліяніемъ которыхъ писаль онь свое посланіе, или же по нежеланію обличить свое внутреннее противоръчіе, надъясь, что «братья Сербы», безъ этого, никакого противорфиія не замфтятъ... Не такъ ужь они просты! Спрашивается, какой Малороссъ, истинно любящій свое племя, въ споръ галицкихъ Руссовъ съ Iloляками не станетъ на сторону первыхъ и позволить себъ толковать о федераціи, не порішивь этого спора ясно и опредълительно?

Но не однихъ Поляковъ ублажилъ рыяный врагъ «Москвы», «Москалей», «москвитизма», — онъ поработалъ и на австрійскую политику. Онъ какъ бы входить въ заботы барона Бейста и вообще западноевропейскихъ политиковъ о томъ, какимъ образомъ обезсилить, унизить Россію, и указываетъ имъ средство: отдёлить отъ Россія 15 милліоновъ (excusez du peu!) южнорусскаго племени, отдълить Поляковъ и составить между ними и прочими Славянами союзъ «для противовъса московской силъ», — союзъ, который, по теоріи автора, «не будеть имъть свойствъ возбуждать опасеній Запада». Во главъ же союза Тарасъ Воля предлагаетъ стать-Австріи. Вотъ и ключъ отъ ящика, — le fin mot de la chose! Систему дуализма онъ не одобряетъ, но собственно потому только, что она «обезсиливаетъ Австрійскую имперію передъ Россіей и парализуеть ту притялительную (sic) силу федеральной Австріи, которая начала быть чувствуема на берегах Диппра». Изъ сего мы должны заключить, между прочимъ, что авторъ жилъ на берегахъ Дивпра, потому что кромф него на этихъ берегахъ, конечно, не было ни одного, кто бы почувствоваль такое влечение къ Австріи, и котораго бы она не только пританула, но и перетянула. Наконецъ, въ довершение всего, авторъ грозитъ, отъ имени украинофиловъ, «аппеллировать, подобно Полякамъ, къ Европъ», равно какъ и «къ страстимъ малорусскаго народа».

Читатели согласятся съ нами, что нельзя ревностнъе служить замысламъ западноевропейской политики, какъ служитъ сей проницательный украинофилъ. Г. Бейстъ и Чарторыйскій потираютъ себъ руки отъ удовольствія. Федерація, равноправный союзъ—все это вздоръ! Все это вы тамъ себъ пожалуй пишите, даже непремънно пишите, чтобы ввести въ заблужденіе простодушныхъ «братьевъ», — но главное дъло въ томъ, чтобъ ослабить правственное вліяніе московскаго славянскаго съвзда, произвести расколъ между Славянами, подорвать значеніе Россіи, а чрезъ это воспрепятствовать и освобожденію Востока силой славянской!.. Украинофилы попадутъ теперь въ особенную милость Австріи; собираясь подражать Полякамъ, они не захотятъ, въроятно, уступить имъ и въ чести быть такими же слъпыми орудіями европейскихъ кабинетовъ, и, чего добраго, чтобъ ужь вполнъ быть достой-

ными своего образца, отправятся вмёстё съ турецкими солдатами терзать «братьевъ Сербовъ» и Болгаръ въ Турціи, какъ терзаютъ ихъ теперь члены будущей славянской федераціи—Поляки.

Это посланіе къ Сербамъ есть насмѣшка надъ здравымъ смысломъ, слѣдовательно насмѣшка надъ самими Сербами, къ которымъ оно адресовано. Не высокаго же понятія г. Тарасъ Воля объ умственномъ объемѣ юной интеллигенціи общества «Зоря»!

Довольно.... Говорить больше объ этомъ пустозвонномъ украинофильско-польскомъ бредв не стоитъ. Забавно только, что авторъ, сказавъ выше о намъреніи украинофиловъ обратиться къ страстямъ народа, называетъ гнуснъйшею московскою клеветой подоэртніе украинофиловъ въ намфреніи подвигнуть народъ къ открытому возстанію, равно и обвиненіе въ измъпъ. Чести такого подозрънія московская печать никогда имъ и не дълала: она хорошо знаетъ, что простой инстинктъ самосохраненія не позволить украинофиламъ, въ родъ Тараса Воли, заикнуться предъ умнымъ малороссійскимъ народомъ о своихъ бредняхъ... Что же касается до измъны, то авторъ прежде всего измънилъ здравому смыслу и заслуживаль бы не участи «мученика первыхь въковъ христіанства», чемъ онъ соглашается будто бы учиниться, не «сырыхъ казематовъ» и «пустыни сибирской», --- а развъ помъщенія въ дом'в «скорбныхъ главою».

По поводу назначенія въ Видьну генерала Потацова.

Москва, 7-го апрыля 1868 г.

Съверозападный край Россіи снова ватянулся какимъ-то туманомъ. «Ничего въ волнахъ не видно», можемъ сказать и мы, усиленно всматриваясь отсюда въ эту сърую мглу, подъ которой что-то сильно снуетъ и копошится, — но что именно, зачъмъ и почему, разобрать трудно. Назначеніе главнымъ начальникомъ края генералъ-адъютанта Потапова подало поводъ къ довольно оживленной парепалкъ нъкоторыхъ петербургскихъ газетъ, изъ которыхъ однъ разравились хо-

ромъ восхваленій и надеждъ (на что именно — также понять не легко); другія въ этихъ же восхваленіяхъ и надеждахъ видъли опасные признаки, и на ликованіе «Вѣсти», «Новаго Времени» и «Петербургскихъ Вѣдомостей» отвѣчали унылыми корреспонденціями съ мѣста, исполненными намековъ, а также и положительныхъ извѣстій объ отъѣздѣ изъ края многихъ полезныхъ и почтенныхъ работниковъ.

Со сменою генерала Кауфмана графомъ Барановымъ, прежній рызкій, ярко опредыленный характеры дыйствій мыстнаго правительства смфнился нфкоторою безцвфтностью и неопределенностью. Мы не входимъ покуда во внутреннюю оценку системы генерала Кауфмана и графа Баранова, —мы только заявляемъ фактъ. О генералъ Потаповъ мы не имъемъ покуда права пускаться ни въ какія предсказанія — ни мрачныя, ни свътлыя. Хотя и очень жаль, конечно, что на самой заръ его дней въ званіи главнаго начальника края его постигли похвалы «Въсти», принадлежащія къ разряду твхъ, отъ которыхъ никому «не поздоровится», — однако нътъ еще основательнаго повода думать, что эти похвалы имъ заслужены. Можно, впрочемъ, по некоторымъ даннымъ, предполагать, что генераль Потаповъ, какъ и графъ Барановъ, преисполненъ прекраснодушныхъ намфреній — явиться врачевателемъ ранъ, нанесенныхъ краю последнимъ мятежомъ; миротворцемъ взаимно-враждующихъ мъстныхъ историческихъ стихій; укротителемъ неблагоприличныхъ, завъщанныхъ исторіей, страстей; благоустроителемъ мфстнаго землевладфльческаго, иначе дворянскаго, элемента, и свободнымъ не только отъ фанатизма, но даже, какъ выражаются кое-гдъ въ Петербургъ, отъ всякихъ съ «требованіями цивилизаціи и благовоспитанности несогласныхъ» увлеченій въ пользу православія, мужиковъ-Бълоруссовъ и «узкаго патріотизма». Что и говорить! все это и похвально, и благоразумно, и мудро. Чего же лучше быть безпристрастнымъ миротворцемъ и благоустроителемъ?... Мы однако не можемъ не выразить нъкотораго сомнинія по поводу всей этой привлекательной административной мудрости, до того очевидной, что она даже кажется несколько дешевою. За такою мудростью ходить недалеко. Такою мудростью любять, даже и очень, щеголять въ нъкоторыхъ петербургскихъ сферахъ; она даже особенно

удобно гнтадится въ сердцахъ европейски-благовоспитанныхъ Русскихъ, небольющихъ накакими безпокойными недугамилюбви къ народности, къ «святой Руси», негодованія на ея отступниковъ, горячей въры въ русскую будущность, превыспреннихъ мечтаній объ ем призваніи, мучительныхъ соинъній въ ея состоятельности, страстныхъ сочувствій къ ея духовнымъ стихіямъ, страстныхъ влеченій послужить ся чести и славъ... Не мудрено быть безпристрастнымъ, когда ни съ какимъ народнымъ пристрастіемъ въ душѣ бороться и не приходится; не мудрено быть миротворцемъ, когда нътъ м надобности подавлять въ самомъ себъ какихъ-либо народныхъ антипатій, когда не наследоваль самь никакой исторической непріязни; не мудрено пропов'вдывать всю сію мудрость, когда самъ стоишь внв всякой живой сердечной связи съ народомъ, превыше національныхъ страстей, въ бевличной и отвлеченной сферъ россійскаго европеизма.

Никто, конечно, никогда никому не посовътуетъ ни пристрастія, ни фанатизма, ни увлеченій, ни крайности, ни несправедливости, ни лицепріятія; ни въ комъ эти пороки и не являются въ видъ сознательно-усвоенной теоріи. Поэтому нечего, казалось бы, возводить въ какую-то особую административную теорію и отрицаніе этихъ пороковъ. Напротивъ, есть даже основание относиться къ такой административной теоріи съ нікоторою недовірчивостью. Такъ наприміръ перенессмъ эту теорію на почву Сіверозападнаго кран безпристрастіе, въ силу теоріи, легко можеть перейти въ пристрастіе къ безпристрастію: ради торжества безпристрастія къ польскому містному элементу, можеть даже неумышленно, вследствіе лишь боязни, оказаться пристрастнымъ, быть принесенъ въ жертву интересъ русскаго народнаго элемента. Преврвніе къ «квасному русскому патріотизму» въ странь, гдь приходится имьть дьло съ таковымъ же кваснымъ, самымъ узкимъ въ свъть, польскимъ патріотизмомъ, легко сдается на уступку последнему; безразличное отношеніе къ русской и польской національности можеть отзываться на практикъ чъмъ-то въродъ космополитизма, -- что едвали выгодно въ борьбъ съ польскою національною исключительностью. Безразличное отношеніе къ въръ-тамъ, гдъ три въка сряду идеть борьба за въру, гдъ въра, силою вещей,

мунистскихъ ученій, который въ ходу и теперь, — тѣмъ же, какъ и въ наши дни, подобострастнымъ отношеніемъ къ европейской цивилизаціи высшихъ польскихъ классовъ, съ которыми администраторамъ и ихъ супругамъ можно такъ удобно и такъ пріятно говорить по-французски, и чувствовать себя другъ другу своими, на общемъ жаргонъ цивилизованнаго свѣта?!

Сколько лицемфрія, фальши, притворнаго благородства, грошевой гуманности и мудрости, съ одной стороны, --- сколько дряблости и рыхлости нравственной и безсилія внутренняго съ другой — во всъхъ этихъ кликахъ, возгласахъ и трактатахъ о Съверозападномъ краъ, наводнившихъ столбцы и «Виленскаго Въстника», при редакціи г. де-Пуле, и газеты «Въсть», и газеты г. Киркора «Новое Время», и «С.-Цетербургскихъ Въдомостей» съ ихъ «Письмами изъ Вильны»! Особенно забавною показалась намъ та важность, съ которою одна изъ сихъ газетъ провозглашаетъ следующую пошлость: «Управленіе графа Баранова положило начало критическому отношенію общества и администраціи къ прежней системъ управленія (т. е. Муравьева и Кауфмана)». Не въ критикъ дъло: критика никогда не оскудъвала въ русскомъ обществъ; критическимъ отношеніемъ ко всякимъ живымъ явленіямъ русской жизни мы богаты. Напротивъ, насъ за-**\* Бла** критика, и только крутика, безъ всякой зиждительной власти, — насъ растлило отрицательное отношение къ русской жизни и русской народности, подточило наши положительныя силы. Критическое отношеніе праздновать нечего, а надо бы подумать, къ какимъ выводамъ пришла критика, --- указала ли она новые пути и новые способы? Легко, даже безъ особеннаго дара наблюдательности, обличить темныя пятна въ прежней системъ управленія, легко осмъять, опозорить и опошлить «русскихъ дѣятелей» и ихъ увлеченія; но трудно вновь, посредствомъ подобныхъ критическихъ пріемовъ, одушевить людей на подвигъ службы въ томъ краћ, возсоздать въ «дъятеляхъ» положительное отношение къ своему дълу. Двадцать, напримъръ, писемъ изъ Вильны, помъщенныхъ въ «Петербургскихъ Въдомостяхъ», перебрали всъ стороны жизни Съверозападнаго края, подобрали весь хламъ и соръ тамошней административной и общественной современности,-

но весь этотъ критическій сумбуръ не привель ни къ какому положительному заключенію. Авторъ только пріобщасть читателей къ своему чувству сомнънія, недовърія, — не проявляя никакого порыва, никакого сильнаго, цельнаго убежденія, а напротивъ осмѣивая односторонность порывовъ, національныхъ и религіозныхъ. Мы нисколько не препятствуемъ автору выступать предъ публику какимъ-то Гамлетомъ,но если такое гамлетическое направление овладъетъ администраціей и всёми дёятелями въ томъ крат, то русскому дёпу будеть нанесень страшный ущербь. Гамлеты годятся тольо на смерть, а не на жизнь, способны къ анализу, а не ь творчеству, — къ разрушенію, а не къ возсозданію, — къ фраданію, а не къ побъдъ... Гамлетовъ развелось у насъ такъ много, что почти нельзя и найти людей цёльныхъ, годны для дела жизни. Впрочемъ, даже и не возводя автора «Пасемъ изъ Вильны» въ званіе Гамлета, а просто принимая въ разсчетъ его критику, да критику (хоть конечно менъе искреннюю) газеты «Въсть», -- мы невольно удивляемся неспесобности этихъ публицистовъ къ оцвнкв историческихъ событи — съ высоты историческаго созерцанія. Натъ сомнанія, что въ эпоху знаменитой войны 1812 года они бы, съ такою жа критикой, проповъдывали народу болъе деликатное, менъ одностороннее, не столь страстное отношеніе къ Французамъ, преважно бы осуждали народъ за неблагородное нападеніе на отсталыхъ Французовъ изъ-за угла; они бы съ благородным негодованіемъ перечислили всѣ случаи расхищенія вражьей собственности, и въ герояхъ 12 года или севастопольской общоны увидели бы только мошенниковъ или пошлыхъ людей. Они не способны понять, что сердца этихъ людей бились въ то время историческимъ чувствомъ, которое поднимаетъ пошлыхъ дрянныхъ выше ихъ обыденной личной дрянности и пошлости что самый фанатизмъ, не на эгоизмъ основанный и, напрод въ того, поглощающій личный эгоизмъ, несравненно почтениве отсутствія сильныхъ и цъльныхъ убъжденій. Страстное, тотя бы и односторонное, но искреннее увлечение нъкоторых, ославленныхъ теперь дъятелей Съверозападнаго края все ве и выше и даже полезнъе того обезсиливающаго критичекаго отношенія, которымъ такъ гордятся некоторыя петербургскія газеты, такъ восторженно привътствовавшія генерала Потапова.

Мы и сами готовы его привътствовать, но, при назначеніи новаго начальника въ тотъ край, нашъ первый вопросъ всегда — не о томъ: безпристрастно ли онъ будетъ относиться къ Полякамъ и Евреямъ, а довольно ли пристрастенъ онъ ко всему русскому — къ русской народности, къ ея торжеству и преуспъянію; не о томъ, вполнъ ли безразлично будеть отношеніе его къ религіи (это само-собой), а болить ли у него сердце при видъ соломой крытаго, ветха. го, деревяннаго православнаго храма, съ священникомъ въ крашенной ризб-рядомъ съ великолфинымъ костеломъ; не о томъ наконецъ, — будетъ ли онъ радъть о благосостояніи польскихъ помъщиковъ, а о томъ-горячо ли къ сердцу приметь онь благосостояние и успокоение русскихъ крестьянъ послъ столькихъ въковъ лишеній и мукъ, — способенъ ли онъ, наконецъ, принципъ народности поставить выше принципа землевладъльческой крупной собственности, и интересъ «мужиковъ-Бълоруссовъ выше интереса польскихъ пановъ, хотя бы аристократовъ и крупныхъ землевладъльцевъ?...

Многое бы можно еще сказать по поводу Сѣверозападнаго края, но отлагаемъ это до другаго раза.

## Задача Россін въ Западномъ врав.

## Москва, 10-го априля 1868 г.

Обратимся опать къ Сѣверозападному краю, который теперь сильне чѣмъ когда-либо застилается тучами недоразумѣній. Къ числу ихъ принадлежить, между прочимъ, столь извѣстное, повидимому безспорное, простое, всѣми усвоенное, обращенное къ высшей мѣстной администраціи требованіе: «обрусѣніе края». Отыскавъ себѣ эту формулу, общественное мнѣніе на ней и успокоилось, не вникая глубже ни въ смыслъ этихъ двухъ словъ, ни въ средства, которыми можетъ быть исполнена эта задача. Затѣмъ къ этому общему понятію каждая партія примазываетъ свои частныя требованія, нерѣдко совершенно противоположныя. «Обрусѣніе края» служитъ одинаково девизомъ и газетѣ «Вѣсть» и газетѣ «Голосъ»: изъ нихъ первая, выпаливши напередъ

словами «обрустніе края», начинаеть затымь въ своихъ статьяхъ обычную трескотню аргументовъ въ пользу возвеличенія мъстнаго польскаго землевладъльческаго элемента: вторая же, т. е. «Голосъ», въ видахъ обрустнія края, чуть не предлагаеть вынести скамьи изъ католическихъ костеловъ, дабы лишить ихъ всякихъ преимуществъ предъ православными храмами и главную силу обрустнія полагаеть въ хорошей полиціи.

Что же такое значить «обрусвніе Сверозападнаго края»? Съ одной стороны всв говорять, что край этотъ «русскій» русскій не въ смыслъ только русскаго политическаго единства, а русскій по происхожденію містнаго населенія. Это справедливо — за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстностей. Съ другой стороны, выражается требованіе обрусвнія. Но если край русскій, то зачімь бы, казалось, и русить его? Затімь, что русская народность подверглась въ немъ и политическому и соціальному и духовному воздействію польской національности, — что три могучія силы: религія, цивилизація и землевладъніе служили въ немъ до послъдняго времени польской исторической идев. Въ такомъ случав задача администраціи состояла бы, казалось, только въ томъ, чтобъ устранить давленіе этихъ силъ и высвободить изъ-подъ нихъ русскую народность? На дізлів, однако же, выходить, что одними этими способами задача не разръшается. Нътъ, конечно, и спора въ томъ, что всякая сила польскаго элемента, во сколько она внѣшнимъ образомъ уловима для государства, должна перестать ею быть, должна быть выбита изъ всёхъ своихъ позицій: такъ понятно, что містная русская администрація не можеть терпъть въ своихъ рядахъ чиновниковъ-Поляковъ, особенно въ должностяхъ, сопряженныхъ съ какою-либо властью надъ русскимъ простонародьемъ; не можетъ дълать изъ государственныхъ училищъ разсадниковъ польской цивилизаціи, — не можетъ допускать никакого иного оффиціальнаго языка кром' русскаго. Понятно также, что сила землевладенія въ польскихъ рукахъ должна быть непремънно подорвана и русское крестьянское благосостояніе упрочено на твердыхъ основахъ, безъ всякихъ нелъпыхъ страховъ демократизма и соціализма и безъ всякихъ попечительныхъ заботъ объ охраненіи пом'вщичьихъ ховяйствъ и

помѣщичьяго авторитета. Въ этомъ отношеніи нельзя не пожальть, что въ посльднее время, подъ предлогомъ юридической справедливости, наносится снова ущербъ крестьянскому интересу: выкупные акты перевѣряются сызнова, отданная уже крестьянамъ земля отбирается отъ нихъ опять въ пользу пановъ, и мѣстный элементъ крупнаго землевладѣнія, весь запечатлѣнный польскимъ характеромъ, укрѣпляется снова на голову бѣдному русскому народу. Нельзя не признать страннымъ такое притязаніе на соблюденіе отвлеченной легальности въ дѣлѣ войны и исторической расправы, возстановляющей высшую правду, — да и какъ согласить его съ указомъ 10 декабря?

Какъ бы то ни было, но всё эти мёры болёе внёшняго и даже отрицательнаго свойства и не ихъ только имёетъ въ виду задача обрустьнія края. Одно внёшнее ослабленіе польскаго элемента разрёшаетъ ли эту задачу? Уничтоженіе историческихъ силъ, столько вёковъ дёйствовавшихъ въ краё, породитъ ли вмёсто ихъ новыя, столь же властительныя силы? Дёятельность польской мёстной жизни замёнится ли, чрезъ это, творчествомъ русской народной жизни?... Разрушеніе не трудно,—его мы усматриваемъ,—но гдё же и въчемъ созиданіе? Чего именно слёдуетъ ожидать и желать отъ края, чтобы признать его, наконецъ, обрусёвшимъ?

Отвътимъ себъ безпристрастно: какъ на практикъ понимается у насъ обрустніе? Какъ уподобленіе края, во встхъ отношеніяхъ, остальной Россіи. Но если въ административномъ, политическомъ, судебномъ и иныхъ гражданскихъ отношеніях в в с в шесть губерній края могуть быть безь неудобства сравнены съ остальными губерніями Имперіи, — можно ли требовать уподобленія этихъ шести губерній какой-нибудь Тамбовской или Пензенской губерніи — относительно умственнаго развитія, потребностей духовныхъ, обычаевъ, нравовъ? Конечно нътъ. Край этотъ имълъ свою пятивъковую исторію, отдівльную отъ исторіи остальной Россіи. Историческія судьбы Бѣлоруссіи и Великой Руси были различны, не говоря уже о различіи этнографическомъ. Вотъ объ этомъто обстоятельствъ и забывають у насъ, къ сожальнію, многіе почтенные ревнители обрусвнія, и свтують, если не гнъваются, встр'вчая въ обликв Белорусса типъ отличный отъ

какого-нибудь тамбовскаго мужика, или же натыкаясь на обычан, не существующіе въ нашихъ черноземныхъ степяхъ. Вслъдствіе этого все, что не наше, великорусское, неръдко клеймится тамъ отъ русскихъ прівзжихъ названіемъ польскаго, хотя оно никогда собственно польскимъ и не бывало, или же до такой степени слилось съ мъстною жизнью, что и отдълить его отъ этой жизни нельзя. Такъ, напримъръ, ивкоторые требують, чтобы виленскую «Остробраму» называть не иначе какъ «Острыя Ворота», -- тогда какъ «брама» есть употребительное во всей Малороссіи слово, и въ Новгородъ-Съверскъ это названіе употребляется оффиціально и теперь для воротъ, стоящихъ въ концъ города. Такъ предпринимались цълые походы съ исправниками во главъ для истребленія крестовъ, стоящихъ на дорогахъ, — тогда какъ ихъ множество и въ Полтавской и въ Черниговской губерніяхъ, гдъ они не служать никакой службы ни польскому, ни латинскому дълу. Такъ были случаи печальныхъ столкновеній русскихъ чиновниковъ съ бълорусскими православными священниками (о чемъ мы имъемъ множество корреспонденцій) по тому поводу, что первые обвиняли последнихъ въ измене православію, находя несходство въ некоторыхъ обрядахъ съ великорусскимъ обычаемъ. Но не говоря уже о томъ, что нельзя же требовать немедленнаго уничтоженія всёхъ слёдовъ прежней церковной жизни, — несходство съ Великой Россіей существуеть и до сихъ поръ въ Малороссіи и въ Кіевъ; вполнъ великорусскаго типа въ богослуженіи не найдуть эти чиновники ни въ Греціи, ни въ Славянскихъ православныхъ вемляхъ.

Этихъ примъровъ достаточно, чтобъ пояснить нашу мысль. Мы хотимъ сказать, что если подъ обрустніемъ Стверозападнаго края разумъть совершенное уподобленіе его великорусскому типу, то такое требованіе только усложнить, умудрить и затруднить задачу, подвергнетъ ревнителей обрустнія неминуемому разочарованію, а чрезъ это и охлажденію къ краю, возбудить раздраженіе въ мъстныхъ жителяхъ и поссорить ихъ съ «прітажими», — что отчасти уже и было. Мы, впрочемъ, съ своей стороны нисколько не дорожимъ сбереженіемъ этихъ мъстныхъ особенностей и нисколько не осуждаемъ тъхъ прітажихъ Русскихъ, которымъ всть эти осо-

Въ немъ быль знаменитый университеть, множество ученыхъ обществъ; онъ прославился поэтами, писателями во всъхъ родахъ словесности; сотни типографій едва успъвали работать. Правда, вся эта интеллигенція—была польская. —всъ эти ученые, писатели, общества, работали для польской цивилизаціи и для польской идеи, но, тъмъ не менъе, этой жизни было причастно и православное мъстное духовенство и все русское, что сколько-нибудь поднималось надъ уровнемъ простаго народа. Мы нисколько не сожалѣемъ, что остановились и заржавъли колеса всъхъ типографскихъ машинъ въ Сфверозападномъ краф, печатавшихъ польскія книги: закрылся и Виленскій университеть и другія польскія ученыя общества; что прекратилась вся прежняя, довольно обильная, двятельность польской интеллигенціи въ крав. Но нельзя не догадываться, что вследствіе этой немоты и бездвиствія край должень ощущать очень тягостную пустоту, -и не только одинъ польскій, но и русскій его элементъ, остающійся съ неудовлетворенными потребностями интеллектуальной жизни. Если, напримъръ, виленскія типографіи ничего не станутъ печатать кромф казенныхъ циркуляровъ да календарей, то такой контрасть не можеть не отзываться невыгодно для русскаго народнаго дела. Пензенская губернія, — та, пожалуй, можеть обойтись одною казенною губернскою типографіей, печатающей Пензенскія губернскія въдомости; образованные люди этой губерніи питаются умственною производительностью столицъ, но пріемъ, складъ. въковыя привычки и запросы Съверозападнаго края—иные. Ему нуженъ высшій мъстный уровень просвъщенія, —и «обрусвніе» должно себв поставить первою задачей удовлетвореніе именно этой потребности.

Но какъ быть? Образованные классы края, — всѣ тѣ, которые двигали умственную въ немъ жизнь, — принадлежатъ къ польской народности. Представителями русской народности являются одни крестьяне-Бѣлоруссы, невѣжественныя массы, менѣе развитыя, чѣмъ въ великорусскихъ губерніяхъ, да духовенство. Дворяне, помѣщики, вообще классъ богатый и обезпеченный — Поляки, — за ничтожными исключеніями, до такой степени ничтожными, что они не измѣняютъ общаго типа этого класса. Продажа въ русскія руки 200

имѣній на 24 тысячи находящихся въ польскихъ рукахъ немного подвинула дѣло обрусѣнія въ этомъ отношеніи. Классъ торговый, — тотъ, который вездѣ составляетъ средину между простонародьемъ и высшимъ сословіемъ, — Евреи. Наконецъ къ представителямъ русской народности можно отнести, пожалуй, чиновниковъ — Русскихъ, наѣзжихъ. Но эта наѣзжая, подвижная, видоизмѣняющаяся среда не пускаетъ корней, не составляетъ общественной туземной русской силы, а это-то и есть на потребу.

Въ созданіи этой-то силы и должна заключаться вся задача «обрусвнія». Обрусвніе не значить, поэтому, ни уподобленіе края, по вившности, великорусскому типу, ни наполненіе его чиновниками изъ Великоруссовъ; оно не заключается также въ однъхъ отрицательныхъ мърахъ относительно польскаго населенія, — а должно состоять, повторяемъ, въ подъемв и развитіи мъстнаго русскаго народнаго элемента, въ призваніи его къ самобытной жизни въ духовномъ, равно и въ соціальномъ и экономическомъ отношеніяхъ, — въ созданіи изъ него общественной туземной силы. Поэтому-то нигдъ не имъетъ такой политической важности для Россіи просвъщеніе, какъ именно въ этомъ крав, и нигдъ округу-Министерства просвъщенія не предстоить такой важной діятельности, какъ именно этому округу. Нельзя не упомянуть съ признательностью о заслугахъ бывшихъ поцечителей округа, князя Ширинскаго-Шихматова и И. II. Корнилова: они много сдълали для простонароднаго образованія, они не оставили ни одного Поляка преподавателемъ въ своемъ округв. Но этого мало. Необходимо доставить краю способы просвъщенія не только въ томъ объемъ, какой представляють народныя школы, но и въ самомъ высшемъ, --- не только для чиновниковъ и русскихъ и польскихъ помъщиковъ, но именно для дътей духовнаго русскаго сословія и для крестьянъ. Желательно было бы, чтобъ именно изъ этихъ духъ туземныхъ русскихъ элементовъ выдёлилась и выработалась не малая часть въ высшій, интеллигентный классъ общества.

Проводникомъ такого высшаго образованія въ Сѣверозападномъ краѣ для русской туземной народности могла бы быть только одна православная духовная академія, основанная, напримѣръ, въ Вильнѣ. Университетъ тотчасъ

бы наводнился дётьми польскихъ пом'вщиковъ и подчинился бы вліянію ихъ тесно-сплоченной дружины. Но православная духовная академія не можеть подвергнуться этой опасности. Она бы должна была быть открыта для православныхъ всёхъ сословій; она не должна была бы ограничиваться одними спеціальными богословскими курсами; окончившимъ ученіе въ академіи следовало бы предоставить право избирать любой родъ жизни. Такимъ образомъ свверозападное духовенство — этотъ единственный носитель въ томъ краф народнаго самосознанія — могло бы удовлетворить свои духовныя потребности и вооружиться полною силою знанія; оно же, это сословіе, дало бы и контингенть містныхь дізтелей для службы государственной и общественной. Сюда же могли бы поступать и крестьяне для полученія высшаго обравованія-путемъ ли семинаріи или прямо изъ гимназій. Наконецъ для крестьянъ же могъ быть бы устроенъ какой-нибудь технологическій институтъ.

Итакъ, насаждение способовъ къ высшему русскому православному просвъщенію для туземнаго русскаго населенія, воспитаніе туземной общественной умственной силы, — совданіе «интеллигентнаго» класса изъ мюстных русскихъ элементовъ, --- наконецъ предоставление русскому духовенству большей независимости, большей свободы, однимъ словомъживотворящихъ, а не мертвящихъ условій жизни, --- вотъ въ чемъ, по преимуществу, кажется намъ, должна состоять задача обрустнія Стверозападнаго края и къ чему должны быть направлены усилія высшей м'єстной администраціи. Само собою разумфется, что мы только намекаемъ на мысль, а не развиваемъ ее вполнъ, и само собою разумъется, что этимъ нисколько не устраняется необходимость и польза другихъ административныхъ мфръ, - преимущественно государственнаго, органическаго. а не случайнаго, полицейскаго свойства.

0 "порядит", какъ его понимаетъ газета "Въсть".

Москва, 14-го апрп.ія 1868 г.

Наша статья въ 5 №, \*) по поводу административной перемъны въ Съверозападномъ краъ, попала, какъ говорится, не въ бровь, а прямо въ глазъ газетъ «Въсть», хотя мы въ нее даже и не мътили. Подъ предлогомъ заступничества за новаго начальника края, генерала Потапова, на котораго никто и не нападаль, -- она обрушилась на насъ всемъ словаремъ своихъ обвинительныхъ терминовъ. Однимъ словомъ, она и рветь и мечеть. Мы никакъ не воображали, что наша спокойная ръчь покажется ей «рыянымъ потокомъ красноръчія» и наши осторожныя замъчанія— «размахомъ съ плеча», подъ который видно она подвернулась. Но намъ нътъ никакого дъла до ругательныхъ фразъ органа крупныхъ землевладъльцевъ: вфроятно, у последнихъ этотъ-то тонъ и называется: le vrai bon ton. Статья газеты «Вёсть» интересна какъ признакъ времени, какъ симптомъ настоящаго положенія дізлъ. Мы не можемъ не замътить, что газета « Въсть» считаетъ себя какъ бы призваннымъ адвокатомъ генерала Потапова и думаетъ защитить его отъ несуществующихъ нападеній — защитою своихъ личныхъ теорій, действительно постоянно осменваемыхъ въ нашей газетв. Выставляя на видъ такую свою солидарность съ нимъ, «Въсть» тъмъ самымъ какъ бы скръпляетъ своею подписью справедливость нашихъ догадокъ и предположеній.

Мы находимъ однако же не излишнимъ сказать еще нѣсколько словъ по поводу Сѣверозападнаго края, не боясь наскучить читателямъ. Если для чего существуютъ газеты, такъ именно для живыхъ, современныхъ вопросовъ, и если о чемъ говорить благовременно, такъ именно о Сѣверозанадномъ краѣ, въ виду совершающихся въ немъ перемѣнъ и доходящихъ оттуда извѣстій.

«Москва» не можеть понять—возглашаеть «Вѣсть»—что такое дѣлается въ Сѣверозападномъ краѣ». Этому мы вѣримъ: тамъ водворяется столь ненавистный «Москвѣ» и столь невыгодный для ея друзей — «порядокъ». Вотъ это-то слово намъ и нужно, а до мнѣній газеты о насъ и какихъто нашихъ друзьяхъ намъ дѣла нѣтъ. Nous tenons le mot.

<sup>°)</sup> См. выше, подъ заглавіемъ: "По поводу назначенія генерала Потапова въ Вильну".

Есть слова, играющія великую роль въ нашей государственной жизни, --- слова повидимому что-то выражающія, но въ сущности лишенныя содержанія; неопределенный смыслъ чего-то хорошаго, въ этихъ словахъ предполагаемый, улетучивается при малъйшей попыткъ анализа. Надо замътить, что почти всегда этими словами переводятся французскія слова и понятія, — тамъ, во Франціи, имінощія смыслъ живой, реальный, а у насъ только призрачный или даже и вовсе Выставлено, напримъръ, на знамени Наполеона III: le principe de l'ordre, la cause de l'ordre—въ противоположность революціоннымъ страстямъ и попыткамъ: давай и мы обзаводиться такимъ же знаменемъ и акклимагизировать у себя сін громкія французскія ръченія. Для этого потребовалось прежде всего ввести тв иностранныя опасности, противъ которыхъ выставлено это знамя, а за неимфніемъ дъйствительныхъ опасностей — призраки опасностей отъ соціализма, коммунизма, демократизма, пауперизма: все это лишено всякаго смысла на русской почвъ, — но водится у цивилизованныхъ народовъ Европы... Не отставать же, и намъ! А обзаведясь призраками опасностей, нельзя же напримъръ, не перенять систему предостереженій, — даромъ что она создана императоромъ Французовъ единственно въ интересъ династическомъ, -- тогда какъ для Россіи династическаго вопроса даже и не существуеть; нельзя же было и не выпустить въ русскій свъть спасительныхъ словъ: «консерватизмъ», «охранительныя начала», «порядокъ»... Но вотъ какая странность выходить: если Наполеонъ противополагалъ «порядокъ» французскимъ революціоннымъ попыткамъ и угрожалъ знаменемъ «порядка» революціонерамъ, — тѣмъ, которые производили и способны производить вновь мятежи, то чему же у насъ въ Сфверозападномъ краф долженъ противоиолагаться «порядокъ»? Для кого грозой и уздой долженъ быть сей «порядокъ»? По здравому смыслу, для той именно партіи, которая возбудила мятежъ, для того польскаго населенія, которое враждовало съ русскимъ владычествомъ и нитало или продолжаетъ питать сочувствіе къ польской политической идев?... Казалось бы такъ, но таково непонятное извращение мыслей въ Россіи, что у насъ «порядкомъ» грозять не врагамъ русскаго государства, не виновникамъ. прямымъ или косвеннымъ, бывшаго мятежа, — а Русскимъ и только Русскимъ, содъйствовавшимъ правительству къ усмиренію возстанія, къ водворенію въ народі візры въ русскую власть, къ утвержденію въ немъ сознанія своей русской народности!!! Виноваты, выходить, не Поляки, а Русскіе! Край еще весь запечатлёнь свёжими следами польскаго гнета; за польскимъ населеніемъ этого края еще остается преобладаніе, соціальное и экономическое, основанное на общественномъ его положеніи, на его значеніи, какъ высшаго образованнаго класса, на землевладени-ибо въ его рукахъ почти вся поземельная собственность; русское крестьянство (которое, кромъ духовенства, есть единственный представитель русской въ краб стихіи) еще остается на дель, въ жизни, въ полной хозяйственной зависимости отъ польскихъ пановъ, и вдругъ въ этомъ крав не оказывается никакой болве важной заботы, какъ поддерживать эту зависимость русскихъ крестьянъ отъ польскихъ пановъ — въ интересахъ европей. скаго консервативнаго понятія о поземельной аристократіи, о крупной собственности (la grande propriété!!!), и вдругъ въ этомъ крат оказывается благовременнымъ - именемъ «порядка» смирять не Поляковъ, а работниковъ русскаго дъла, провинившихся пристрастіемъ къ интересамъ русской народности!

Мы истинно желаемъ порядка, но понимаемъ его иначе, четь «Весть». По мненію этой газеты или петербургской партіи крупныхъ землевладівльцевь, ее издающихь, порядокь состоитъ въ томъ, чтобы «принципъ крупной собственности поставить выше принципа національности, и интересъ пановъземлевладъльцевъ выше интереса мужиковъ-Бълоруссовъ » (sic). Другими словами, это значить: вновь поставить русскую народную стихію, представляемую въ крав почти одними крестьянами, въ подчиненное отношение къ стихи польской --представляемой мъстными вемлевладъльцами и крупными собственниками. По нашему же мивнію порядока тогда только будеть достигнуть, когда интересь русской національности поставленъ будетъ выше интереса «крупной землевладъльческой собственности», --- когда будетъ совершенно ослаблена въ крат сила польской стихіи, когда положеніе русскаго крестьянства будетъ упрочено на твердыхъ основахъ и освобождено отъ всякой экономической и соціальной зависимости отъ польской національности... Порядока, по мінівнію «Вісти», долженъ состоять въ томъ, чтобы ни одно русское служащее въ крат лицо не смъло питать никакихъ національныхъ стремленій, никакихъ народныхъ чувствъ и симпатій, не дерзало и мыслить о службъ дълу русской народности, а замыкалось лишь въ безстрастномъ исполнении буквы закона, въ служеній одной отвлеченной иде в легальности, безъ мал в п шаго политическаго оттънка, и пр. и пр. По мнънію «Въсти», въ этомъ крат русскій чиновникъ не долженъ себя чувствовать ни Русскимъ, ни Полякомъ, а только «чиновникомъ» безъ всякой національности. - По нашему же мніню, такой «порядокъ» есть вредная ложь. Какъ будто чиновникъ машина, а не живой человъкъ, какъ будто администрація, хотя бы и на низшей ступени, есть только мертвый механическій снарядъ, а не живое дъло, требующее нравственнаго участія со стороны даже мелкаго д'вателя! За недостаткомъ въ краф живыхъ общественныхъ, мъстныхъ, русскихъ силъ, представителемъ и носителемъ не только отвлеченной государственной, но русской народной исторической идеи, является въ немъ, по необходимости, русская власть и ея служители. Она не можетъ ограничиваться внъшнимъ исполненіемъ служебнаго долга; русскій чиновникъ подвизается и дъйствуетъ тамъ не только въ канцеляріи за письменнымъ столомъ, но и внъ канцеляріи, вездъ, всюду, на улицъ, дома, въ гостяхъ; вездъ онъ служитъ русскому народному началу; всегда, во всякое время онъ политическій діятель на этой арень ежеминутной политической борьбы, -- борьбы нерёдко неосязаемой, нравственной, безпрестанно видоизм вняющейся. Такъ напримъръ, въ виду сплоченнаго противодъйствія со стороны польской народности, не должны ли русскіе чиновники, прежде всего, домогаться согласія между собою и общей солидарности? Не должны ли, напримъръ, они говорить порусски, а не по-польски, въ клубахъ и театрахъ? Не въ нихъ ли, наконецъ, заключается теперь, кромф духовенства, единственная интеллигентная сила русскаго народнаго элемента въ томъ крав? Не въ нихъ ли угнетенный бълорусскій народъ видить представителей русской власти, сл'єдовательно и русской народности, отождествляя эти два понятія?

Мы вовсе не думаемъ предоставлять право всякому чиновнику нарушать установленный законъ по своему усмотрънію: это право принадлежитъ выспей власти. Но есть многое, не вмъщающееся въ рамки закона, которое въ живомъ дълъ зависитъ отъ образа мыслей исполнителей, — и этотъ-то образъ мыслей и долженъ быть русскій.

Мы вовсе не отвергаемъ идеи легальности или юридической справедливости, но она не можетъ не уступать мѣста идеѣ высшей справедливости, когда становится съ нею върагрѣзъ.

Въ силу «отвлеченной легальности», нётъ никакого права лишать Поляковъ званія, напримёръ, мировыхъ посредниковъ, т. е. такихъ должностей, которыя даютъ имъ власть надъ русскимъ простонародьемъ, власть вмёшиваться въ ихъ домашнюю жизнь, чинить между ними судъ и расправу, быть посредниками между ними и помёщиками-Поляками. Примёняя отвлеченный принципъ о безнародности служителей закона и власти, «Вёсть» не имёетъ никакого основанія не допускать въ эти должности Поляковъ, которые бы, конечно, поспёшили занять ихъ,—какъ это и было до мятежа. Но этотъ порядокъ привелъ бы къ новому мятежу.

Вообще мы желали бы, чтобы намъ отвътили категорически на слъдующіе вопросы: по мнънію «Въсти» и хвалимыхъ ею лицъ, теперь, въ крат — безпорядокъ. Но то, что было до мятежа, въ 1862 году, напримъръ, былъ — порядокъ или нътъ? Законъ въдь не былъ нарушаемъ нисколько? не достигалась цъль его, но форма исполнялась. Такъ этого ли порядка желаетъ «Въсть»? И могъ ли быть нарушенъ этотъ порядокъ иначе, какъ тъми мърами, которыя всъ ревнители національнаго безразличія считали «иллегальными»?

Однимъ словомъ, «порядокъ», какъ понимаетъ его партія газеты крупныхъ землевладъльцевъ, въ сущности есть не что иное какъ возмутительный безпорядокъ, и водвореніе этого порядка должно неминуемо водворить и преобладаніе польской стихіи, слъдовательно — новыя бъдствія для края, новые взрывы.

Мы, впрочемъ, увърены, что генералъ Потаповъ, какъ онытный правитель, не можетъ раздълять взгляда петербург-

ской газеты. Его административная прежняя деятельность даетъ право полагать, что онъ върнъе «Въсти» оцънитъ различіе положенія чиновника въ Сфверозападномъ краб и гдъ-нибудь въ Калужской губерніи. Онъ не можетъ не понимать, что не то же самое какой-нибудь исправникъ въ Мещовскомъ увздв, гдв никакой политической борьбы не имъется, гдъ нътъ никакой враждебной и въчно враждующей національности, а весь убздъ представляетъ однородную національную стихію, — и въ какомъ-нибудь Ошмянскомъ увадь, гдь приходится имъть дьло съ иноплеменниками и иновърцами, съ представителями и служителями польской исторической идеи, гдв главная забота русской власти-совершить подъемъ русской народной туземной стихіи, досель забитой и угнетенной, водворить господство русской народности.... Какихъ людей для этого нужно: русскихъ или не русскихъ? Если русскихъ, такъ въдь не только по происхожденію, какъ это предписываеть законъ, а по образу мыслей, чувствамъ, направленію. Мало того: служба въ Сфверозападномъ краф такъ тяжела, что для этого подвига требуются люди одушевленные любовью къ русской народности, сознающіе историческую важность своего призванія. Это ясно какъ день.

Впрочемъ, такое искажение понятий могло придти въ голову только партіи крупныхъ землевлад'вльцевъ, издающихъ газету «Въсть», --- той партіи, которая такъ боится, такъ старается всегда опорочить русскаго крестьянина. Отъ нея другаго и ожидать нельзя. Но нельзя, упомянувъ уже объ извращеніи мыслей, проявляющемся въ понятіи о «порядкв», не сказать нъсколько словъ и о той филантропіи, которая также играетъ не малую роль въ вопросв о Сверозападномъ краф. Не только дамы, но и мужчины стали съ нфкотораго времени вновь изнывать состраданіемъ и сердоболіемъ къ польскимъ землевладъльцамъ этого русскаго края, разореннымъ, жестоко наказаннымъ, если не проученнымъ, всеми последствіями мятежа. Они достойны сожаленія — спора неть, и мы не поставимъ въ вину кому бы то ни было состраданіе. Но почему же ни эти дамы, ни эти мужчины не подарили ни разу даже вздоха собользнованія или просто сочувствія -- русскому бъдному въ томъ краф народу, этому несчастному *клопу*, страдавшему столько вѣковъ и еще такъ недавно—отъ угнетенія тѣхъ самыхъ пановъ, которыхъ несчастія извлекаютъ у нашихъ филантроповъ слезы? пановъ, которые потому только и бѣдствуютъ, что хотѣли бы заставить страдать этихъ *клоповъ* снова? Отчего это однихъ жаль, а другихъ не жаль? Оттого ли, что одни—дворяне, а другіе—мужики, тѣ иностранцы, а эти Русскіе, значитъ человѣческимъ чиномъ пониже?...

Можно ли управленіе Западнаго края приравнивать къ управленію внутренняхъ губерній Россін?

Москва, 6-го августа 1868 года.

Мало достовърныхъ извъстій доходить къ намъ изъ техъ шести русскихъ губерній, которымъ присвоено наименованіе Съверозападнаго края. Вмъсто положительныхъ свъдъній бродять неопредвленные слухи, странные, другь другу противоръчащіе, которые твиъ болье способны плодить недоразумъніе, чъмъ менье, благодаря системь принятой высшею администраціей края, возможна имъ какая - либо повфрка. Мы не имфемъ ни права, ни основанія, при отсутствіи точныхъ данныхъ, произносить какое-либо сужденіе о направленіи или свойствахъ новаго главнаго управленія, — но одно изъ свойствъ уже не можетъ подлежать сомивнію и гласно заявлено: это нелюбовь къ гласности. Хотя знаменитый циркуляръ виленскаго губернатора, угрожающій строжайшими взысканіями, даже безъ соблюденія требуемой закономъ постепенности (sic), всвиъ корреспондентамъ изъ числа состоящихъ на службъ въ губерніи (а кто же изъ пребывающихъ тамъ образованныхъ Русскихъ не состоитъ на какой-либо службё?), --- хотя этоть циркулярь, говоримь мы, относится, повидимому, только до одной изъ шести губерній, — мы можемъ однако съ достовърностью предположить, что онъ изданъ и обнародованъ съ въдома и разръшенія главнаго начальника края, следовательно одобренъ имъ, и во всякомъ случав не противорвчитъ общему направленію высшей містной администраціи. Опала, которую

г. Шестаковъ сулитъ корреспондентамъ, распространяется, очевидно, хотя съ меньшею откровенностью, и на прочія пять губерній. Даже частныя письма оттуда, получаемыя нашею редакціей, усвоили себъ ту же систему скромности, какая господствуетъ въ оффиціальномъ міръ Съверозападнаго края, — и это тъмъ болъе странно, что въдь тайна частной корреспонденціи соблюдается у насъ, какъ извъстно, свято?....

Какъ бы то ни было, но, благодаря этой системъ скромности, мы лишены всякой возможности опровергать слухи о какихъ-то перемънахъ въ направлении внутренней админи. стративной политики края, ознаменовавшихъ будто бы назначеніе новаго главнаго начальника. Увольненіе отъ службы нъкоторыхъ лицъ, извъстныхъ своею преданностью интересамъ русской народности и русскаго сельскаго населенія въ крав, еще не представляется намъ, само по себъ, достаточнымъ оправданіемъ распространившихся неблагопріятныхъ толковъ; оно могло завистть и отъ чисто личныхъ отношеній, не им'вющихъ ничего общаго съ программою управленія. Поводъ къ этимъ слухамъ мы должны, кажется, искать преимущественно въ техъ громкихъ приветахъ сочувствія, которыми встретили новую администрацію некоторыя наши газеты. Такъ, напримъръ, если газета «Въсть», во всеуслышаніе испов'ядующая, что національный вопросъ въ Сфверозападномъ крав долженъ уступать вопросу сословному, и что интересъ мужиковъ-Бълоруссовъ долженъ быть поставленъ ниже интереса помъщиковъ Поляковъ, если эта газета, которая съ такою яростью и такимъ постоянствомъ нападала на администрацію предшествовавшую за покровительство интересамъ бълорусскаго крестьянскаго населенія, —вдругь съ такими радостными ликованіями огласила назначеніе новаго начальника края, — то логическій выводъ возможенъ здісь только одинъ: очевидно, газета «Въсть» считаетъ себя въ правъ надъяться, что новая администрація поставить, согласно съ желаніемъ «Въсти», интересы мъстной шляхты польскаго происхожденія выше интересовъ мужиковъ-Бфлоруссовъ. Къ подобному же выводу приводять насъ привъты новой администраціи со стороны газеты «Новое Время», издаваемой подъ редакціей г. Киркора. Мы нисколько не ставимъ въ вину г. Киркору его сочувствія съ теми порядками прежняго времени, при которыхъ возможно было процвътаніе въ Съверозападномъ крат польскаго языка, польской литературы: извъстно, что до самаго 1862 г. г. Киркоръ считался однимъ изъ виленскихъ корифеевъ этой литературы. Мы не въ правъ предполагать, что почтенный издатель польскихъ «Kuryera Wileńskiego» и «Teki Wileńskiej» измѣнилъ тому направленію, которому онъ такъ долго служиль въ своихъ изданіяхъ, и мы бы искренно желали, чтобы внъшнія оффиціальныя условія нашей печати не мъшали ни г. Киркору быть вполнф откровеннымъ, ни намъ вести съ нимъ бесъду совершенно чистосердечную. Во всякомъ случав г. Киркоръ не можетъ обидеться, если мы скажемъ, что признаемъ его представителемъ въ русской журна. листикъ интересовъ польской національности въ Западномъ крав. Если ему угодно, мы назовемъ его, пожалуй, представителемъ той теоріи, которая силится убъдить русское правительство и русское общество въ возможности совмъстить интересы польской національности въ Западно-русской окраинъ съ интересами если не русской народности и мъстнаго русскаго «люда» (о чемъ эта теорія мало думаетъ), то россійской государственной власти... Понятно, поэтому, какое значеніе можеть имъть въ глазахъ русскаго общества сочувствіе газеты «Новое Время» съ новою виленскою администраціей. На тотъ же путь сочувствія выдвигаются отчасти, въ последнее время, и «С.-Петербургскія Ведомости», несмотря на ихъ ръзкое отличіе отъ газеты «Въсть» во взглядѣ на крестьянское дѣло. «С.-Петербургскія Вѣдомости» посвятили недавно Западному краю целый рядъ критическихъ статей, съ громко выраженнымъ притазаніемъ на безпристрастіе своей критики.

Само собой разумфется, что сочувствие всёхъ этихъ газетъ не выражаетъ еще такъ - называемой солидарности ихъ направленія съ направленіемъ новой администраціи нашихъ съверозападныхъ губерній. Но, при недостаткъ данныхъ о дъйствіяхъ новаго главнаго управленія, мы считаемъ не лишеннымъ занимательности разъясненіе тъхъ взглядовъ на положеніе дъль въ крат, въ которыхъ эти газеты сходятся и которые излагаются въ нихъ, нертомо рядомъ съ сочувственными, болте или менте, отзывами о новой виленской

администраціи. Направленіе «Въсти» и «Новаго Времени» намъ довольно извъстно; поэтому мы остановимъ вниманіе читателей на «С.-Петербургскихъ Въдомостахъ». Статьи этой газеты мы охотно назовемъ даже замбчательными по мъткости многихъ сужденій, по раскрытію новыхъ сторонъ въ положеніи края, ихъ автору коротко знакомомъ; по той искренности, не лишенной своего рода теплоты, съ которою онъ написаны, —но также и по путаницъ многихъ понятій, по невърности выводовъ, по смъшенію, конечно неумышленному, правды и лжи. Въ статьяхъ этихъ нашло себъ полное выражение то русское слабодушие, несомнънно изъ добраго источника происходящее, къ которому вообще такъ склоненъ нашъ народный характеръ, которое въ высшихъ сферахъ прикрывается неръдко симпатичнымъ названіемъ «безпристрастія», «гуманности», «справедливости», которымъ такъ искусно умфетъ пользоваться, и особенно въ Петербургъ, польская негуманность, несправедливость и страстность, и которое доставило не одну побъду надъ нами іевуитамъ, Полякамъ, Нъмцамъ и всемъ нашимъ врагамъ и недругамъ.

Возмущенный (и совершенно справедливо) разными случаями наглаго влоупотребленія власти, принарядившагося костюмомъ патріотизма, разными грубыми и нелѣпыми пріемами такъ-называемаго обрусвнія со стороны нікоторыхъ навзчиновниковъ, — петербургскій публицисть, по русскому же обыкновенію, спішить обобщить частные факты въ цълую систему, составляетъ цълый обвинительный актъ, приходить въ уныніе, почти въ отчаяніе, и выводить горькое заключение о несостоятельности русской администраціи за последніе годы. Темъ не менее онъ ищеть выхода изъ этихъ печальныхъ обстоятельствъ края, такъ раздражившихъ его впечатлительные нервы, и попадаеть наконець на формулу, которой самъ очевидно обрадовался и въ которой опредълилась практическая сторона его критическихъ отрицаній и положительныхъ требованій. Этой формулю обрадовались и другія газеты; ее привътствуеть и серьезный «Въстникъ Европы», въ своей іюльской книжкѣ, какъ бы нѣкое важное и знаменитое открытіе, и чего добраго — этой формуль пожалуй посчастливится, и она станеть общимь mot d'ordre

и партіи «Въсти» и партіи «Новаго Времени» и болье или менье сочувствующих имъ общественных и административныхъ, виленскихъ и петербургскихъ сферъ.

Вся настоящая неурядица Западнаго края, вся неудача правительственныхъ мфръ въ пользу русскаго дфла, вся эта бѣда, по словамъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», проис. ходить отъ мнвнія, будто Западный край находится въ какомъ-то «исключительномъ положеніи». Эта мысль ложная, говорить петербургскій публицисть, на которой однакожь основана до сихъ поръ система управленія краемъ. Съ чего взяли, спрашиваетъ онъ, что эти губерніи въ какомъ-то исключительномъ положеніи въ сравненіи съ внутренними губерніями Россіи? Никакой исключительности не имфется, и никакой разницы въ системъ управленія съ внутренними губерніями быть не должно. Необходимо, и какъ можно скорѣе, — таковъ окончательный выводъ «С.-Петербургскихъ Въдомостей», — ввести въ Западный край земскія учрежденія и новый судъ. Затъмъ газета издъвается надъ нашею и всъхъ своихъ противниковъ непоследовательностью, подозрительностью, надъ твмъ, что мы либеральничаемъ только у себя дома и отказываемъ цёлому краю въ благодённіи реформъ, которыми сами воспользовались, — глумится надъ нашимъ будто бы «невъріемъ въ русскія силы» и въ «воспитательное значеніе» земскихъ и новыхъ судебныхъ учрежденій.

Дъйствительно, можно провиниться невъріемъ въ русскія силы, когда читаешь такія наивныя строки въ русской газеть, въ одномъ изъ органовъ русскаго общественнаго инънія,— и въ какое время? Когда не прошло и пяти лътъ по усмиреніи польскаго мятежа, когда еще далеко далеко не упрочено положеніе бълорусскаго крестьянства въ крат, благодаря кознямъ польской помъщичьей шляхты; когда еще непрестанно производится польская агитація на нашей границь. Коротка же у насъ память и плохо пронимають насъ уроки исторіи! Но здто оказывается короткою не только память ума, но память русскаго чувства, уже усптвиваго и позабыть позоръ, безправность и страданія роднаго намъ русскаго населенія подъ четвернымъ гнетомъ Поляковъ—политическимъ, соціальнымъ, экономическимъ и духовнымъ. Трудно даже понять, какъ могъ ръшиться публицистъ «Петербургскихъ Въ-

домостей», послё многихъ дёльныхъ замётокъ о краё, утверждать, въ глаза русскому обществу, что условія управленія внутреннихъ и съверозападныхъ губерній тождественны. Такъ, по мнинію его, что Калужская губернія, что Виленская все равно? Онъ и не сообразилъ, выражая свое требованіе, что населеніе, напримірь, Калужской губерній представляєть сплошную однородную массу, единство народности, въры и политическаго исповъданія, какъ внутри губерніи, такъ и со всею остальною Русью, тогда какъ въ каждой изъ губерній нашей западной окраины являются предъ нами три народности враждебныя другь другу, съ различными религіозными и политическими исповъданіями и идеалами, т. е. русская, польская и еврейская. Этого мало. Въ силу историческихъ событій, о которыхъ говорить здёсь не мёсто и которыя не могутъ не быть знакомы и г. публицисту, изъ этихъ трехъ народностей, русская народность — народность громаднаго большинства населенія всего края — поставлена на низшей ступени соціальной л'ястницы, въ условія самыя невыгодныя для развитія и подчинена игу остальныхъ двухъ народностей. Сила поземельной собственности и просвъщенія — въ рукахъ Поляковъ, польскаго или туземнаго происхожденія, которые нъсколько въковъ сряду стремятся къ уничиженію русской народности и къ претворенію ея въ польскую, — которыхъ политическое исповъдание не признаетъ русскихъ правъ на господство, — которые, въ союзъ съ римско-католическою мъстною церковью, если не всъ, то во множествъ, не переставали служить извъстной «польской идеъ». Сила капитала, торговля и ремесленность - въ рукахъ Евреевъ, представляющихъ громадную замкнутую корпорацію, задавившую русскій сельскій людь. Неужели эта картина похожа на картину внутренняго состоянія нашихъ срединныхъ русскихъ губерній? Неужели задача власти одинакова какъ въ Калугъ, такъ и въ Вильнъ? Развъ есть мъсто въ Калугъ національному политическому вопросу? Развъ приходится въ Калугъ отстаивать русскую народность отъ экономическаго и духовнаго порабощенія народностью, ей враждебною, и развъ вражда чуждаго національнаго начала съ мъстною русскою народностью въ Западномъ крав не есть вражда съ русскимъ народнымъ и государственнымъ единствомъ? Развъ эта вражда

не есть въ то же время вражда политическая? Развъ наконецъ не благопріятствують этой враждебной намъ силь чужой національности — всь экономическія, матеріальныя и соціальныя условія края? Въ чемъ же существенная современная задача мъстнаго управленія? Не въ томъ ли, чтобы русская народность была наконецъ выведена изъ плена и освобождена отъ всъхъ стъсненій, мъшавшихъ ся развитію; чтобы въ виду этой цѣли произведено было соотвѣтственное измфненіе всфхъ тфхъ экономическихъ и соціальныхъ условій, которыя доставляють вредное преобладаніе враждебнымъ русской народности и русскому государству стихіямь? Хорошь бы быль тоть правитель, который, повфривь публицисту «С.-Петербургск. Въдомостей», вообразиль бы, что политическій вопрось можеть и въ самомъ ділів въ настоящее время быть устраненъ изъ существенныхъ элементовъ правптельственной задачи въ краъ!

Не дълать различія между внутренними и съверозападными губерніями, не признавать исключительности положенія последнихъ – вотъ на чемъ настаиваютъ, даже гневно, «С.-Петербургскія Вѣдомости», въ своихъ руководящихъ статьяхъ. Но газета забываеть, что до самаго 1863 года этой исключительности вовсе не признавалось, и одна система управленія была и для западныхъ и для внутреннихъ губерній. Что же изъ этого вышло? Какъ воспользовались этимъ Поляки? Не въ этотъ ли періодъ времени край, путемъ совершенно легальныма, ополячился такъ, какъ не ополячился онъ въ теченіе всего существованія Рфчи Посполитой? Не замфстились ли всв должности Поляками, не водворился ли польскій языкъ въ гимназіяхъ, не усугубился ли гнетъ польской шляхты надъ русскимъ крестьянствомъ? Не были ли наконецъ, въ силу законных правильных выборовь, мъста мировыхъ посредниковъ запяты исключительно польскими шляхтичами, и не повели ли эти посредники крестьянское дело такимъ образомъ, что русскія же власти, ревнуя о соблюденіи порядка и законности, возвращали, русскими штыками, русскихъ вознутившихся крестьянъ въ полное повиновеніе польскому мятежному панству? Публицисть «С.-Петербургскихъ Ведомостей» поступаеть весьма непоследовательно, когда сваливаетъ за всв эти прискорбныя явленія вину на оплошность администраціи: она не могла дъйствовать иначе. при соблюденіи со стороны Поляковъ всъхъ формальныхъ требованій законности; она сама попалась въ съти, которыя разставило ей начало, нынъ вновь провозглашаемое въ петербургской газетъ. Только мятежъ Поляковъ снялъ съ нея эти путы и обнаружилъ ту созданную исторіей исключительность въ положеніи края, которая потребовала и продолжаетъ еще требовать мъръ исключительныхъ. Чего же хочетъ г. публицистъ? Возвращенія къ старому порядку вещей? Въ «Въсти» и въ «Новомъ Времени» уже появляются воздыханія о прежнихъ, домуравьевскихъ временахъ администраціи.....

Предположимъ однако, что для управленія Западнымъ краемъ принята та же система. что и во внутреннихъ губерніяхъ, и укажемъ на немоторыя немобежныя последствія. Въ Россіи нътъ, напримъръ, такого общаго закона, который бы воспрещаль мъстному дворянству занять всъ служебныя должности въ своей губерніи: не было бы поэтому никакого законнаго основанія лишать такого права и польское дворянство. Это бы непремънно и случилось, такъ какъпольская шляхта есть главный контингентъ русскаго чиновничества вообще, --- и весь край наполнился бы снова польскими чиновниками. Можетъ ли желать этого, и именно теперь, нашъ публицисть? Если же онъ согласится на недопущеніе Поляковъ къ служебнымъ должностямъ въ краб, такъ развѣ такое недопущеніе не есть «исключительность положенія?» Далье. Г. петербургскій публицисть требуеть введенія въ Западный край новаго суда. Мы готовы сочувствовать съ этимъ требованіемъ, но не можемъ не вид'ьть твхъ затрудненій, для преодоленія которыхъ пришлось бы дълать разныя важныя отступленія отъ судебнаго устава. Основаніемъ новому суду, напримірь, служить институть мировыхъ судей, избираемыхъ хотя и земствомъ. но при такихъ условіяхъ ценза и пр., что мировыми судьями могутъ быть избраны только мъстные дворяне -- стало-быть Поляки. Согласится ли г. публицисть ввёрить споры, тяжбы и участь русскихъ крестьянъ «суду по совъсти» пановъ-Поляковъ? Можно ли на этотъ вопросъ отвътить иначе, какъ отрицательно? Если же мировыхъ судей станутъ назначать отъ короны или подчинять ихъ какому-нибудь особенному надзору,

то это будеть уже искаженіемъ коренныхъ началь судебной реформы и самымъ вопіющимъ свидѣтельствомъ объ исключительности края. Не то же ли самое преобладаніе польскому дворянскому элементу въ краѣ должны будутъ дать и земскія учрежденія, введенія которыхъ такъ усиленно требуютъ теперь и «Вѣсть» и «С. Петерб. Вѣд.»? Смѣшно было бы вообразить, что забитые, невѣжественные, не имѣющіе у себя ни великорусской общины, ни привычекъ самочправленія нашихъ великорусскихъ крестьянъ, мужики-Бѣлоруссы въ состояніи будуть уже теперь составить надлежащій противовѣсъ польской стихіи въ земскихъ собраніяхъ. Ужь не назначить ли и гласныхъ отъ короны?

Пусть же г. петербургскій публицисть обвиняеть нась въ недостаткъ либерализма, гуманности и т. п. Мы не обольщаемся формами и словами, которыя, въ практическомъ примъненіи къ нашей Западной окраинъ, означають, въ данную минуту и въ конечномъ результатъ, не что иное, какъ преобладаніе польской національности, съ одной стороны, какъ неволю, рабство русскаго сельскаго населенія, съ другой. Мы не горимь, какъ петербургскій публицисть, нетерпъніемъ — ввърить судьбу бълорусскаго бъднаго люда во власть мъстной польской стихіи. Мы не ласкаемъ себя надеждою, что въ пять лёть послё мятежа успёло совершиться нравственное перерожденіе польскаго шляхетства, не имъемъ для этого данныхъ, — напротивъ думаемъ, что продолжающіяся интриги польскихъ поміншиковъ противъ русскихъ мировыхъ посредниковъ, ихъ враждебное отношение къ настоящему исходу крестьянскаго дёла, ихъ старанія отдалить и измѣнить этотъ исходъ (см. «Вѣсть», «Вѣсть» и «Вѣсть» и «Новое Время») — служать плохимь ручательствомь въ готовности этихъ помѣщиковъ служить интересамъ русской народности. Мы согласны съ публицистомъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», что выходъ изъ этой исключительности положенія края въ значительной степени ватрудненъ слабымъ развитіемъ русской общественной силы у насъ внутри, близорукостью и малоспособностью нашей администраціи, ненормальностью ея отношенія къ духу жизни, и пр. Но это уже другой вопросъ, о которомъ мы также поговоримъ въ свое время и который нисколько не управдняеть вопроса объ исторической исключительности положенія края, обусловливающей до сихъ поръ и печальную необходимость исключительной системы управленія. Не слёдуетъ также забывать, что исключительность положенія нашихъ западныхъ губерній поддерживается преимущественно самимъ мёстнымъ польскимъ шляхетствомъ. Къ нему пусть лучше и обратятся съ своими ув'єщаніями «С. Петербургскія Вёдомости».

Да не удиватся читатели, что мы такъ внимательно занялись совътомъ петербургской газеты, который, по ихъ мнънію можетъ-быть, этого вниманія и не заслуживаетъ. Какъ
ни несообразно предложеніе петербургскаго публициста, какъ
ни мало въроятія, чтобъ оно нашло послъдователей, но горькій опытъ давно научилъ насъ, что изъ всего несбыточнаго
способно у насъ въ Россіи сбываться преимущественно то,
что положительно противно ея интересамъ. Въ этомъ отношеніи и невъроятное—въроятно, и невозможное—возможно.

О необходимости престынсвихь бынковь въ Западновъ прав.

## Москва, 10-го августа 1868 г.

Едвали гдъ - нибудь на обширномъ пространствъ земли Русской можно найдти болъе бъдственную жизнь, чъмъ у крестьянъ съверозападныхъ русскихъ губерній. Изнуренные въковымъ игомъ кръпостной зависимости отъ помъщиковъ-иновърцевъ, подавляемые безплодною борьбой съ негостепріниной природой, они въ самомъ типъ носятъ печать своей печальной исторіи. Кто только видалъ ихъ, — эти блёдныя, безкровныя лица, этотъ странный альбинизмъ и въ лицъ и въ одеждъ—тотъ не могъ не сказать въ душъ: «этотъ народъ много выстрадалъ на своемъ въку».

Нынвшній годь особенно тяжель для Свверозападнаго края. Неурожай, посвтившій большую часть Россіи, горько отозвался на полуголодномь и въ обыкновенные годы населеніи. Но едвали не страшнве самого неурожая его последствія. Чтобы спастись отъ страданій голода, чтобы обсвеменить свои поля, чтобы отбыть многочисленныя повинности, крестьянинь напрягаль всв силы, пускаль въ ходь послед-

нее имущество. И вотъ теперь, когда опасность голодной смерти миновала, бъдный труженикъ видитъ себя чуть не голымъ—на дворъ хоть шаромъ покати и не съ чъмъ приняться за дъло, чтобы опять стать на ноги.

Мы нисколько не преувеличиваемъ настоящаго положенія д'яль. Воть что пишуть намъ изъ Могилева:

«Движимое имущество поселянъ, какъ то: свиты, тулупы, холстъ, сукно и проч., — или продано, или заложено Евреямъ, часть скота также продана. Урожай настоящаго года, если изъ него, согласно распораженію начальства, будуть пополнены долги въ сельскіе запасные магазины, будеть недостаточенъ для продовольствія поселянъ до новаго урожая, такъ какъ урожай озимаго хлъба въ общей сложности можно считать не выше посредственнаго, а поздніе яровые посѣвы, отъ продолжительной засухи и недоброкачественности посъвнаго зерна, въ большей части следуетъ считать погибшими. Следовательно при такомъ положени на возможность выкупа закладовъ отъ Евреевъ разсчитывать нечего, и все это крестьянское имущество, или по крайней мфрф большая его часть останется въ еврейскихъ рукахъ. Съ другой стороны, поселянамъ угрожаетъ еще новое горе: сибирская язва на рогатомъ скотъ, лошадяхъ и прочемъ домашнемъ скотъ свиръпствуетъ въ сосъднихъ уъздахъ и начинаетъ уже появляться въ Могилевскомъ.»

Эти простыя, но краснорвчивыя своею горькой истиной строки могуть быть приложены и къ другимъ мёстностямъ Свверозападнаго края. Мало того, тою же формулой мы можемъ выразить положеніе крестьянъ во всёхъ частяхъ Россіи, которыхъ только коснулся неурожай. Вездё имущество распродано за безцёнокъ, или заложено за громадные проценты. Теперь наступила пора жатвы для ростовщиковъ. Обязавшись въ тяжелую минуту уплатить вдвое прогивъ занятыхъ суммъ, наше крестьянство создало себё кабалу, которая тёмъ безвыходнёе, что грозитъ новый неурожай.

Гдё искать спасенія отъ этого зла, которое лишь ярче выражается въ Сёверозападномъ край, а въ сущности тагответь едвали не падъ половиною нашего отечества? Не поможеть народу администрація, какъ ни многосистемна она, особенно въ Сёверозападномъ край; трудно разсчитывать на

скудные гроши частной благотворительности. Выходить, что никто не въ силахъ избавить отъ нужды многомилліонный народъ, кромѣ его самого. Но нужно облегчить его отъ тѣхъ искусственныхъ препятствій, которыя создаются общественнымъ неустройствомъ; нужно развязать руки для борьбы съ нуждой.

Въ числъ этихъ искусственныхъ, устранимыхъ препятствій едвали не на первомъ мъстъ стоитъ отсутствіе кредита у крестьянъ. Мы давно уже и много разъ говорили о необходимости крестьянскихъ банковъ, но никогда и нигдъ вопросъ о нихъ не вставалъ съ такою роковою неизбъжностью ръшенія, какъ въ настоящую минуту въ Сфверозападномъ краф. Въ самомъ дълъ, какъ ни мало вообще мы избалованы кредитомъ, но для другихъ сословій были по крайней мірт попытки организовать его на прочныхъ основаніяхъ. На ссуды дворянству государство истратило не одну сотню милліоновъ. и не его вина, что отсюда не вышло никакой пользы. Для торговаго и промышленнаго класса существуетъ Государственный банкъ съ его конторами и боле сотни общественныхъ банковъ. Лишь земледъльческое населеніе, которое кормить цёлую страну, которымь живуть и помёщикь и купецъ, -- лишь оно обречено на жертву міробдовъ и ростовщиковъ. А между твиъ едвали кому такъ нуженъ дешевый кредить какъ мелкому земледъльцу. Промышленникъ и торговецъ, благодаря счастливой спекуляціи, въ одинъ м'всяцъ могутъ вернуть съ избыткомъ то, что переплатятъ кредиторамъ ва цёлый годъ. Не то у земледёльца: его барыши разъ навсегда опредълены размъромъ и плодородіемъ участка, и если неблагопріятный урожай заставить его сделать авансы за счеть будущей жатвы, то нужно, чтобы эти авансы не превышали обычнаго размёра прибыли отъ промысла, иначе онъ безнадежно губитъ свое хозайство. Занялъ невыгодно крестьянинъ, долженъ онъ отдать большую часть вымолоченнаго хлъба за долгъ, — и вотъ онъ не обсъменитъ полей, не докормить скота; а это необходимо отзовется и на количествъ и на качествъ будущей жатвы.

Какъ ни очевидна необходимость дешеваго кредита для нашего крестьянства, какъ ни ясно изъ тысячи примъровъ, что эта нужда не можетъ быть удовлетворена путемъ кре-

дита частнаго, что въ такихъ случаяхъ, когда крестьянину особенно дорога помощь, онъ не разживется деньгами меньше какъ за 50, 100 процентовъ, — однакожъ до сихъ поръмы почти не видимъ опытовъ организаціи крестьянскаго кредита. Земства, которыхъ настоящій вопросъ ближе всего долженъ былъ бы касаться, до сихъ поръ молчатъ, хотя въ ихъ рукахъ всъ средства двинуть дъло впередъ. Попытка Бронницкаго земства, да два-три предпріятія, возникшія по частной иниціативъ, теряются въ картинъ всеобщей крестьянской безкредитности.

Но живая потребность минуты делаеть свое дело: движеніе въ пользу крестьянскихъ банковъ исходить оттуда, откуда менъе всего было основаній ждать его. Недавно мы получили отъ совъта Могилевскаго православнаго братства извъщение, что при немъ, по проекту одного изъ братчиковъ, г. Сукрухо, основывается ссудо-сберегательный банкъ для пособія містнымь сельскимь обывателямь. Основной капиталъ банка составляется изъ сумиъ братства и денегъ, пожертвованныхъ въ пользу голодающихъ той мъстности. Въ последствій къ нему присоединятся штрафныя деньги, взыскиваемыя съ крестынъ по решенію мировыхъ посредниковъ. Банкъ принимаетъ вклады, впрочемъ въ такомъ только случать, если, по числу желающихъ пользоваться ссудами, окажется недостаточнымъ основной капиталь и въ такомъ размъръ, чтобы общая сумма вкладовъ не превышала послъдняго. Выдаются ссуды только сельскими обывателямъ христіанамъ Могилевскаго убяда, не свыше двадцати пяти рублей на дворъ, срокомъ не болъе какъ на 12 мъсяцевъ и не менъе мъсяца, за ручательствомъ двухъ хозяевъ односельцевъ и съ утвержденія волостныхъ правленій, за  $12^{\circ}/_{\circ}$  въ годъ. Наблюдение за своевременнымъ взносомъ и взыскание взятыхъ въ ссуду денегъ возлагается на обязанности волостныхъ правленій. Братство, въ случав надобности, можетъ пріостановить д'єйствія банка и обратить его капиталы на другое назначеніе. Съ увеличеніемъ средствъ банка, дійствія его могутъ распространяться на другіе увзды, преимущественпо на тъ, которые предоставять въ распоряжение банка взыскиваемыя съ нихъ штрафныя деньги, если сумма этихъ денегъ будетъ на первый разъ не менъе 300 рублей.

Мы уже не разъ говорили о заслугахъ западнорусскихъ православныхъ братствъ. Въ бурной исторіи Западнаго края они умёли являться съ своею діятельною помощью именно тогда, когда событія звали на рішительную борьбу. Это умінье понять духъ времени, овладіть минутой, которое пробудило въ братствахъ энергическую жизнь въ тяжелыя времена начала уніи, осталось до сихъ поръ почтенною ихъ особенностью. Мітко угадавъ самую насущную современную потребность містнаго населенія, одно изъ братствъ, съ маленькими средствами, берется за разрішеніе такой задачи, которую не сознали земства. Нужно надіяться, что приміръ Могилевскаго братства найдетъ подражаніе и въ другихъ сіверовападныхъ братствахъ.

Но откуда взять братствамъ средства для основанія банковъ? Небольшіе основные капиталы могутъ быть составлены изъ суммъ самихъ братствъ. А затімъ остается привлечь народныя сбереженія. Нужно только дать организацію для кредита, и тогда самъ народъ создастъ капиталы для ссудъ. Если присоединить сюда еще штрафныя деньги, то этого уже довольно на первый разъ.

Другой коренной вопросъ въ дълъ крестьянскаго кредита способъ выдачи ссудъ и обезпеченія исправности платежа. Объ имущественномъ обезпечении займовъ нечего и думать. потому что крестьянинъ обыкновенно не имъетъ земли состоящей въ личной собственности, а недорогія домашнія и хозяйственныя принадлежности въ такіе годы, какъ настоящій, лежать въ закладъ. Единственно остающійся способъ обевпеченія — это поручительство. Могилевское братство, какъ мы видели, остановилось на этомъ способъ, прибавивъ еще рекомендацію волостнаго правленія. Но спрашивается, легко ли для нуждающагося крестьянина удовлетворить этимъ требованіямь, въ особенности последнему? У государственныхъ крестьянъ давно уже учреждены при волостяхъ сберегательныя кассы, которыя выдають ссуды на весьма выгодныхъ условіяхъ. Однако крестьяне охотніве заплатять міровдамъ чудовищные проценты, нежели обратится въ волостное правленіе за ссудой. Отчего же это? Оттого, что взятка старшинъ, да писарю, да угощеніе «міра» стоютъ почти столько же, сколько крестьянинъ беретъ взаймы. Правда,

рекомендація банку — не то что выдача ссуды, но едвали и въ этомъ случав дёло обойдется безъ вымогательствъ. Поэтому въ дополненіе къ принятому поручительству достаточныхъ односельчанъ следовало бы присоединить рекомендацію членовъ братства. Если составъ братства недостаточно многочисленъ или неравномерно распределенъ въ области действій банка, то не трудно искусственно привлечь къ участію благонадежныхъ лицъ въ техъ местностяхъ, где братство не иметь агентовъ.

Нужно ли установлять maximum ссуды для одного лица и разъ навсегда опредълять размъръ процентовъ? Намъ кажется, что эти правила могуть быть введены лишь въ первое время и въ виду общей крестьянской нужды. Когда къ банку приливають со всвхъ сторонъ требованія ссудъ, которыхъ онъ не въ состояніи удовлетворить вполнів, онъ конечно поступить благоразумно, снабдивь всёхь желающихь хотя небольшими суммами, и чтобы не обманывать ожиданій, опредъливъ заранъе величину ссудъ. Но при обыкновенныхъ обстоятельствахъ нътъ надобности стъсняться размъромъ ссуды, только занимающее лицо представляется надежнымъ. Процентъ какъ на вклады, такъ и на ссуды также не можетъ имъть постоянной величины, такъ какъ и цъны на капиталы и степень потребности въ нихъ, въ данной мъстности, постоянно меняются. Въ такіе моменты, какъ настоящій, банку лучше самому заплатить за капиталь дороже и больше процентовъ взять съ заемщиковъ, нежели вовсе оставить безъ пособія нуждающихся.

Ограничиваясь на первый разъ этими немногими замътками, вызванными преимущественно проектомъ Могилевскаго братства, мы предоставляемъ себъ право въ другой разъ подробнъе заняться основаніями для устройства крестьянскихъ банковъ.

Можетъ ли сравниться право Пруссіи на Познань съ правомъ Россіи на Западный край?

Москва, 17 августа 1868 годи.

Недавно вздумалось кому-то провести параллель между прусскимъ способомъ онвмеченія Познани и русскимъ спо-

собомъ «обрусенія» Западнаго края. По этому поводу возникли въ нашей журналистикъ довольно оживленные толки и пререканія. Одни пользовались примфромъ Пруссіи для осужденія, — другіе для оправданія административной строгости въ краћ; одни ссылались на прусскую систему, какъ на указаніе — чего не надо делать; другіе, напротивъ, чему надо последовать и что необходимо позаимствовать. По нашему мненію, ссылаться намь на Пруссію вообще невыгодно: это значило бы добровольно умалять наше безусловное, на самыхъ абсолютныхъ нравственныхъ основахъ покоящееся право, право Россій на ея западнорусскую окраину. Право Пруссіи на Познань есть право меча. Наше право есть то право, которое имъетъ Русь на самоё себя, которое имъетъ каждый народъ въ свое народное единство — политическое и внутреннее. Память объ этомъ единствъ съ Западною Русью, разорванномъ внешними обстоятельствами, живое сознаніе связи единовфрія и единоплеменности съ нею-не покидали Русскую землю во всв періоды ея исторін и сказались въ непрерывныхъ притязаніяхъ московскихъ государей на ихъ «исконную отчину». Пріобрътеніе Познани Пруссіею было діломъ завоеванія, хотя бы преимущественно дипломатическаго, и совершилось вопреки волъ туземнаго народонаселенія; пріобрѣтеніе Россіею ен нынѣшнихъ западнорусскихъ губерній, — въ какой бы форм оно ни совершилось, -- было по-истинъ возсоединениемъ. Оно было возсоединеніемъ уже потому, что отвічало кореннымъ стремленіямъ всего туземнаго, основнаго, т. е. русскаго, населенія. Задача Пруссіи состояла въ германизаціи края, т. е. въ поглощени его туземной національности совершенно чуждою ей стихіей нъмецкаго національнаго духа. Задача Россіи, наобороть, заключается—въ возвращеніи края его собственной, природной національности, — другими словами: въ освобожденіи русской, туземной, коренной народности отъ гнета чуждой ей польской національной стихіи: въ этомъ смыслѣ, конечно, а не въ другомъ, и слѣдуетъ понимать извъстное ходичее выражение: «обрусъние края». Задача Пруссіи повидимому трудніве, а Россіи—легче. И да и ність. Населеніе Познани представляеть однородную, по племени, языку и въръ, сплошную массу, которая всецъло предлежа-

ла давленію прусскаго государственнаго закона и німецкой культуры; прусской власти незачёмъ было вмёшиваться во внутреннія отношенія разныхъ слоевъ народонаселенія между собою; ей не было надобности возиться ни съ соціальнымъ, ни съ религіознымъ вопросомъ. Господство одного класса надъ другимъ въ Познани не имъло никакого особеннаго значенія для интересовъ германизаціи. Напротивъ, западнорусская окраина представляетъ народонаселеніе разнородное, разъединенное между собою враждою политическою, національною, соціальною и религіозною. Въ этомъ народонаселеніи громадное большинство кореннаго туземнаго русскаго племени было, въ полномъ смыслъ слова, порабощено польскому меньшинству. Это меньшинство владело чуть не всею землею на правъ собственности; пользуясь своею силой, оно почти украло у народа его древле-русскую въру, и въ теченіи въковъ, умышленно, по разсчету, держало его въ униженіи и нев'яжеств'я: и благосостояніе и просв'ященіе покупалось Русскимъ народомъ у меньшинства только цъпою измъны-народности и въръ. Казалось бы, что съ отторженіемъ отъ Річи Посполитой и съ присоединеніемъ края къ Россіи, — т. е. съ замъною польскаго государственнаго преобладанія русскимъ, - такому порабощенію русскаго племени само-собою полагался конецъ. Но въ томъ-то и дело, что преобладаніе польской національности, а следовательно и ея гнетъ надъ русскою туземной народностью, — помимо политической основы, — успъли укорениться во множествъ мъстныхъ, освященныхъ временемъ и формальною легальностью, условій — соціальныхъ, экономическихъ, религіозныхъ. Дълаясь русскими подданными, польскіе паны не переставали быть землевладъльцами - помъщиками, господами, отъ которыхъ по прежнему продолжалъ зависъть Русскій народъ, т. е. русскіе крестьяне, а отчасти и русское сельское духовенство; по прежнему продолжала имъ принадлежать сила собственности, сила образованности или интеллигенціи, следовательно вся сила общественная въ крад. Такимъ образомъ на долю Россіи выпала задача: измѣнить самыя условія экономическія, соціальныя и прочія, которыми поддерживалось порабощение русской народности-польской. Пришлось по-невол'в поднять щекотливые и трудные вопросы, и религіозный и соціальный, — тёмъ болѣе трудные для разрѣшенія, что первый вообще не принадлежить къ сферѣ государственной и требуеть участія силъ общественныхъ, которыхъ налицо въ краѣ, т. е. въ русской средѣ, не было и быть не могло, — а второй, т. е. соціальный, связанъ былъ неразрывно съ соціальнымъ вопросомъ въ самой Россіи. Къ этому послѣднему вопросу нельзя было настоящимъ образомъ и приступить до освобожденія крестьянъ манифестомъ 19 февраля 1861 года, — но одно упраздненіе крѣпостнаго права еще не упраздняетъ соціальной и экономической зависимости русской народности отъ польской.

Такимъ образомъ, какъ видятъ читатели, задача Россіп относительно Западнорусскаго края была и есть совершенно иного свойства, чъмъ задача Пруссіи въ Познани, — болье сложнаго и даже болъе труднаго, если взять во вниманіе тъ средства образованности и общественности, которыми располагала Пруссія, но не располагаеть до сихъ поръ, въ той же мфрф, Россія, благодаря разнымъ несчастнымъ историческимъ обстоятельствамъ, задержавшимъ и исказившимъ ея развитіе. Поэтому и нападать на Россію за то, что она возбудила въ Западномъ крат вопросы нетронутые Пруссіею въ Познани, и колоть Россіи глаза «прусскимъ историческимъ процессомъ», какъ дълаетъ «Въсть», -- по меньшей мъръ недобросовъстно. Вообще громить недостатокъ образованности и просвъщенія въ Россіи, издъваться надъ слабостью нашихъ общественныхъ силъ-очень легко: всв стрвлы остроумія, даже самаго дюжиннаго, попадають туть въ цель очень верно. Этотъ конекъ такъ объвзжанъ, что на немъ можно гарцовать и красоваться даже навздникамъ «Ввсти», не рискуя свалиться. Одного только-«слона» -- не примъчають обыкновенно наши Ювеналы по этой части: нельзя же создать вдругъ ни образованія, ни просвъщенія, ни творчества такъ долго подавленной, органической, русской жизни; нельзя внезапно, по щучьему велёнью, возстановить ту духовную цёльность нашего организма, которая была нарушена петербургскимъ періодомъ нашей исторіи (предъ нимъ же они преклоняются) и въ которой лежить источникъ живой, мощной народно - общественной силы. Для всего этого требуется по крайней мъръ — время; а между тъмъ событія не ждутъ,

Поляки матежничають, край ополячивается, русская народность въ край-въ унижении и подъ гнетомъ; Европа, подстрекаемая польскою шляхтою, наступаеть на нась чуть не крестовымъ походомъ. Что тутъ делать? Приходится, по-неволь, орудовать тыми способами, какіе имыются въ наличности, какъ бы они ни были далеки отъ теоретическаго идеала; приходится по-неволъ содъйствовать духовному возрожденію мъстной народной стихіи не чрезъ «общество», потому что его, къ прискорбію, ніть, а чрезъ чиновниковъ. Мы не хуже, чвиъ борзописцы газеты «Ввсть», знаемъ всю невыгоду этихъ условій для достиженія цёли предлежащей Россіи въ Западномъ крав. Можно объ этомъ сожальть, но глумиться туть нечему; въ этомъ самомъ, дешевомъ глумленіи «Въсти» и ей подобныхъ и заключается наиболье яркое свидътельство несостоятельности и неразвитости нашего общества въ смыслѣ національномъ. Слѣдовало бы не глумиться, но подумать о томъ, какъ бы пособить русскому дълу при его не вполнъ выгодной обстановкъ. Нътъ сомнънія, что и чиновники могутъ, хотя отчасти, восполнить недостатокъ чистой общественной силы-искренностью и живостью личнаго народнаго чувства. Вотъ почему такъ и важенъ, именно въ этом отношени, личный составъ администрации края, начиная съ Главнаго Управленія; вотъ почему такъ чудовищно лживо и вредно по своимъ практическимъ последствіямъ мнініе «Вісти», что чиновники въ Западномъ країв должны забыть о своей народности, о всякомъ русскомъ «патріотизмъ», о всякомъ національномъ миссіонерствъ, и ограничиваться однимъ формальнымъ исполненіемъ повельній начальства. И какою вопіющею нельпостью показалось бы это мивніе именно въ Пруссіи, которая только истыхъ Нвицевъ и сажала чиновниками въ Познавь, --- въ которой каждый чиновникъ служить не только делу правительства, по дълу германской національности! Само собой разумъется, да едвали это нужно и оговаривать: указывая на важное значение личнаго русскаго народнаго чувства въ личномъ административномъ составъ края, мы этимъ вовсе не упраздняемъ необходимости строгаго выбора чиновниковъ относительно честности и иныхъ нравственныхъ свойствъ, независимо отъ ихъ «русскихъ чувствъ» и русскаго происхожденія.

Мы нисколько не думаемъ защищать ни взяточниковъ, ни мошенниковъ, ни безтолковыхъ, хотя бы и коренныхъ русскихъ: пусть ихъ выгоняетъ себъ невозбранно высшая мъстная власть. Но если она, подъ воздействиемъ петербургскихъ газетныхъ кликушъ, станетъ своихъ русскихъ чиновниковъ подрергать гоненію за такъ-называемый «русскій патріотизмъ», за преданность дёлу русской народности, за живое ощущение кровной и духовной связи съ туземнымъ русскимъ населеніемъ, за пристрастіе къ русскимъ національнымъ интересамъ; если она будеть оставлять ихъ въ должностяхъ только подъ условіемъ «забыть прошлое», т. е. подъ условіемъ упразднить въ себъ, на императорской русской службъ, несовмъстное будто бы съ нею личное народное русское чувство, -- то это будетъ уже не только не по-русски, но и не по прусски,не только несогласно съ прусской системой, рекомендуемой «Въстью» и «Новымъ Временемъ», но и со здравымъ смысломъ...

Возраженіе петербургскимъ газетамъ по поводу ихъ воззрѣній на крестьянскій вопрость въ Западномъ краѣ.

## Москва, 18-го августа 1868 г.

Возвратимся къ пререканіямъ о прусской системъ въ 110знани. Блистательное исполнение Пруссиею своей государственной задачи въ этой ненъмецкой области подало поводъ, какъ мы уже сказали, къ сравненію ея способа действій съ русскимъ способомъ дъйствій въ Западномъ крав. Некоторые публицисты, напр. «Московскихъ Въдомостей», указывали на Пруссію какъ на образецъ строгости и последовательности въ огражденіи національныхъ интересовъ государства, — образецъ заслуживающій, по ихъ мнфнію, подражанія и у насъ въ западной окраинъ, гдъ русскіе народные и государственные интересы такъ долго приносились въ жертву выгодамъ польской народности. Но есть въ Петербургъ газета «Новое Время», созданная съ цёлью выводить русское общественное мижніе изъ плжна тесныхъ и ограниченныхъ національных сочувствій — въ кругъ понятій болье широкихъ и возвышенныхъ, болъе достойныхъ «гуманности на-

шего въка» (какъ любитъ выражаться газета) — и болье благопріятныхъ, какъ оказывается на дёлё, интересамъ польской національности. Газета эта издается бывшимъ редакторомъ польских періодических изданій въ Вильнь, г. Киркоромъ, твмъ самымъ, который въ 1862 году, въ оффиціальной запискъ, поданной имъ тогдашнему попечителю Виленскаго учебнаго округа. писалъ следующее: «въ Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской губерніяхъ главное неудобство въ народноми образованіи, досель неустраненное, — это преподаваніе предметовъ на русском языкъ. Общественный голосъ, мнфніе благонампренных педагоговъ-требують, чтобы въ здёшнихъ учебныхъ заведеніяхъ предметы преподавались на польском вынкъ (см. буквальную выписку изъ подлинной записки въ 211 № «Голоса»). Г. Киркоръ не отрекся отъ этого требованія и приступивъ къ изданію Pycской газеты; можно поэтому съ достовърностью предположить, что новый. основанный имъ органъ русскаго общественнаго мнънія предназначенъ проводить въ русскую публику ту же общую мысль, какая высказалась и въ упомянутой выше запискъ. Отъ г. Киркора мы и не въ правъ ожидать другаго и находимъ, что онъ поступаетъ очень последовательно. Но любопытно не это. Любопытно то, что теорія г. Киркора, предлагающаго навязать, принудительною силою власти, Русскому народу въ школахъ Западнаго края, вивсто русскаго польскій языкъ, — эта теорія встрівтила себів сочувствіе и поддержку-въ комъ бы вы думали, читатель? въ одномъ изъ коренныхъ Русскихъ и даже саратовскомъ помещике... Какъ же это? почему саратовскому пом'ящику (называемъ его саратовскимъ, основываясь на нѣкоторыхъ №№ газеты «Вѣсть») можеть лежать на сердцв принудить русскихъ мужиковъ учиться по-польски? Почему? потому что «либералъ», — потому что за «гуманность» стоитъ. Какими фокусъ-покусами выдълывается такой силлогиямъ — этого объяснить мы не беремся; ны не помнимъ также что собственно говорилъ о народныхъ школахъ г. Юматовъ; но солидарность свою со взглядами г. Киркора засвидетельствоваль онь темь, что поступилъ къ г. Киркору въ соиздатели, и съ техъ поръ храбро, съ открытымъ забраломъ, рицарствуетъ въ «Новомъ Времени», -- въ пользу угнетенныхъ въ Россіи народностей

вообще, и въ защиту польскихъ національныхъ и экономическихъ выгодъ въ частности. Не то, чтобъ ему было особенно дорого благосостояніе польскихъ поміщиковъ — ніть: ему дороги интересы «человъчества и цивилизаціи», — онъ предобродушно въ томъ убъжденъ, искренно самъ въ себя и въ свое призвание въритъ, и смъло ломаетъ конья за «человъчество и цивилизацію»... въ сущности же за польскихъ помъщиковъ!! При этомъ онъ съ истиннымъ благородствомъ всегда подписываетъ свои передовыя статьи, особенно же по польскому вопросу, который г. Киркоръ, скромно устранаясь, предоставиль, кажется, въ полное распоряжение своему пылкому русскому другу... Пусть не удивятся наши читатели, что мы останавливаемъ ихъ вниманіе на «Новомъ Времени» и на г. Юматовъ: по ихъ мнънію, въроятно, внутреннее достоинство статей этой газеты такъ ничтожно, что странно и придавать имъ какое-либо значеніе. Но не говоря уже о томъ, что газета все же существуетъ, стало-быть поддерживается же какою-нибудь публикою, --именно ничтожеству-то мы и придаемъ здёсь значеніе. Ничтожество мысли великая у насъ сила. Особенно же представляется оно силою въ типическомъ соединеніи: съ одной стороны — съ невозмутимой самоувъренностью, съ привлекательной внъшностью какого-то благородства, возвышенной любви къ человъчеству и даже своего рода «натріотизма», — а съ другой съ полнъйшимъ невъжествомъ, съ самымъ легкомысленнымъ отношеніемъ къ русскимъ интересамъ, съ замізчательнійшею способностью и готовностью вредить, почти безсознательно, Русскому народу и Русской земль. Личность г. Юматова какъ общественнаго «дъятеля» (она одна только и можетъ подлежать нашему обсужденію) гораздо занимательные, чымь кажется съ перваго раза. Имъ, г. Юматовымъ, объясняется у насъ многое на Руси, особенно въ исторіи первой половины XIX стольтія. Конечно, для насъ важенъ не собственно г. Юматовъ, а Юматовы вообще, Юматовъ какъ типъ того простодушнаго русскаго либерализма, который такъ близорукъ, невъжественъ, тупъ и безсердеченъ во всемъ, что касается Русскаго народа; той пустоты русской мысли и русскаго чувства, которая способна такъ легко наполняться чужимъ національнымъ содержаніемъ, --- которая, самоуслаждаясь

своею превыспренностью, широтою и гуманностью, столько неволи, тесноты и униженія внесла въ русскую народную жизнь! При всемъ томъ люди этого сорта, повторяемъ, люди вовсе не злые и даже, по своему, «благонамъренные», съ превысокими понятіями о вфрноподданническомъ долгф, которыя какъ-то мирятся въ нихъ съ презрвніемъ къ русской народности. Въ этомъ-то и состоитъ психологическій интересъ этого русскаго типа, такъ распространеннаго у насъ, особенно въ Петербургъ, не только въ общественныхъ, но и служебныхъ сферахъ. Прибавьте къ г. Юматову немножко власти — и предъ вами готовый административный дъятель-изъ тъхъ, которые, подвизаясь въ прежнее время, предали Чацкому на ополячение Западную Русь, -- и изъ тъхъ, которые съ такою рьяностью ратують и въ наше время, даже въ настоящій часъ и минуту, за оскорбленныя права польскихъ помъщиковъ... Вотъ почему мы и занялись такъ г. Юматовымъ: въдь не серьезнъе его, по правдъ сказать, большая часть нашихъ административныхъ дъятелей, столько серьезнаго вреда натворившихъ «благонамфренно» Русской землѣ!

Въ своей стать 142 № «Новаго Времени», г. Юматовъ рѣшился воспользоваться сравненіемъ Россіи съ Пруссіей, какъ оружіемъ, которое онъ можетъ обратить на своихъ противниковъ и поразить ихъ на смерть. Чтобы низвергнуть въ прахъ «прусскія фантазіи», какъ онъ выражается, «Голоса» и «Московскихъ Въдомостей», и доказать, что несправедливыя действія русской администраціи въ Западномъ краф послъ мятежа 1863 года не находять себъ оправданія въ прусской системъ, онъ также, по-своему, проводитъ параллель между Пруссіей и Россіей. «Пруссія, восклицаеть онъ, основнымъ догматомъ своей системы германизаціи считала полное юридическое равноправіе своихъ подданныхъ. Въ Познани, отошедшей къ Пруссіи, никогда не было экстраординарнаго разръшенія крестьянскаго вопроса, спеціально предназначеннаго для одной Познани!...» Довольно намъ этихъ фразъ: г. Юматовъ выговорился въ нихъ слишкомъ достаточно. Итакъ, Россія или русское правительство обвиняется въ томъ, что крестьянскій вопросъ въ западнорусской окраинѣ былъ рѣшенъ «экстраординарно», способомъ «спеціальнымъ», — т. е., что произведенъ былъ обязательный выкупъ крестьянскихъ земель, что мировые посредники назначены были отъ правительства, — изъ лицъ русскаго происхожденія, и что совершонныя прежде, стараніемъ польскихъ мировыхъ посредниковъ, уставныя грамоты были подвергнуты тщательной переповъркъ...

И подобный дерзкій, нев'єжественный, безсмысленный упрекъ можетъ раздаться въ русской печати, когда еще такъ свъжи должны быть въ памяти русскаго общества всъ подробности недавняго польскаго мятежа и вся связь его съ крестьянскимъ вопросомъ! Правда, такой упрекъ совершенно въ мърку мысли и знанія г. саратовскаго помъщика, состоящаго при г. Киркоръ по части защиты польскихъ интересовъ, — но, увы! типъ этого саратовскаго поивщика съ его мъркой мысли и знанія воспроизводится у насъ не въ одной вольно-дворянской средь, а нерьдко и въ средь вліятельной и властительной. Дело въ томъ, что подобныя же речи можно теперь услышать пожалуй и въ Вильнъ, гдъ значение ихъ уже не просто значеніе газетныхъ річсй, а можеть какъ разъ отразиться и на практикъ... Про Бурбоновъ было скавано, что они ничего не забыли и ничему не выучились. Къ намъ, т. е. ко многимъ Русскимъ изъ образованной среды, общественной и даже административной, это историческое изреченіе можеть быть примінено въ такой переділкь: «все забыли и ничему не выучились»! Действительно, у насъ блистательно забывають, -- забывають даже исторію последнихъ пяти лътъ. Если есть на свътъ дъло правое, дъло святое такъ это именно крестьянское дело на русскомъ Западе, какія бы ни были частныя, случайныя злоупотребленія. Если вдесь есть место упреку, такъ именно въ томъ, что оно разржшено было не довольно экстраординарно и спеціально, не точнъе было соображено съ экстраординарными и спеціальными историческими обстоятельствами, въ которыхъ находился тотъ край. «Экстраординарное разрътение крестьянскаго вопроса въ Западномъ крав»!! Да развъ мятежъ польскихъ помѣщиковъ событіе не экстраординарное? Развѣ повабыль уже г. Юматовь, что освобождение крестьянь было поведено и въ западныхъ губерніяхъ совершенно тімь же ординарнымъ порядкомъ, какъ и въ остальной Россіи? Раз-

въ позабыль онъ, что именно этотъ ординарный порядокъ, который должень быль привести къ надъленію крестьянь землею и къ полной независимости русскихъ крестьянъ отъ польскихъ помъщиковъ, --- онъ-то и быль одною изъ главныхъ причинъ польскаго бунта: Поляки-помъщики почуяли, что русская почва уходить у нихъ изъ-подъ ногъ!.. Развъ не помнить соиздатель «Новаго Времени», какъ мировые посредники изъ польскаго дворянства, стакнувшись съ Поляками-помъщиками, надълали уставныхъ грамотъ съ фальшивымъ показапіемъ надёловъ, не существовавшихъ въ дёйствительности? какъ эти посредники, подъ покровомъ внѣшней легальности, направили разрёшение крестьянскаго вопроса къ обезземеленію русскихъ крестьянъ и поставили было ихъ въ пущую, еще горшую прежняго зависимость отъ посителей «польской національной идеи»? Развъ ему ужь и изъ памяти вонъ, какъ для водворенія пресловутой легальности, по требованію польских консерваторовь, русскіе консерваторы, помощью русской военной силы, возвращали русскихъ крестьянъ въ кабалу къ польскому мятежному панству? Но г. Юматовъ этимъ не возмущается: это, по его мивнію, ординарно! Ординарно, видно, и то. что трудовыя дены и русскихъ крестьянъ, потомъ и кровью добытыя, шли, путемъ также вполнѣ легальнымъ, на пользу бунта, на польскій ржондъ, на заведеніе жандармовъ-въшальщиковъ и кинжальщиковъ, на ковку тъхъ новыхъ цвпей, которыми польская національность сбиралась замінить проржавъвшія цъпи, нъкогда наложенныя ею на рускихъ на русскую народность края?... туземцевъ, Въ было для Познани экстраординарнарнаго разръшенія не крестьянскаго вопроса! Да развъ въ Познани классъ землевлад'вльческій и классь крестьянскій представляли искони двъ другъ другу враждебныя народности, изъ которыхъ первая, т. е. народность землевладёльческаго меньшинства, пользуясь выгодою своего соціальнаго положенія, держала бы въ духовномъ и экономическомъ порабощеніи народность крестьянскаго большинства? Развъ въ Познани или во внутреннихъ губерніяхъ Россів вопросъ соціальный усложнень вопросомъ національнымъ? Развъ это не спеціальность нашего Западнаго края? Развъ разръшение этой спеціальности края на

основаніи, принятомъ для остальной Россіи, не должно было привести къ утвержденію въ крат соціальныхъ правъ, соціальнаго положенія польскаго панства, а вмёстё съ темъ и духовнаго и экономическаго господства польской національности надъ русской? Этого развъ добиваются газета «Новое Время» и г. Юматовъ, во имя либерализма и гуманности? Такъ по мнвнію г. Юматова следовало бы, -- для того чтобъ не выходить за предълы «ординарности», --- оставить посредниками мфстныхъ дворянъ, т. е. Поляковъ, по той основательной причинъ, что они были выбраны совершенно законно? Такъ по его мнфнію, слфдовало бы не прекращать обязательнымъ выкупомъ обязательныхъ отношеній русскихъ крестьянъ къ польскому бунтовавшему или солидарному съ бунтомъ дворянству? Такъ перевърка фальшиво, бевчестно, въ обиду русскому крестьянству и къ выгодъ мятежныхъ польскихъ пановъ, составленныхъ уставныхъ грамоть - дъло недолжное, нарушающее «ординарность», срамное и позорное для Россіи?.. А изучалъ ли когда-нибудь г. Юматовъ крестьянское дело въ Западномъ крае въ подробности? А видаль ли онъ когда-нибудь хоть подлинные планы тъхъ крестьянскихъ надъловъ, которые были отведены крестьянамъ польскими помъщиками съ помощью мировыхъ посредниковъ изъ мѣстныхъ польскихъ дворянъ? А читалъ ли г. Юматовъ хоть тв документы, выписки изъ которыхъ мы помъщаемъ ниже и которые, впрочемъ, для человъка сколько-пибудь знакомаго съ дёломъ, не представляють ничего новаго? Вотъ онъ, этотъ неевжественный, лживый либерализмъ, который требуетъ либеральной политики, либеральныхъ административныхъ пріемовъ ВЪ отношеніи къ Полякамъ, Нъмцамъ, Евреямъ, -- только не въ отношени къ Русскому простому народу, къ русскому мужику! Вотъ она, гуманность, которая оскорбляется всякимъ ущербомъ, напосимымъ русскою администраціей благосостоянію и правамъ польскихъ пом'вщиковъ, которая готова поднять гвалтъ на весь міръ и осыпать ругательствами русскихъ чиновниковъ за мельчайшее случайное злоупотребленіе власти надъ польскимъ мятежнымъ шляхтичемъ, — но въ то же время и не думаеть возмущаться тымь безчеловычемь, съ которымь, нысколько въковъ сряду, систематически обезземеливало, разоряло, растлівало, духовно и нравственно, польское цивилизованное панство — русских хлопово съ ихъ хлопскою річью и хлопскою православною вірой! Удивительное діло: либерализма бездна, гуманности пропасть, — легальность пуще всякой религіи, — цивилизація европейская, первый сорть: одного только ніть у нашихъ литературныхъ и административныхъ гг. Юматовыхъ — живаго русскаго народнаго чувства, любви и состраданія къ своему, Русскому народу, уваженія къ правамъ своей собственной, русской народности... Забылъ соиздатель «Новаго Времени», проводя параллель между русскою и прусскою системою, забылъ онъ указать на одно, на самое существенное преимущество Пруссіи, въ которомъ заключается главное условіе ея успішнаго развитія: въ ней немыслимъ г. Юматовъ, — въ ней невозможны ни Юматовы, ни Скарятины, ни «Напіе Время», ни «Вість».

По поводу циркуляра главнаго начальника Съверовацаднаго края отъ 13 іюня 1868 г.

Москва, 24-го августа 1868 г.

Обращаемъ особенное вниманіе нашихъ читателей на помъщаемый ниже циркуляръ главнаго начальника Съверозападнаго края. Циркуляръ этотъ требуетъ нъкотораго поясненія:

Указомъ 10 декабря 1865 года, какъ извъстно, вапрещенъ переходъ дворянскихъ имъній въ съверозападныхъ губерніяхъ изъ рукъ въ руки лицамъ польскаго происхожденія— иначе какъ по наслъдству. Признакомъ же польскаго происхожденія туземныхъ дворянъ принято въ указъ (на точномъ историческомъ и практическомъ основаніи) римско-камолическое исповоданіе. Въроятно, всявдствіе попытокъ со стороны владъльцевъ польскаго происхожденія передать свои имънія въ руки крестьянъ римско-католическаго въроисповъданія (слъдовательно въ извъстной степени ополяченныхъ), возбужденъ, еще при бывшемъ генералъ-губернаторъ, вопросъ о правъ туземныхъ крестьянъ на пріобрътеніе дворянскихъ имъній.

Этого-то вопроса и касается настоящій циркуляръ вилен-

скаго генералъ-губернатора. Изъ циркуляра этого мы узнаемъ, что на обсуждение комитета гг. министровъ было дъйствительво передано предположение—распространить запрещение пріобрътать поземельную собственность (установленное указомъ 10-го декабря для лицъ польскаго происхожденія) и на крестьянъ римско-католическаго исповъданія. Затьмъ, изъ того же циркуляра, мы узнаемъ, что комитетъ гг. министровъ, признавая, что такая мъра (т. е. запрещеніе) «была бы сопряжена съ расширеніемъ силы указа 10 декабря и ввела бы начало раздъленія крестьянскаго населенія по въроисповъданіямъ,—наконецъ, крайне стъснила бы хозяйство мъстныхъ крестьянъ, тогда какъ едвали имъется въ виду надлежащее число русскихъ покупщиковъ изъ крестьянскаго сословія», — предположилъ «изложенное предположеніе отклонить».

Другими словами: «мѣстнымъ крестьянамъ римско-католическаго исповъданія пріобрѣтеніе имѣній отъ мѣстныхъ дворянъ-Поляковъ не воспрещается»,—значить: разрѣшено.

Генералъ - губернаторъ, сообщая о семъ циркулярно начальникамъ губерній, извѣщаетъ ихъ, «что разрѣшать таковой переходъ поземельной собственности онъ предоставляетъ себѣ».

Насъ нисколько не удивляютъ мфры предосторожности, принятыя главнымъ начальникомъ края. Нужна, въ самомъ дъль, очень зоркая бдительность со стороны высшей мъстной администраціи, для того чтобъ именемъ крестьянина-католика не воспользовался бывшій его господинь, которому не желается отдать свое интеніе въ руки москальскія,--или чтобы въ классъ крупныхъ землевладъльцевъ не вошли новыя, неблагонадежныя въ политическомъ отношеніи лица. Извъстно, что въ Сѣверовападномъ краѣ къ крестьянскому сословію приписано множество шляхты, даже нъсколько князей и графовъ польскихъ, не доказавшихъ не только своего графскаго или княжескаго, но даже и шляхетскаго происхожденія, по крайней мірь не утвержденных въ дворянском достоинствъ департаментомъ герольдіи... Комитетъ гг. министровъ совершенно основательно разсуждаеть, что «едвали имфется въ виду надлежащее число русских покупщиковъ изъ крестыянскаго сословія». Надлежанцаю числа изъ русскихъ православныхъ крестьянъ, конечно, въ виду не имъется: откуда же имъ взять денегъ? Но «надлежащее» число, по выраженію комитета, польскихъ покупщиковъ изъ крестьянскаго сословія, конечно, найдется. Хотя экономическія условія и тъхъ и другихъ крестьянъ одинаковы, но польскіе покупщики изъ крестьянъ, которымъ,—какъ бы именно потому, что ихъ найдется надлежащее число,—разръшено пріобрътеніе дворянскихъ польскихъ имъній,—могутъ, безъ сомнънія, смъло разсчитывать на деньги единовърныхъ съ ними дворянъ польскаго происхожденія...

Спращивается однако: разрѣшается ли этимъ положеніемъ комитета гг. министровъ, изложеннымъ въ циркулярѣ генерала Потапова, пріобрѣтеніе поземельной собственности или дворянскихъ польскихъ имѣній въ краѣ—крестьянамъ православнаго исповѣданія, т. е. вполнѣ русскимъ? Что вопросъ этотъ нисколько не излишенъ, это доказывается тѣмъ, что два заявленія русскихъ покупщиковъ крестьянскаго сословія о намѣреніи ихъ купить землю въ сѣверозападныхъ губерніяхъ въ 1867 и 1868 годахъ—были отклонены.

Одно шло отъ крестьянъ Крымовыхъ, очень недавно польскою интригой вытёсненныхъ изъ-подъ Варшавы въ Пруссію, и которые въ концё минувшаго года просили, отъ лица двухъ тысячъ своихъ односельцевъ, позволенія пріобрёсть землю въ Ковенской губерніи, для того чтобы, переселившись на окраину Россіи, образовать плотное, великорусское, старообрядческое поселеніе. Имъ было отказано, а самому Крымову, въ 1868 году (по причинамъ, вёроятно, уважительнымъ, но, къ сожалёнію, неизвёстнымъ), велёно выёхать обратно въ Пруссію, — что не мало, конечно, повредило его личнымъ выгодамъ, сопряженнымъ въ Ковнё съ торговлею его сына.

Другой случай относится къ Дисненскому увзду, Виленской губерніи. Тамъ, также въ 1868 году, было продаваемо съ публичныхъ торговъ, по частямъ, одно изъ имѣній, подверженныхъ обязательной продажѣ, Цвѣтинъ. Намъ положительно извѣстно, что покупщикъ седьмой части виѣнія встрѣтилъ затрудненіе въ полученіи данной, и именно потому, что мѣстный мировой посредникъ, г. Васенко, заявилъ о совершенной, до 10 декабря 1867 года, между продавцомъ и

сосъдними крестьянами, русскими, т. е. православными, по прозванію Брыли, сдълкъ на пріобрътеніе ими всъхъ частей имънія. Покунщикъ справился въ губернскомъ присутствіи, и по справкъ оказалось, что сдълка крестьянъ не могла быть утверждена на томъ именно основаніи, что данное бывшимъ генералъ-губернаторомъ въ февралъ 1868 года разрышеніе православнымъ крестьянамъ покупать земли было въ апрълъ тъмъ же начальникомъ отмпьнено для вспхъ вообще крестьянъ, впредь до новаго законоположенія...

И вотъ является новое законоположеніе, имѣющее въ виду устранить стѣсненіе для крестьянъ римскаго исповѣданія. Желательно было бы, чтобы и для крестьянъ русскаго про-исхожденія, т. е. православныхъ, была возвѣщена подобная же отмѣна стѣсненія, если не другимъ законоположеніемъ, то хоть циркуляромъ генералъ-губернатора. Это особенно важно при нежеланіи комитета гг. министровъ «вводить начало раздѣленія крестьянскаго населенія по вѣроисповѣданіямъ и крайне стѣснять хозяйство мѣстныхъ крестьянъ»....

О статьт II. II. Корнидова объ учебномъ дъдъ въ Виденскомъ округъ.

Москва, 29-го августа 1868 г.

Съ нѣкотораго времени вниманіе русскаго общества вновь усиленно и тревожно устремляется къ Сѣверозападному краю. Перемѣна въ личномъ составѣ мѣстнаго управленія подала поводъ, и кажется не совсѣмъ безъ основанія, ожидать перемѣнъ и въ самомъ направленіи высшей администраціи края. Вновь идутъ толки о такъ-назызаемой примирительной политикѣ, почти ничѣмъ не рознящіеся отъ подобныхъ же толковъ, предшествовавшихъ 1863 году; мятежъ представляется какою-то случайностью, эпизодомъ, только на время отдѣлившимъ современную эпоху отъ доброй старой административной поры на западной окраинѣ Россіи.... Какъ ни странны такія рѣчи послѣ кроваваго урока, такъ недавно заданнаго намъ исторіей, — но онѣ раздаются... Дѣлать нечего: если русская администрація намѣревается снова возвратиться къ своей прежней системѣ, то видно необходимо и намъ

протвердить вновь, вм'вст'в съ русскимъ обществомъ, наши исторические зады въ Западномъ крав.

Въ этомъ отношении весьма полезнымъ пособіемъ служитъ пом'вщенная въ іюльской книжкъ «Журнала Министерства Народнаго Просвъщенія» статья бывшаго попечителя Виленскаго учебнаго округа. Вообще въ настоящую минуту не безъинтересно послушать мивнія твхъ, кто такъ еще недавно быль призвань къ дъятельности въ томъ крат и такъ недавно ее покинулъ; къ числу подобныхъ лицъ принадлежитъ именно И. II. Корниловъ, завѣдывавшій одною изъ самыхъ важныхъ отраслей управленія. Въ Сѣверозападномъ крат вопросъ учебный есть вопросъ жизненный и, кромт общеобразовательнаго, имъетъ огромное политическое значеніе. Съ разрѣшеніемъ этого вопроса связано во многихъ отношеніяхъ будущее этого края. «Существенная задача Виленскаго учебнаго округа, говоритъ г. Корниловъ въ упомянутой своей статьъ, состоить въ томъ, чтобы съ одушевленіемъ, неустанно противодвиствовать въ области общественнаго воспитанія и путемъ литературы всему, что враждебно . русскому государству и русскимъ началамъ; нравственно и умственно поднимать мъстныхъ русскихъ людей, этотъ самый благонадежный и върный русскому правительству элементь; возбуждать въ иновърномъ и инородномъ населеніи Западнаго края сочувствіе къ Русскому народу, уваженіе къ русскому образованію и сознаніе, что Западный край есть русскій, и что польское начало чуждо ему и водворилось въ немъ насильственно».

При такомъ важномъ и серьезномъ призванів Виленскаго учебнаго округа, которое отрицать едвали кто рёшится, понятно — какой живой интересъ представляетъ подробная оцёнка отношеній округа къ этому своему призванію, — оцёнка, дёлаемая лицомъ, которое само нёсколько лётъ къ ряду стояло во главё управленія округомъ и такъ высоко понимаетъ свою задачу. Вотъ почему мы и считаемъ нужнымъ познакомить читателей «Москвы» со статьей г. Корнилова: «Общія замівчанія о положеніи учебно-воспитательнаго дізла въ Виленскомъ учебномъ округі въ 1867 году». Точка зрізнія автора, какъ видять читатели, поставлена правильно, и это уже одно придаетъ стать вособенную занимательность, и да-

же особенное значеніе, если принять въ разсчеть оффиціальное положеніе г. Корнилова и пом'ященіе его оффиціальной статьи въ оффиціальномъ, правительственномъ органъ.

Чтобы дать возможность лучше оценить всю важность и трудность вадачь, лежащихъ на Виленскомъ учебномъ округъ, г. Корниловъ очерчиваетъ вначалъ общее положение края въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ. Говоря о нашемъ нравственномъ безсиліи въ краф, продолжавшемся до 1863 г., о томъ, что мъстный Русскій народъ, почти утратившій среди угнетеній самое сознаніе о своей народности, оставлялся умышленно въ глубокомъ мракъ невъжества, авторъ указываетъ на значительное число среднихъ учебныхъ заведеній, существовавшихъ въ крав, какъ на могущественнъйшее орудіе іезуитско-польской пропаганды. «Полонизмъ есть сила намъ враждебная, говорить онъ. Напрасно многіе думають видіть въ польскомъ движеніи борьбу за свою цивилизацію и віру... Тоть, кто виділь полонизмь вблизи, кто познакомился съ его политическою программою, съ его нравственными началами и средствами, какими онъ дъйствуеть, кто изучиль исторію Польши и Западной Россіи, тоть можеть вфрно опредвлить роль полонизма не только среди русскаго населенія Западнаго края, но даже въ коренной Польшъ»; тотъ знаетъ, что полонизмъ не есть народное, а шляхетское движеніе, съ единственною цілію возвратить утраченное политическое преобладаніе. Шляхта и католическое духовенство, продолжаетъ г. Корниловъ, остаются еще върны своимъ историческимъ традиціямъ, — не отказались ни отъ своихъ привычекъ, ни отъ своихъ завътныхъ стремленій и чаяній. Признавая полонизиъ за «положительное нравственное зло», наиболье растлывающее общество и его лучшія молодыя силы, г. Корниловъ видить необходимость бороться съ нимъ неослабно: «всякая уступка, говорить онь, всякое снисхождение къ польской идев, давая новую пищу безумнымъ надеждамъ, поддерживаютъ только жизненность зла и отдаляють срокъ исцеленія». Но авторъ очевидно знаетъ не только польскую, но и свою русскую среду, -- среду вліятельную, отъ которой такъ много зависить успъхъ борьбы съ полонизмомъ! Онъ знаетъ, напримъръ, что въ петербургскихъ гостиныхъ, съ ловкостью достойною Бо-

ско и другихъ знаменитыхъ фокусниковъ, страхъ полонизма подм'вненъ страхомъ соціализма, а на м'всто мятежнаго пана очутился «консерваторъ», съ которымъ не только бороться не слъдъ, но котораго нужно-де еще поддерживать, ради прочности консервативныхъ началъ! Какъ ни очевидно-нелъпо подобное мивніе, но оно, по замвчанію г. Корнилова, распространено въ нъкоторыхъ сферахъ нашего общества и сверхъ того, что всемъ известно, поддерживается некоторыми журналами; поэтому въ одно время съ полонизмомъ приходится бороться и съ россійскими чудовищными недоразумъніями. «Помъщики этого края, старается убъдить своихъ русскихъ противниковъ г. Корниловъ, суть дъйствительно консерваторы, -- консерваторы польской идеи, въ смыслъ возстановленія политической самостоятельности Польши, въ прежнихъ ея предълахъ». Доказательство этому онъ видитъ въ последнемъ возстаніи, которое питалось и поддерживалось даже не мелкою шляхтой, а именно крупными, аристократическими владельцами, какъ Чарторыйскіе Старжинскіе, Замойскіе, и другіе. И по настоящее время польская аристократія не только питаеть тв же стремленія, но составляеть самую упорную и самую дъятельную ихъ хранительницу, стараясь, подъ предлогомъ консерватизма, возвратить довъріе лъ себъ власти и поправить свое положеніе.

Итакъ, необходима борьба и борьба съ польскимъ историческимъ началомъ, — но какая? Авторъ особенно настанваетъ на томъ, что «съ успъхомъ противодъйствовать полонизму можно только развитіемъ мъръ не отрицательныхъ, а положительныхъ въ сферъ умственной и общественной жизни». Мятежъ усмиренъ, говоритъ онъ, польская печать въ крат молчитъ, но отъ этого полонизмъ не исчезъ и не исчезнетъ, — ибо «борьба здъсь идетъ не съ матеріальною силой, а съ ложными началами и ученіемъ, и окончательное нравственное возсоединеніе края со всею Россіей предстоитъ совершить не русскому оружію, но русской цивилизующей силъ».

Мы нарочно выписали эти строки, чтобы познакомить читателей ближе съ направленіемъ и взглядомъ той учебной административной власти, которая подвергалась и подвергается ожесточеннымъ нападкамъ со стороны многихъ нашихъ газетъ, состоящихъ почти оффиціозно, по «части либерализма и гуманности», въ борьбъ съ Поляками. Невольно возникаеть вопрось: что же такое въ твхъ принципахъ, которыми руководился бывшій начальникъ Виленскаго учебнаго округа, найдено было несоотвътствующимъ требованіямъ нравственной справедливости и челов в чности? и несоотв в тствующимъ до такой степени, что съ назначениемъ новаго (нынъшняго) главнаго начальника Съверозападнаго края потребовалась перемёна и въ личномъ составъ главнаго управленія учебнымъ округомъ?... Въдь и «Въсть» и «Новое Время» и прочіе публицисты, негодовавшіе на систему г. Корнилова, всѣ вѣдь ратуютъ именно за «нравственную борьбу съ польскою стихіей», — и кто же призванъ къ этой борьбъ, какъ не учебныя заведенія края, русскимъ правительствомъ содержимыя? Такъ-то оно такъ, но... но... есть одна бездълица, которан раздёляеть спорящихъ: г. Корниловъ полагаетъ, что борьбу съ польской стихіей въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ могуть и должны вести только Русскіе, а противная сторона думаеть, что борьбу съ польской стихіей можно и слъдуетъ поручить Полякамъ, — если не всъмъ, то отчасти. Духовное обрустніе края, въ смыслт возрожденія въ крат русской народности, доселѣ угнетаемой и поглощаемой польскою національностью-возложить на Поляковъ: вотъ та мудреная задача — мудренте квадратуры круга — которую предлагають намь некоторые маленькіе государственные мужи и наъздники петербургскаго газетнаго либерализма! Но г. Корниловъ даже не выражаетъ и изумленія по поводу такой смълой, но либеральной мысли; видно онъ имъетъ поводъ считать ее не просто безумнымъ бредомъ, а какою-то давно знакомою ему силою, съ которою приходится считаться, и потому очень добросовъстно трудится надъ вразумленіемъ своихъ противниковъ.

«Вопросъ о составъ преподавателей, — говорить онъ, — часто ставять чисто-теоретически»; для этого строго разграничивають образование отъ воспитания и говорять, что цъль учебных ваведений — сообщить учащимся свъдъния по разнымъ предметамъ, — образовать, но не воспитать; воспитание же должно быть предоставлено семьъ и обществу. «Учитель гимназии, утверждають эти господа, только учитель, образователь, ко-

торый является и уходить въ извёстные часы; учитель математики, иностранныхъ явыковъ, по самому свойству предметовъ, не можетъ-де оказывать вреднаго вліянія на учениковъ. Поэтому, можно-де допускать въ учебныя заведенія края, на ивкоторые предметы, и Поляковъ. Всв эти разсужденія намъ знакомы и не изъ статей г. Корнилова. Особеннымъ остроуміемъ по этой части отличались публицисты «Въсти» и «Новаго Времени», издъвавшіеся надъ русскимъ «тенденціознымъ преподаваніемъ ариометики», - какъ будто и не догадываясь, что эти насмёшки только разчищають мёсто именно для тенденціознаго преподаванія учителей-Поляковъ, хотя бы даже и въ классахъ ариеметики! На эти ходячіе возгласы г. Корниловъ замічаеть, что каждый преподаватель именно въ Западномъ крат есть неизбъжно въ то же время и воспитатель; «воспитательные элементы наставникъ носитъ не столько въ предметъ, сколько въ своей личности; и чъмъ сильнъе умственное и нравственное развитіе учителя и его характеръ, тімь неотразимье его вліяніе на дътскія впечатлительныя природы». Въ Западномъ же крав, менве чвив гдв-либо, свидвтельствуеть г. Корниловъ, «воспитаніе можеть быть предоставлено вліянію жизни, окружающей ученика внъ школы, такъ какъ общественная среда края заключаетъ въ себъ именно тъ вредныя вліянія, противъ которыхъ следуетъ бороться». Въ силу этого, преподаватель получаетъ здёсь «огромное воспитательное значеніе. Поляки, именно здісь, меніве всего могуть быть только отвлеченными преподавателями, чуждыми воспитательнаго вліянія; особенно страстность, фанатизмъ ихъ, при склонности къ политическимъ мечтамъ, тайнымъ заговорамъ и пропагандъ, дълаютъ ихъ еще менъе способными къ полезной педагогической дъятельности. Г. Корниловъ справедливо и съ полнымъ основаніемъ указываетъ на прожитые нами опыты; онъ напоминаетъ, что въ польскихъ рукахъ наука и даже самая религія часто обращались въ орудіе политическое, что «ксендзы-законоучители, учители математики и естественныхъ наукъ — были нередко подстрекателями учащихся къ безпорядкамъ и вивств съ своими питомцами уходили въ шайки». Онъ указываеть, наконець, на сосёднюю намъ Пруссію, гдъ обращено особенное вниманіе на національный характеръ учебныхъ заведеній, и гдѣ всѣ безъ исключенія учителя, даже иностранныхъ языковъ, принадлежатъ къ одной нѣмецкой національности.

Но самымъ красноръчивымъ аргументомъ служитъ именно недавнее прошлое нашей педагогики въ крав. Известо, что до 1863 года составъ учителей — въ настоящее время исключительно русскій, т. е. покуда русскій — быль болье чымь на половину польскій, такъ что къ 1864 году было на 110 русскихъ учителей въ округъ-239 Поляковъ, не считая законоучителей-ксендзовъ. При такомъ составъ преподавателей, педагогическіе совъты гимназій и другихъ учебныхъ заведеній оказывали такое содпистые русскому правительству, выражали такія мивнія, что читая поміщенныя въ стать г. Корнилова выписки изъ оффиціальныхъ рапортовъ й отношеній, съ трудомъ вършшь, что было время, когда такая аномалія казалась нормальною! Напримъръ: Слуцкая гимназія, гимназія, русскимъ правительствомъ въ Россіи содержимая, завъряла, что неуспъхъ ученія въ гимназіяхъ происходить отъ того, что преподавание ведется на русскомо языкъ; Свънцянская гимназія прямо выразила, что при ученіи на русскомъ языкъ воспитаніе не можетъ имъть «нравственнорелигіознаго основанія» (хотя бы римско-католическій законъ и преподавался на польскомъ языкъ); Ковенская смъло утверждала, что церковно-славянскій языкъ внушаетъ «ученикамъ отвращеніе, что имъ сміло можно пожертвовать, что въ Западномъ крањ онъ лишній, не имфеть никакого примвненія»!!! Учитель Виленской гимназін Здановичь заявиль, что ученіе на русскомъ языкъ зараждаеть въ «дътскихъ умахъ какую-то туманность, неопределенность; заметна безтолковость, неотчетливость, отсутствіе связи въ идеяхъ, что-то похожее на хаосъ». Г. Киркорз (нынъ редакторъ газеты «Новое Время», а тогда редакторъ «Виленскаго Въстника»), «какъ публицистъ, хорошо знакомый съ мъстными условіями края, высказывающій общественное мнюніе просвющеннойшихъ жителей» (т. е. Поляковъ, а нынъ принявшій на себя роль высказывателя общественнаго мнанія Россіи??) — серьёзно утверждаль, что въ Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерніяхъ, кромѣ милліона народа говорящаго по-жмудски, остальные говорять по-польски, такт называемым бълорусским наръчіем. Г. Брохоцкій, бывшій новогрудскій предводитель дворянства, завіряль, что «даже и русскій явыкъ слідуеть преподавать по-польски». Кромів того, во встхъ этихъ митияхъ высказывалась необходимость учредить для западныхъ губерній отдёльный училищный уставъ, по примъру Дерптскаго учебнаго округа. Въ дополнение къ этимъ выпискамъ, заставляющимъ стыдиться за русское Министерство народнаго просвъщенія тъхъ годовъ, которое преподаваніе въ русскомъ крат на русскомъ языкт могло поставить вопросомъ и въ награду за свое благодушіе получило такія оскорбленія прямо себів въ лицо, — считаемъ не co словъ «Виленскаго Въстника» передать, чиншиг. (№ 90). следующій, на документахъ основанный разсказъ. Въ 1861 г., въ одной изъ гимназій, воспитанники изъ подвергались ежеминутнымъ оскорбленіямъ стороны учениковъ изъ Поляковъ; въ 5-мъ и 6-мъ классахъ рисовали на классныхъ доскахъ польскаго одноглаваго орла, державшаго на цъпи русскаго двуглаваго орла, или же рисовали русскаго орла съ пасквильнымъ изображениемъ на щить, гдь изображается св. Георгій; при этомъ дылались разныя неприличныя и оскорбительныя надписи. Несколько человъкъ русскихъ учениковъ не вынесли этихъ оскорбленій: пожаловались директору, просили уволить ихъ изъгимназіи и, наконецъ, перестали ходить въ классы. Совъть, большинство членовъ котораго, по замъчанію «Виленскаго Въстника», состояло изъ Поляковъ, привналъ жалобу Русскихъ неосновательною и постановилъ: наказать ихъ какъ можно строже, а польскимъ мальчикамъ сделать наказаніе болъе легкое. Строгость наказанія заключалась въ исключеніи Русскихъ изъ гимназін, съ дурною аттестаціей, т е. въ такомъ наказаніи, которое отзывалось на всей будущности ученика. Что же касается до польскихъ учениковъ, то нъкоторыхъ, очень немногихъ, посадили на несколько дней въ карцеръ, остальнымъ же объявлено прощеніе... Довольно этихъ выписокъ, этихъ фактическихъ свидетельствъ нашего униженія и повора, нашей бливорукости, нашего умственнаго затменія! Къ этому развів хотять возвратиться сторонники смъшаннаго состава преподавателей?

Конечно нъть, отвътять намъ «С.-Пет. Въдомости», но мы

«противъ всякаго ригоризма даже самыхъ лучшихъ принциловъ» (№ 229, авг. 23, передовая статья). Удивительная щепетильность, въ особенности умъстная при разборъ статьи г. Корнилова, представившей вышеприведенныя нами документальныя данныя!.. Ригоризмомъ является вдёсь не то естественное, разумное и логическое требованіе, чтобы для борьбы съ польскою общественною стихіей въ области воспитанія были призываемы не Поляки, — а именно это, на отвлеченномъ страхъ ригоризма основанное, настояніе, чтобы въ составъ учителей допускались непременно и Поляки! Мы не можемъ предполагать у публициста «С.-Пет. Въдомостей» никакихъ иныхъ побужденій, кромф именно этого отвлечен-- наго страха, этого суевърія либерализма; но самую эту отвлеченность въ дёлё столь близкомъ каждому русскому человъку, та къ сильно затрогивающемъ живое русское чувство, мы и ставимъ въ вину и г. публицисту, и многимъ изъ нашихъ административныхъ дъятелей... Если даже допустить возможность увлеченія, ошибки, — такъ что бы, казалось, увлечься или промахнугься—въ русскую сторону, на пользу Русскому народу?! Почему именно русскимъ людамъ, по крайней мъръ Русскимъ по происхожденію, такъ легко и такъ часто приходится наклонять въсы въ сторону польскую или нъмецкую, во вредъ и русской земль, и русскому государству?!...

Возвращаясь къ стать г. Корнилова, скажемъ въ заключеніе, что въ настоящее время весь личний составъ Виленскаго учебнаго округа, кромѣ ксендзовъ-законоучителей и немногихъ лютеранъ, состоитъ изъ православныхъ и природныхъ Русскихъ. Этотъ составъ, по словамъ автора статьи, дъйствуя пятый уже годъ, пріобрѣлъ значительное вліяніе на учащихся; за все минувшее четырехльтіе ни въ одной гимназіи (кромѣ Минской, въ 1866 г.), ни въ одной прогимназіи не произошло никакихъ безпорядковъ политическаго свойства. Число православныхъ учениковъ значительно увеличилось: въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерній, въ 1864 г., число православныхъ учениковъ къ римско-католикамъ относилось какъ 1: 3,8; въ 1868 г. число первыхъ относится ко вторымъ какъ 1: 1,5. Число народныхъ школъ (добрымъ устройствомъ ко-

торыхъ, впрочемъ, край обязанъ предмъстнику г. Корнилова, князю Ширинскому-Шихматову) значительно увеличивается: къ 1865 г. ихъ было во всемъ округъ 975, съ 34,057 учащимися; къ 1868 г. число школъ увеличилось до 1,749, съ 55,274 учащимися; такимъ образомъ, въ три года число школъ почти удвоилось, а общее число учащихся увеличилось на  $60^{0}/_{0}$ ; въ томъ числъ цифра ученицъ возросла на  $130^{0}/_{0}$ .

Мы не утверждаемъ, да этого не утверждаетъ и самъ г. Корниловъ, чтобы въ личномъ составъ преподавателей и въ успъхахъ учебнаго дъла не оставалось уже ничего болъе желать. Изданные учебники и пособія не всъ способны выдержать строгую критику. Мы увърены, что г. Корниловъ сдълалъ все что могъ при настоящихъ наличныхъ средствахъ, но объ этомъ судить мы не имъемъ возможности. Несомнънно для насъ то, — въ чемъ убъждаетъ насъ его статья, — что онъ строго понималъ свою задачу и отчетливо сознавалъ важность своего русскаго призванія въ краъ. Къ вопросу же объ образованіи въ краъ мы предоставляемъ себъ возвратиться въ послъдствіи.

. .: • •

## СТАТЬИ ИЗЪ ГАЗЕТЫ "РУСЬ".

1880—1886 гг.

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
| • |   |  |   |
|   |   |  | • |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | · |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |

О состоянів Съверо-ванаднаго края посль управленія г. Потапова.

## Москва, 10 января 1881 г.

Много, безъ сомнънія, удручающихъ насъ хлопотъ въ нъдрахъ самой Россіи; много вопросовъ внутренней политики поднято и ждетъ разръшенія. Какъ ни важны эти заботы и вопросы, однакоже не до того уже мы дошли, чтобъ было извинительно пренебрегать и другими вопросами, другими заботами, подобающими нашему великому государству, нашему историческому международному призванію. Впрочемъ эта черта свойственна нашему обществу. Мы вдругъ устремимся, упремся всв разомъ, страстно, единою мыслыю, взоромъ, волею, всемъ существомъ своимъ въ одну сторону, въ одинъ пунктъ, въ одну задачу, и потомъ, даже не разръшивъ ея до конца, а только преодольвъ главныя трудности и предоставивъ доръшать другимъ, --- вдругъ повернемся къ ней спиною, всвыь корпусомь, и глядь! им уже забыли, дружно забыли о томъ, что еще такъ недавно составляло самый животрепещущій интересь въ нашей жизни. Намъ какъ будто не дано того спокойнаго самообладанія, при которомъ люди свободно поворачивають голову направо, налево, назадъ и впередъ, и не теряя изъ виду заветной цели, постоянно обнимають глазами весь круговоръ, а мыслью --всъ стороны своего положенія и дъла. Нътъ сомнънія также, что русскому человѣку легче однажды перейти Балканы, хотя бы и зимою, въ лютый морозъ, по грудь въ снвгу, чёмъ напримёръ подчиниться гигіеническому правилу: совершать ежедневно прогулку по Тверскому бульвару въ теченіи не болбе получаса времени. Но признавая за собою такое свойство, мы въдь тъмъ самымъ произносимъ себъ и осужденіе. «Что вы все хвалитесь: мы умфемъ-де умирать» ---

воскликнулъ разъ, съ свойственною ему грубою правдивостью. Погодинъ, обращаясь къ русскимъ людямъ еще во время войны 1854 г. «Не довольно умѣть умирать, — умийте жить—это значитъ именно умѣть обладать своею волею, дѣйствовать не только по внезапному наитію чувствъ, порывами, но по ясно сознанной программѣ, — твердо, настойчиво, постепенно двигаясь къ цѣли, наполняя до краевъ весь объемъ доступной въ данную минуту дѣятельности и не растрачивая разомъ запаса силъ.

Такъ, почти уже позабывъ о подъятыхъ трудахъ, о принесенныхъ громадныхъ жертвахъ, о потокахъ пролитой крови для освобожденія и возрожденія къ жизни Славянъ Балканскаго полуострова, мы чуть ли уже не менъе интересуемся теперь и твореніемъ нашихъ рукъ — Болгаріей, и вообще судьбою этихъ родныхъ намъ племенъ, чвмъ интересовались ими до начала послъдней войны. Мы почти не обращаемъ и вниманія на тъ происки, козни и ковы, которые въ настоящее время строять Австрія и Германія поперекъ нашей псторической дороги, — на тъ подкопы, которые подводятся ими подъ сооруженныя нами и такъ дорого стоившія намъ вданія. Нашимъ сосёдямъ очень хорошо вёдомо это наше свойство: устать, соскучиться и махнуть рукой, не додълавъ дъла до конца, -- да мы и сами, вмъстъ съ органами нашей печати, при несомнънномъ къ сожальнію недостаткъ въ насъ политическаго такта, готовы тотчасъ же прокричать о томъ не только сосъдямъ, но и на весь свътъ. Но тутъ по крайней мъръ есть нъкоторое оправданіе: мы имъемъ, дъйствительно, нужду въ отдыхъ и миръ, мы имъемъ право, не стыдясь, уклоняться на изв'естный срокь отъ всякихъ опасныхъ столкновеній. Есть однако другіе первостепенной же важности интересы, пренебрежение къ которымъ никакимъ подобнымъ соображениемъ оправдано быть не можетъ.

Мы помѣщаемъ ниже, вслѣдъ за областнымъ обозрѣніемъ, письмо изъ Сѣверо-Западнаго русскаго края. Это не письмо, а вопль, отъ котораго невольно должна смутиться русская совъсть. Въ самомъ дѣлѣ, мы забыли, мы преступно забыли Бѣлоруссію и всю вообще эту нашу окраину, которая такъ приковывала къ себѣ наше вниманіе въ годину послѣдняго польскаго возстанія, въ эпоху дѣятельности Муравьева и даже

Кауфмана. Но еслибы только забыли! Общество вообразило, что все нужное уже сдълано; ему наскучило, оно отвернулось, а между тымъ, возобладавшая во властительныхъ сферахъ реакція противорусскаго свойства суміла воспользоваться этимъ періодомъ общественнаго забвенія. Продолжительное управленіе генерала Потапова было самаго деморализующаго качества. «Лучшіе русскіе двятели были сдвинуты съ своихъ мфстъ, хорошіе смфшаны съ дурными, всф равно покрыты позоромъ» — такъ свидетельствуетъ человекъ, коротко знакомый съ административною деятельностью этого несчастнаго правителя, подпавшаго чужеплеменному вліянію, а подъ конецъ и тяжкой бользни (отъ которой впоследствін и умеръ). Но отъ этихъ смягчающихъ обстоятельствъ было не легче управляемому имъ краю. Недавно прочли мы въ «Литовскихъ Епархіальныхъ Вфдомостахъ» разсказъ о томъ, какъ этотъ генералъ громко выражалъ свое презрвніе къ національнымъ нравственнымъ качествамъ русскихъ людей, и однажды, при многолюдномъ собраніи въ ствнахъ Святодуховскаго виленскаго монастыра, открыто поясниль, что, «будучи начальникомъ Третьяго Отделенія, онъ хорошо изучилъ и русскую честность, и русское благородство!» Можво судить поэтому, каковъ долженъ былъ быть на своемъ важномъ административномъ постъ человъкъ, изучившій Россію въ школѣ III Отделенія!... Преемникъ его быль, разумъется, несравненно выше его по своему нравственному характеру, но его дъятельность, если мы не ошибаемся, была чисто формальная, пассивная, только скользившая по поверхности вопросовъ, даже ни разу не попытавшаяся проникнуть въ ихъ глубь и найти имъ хотя бы какое-нибудь разръшеніе. При немъ о крав было почти и не слишно: казалось, все цввло благополучіемъ и миромъ. «Цвъло плъсенью», отвъчають на это ніжоторые мізстные жители; «если все казалось гладью, такъ отъ того, что затянуло тиной». Всмотритесь ближе, говорять намъ, и вы убъдитесь, что связь съ центральной Россіей ослабъла, народныя училища въ упадкъ, народъ, встрепенувшійся было къ жизни въ 1863-64 годахъ, одушевившійся довіріемь кь русской верховной власти, снова впаль въ апатію, коснветь въ боязливомъ отъ нея отчужденіи, или же, при бездійствій православнаго духовенства,

воскликнуль разь, съ свойственною ему грубою правдивостью. Погодинь, обращаясь къ русскимъ людямъ еще во время войны 1854 г. «Не довольно умъть умирать, — умъйте жить—это значить именно умъть обладать своею волею, дъйствовать не только по внезапному наитію чувствъ, порывами, но по ясно сознанной программъ, — твердо, настойчиво, постепенно двигаясь къ цъли, наполняя до краевъ весь объемъ доступной въ данную минуту дъятельности и не растрачивая разомъ запаса силъ.

Такъ, почти уже позабывъ о подъятыхъ трудахъ, о принесенныхъ громадныхъ жертвахъ, о потокахъ пролитой крови для освобожденія и возрожденія къ жизни Славянъ Балканскаго полуострова, мы чуть ли уже не менъе интересуемся теперь и твореніемъ нашихъ рукъ — Болгаріей, и вообще судьбою этихъ родныхъ намъ племенъ, чвмъ интересовались ими до начала последней войны. Мы почти не обращаемъ и вниманія на тѣ происки, козни и ковы, которые въ настоящее время строять Австрія и Германія поперекъ нашей исторической дороги, — на тъ подкопы, которые подводятся ими подъ сооруженныя нами и такъ дорого стоившія намъ зданія. Нашимъ состідямъ очень хорошо втідомо это наше свойство: устать, соскучиться и махнуть рукой, не додълавъ дъла до конца, --- да мы и сами, виъстъ съ органами нашей печати, при несомнънномъ къ сожальнію недостаткъ въ насъ политическаго такта, готовы тотчасъ же прокричать о томъ не только сосъдямъ, но и на весь свътъ. Но тутъ по крайней мъръ есть нъкоторое оправданіе: мы имъемъ, дъйствительно, нужду въ отдыхв и мирв, мы имвемъ право, не стыдясь, уклоняться на изв'ёстный срокъ отъ всякихъ опасныхъ столкновеній. Есть однако другіе первостепенной же важности интересы, пренебрежение къ которымъ никакимъ подобнымъ соображениемъ оправдано быть не можетъ.

Мы помѣщаемъ ниже, вслѣдъ за областнымъ обозрѣніемъ, письмо изъ Сѣверо-Западнаго русскаго края. Это не письмо, а вопль, отъ котораго невольно должна смутиться русская совъсть. Въ самомъ дѣлѣ, мы забыли, мы преступно забыли Бѣлоруссію и всю вообще эту нашу окраину, которая такъ приковывала къ себѣ наше вниманіе въ годину послѣдняго польскаго возстанія, въ эпоху дѣятельности Муравьева и даже

Кауфмана. Но еслибы только забыли! Общество вообразило, что все нужное уже сдълано; ему наскучило, оно отвернулось, а между тымъ, возобладавшая во властительныхъ сферахъ реакція противорусскаго свойства сумівла воспользоваться этимъ періодомъ общественнаго забвенія. Продолжительное управленіе генерала Потапова было самаго деморализующаго качества. «Лучшіе русскіе двятели были сдвинуты съ своихъ мъстъ, хорошіе смъщаны съ дурными, всъ равно покрыты позоромъ» — такъ свидетельствуетъ человекъ, коротко знакомый съ административною дъятельностью этого несчастнаго правителя, подпавшаго чужеплеменному вліянію, а подъ конецъ и тяжкой бользни (отъ которой впоследствіи и умеръ). Но отъ этихъ смягчающихъ обстоятельствъ было не легче управляемому имъ краю. Недавно прочли мы въ «Литовскихъ Епархіальныхъ Віздомостяхъ» разсказъ о томъ, какъ этотъ генералъ громко выражалъ свое презрѣніе къ національнымъ нравственнымъ качествамъ русскихъ людей, и однажды, при многолюдномъ собраніи въ ствнахъ Святодуховскаго виленскаго монастыря, открыто поясниль, что, «будучи начальникомъ Третьяго Отделенія, онъ хорошо изучилъ и русскую честность, и русское благородство! У Можно судить поэтому, каковъ долженъ былъ быть на своемъ важномъ административномъ постъ человъкъ, изучившій Россію въ школф III Отделенія!... Преемникъ его быль, разумфется, несравненно выше его по своему нравственному характеру, но его дъятельность, если мы не ошибаемся, была чисто формальная, пассивная, только скользившая по поверхности вопросовъ, даже ни разу не попытавшаяся проникнуть въ ихъ глубь и найти имъ хотя бы какое-нибудь разрешение. При немъ о крав было почти и не слышно: казалось, все цввло благополучіемъ и миромъ. «Цвѣло плѣсенью», отвѣчаютъ на это нъкоторые мъстные жители; «если все казалось гладью, такъ отъ того, что затянуло тиной». Всмотритесь ближе, говорять намъ, и вы убъдитесь, что связь съ центральной Россіей ослабъла, народныя училища въ упадкъ, народъ, встрепенувшійся было къ живни въ 1863-64 годахъ, одушевившійся довіріємь кь русской верховной власти, снова впаль въ апатію, коснветь въ боязливомъ отъ нея отчужденіи, или же, при бездъйствіи православнаго духовенства,

рактеръ учебныхъ заведеній, и гдё всё безъ исключенія учителя, даже иностранныхъ языковъ, принадлежать къ одной нёмецкой національности.

Но самымъ красноръчивымъ аргументомъ служитъ именно недавнее прошлое нашей педагогики въ крав. Извъсто, что до 1863 года составъ учителей — въ настоящее время исключительно русскій, т. е. покуда русскій — быль болье чыть на половину польскій, такъ что къ 1864 году было на 110 русскихъ учителей въ округъ-239 Поляковъ, не считая законоучителей-ксендзовъ. При такомъ составъ преподавателей, педагогическіе совъты гимназій и другихъ учебныхъ заведеній оказывали такое содпистые русскому правительству, выражали такія мивнія, что читая помвщенныя въ статьв г. Корнилова выписки изъ оффиціальныхъ рапортовъ й отношеній, съ трудомъ вършшь, что было время, когда такая аномалія казалась нормальною! Напримірь: Случкая гимнавія, гимназія, русскимъ правительствомъ въ Россіи содержимая,завъряла, что неуспъхъ ученія въ гимназіяхъ происходить отъ того, что преподаваніе ведется на русскомо языки; Свънцянская гимназія прямо выразила, что при ученіи на русскомъ языкв воспитаніе не можетъ имвть «нравственнорелигіознаго основанія» (хотя бы римско-католическій законъ и преподавался на польскомъ языкъ); Ковенская смъло утверждала, что церковно-славянскій языкъ внушаетъ «ученикамъ отвращеніе, что имъ смізо можно пожертвовать, что въ Западном крањ онъ лишній, не имфеть никакого примъненія»!!! Учитель Виленской гимназін Здановича заявиль, что ученіе на русскомъ языкѣ зараждаетъ въ «дѣтскихъ умахъ какую-то туманность, неопределенность; заметна безтолконость, неотчетливость, отсутствіе связи въ идеяхъ, что-то похожее на хаосъ». Г. Киркорз (нынъ редакторъ газеты «Новое Время», а тогда редакторъ «Виленскаго Въстника»), «какъ публицистъ, хорошо знакомый съ местными условіями края, высказывающій общественное мнтніе просвищеннийших жителей» (т. е. Поляковъ, а нынъ принявшій на себя роль высказывателя общественнаго мнтнія Россія??) — серьёзно утверждаль, что въ Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерніяхъ, кромф милліона народа говорящаго по-жмудски, остальные говорять по-польски, тако на-

щихъ въ томъ краб. Судя по некоторымъ разсказамъ, Россія какъ бы умышленно посылаетъ въ западныя окраины только свое чиновничье отребье (кромъ ръдкихъ исплюченій) и на него воздагаеть миссію обрусенія! Можеть-быть эти жалобы и преувеличены, но во всякомъ случат едвали позволительно отговариваться невозможностью найти несколько десятковъ или сотню честныхъ русскихъ людей, способныхъ послужить русскому народному дълу. Мы знаемъ, что Милютинъ и Черкасскій суміли привлечь къ себі много добрыхъ молодыхъ силъ, въ эпоху своей дъятельности въ Царствъ Польскомъ. Мы убъждены, что и теперь-появись только государственный умъ, облеченный довфріемъ и властью, съ живою національною мыслью, и кликни кличъ къ русскимъ людимъ, онъ не останется одинокъ, онъ соберетъ подъ свое знамя цълую дружину ревностныхъ дъятелей. Такой - то именно умъ нуженъ теперь Съверо-Западному краю, болъе чъмъ когда-либо нуженъ... Но гдъ же онъ, гдъ?..

Темно, непрозрачно въ томъ краю. Бывшіе генераль-губернаторы, особенно генералъ Потаповъ, отбили охоту у мъстныхъ жителей или служащихъ посылать въ столицы корреспонденціи. Этого препятствія, въроятно, теперь уже существовать не будетъ, и мы надъемся возстановить наши бывалыя сношенія съ этой забытой русской окраиной.

## Польскій ли городъ Кіевъ?

Москва, 8-го августа 1881 г.

«Польскій ли городъ Кіовъ или русскій? Достояніе ли онъ польской національности или Русской земли? « вотъ вопросъ, повидимому странный, съ русской точки зрвнія даже забавный, во всякомъ случьв простой, несложный, который мы уже давно приняли за правило предлагать на первыхъ же порахъ каждому Поляку, удостоивающему насъ личнымъ знакомствомъ и политическою бесвдой. Мы соввтуемъ всвиъ нашимъ читателямъ непремънно употреблять при встрвчахъ и разговорахъ съ Поляками тотъ же самый элементарный пріемъ: онъ съ перваго же раза устраняетъ двусмысленное

празднословіе, упрощаєть и опредъляєть взаимныя отношенія. Въ самомъ дълъ, если вашъ собесъдникъ польскаго происхожденія способенъ на поставленный ему вопросъ о русскомъ значеніи Кієва не только отвъчать отрицательно и
признать его достояніемъ польскимъ, но даже запнуться,
замяться въ своемъ отвътъ, то всякія дальнъйшія ръчи
излишни, — толковать болье уже не о чемъ. Если уже на
«матерь русскихъ городовъ», «колыбель русскаго государства», «священную купель Русскаго народа» Поляки въ состояніи простирать свои виды, то туть мъсто не разсужденіямъ, а развъ лишь, въ лучшемъ случать, сожальнію, именно
о такомъ ненормальномъ состояніи духовныхъ способностей.

А между тъмъ, много ли найдется Поляковъ изъ шляхты и особенно изъ такъ-называемой «интеллигенціи», которые бы не запнулись, не замялись въ отвътъ, которые бы добросовъстно, прямо, честно отказались отъ польскихъ притязаній хотя бы только именно на Кіевъ? Мы таковыхъ знаемъ очень мало, да и тв позволяли себв выражать подобное отреченіе лишь съ глазу на глазъ, въ интимной бестать. Вовремя оно, графъ Ст., на вопросъ нами предложенный, отвъчалъ не только положительно, въ смыслъ русскомъ, но начертиль намь даже карту проектированнаго имь этнографическаго размежеванія; онъ даже великодушно уступаль Россіи четыре увзда въ Гродненской губерніи! Мы темъ не менъе отнеслись къ нему дружелюбно, какъ къ первому встрфченному нами Поляку, который не ставилъ польскаго вопроса на радикальное основаніе: «все или ничего», или «отъ моря до моря», и убъждали его (онъ отправлялся за границу) опубликовать свои мнфнія и отъ своего имени особою брошюрой, чтобы такимъ образомъ составить противовъсъ многообильной и сумасбродной польской заграничной публицистикъ. Онъ отказался. Онъ объяснилъ, что парижская польская эмиграція, отъ которой болбе или менбе всб «польскіе патріоты» зависять, такого изданія, такого отреченія даже отъ Кіева никогда не дозволить. Точно также не признавали для себя возможнымъ подобнаго гласнаго отреченія и многіе другіе Поляки, обращавшіеся къ намъ уже позднъе, въ разное время, съ разными планами «примиренія». Не очень давно въ «Голось» печатались «письма польскаго публициста». Они, конечно, не вполнъ отвъчаютъ требованіямъ русскаго національнаго чувства, и какъ-то мало внущають довърія, но тъмъ не менье они для польской интеллигенціи значительный шагъ впередъ. Мы уже готовы были порадоваться даже и такому умфренному прогрессу польской мысли, -- какъ польскіе заграничные публицисты поспъшили сами предохранить насъ отъ увлеченія! Польскія заграничныя газеты (а гдъ же и искать выраженія настоящей, искренней польской думы, какт не вт органахт печати вполны свободной?) съ неистовствомъ, съ яростью набросились на упомянутыя «письма», между прочимъ именно за то, что авторъ при сужденіи объ автономіи польской національности ограничивался такъ-называемой «Конгрессувкой» или «Царствомъ Польскимъ», устраняя самый вопросъ о какихъ-то польскихъ правахъ въ Югозападномъ и Сфверозападномъ краф Россіи. Да и давно ли самъ препрославленный польскій романисть Крашевскій, — на юбилей котораго сунулись было спроста нѣкоторые Русскіе, да и поплатились срамомъ, -- торжественно заявилъ, что современныя поколфнія Поляковъ не имфютъ права отрекаться за будущія поколфнія отъ притазанія на эти провинціи, т. е. лишать такого «досточнія» своихъ дътей и потомковъ? Этимъ все сказано, но этимъ же предопределены и наши отношенія къ Полякамъ, и самое ръшение польскаго вопроса.

Спрашивается: къ чему же вся эта преждевременная трата либерально-чувствительныхъ словъ и красноръчивыхъ завъреній въ братской любви по отношенію къ «Польшъ»,
которыми, особенно съ нѣкотораго времени, преисполнены
страницы многихъ нашихъ газетъ и журналовъ? Зачѣмъ представлять эту задачу такою головоломною и истощаться въ придумываніи способовъ къ ея разрѣшенію, когда она вовсе не
головоломна и вовсе не сложна, и благополучное ея разрѣшеніе зависитъ прежде всего отъ самихъ Поляковъ? Вѣдь
конечно, никто изъ авторовъ всѣхъ вышеупомянутыхъ статей, если только онъ Русскій, не предполагаетъ же поступиться «Польскому народу» Кісвомъ, какъ бы далеко ни
простирался его космополитизмъ и либерализмъ. Слѣдовательно, всѣ сладкія пѣсня о примиреніи, объ установленіи
поdus vivendi двухъ народностей и пр., обрываются сразу,

на первомъ же пунктъ, и пока можетъ оставаться хоть тънь сомнънія относительно этого пункта, не можеть быть и ръчи ни о какомъ миръ. Мало того: всякая ръчь о миръ со стороны Русскаго является—въ наиблагопріятнъйшемъ истолкованіи-тупоуміемъ, а не то такъ преступленіемъ и измѣной,измъной Русскому народу, котораго даже изъ отдаленнъйшихъ концовъ Сибири «язык» доводить до Кіева» на поклоненіе его исторической святынь, который одинаково готовъ постоять за Кіевъ, какъ и за Москву. Если же «польскій патріоть» будеть отказываться и утверждать, что такихъ дерзкихъ помышленій Поляки вовсе и не питають, то пусть попірудится заявить о том всенародно. Что они питали эти помышленія очень недавно, всего шестнадцать -- семнадцать льть тому назадь, это доказывается исторіей послъдняго польскаго возстанія: съ техъ поръ Поляки не представили намъ ровно никаких залоговъ въ своемъ исправленіи и отрезвленіи — даже по отношенію къ Югозападному краю. А безъ этихъ залоговъ, хотя бы только въ видъ единодушнаго открытаго заявленія всёхъ польскихъ публицистовъ и выдающихся общественныхъ дъятелей, мы не имъемъ ни малъйшаго повода полагаться на ихъ голословныя и частныя, съ глазу на глазъ увъренія, особенно когда заграничные Поляки сами какъ будто о томъ лишь и заботятся. чтобъ воздержать наше простодушіе отъ всякаго на этотъ счеть самообольщенія. Мятежническія действія Поляковъ въ 1863 году въ предълахъ Кіевской, Волынской, Подольской губерній были, какъ извъстно, подавлены въ нъсколько дней — . никакъ не государственною силою, не распорядительностью начальства, а энергіею самого русскаго м'ястнаго сельскаго населенія. Это свидътельство мысли и воли самого народа, вибсть съ упомянутыми выше разоблаченіями польской истинной думы польскими же заграничными публицистами, должно бы, кажется, образумить и тъхъ нашихъ умственныхъ недоносковъ, которые заражены какимъ-то полонофильскимъ украйнофильствомъ и бредятъ какою то федераціей 15 милліоннаго (!) «Южно-Русскаго народа» съ «братьями-Поляками!» Казалось бы, ясно какъ день, что если подобныя бредни, состоящія въ прямомъ противорьчій съ завытными чаяніями Поляковъ, Поляками не преследуются, а поощряются,

то стало-быть онъ почему-либо на руку польскому политическому властолюбію. Казалось бы, современный образь действій Поляковъ въ Галиціи и страданія трехъ милліоновъ галицкихъ Русскихъ обличаютъ въ истинномъ свътъ существо польскихъ воззрѣній на автономію Южноруссовъ. Но если такія логическія соображенія не подъ силу нашимъ многоумнымъ «федералистамъ», то достаточно, думаемъ, было бы хоть только припомнить программу или планъ, начертанный знаменитымъ польскимъ бунтаремъ, Мфрославскимъ. Планъ состоить въ томъ, чтобы вмъсто открытыхъ возстаній достигать польских цвлей пока лишь расшатываніем русской государственной кръпости самими же Русскими. Не утаивая своего глубокаго презрънія къ русской интеллигентной средъ, Мърославскій выражаеть увъренность, что въ ней всегда съ избыткомъ найдется ограниченныхъ, наивныхъ или пустыхъ головъ, которыя Полякамъ удобно будетъ поддёть на удочку демагогическихъ или національно-революціонныхъ теорій (напр. хохломанства, сепаратизма, федераціи), натравить ихъ на русскую правительственную власть, затъмъ, когда онъ довольно и съ успъхомъ въ этомъ направленіи поработають, воспользоваться ослабленіемъ русскаго государства для осуществленія польскихъ замысловъ, вышвырнувъ, разумфется, русскихъ илупышей за бортъ. Такъ какъ этотъ драгоценный документь, попавшій въ руки правительства, былъ своевременно обнародованъ, — естественно было надъяться, что русское общество достаточно предупреждено, и «глупышей» не найдется... Нашлись и пошли на удочку, даже не остались безъ некоторой поддержки и въ нашей мнимолиберальной печати, конечно не злоумышленности ея, а простоты ради...

Объ этомъ украйнофильствъ, впрочемъ, мы еще будемъ имъть случай говорить. Мы нисколько не смъшиваемъ съ нимъ естественную, законную любовь къ малороссійской родинъ, къ прелестнымъ малороссійскимъ пъснямъ, нарядамъ и говору. Справедливость понуждаетъ однакоже насъ заявить, что виною недоразумънія въ этомъ отношеніи со стороны правительства всего болье образъ дъйствій бывшаго профессора Драгоманова, который, подъ видомъ безхитростнаго ученаго и литератора, состоялъ, какъ обнаружилось

на первомъ же пунктъ, и пока можетъ оставаться хоть тънь сомнънія относительно этого пункта, не можеть быть и ръчи ни о какомъ миръ. Мало того: всякая ръчь о миръ со стороны Русскаго является—въ наиблагопріятнъйшемъ истолкованіи тупоуміемъ, а не то такъ преступленіемъ и измѣной, измъной Русскому народу, котораго даже изъ отдаленнъйшихъ концовъ Сибири «языка доводита до Кіева» на поклоненіе его исторической святынь, который одинаково готовъ постоять за Кіевъ, какъ и за Москву. Еслиже «польскій патріоть» будеть отказываться и утверждать, что такихъ деракихъ помышленій Поляки вовсе и не питають, то пусть потрудится заявить о том всенародно. Что они питали эти помышленія очень недавно, всего шестнадцать-семнадцать льть тому назадь, это доказывается исторіей послъдняго польскаго возстанія: съ техъ поръ Поляки не представили намъ ровно никаких залоговъ въ своемъ исправленіи и отрезвленіи — даже по отношенію къ Югозападному краю. А безъ этихъ залоговъ, хотя бы только въ видъ единодушнаго открытаго заявленія всёхъ польскихъ публицистовъ и выдающихся общественныхъ дъятелей, мы не имъемъ ни малъйшаго повода полагаться на ихъ голословныя н частныя, съ глазу на глазъ увъренія, особенно когда заграничные Поляки сами какъ будто о томъ лишь и заботятся. чтобъ воздержать наше простодушіе отъ всякаго на этотъ счеть самообольщенія. Мятежническія действія Поляковь въ 1863 году въ предълахъ Кіевской, Волынской, Подольской губерній были, какъ извъстно, подавлены въ нъсколько дней — . никакъ не государственною силою, не распорядительностью начальства, а энергією самого русскаго м'ястнаго сельскаго населенія. Это свидътельство мысли и воли самого народа, вивств съ упомянутыми выше разоблаченіями польской истинной думы польскими же заграничными публицистами, должно бы, кажется, образумить и тъхъ нашихъ умственныхъ недоносковъ, которые заражены какимъ-то полонофильскимъ украйнофильствомъ и бредятъ какою то федераціей 15 милліоннаго (!) «Южно-Русскаго народа» съ «братьями-Поляками!» Казалось бы, ясно какъ день, что если подобныя бредни, состоящія въ прямомъ противорьчіи съ завътными чаяніями Поляковъ, Поляками не преследуются, а поощряются.

то стало-быть онъ почему-либо на руку польскому политическому властолюбію. Казалось бы, современный образъ дъйствій Поляковъ въ Галиціи и страданія трехъ милліоновъ галицкихъ Русскихъ обличають въ истинномъ свъть существо польскихъ воззрѣній на автономію Южноруссовъ. Но если такія логическія соображенія не подъ силу нашимъ многоумнымъ «федералистамъ», то достаточно, думаемъ, было бы хоть только припомнить программу или планъ, начертанный знаменитымъ польскимъ бунтаремъ, Мфрославскимъ. Планъ состоить въ томъ, чтобы вмъсто открытыхъ возстаній достигать польских цёлей пока лишь расшатываніем русской государственной крипости самими же Русскими. Не утаивая своего глубокаго презрвнія къ русской интеллигентной средъ, Мърославскій выражаеть увъренность, что въ ней всегда съ избыткомъ найдется ограниченныхъ, наивныхъ или пустыхъ головъ, которыя Полякамъ удобно будетъ поддъть на удочку демагогическихъ или національно-революціонныхъ теорій (напр. хохломанства, сепаратизма, федераціи), натравить ихъ на русскую правительственную власть, затъмъ, когда онъ довольно и съ успъхомъ въ этомъ направленіи поработають, воспользоваться ослабленіемь русскаго государства для осуществленія польскихъ замысловъ, вышвырнувъ, разумфется, русскихъ илупышей за бортъ. Такъ какъ этотъ драгоценный документь, попавшій въ руки правительства, былъ своевременно обнародованъ, — естественно было надъяться. что русское общество достаточно предупреждено, и «глупышей» не найдется... Нашлись и пошли на удочку, даже не остались безъ некоторой поддержки и въ нашей мнимолиберальной печати, конечно не злоумышленности ея, а простоты ради...

Объ этомъ украйнофильствъ, впрочемъ, мы еще будемъ имъть случай говорить. Мы нисколько не смѣшиваемъ съ нимъ естественную, законную любовь къ малороссійской родинъ, къ прелестнымъ малороссійскимъ пѣснямъ, нарядамъ и говору. Справедливость понуждаетъ однакоже насъ заявить, что виною недоразумѣнія въ этомъ отношеніи со стороны правительства всего болѣе образъ дѣйствій бывшаго профессора Драгоманова, который, подъ видомъ безхитростнаго ученаго и литератора, состоялъ, какъ обнаружилось

потомъ, агентомъ заграничной польско-украйнофильской политической партіи. Его эмиграція, его двятельность какъ
эмигранта въ Женевъ, наконецъ послъдняя его брошюра на
французскомъ языкъ, въ которой онъ— «хотя по принципу
и отвергаетъ политическое убійство, однакоже самый фактъ
убійства 1 марта вполнъ одобряетъ и похваляетъ», окончательно свидътельствуетъ — какова нравственная подкладка
того фальшиво-народнаго, преступнаго направленія, которое
называетъ себя «украйнофильскимъ» и только компрометтируетъ невинное и безвредное пристрастіе Малороссовъ къ
нъкоторымъ племеннымъ ихъ отличіямъ.

Итакъ, мы довольно, кажется, упростили «польскій вопросъ», пріурочивъ его къ Кіеву и Югозападному краю, отъ притязаній на которые Поляки все еще не отреклись — не только въ своемъ сознаніи, но и дъломъ, ибо продолжаютъ интриговать, въ той или другой формѣ, въ ущербъ русскимъ государственнымъ и народнымъ въ тѣхъ областяхъ интересамъ. Нельзя же либерально простирать руки, чтобы сжать въ своихъ дружескихъ объятіяхъ человѣка, который, сладко вторя вашимъ либеральнымъ рѣчамъ, въ то же самое время протягиваетъ руку въ вашъ карманъ и тащитъ оттуда бумажникъ. Такого человѣка, по неволѣ, приходится ударить по пальцамъ, а если онъ не унимается, то впредь до окончательнаго исправленія держать, хотя бы и скрѣпя сердце, наперекоръ нашему добродушію, «подъ интердиктомъ»...

Но дело идеть не объ одномъ Кіеве и Югозападномъ крав. Предположимъ, что съ одной стороны неть даже никакого повода опасаться (хотя, къ несчастію, при нашей административной неумвлости и фальшивомъ общественномъ либерализмв, именно русскимъ народнымъ интересамъ всегда и всюду можетъ грозить опасность отъ «культурныхъ» иноплеменниковъ),—но есть и другой край, имвющій не менве, если не болве, правъ на наше вниманіе и охрану: это — Белоруссія. Болпе правъ имветь она на нашу заботливость, на усиленное попеченіе именно потому, что она доліве была нами забыта, и Русскій народь въ ней, отчасти по нашей винв, болве забитъ, слабве народа Украйны. Мы полагаемъ, что на прямо поставленный вопрось: следуеть ли предоставить Бълоруссію Полякамъ, т. е. допустить въ

ней господство польскаго національнаго элемента, - отвътитъ эпергическимъ отрицаніемъ даже большая часть русскихъ публицистовъ, бродящихъ теперь въ печати вокругъ, да около «польскаго вопроса» и почему-то никакъ не попадающихъ въ самую сердцевину. Надо надъяться, что редакторъ «Русской Мысли», напримъръ, не согласится выдать Бълоруссовъ во власть Полякамъ и привнаетъ совершенно излишнимъ въ наше время, послъ возстанія 1863—64 гг., всякій опросъ русскаго паселенія. Кажется, оно высказалось достаточно! Если же такъ, то и программа нашей административной политики опредъляется сама собою: это — одновременно съ энергическимъ подъёмомъ русскаго мъстнаго народнаго элемента въ экономическомъ, соціальномъ и политическомъ отношеніяхъ, — энергическое же отрицаніе всякихъ правъ польской національности въ крав, исключая, разумвется, областивъроисповъдной внутри ея предъловъ, -- строго очерченныхъ предъловъ: при этомъ, разумъется, никакихъ сдълокъ, никакихъ компромисовъ, ни тфии какихъ-либо уступокъ. Подъ Бѣлоруссіей мы разумвемъ здвсь губерніи Могилевскую, Минскую, Витебскую, Виленскую и Гродненскую. Мы виноваты, мы въ долгу предъ этимъ краемъ! Послъ возвращенія его Россіи при Екатеринъ, мы сами усиленно содъйствовали его ополяченію -- всею тажестью правительственной власти, особенно въ царствованіе Александра I, который, какъ изв'єстно, хотъль даже слить нераздъльно всъ эти губерніи съ созданною имъ «Польшею». Забвеніе русской исторіи, неуваженіе къ правамъ русской народности, возведение національной безличности въ принципъ, въ обязательную высшую ступень «культурнаго» развитія, благоговеніе къ европеизму, оценка русскихъ интересовъ сквозь призму европейскихъ, фальшиволиберальныхъ доктринъ и, вследствіе этого, безсознательное служение интересамъ чужимъ, въ ущербъ русскимъ, — вотъ господствующія черты нашей внутренней и внішней политики въ эту эпоху, даже наперекоръ величавому вразумленію 1812 года. Для утвшенія угнетенной польской національности подвергнуть быль, въ упомянутомъ нами крав, сугубому гнету Русскій простой народъ. Русское общество, съ своей стороны, не вдругъ и даже довольно поздно уразумьло гръхъ своего невъжества. Можно сказать, къ стиду

нашему, что едвали не въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, послѣ долгаго перерыва, оно вновь, неожиданно, открыло для себя Бѣлоруссію, словно какую Америку, и Христофоромъ Колумбомъ въ этомъ отношеніи явился для него чуть ли не М.О. Кояловичъ съ своими пламенными статьями въ газетѣ «День». Польское возстаніе довершило наше воспитаніе. Это позднее сознаніе не ослабляетъ, а лишь усиливаетъ долгъ Россіи предъ Бѣлоруссіей.

Впервые ожиль, вздохнуль свободно и предался радостнымъ надеждамъ Бълорусскій народъ только при Муравьевъ, котораго, разумъется, за то и предавали анаоемъ, купно съ Поляками, всв наши такъ-называемые «западники» и мнимые «либералы», отъ фельетонистовъ до государственныхъ мужей включительно. Послъ Муравьева и продолжавшаго его дъло генерала Кауфмана (управленія графа Баранова, по кратковременности, нечего и считать), наставшіе русскіе правители края руководствовались, кажется, только однимъ принципомъ: дъйствовать какъ разъ въ противоположномъ Муравьеву направленіи, изгладить въ польскомъ обществъ печальную память недавняго прошлаго, поднять его духъ и подавить духъ русскаго населенія. Десятильтняя, энергически последовательная административная деятельность именно въ томъ смыслъ — истинный гръхъ русской администраціи предъ Россіей, нисколько не исправленный и генераломъ Альбединскимъ. Мы уже указывали въ «Руси» на современное печальное положение дель въ нашей Северозападной окраинъ, на дъятельныя интриги польскаго католическаго духовенства, на подъемъ польскаго общественнаго духа, на оскорбленія, испытываемыя Русскими, не находящими себъ поддержки въ представителяхъ русской власти. Мы тогда же выразили мижне, что край этотъ имжетъ не одно стратегическое значеніе, и что, какъ ни важно въ этомъ последнемъ отношеніи пребываніе въ немъ нашего геніальнаго инженера, однако же, кромъ инженерной геніальности, въ этихъ именно губерніяхъ едвали не болье чымь гды-либо требуется и административный таланть, действующій въ резкоопределенномъ, національномъ русскомъ направленіи. Если относительно Югозападныхъ губерній Поляки выражаются еще болье или менье сдержанно, то относительно губерній Виленской и Гродненской, напр., они почти вовсе и не стъсняются. Наши публицисты, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, поднявшіе въ печати польскій вопросъ въ смысль болье или менье благопріятномъ для Поляковъ, и не подозръваютъ, какое содраганіе производятъ ихъ статьи въ немногихъ истинно русскихъ, достойныхъ, еще невыгнанныхъ оттуда русскими властями дъятеляхъ и во всъхъ коренныхъ Бълоруссахъ, какъ, поднимая духъ въ Полякахъ (т. е. вызывая наружу ихъ дерзкую заносчивость), каждая статья повергаетъ въ уныніе и безъ того подавленный духъ Бълорусса. Публицисты, затъвающіе миролюбивыя мелодіи, могутъ быть увърены, что каждый ихъ гармоническій аккордъ сказывается на мъстъ, въ жизни, горькимъ диссонансомъ для русскаго крестьянина, для самыхъ дорогихъ священныхъ его интересовъ.

Что же касается Литвы, то помѣщаемое ниже письмо г. Мурашка достаточно поясняеть, какого направленія обязана держаться Россія по отношенію къ Литвѣ, не только для своей государственной пользы, но и для пользы самого Литовскаго племени.

Выводъ изъ всего этого следующій:

Пока русскіе народные интересы въ Югозападной Украйнѣ, въ Бѣлоруссіи или вообще въ Сѣверозападномъ краѣ не будутъ признаны первенствующими, главенствующими, исключающими какое бы то ни было соперничество, пока они не будутъ упрочены твердо и незыблемо, пока пребываетъ хоть тънь польскихъ посягательствъ на безусловныя права русской тамъ національности, пока Поляки не перестануть мечтать, не только о возстановленіи Польши до разділа 1772 г., но даже о водвореніи въ тъхъ краяхъ своего господства пли хоть бы только о поддержаніи еще существующаго, по нашей винъ, ихъ преобладанія въ какой бы то ни было форм $b, -\partial o$  тых пор съ нашей стороны не можеть быть и ръчи ни о какихъ не только миролюбивыхъ заискиваніяхъ, но и ни о какихъ уступкахъ, способныхъ лишь усилить польскую притязательность и ослабить наши способы обороны. 1160 наши отношенія къ Цолякамъ опредвляются именно этою потребностью самообороны, и наша политика въ такъназываемой «Конгрессувкв» или «Царствв Польскомъ», или

празднословіе, упрощаєть и опредъляєть взаимния отношенія. Въ самомъ дълв, если вашъ собестанивъ польскаго происхожденія способенъ на поставленный ему вопросъ о русскомъ значеніи Кієва не только отвітать отрицательно и
признать его достояніемъ польскимъ, но даже запнуться,
замяться въ своемъ отвітв, то всякія дальнійшія річи
излишни, — толковать боліве уже не о чемъ. Если уже на
«матерь русскихъ городовъ», «колыбель русскаго государства», «священную купель Русскаго народа» Поляки въ состояніи простирать свои виды, то туть місто не разсужденіямъ, а развіт лишь, въ лучшемъ случаї, сожалітью, именно
о такомъ ненормальномъ состояніи духовныхъ способностей.

А между тъмъ, много ли найдется Поляковъ изъ шляхты и особенно изъ такъ-называемой «интеллигенціи», которые бы не запнулись, не замялись въ отвътъ, которые бы добросовъстно, прямо, честно отказались отъ польскихъ притазаній хотя бы только именно на Кіевъ? Мы таковыхъ знаемъ очень мало, да и тв позволяли себв выражать подобное отреченіе лишь съ глазу на глазъ, въ интимной беседв. Во время дно, графъ Ст., на вопросъ нами предложенный, отвъчаль не только положительно, въ смыслъ русскомъ, но начертилъ намъ даже карту проектированнаго имъ этнографическаго размежеванія; онъ даже великодушно уступаль Россіи четыре увзда въ Гродненской губерніи! Мы твиъ не менъе отнеслись къ нему дружелюбно, какъ къ первому встръченному нами Поляку, который не ставилъ польскаго вопроса на радикальное основаніе: «все или ничего», или «отъ моря до моря», и убъждали его (онъ отправлялся за границу) опубликовать свои мнфнія и отъ своего имени особою брошюрой, чтобы такимъ образомъ составить противовъсъ многообильной и сумасбродной польской заграничной публицистикъ. Онъ отказался. Онъ объясниль, что парижская польская эмиграція, отъ которой болбе или менбе всв «польскіе патріоты» зависять, такого изданія, такого отреченія даже отъ Кіева никогда не дозводить. Точно также не признавали для себя возможнымъ подобваго гласнаго отреченія и многіе другіе Поляки, обращавшіеся къ намъ уже поздне, въ разное время, съ разными планами «примиренія». Не очень давно въ «Голось» печатались «письма поль

«смъть свои сужденія имъть» даже о себъ самихъ и своихъ поступкахъ, --- мы повъряемъ свои дъйствія не иначе, какъ чужимъ критеріемъ, м'вримъ свои нужды, интересы иноплеменнымъ м вриломъ; даже собственное достоинство цънимъ по расцынкы западноевропейской и намы враждебной; всячески заискиваемъ похвалы у Европы, - пресчастливы, когда заслужимъ ея снисходительное одобреніе, и совершенно смущаемся, — хуже всего: сами сбиваемся съ толку, когда вызовемъ противъ себя ея открытое неудовольствіе. Западные Европейцы въдають твердо силу своего нравственнаго авторитета въ «культурной», руководящей средъ русскаго общества. Они, вмъстъ съ Поляками, хорошо знаютъ, что этотъ великанъ, этотъ исполинъ, которому имя-Россія, ничего такъ не пугается, какъ «общественнаго мивнія Европы», и воть, въ нужныхъ случаяхъ, когда нашимъ недругамъ полезно пугнуть Россію, — они заводять эту визгливую, всегда у нихъ наготовъ имъющуюся шарманку, называемую «общемнфніемъ», оглашають воздухь пронзительною ственнымъ фальшью газетныхъ статей, производять «интимидацію» запросами въ парламентахъ или дипломатическими нотами,--и мы конфузимся, жмемся, робъемъ, почти сами въримъ, наперекоръ вопіющей очевидности, нельпыйшимъ, злоумышленнымъ на нашъ счетъ клеветамъ, отнъкиваемся, извиняемся и смиренно пасуемъ предъ призраками, предъ напущеннымъ на насъ маревомъ! Такъ и въ «польскомъ вопросъ». Нечего намъ смущаться, мяться, опускать очи долу; мы можемъ смъло и открыто смотреть въ глаза не только всей Европе, но и Полякамъ, ибо никакой вины на насъ относительно Поляковт не обрътается, а виноваты именно они и именно предъ нами. Конечно, нашей русской природъ претить и мерзить роль жандарма, на которую насъ вынуждають Поляки; мы не умфемъ священнодфиствовать въ этой роли, какъ Французы и Нфицы (и въ этомъ-то и сказывается преобладаніе въ Русскомъ народъ запросовъ нравственныхъ, «не политическихъ», надъ политическими, чего никакъ не можетъ понять г. Александръ Градовскій и Ко); Русскій простой народъ, даже карауля настоящихъ, гласно осужденныхъ воровъ и убійцъ, жалфетъ ихъ и одфляетъ обильными приношеніями, а несчастнаго, выставленнаго у позорнаго столба, закидываетъ-не каменьями и не грязью, какъ въ нѣкоторыхъ «высоко-культурныхъ» странахъ, а мъдными грошами и калачами... Тъмъ понятнъе и естественнъе сожальніе, которос внушаеть намь къ себъ цълое племя, вынуждающее насъ своимъ безуміемъ, наперекоръ нашему нраву и обычаю, держать его такъ-сказать, подъ замкомъ, съ связанными руками: но это сожальние не должно же переходить въ самообвиненіе. Обвинять Русскому самого себя и извиняться передъ Полякомъ не въ чемъ; всякое извиненіе имъло бы смыслъ такой ръчи: «прости меня, Христа ради, что я не даю тебъ воли меня ограбить», --- «прости меня, что я не предаю тебъ себя на закланіе». Въ этихъ словахъ нътъ ничего преувеличеннаго, никакой неправды: не одинъ разъ, одержимые сердоболіемъ или уступая давленію «общественнаго мнѣнія Европы», - пробовали мы снимать затворы и выпускать на волю нашего плънника, но едва освобожденный, плънникъ всякій разъ бросался на насъ же съ ножомъ къ горлу! Поневолъ приходится ждать — пока плённый наберется ума-разума и возвращение ему свободы перестанетъ грозить намъ опасностью. -- Но Польскій народъ вовсе и не арестанть, и Россія не одну только роль жандарма по отношенію къ нему исправляеть, но исполняеть еще и другое, высшее свое историческое призваніе-на благо самимъ же Полякамъ, чего они, ослъпленные и опьяненные ненавистью, еще не видять и не разумфють.

Да, давно начался этотъ «домашній споръ» обоихъ племенъ. Очертимъ его вкратцѣ, поищемъ нашей вины. Погромъ татарскій раскололъ Русь надвое и разобщилъ историческія судьбы Руси Западной и Руси Восточной... Первая подпала подъ власть Литвы, и черезъ Литву—Польши. Хотя Московскіе князья, какъ только справились съ Татарами и установили единодержавіе, тотчасъ же вспомнили про свою «отчину и дѣдину», —однакоже до половины XVI вѣка связь Западпой Руси съ Польшей, при господствовавшей въ Польшѣ вѣротерпимости, казалась довольно искреннею и прочною. Неизвѣстно, на чьей бы еще сторонѣ оказался окончательный перевѣсъ, еслибъ такъ-называемый «золотой вѣкъ» Сигизмунда-Августа не сталъ поворотною точкой въ польской исторіи. Во второй половинѣ XVI вѣка водворяются въ Польшѣ iesyumы:

католическій фанатизмъ, неугомонное духовное властолюбіе сочетались съ властолюбіемъ политическимъ, и Поляки ступили на ту наклонную плоскость, которая рано или поздно должна была привести ихъ къ погибели. Успъхи католической пропаганды, совращение русскихъ князей, пановъ и шляхты въ латинство, насильственное введеніе уніи водворяютъ рознь между ними и массами православнаго народа, отчуждають последнія оть правительства и кладуть начало взаимной ненависти и ожесточенной борьбъ. Конечно, до іезунтовъ, въра народа не называлась Поляками «песья въра» (что и до сихъ поръ приходится слышать отъ нихъ русскимъ крестьянамъ, особено въ Бълоруссіи), и русскій князь Константинъ Острожскій могь еще слыть и быть ревнителемъ православія, оставаясь вфрнымъ подданнымъ Польскаго короля.. Дыятельность іезуитовъ и Поляковъ устремляется и на «схизматическую» Московію: благодаря имъ возникаетъ «Смутное Время» съ самозванцами, съ наводненіемъ Поляками всей Русской земли, съ водвореніемъ польскаго господства въ самомъ московскомъ Кремлъ. Польскій королевичъ уже провозглашенъ былъ царемъ, а Польскій король мечталъ объ окончательномъ присоединеніи Россіи къ польской коронъ. Насталь, казалось, последній чась для Русскаго государства, --- все сверху расшаталось и разрушилось вплоть до самыхъ низинъ; тогда съ этихъ низинъ всталъ-поднялся мужикъ, взяль дёло въ свои мужицкія руки, побиль польскія рати, прогналъ Поляковъ и «своихъ воровъ», воздвигъ съизнова царство, поставилъ царя, -- и снова ушелъ въ низины тянуть свою историческую лямку. Эта славная година, лучшая въ нашей исторіи, жива и до сихъ поръ въ памяти народной, и нельзя не пожальть, что самыя дорогія наши воспоминанія связаны съ племенною борьбою, съ мрачными, нелестными для Поляковъ воспоминаніями о «польскомъ нашествіи»... И не прошло сорока лътъ послъ подвига русскаго мужика, какъ весь Югозападный Русскій народъ, въ предълахъ очерченныхъ словомъ Богдана Хифльницкаго: «знай, Ляше, что по Санъ-наше», сваливъ съ себя иновърную и иноплеменную польскую власть, «поволиль за Царя Восточнаго Православнаго». Казалось бы, Русскій народъ въ томъ Русскомъ краб имълъ полное право распорядиться своею судьбою, -- но Поляки всегда презирали мысль и волю народную. Возникла долгая, упорная война между Россіей и Польшей, которая, себъ въ помощь, накликнула на Украйну Татаръ и Турокъ; Россіи удалось изъ всей отдавшейся ей Русской страны удержать за собой только Украйну по лізвый берегь Днізпра, да Кіевъ. Остальной Украйной овладъла и распорядилась посвоему Польша... Россія родить Петра, и одновременно съ возвеличеніемъ и упроченіемъ ея политическаго могущества, равно и съ усиленіемъ Пруссіи, начинается постепенное ослабленіе и паденіе Польскаго государства, — впрочемъ, еще боле отъ внутреннихъ причинъ, чемъ отъ внешнихъ. Уже не Польша Россію, а Петръ подчиняетъ Польшу своей политикъ. Польша, повидимому, могла бы ожидать себъ справедливаго возмездія за все то зло и горе, которое вытерпъла отъ нея Русская земля; однакожъ Петръ воспользовался своею силою не для мщенія, а лишь для того, чтобъ обезвредить для себя Польшу, посадивъ въ ней угоднаго ему короля. Тогда же, вмъстъ съ тъмъ, заявила себя Россія и покровительницею угнетеннаго православнаго народа въ пределахъ Польскаго государства; той же политики держались и его преемники, и въ особенности Екатерина II: заступничество за диссидентовъ, т. е. за православныхъ-Малоруссовъ и Бълоруссовъ, стало ен знаменемъ, и-благодаря самимъ Полякамъ-тьмъ рычагомъ, которымъ наконецъ свороченъ былъ самый центръ тяжести польскаго государственнаго бытія. Историческая тяжба двухъ Славянскихъ племенъ решилась перевъсомъ Россіи.

Немногіе безпристрастные польскіе историки сами приписывають паденіе Польши преимущественно внутреннему растлівнію, полной гражданской и нравственной деморализаціи общества, особенно въ XVII віжь. Въ той же мірть слівдуеть отнести вину этого паденія къ католическому фанатизму и къ внутреннему безобразному гражданскому строю. Польское племя — безспорно одно изъ самыхъ талантливыхъ славянскихъ племенъ, — но племя женственное, или по крайней мірть женственно-страстное, подвижное и легкомысленное; надівленное блистательными качествами и дарованіями, оно какъ-то органически обдівлено разсудительностью и здравимъ, особенно государственнымъ смысломъ и тактомъ. На эту-

то почву легъ плотнымъ слоемъ католицизмъ въ самой злой, опасной, фанатической своей формъ-формъ і езуптизма. Нигов не овладъваль онь такъ всецьло душами, не проникъ такъ глубоко во вст изгибы національнаго, общественнаго и политическаго бытія, какъ именно въ Польшъ. Латинство исказило въ Полякъ его славянскую природу, которой, въ сферъ церковной, такъ свойственны вфротерпимость, начала выборное и соборное, и такъ чуждъ клерикализмъ — въ смыслъ рабской духовной зависимости отъ «директоровъ совъсти» левитовъ или ксендзовъ. Благодаря властолюбивому духу латинства, безъ всякихъ происковъ со стороны Россіи, отпала отъ Цольши Украина, устремила свои взоры на Россію Бълоруссія, — но даже и на краю гибели Поляки не ръшались признать политическую и гражданскую равноправность съ католиками такъ-называемыхъ диссидентовъ!-Государственный строй быль основань на преобладаніи какого-то аристократическаго начала въ формъ демократической, т. е. на господствъ шляхты, не подходившей подъ понятіе «аристократіи» по своему многолюдству и бъдности, являвшейся «демократіей» по отношенію къ польскимъ магнатамъ или вельможамъ и «аристократіей» по отношенію къ польскимъ народнымъ массамъ. Шляхта и погубила Польшу, поглотивъ такъ-сказать исключительно собою всю жизнь и силу народную, и низведя народъ на степень безправнаго быдла (скота), какъ до сихъ поръ не можетъ разучиться польскій шляхтичъ разумъть и чествовать крестьянство! Вотъ отчего и вышло, что даже въ Восточной Галиціи въ настоящее время польскій мужикъ не называеть себя «Полякомъ, — а «Цесарцемъ», т. е. подданнымъ Австрійскаго Цесаря! «Полякъ» это по его понятію панз, шляхтичз...

Королевскій вінець, ставшій искомою добычею внутреннихь партій и иноплеменныхь государствь при смерти каждаго короля; избираемый съ помощью интригь, подкуповь и застращиванья—безвластный король, игралище враждебныхь другь другу магнатовь; магнаты — продающіе свои услуги иностраннымь сосіднимь державамь за золото, — шляхта безшабашная, безразсудная, проглядівшая, прогулявшая, промотавшая въ своемь сліпомь чванстві самое ядро, самый корень польскаго политическаго бытія, самую почву и силу

народную, -т. е простой народъ; наконецъ, этотъ безправный, порабощенный, безземельный, презираемый шляхтою простой Польскій народъ, и сугубо презираемый ею за свою «песью въру», подвластный ей на Украинъ и въ Бълоруссіи. народъ Русскій, -- при этомъ отсутствіе всякаго средняго, городскаго торговаго и промышленнаго, туземнаго сословія, и вмъсто него Евреи: вотъ картина, въ самыхъ поверхностныхъ чертахъ, государственнаго строя и состава Польши во второй половинѣ XVIII вѣка. За красками можно обратиться къ самимъ польскимъ историкамъ и романистамъ; надо имъ отдать справедливость: они не поскупились на краски... Все ползло врозь, и все это одновременно съ возникновеніемъ на самыхъ границахъ Польши двухъ новыхъ кръпкихъ державъ, возроставшихъ отъ силы въ силу, т. е. Россіи и Пруссіи, не говоря объ Австріи, всегда одержимой поползновеніемъ къ захвату чужихъ земель и только-что потерявшей Силезію!

Теперь уже вполнъ и неопровержимо доказано, что первая мысль и планъ раздъла Польскаго государства, и вся иниціатива этого д'виствія принадлежали не кому иному, какъ Фридриху Великому: онъ былъ и вдохновитель его, и двигатель, — а первая къ захвату, еще до формальнаго раздъла, приступила Австрія... Долго колебалась, даже противилась Екатерина II, не находившая, конечно, никакой выгоды для Россіи въ такомъ усиленіи Пруссіи и Австріи на счетъ Польши; но интриги Фридриха и Австрійскаго двора, воспользовавшихся нашею войною съ Турками, заставили ее согласиться. Наши интересы на Югъ были для насъ въ то время важне западныхъ; тайная зависть и вражда объихъ державъ грозили исхитить изъ нашихъ рукъ плоды побъды, и единственнымъ способомъ устранить воздвигаемыя намъ препятствія для заключенія столь необходимаго Россіи мира было согласиться, наконецъ, на предложенный Пруссіей и Австріей раздёль Польши. Онъ и совершился въ 1772 г.,но при этомъ Россія присоединила къ себъ не Польскія, а Русскія земли, именно Бълоруссію, которая уже давно тянула къ ней и, безъ сомнънія, равно какъ и всъ остальныя Русскія земли, даже и безъ всякаго раздъла, согласно желанію народному, въ силу единов рія и единоплеменности, рано или поздно неминуемо слилась бы съ Россіей. Это воз-

соединеніе съ Россіей оторванныхъ отъ русскаго древняго единства Русскихъ земель произошло окончательно при второмъ и третьемъ раздълъ, которые были уже единственнымъ последствіемъ перваго. Въ этомъ возсоединеніи, вполню законномъ, вполнъ справедливомъ, нътъ не только чего бы мы могли стыдиться или смущаться, какъ это до сихъ поръ въ обычав у нъкоторой части русскаго общества, но совершенно наоборотъ: въ немъ исполнение нашего народнаго долга и историческаго призванія. Одинъ грфхъ тяготъетъ на русской совъсти, но гръхъ, впрочемъ, вынужденный, по неволь, это - уступка древняго Галича Австріи... Предотвратить паденіе Польши Россія не могла. Съ отдъленіемъ отъ Польши Украины и Бълоруссіи (а это должно было необходимо совершиться), она становилась слишкомъ слабою, и существованіе Польскаго независимаго государства между трехъ могущественныхъ державъ, при томъ государства неблагоустроеннаго, безпокойнаго, съ преданіями былаго величія, съ притязаніями на прежнее политическое значеніе, съ ненасытимою жаждой мести, ділалось немыслимымъ. Россія не въ силахъ была ни предотвратить раздѣлъ, ни присоединить къ себъ всего Польскаго Королевства (что было бы выгоднее для польской національности). Она ограничилась, повторяемъ, только возвращеніемъ себъ исконныхъ Русскихъ же земель, да присоединила, къ счастію, къ себъ же по последнему разделу (1795 г.) и Литву: лучше было, безъ сомнънія, что она досталась не Пруссіи, а Россіи. Настоящія Польскія земли захватила Пруссія и отчасти Австрія; но Фридрихъ II съ самаго начала повелъ дело такъ, что весь odium насильственнаго раздела и уничтоженія Польскаго государства палъ именно на Россію! На нее обрушились «общественное мижніе Европы» и ненависть-племенная и религіозная, слепая ненависть самихъ Поляковъ! Припыкнувъ пъть съ чужестраннаго голоса, страшась въ глазахъ нравственно авторитетной для насъ Западной Европы, къ которой мы благодушно причисляли и Поляковъ, прослыть варварами, хищниками, насильниками, мы не замедлили представиться предъ собою и предъ Европою въ истинно-безобразномъ, трагикомическомъ видъ: Русскій народъ Украйны. свергнувъ польскую власть, еще въ XVII въкъ молиле насъ о присоединеніи; Поляки помішали намь тогда осуществить вполнів его мольбу, — наконець въ конць XVIII мы ее исполняемь, мы возвращаемь себь Волынь и Подоль, — и... сконфузились! застыдились, какъ будто украли чужое! Воть что значить извращеніе историческаго и національнаго сознанія!...

Какъ бы то ни было, но съ последнимъ разделомъ Польши (1795 г.), съ присоединеніемъ Варшавы къ Пруссіи, Польша, какъ государство, умерла. Наполеонъ І, на котораго столько чаяній возлагали Поляки, манилъ ихъ лишь тщетными об'вщаніями, не отнялъ Галиціи у Австріи, какъ было ихъ обнадежилъ, и, разгромивъ Пруссію, учредилъ не Польское Королевство, а только «Варшавское Герцогство» изъ части польскихъ владеній. Самое имя «Польша» исчезло изъ міра...

Кто же воскресиль его? кто вновь водрузиль польское знамя, вновь вдохнулъ политическую жизнь въ это, казалось, навсегда погибшее, лишенное своей національной индивидуальности, разсвянное, раздробленное племя? Россія. Ей одной обязаны Поляки своимъ пакибытіемъ: за то и досталось же ей, достается и до сихъ поръ отъ признательныхъ Поляковъ! Въ этомъ, что ли, наша вина предъ Поляками?.. Тотчасъ же по избавленіи Россіей Европы отъ Наполеонова ига, при начавшейся на Вфискомъ конгрессф распланировкф европейскихъ земель, императоръ Александръ I, котораго войска, при преследовании Наполеона, вступили вследъ за нимъ въ Варшавское Герцогство, заявилъ собравшимся на конгрессъ державамъ о своемъ непреклонномъ ръшени возстановить королевство или Царство Польское, подъ скипетромъ Россіи. Недавно опубликованная переписка Таллейрана, представителя Франціи на Вфискомъ конгрессф, съ Лудовикомъ XVIII, еще ярче освътила то противодъйствіе, тъ интриги иностранныхъ дворовъ, которыя вызваны были такимъ рѣшеніемъ Русскаго Государя! Какъ перетрусилась, перетревожилась Европа: «лучше произвести новый, четвертый раздълг Польши» -- вотъ чего домогались, на чемъ настаивали тогда друзья Польской націи, и Франція и Англія, да изподтишка и самъ Меттернихъ! Только твердость Русскаго Царя спасла Поляковъ отъ этого новаго расчлененія,

присовътованнаго ихъ благопріятелями. Внезапное возвращеніе Наполеона съ Эльбы положило конецъ интригамъ; желаніе Александра совершилось. Варшавское герцогство, нѣсколько видоизмъненное, стало Царствомъ Иольскимъ. Александръ I поступалъ, конечно, подъ воздействіемъ «гуманныхъ» побужденій, внушенныхъ ему съиздітства Лагарпомъ, а потомъ и близкимъ ему въ юности Адамомъ Чарторыйскимъ; онъ смотрълъ на многое сквозь призму отвлеченнаго либерализма, — все это такъ, этимъ объясняется его совершенное забвеніе о Бізлорусскомъ и Южнорусскомъ народъ въ тъхъ областяхъ, которыя онъ почиталъ польскими; однакоже, тъмъ не менъе, безсознательно для него самого, онъ совершиль великій акть спасенія цілаго Славянскаго племени. Что сталось бы съ польскою національностью, еслибы Варшавское Герцогство отошло назадъ къ Пруссіи? Да то же, что сталось теперь съ Гданскомъ, съ коренными Цольскими землями, состоящими въ прусскомъ владъніи, съ Нознанью. Тамъ, однако, Поляки не волнуются, не бунтують, а покорно нъмечатся и передають свои земли Нъмцамъ; польская національность тамъ смирнехонько исчезаетъ и таетъ, --- ей и въ голову не приходитъ предъявить хоть сотую часть тъхъ притязаній, съ которыми она обращается къ Россін въ Привислинскомъ крав. Что же касается до Поляковъ въ Галиціа, то если они не задавлены Австріей, еще живуть и панують, то благодаря лишь тому, что существуеть Русская Польша.

Не только воскресиль, спась, призваль къ новому бытію Александръ I польскую національность, но онъ даль ей политическую организацію, даль такую автономію, о которой уже не дерзають даже и мечтать теперь сами Поляки! Онъ сомкнуль съ Царствомъ Польскимъ Литву и часть Бѣлоруссіп, онъ надѣлиль ихъ національнымъ войскомъ и конституціей, по примѣру Финляндіи... Въ этомъ, что ли, спраниваемъ опять, наша вина предъ Поляками, предъ которыми мы постоянно въ чемъ-то оправдываемся?!

Что же вышло изъ дарованной Польшё конституціонной автономіи? Чёмъ ознаменовала она свое пакибытіе и чёмъ отплатила за него Россіи? Возмущеніемъ 1830 года и кровопролитною войной! За войной, конечно, послёдовало усми-

реніе. Но и при этомъ усмиреніи не произошло никакой утраты для польской національности, — утраты, сколько-нибудь подобной той утрать, которая въ то же самое время производилась безвозвратно въ Познани. Полякамъ просто были связаны руки, иначе эти руки занесены были бы на насъ при всякомъ нашемъ столкновеніи съ Западною Европою!.. Проходить новыхъ тридцать льть, наступаеть новое царствованіе; Русскіе, по обыкновенію своему, забывають нанесенныя имъ обиды, польское коварство и въроломство; забывають, что они не губители, а спасители польской народности, иначе бы и слъдъ ея простылъ подъ прусскимъ владычествомъ, — что не Русскіе въ долгу предъ Поляками, а Поляки предъ ними. И вотъ, начинается съ нашей стороны цълый рядъ новыхъ послабленій и уступокъ, вновь вводится автономія по плану Маркиза Велепольскаго, — и словно непремънный результать, логически истекающій изъ самыхъ свойство польской шляхты, снова измена, снова мятежь, снова бунтовщичьи попытки овладъть Бълоруссіей, Волынью, Подоломъ, чуть не Кіевомъ, снова «падамъ до ногъ» предъ иноземными дворами, интриги, ковы, подвохи, союзъ со всъми врагами Русскаго народа, внъшними и внутренними, призывъ на Россію крестоваго похода целой Европы, къ счастію оборвавшагося на первыхъ же порахъ, при первомъ признакъ твердой воли Россіи—дать ему подобающій отпоръ. И что это была за оргія безстыдства, безсмыслицы и лжи! Эта Западная Европа, проглотившая, пожравшая въ лицъ Пруссіи и Австріи коренныя Польскія земли, громящая угрозами и проклятіями, во имя свободы польской національности, Россію, - ту Россію. благодаря единственно которой эта національность спаслась отъ уничтоженія ея Западною же Европой, и понынъ движется и живетъ! Эти Поляки, рабольпно преклоняющеся предъ своими утвенителями-Ньмцами, мещущіе пламя ненависти и злобы не на губителей своей народности, а на насъ — своихъ избавителей и спасителей! Этотъ кличъ во имя «гуманности», «свободы», «цивилизаціи», «христіанства» въ устахъ подлыхъ тайныхъ убійцъ, это латинское духовенство, окропляющее святою водою отравленные кинжалы!...

Пришлось вновь смирять Польшу. Всего, конечно, проще

было бы отдать ее Нъмцамъ: отъ нея скоро бы и воспоминанія не осталось... Но Россія не отказалась отъ своего призванія. На этотъ разъ она повела дёло умнъй и прочнъе... Нътъ, не только противною и несродною ей ролью смирителя-жандарма удовольствовалась Россія по отношенію къ безумной польской злобъ: послъдовавшая русская дъятельность въ Царствъ Польскомъ, это—цълый рядъ плодотворныхъ, зиждительныхъ благодъяній. Ужъ не они ли служатъ противъ насъ пунктами обвиненія? Пожалуй! Перечислимъ же наши вины:

Новая первая вина Россіи въ томъ, что надѣливъ польскихъ крестьянъ землею, самоуправленіемъ и вообще организаціею, она дала впервые гражданское бытіе Польскому простому народу, — можно сказать создала его въ смыслѣ политическомъ, вывела его на политическую арену, — исправила. такимъ образомъ, великій грѣхъ бывшей Польши.

Россія виновата же въ томъ, что уничтоживъ таможенную преграду между Царствомъ Польскимъ и ею, открывъ ему исполинскій безпошлинный рынокъ, подняла матеріальное благосостояніе Царства Польскаго или все равно — Привислинскаго края до разм'вровъ небывалыхъ, неслыханныхъ, истинно баснословныхъ. Край покрылся заводами и фабриками; торговля, промышленность, ремесла, — все это, подъпокровомъ Россіи, закипъло жизнью, пришло въ такое цвътущее положеніе, которому завидуютъ всѣ заграничныя сосѣднія, когда-то Польскія земли; цѣнность земель увеличилась втрое.

Россія, тѣмъ самымъ, дала бытіе, въ Польскихъ областяхъ, новому общественному элементу, отсутствіе котораго было бѣдствіемъ для страны, — именно польскому среднему, промышленному и торговому классу... Виновата!

Виновата и въ томъ, что открыла Полякамъ свободный доступъ ко всёмъ должностямъ по государственной службё въ Имперіи, ко всёмъ родамъ законной дёятельности въ ея предёлахъ, довёрчиво облекла ихъ полною съ коренными Русскими полноправностью!

Взамѣнъ этихъ благодѣяній, или можетъ-быть нашихъ провинностей по мнѣнію нѣкоторыхъ, Россія требуетъ отъ Польскаго края одного: тѣснѣйшей, нерасторжимой государствен-

ной связи съ Имперіей, — единственнаго условія, при которомъ возможно спокойствіе Россім и самое сохраненіе польской національности. Ибо обрусеніе Польскаго народа въ грубомъ смыслъ этого слова никогда не входило и не могло входить въ задачу правительства. Нелепость такого заинсла слишкомъ очевидна: нельзя же насильственно извратить этнографическій фактъ, представляемый пятимилліоннымъ народомъ съ тысячью льть исторіи, -- упразднить существованіе народнаго творчества, давней, богатой литературы и т. п.!! Польскій народъ не забудеть своего языка и не угратить своей словесности, если будеть знать языкъ русскій, а только знаніе русскаго языка и признаніе его языкомъ государственнымъ, войдя въ обычай, въ плоть и кровь Поляковъ, можетъ освоить ихъ съ Россіей и съ Русскими, и установить между ними братскія отношенія. Оно полезно для Поляковъ уже и потому, что расширить ихъ умственный горизонть, открывъ имъ цълый новый родственный колоссальный міръ, и выведеть ихъ изъ польской узкой племенной исключительности на просторъ чуждаго имъ доселв Славянства.

Мы не беремъ на себя, конечно, защиты всёхъ распоряженій русских административных властей въ бывшемъ Царствъ Польскомъ или Привислинскомъ краъ. Такъ, мы положительно осуждаемъ образъ дъйствій относительно уніатовъ Холмской епархіи, внушенный чиновническимъ рвеніемъ Петербурга и допущенный безъ протеста генералъ-губернаторомъ Коцебу. Унія, безъ сомнѣнія, была когда-то дѣломъ вопіющаго польскаго насилія надъ русскимъ населеніемъ Холищины, — но прекращать это давнее насиліе насиліемъ новымъ, какъ это происходило въ некоторыхъ местностяхъ, было непозволительной, грубой ошибкой Но эта частность, касающаяся даже не коренныхъ Поляковъ, а Русскихъ въ Холміцинь, не ослабляеть силы и значенія тьхь благь, которыя даровала Полякамъ гегемонія Россіи, изъ которыхъ главное благо — благо «пакибытія». Какъ бы ни казались стъснительными требованія власти, обращенныя къ русскимъ Полякамъ, они не наносять ни малъйшаго ущерба польской національности. Недавно кто-то изъ Поляковъ, побывавшихъ въ Познани, самъ проболтнулся въ какой-то газетъ, что польская рычь раздается только тамь, гды начинается русская граница...

Казалось бы — Поляки должны были бы дорожить такими выгодными условіями для своей народности; казалось бы мы въ правъ были бы ожидать себъ отъ нихъ признательности. Но такъ казалось бы по здравому смыслу, по выводамъ логики, по требованіямъ нравственной правды. Съ такимъ спросомъ, «увы», нельзя пока обращаться къ Полякамъ, къ этому несчастному, спъсивому, заносчивому, легкомысленному племени, вдобавокъ насквозь прожженному католическо-іезунтскою моралью. Мы выдъляемъ конечно изъ этого опредъленія простой Польскій народъ, и разумбемъ только верхніе общественные польскіе слои; мы готовы допустить и изъ нихъ частныя исключенія, но въ общемъ наше опредъленіе върно, и пока Поляки таковы, пока они не образумятся, не исправятся (а этой надежды мы не теряемъ), до тъхъ поръ не можетъ и не должно быть ръчи ни о какихъ послабленіяхъ и уступкахъ. Они должны заслужить наше довъріе; нужно наконецъ, чтобъ мы получили возможность имъ върить. не подвергаясь опасности новаго наглаго обмана. А есть ли какая возможность для насъ отдаться теперь этому нашему страстному желанію, этой нашей потребности въры? Въ послъдніе мъсяцы Поляки, неизвъстно почему, стали ожидать для себя и льготъ, и правъ. Повидимому тутъто и слъдовало бы держать себя скромно и смирно... Напротивъ! тутъ-то непремънно и начинаются проявленія дерзкой польской заносчивости и возобновляются оскорбленія Русскимъ въ разнообразнъйшихъ формахъ!! Стоитъ только новоприбывшему начальнику поискать себъ нъкоторой популярности и благоволенія у польской знати, или одному изъ губернаторовъ, присутствуя на экзаменахъ въ школахъ, заставить учениковъ обращаться къ нему не съ русскою, а съ польскою речью, --- и вотъ на улице, встречаясь съ вами, вашъ добрый знакомый изъ Поляковъ уже старается объгать васъ, чтобы не скомпрометтироваться въ глазахъ «патріотовъ», и вотъ одинъ изъ членовъ земельнаго кредитнаго банка, имфвиній неосторожность пригласить къ себъ на вечеръ, не задолго до выборовъ, своего русскаго сослуживца, забаллотировывается именно за это и лишается должности!.. Слъдуетъ знать напередъ: если Поляки становятся дерзки и нахальны, значить --- русское начальство стало мирволить, чтолибо объщать; значить — Поляки разсчитывають на благосклонность русскаго правительства; значить — какія-нибудь русскія газеты залепетали о примиреніи.

Поляки, — надобно отдать имъ въ этомъ справедливость, сами выдають себя, на каждомъ шагу: мы одни только, повъривши, по нашей простотъ, съ чужихъ словъ, что мы и взаправду виноваты, умудряемся этого не видёть, а некоторые, пожалуй, самыя ихъ заушенія и брань пріемлють какъ должное! Возьмите польскія заграничныя газеты, издающіяся въ Познани и Галиціи. Не правда, будто русскіе Поляки не отвътственны за нихъ. Это только отводъ! Еслибъ русскіе Подяки того захотели, они сумели бы заставить молчать своихъ заграничныхъ соплеменниковъ, дать иной тонъ прессъ или основать за границею свой собственный органъ. Но они этого не хотять такь же какь ни одинь Полякь не хочеть до сихъ поръ печатно отказаться даже отъ Кіева! А въ этихъ газетахъ творится ежедневно какое-то истинное священнодвиствіе злобы и ненависти; это какой-то бісовскій шабашъ лжи и клеветы. «Если мы теперь отказались отъ возстаній (въ Русской Польшъ), говорить одна изъ газетъ, изъ ненависти къ Русскимъ, чтобъ не доставлять торжества ихъ грубой силь»... Для чего бы писать такія вещи жителю Галиціи или Познани, которому нізть и дізла до русскаго правительства, который благоденствуеть подъ покровомъ «цивилизованной Европы»?! Посмотрите также на тъ оффиціальные польскіе учебники, по которымъ обязательно учать въ русскихъ народныхъ школахъ Галиціи! Мы приводимъ ниже нъкоторыя выписки, и предупреждаемъ Поляковъ, что будемъ и впередъ знакомить съ ихъ действіями и речами русское общество, дабы оно не отдавало себя въ обманъ и отъучилось отъ неумъстнаго поползновенія въчно оправдываться и виниться предъ Поляками.

Мы не питаемъ ни малъйшей ненависти къ Полякамъ: много сочувственнаго намъ въ этомъ живомъ, талантливомъ славянскомъ племени, но мы имъ пока не въримъ. Мы не требуемъ отъ нихъ благодарности, на которую, впрочемъ, Россія имъетъ полное право. Благодарность — это благородное, возвышенное чувство, равняющее облагодътельствованнаго съ благодъющимъ, свойственно лишь доблестнымъ природамъ

и не подъ силу, пока, нравственной природъ польской, искаженной іезунтской моралью. Мы требуемъ теперь отъ нихъ только отрезвленія, вразумленія, погашенія безцільной злобы и ненависти, искренняго, здравомысленнаго убъжденія въ томъ, что нътъ инаго спасительнаго исхода для польской національности, какъ въ прямодушномъ, честномъ, нерасторжимомъ союзъ съ Россіей. До тъхъ же поръ, пока они не откажутся отъ всякихъ притязаній на отторгнутыя отъ нихъ Русскія земли, пока они не перестануть мучить и полячить Русскихъ въ Галиціи, пока не перестанутъ изрыгать на насъ въ органахъ своего «общественнаго мнвнія» хулы, клеветы и бътеную свою злобу, пока, однимъ словомъ, будутъ продолжать свой настоящій образь дійствій, до тіхь поръ должны замолкнуть съ русской стороны, даже въ интересть самих Полякова, всякія річи о мирів, объ уступкахъ, послабленіяхъ: всякія уступки, сколько-нибудь клонящіяся къ ущербу русскому имени, — непременно поведуть: Поляковъ къ окончательной гибели, а Россію къ кровавымъ бъдамъ.

По поводу "Записки М. Н. Муравьева о мятежь въ Съверо-Западномъ врать въ 1863—1864 годахъ".

## Москва, 13 ноября 1882 г.

Давно уже не появлялось въ печати такого назидательнаго чтенія, какъ поміщенныя въ ноябрьской книжкі «Русской Старины» — записки графа М. Н. Муравьева о мятежі въ Сіверо-Западномъ край въ 1863—64 годахъ, — того самаго Муравьева, котораго польскіе и иностранные публицисты, а вслідъ за ними и русскіе недоноски либерализма, ославили «проконсуломъ», «вішателемъ», «злодівемъ», но которому наше отечество обязано вічною благодарностью за подавленіе польской крамолы на русской окраинт въ виду воинственныхъ угрозъ всей Европы, — но память котораго благословляется доселів многими милліонами русскаго крестьянства, освобожденнаго Муравьевымъ изъ подъ нахальнаго польскаго панскаго гнета... Впрочемъ, таковъ ужъ нашъфальшивый, пустопорожній, гнилой либерализмъ: какъ скоро

интересы Русскаго народа (а также и всёхъ православныхъ Славянъ) сталкиваются съ интересами Западной Европы и даже Поляковъ, то какое-то рабье чувство мгновенно разливается у этихъ мнимыхъ либераловъ по всемъ жиламъ. Честь, независимость, благоденствіе «некультурной» Россіи охотно повергаются ими къ стопимъ носителей западной культуры и цивилизаціи, и «vae victis! rope побъжденнымъ!» гласять они, благородно привътствуя всякое насиліе Европейца и Поляка надъ Русскимъ и Славяниномъ! Не читали ли мы развѣ, предъ самымъ началомъ послѣдней войны, въ «Голось» высокопарныя фразы одного важнаго государственнаго мужа (кажется того самаго, котораго всего чаще поминаетъ въ своихъ запискахъ Муравьевъ), о томъ, что не къ лицуде Россіи соваться въ діло освобожденія Славянъ Балканскаго полуострова, что мы обязаны предоставить ихъ, по праву высшей культуры, западно-европейскимъ державамъ? Не напечаталь ли на дняхъ «Русскій Курьерь», даже съ нъкоторымъ азартомъ, возражая «Руси», что отлично поступаетъ Сербія, отвращаясь отъ Россіи и предаваясь въ опеку высоко-культурной Австріи?! Одного, видно, поля ягоды и упомянутый государственный мужъ, и изобрътатель «Русскаго Шампанскаго», хотя и разной культуры и достоинства!

Нельзя не пожальть, что записки Муравьева (съ которыми мы были знакомы еще въ рукописи) напечатаны съ нъкоторыми пропусками, — но и въ настоящемъ видъ мы придаемъ ихъ обнародованію большое значеніе. Сомнънія въ правдъ Муравьевскаго повъствованія для насъ, современниковъ той эпохи, не можетъ быть никакого, -- да и новаго, чего бы не знали, не слыхали, хотя бы порознь и по частямъ, всѣ пережившіе первую половину шестидесятыхъ годовъ, — Муравьевъ и не разсказываетъ или разсказываетъ немного. Твиъ не менве, великая разница между твиъ, что живетъ въ устномъ преданіи, въ зыбкой молвъ, въ полусвъть правдв, и твиъ, что выступаеть на бълый день, облеченное въ печатное, связное слово. Оно делается доступне общественному сознанію, становится матеріаломъ для критики, --- « урокомъ исторіи», какъ выразился недавно про эти записки одинъ публицисть; оно невольно вызываеть на сравнение прошлаго съ настоящимъ...

Главный интересъ записокъ Муравьева, это — отношеніе высшей правящей петербургской среды къ порученной ему задачь, — то явное или скрытое противодъйствіе. которое встрътилъ онъ со стороим высшаго петербургскаго общества въ дълъ подавленія польской крамолы въ древле-русскомъ крат и возрожденія въ немъ русской національной стихіи. Это явленіе, конечно, не новое. Антинаціональное направленіе «либеральной» политики Александра I-го по отношенію къ Польшф едва не увфичалось полнымъ отторженіемъ цфлыхъ девяти губерній отъ Россіи (изъ которыхъ почти восемь исконно-русскихъ) и присоединеніемъ ихъ къ созданному имъ Царству Польскому: чуть ли даже не Карамзину только, мужественно вступившемуся за Россію, и обязаны мы сохраненіемъ ея въ цълости! Дъло объясняется очень просто. Та высшая общественная среда, которая направляла русскую политику, воспиталась въ совершенномъ невъдъніи своей земли и своей исторіи, - въ невіздініи страшномъ, ужасающемъ, — въ совершенномъ отчуждени отъ своей народности и государственныхъ преданій. Она, за ръдкими исключеніями, знала и въдала лишь то, что ей преподали иностранные гувернеры и ісзуитскія школы, въ рукахъ которыхъ находилось тогда воспитаніе русскаго аристократическаго юношества. Конечно, когда столкновение Запада съ Россией представлялось въ грубой вещественной формф, когда, напримъръ, Французы ринулись на Россію съ оружіемъ въ рукахъ, представители сихъ высшихъ сферъ отстаивали государственную независимость Россіи вполнѣ доблестно, грудью; но когда «грудью» дёлать было нечего, а приходилось отстаивать русскіе интересы головою, то въ голові оказывалась, при совершенной скудости русской мысли и знаній, одна лишь крошеная начинка иностранныхъ міровоззріній и доктринъ. Да и не только голова выходила непригодною для разумънія того, что нужно и полезно Россіи: лгало и сердце, проникнутое раболъпствомъ предъ цивилизаціей Европы и низкимъ тщеславнымъ, истинно варварскимъ страхомъ -- какъ бы въ глазахъ Европейцевъ не показаться варварами! Три четверти въка прошло съ той поры, и-тяжело вымолвитьтакъ оно и поднесь... Благод вянія Александра I и вся его система мирволенья Полякамъ были оплачены со стороны

интересы Русскаго народа (а также и всёхъ православныхъ Славянъ) сталкиваются съ интересами Западной Европы и даже Поляковъ, то какое-то рабье чувство мгновенно разливается у этихъ мнимыхъ либераловъ по всемъ жиламъ. Честь, независимость, благоденствіе «некультурной» Россіи охотно повергаются ими къ стопамъ носителей западной культуры и цивилизаціи, и «vae victis! горе побъжденнымъ!» гласять они, благородно привътствуя всякое насиліе Европейца и Поляка надъ Русскимъ и Славяниномъ! Не читали ли мы развѣ, предъ самымъ началомъ послѣдней войны, въ «Голосъ» высокопарныя фразы одного важнаго государственнаго мужа (кажется того самаго, котораго всего чаще поминаетъ въ своихъ запискахъ Муравьевъ), о томъ, что не къ лицуде Россіи соваться въ дёло освобожденія Славянъ Балканскаго полуострова, что мы обязаны предоставить ихъ, по праву высшей культуры, западно-европейскимъ державамъ? Не напечаталь ли на дняхъ «Русскій Курьеръ», даже съ нъкоторымъ азартомъ, возражая «Руси», что отлично поступаетъ Сербія, отвращаясь отъ Россіи и предаваясь въ опеку высоко-культурной Австріи?! Одного, видно, поля ягоды и упомянутый государственный мужъ, и изобрътатель «Русскаго Шампанскаго», хотя и разной культуры и достоинства!

Нельзя не пожальть, что записки Муравьева (съ которыми мы были знакомы еще въ рукописи) напечатаны съ нѣкоторыми пропусками, — но и въ настоящемъ видъ мы придаемъ ихъ обнародованію большое значеніе. Сомнінія въ правдів Муравьевскаго повъствованія для насъ, современниковъ той эпохи, не можеть быть никакого, --- да и новаго, чего бы не знали, не слыхали, хотя бы порознь и по частямь, всв пережившіе первую половину шестидесятыхъ годовъ, — Муравьевъ и не разсказываетъ или разсказываетъ немного. Твиъ не менве, великая разница между твиъ, что живетъ въ устномъ преданіи, въ зыбкой молвъ, въ полусвъть правдъ, и тъмъ, что выступаетъ на бълый день, облеченное въ печатное, связное слово. Оно дълается доступнъе общественному сознанію, становится матеріаломъ для критики, --- « урокомъ исторіи», какъ выразился недавно про эти записки одинъ публицистъ; оно невольно вызываетъ на сравненіе прошлаго съ настоящимъ...

Главный интересъ записокъ Муравьева, это — отношеніе высшей правящей петербургской среды къ порученной ему задачь, — то явное или скрытое противодъйствіе. которое встрътилъ онъ со стороны высшаго петербургскаго общества въ дълъ подавленія польской крамолы въ древле-русскомъ крат и возрожденія въ немъ русской національной стихіи. Это явленіе, конечно, не новое. Антинаціональное направленіе «либеральной» политики Александра I-го по отношенію къ Польшф едва не увфичалось полнымъ отторжениемъ цфлыхъ девяти губерній отъ Россіи (изъ которыхъ почти восемь исконно-русскихъ) и присоединеніемъ ихъ къ созданному имъ Царству Польскому: чуть ли даже не Карамзину только, мужественно вступившемуся за Россію, и обязаны мы сохраненіемъ ея въ целости! Дело объясняется очень просто. Та высшая общественная среда, которая направляла русскую политику, воспиталась въ совершенномъ невъдъніи своей земли и своей исторіи, - въ невъдъніи страшномъ, ужасающемъ, — въ совершенномъ отчуждении отъ своей народности и государственныхъ преданій. Она, за ръдкими исключеніями, знала и въдала лишь то, что ей преподали иностранные гувернеры и іезуитскія школы, въ рукахъ которыхъ находилось тогда воспитаніе русскаго аристократическаго юношества. Конечно, когда столкновение Запада съ Россией представлялось въ грубой вещественной формъ, когда, напримъръ, Французы ринулись на Россію съ оружіемъ въ рукахъ, представители сихъ высшихъ сферъ отстаивали государственную независимость Россіи вполнѣ доблестно, грудью; но когда «грудью» делать было нечего, а приходилось отстаивать русскіе интересы головою, то въ голові оказывалась, при совершенной скудости русской мысли и знаній, одна лишь крошеная начинка иностранныхъ мірововзреній и доктринъ. Да и не только голова выходила непригодною для разумънія того, что нужно и полезно Россіи: лгало и сердце, проникнутое раболъцствомъ предъ цивилизаціей Европы и низкимъ тщеславнымъ, истинно варварскимъ страхомъ — какъ бы въ глазахъ Европейцевъ не показаться варварами! Три четверти въка прошло съ той поры, и-тяжело вымолвитьтакъ оно и поднесь... Благодъянія Александра I и вся его система мирволенья Полякамъ были оплачены со стороны

последнихъ мятежомъ 31-го года. Казалось, было чемъ вразумиться. Однакожь извъстно, что Пушкинъ, въ которомъ было такъ живо, такъ отзывчиво русское историческое и народное чувство, написалъ свои превосходные стихи на взятіе Варшавы и «Клеветникамъ Россіи» такъ сказать наперекоръ своимъ петербургскимъ друзьямъ и подвергся отъ нихъ жестокому порицанію. Однакожь, когда, черезъ 30 елишкомъ лътъ, Государь Александръ Николаевичъ, лично мало расположенный къ Муравьеву, ръшился, — побуждаемый истинно царскимъ инстинктомъ, - поручить ему управленіе взволнованнымъ Сфверо-Западнымъ краемъ, то при этомъ знаменитомъ свиданіи 25 апреля 1863 года Муравьеву, по его словамъ, пришлось «выразить его величеству, что край тотъ искони русскій, но что мы сами его ополячили и что опыть 1831 года намъ не послужиль въ пользу»! Казалось бы страннымъ, какимъ образомъ такое ополяченіе могло совершиться при энергической политикъ Императора Николая, котораго русскій складъ мыслей и чувствъ повидимому не подлежить и сомнънію? Но во сколько главною задачею политики Императора Николая было предупредить внышними насильственными мырами всякую возможность возобновленія мятежа, во столько онъ и достигъ своей цели: при немъ никакая новая мятежная попытка ни въ Царствъ Польскомъ, ни въ Западномъ крав была не мыслима, а еслибъ и проявилась, то разумъется была бы немедленно энергически подавлена. Этотъ способъ дъйствій оказался однако совершенно недостаточенъ для противодъйствія польской крамольной интригъ, производимой тайно, искусно, подъ покровомъ «преданности престолу» и мало доступной пониманію большинства русскихъ оффиціальныхъ дівятелей той эпохи. Къ тому же. въ общественной средъ, окружавшей Государя Николая Павловича, было, кромъ доморощенныхъ иностранцевъ, довольно и иноплеменныхъ вліятельныхъ элементовъ, которые, конечно, вполнъ благопріятствовали польскимъ проискамъ и благодаря которымъ народное русское направление въ русскихъ людяхъ всегда хитроумно выставлялось антиправительственнымъ, чуть не революціоннымъ. Русское чувство Государя не было достаточно просвъщено русскимъ самосознаніемъ, работа котораго въ русскомъ обще-

ствъ въ ту пору только что начиналась и подвергалась даже гоненію со стороны петербургскихъ правящихъ «сферъ». Не следуеть также забывать, что въ то время правительство знало и признавало такъ-сказать одну лишь помпицичью Россію и только въ поміщичьемъ классі виділо себі опору. А между тымь, въ Съверо-Западномъ крав единственнымъ носителемъ русскаго національнаго и государственнаго начала быль именно не помъщичій классь, а народь, -- Русскій народъ, закрѣпощенный польскимъ крамольнымъ панамъ и удерживаемый въ рабскомъ повиновеніи поміщикамъ-Полякамъ всею тяжестью правительственной власти — уже по принципу», «порядка ради»! Съ кончиной же Императора Николая, кроткое, гуманное и либеральное управленіе Государя Александра II только ослабило суровость внъшнихъ мфръ предшествовавшаго царствованія относительно польскаго населенія, но не замънило ихъ никакою разумною энергическою политикою въ русскомъ національномъ смыслъ. Казалось бы, именно къ ней и представлялся законный поводъ съ освобожденіемъ крестьянъ отъ крепостной зависимости... Но въдь тутъ помъщиками были Поляки, предъ которыми русскія начальства, охваченныя дурманомъ «либерализма», сочли долгомъ вилять ужомъ, словно провинившіеся, и либерально преподнесли имъ въ жертву русскаго мужика! но польскіе вельможные паны сумфли запугать русское правительство страхомъ развитія въ русскихъ народныхъ массахъ Западнаго края демагогическихъ опасныхъ инстинктовъ (какъ теперь нъмецкое прибалтійское баронство старается застращать петербургскія власти призракомъ аграрнаго и соціалистическаго волненія среди Латышей и Эстовъ, потому только, что они чуждаются онвмеченія и желають распространенія на нихъ общаго дъйствія русскихъ законовъ)! Въ своемъ сжатомъ, краткомъ, деловомъ изложении, следующими яркими чертами рисуетъ Муравьевъ положение края, для умиротворенія котораго понадобился онъ въ 1863 году, который онъ умиротвориль—envers et contre tous, вопреки и наперекоръ петербургскимъ высшимъ вліятельнымъ лицамъ:

«Политическое и нравственное положение губерній въ 1831 г., когда мятежники имѣли отличное регулярное войско и даже вели войну съ нами, иногда даже съ значитель-

нымъ успъхомъ, въ сравнении съ тъмъ, что было въ 1863 г., ясно доказываеть, что правительство, въ теченін посліднихъ 30 лътъ, не только не принимало мъръ къ уничтожению въ крав польской пропаганды, но напротивъ того, по крайнему неразуменію местных и главных правителей, давало все средства къ развитію польскаго элемента въ краж, уничтожая всь бывшіе зародыши русскаго начала. Я не стану въ подробности упоминать о действіяхъ техъ лицъ, которыя съ 1831 г. были главными на мъстахъ распорядителями, о ихъ безсиысленности и неразумъніи положенія края, польскихъ тенденцій, о незнаніи исторіи сей искони-русской страны. и постоянными ихъ увлеченіями призраками польскаго высшаго общества, пресмыкавшагося предъ ними и выказывавшаго преданность правительству, но не только тайно, а явно обнаруживавшаго свои тенденціи къ уничтоженію всего русскаго. Но все это привлекало на ихъ сторону генералъ-губернаторовъ, а въ особенности (привлекалъ последнихъ) женскій полъ, жертвовавшій честью и цізомудріемъ для достиженія сказанныхъ цёлей. Для исторіи нельзя однакоже умолчать о техъ начальникахъ того края, которые наиболее ознаменовали себя подобными тенденціями и нанесли огромный вредъ могоществу Россіи въ той странь; это были: въ Бълоруссін-кн. Хованскій, ген.-ад. Дьяковъ и кн. Голицынъ; въ Вильнъ-кн. Долгоруковъ, Илья Гавриловичъ Бибиковъ\*) и ген.-ад. Назимовъ. Вотъ рядъ людей, которые, при содъйствіи подобныхъ же діятелей въ Петербургі, въ глубокомъ невъдъніи своемъ положили въ крать твердое начало польской пропагандъ и впослъдствіи развитію мятежа, стопвшаго такъ дорого Россіи!...»

Далъе:

«Манифестъ 19 февраля 1861 г. о прекращении кръпостнаго права, по слабости и безпечности начальства, не былъ

<sup>\*)</sup> Не следуеть смешивать съ нимъ его брата Дмитрія Гавриловича Бибикова, бывшаго генераль губернаторомъ въ Юго-Западномъ крас, и деятельность котораго была запечатлена, напротивъ, разумнымъ пониманіемъ дела, была направлена именно къ ослабленію власти польскихъ помещиковъ падъ крестьянами. Ему принадлежить мысль о введеніи певентарей. Впрочемъ Юго-Западнаго края Муравьевъ и не касается.

даже введень въ дъйствіе! Крестьяне еще въ началь 1863 г. во многихъ мъстахъ отправляли барщинную повинность или платили неимовърные оброки тамъ, гдъ была прекращена барщина. Мировые посредники были всв избраны изъ мъстныхъ помъщиковъ и большею частью были агентами матежа и даже главными тайными распорядителями онаго; въ уфздахъ и въ городахъ учреждены были събеды помещиковъ и мировыхъ посредниковъ дли общихъ сговоровъ по устройству матежа и увлеченію въ оный самихъ крестьянъ. Въ Вильну были вызваны почти всв помвщики и мировые посредники въ февралъ 1863 г. будто бы для обсужденій по крестьянскому дълу, но на этомъ и на подобномъ же съъздъ въ Ковно были положены начала для дёйствій по мятежу и соединились объ партіи «бълыхъ» и «красныхъ», причемъ избраны для губернскихъ и увздныхъ городовъ по два делегата, которые бы наблюдали за дъйствіями предводителей дворянства и самого правительства, -- и все это дълалось явно въ глазахъ того же правительства!.. Положение 19 февраля было превратно истолковано крестьянамъ; при составленіи же уставныхъ грамотъ отняты у нихъ лучшія земли и обложены высокими оброками, далеко превосходящими ихъ средства. Крестьянамъ объявили, что въ этомъ заключается дарованная Государемъ милость и свобода, и что ежели они пойдуть въ мятежъ и будутъ помогать польскому правительству, то отдается имъ вся земля даромъ... Между твиъ твхъ крестьянъ, которые не платили возвышенныхъ оброковъ, подвергали строгимъ наказаніямъ, заключали въ тюрьмы, и малосмысленное мъстное главное начальство, по ходатайству тъхъ мировых посредников и помъщиков, посылало войско для усмиренія мнимых в крестьянских бунтовъ...

О, сколько страданій Русскому народу причинила эта «малосмысленость», сколько грізка на душу русскаго правительства наложили они, малосмысленные слуги верховной власти и вся эта петербургская высшая общественная среда! По результатамъ своимъ эта «малосмысленность» граничитъ съ самой крамолой... Но ніть, она не крамола, она только малосмысленность — роковой уділь всякаго вольнаго и даже невольнаго отступника своей народности... Сіверо-Западный край изъ конца въ конець наполнялся мятежными шайками;

русское имя, русская честь, русская власть, Русскій народъ подвергались оскорбленіямъ, поруганіямъ; русскихъ стали наконецъ грабить, закалывать. вышать, — да, вѣшать: мы можемъ назвать трехъ православныхъ священниковъ повъшенныхъ Поляками въ Минской и, кажется, Гродненской губерній (въ пользу семействъ которыхъ мы собирали по-, жертвованія), — а что же дълало въ это время русское правительство? Оно изощрялось въ изыскиваніи способовъ «примиренія» съ Поляками, способовъ, которые отвергались ими одинъ за другимъ, дълало имъ уступки за уступками, поступалось русскимъ достоинствомъ, русскимъ достояніемъ, только бы отклонить отъ себя упрекъ въ избыткъ узкаго, «кваснаго патріотизма», въ «шовинизмъ» (ничъмъ въдь сильнъе нельзя уязвить въ Россіи нашихъ высокопоставленныхъ интеллигентовъ!), — только бы заслужить прощеніе отъ польскихъ пановъ и похвалу Европы русскому гуманизму и либерализму! И каковъ же это быль либерализмъ, какова же это была гуманность? Не что иное какъ предательство върнаго и приверженнаго русской власти крестъянина въ Бълоруссіи, въ Литвѣ, въ самомъ Царствѣ Польскомъ исконному врагу крестьянина и Россіи!.. Графъ Плятеръ, стоявшій во главъ заговора въ Витебской и Виленской губерніи (заговора, котораго не видали, который отрицали мъстныя русскія жандармскія власти!), напаль сь своими сообщниками на казенный транспортъ съ оружіемъ и разграбилъ его, чъмъ и обнаружился преждевременно польскій замысель и вооруженный мятежь въ этой мъстности. Поселенные тамъ старообрядцы, давно видъвшіе польскія приготовленія, при первомъ покушеніи Плятера, вооружившись, отбили транспортъ, разсъяли шайку, взяли самого Плятера, затымь, видя бездыйстве правительства, стали сами укрощать мятежь по Динабургскому и Ръжицкому увздамъ, и помъшали такимъ образомъ сфориироваться собиравшимся мятежнымъ бандамъ. Чего инаго, казалось бы, какъ не искренней горячей благодарности русскаго правительства заслуживали старообрядцы, — которые, какъ мы всв знаемъ, имъли даже некоторый поводъ, съ своей точки зрвнія, быть не вполнв довольными русскою властью. И однакожь виленскій окружной жандарискій генераль Гильдебрандъ всеми средствами старался уверить, что въ краф

нъть никакого мятежа, что надобно смирить не Поляковъ, а русскихъ старообрядцевъ, возставшихъ противъ мфстныхъ помѣщиковъ, — и князь Долгоруковъ, начальникъ III Отдѣленія и шефъ жандармовъ, даже увърилъ въ томъ самого Государя, испросиль уже и повельніе отправить войско и генерала для усмиренія старообрядисьт!.. Въ то же время въ Царствъ Польскомъ повельно было въ увздныхъ казначействахъ принимать на счето казны всв выдаваемыя мятежниками квитанціи за взимаемую ими контрибуцію!.. Въ то же время въ Петербургъ принимался на аудіенціи у Государя графъ Замойскій, который настойчиво требоваль возстановленія Польши въ предълахъ 1772 г. Въ то же время мятежникамъ объявлялась амнистія, если они къ положенному сроку положать оружіе (чего они, разумфется, и не сдфлали, а только пуще обнадежились въ своей силъ). Въ то же время гродненскій губернскій предводитель дворянства, графъ Старжинскій, будучи, какъ говоритъ Муравьевъ, «протежированъ министромъ внутреннихъ дёлъ», представляль ему, съ оффиціальнаго разрешенія, проекты о возстановленіи Литвы отдельной отъ Россіи, но соединенной съ Польшей, чествовался въ Петербургѣ, при дворѣ и въ высшемъ обществѣ... Дѣло дошло наконецъ до того. что пришлось укрощать мятежъ вооруженною силой, т. е. проливать ради польских в затий кровь русскихъ солдатъ, но и это, при шатости мысли въ самомъ правительствъ, мало приносило пользы, потому что слишкомъ энергическія ифры войску были воспрещены... Въ то же время сторону Поляковъ взяла вся Западная Европа, кромъ Пруссін. Борьба на мъсть въ Съверо-Западномъ крат, говорить Муравьевь, парализовалась, «при всей добросовъстности Назимова (человъка впрочемъ очень недалекаго) направленіемъ, которое давалось изъ Петербурга министромъ внутреннихъ дёлъ» (впослёдствіи, прибавимъ отъ себя, авторомъ романа «Лоринъ», изъ свътской жизни, --- Валуевымъ), шефонъ жандармовъ Долгоруковымъ и министромъ иностранныхъ дёлъ: первые двое заботились лишь о томъ, какъ склонить Поляковъ къ снисхожденію къ Россіи, а князь Горчаковъ, раздъляя систему дъйствій Валуева, Долгорукова и Велепольскаго, страшился еще угрозъ Западныхъ державъ», -опасался серьезно войны. Когда Муравьевъ былъ отправленъ

наконецъ въ Вильну, правительство признавало дѣло чуть не проиграннымъ, а себя чуть не побѣжденнымъ... «Только бы удержать намъ Литву», вотъ что высказывалось Муравьеву въ напутствіе при отъѣздѣ,—а о Царствѣ Польскомъ не было уже и рѣчи!..

И вся эта грозная опасность, нависшая надъ Россіей, разлетилась словно дымъ, какъ только страхъ вынудиль Петербургъ допустить къ дъйствію (нечего дълать!) людейhorribile dictu-«патріотовъ», т. е. съ русскимъ образомъ мыслей, съ русскимъ чувствомъ и направленіемъ, -- дозволить свободное выражение русскаго общественнаго мивнія! Кто вывель тогда Россію изъ того позорнаго критическаго положенія, въ которомъ она находилась? Въ Сфверо-Западномъ крат Муравьевъ, въ Царствъ Польскомъ Милютинъ и князь Черкаскій, и сильнъе всего, вызванный наглыми угрозами Запада, голосъ самого народа, раздавшійся въ тысячахъ адресовъ, обращенныхъ къ лицу Государя. Этотъ голосъ придалъ смелости и князю Горчакову, заслуга котораго, въ томъ, что онъ едвали не одинъ изъ правящихъ сановниковъ способенъ былъ внять народному голосу и одушевиться имъ. И что же? Достаточно было дать Европ'в достойный Россіи дипломатическій отпоръ, и Европа спасовала!... Изо всёхъ лицъ, принявшихъ непосредственное участіе въ усмиреніи польской крамолы, конечно самый тяжкій жребій выпаль именно Муравьеву, какъ первому начавшему дъйствовать въ направленіи противоположномъ петербургской политикт, какъ выдержавшему наитруднъйшую борьбу не съ польскимъ только, но съ потербургскимъ полонофильствующимъ ржондомъ, и наконецъ-какъ принявшему на себя наибольшую долю хулы, упрековъ, клеветъ, ругательствъ, чуть не гоненія за свершенный имъ спасительный подвигъ... Конечно, по усмиреніи края и по минованіи опасности, заслуги Муравьева были торжественно вознаграждены Государемъ. Однако же, съ исчезновеніемъ опасности быстро исчезла и самая о ней память: свёжій вразумительный урокъ исторіи скользнуль по петербургскимъ общественнымъ высямъ, даже не варъзавъ слъда Муравьевъ сталъ козломъ отпущенія за всь грехи русскаго правительства противъ того фальшиваго, доктринерскаго либерализма, который вскорф, послф той грозной поры, снова

водворился въ прежнее свое мъсто жительства, т. е. въ освобожденныя отъ страха головы нашихъ бюрократовъ, съ такимъ «культурнымъ» презрѣніемъ судившихъ и рядившихъ кровные интересы русской народности! Самое имя Муравьева стало какъ бы опальнымъ. Скажутъ: не русскому направленію Муравьева отказывали въ сочувствіи, но его крутымъ, жестокимъ мфрамъ... Фарисеи! Когда Поляки, издфваясь, заворачивали кожу на груди убитыхъ русскихъ солдатъ, на подобіе красныхъ лацкановъ преображенскаго мундира, и вѣшали ихъ въ такомъ видъ на деревьяхъ, никто изъ нашихъ «либераловъ» и не думалъ приходить въ негодованіе, — а казнь Плятера, Сфраковскаго и некоторыхъ мятежниковъ, пролившихъ не мало русской крови, привела ихъ, напротивъ, въ неописанный гифвини трепетъ! Повфсятъ Поляки русскаго священника Конопасевича, повергнуть въ горе и нищету его семейство, -- это ничего; русскія дамы даже деньги собираютъ въ пользу плененныхъ злодеввъ. Но вздумалъ Муравьевъ сжечь до тла усадьбу польскаго пана, убійцы Конопасевича, и поразить польскіе умы такою небывалою и, въ сущности, некровавою расправой, -- «какое варварство» раздалось по всему Петербургу! А между темь, какъ справедливо замечаеть Муравьевъ, усмиреніе польскаго мятежа даже и сравниться не можетъ, по малому числу жертвъ и по самому свойству репрессивныхъ мъръ, съ тъми способами усмиренія, къ кокоторымъ прибъгали Англичане при бунтахъ населенія въ Индіи, — къ которымъ прибъгали они и въ Ирландіи... И что въ сравненіи съ ними недавняя бомбардировка Александріи? Но то Англичане! Что ни дълали бы они, они-господа,

то англичане: что ни дълали ом они, они—господа, хозяева культуры и цивилизаціи, имъ это можно,—а намъ даже и защищаться отъ побоевъ культурныхъ рукъ не пристало! Такъ и теперь твердятъ корифеи нашего газетнаго либерализма, такъ твердили и тогда корифеи либерализма правительственнаго. Извъстно, что Муравьевъ, убъжденный, и весьма основательно, что «Поляковъ надобно бить по карману», обложилъ 10% сборомъ имънія польскихъ помъщиковъ; мъра оказалась вполнъ дъйствительной. Но «таково было увлеченіе высшей петербургской сферы—говоритъ Муравьевъ—что они, подстрекаемые польскою партіею, хватались за самыя нелъпыя идеи, чтобъ только обвинить и об-

смъять» принятия имъ необходимыя мъры къ укрощенію матежа; «они не хотъли понять, что у Поляковъ нътъ настоящаго патріотизма, а лишь влеченіе къ своеволію и учнетенію низших классов, что имъ хотьлось возстановленія древнихъ правъ польской аристократіи, что имъ было нужно до невозможности поработить народъ и выжимать изъ него сокъ, превращая его въ быдло (по польски значитъ: скотина); по сей-то причинъ паны и вообще польская интеллигенція называли действія управленія разрушительными для общественнаго порядка и последствіемь системы соціалистовъ ... Въ Петербургъ то же твердили, продолжаетъ Муравьевъ, ибо не понимали ни положенія края, ни необходимости утвердить въ немъ русскую народность: «министръ внутреннихъ дълъ и шефъ жандармовъ преимущественно противодъйствовали и старались поколебать довъріе Государя къ мъстному (Муравьевскому) управленію, причемъ старались распространить мысль, что мёры эти приведуть къ гибельнымъ последствіямъ въ самой Россіи, и потому министръ внутреннихъ дёлъ долго не допускалъ обязательнаго выкупа врестьянами земель въ Западныхъ губерніяхъ»!..

«Свёжо преданіе, а вёрится съ трудомъ» — хотёлось бы сказать — но увы! Можеть-быть когда-нибудь стихъ этотъ придется и кстати, но еще не теперь. Никакого труда не требуется для того, чтобы повёрить бывшему за двадцать лётъ, когда недавно, почти на дняхъ, видёли мы и видимъ невъроятное.

Развѣ вскорѣ за Муравьевымъ, когда, — по собственнымъ словамъ этого замѣчательнаго умомъ и характеромъ русскаго человѣка, этого «грознаго проконсула» и «палача», по выраженію иностранныхъ публицистовъ, — оставалось только правительству «воспользоваться тажкимъ урокомъ и положить конецъ польской кромолѣ въ Западномъ краѣ, признавъ его окончательно русскимъ, не силою оружія только, но моральнымъ въ немъ возрожденіемъ долго подавляємыхъ исконныхъ русскихъ началъ» — не былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ этого края ІІ от а по въ? Потаповъ, который какъ бы поставилъ себѣ задачею рушить все сдѣланное Муравьевымъ, затоптать всѣ, весело въбѣжавшіе вверхъ изъ почвы русскіе ростки, разогнать всѣхъ хорошихъ, способныхъ рус-

скихъ людей, повергнуть вновь въ уныніе духъ білорусскаго населенія! Развѣ наконецъ не то же ли торжество, если не польской крамолы, то не менте вредной «малосмисленности», дерзко презирающей русскую народность и нагло рабствующей предъ «цивилизованнымъ Западомъ», явила намъ последняя наша война съ Турціей? Какъ тогда царь вернымъ царскимъ инстинктомъ угадалъ-кого было нужно послать въ Съверо-Западный край и вызваль бурю тайнаго негодованія въ окружающемъ его сонив, -- такъ и въ 1876 году тотъ же царь, подъ наитіемъ духа исторіи, освнившаго его въ Московскомъ Кремль, произнесъ свое знаменитое историческое слово, которымъ призвалъ весь свой народъ къ мощному единству мысли и дъла съ собою; но едва лишь возвратился онъ въ Петербургъ, петербургская среда, даже съ необычной ей дерзостью, оплела его такою сътью противодъйствія, что смутила и духъ царя, и духъ самого народа. Не она ли, эта «высшая петербургская сфера», по выраженію Муравьева, виновна во всёхъ невзгодахъ войны? И если въ 1863 годусовъстно вспомнить - у насъ опасались потерять даже Литву, то еще стыдне вспомнить, что после блистательнейшихъ побъдъ 1877 года, Россія и въ самомъ дълъ добровольно потеряла зпачительную часть плодовъ побъды и явилась на европейскомъ арсопатъ въ качествъ побъжденной и подсудимой!! Это въдь еще невъроятите. Какъ въ 1863-мъ году, такъ и въ 1878 году никакою серьезною опасностью войны намъ ни откуда не угрожало, но въ 63-мъ году Россія разсвяла призракъ однимъ твердимъ словомъ, а въ 78-мъ г. духа не стало! возобладало то самое противонародное направленіе, на которое указываеть въ своихъ запискахъ и Муравьевъ. Чему нельзя повърить, если, всего четыре года назадъ, былъ возможенъ Берлинскій трактатъ! Если нашлись люди - и Россія ихъ именъ не забудеть во вѣкъ-которые особенно порадёли надъ этимъ трактатомъ, съ необычайной угодливостью и поспешностью углаживая все помехи для его заключенія!.. И развъ теперь вполнъ свободна «петербургская сфера» отъ этихъ враждебныхъ Россіи вліяній? Развъ и теперь польскіе магнаты и нумецкіе бароны не представляются слабоумію некоторых наших круговь носителями консерватизма по преимуществу, чуть не самымъ благонадеж- нымъ элементомъ, которому, за такое достоинство, можно пожалуй и поступиться правами и благомъ преданнаго Россіи - населенія и существенными интересами русской народности?...

Единственное консервативное и благонадежное начало управленія въ Россіи, — оно же самое либеральное и прогрессивное, — это начало національное русское; это то, что полезно и добро для Русскаго народа и государства. Оно же, по милости Божіей, по большей части не противоръчить у насъ и требованіямъ высшей нравственной правды...

Объ украйнофильской агитаціп львовской газеты "Дъло".

## Москва, 20-го ноября 1882 г.

Мы въ долгу предъ газетой «Дьло» (читай: Дило), напечатавшей въ своемъ № 83-мъ, 27-го жовтия (т. е. октября: можно побиться объ закладъ, что современный галицкій . народъ никакого «жовтня» не знаетъ) цълую «отповъдь» 41-му № «Руси». Газета «Дъло» издается во Львовъ. Она служить органомь твхь недальновидныхь и мало остроумныхъ русскихъ Галичанъ, которые въ свою очередь (конечно безсознательно, по крайней мърв мы желаемъ такъ думать) служать орудіемь тайнаго австрійско-польскаго замысла, направленнаго противъ единства и целости Русской державы, — орудіемъ безсмысленной и безплодной агитаціи въ смысль малороссійскаго сепаратизма, образованія общаго со-- юза или выдъленія изъ Русской державы и Русскаго народа 18-ти (!?) милліоновъ «Русиновъ» на федеративномъ началѣ! Попытаемся объяснить читателямъ историческое происхожденіе этой двательной въ настоящее время агитаціи.

Иввёстно, что при первомъ раздёлё Польши въ 1772 г. императрица Австрійская Марія-Терезія, хотя и обронила нёсколько слевъ по поводу расчлененія сосёдняго государства, тёмъ не менёе согласилась насиловать свою робкую совёсть и захватила (даже очень поспёшно, ранёе подписи раздёльнаго акта, — захватила войсками) Галицію, населенную почти сплошь, за исключеніемъ западной ея части, тёмъ русскимъ племенемъ, которое по говору и по быту подхо-

дитъ къ малороссійской его разновидности. Впрочемъ о замънъ польскаго подданства австрійскимъ Галицкая Русь въ ту пору конечно не пожальла, да и повода къ тому не было: господствующимъ классомъ были Поляки, и русское на-. селеніе, т. е. народныя массы, могло над'яться (и не ошиблось) на защиту австрійскаго правительства отъ несноснаго польскаго помъщичьяго гнета... Россія тогда только слагалась и еще не собрала всю Русскую землю, но съ послъднимъ раздъломъ Польши всъ разновидности Русскаго племени, исключая Руси Угорской и Галицкой, слились въ одинъ великій Русскій народъ и вошли въ составъ единой Русской. державы, ставшей такимъ образомъ непосредственнымъ со-: съдомъ и Галича. Сосъдство для Австріи, съ точки зрънія ея правительства, весьма неудобное. Оно не могло не бу-л дить въ Галичанахъ сознанія ихъ племеннаго единства съ твиъ Русскимъ народомъ, духомъ котораго созиждено одно. изъ могущественнъйшихъ въ свъть государствъ и который, особенно послъ изгнанія изъ предъловъ Россіи Наполеона, наполнилъ славою своихъ подвиговъ весь міръ, явился спасителемъ цълой Европы. Къ счастію однакожъ для Австріи, русское правительство не только никогда не употребило во зло своего сосъдства, но, казалось, поставило себъ особливою задачею блюсти и поддерживать цълость Австрійской монархіи столь же ревниво, какъ и австрійскіе государственные люди. Оно какъ бы отказывалось признавать даже фактъ единоплеменности съ Россіей значительной части австромадьярскихъ подданныхъ. (Да и до сихъ поръ на картахъ русскаго генеральнаго штаба и даже въ оффиціальныхъ гимназическихъ учебникахъ географіи русскіе и славянскіе въ Австріи города красуются подъ німецкими кличками, а не подъ ихъ русскими или славянскими, употребительными въ народъ именованіями, напр., Лембергъ витсто Львовъ, — Аграмъ, вивсто Загребъ, Лайбахъ вивсто Любляна, и. т. д.). Мало того: когда Австрія, въ 1849 г., была на краю гибели, угрожаемая въбунтовавшимися Мадьярами (при участім того самаго графа Андраши, который еще недавно былъ первымъ министромъ Австріи, остается и теперь главнымъ вдохновителемъ австрійской политики), она была спасена и возстановлена во всёхъ своихъ государственныхъ правахъ,

въ своемъ господствъ надъ входящими въ ся составъ племенами, ни къмъ инымъ, какъ русскими же войсками, вслъдствіе мольбы юнаго австрійскаго императора. Изъ разсказа объ этомъ спасительномъ для Австріи русскомъ походъ, напечатаннаго въ 50-хъ годахъ въ «Русской Бесъдъ», видно, какому диву дались русскіе солдаты, не подозрѣвавшіе о существованіи Русскихъ внѣ предѣловъ Русской державы: «какъ же это такъ — спрашивали они офицеровъ — люди одного съ нами языка, какъ есть наши, да не подъ нашимъ царемъ?» Несмотря на такое недоумъніе, русскія войска нетолько не пытались колебать подданпической върности въ подвластномъ Австріи русскомъ населеніи, но, какъ сказановыше, возстановили надъ нимъ поколебавшуюся было австрійскую власть. Однакожъ все это ревностное, безкорыстное, доблестно-честное служение русскаго правительства интересамъ австрійскимъ не спасло его отъ самыхъ низкихъ подовржній въ тайныхъ козняхъ и проискахъ. Этого мало: долгъ благодарности за оказанное благодъяніе (нисколько не затруднительный для великихъ духомъ и силой народовъ) оказался слишкомъ тяжелъ для монархіи, въ которой и народа-то нътъ, --- народа, опредъляющаго своею народною личностью характеръ и бытіе государства, — а имфется лишь случайная совокупность различныхъ и духовно-разрозненныхъ племенъ. Въ Австріи, какъ извъстно, единство національной души, ходъ и развитіе органической цёльной національной жизни замъняются механизмомъ управленія и искусствомъ вваимнаго сочетанія и противопоставленія или балансированія племенныхъ эгоизмовъ и интересовъ. Подобному правительству нравственныя обязательства и не подъ силу. Какъ ни смирна и смиренна наша Россія, но сознавать себя спасенною именно ею было нисколько не лестно для австрійской государственной власти при единоплеменности большинства австрійскихъ подданныхъ съ Русскимъ народомъ, и Австрія воспользовалась первымъ удобнымъ случаемъ-Крымской войною, чтобъ отплатить намъ самою «черною», какъ тогда выражались, «неблагодарностью», поразившею на смерть рыцарское сердце императора Николая. Мы, впрочемъ, нисколько не расположены винить ее за такой образъ дъйствій. Онъ обусловливается самыми условіями бытія этой монархіи,

именно съ той поры, какъ Наполеонъ І сдвинуль ее съ исторической ея основы и изъ священной Римской имперіи низвелъ на степень имперіи Австрійской. Эти условія самыя печальныя и способны вчужь внушить сожальніе. Несчастной имперіи приходится ежечасно томиться заботой и страхомъ, постоянно ломать голову надъ вопросомъ: «чемъ ей быть», вычно заниматься эквилибристикой съ вычнымъ опасеніемъ потерять равнов'єсіе и упасть. Изъ Австрійской она обратилась теперь уже въ Астро-Венгерскую имперію, но и эта форма едвали долго продержится. Она въ постоянныхъ поискахъ за тъмъ соусомъ, подъ которымъ долженъ быть паготовленъ тотъ пестрый винегретъ, на который такъ похожъ ея внутренній племенной составъ, или говоря безъ сравненій — за началомъ объединяющимъ. Она не можетъ существовать сама о себъ. Утративъ поддержку Россіи, она утратила вследъ за темъ свои итальянскія владенія и безъ особеннаго труда была вышвырнута изъ состава Германіи, чъмъ и былъ ослабленъ нъмецкій, до той поры главный связующій Австрію цементь. И теперь она сильна единственно лишь поддержкою Пруссіи, или пожалуй «Германской имперін», которая указала ей новую политическую перспективу---. на Славянскомъ Югв, за Дунаемъ, и увърила ее, что поглощеніе Славянскихъ племенъ, претвореніе ихъ въ «австрійскую національность» — вотъ отнинъ призваніе Австріи. Австрія и повірила, но, за неимініемь единой физіологической національной основы, пытается возсоздать эту національность на основъ католическаго единства. Торжество ев въ этомъ направленіи будеть вміств и торжествомъ католицизма. Впрочемъ, до торжества еще далеко. Какъ ни увърена Австрія въ германской поддержкв, твиъ не менве самою могучею помъхою, самымъ грознымъ пугаломъ для нея по прежнему остается Россія съ ея естественною, нравственною центростремительною для Славянъ силою, при полномъ отсутствін какихъ бы то ни было властолюбивыхъ не толькопроисковъ и умысловъ, но даже и помышленій. Отъ того и этопостоянное недовфріе, постоянная враждебность австрійскаго правительства къ Россіи, — враждебность, особенно распалившаяся съ той поры, какъ цёлью всей его политики стали захватъ и претвореніе Славанъ, даже православныхъ и на Балканскомъ полуостровъ, въ австрійско-католическую національность. Изъ-подъ пасти медвъдя, даже тихаго какъ овечка, не совсъмъ-то безопасно красть медвъжатъ... Вотъ почему, даже противъ желанія государственныхъ правителей Австро-Венгріи, въ ней снуютъ въ воздухъ предчувствія и ожиданія войны съ Россіей, которая сама настроена вовсе не воинственно и ни на кого нападать не собирается; вотъ почему Австро-Венгрія только о томъ и заботится, да и не можетъ, по самой политической природъ своей, не заботиться — какъ бы, тъмъ или другимъ способомъ, ослабить внутреннюю цълость и кръпость Россіи и силу внутренней, духовной и нравственной ея связи съ міромъ Славянскимъ... Въ безумной слъпотъ своей австро-мадырскія власти сами готовятся поставить Россіи вопросъ: быть ей или не быть, и вынудить ее на отвътъ... Лучше бы не вынуждали...

Но мы зашли далеко впередъ и возвратимся къ Галиціи. Конечно, первою заботою Австріи, по пріобр'ятеніи этой русской области, было подточить узы единоплеменности ея съ Россіей, хотя впрочемъ, вследствіе значительнаго различія историческихъ судебъ Галича и нашей Украйны, узы эти и не представляли тогда особенно жизненной силы. Съ этою цълью, даже предваряя пробуждение національнаго сознанія въ массахъ галицкаго русскаго населенія, австрійское правительство дало Галичанамъ оффиціальное именованіе Рутеновъ и старалось установить мнине, что они народъ совершенно особый, — не Русскіе, а «Русины». И это ей отчасти удалось. Если въ Галиціи каждый русскій крестьянинъ въ отдёльности и называетъ себя Русиномъ, то во множественномъ числѣ, по духу русскаго языка, можно сказать ужъ никакъ не Русины, а Руссы, или Русскіе, точно также какъ Болгаринъ, Турчинъ во множественномъ не Болгарины и не Турчины. Тъмъ не менъе, такое отеческое внушение правительства пришлось теперь, какъ видно, по сердцу партім одержимой страстью выдёлить малорусскую разновидность Русскаго племени со встми ея подраздъленіями изъ Русской державы. Газета «Дівло», вы своемы отвіть намы, зачисляеты въ Русины жителей не только Волыни, Подола, Кіевской, Полтавской, Черниговской, но и Новороссійскихъ, и Харьковской, чуть даже не Воронежской губерніи, и число таковыхъ «Русиновъ», обособляя ихъ отъ остальной Россіи, опредъляеть въ 18 милліоновъ, которые всъ дескать призваны къ отдъльному розвою (развитію) и будущности! Вотъ подивятся не только жители Харькова или Одессы, но и полтавскіе казаки такой новой. неслыханной для нихъ кличкв! Какъ ни забавно-нельпо такое усердіе издателей «Дъла», оно совершенно на руку и австрійскимъ правителямъ, и Полякамъ... Авось-либо, такъ или иначе, удастся помутить и безъ того не очень крыпкій смыслъ юной русской интеллигенціи, и произвести путаницу въ ея понятіяхъ — выдавши такое названіе за одну изъ принадлежностей «либеральной» программы будущаго съ федерацією включительно! Не знаемъ только, на чемъ остановились наши домашніе сепаратисти: на «Южноруссахъ» или «Русинахъ»?!

Въ своей неусыпной заботв объ ограждении русскаго галицкаго населенія отъ вліянія Россіи, австрійскія власти ворко слъдили за тъмъ возбуждениемъ народнаго совнания, которое естественно проявилось въ Галиціи вийстй съ подъемомъ образованія, но на которое-въ этомъ нельзя не сознатьсяособенно сильно воздействоваль духовный и политическій ростъ самой Россіи, широкое и блестящее развитіе русской литературы, и более всего — возникновеніс въ самомъ нашемъ отечествъ народнаго направленія какъ въ словесности, такъ и въ наукъ. Это воздъйствіе нисколько не касалось области политической, а выразилось лишь въ области языка и литературы, но для предусмотрительности австрійской никакія мелочи не были слишкомъ мелки. Независимо отъ грозныхъ репрессивныхъ мфръ противъ всякаго открытаго сочувствія Русскому народу въ Россіи (мфръ, въ которыхъ, конечно, главными пособниками Австріи были Поляки), кажется еще гораздо ранве появленія у насъ «украйнофиловъ», австрійское правительство начало заботиться объ удержаніи въ русской галицкой письменной рѣчи особенностей малорусскаго нарвчія. Предметами министерскихъ распоряженій стали и буква в, которую циркулярами вельно было одно время выкинуть, и разныя отдёльныя частички, фонетика и грамматика, и синтаксисъ... Понятно поэтому, что возникновеніе въ самой Россіи «украйнофильства» было какъ разъ кстати для австрійской власти, которая въ дальновидности

своей очень хорошо понимала, что оно не грозить Австріи никакою серьезною опасностью, а сослужить службу можеть. ()днако же долго, очень долго «украйнофильство» не находило себъ почвы въ Галиціи и не въ силахъ было ослабить того литературнаго и духовнаго единенія съ великою цълостью всего политически-самостоятельнаго Русскаго народа, къ которому стремились лучшіе люди несамостоятельной Руси Галицкой.

Мы уже довольно говорили объ «украйнофильствъ» и прежде; прибавимъ къ тому лишь нѣсколько словъ. Малороссы всегда отличались особенно сильною, прочною любовью късвоей родинь; эта любовь заслуживаеть только уваженія и всегда встрвчала себв полное сочувствіе въ русском вобществъ вообще, а въ частности именно у представителей того направленія, къ которому принадлежить и наша газета. Бодянскій, Максимовичь, Гоголь и многіе другіе ширые Малороссы были близкими людьми въ дом'в отца редактора «Руси», въ теченіи десятковъ льтъ. Въ конць сороковыхъ и въ началь пятидесятыхъ годовъ, сбираясь у автора «Семейной Хроники», Гоголь и другіе Малороссы вмість съ нимъ проводили цълые вечера въ дружномъ, подъ аккомпанементъ рояли, пъніи малороссійскихъ пъсенъ (которыхъ въ домъ имълось обильное собраніе съ записанными на нотахъ мотивами). Особеннымъ одушевленіемъ отличался всегда Гоголь, обыкновенно сумрачный, задумчивый, а тутъ притопывавшій и прискакивавшій... Но никому изъ этихъ Малороссовъ и въ голову никогда не всходило назваться «украйнофиломъ». Всякій изъ нихъ съ негодованіемъ отвергъ бы мысль о какомъ-либо сепаратизмъ или федераціи, и ужъ конечно ни Гоголь, ни Максимовичъ ни за что въ мірѣ не отказались бы отъ литературнаго русскаго языка, ими такъ страстно любимаго и лелвемаго! Съ какимъ бы ужасомъ, какъ отъ святотатства, отпранули они отъ уродованія полнозвучныхъ гармоническихъ стиховъ Пушкина или Лермонтова чрезъ переложеніе ихъ на говоръ мужиковъ изъ-подъ Гадяча или Лубенъ! Замвчательно, что всв эти горячіе Малороссы были наиболье связаны дружбой и сочувствіемь съ кругомь такъназываемыхъ славянофиловъ, --- людей, для которыхъ единство, цъльность и величіе всей нераздъльной Руси было всегда

одною изъ самыхъ дорогихъ заповъдей. Допуская полную свободу любви къ родинъ, полный просторъ мъстнымъ обычаямъ и народному говору, всъ они, и Москвичи и Малоруссы, дружно и братски обнавшись, стремились къ одной цъли, слагали общія усилія, дабы единымъ путемъ, широкимъ братскимъ союзомъ, всею Русскою землею подвигать свое общее отечество къ исполненію его міроваго историческаго призванія, къ высшему просвъщенію, къ познанію самого себя, къ проявленію въ силъ всъхъ сокровищъ народнаго духа, таящагося во всъхъ разновидностяхъ Русскаго племени... А возможно ли это безъ высшаго выраженія духовнаго единства— единаго литературнаго языка? Развъ высшее развитіе призвано не обобщать, а рознить? не поглощать провинціализмы, а укръплять ихъ?

Въ концъ сороковихъ годовъ, кажется, возникъ въ Кіевъ небольшой кружокъ, которому, въ подобіе кличкъ «славянофиловъ», данной Бълинскимъ небольшому кружку людей, преданныхъ дълу нашего народнаго самосознанія, кто-то и когда-то присвоилъ названіе «украйнофиловъ». Въ нихъ любовь къ Малороссіи доходила до нікоторыхъ излишествъ, выражалась преимущественно въ увлеченіи «казачиной», да «гетманщиной», что все объяснядось пыломъ юности и не представляло ничего серьезно предосудительнаго, кром'в лишь нъкоторыхъ неосторожныхъ, необдуманныхъ ръчей. Къ сожальнію, правительство той поры отнеслось къ такимъ неосторожностамъ слишкомъ строго: нъкоторые «украйнофиловъ» были высланы, а Шевченко попаль въ солдаты, въ Закаспійскую степь. Когда, во второй половинъ 50-хъ годовъ, Шевченко былъ возвращенъ и довольно долго прожиль въ Москвъ, мы имъли возможность узнать его довольно близко. Онъ часто посъщаль больнаго въ то время автора «Семейной Хроники», сердечно полюбиль его, и въ настоящую минуту предъ глазами нашими - подаренный ему, съ собственноручною надписью Шевченка, оттискъ (едвали не единственный) портрета, снятаго поэтомъ съ себя самого и выръзаннаго имъ на мъди или на деревъ... Мы можемъ свидетельствовать, что ни малейшаго озлобленія на насъ, «москалей», Тарасъ Шевченко въ то время не питалъ, восхищался, - какъ и мы всв и притомъ какъ своими, родны-

ми, -- мастерскими созданіями русскаго литературнаго языка, да, наконецъ, онъ и самъ свой собственный дневникъ въ степи писалъ не по малорусски и не по «русински», а по русски или «по россійски», какъ любить выражаться газета «Дело»... Для насъ неть на малейшаго сомнения, что то варварское искаженіе, которому подвергають Пушкина и другихъ писателей, въ томъ числе и самого Гоголя, усердные переводчики ихъ твореній на «русинскій» или «украиньскій» языкъ, привело бы его въ ужасъ и негодованіе, и не только какъ сына Русской земли, а даже просто какъ художника: эти переводы въдь-верхъ безвкусія и безобразія, и мы думаемъ, что даже Гёте переведенный на плятъ-дейтшъ или Корнель на бретонское патуа -- выходять лучше. Ничего общаго не имъетъ кобзарь Тарасъ съ его малосмисленными и притомъ, очевидно, лишенными всякаго художественнаго чутья поклонниками, пытающимися сдёлать изъ его имени какойто политическій символь! Кстати: въ 85 № газета «Дело» мещеть громы за то, что могила Шевченка упала отъ старости и курганъ, въ которомъ онъ положенъ, разсыпается. Газета разсказываетъ — и то конечно совершеннъйшій вздоръ что всякій разъ, какъ «върны сыны Руси подносили гадку реставраціи могилы», то за это одно несли «тяжкія кары». Никто, в вроятно, никогда и не препятствовалъ исправленію могилы, а обсыпалась она оттого, что поставлена въ такомъ мъсть, гдь надзирать за нею некому. Въроятно, препятствія исправленію не последують и теперь, если только такое исправленіе не послужить предлогомъ для глуповатыхъ манифестацій. Однакожъ «Дъло», въ заносчивости своей, а можетъ-быть и въ сознаніи своей связи съ австрійскою властью, грозитъ Россіи, что если «закордоннымъ» (т. е. нашимъ, украинскимъ) Русинамъ (?!) не позволять привесть въ порядокъ могилу Шевченча, то львовскіе Русины положили «отнестись до кого слидуеть съ просьбою о дозволении реставраціи»... До кого же именно? Ужъ не до австрійскаго ли правительства, дипломатическимъ путемъ?!

Но это мимоходомъ. — Вся эта приверженность Малороссовъ къ Малороссіи, даже подъ именемъ «украйнофильства», не представляла никакой вредной стороны вплоть до самаго конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, когда,

одновременно съ распространениемъ учения Чернышевскаго и съ зарожденіемъ нигилизма, стали чинить смуту въ русскомъ обществъ и преимущественно въ средъ молодежи — Поляки; при ихъ именно тайномъ содъйствіи начали проявляться у насъ первыя попытки практическаго революціонерства. Фальшивыя либеральныя вліянія, какъ извъстно, были тогда въ особенно сильномъ ходу, властвовали деспотически умами во всъхъ слояхъ общества, и многіе, не мысля даже ничего злаго, а такъ, увлеченные призракомъ «либерализма», сослъщу попадались въ ловушку. Просимъ извиненія у читателей, что обращаемся снова къ личнымъ воспоминаніямъ, но они коечто поясняють. Осенью 1861 г. Поляки, уже подготовлявшіе возстаніе (что въ то время отрицалось съ паносомъ благороднаго негодованія какъ всёми начальствами, такъ и публикою, одинаково либеральничавшими), учинили торжественное публичное собраніе въ Городль, въ память Люблинской уніи, составили и обнародовали протоколь о томь, что требують возстановленія Польши въ старыхъ предёлахъ, которые туть же и перечислили, включивь туда не только Бфлоруссію, но и всю Малороссію, Кіевъ, Черниговъ и даже Смоленскъ. Эта наглая выходка возмутила насъ, и мы, во 2-мъ № только-что начавшагося «Дня», 21 октября 1861 г., сказали по этому поводу нъсколько искреннихъ словъ Полякамъ, назвавъ ихъ-по нашему инвнію еще очень умфренно — только «бевумными», «безуміемъ какъ Божіей карой пораженными, спътащими затушить всякую искру возможнаго къ нимъ сочувствія». Такое не изысканно-деликатное отношеніе къ Полякамъ было тогда не въ обычав и произвело варывъ «либеральнаго» негодованія: въ русскомъ обществъ-противъ редактора «Дня»!.. Со всъхъ сторонъ получили мы бранныя, даже ругательныя письма и записки, и между прочимъ длинное посланіе отъ малороссійской колоніи въ Петербургъ, издававшей тамъ «Основу» частью на русскомъ литературномъ языкъ, частью на украинской мови. (Журналъ этотъ черезъ годъ или два зачахъ, за недостаткомъ подписчиковъ).

Это посланіе было покрыто множествомь подписей, въ томъ числѣ двухъ профессоровъ Петербургскаго университета; одна подпись гласила: «православный Полякъ»... Оно содержало въ себѣ строгій намъ нагоняй отъ имени или во имя Мало-

россійскаго народа, объясняло съ задоромъ, что между Малороссами и Поляками неть теперь ни вражды, ни розни, что прежній антагонизмъ истекаль единственно изъ соціальныхъ условій, но что съ уничтоженіемъ кріпостнаго права условія эти рушились, и нътъ-де отнынъ у Малорусскаго народа никакого повода къ непріязненному отношенію къ Полякамъ! напротивъ, Поляки и Малороссы должны и могутъ теперь соединиться вмёстё для созданія новыхъ формъ политическаго бытія... Въ заключеніе высказывалось презрительное сожальніе, что редакторъ «Дня», очевидно, не способень даже и возвыситься мыслью до понятія о федераціи. Однимъ словомъ — это посланіе мало чёмъ отличалось отъ позднейшихъ программъ Драгоманова и К<sup>0</sup>, и самой газеты «Дѣло»... Мы конечно не замедлили отвътить федералистскому собору также посланіемъ, хотя и единоличнымъ, въ которомъ вступились за Малорусскій народъ, такъ безсовъстно оклеветанный его самозванными глашатаями, и на основаніи пъсенъ и историческихъ фактовъ доказали-кажется несомнънночто поводъ къ возстаніямъ казаковъ заключался вовсе не въ соціальныхъ только условіяхъ, а главнымъ образомъ въ антагонизмъ національномъ и въроисповъдномъ; мы напомнили о притесненіяхь и насиліяхь религіозныхь, чинимыхь въ былыя времена Поляками, которые и до сихъ поръ не измънили своихъ возвръній на «хлопью» или «песью», т. е. русскую православную, въру, и до сихъ поръ такіе же фанатики папизма, какъ и встарь; мы указали на извъстный фактъ, что малороссійскій крестьянинъ готовъ убить каждаго, кто назоветь его Мазепой, т. е. именемь излюбленнаго сепаратистами героя; мы утверждали наконецъ, что отдёлять Малороссію отъ Россіи, хотя бы въ видъ какой то федераціи, это все равно что ръзать ножомъ по живому тълу, или кроить живой цёльный организмъ: что авторы посланія измъняють завътамъ того самого народа, которому думають служить или увъряють, что служать... Увы! пришлось ждать не долго и наши слова съ яркостью оправдались. Какъ только вспыхнуло (чрезъ годъ съ небольшимъ) польское возстаніе въ Малороссіи, народъ справился съ нимъ самъ, въ два дня, - перевязалъ бунтующихъ Поляковъ и явилъ предъ вствить свтомъ-на чьей онъ, народъ, сторонт. Сколько мы знаемъ, у большей части подписавшихъ посланіе глаза въ ту пору раскрылись и опростались отъ напущеннаго въ нихъ Поляками тумана. Въ сердце «православнаго Поляка» мы не проникали. Но думаемъ, что для него, какъ и вообще для Поляковъ, никакіе уроки исторіи не вразумительны. Впрочемъ, мало вразумительны они и для нашихъ русскихъ глаголемыхъ «либераловъ». Ничто не могло ихъ отрезвить, ни даже обнародованіе секретной инструкціи знаменитаго Мфрославскаго, который, выражая глубочайшее презрыне къ русскому модному либерализму, поучалъ своихъ Поляковъ, что русскому юношѣ слѣдуетъ только помахать предъ носомъ погремушкой либеральнаго тона, — онъ такъ ее, по простотъ своей, и цапнетъ и попадется на польскую уду, т. е. послужить, самь того не подозрѣвая, польскимь цѣлямъ, поможеть Полякамъ достичь своего: а разъ мы своего достигнемъ, поясняетъ Мфрославскій, такъ мы съ этимъ русскимъ пустоголовьемъ легко справимся, — покуда же станемъ толковать имъ и о федераціи, и о соціализмъ, -- о чемъ угодно!

Что бы ни говорило «Дфло» на своемъ уродливомъ языкф, будто мы напрасно позволяемъ себъ «обвиновачувати и засуджувати цълые 18-ть милліоновъ Русиновъ» въ солидарности съ польскими и разными революціонными замыслами, что эти 18 милліоновъ желають только розвоя своей особой литературы, просвёты и т. д., что мы принадлежимъ къ ворогамъ, которые пхают державу (т. е. нашу Россію) на «неприродный путь», но оно говорить неискренно. Не мы пхаемъ, а «Дѣло», партія федералистовъ и Поляки пхаютъ Русскую державу на путь неприродный, неисторическій и ведущій къ гибели. Не народъ обвиняемъ мы, а тъхъ, которые, составляя интеллигенцію въ своемъ народъ, всячески стараются искривить его инстинкты и сознаніе. Что Полякамъ «пханіе» «Русиновъ» къ обособленію отъ Россіи и къ федераціи на руку-то мы выше доказали. Осуществленія федераціи они не чають, во всякомъ случав этой угрозы не опасаются, ни отъ Волыни и Подола, ни отъ Бълоруссіи отказаться не хотять: краковская газета «Часъ» на дняхъ исчислила Поляковъ въ количествъ 22-хъ милліоновъ, включивъ сюда, конечно, и 18 милліоновъ «Русиновъ»! Но по върнымъ польскимъ соображеніямъ, насколько въ русской молодежи федералистовъ, настолько менѣе у Россіи полезныхъ гражданъ и вѣрныхъ слугъ... Что федералистическія затѣи не чужды связи съ нашими революціонными партіями, это подтверждется тѣмъ, что на знамени послѣднихъ федерализмъ состоитъ въ числѣ трехъ сакраментальныхъ словъ вмѣстѣ съ «коммунизмомъ» и коллективизмомъ»... Это не значитъ, конечно, что каждый мечтающій о федераціи въ то же время террористъ и революціонеръ; это значитъ только, что каждый федералистъ, переходящій отъ мечты къ проповъди. служитъ въ то же время, самъ того не понимая, програмиъ революціонной, и во всякомъ случав сѣетъ смуту, — а это понимать онъ обязанъ, если въ его головѣ хоть на одинъ лотъ смысла.

Мы достаточно, кажется, пояснили, что уважаемъ въ каждомъ любовь къ родинъ и къ народному творчеству, но мы, конечно, со всемъ Малорусскимъ народомъ, такъ жестоко оклеветаннымъ «Дъломъ», г. Драгомановымъ и всъми современными «украйнофилами», будемъ всёми силами противиться всякому посягательству на то единство Русской земли, которое жило въ ея сознаніи сще до Татаръ, когда, по выраженію літописца, сходилась въ Кіеві «вся земля просто русская» (т. е. не одни «Русини», но и Новгородъ, и Смоленскъ, и Курскъ, и Ростовъ, и прочія области) и которое, послъ раздъленія Русской земли временно на два русла (западное и восточное), предносилось предъ нею въ теченіи долгихъ многострадальныхъ въковъ, пока дружными усиліями не было вновь созиждено въ видъ всея Россіи. Мы не видимъ никакой надобности препятствовать безплодной и смѣшной забавъ сочинять и издавать сочиненія и переводы на малороссійскомъ крестьянскомъ говоръ. Жаль, конечно, что на это тратятся время и силы; впрочемъ объ утратѣ подобныхъ силъ, обличающихъ такое совершенное отсутствіе художественнаго вкуса и такую скудость пониманія, и жальть-то едвали стоить. Въ подобной скудости пониманія сльдовало бы обвинить и самое «Дъло», но на это, по нъкоторымъ даннымъ, не имвемъ права, и потому вынуждены предположить нъчто совствы другое. Можемъ ли мы повърить искренности «Дѣла», когда оно выражаетъ негодованіе, что въ Одессю и Харьковю не дають «жизненнаго права

мъсцевой (т. е. мъстной) русской (т. е. малорусской, не на «россійскомъ» языкъ литературъ»? Мъстный языкъ Одесситовъ и Харьковцевъ—языкъ газеты «Дъло»! Зачъмъ такъ жестоко ихъ пхати, обвиновачувати и засуджувати?!. Во всемъ этомъ кривоблужданіи мысли и вкуса можно, пожалуй, не усматривать никакой политической опасности; мы и не усматриваемъ, но не можемъ оставаться равнодушными къ тому, что можетъ-быть нъсколько сотенъ юношескихъ головъ набиваются дурью, дълающею ихъ непригодными для серьезнаго труда на пользу Россіи и въ то же время пролагающею имъ торную дорожку въ станъ враговъ Русскаго народа и государства...

При чемъ же тутъ Австрія? А вотъ при чемъ. Вся ея задача въ томъ, чтобъ искоренить въ сердцъ русскаго галицкаго населенія сочувствіе и тяготфніє, хотя бы только духовное, къ Россіи. Прилагала она къ решенію этой задачи разные способы, такъ какъ одною грубостью репрессивныхъ мъръ можно было бы достичь только обратнаго результата, т. е. усилить въ народъ симпатію къ Русской державъ. Австрія то льстила населенію, допуская развитіе національнаго элемента въ умфренной степени и подъ строгимъ надзоромъ, то отдавала Галицкую Русь подъ тяжкую опеку польскаго класса, къ которому принадлежить все галицкое дворянство. Польская автономія въ Галиціи совершенно подкупила Поляковъ въ пользу Австрін и дала имъ возможность легально, всъми конституціонными, хотя и въ высшей степени неправедными способами двигать впередъ, и не безъ успъха, дъло ополяченія и окатоличенія Галицкой Руси. Лучшихъ церберовъ на стражв «московскаго вліянія» конечно и придумать было нельзя. Однакожъ австрійская центральная власть, особенно въ последнее время, не обезнадеживаетъ совсемъ и русскую часть Галиціи, находя въ ней все же не безполезный противовъсъ крайней заносчивости польскихъ притязаній: объ стороны такимъ образомъ чаютъ себъ каждая отъ правительства защиты и поддержки для укрощенія своего противника. Но если Австрія и соглашается поддерживать противъ Поляковъ русскій элементь въ Галиціи, то конечно въ той только степени, во сколько это для Австріи безопасно, а въ настоящее время, можно сказать, и выгодно, благодаря

тому направленію, которое въ «Дѣль» обрътаеть себъ голосъ. Было въ Галиціи и несмотря на всв препятствія возростало русское направленіе иное, старавшееся приблизиться къ литературному русскому языку, хранившее память о древнемъ чистомъ православіи; были между людьми этого направленія имена, пользовавшіяся въ Галиціи всеобщею извъстностью и почетомъ. Надлежало сломить это направленіе, обезславить. измучить, устрашить этихъ людей. И вотъ, благодаря Цолякамъ, поддерживаемымъ центральною австрійскою властью, цъль достигнута-посредствомъ слишкомъ хорошо извъстнаго нашимъ читателямъ процесса 11-ти Русскихъ во Львовъ. Упомянутое направленіе подломлено, люди устрашены и измучены, къ великому утвшенію для Австріи, для Поляковъ, для всяческихъ сепаратистовъ и федералистовъ, а также (трудно бы и повърить!) и для нашихъ истинно дикихъ такъназываемыхъ либераловъ. Понятно, что взамфиъ этого направленія Австрія всёми силами готова поддерживать розвой мъсцевой литературы и федеративную похоть. «Дъло» можеть служить образцомъ такого розвоя: отъ него достается и «Россіи», и всемъ истиннымъ Русскимъ Галиціи. Правда, оно какъ будто воюетъ иногда и съ Поляками, но Поляки однакожъ за это нисколько не гифваются, благо «Дфло» такъ усердно служить их справы! На случай же войны Австріи съ Россіей у Австріи конечно все пойдеть въ діло, все пригодится, --- и мечты польскія, и мечты «русинскія»: онъ пріобрътуть ей лишнюю горсть союзниковъ!..

Такъ что же намъ и толковать съ газетою «Дѣло»! Если подъ сѣнью австрійской конституціи оно не можетъ выражать свою мысль иначе чѣмъ выражаетъ, было бы разумнѣе замолчать, нежели пѣть хоромъ заодно съ врагами Русскаго народа. Ибо, какъ бы ни хитрили и ни мудрили польскіе, австрійскіе и русинскіе интеллигенты, они будутъ посрамлены Русской землею, и скорѣе Днѣпръ потечетъ вспять, чѣмъ поколеблется ея, созданное вѣками народное единство...

0 тайной программъ Польскаго противодъйствія Россін "завонными средствами".

## Москва, 1-го мая 1883 г.

Мы воспроизводимъ ниже, въ переводъ съ польскаго, документъ немаловажнаго, на нашъ взглядъ, значенія, доставленный намъ изъ Варшавы. Онъ не носить никакого особеннаго заглавія, напечатанъ отличнымъ шрифтомъ и распространяется тайно въ Варшавъ и вообще въ Привислинскихъ губерніяхъ. Это не болье не менье, какъ программа польскаго противодъйствія русской власти «законными средствами», т. е. такими, при которыхъ оно ускользаетъ отъ преследованія формальнаго закона. Если бы эта программа сопровождалась обычно-дерзкими возгласами польского гонора, хвастливыми патріотическими выходками, заносчивою бранью и клеветой на русское правительство, -- она бы и не заслуживала вниманія, могла бы быть отнесена къ «таковымъ же» — безчисленнымъ произведеніямъ польской сліпотствующей злобы, немощной предъ русскимъ государственнымъ могуществомъ. Отъ польскаго гонора до польскаго «падамъ до ногъ» даже не шагъ, а треть шага. Но въ томъ-то и дело, что упомянутый документь отличается совершеннымъ спокойствіемъ тона, воздержностью въ выраженіяхъ вражды, вообще серьезностью и какою-то внешнею деловитостью. Онъ не возбуждаеть ни къ открытому возстанію, ни къ тайному мятежному заговору, даже не ласкаеть польскую фантазію мечтами о возстановленіи Польши въ предълахъ 1772 года. Но темъ сильнее производимое имъ впечатление, темъ ярче выступаеть наружу вражда внутренняя, сосредоточенная. та вражда, которая пренебрегаеть праздными фразами, не пылить, не кипятится по пусту, а уже перекипъла, охладилась, овладъла собою и болъе чъмъ когда-либо непримирима.... Система противодъйствія излагаемая въ этомъ подпольномъ изданіи такова, что съ нею бороться трудне чемъ съ явнымъ внъшнимъ сопротивленіемъ. Последнее можеть быть легко сломлено внишнею же силой, тогда каки здись, при томъ способъ борьбы, который очерченъ новой программой, требуются съ нашей стороны средства, способы, ору-

дія совствь иного рода. Нужень умь; нужно искусство административное; нужна энергія, — энергія убъжденная, постоянно питаемая и одушевляемая русскимъ народнымъ чувствомъ, живымъ сознапіемъ національнаго долга, пользы и интересовъ своего народа и государства. А въ арсеналъ нашей бюрократіи — и это ни для кого не секреть — именно этихъ-то орудій скудно до скорби, особенно же непосредственнаго русскаго чувства и разуменія интересовъ родной страны. Въ бюрократической теплицъ, произращающей у насъ генераловъ для управленія отечествомъ, почва никогда не была особенно плодотворна, и темъ мене для высшихъ сортовъ этого продукта, а теперь почти уже вся вывътрилась, и если правительство не озаботится освъжить ее слоями новой, доброй земли, то и средній сорть генераловь на этой бюрократической почвъ скоро переродится въ сортъ самый слабосильный и малопригодный. Но это мимоходомъ... Съ упомянутой нами польской программой приходится серьезно считаться, и не терять ея изъ виду въ отношеніяхъ русской власти съ Поляками. Она даетъ ключъ въ разгадкъ многихъ авленій за последнее время и проливаеть настоящій светь, -и какой ироническій свътъ! — на новъйшую польскую тактику «примиренія», принятую у насъ чуть ли не за новый поворотъ мысли въ отрезвившихся польскихъ умахъ. Не читали ли мы очень недавно, нъсколько дней тому назадъ, въ «С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ» (№ 102), что теперь наступило «полное примиреніе Поляковъ съ русскою государственностью»? Едвали можно признать эти слова, какъ и вообще всъ статьи о польскомъ вопросъ, личнымъ мижніемъ самой газеты; это очевидно отголосокъ целой общественной группы, не лишенной значенія и вліянія. Въ Петербургъ сплошь да рядомъ можно услышать подобные отзывы даже на высшихъ ступеняхъ бюрократической и общественной лъстницы. Наивность такихъ увъреній всего лучше обличается печатаемою ниже «программой». Никто, конечно, и не приглашаетъ Поляковъ мириться съ недостатками нашего управленія, на которые всего усерднъе указываемъ всегда мы же сами, Русскіе,—но вовсе не эти «недостатки» смущають польскую готовность къ миру: и смущать-то нечего. потому что такой готовности вовсе и не существуеть. По

смыслу программы — нът и не должно быть мира съ «русскою государственностью», доколь им (Полякамь) не будетъ предоставлено свое особое національное правительство и представительство, и свое мистное войско, т. е. доколъ не будуть возвращены тв формы политическаго существованія, въ которыхъ пребывала Польша до возстанія 1831 г., и которыя были ей даны злосчастнымъ великодушіемъ Императора Александра I! Къ достиженію этой цёли и должны быть направлены всѣ усилія Поляковъ; на меньшемъ они и не хотять мириться. Какія бы послабленія или уступки ни дълало намъ русское или «московское» правительство, -- говорить авторъ или сонмъ авторовъ программы, -- мы обязаны принимать ихъ какъ уплату лишь части намъ должнаго, и никакъ не выдавать расписокъ въ полномъ удовлетвореніи. Такъ что, по понятію Поляковъ, Россія состоить у нихъ въ долгу, и какъ явствуетъ, въ долгу неоплатномъ! Въ виду такого положенія. пора бы, кажется намъ, перестать самообольщаться вздорными мечтами о возможности замирить Поляковъ способомъ заискиваній, уступокъ и послабленій, которыя, роняя авторитеть русской власти, въ то же время только поощряють Поляковь къ предъявленію Россіи требованій новой уплаты по безконечному списку русскихъ Польшѣ долговъ! Нужно заботиться только о томъ, чтобъ наши собственныя распоряженія были умны, дёльны и прямодушно тверды, такъ чтобы исключали самую возможность мечтанія объ отдельномъ польскомъ правительстве, да польскомъ войскъ...

Что размёръ исчисляемыхъ Поляками нашихъ Польшё долговъ превышаетъ русскую платежную способность, это доказывается, кромё того, и разсужденіемъ программы о поведеніи Поляковъ въ случав войны Россіи съ Германіей и Австріей... «Въ борьбу государствъ насъ разобравшихъ», внушаетъ она, — «мы можемъ вмёшаться лишь за такую цпиу: если во 1-хъ (слёдуетъ пунктъ о дарованіи возможности организовать свое правительство и армію) и во 2-хъ, если намъ будетъ дана гарантія нашей независимости». Нѣсколько ниже встрёчается выраженіе объ «отстаиваніи историческихъ правъ». Это значитъ, что въ случав войны Поляки должны продать свои услуги той сторонв, которая дастъ

имъ наивыстую, ими назначенную цёну, т. е. пообыщаеть дать и привнать «историческое право» Поляковъ на Бёлорусскій и Малорусскій народъ... Впрочемъ, не въ этихъ дальновидных польскихъ соображеніяхъ, не въ сущности ихъ главный теперь интересъ, а въ той окраскъ, которую они придаютъ современной польской «готовности къ миру», приводящей въ такое умиленіе многихъ петербургскихъ «либеральныхъ» бюрократовъ. Выходитъ, что никакими уступками, возможными для Россіи, не могла бы она купить польскую върность. Не лучше ли въ такомъ случать не обманывать другъ друга, а вывести дъло на чистоту?

Есть петербургское глубокомысленное мижніе, будто польское общество, особенно аристократическое, представляетъ оплотъ противъ нигилизма и соціалистическихъ разрушительныхъ теорій, — такъ что, консерватизма ради, следуетъ русскому правительству создать себь опору въ польскихъ магнатахъ и въ остзейскихъ баронахъ. О последнихъ было въ «Руси» говорено довольно; что же касается до первыхъ, то разбираемая нами программа прямо указываеть, что Полякамъ следуетъ выжидать и обращать въ свою пользу всякій «переворотъ въ царизмѣ при помощи революціи». Сталобыть, и не сочувствуя революціи въ принципъ, они нисколько не расположены ей противодъйствовать. Заграничныя же польскія газеты ни мало даже и не скрывають своего сочувствія русскимъ элементамъ крамолы, — опять не крамолѣ самой по себъ, а тому вреду и безславію, которые наносятся русской государственной силь русскими «ворами и измънниками», по выраженію древней Руси... Не подлежить и спору, что на почвъ польскаго, насквозь пропитаннаго католическимъ клерикализмомъ «отчизнолюбія» нътъ еще мъста пока такъ-называемому нигилизму и анархическимъ ученіямъ; однакоже въ последнее время начали проявляться и тамъ симптомы нигилистической или по крайней мъръ революціонно соціалистической заразы, чему доказательствомъ служить напечатанная у насъ прокламація къ рабочимъ «секретнаго комитета» (см. № 5). Но въдь русское правительство можеть подвергать законному преследованію эти преступныя проявленія и безъ покупки дорогою цівною поддержки польской консервативной знати...

Упомянутая программа не есть какой-либо поддъльный апокрифъ или же манифестъ очень небольшаго разряда единомышленниковъ. Всматриваясь въ образъ дъйствій Поляковъ въ Варшавъ и у насъ по отношенію къ Россіи и русскому обществу, мы не можемъ не придти къ убъжденію, что въ этомъ образъ дъйствій уже имъется нъчто систематическое, условное, соглашенное, весьма и весьма схожее съ предначертаніями программы. Могутъ замѣтить, что не мало имѣется и несхожаго, преступающаго предвлы той внышней «умьренности и аккуратности» противодъйствія, которая рекомендуется нашимъ документомъ. Таковы, напримъръ, безпорядки въ Новоалександрійскомъ институть и Варшавскомъ университеть. Но противорьчія туть никакого ньть. Ньть сомньнія, что причину этихъ безпорядковъ следуетъ искать не въ стенахъ названныхъ учебныхъ учрежденій, а внѣ ихъ: это раскрывается и помъщенными ниже, въ настоящемъ №0, корреспонденціями. Не случайно, конечно, выдвинуты впередъ главными зачинщиками не Поляки, а Русскій Небловъ въ Новоалександрійскомъ институть, и Русскій же Жуковичъ въ Варшавъ: благо, въ русской молодежи, пуще смертнаго гръха боящейся подозрънія въ недостаткъ либерализма, легко найти козловъ отпущенія чужихъ грѣховъ и слѣпыя орудія для чужихъ замысловъ. По словамъ самихъ польскихъ газетъ, Жуковичъ объявилъ, что онъ лично никакой обиды отъ оскорбленнаго имъ достопочтеннаго попечителя Варшавскаго округа не подвергался, а объяснение данное имъ при слъдствін, будто онъ мстиль за покровительство, оказываемое попечителемъ округа директору Люблинской гимназіи Сенгалевичу (Русскому изъ Галиціи), тоже лишено личной основы, такъ какъ Жуковичъ уже съ годъ какъ оставилъ эту гимназію и поступиль въ студенты университета. Очевидно, что безпорядки возбуждены извит съ тти прежде всего расчетомъ, чтобы удалить изъ Варшавы того изъ немногихъ представителей русской власти, который осибливается твердо и не заботясь о польскомъ благоволеніи оставаться вполнъ Русскимъ въ Варшавъ и неуклонно исполнять во всей точности требованіе закона. Затімь, всякіе подобные, сравнительно ничтожные безпорядки (изъ-за которыхъ въдь не введутъ же : осаднаго положенія) способны лишь выгодно оттфиять въ

глазаль русскаго высшаго правительства «партію умперенмыль» и усиливать ся значеніе, — чёмъ она, разумъется, и не унускаеть пользоваться, почтительно представляя кому следуеть, что присутствіе такого - то изъ Русскихъ вредно, ибо производить и поддерживаеть въ польскомъ обществъ нежелательное «раздраженіе». А какъ у насъ вообще ничего такъ не боятся какъ «раздраженія», и въ устраненіи этого раздраженія и состоить, или по крайней мірь состояла еще недавно, политика мъстной русской власти и въ Варшавъ и въ съверо-западной; окраинъ, то инсинуаціи «умъренныхъ» и достигали успъха, а русскіе люди, исполнители закона и оберегатели русскихъ государственныхъ интересовъ, оставались безъ поддержки и даже подвергались гоненію отъ своихъ же русскихъ мъстныхъ начальствъ. Конечно, нисколько не желательно да и не разумно вызывать напрасное раздраженіе, но не легкое діло, въ польской среді, проводить точную грань между напраснымъ и ненапраснымъ, а еще неразумнъе раздражать аппетить, особенно польскій, который все сильнъе и сильнъе возбуждается по мъръ даруемыхъ съ русской стороны уступокъ. Намъ, Русскимъ, исторически въдомо, что раздражимости польскихъ вождельній нътъ мьры. Вотъ и теперь, судя по программъ, Поляки домогаются возвращенія къ конституціи Александра I, которою они пользовались въ теченіи цёлыхъ пятнадцати лёть и которую погубили мятежомъ 1831 г., но программа не поясняетъ, почему неудовлетворившіеся ею во время оно Поляки готовы будто бы теперь ею окончательно удовлетвориться. Гдъ гарантія въ томъ, что даже и эта, немыслимая уже въ наши дни форма бытія положить решительный предель всемь дальнъйшимъ ихъ притязаніямъ? Очень можетъ быть, что въ виду могущественной Германіи Поляки, т. е. благоразумнъйшіе изъ нихъ, искренно махнули рукой на Познань и отказались отъ надежды возстановить когда-либо Польшу въ границахъ 1772 года, посредствомъ уръзки настоящихъ прусскихъ и австрійскихъ владіній. Но отказались ли они отъ такой мечты по отношенію къ Россіи, т. е. къ Литвъ, Бълорусской и Малорусской Украйнъ? Программа объ этомъ скромно умал-· чиваетъ, но извъстно, что конституціонное Царство Польское временъ Александра І-го отъ этой мечты пе отказывалось, да отчасти даже и осуществляло ее практически. Такъ какъ отреченія отъ этихъ притяваній въ программѣ не содержится, а напротивъ говорится, хотя и вскользь, о какихъ-то «историческихъ правахъ», то и мы не должны никакъ упускать изъ виду этихъ безумныхъ притяваній при сужденіи объ упомянутомъ документѣ, рекомендующемъ, повидимому такъ умѣренно и для многихъ у насъ пожалуй такъ симпатично, лишь одну систему мирнаго противодѣйствія, и только законными средствами!

Система противодъйствія Россіи! А не лучше ли было бы направить польскія общественныя силы на противодъйствіе *германизаціи* чисто-польскихъ земель—Познани и западной части самой такъ-называемой «Конгрессувки»? Только несчастному польскому безумію и сліпой польской ненависти къ «москалю» невдомекъ — какимъ благодъяніемъ является для польской народности это проклинаемое владычество Россін, сравнительно не только съ владычествомъ, но даже и съ сосъдствомъ прусскимъ. Развъ не видятъ Поляки какъ губительно для нихъ въяніе германскаго духа, какъ быстро вытравляеть онъ самый духовный корень польской народности, вмъстъ съ языкомъ, патріотизмомъ и историческими преданіями! Кому въ голову теперь, не только въ Европъ вообще, но даже и въ самой Польшъ придетъ вспомнить напримфръ, что Данцигъ былъ еще недавно, нътъ и ста лътъ, городомъ польскимъ и назывался Гданскомъ? Въ такомъ точно положеніи очутилась бы и «Конгрессувка», если бы она съ 1815 г. находилась подъ властью Пруссіи: отъ польскаго имени осталось бы къ настоящему дню лишь одно воспоминаніе, да развѣ кое-какой этнографическій слѣдъ, — а въ такомъ ли она положеніи теперь подъ властью Россіи? Не говоримъ уже о цвътущемъ экономическомъ положении, какого никогда Польша не знавала, которому завидують сосъдн и которымъ Польша обязана исключительно соединенію своему съ Россіей, -- разві Россія посягаеть на искорененіе польской народности и предполагаеть претворить Цоляковъ въ Русскихъ, какъ претворяетъ ихъ Пруссія въ Немцевъ? Россія требуеть отъ нихъ лишь искренняго, безусловнаго признанія польскихъ провинцій Царства Польскаго нераздъльною частью Имперіи, искренняго, безусловнаго признанія русской государственной власти со всіми ея аттрибутами и съ русскимъ языкомъ какъ языкомъ государственнымъ,— и лицемфрятъ Поляки, когда твердять, будто признаніе таковаго значенія за русскимъ языкомъ представляетъ какуюлибо опасность для польскаго языка и литературы! А между тімъ, истощаясь въ борьбі противъ употребленія русскаго языка въ суді и школі, измышляя разные хитрые ковы какъбы упразднить или ослабить это употребленіе, они съ преступною безпечностью допускають заміну роднаго языка нівшенкимъ у себя же подъ бокомъ, чуть ли не въ ціломъ Лодзинскомъ округі, продають свои пограничныя земли Прусакамъ, предоставляють имъ безпрепятственно и мирно завоевывать и нітемечить всю западную свою окраину!

Если бы Поляки не «противодъйствовали» и способны были внушить Россіи хоть какое-либо дов'тріе, конечно и взаимныя отношенія Россіи и Польскаго края представляли бы менъе напряженности Но можетъ ли эта напряженность быть ослаблена, имфемъ ли мы на это право въ виду подобныхъ «программъ», въ виду откровенныхъ признаній заграничныхъ польскихъ газетъ и образа дъйствій Поляковъ въ Галиціи?.. Нътъ парода столь обдъленнаго политическимъ здравомысліемъ, какъ Польскій, при всей его талантливости и многихъ хорошихъ качествахъ. Этотъ органическій недостатокъ давно еще, съ XVII въка, подмъченъ Русскимъ народомъ и заслужилъ отъ него Полякамъ прозвище, которое и понынъ живетъ... Какъ ни достойны сочувствія любовь къ своему отечеству, своей народности и върность старымъ преданіямъ, но если это «отечество» зиждется на неправдъ, на угнетеніи и порабощеніи другихъ племенъ, если эта «любовь» и «върность» синонимы — ненависти и въроломства относительно равноправныхъ племенъ, если патріотическое знамя Поляковъ есть знамя неволи и плена для милліоновъ Русскаго народа, то никто какъ сами Поляки вынуждаютъ насъ, даже съ насиліемъ нашей нравственной природъ, держать ихъ въ уфздф и исполнять относительно ихъ тяжкую обязанность бдительнаго жандарма. Напрасно искали мы въ программъ хоть бы слъдъ признанія правъ русской народности въ нашемъ Съверозападномъ и Югозападномъ краъ, хоть бы намекъ на отречение отъ этихъ беззаконныхъ при-

тязаній, хоть бы попытку новой постановки польскаго вопроса, именно въ этнографическихъ предълахъ польскаго племени... Ничего подобнаго и тени, --- ни въ программе, ни въ жизни. Правда, не столько сами Поляки, сколько наши же «федералисты» сочиняють за Поляковъ проекты участія Польши въ составъ «Славянской федераціи» и даже рекомендуютъ намъ взять себъ въ образецъ современную Австрію, —но именно живой примъръ того, что творять Поляки надъ несчастнымъ Русскимъ племенемъ въ Галиціи, можетъ повъдать намъ — чего имъли бы ожидать отъ нихъ наши крестьяне Бълорусы и Малорусы, если бы не ограждались сильною рукой русской власти! Могуть ли поэтому польскія «патріотическія» вождельнія внушать намъ симпатію и довъріе, и не представляется ли прискорбно-необходимымъ, уже для одной безопасности нашихъ цёлыхъ девяти западныхъ губерній, держать въ осадномъ положеніи гизздо польскихъ интригъ въ такъ-называемой «Конгрессувкъ»?

Повторяемъ: не строгость и энергія русской политики на берегахъ Вислы повинна въ раздраженномъ состояніи польскаго общества, а скоръе та ея слабость, которая лишь дразнить и возбуждаеть польскую властолюбивую похоть, не только въ Царствъ Польскомъ, но даже и на нашей окраинъ, препмущественно съверозападной. И въ этой слабости, надобно признаться, виновата не столько наша администрація сама по себъ, сколько поразительная бъдность національнаго русскаго чувства и самосознанія въ значительной части самой русской «интеллигенціи»; сколько то фальшиво-либеральное п еще болъе фальшиво-гуманное ся направленіе, отъ воздъйствія котораго не свободны бывають и сами правительственныя наши сферы. Впрочемъ, нътъ сомнънія, еслибы на высшихъ ступеняхъ власти было живъе разумъніе русской національной политики, настойчивье и последовательные ея проведеніе, препоб'ядилась бы безъ труда и ложь антинаціональнаго общественнаго либерализма... Нельзя безъ отвращенія читать и слышать, напримірь, этоть злобный хорь ругательствъ надъ памятью Муравьева, недавно раздавшійся въ нашей печати по поводу его записокъ помъщенныхъ въ «Русской Старинъ». Сколько лицемърія въ этой гнъвной хуль! Обильнъйшими потоками, клокоча, льется кипящее бла-

городное негодованіе на челов'вка сокрушившаго польскую крамолу, подавившаго польскій мятежь въ исконномъ Русскомъ краћ, и не находится ни одного словечка сердитаго по адресу самихъ крамольниковъ и мятежниковъ! Ставятъ Муравьеву въ вину несколько виселицъ, устрашившихъ и укротившихъ злобный, кровавый бунтъ, а что польскіе бунтующіе паны пов'єсили православных священниковъ Конопасевича (въ Минской губерніи) и Прокоповича (въ Гродненской). не считая ужъ бълорусскихъ крестьянъ и захваченныхъ въ плвнъ солдатъ, - это польскимъ панамъ въ вину не ставится, не вызываеть ни гивва. ни раздраженія объ этомъ заминають редь или великодушно не помнять!... Однимъ словомъ, какъ противодъйствуя Муравьеву во время его управленія Сфверозападнымъ краемъ, такъ и теперь осыпая его память градомъ всяческихъ поношеній, наши мнимые гуманисты и либералы, начиная съ лицъ занимавшихъ или еще занимающихъ высокіе административные посты. до фельетонистовъ включительно, держали и держатъ сторону польскаго пана противъ русскато хлопа, польскаго ксендза противъ служителя хлопской въры, т. е. православной, — польской національности съ ся деспотическимъ гнетомъ противъ народности русской, противъ духовной и соціальной свободы русскаго крестьянскаго населенія! Обвиняють Муравьева въ томъ. что онъ умълъ только устрашать и рушить. но не созидать мерами мирными и органическими. Но о мире думать было еще рано. надо было позаботиться прежде всего объ усмиренін матежа, который и разбушевался-то такъ чудовищно -вія ехишэма фижвідоп йоннамуп-овишиль властить висших властей. И онъ исполниль эту трудную задачу блистательно. и не одну лишь эту задачу: онъ подняль духъ во всемъ русскоиъ населеніи. - при немъ впервие вздохнулъ свободно н съ радостнимъ упованіемъ, забитий польскимъ паномъ въ теченін віковь, білорусскій мужикь. Кіз тому же Муравьевь и пробыль-то въ крат съ небольшинь два года... Почему же никто изъ господъ хулителей не обрушивается негодованіемъ на систему печальной и позорной памяти управленія генерала Потапова, который распоряжался въ крат въ срокъ три раза длинившшій и не только ничего не организоваль. а лишь дезорганизоваль даже и то, что уже било организо-

вано? Въ чемъ состояли органическія міры Потапова, противъ котораго никто изъ хулителей Муравьевской системы и не заикнулся протестомъ? Онъ уронилъ духъ русскаго населенія, лишивъ его упованія на заступничество русской власти, за то подняль духъ польскихъ пановъ, особенно знатныхъ; уронилъ дело русской школы, уже блистательно и плодотворно поставленное, -- разогналъ лучшихъ русскихъ дъятелей и подобраль себъ дъятелей по своему вкусу, которые, къ несчастію, и до сихъ поръ пребывають въ крав, нося достойное прозвище «Потаповцевъ». Преемникъ его, хотя не столько деятельно, сколько пассивно, продолжаль держаться той же политики, т. е. ровно ничего не сотворилъ для русскаго дъла и заботился лишь о сохраненіи «мира» съ Поляками и наружно-спокойнаго status quo. И онъ также не навлекъ на себя ни одной стрвлы нашихъ мнимыхъ гуманистовъ и либераловъ, позорящихъ теперь память Муравьева: ни единый изъ нихъ не поднялъ голоса възащиту бълорусскаго хлопа!

И до сихъ поръ продолжается то же. Не возможно правительству оставлять долбе Сфверозападный край въ его настоящемъ положеніи. Здёсь пость генераль-губернаторапость политическій, высокаго значенія и немалой трудности, требующій и искусства административнаго, и энергіи, и пуще всего православнаго живаго русскаго чувства и русскаго образа мыслей въ правителъ. Этотъ порубежный край, заселенный искони Русскимъ народомъ, какъ будто преданъ на жертву піонерамъ германизаціи, польскимъ панамъ и Евреямъ. Русскій народъ-Бізлорусы-занимаетъ самую низшую степень общественной лъстницы, -- тъснимий и обижаемый то панами, то ксендзами, то жидовствомъ, котораго соціальное положеніе неизміримо сильніве и выше. Только православные русскіе священники подъемлются тамъ надъ униженнымъ русскимъ крестьянствомъ, --- но можно себъ представить, какъ эта, и безъ того вынужденно-скромная дъятельность нашего православнаго сельскаго духовенства становится робкою и пугливою въ крат, гдт высшее русское начальство пуще всего опасается, изъ мнимыхъ политическихъ соображеній, раздражить польскихъ ксендзовъ и пановъ, слъдовательно противится всякому проявленію живой русской

стихіи. А положеніе сельскихъ училищъ? Не могуть же они продолжать быть руководимы людьми, прошедшими долгій искусь потаповской школы?.... Много, много дёла предстоить тамъ правителю, одушевленному сознаніемъ русскаго долга, да и много дёлателей на это доброе дёло найдется—только дохни съ высотъ власти духъ жизни плодотворящій и воли незыблемой, только засвётись вверху русская свётлая мысль... Этого мы и чаемъ...

О непоследовательности нашего правительственнаго действія въ Польше.

Москва, 15-го іюля 1883 г.

Назначение генералъ-адъютанта Гурко варшавскимъ генералъ-губернаторомъ, соглашение съ Римской Куріей, пріфадъ новыхъ католическихъ епископовъ въ нашу западную окраину, ръчи, болъе или менъе безумныя, разныхъ польскихъ графовъ, заносчивый тонъ польскихъ заграничныхъ публицистовъ-все это вновь выдвинуло, въ последние дни, на первый планъ въ нашей печати, и не только выдвинуло, но и сильне обострило, уже и безъ того достаточно острый — «польскій вопросъ». Сужденія о немъ, признаемся откровенно, не отличаются безстрастностью, и именно со стороны газетъ съ безспорно-патріотическимъ, русскимъ направленіемъ. Нельзя объ этомъ не пожальть, и конечно желательно, чтобы защитники русскихъ государственныхъ и народныхъ интересовъ удерживались на высотъ нашей несомнънной правды, не умаляя ея достоинства примфсью напрасныхъ обвиненій, тревожной подозрительности и какого-то полицейскаго задора. Тъмъ же добрымъ желаніемъ проникнуты и предлагаемыя ниже двъ корреспонденціи «съ Литовско-русской окраины», исправляющія ошибочность сообщенныхъ упомянутыми газетами свъдъній и выраженныхъ ими опасеній. Вполнъ присоединяясь къ такому желанію, мы нашли однакоже нужнымъ ослабить высказанный вмёстё съ нимъ укоръ, признавая его не вполнъ заслуженнымъ. Трудно, по совъсти, попрекнуть русское общество излишкомъ запальчивости въ огражденіи русскихъ интересовъ! Мы такъ мало въ этомъ отношеніи избалованы, что проявленіе подобнаго излишка со-

ставляеть у насъ ръдкость достойную вниманія и нъкотораго уваженія. Безстрастіе безстрастію рознь. Есть безстрастіе крайне дешевое, да и вовсе ничего не стоющее, которымъ щеголяетъ большинство не только нашихъ самозванно-либеральныхъ изданій, но и петербургской высшей бюрократической среды. Этимъ господамъ ровно ничего не значитъ поступиться подчасъ самыми кровными интересами русской народности и русскаго государства, — именно его цъльностью и единствомъ, которыя совиждены, выстраданы цёлыми десятью въками нашей тяжелой исторической жизни! Ничего не значить-отчасти по совершенному неразумьнію или даже незнанію ими этихъ интересовъ и по той разрозненности съ духомъ своей исторіи и народности, въ которой они воспитаны, отчасти же потому, что Поляки представляются имъ, въ сравнении съ Россіей, все-таки высшею націей, имъющею на себъ какъ бы нъкое помазание отъ самого Запада, --- а у этого печальнаго сорта нашей интеллигенціи, чиновной и вольно-практикующей, «законы, совъсть, въра» даются только «Европой»... Европа для нихъ то же, что княгиня Марья Алексвевна для Фамусова, какъ уже было кажется квиъ-то замъчено. Да и Европа какая-то абстрактная, потому что къ Европъ же принадлежитъ и Германія, дающая образецъ такого строгаго государственнаго отношенія къ Полякамъ Познани и Силевіи, для котораго въ Россіи ни духу, ни умінья не хватитъ! Къ Европъ же принадлежить и Австрія, еще на памяти живущихъ покольній производившая рызню польскихъ помъщиковъ руками галицкихъ крестьянъ, и только недавно ставшая вновь заигрывать съ Полаками. Но то Австрія, то Германія, шить можно дорожить своею національностью и государственностью; онъ какъ бы ни поступали, никто ихъ не заподозрить въ некультурности или варварствъ, --- въ чемъ, наоборотъ всегда заподозрятъ каждаго Русскаго, провинись только онъ какъ-либо въ пристрастіи къ своей народности или государству: такъ разсуждають, въ большинствъ случаевъ, наши безстрастные по части русскихъ интересовъ публицисты. Понятно поэтому, что вся сущность «европеизма» для нашихъ «либеральныхъ» дътенышей Запада, вся его реальная, положительная сторона сводится въ концъ-концовъ, просто-напросто, къ отриданію правъ русской народности...

Бевъ сомнънія, эти строки вызовуть взрывъ негодованія въ нашихъ противникахъ: какъ осмълиться сказать, что «имъ ничего не значить поступиться интересами русскаго государства»! «Это ложь, клевета, доносъ, этого никогда не бывало»... Никогда! Да имъ хоть сейчасъ кроши Россію, ръжь ее, даже по живому твлу, для образованія какой-то «федераціи»! хоть сейчась, вопреки историческому тяготьнію, работъ въковъ и волъ народной, выдъли изъ Россійской имперін населеніе даже Харьковской и Воронежской губерніи въ составъ особаго политическаго тела подъ названіемъ «Южно-Русовъ»... Развъ такое чудовищное «украинофильское» посягательство (имфющее свой органь въ Галиціи) на внутреннюю и внѣшнюю цѣльность Русской державы не находило себъ покровительства и поддержки на страницахъ нашихъ журналовъ, и намъ не приходилось полемизировать съ ними?? Ну что, казалось бы, заслуживало большаго сердечнаго, умиленнаго сочувствія русскихъ людей въ Россіи, какъ не стремленіе части Русскаго племени, отдівленной отъ своего великаго цвлаго и къ тому же томящейся подъ игомъ иноявычнымъ и иновърнымъ, ввести въ свое литературное употребленіе не м'встный провинціальный говоръ, а тотъ русскій же, литературный азыкъ, который такъ роскошно развился въ просторъ Русской державы, достигь такой мощи и красоты? Въдь, казалось бы, уже само собою разумъется, что этотъ языкъ составляетъ естественное, неотъемлемое, родное, кровное достояніе всего Русскаго племени, со всъми его вътвями безраздъльно? Это въдь языкъ сотни милліоновъ, языкъ призванный къ вселенско-историческому значенію, къ такому значенію, къ которому, конечно, не могуть быть призваны, да и не призваны исторіей не толькоподнаръчія областныя, но даже и самый языкъ польскій... И что же? Чему мы, къ вящему позору русскаго общества, были свидътелями? Едва начали Русскіе въ Галиціи, эти паріи въ родной земль, осторожно, съ опаской, озираясь со страхомъ на Нъмцевъ и Поляковъ, вводить въ свои газеты и книги некоторыя формы русской литературной речи, -- точноуязвленные въ самую глубь сердца, точно подъ «аффектомъ» нестерпимаго оскорбленія, съ глумленіемъ, съ остервенвніемъ набросились на нихъ наши же «либеральные» журналы

и газеты (преимущественно петербургской печати)! Какъ смъть, хоть въ области литературнаго языка, тянуть, примыкать къ Россіи? Вонъ! прочь!.. Когда же среди русскихъ уніатовъ въ Талиціи обнаружилось притомъ и движеніе (впрочемъ самое микроскопическое) въ пользу возврата къ чистому въроисповъданію своихъ отцовъ, т. е. къ православію, -- послъдствіемъ чего и быль знаменитый, возбужденный Поляками уголовный процессъ, — разыгралась въ русскомъ либеральномъ лагеръ сцена, превосходящая всякое въроятіе. Это уже была истинная гадость. Съ пеной у рта, какъ охотникъ завидъвшій звъря, вопиль, неистовствоваль «Въстникъ Европы» съ своими товарищами-довзжачими, натравливая Австрійцевъ и Поляковъ на несчастныхъ Галичанъ, осмълившихся противодъйствовать польскому гнету, --- «ату! ату ихъ!» и загоняль въ польскія тенета! И есть за что! Вздумали возсоединяться съ Россіею, да не только литературно, но и духовно, подкръплять ея русское государственное, созданное исторіей единство! Обезсилить надо его, дробить, дробить на части, а напротивъ усилить и объединять Польшу, падать до-ного предъ превосходствомъ польской культуры!..

Что это такое? Измена? Нетъ, не измена въ значени государственнаго преступленія, да и такая, какъ выражаются юристы, «квалификація» была бы пожалуй даже слишкомъ почетною для подобнаго явленія. Это — безуміе, какъ неизбъжный, роковой плодъ апостазіи, отступничества отъ своего народа, отъ своей исторіи, отъ самого себя; это верхъ, le sublime, душевнаго холопства, это такое уродство умственное и нравственное, что если бы можно было его выразить конкретно, физически, и воплотить въ какое-нибудь тело, то это тело стоило бы поместить въ стклянку со спиртомъ и хранить въ музеб чудовищныхъ аномалій природы. Впрочемъ и безъ спирта сохранатся для потомства страницы «Въстника Европы» и иже съ нимъ газеть и журналовъ, во свидътельство той аберраціи, до которой доходила русская мысль въ XIX въкъ. Никогда никакое общество не представляло болве печальнаго безобразія, какъ наше; никогда никакая интеллигенція не падала такъ низко. А въдь это именно та общественная среда и та интеллигенція, которыя то-и-дівло пережевывають термины: «прогрессь», «культура», «цивилизація», то-и-дёло суесловять о «реформахь Александра II», о «вёнцё зданія», и топча въ грязь русскую національность, русскую исторію, отвергая у Русскаго народа право на духовную самобытность, толкують о «народномь представнтельствё», присвоивають себё кличку «либераловь», какъбы въ насмёшку надъ этимъ понятіемъ и словомъ, и вёдь тоже, съ своей стороны, рекомендують всемёрно русскимълюдямъ «безстрастіе» въ обсужденіи «польскаго дёла»... Кому же однако не ясно, что при такомъ состояніи ума и духа они легко становятся безсознательными орудіями враждебныхъ намъ Поляковъ, которые, глубоко презирая ихъ, тёмъ не менёе охотно пользуются ими согласно съ извёстной инструкціей Мёрославскаго?!

Въ виду такого фактора въ нашей собственной общественной жизни, едвали справедливо очень-то издеваться надъ излишнею горячностью техъ, кому въ самомъ деле дороги интересы русской народности и государства. Собственно польскій задоръ всего мен'я способень вносить раздраженіе и страстность въ обсуждение польскаго вопроса въ Россіи. Не въ той мфрф опасенъ для Россіи польскій патріотизмъ, сколько отсутствіе патріотизма въ значительной части русскихъ «интеллигентовъ». сколько національное отступничество, по практическимъ последствіямъ равное измене русской народной и государственной пользъ. Вотъ что обостраетъ польскій вопросъ, вотъ что мішаетъ установиться мирному, хладнокровному выраженію и воздійствію русской національной мысли. Въ последние годы, впрочемъ, после тяжкихъ уроковъ прошлаго, казалось, настала пора и для спокойной, серьезной работы надъ разръшеніемъ этой немаловажной задачи, — но безсмысленныя, безстыдныя нападки въ русской печати на Муравьева вызванныя появленіемъ его «Записокъ», пуще подлили масла въ тлившійся огонь! Развъ не свидътельствують онв, эти нападки, эти памфлеты на Муравьева за то, что онъ недостаточно «деликатно» (sic) спасъ Русскій край отъ кроваваго мятежа, отъ кинжальщиковъ и вѣшателей съ ихъ бандами, а Россію и отъ в роятныхъ политическихъ внешнихъ усложненій, еслибъ мятежу дано было время сильные разгорыться, -- развы оны не свидытельствують, что бользнь отступничества еще гнъздится въ русскомъ обществъ, что русскимъ народнымъ интересамъ грозитъ опасность болъе всего со стороны русскаго же общества, и что затрудненія, воздвигаемыя намъ Польшей, черпаютъ главную силу свою въ бездушномъ, безнародномъ направленіи той нашей собственной интеллигенціи, которая именно въ безнародности-то и полагаетъ суть своего «либерализма»?

Возможно ли, возразять намъ, придавать такое важное значеніе печатнымъ бреднямъ? Несомнівню можно и должно, и не потому только, что печать пользуется еще у насъ очень сильнымъ авторитетомъ и ея бредни способны сбивать съ толку многое множество простодушныхъ людей, но и потому, къ несчастію, что это колобродство печати служить симптомомъ такого же колобродства мысли и въ сферахъ власти. Кому же не въдомо, что къ нашей такъ-называемой «либеральной» интеллигенціи непосредственно примыкаетъ, или по крайней мфрф примыкала до сихъ поръ, и наша бюрократическая среда? что чины, ордена и генеральство отлично уживаются у насъ съ вышеупомянутымъ либерализмомъ» и съ антинаціональнымъ, следовательно противогосударственнымъ, образомъ мыслей и дъйствій? Но будемъ справедливы; не станемъ винить отдёльныя лица: ихъ вина не столько личная, сколько историческая. Реформы XVIII въка до такой степени искривили русское самосознаніе, до такой степени отшибли и у общества и у власти историческую память, что только развъ въ великія роковыя минуты всеобщаго подъема духа оживало въ нихъ непосредственное русское народное чувство; въ остальное же, мирное время оно вновь засыпало, и русскіе администраторы въ родной землів, въ діль русскихъ интересовъ, являлись неръдко до простодушія невъжественными, словно институтки въ курульскихъ креслахъ. Но плоды этого простодушнаго невъжества всходили неръдко же гибелью и бъдою для нашего отечества. Если только русская администрація добросов'єстно просл'ядить свою собственную исторію по отношенію къ Польшъ, начиная со временъ Алеч ксандра I и до половины XIX стольтія, и ей, администраціи, даровано будеть видъть свои прегръшенія (о чемъ, вообще говоря, она върно не молится, но о чемъ ей очень молиться следуеть), то она построить храмъ покаянія и станеть въ немъ биться челомъ о плиты, умоляя Русскую землю: «гръховъ невольнаго народоотступничества, грѣховъ невѣдѣнія моего не помяни!..»

· Возьмемъ для примъра хоть недавно появившуюся въ «Русскомъ Въстникъ» статью г. Щебальскаго подъ названіемъ «Русская Область въ Царствъ Польскомъ». Здъсь разумъется русская область вошедшая въ составъ Царства Польскаго при образованіи его въ 1815 г. и послі разділа Польши доставшаяся Австріи, — именно такъ-называемая Холмщина или Забужье, разделенная теперь между губерніями Седлецкой и Люблинской. Область эта поступила подъ русскій скипетръ совсвиъ русскою и хотя уже уніатскою, но со свъжими преданіями православія. «Послѣ многовѣковаго отчужденія нісколько соть тысячь Русскихь возвращались своему отечеству, становились подъ защиту своего природнаго государа», говоритъ г. Щебальскій; къ несчастію, продолжаетъ онъ, «Александръ I не призналъ въ нихъ своихъ родныхъ сыновъ и оставилъ ихъ въ непосредственной зависимости отъ польскаго правительства, въ то время вполнъ самостоятельнаго. Во все царствование этого государя, да и во все время существованія польской автономіи, т. е. до 1831 г., ничего не было сдълано для охраненія русской національности въ Русскомъ Забужьв»; напротивъ, Александръ I поспъшилъ въ 1816 и 1818 гг. утвердить законы, образовавшіе изъ каждаго пом'вщичьяго им'внія гмину или волость, а каждаго помъщика дълавшіе de jure войтомъ или старшиной этой волости... Однимъ словомъ, русскіе крестьяне предавались во власть польскихъ помъщиковъ, связанные по рукамъ и по ногамъ, -- и помъщики, съ помощью католическихъ ксендзовъ, конечно не потеряли времени даромъ, получивъ возможность дъйствовать на русское населеніе «именемъ самого Cesarza»! Казалось, наступившій въ 1831 г. мятежъ долженъ былъ бы вразумить русское правительство, но въ 30-хъ же годахъ изданъ новый уставъ для учебныхъ заведеній Царства, и въ стать о приходскихъ училищахъ назначается преподаваніе только одного языкапольскаго, безъ всякаго исключенія для Холмщины; самыя же училища ввърялись «просвъщенной и заботливой объ общественномъ благъ опекъ помъщиковъ» (хотя не болъе двухъ лътъ тому назадъ они сражались противъ Россіи!). Когда

въ 1837 году началось въ Бълоруссіи движеніе въ смыслъ возвращенія изъ уніи къ чистому православію, двадцать лучшихъ священниковъ изъ Забужья прислали митрополиту Іосифу Съмашко прошеніе о принятін ихъ приходовъ въ лоно русской церкви, такъ какъ, по ихъ выраженію, «ныпъшнее поведеніе холмскаго уніатскаго начальства не только само себя, но всю епархію усиливается обратить въ латинизмъ». Митрополить Сфмашко настаиваль также съ своей стороны на присоединеніи Забужских уніатов къ Литовской епархіи, но и прошеніе Забужанъ и неоднократныя ходатайства митрополита остались безъ последствій. «Этого присоединенія не желаль князь Паскевичь; онь же не оказываль покровительства и русскому явыку—даже въ русской области Царства»! Назначенный наконецъ распоряжениемъ министра просвъщенія въ Царствъ, Шипова, учитель русскаго въ Холмской уніатской семинаріи языка «білль вынуждень преподавать свой предметь по польски; по польски же и по католическимъ училищамъ преподавался катихизисъ уніатамъ, а молитвы на славянскомъ языкъ обходились молчаніемъ»... Такъ продолжалось почти вплоть до временъ Милютина и Черкасскаго, — единственнаго свътлаго періода въ исторіи нашего управленія Польшей... Въ результатв всего этого составленная къ 1865 г. печальная статистика, свидътельствующая, что благодаря невъжеству, нехотънію или неспособности русской администраціи, въ этой русской области совершилось подъ русскимъ скипетромъ быстрое ополячение и переходъ значительной части населенія изъ уніи въ-католичество! Въ настоящую минуту на 500,000 Русскихъ въ Люблинской и Съдлецкой губерніяхъ уже половина облатинена...

Это только одинъ изъ обращиковъ русской административной политики въ *Царствъ Польскомъ*, въ первой половинѣ нашего столѣтія, указанний нами потому, что онъ доселѣ былъ мало извѣстенъ. Но довольно извѣстно, что вообще для администраторовъ и политиковъ временъ Александра I не существовало на Бѣлоруссіи, ни даже Югозападной Руси; они, съ легкимъ сердцемъ, собирались было примкнуть къ Царству Польскому весь русскій, по польскому выраженію. забраный у Польши край, и если заступничество Карамзина спасло Россію отъ такого фактическаго само-

ховъ невольнаго народоотступничества, гръховъ невъдънія моего не помяни!..»

Возьмемъ для примъра хоть недавно появившуюся въ «Русскомъ Въстникъ» статью г. Щебальскаго подъ названіемъ «Русская Область въ Царствъ Польскомъ». Здъсь разумъется русская область вошедшая въ составъ Царства Польскаго при образованіи его въ 1815 г. и послі разділа Польши доставшаяся Австріи, — именно такъ-называемая Холищина или Забужье, разделенная теперь между губерніями Седлецкой и Люблинской. Область эта поступила подъ русскій скипетръ совсъмъ русскою и хотя уже уніатскою, но со свъжими преданіями православія. «Послѣ многовѣковаго отчужденія нісколько соть тысячь Русскихь возвращались своему отечеству, становились подъ защиту своего природнаго государа», говорить г. Щебальскій; къ несчастію, продолжаетъ онъ, «Александръ I не призналъ въ нихъ своихъ родныхъ сыновъ и оставилъ ихъ въ непосредственной зависимости отъ польскаго правительства, въ то время вполнъ самостоятельнаго. Во все царствованіе этого государя, да и во все время существованія польской автономіи, т. е. до 1831 г., ничего не было сдълано для охраненія русской національности въ Русскомъ Забужьв»; напротивъ, Александръ I поспъшилъ въ 1816 и 1818 гг. утвердить законы, образовавшіе изъ каждаго пом'вщичьяго им'внія гмину или волость, а каждаго помъщика дълавшіе de jure войтомъ или старшиной этой волости... Однимъ словомъ, русскіе крестьяне предавались во власть польскихъ помъщиковъ, связанные по рукамъ и по ногамъ, -- и помъщики, съ помощью католическихъ ксендзовъ, конечно не потеряли времени даромъ, получивъ возможность дъйствовать на русское населеніе «именемъ самого Cesarza»! Казалось, наступившій въ 1831 г. мятежъ долженъ быль бы вразумить русское правительство, но въ 30-хъ же годахъ изданъ новый уставъ для учебныхъ заведеній Царства, и въ стать о приходскихъ училищахъ назначается преподаваніе только одного языка. польскаго, безъ всякаго исключенія для Холмщины; самыя же училища ввърялись «просвъщенной и заботливой объ общественномъ благъ опекъ помъщиковъ» (хотя не болъе двухъ лътъ тому назадъ они сражались противъ Россіи!). Когда

въ 1837 году началось въ Бълоруссіи движеніе въ смыслъ возвращенія изъ уніи къ чистому православію, двадцать лучшихъ священниковъ изъ Забужья прислали митрополету Ioсифу Съмашко прошеніе о принятіи ихъ приходовъ въ лоно русской церкви, такъ какъ, по ихъ выраженію, «ныпъшнее поведеніе холмскаго уніатскаго начальства не только само себя, но всю епархію усиливается обратить въ латинизмъ». Митрополить Сфмашко настаиваль также съ своей стороны на присоединеніи Забужских уніатов къ Литовской епархіи, но и прошеніе Забужанъ и неоднократныя ходатайства митрополита остались безъ последствій. «Этого присоединенія не желалъ князь Паскевичъ; онъ же не оказывалъ покровительства и русскому явыку—даже въ русской области Царства»! Назначенный наконецъ распоряжениемъ министра просвъщенія въ Царствъ, Шипова, учитель русскаго въ Холмской уніатской семинаріи языка «біль вынуждень преподавать свой предметь по польски; по польски же и по католическимъ училищамъ преподавался катихизисъ уніатамъ, а молитвы на славянскомъ языкъ обходились молчаніемъ»... Такъ продолжалось почти вплоть до временъ Милютина и Черкасскаго, — единственнаго свътлаго періода въ исторіи нашего управленія Польшей... Въ результать всего этого составленная къ 1865 г. печальная статистика, свидътельствующая, что благодаря невъжеству, нехотвнію или неспособности русской администраціи, въ этой русской области совершилось подъ русскимъ скипетромъ быстрое ополячение и переходъ значительной части населенія изъ уніи въ католичество! Въ настоящую минуту на 500,000 Русскихъ въ Люблинской и Съдлецкой губерніяхъ уже половина облатинена...

Это только одинъ изъ обращиковъ русской административной политики въ Царство Польскомъ, въ первой половинѣ нашего столѣтія, указанный нами потому, что онъ доселѣ былъ мало извѣстенъ. Но довольно извѣстно, что вообще для администраторовъ и политиковъ временъ Александра I не существовало на Бѣлоруссіи, ни даже Югозападной Руси; они, съ легкимъ сердцемъ, собирались было примкнуть къ Царству Польскому весь русскій, по польскому выраженію. забраный у Польши край, и если заступничество Карамзина спасло Россію отъ такого фактическаго само-

убійства, все-таки Полякамъ были великодушно предоставлены всь мъры и способы къ ополяченію и окатоличенію края. Правда, послѣ польскаго бунта въ 1831 г. значительная часть этихъ мъръ и способовъ была отната, но оставшіеся были такъ еще могучи, да и столько уже было сдёлано, чтопонадобился новый польскій мятежь 1863 г. (спасибо гг. Полякамъ!) для новаго напоминанія русскому правительству и русской интеллигенціи, что край-русскій. Но на долголи? Въ томъ-то и горе, что не на дела русской администраціи только давно минувшія приходится намъ ссылаться, а на дъла чуть ли не вчерашнія. Достаточно вспомнить, что и послъ всъхъ назиданій и испытаній быль возможень Виленскій генералъ-губернаторъ... Потаповъ! Противонародная политическая реакція, въ лицъ разныхъ петербургскихъ сановниковъ, восторжествовала, и все оживленіе, весь правственный подъемъвъ Бълорусскомъ населеніи, совершившійся при Муравьевъ, а потомъ продолжавшійся и при Кауфманъ, поникъ безнадежно въ теченіи девяти л'ьтъ такъ-называемой «потаповщины»... Да развъ и теперь, сейчасъ. слъды ея скольконибудь изглажены? Развъ назначение такого администратора могло внушить русскимъ людямъ убъждение въ національномъ направленіи русской политики? А при отсутствіи такогоубъжденія можно ли удивляться, что защита въ печати русскихъ государственныхъ интересовъ обнаруживаетъ столькобезпокойства, тревоги и страстности, и такъ мало расположенія склонять слухъ къ пфнію невскихъ газетныхъ «либеральныхъ» сиренъ о «примиреніи» съ Поляками?!

Положимъ, возвращение къ системъ генерала Потапова стало теперъ, благодаря Богу, уже невозможнымъ, — но это утъщение пока еще отрицательное: положительнаго мы не имъемъ или имъемъ его пока еще въ слабой степени. Въдь и врагъ силенъ и злокозненъ, и способенъ принимать всякія личины, а прежде всего личину консервативную, даже «дворянъ съ польскими графами и баронами всего міра!...

Мы съ довъріемъ привътствуемъ назначеніе въ Варшаву генералъ-адъютанта І. В. Гурко, извъстнаго своей пепреклонною энергіею въ исполненіи принатаго имъ на себя долга,—но центръ тяжести польскаго вопроса, по нашему

мнънію, не въ Варшавъ, а въ Вильнъ: виленскій постъ, несравненно болье чымь варшавскій, требуеть административнаго организаторскаго таланта, руководимаго русскою мыслью и одушевленнаго русскимъ чувствомъ. Вообще въ польскомъ вопросв мы можемъ, слава Богу, а потому и должны, стоять на почвъ не одного права, но и правды, и при томъ не только политической, но и нравственной. Судьба исторической Польши, какъ государства «отъ моря до моря», рѣшена самою исторією безповоротно (по крайней мірь въ современныхъ предълахъ Россійской имперіи), — ръшена по винъ самихъ Поляковъ и вслёдствіе вопіющей безнравственности ихъ действій относительно русскаго и отчасти литовскаго населенія, входившаго въ составъ бывшаго королевства. Не следовало бы, пожалуй, соглашаться Россіи на выдёль въ 1772 г. ня польскихъ провинцій-Пруссіи, ни Галича-Австріи, но воспротивиться этому выдълу Россія была не въ силахъ и только согласіемъ на проекть Фридриха II могла купить себъ миръ съ Турціей послѣ долгой кровопролитной войны. Впрочемъ при раздълахъ Польши мы, за исключеніемъ развъ Литовскожмудской земли, стало-быть вовсе не польской, возвратили себъ лишь то, что Московскіе князья и цари не переставали изстари называть своей «отчиной и дединой», о которой никогда и не забывали. О ней забыли лишь во времена Александра I, и до такой степени, что даже стыдились предъ Европою и самими Поляками такого не совстви будто благовиднаго историческаго факта, что Волынь, Подолъ, Бфлоруссія вошли снова въ составъ единой Русской земли! Но великодушный императоръ Александръ, самъ того не сознавая, а потому и сопровождая свое двяніе цвлымь рядомь пагубныхъ ошибокъ, явился однако же и туть выразителемъ великой освободительной славанской миссіи Россіи. Въ его лицъ Россія, съ великими для себя жертвами, какъ всегда творя неблагодарныхъ, не только избавила отъ германизаціи, но спасла самое бытіе польской народности, о которой безъ нашего дъйствія въ 1815 году, не было бы, въроятно, теперь уже и помину: Варшава обратилась бы давно въ такой же немецкій городь, какь Позенг.

Тяжба между Россіей и Польшей о политическом вытін, уже решенная исторіей въ пользу Россіи, не могла и не

можеть быть переръшена снова, несмотря ни на новое образованіе Царства Польскаго, ни на ошибки и грѣхи русскихъ властей. На этомъ основаніи мы должны, — и въ зтомъ наше право и нравственная обязанность, --- старый политическій и историческій терминъ «Польша» низвести на степень термина чисто-этнографическаго, или этнографической особи, обрусение которой конечно немыслимо (объ этомъ нечего и заботиться), но отъ которой нужно лишь требовать полной покорности и признанія русскаго государственнаго начала, какъ и русскаго государственнаго языка. «Царство Польское» въ настоящемъ своемъ видъ есть искусственное, неуклюжее сочинение 1815 года, а не что-то внутренноорганическое, и никакихъ трогательныхъ воспоминаній, кром в двухъ безумныхъ бунтовъ, съ собою не соединяетъ. Въ силу этого следовало бы непременно, по нашему мненію, выделить изъ такъ-называемаго Царства Польскаго всъ крупные инородные элементы, и прежде всего половину Съдлецкой и половину Люблинской губерній, т. е. такъ-называемую Холмщину, или русское Забужье. образовать изъ нихъ губернію съ губернскимъ городомъ Холмомъ и присоединить ее къ Кіевскому генералъ-губернаторству (къ которому она и географически примыкаетъ). Перемфна административнаго главнаго центра (вибсто Варшавы-Кіевъ) имбетъ громадную важность. То же самое учинить и относительно сплошныхъ мъстностей въ Сувалкской губерніи съ Литовскимъ народонаселеніемъ (благо въ немъ съ новою силою возникло сознаніе своего племеннаго отъ Поляковъ отличія), т. е. присоединить ихъ частію къ Ковенской, частію къ Виленской губерній съ главнымъ административнымъ центромъ въ Вильнь. Задача Варшавскаго генераль-губернатора значительно облегчится...

Тъмъ сложнъе станетъ задача Кіевскаго генералъ-губернаторства, и въ особенности Виленскаго. Мы совершенно не раздъляемъ очень распространеннаго у насъ мнѣнія о безполезности генералъ губернаторствъ; по крайней мѣрѣ для западной нашей окраины они безусловно необходимы, и было бы въ высшей степени полезно, еслибъ въ районъ Виленскаго генералъ-губернаторства были снова включены отдѣленныя отъ него нынѣ губерніи: Минская, Могилевская и Витебская. Совершенно ошибочно предположеніе, будто Витебскою губерніей, напримірь, можно управлять такъ же какъ Калужскою или Тульскою; постъ губернатора въ этихъ названныхъ нами трехъ білорусскихъ губерніяхъ — постъ политическій; польская стихія еще довольно сильна въ нихъ, продолжаетъ гнести развитіе містнаго русскаго населенія и требуетъ общаго единства административныхъ мітропріятій по всей Білоруссіи...

Нътъ сомнънія, что благодаря разности народныхътиновъ (малорусскаго и бълорусскаго), а также и инымъ многимъ историческимъ причинамъ, нельзя и сравнивать, по трудности, задачи обоихъ генералъ-губернаторствъ. Въ Кіевскомъ дъло вообще обстоитъ недурно, и не тутъ наше настоящее больное мъсто. Оно въ Съверо-Западномъ краж. Главнъйшею заботою Виленскаго генералъ-губернатора должно быть не столько обрусение, сколько располячение этого искони-русскаго края, а также и Литвы. Одно уже назначение главнымъ начальникомъ человъка, искренно преданнаго своей политической миссіи, умінющаго сгруппировать около себя людей способныхъ и дъятельныхъ изъ мъстныхъ русскихъ уроженцевъ или изъ центральныхъ губерній, такъ оживило бы край, вызвало бы къ проявленію въ немъ такія духовныя силы, которыя быстро бы двинули задачу къ ея разръпенію. Настоящій же административный составъ, насколько онъ состоить изъ людей назначенныхъ при генералъ Потаповъ, долженъ бы, кажется, подлежать немедленному обновленію. На первомъ план'в для этого края выдвигаются конечно вопросы: о дополнительномъ богослужении на русскомъ и литовскомъ языкъ у католиковъ русскаго и литовскаго происхожденія. о землевладіній вообще и о законі 10 декабря въ частности, и еще нъкоторыя болье или менъе важныя міры. По вопросу о дополнительномъ богослуженій мы отсылаемъ читателя къ рубрикъ: «съ русско-литовской окраины», подъ которою онъ найдетъ и сообщаемыя намъ новыя извъстія по поводу смъненныхъ и вновь назначенныхъ прелатовъ, вифстф съ нашими примфчаніями къ нимъ. По вопросу же о законъ 10 декабря многое освъщается, также помъщаемою ниже, статьею со польскомъ землевладъніи въ Русскомъ Западномъ крав». Эта статья указываетъ какими

злоупотребленіями сопровождалось, особенно въ Съверо-Западномъ крав, применение пресловутаго закона, къ какимъ ничтожнымъ результатамъ оно до сихъ поръ привело и до какой степени парализовалось разными исключеніями. Мы съ своей стороны не разъ уже высказывались въ нашей гаветь о необходимости демократизаціи собственности въ той странъ (между прочимъ о надъленіи землею сельскихъ учителей), т. е. о необходимости приступить къ созданію въ крав массы мелкихъ русских землевладвльцевъ и средняго русскаго сословія, котораго тамъ теперь решительно недостаетъ. Но этотъ предметъ слишкомъ общиренъ и въ подробное обсуждение его мы теперь не войдемъ. Замътимъ здесь кстати, что задача землевладенія простирается въ равной мфрф и на Юго-Западный край, и намъ извъстно, что по распораженію генераль-губернатора А. Р. Дрентельна разработанъ и изготовленъ въ его канцеляріи очень замъчательный проекть объ измёненіяхь възаконь 10 декабря, который потому только еще не разсмотрфнъ правительствомъ, что не доставлены надлежащія свідівнія и соображенія отъ генералъ-губернатора Виленскаго... Затъмъ, не говоря уже объ учрежденіи Виленской духовной Академіи, на чемъ всегда настаивала наша газета, — мы имбемъ въ виду мбстныя указанія и на многія иныя полезныя повидимому міры, которыя и не замедлимъ сообщить въ свое время нашимъ чи-.cmrl.stst

Да, медлить бы, кажется, нечего, а надо бы постараться вознаградить, особенно на съверной нашей окраинъ, такъ напрасно потерянное время. Только проявись дъятельность опредъленная, систематическая, живая, въ духъ настоящей русской національной политики,—какъ бы измѣнилось самое положеніе польскаго въ Россіи вопроса, сколько бы бодрости пролилось въ мѣстное русское населеніе, и вмѣстъ съ тъмъ сколько бы убавилось ненужнаго раздраженія со стороны тъхъ, кому истинно близки народные русскіе интересы, —раздраженія, главный корень котораго, повторяемъ, недостатокъ довърія къ нашей отвлеченно-безнародной, космополитической административной средъ... Въ сознаніи своей правды и своей силы мы могли бы спокойнъе и безстрастнъе относиться и къ самимъ Полякамъ, и не обращать ни-

какого вниманія на отзывы заграничныхъ польскихъ газетъ. Правда, петербургская печать увъряеть изо всъхъ силъ, что въ польской литературъ чуть ли уже не сильною струей бьетъ новое, примирительное, по отношенію къ Россіи, направленіе... Не знаемъ; эта струя до насъ почти не добрызгиваетъ, въроятно потому, что слишкомъ слаба; наши корреспонденты намъ о ней и не сообщаютъ, --- но про что мы знаемъ достовърно, это про образъ дъйствій Поляковъ по отношенію къ Русскому племени въ Галиціи... Гдв въ другомъ м'вств, а ужъ въ Галиціи Поляки теперь совсвиъ на полной свободь, пользуются даже особымь покровительствомъ Австрійскаго правительства, следовательно имеють полную возможность проявить во всемъ блескъ свою государственную мудрость и во всей красотъ свои гражданскія, соціальныя и духовныя доброд втели. Но этотъ ихъ образъ д в йствій свидътельствуетъ лишь объ одномъ: что они, Поляки, ничего не забыли и ничему не научились, что такого именно образа дъйствій имъетъ ждать отъ нихъ и Русское и даже Литовское племя, если бы только Полякамъ было предоставлено и у насъ то же положеніе, что и въ Австріи. Къ счастію, этому, конечно, никогда не бывать; но пусть знають Поляки, что не равнодушна Россія къ участи Русскихъ Галичанъ, что муками, которыми польскіе паны осыпають теперь Галицкую Русь, они собирають лишь горячіе уголья на свои собственныя, -- увы! совствы лишенныя здраваго смысла головы!...

объ употреблении русского языка при Богослужении для католиковъ-Бълорусовъ.

Москва, 15-го августа 1883 года.

Мы были правы, когда въ 14 № «Руси» признавали нѣсколько преждевременнымъ оптимиямъ тѣхъ двухъ нашихъ, впрочемъ случайныхъ, корреспондентовъ съ Литовско-Русской окраины, которые въ томъ же № выступили съ рѣзкимъ словомъ осужденія столичной печати за ея скептическое отношеніе къ недавнему договору Россіи съ Римской Куріей, равно и за недовѣріе ко вновь назначеннымъ Папою польсколатинскимъ епископамъ.

Мы допускали, что этотъ скептицизмъ, это недовъріе основаны преимущественно на горькомъ опытъ прошлаго, а потому и представляють видь какого-то стараго, закоренълаго предубъжденія; но хотя упомянутые корреспонденты, въ своихъ чаяніяхъ лучшаго будущаго, и опирались повидимому на новъйшихъ фактическихъ данныхъ, на знаніи мъстности и людей, мы твмъ не менве тогда же предостерегали ихъ «отъ увлеченія въ противоположную сторону, т. е. отъ чрезмфрнаго пристрастія къ безпристрастію въ дёлё такой важности, каковы русскіе государственные и національные интересы». Напомнимъ читателю, что г. Кузнецовъ, восклицая съ проніей: «отечество еще не въ опасности», удостов вряль, будто «архіепископъ Гинтовтъ (нынъ митрополитъ) былъ всегда у Русскихъ въ большомъ почетв, а у Поляковъ слылъ за руссофила» (съ чвмъ, впрочемъ, не совсвиъ согласны отзывы клерикальной Краковской газеты «Czas»), и что «преконизація епископовъ послідовала согласно предложенію самого русскаго правительства, которымъ о прінсканіи достойныхъ лицъ были положены старанія». Другой же корреспонденть, изъ Минска (весьма, казалось бы, компетентный по своему общественному положенію), авторитетно свидътельствоваль, что каноника Сенчиковскаго (ревностнаго сторонника и главваго двигателя мысли объ употребленіи, среди русскаго католическаго населенія, русскаго языка въ дополнительномъ католическомъ богослужении, примънявшаго эту мысль и на практикъ въ своемъ приходъ) никто никогда отъ прихода не устраняль; что должность онъ оставиль самь, по собственной охотъ, и, получивъ отъ правительства значительную пенсію, добровольно избраль себь помъщеніе въ одномъ изъ монастырей Гродненской губерніи...

Конечно «отечество еще не въ опасности», но и русскіе интересы въ Сѣверо-Западномъ краѣ «не въ авантажѣ» обрѣтаются, если только отчасти справедливы полученныя нами на дняхъ свѣдѣнія, въ достовѣрности которыхъ впрочемъ мы не имѣемъ причины сомнѣваться. Начать съ того, что каноникъ Сенчиковскій не на покоѣ въ монастырѣ Гродненской губерніи, а на дорогѣ.... въ Та пі к е н тъ! Онъ спасается въ Ташкентъ (при великодушномъ содъйствіи русскаго правительства) отъ преслѣдованій новаго митрополита. Оказывается

(такъ по крайней мъръ намъ пишутъ изъ Минска), что первымъ дъломъ и митрополита Гинтовта, и виленскаго епископа Гриневецкаго было-обрушиться на всёхъ тёхъ священниковъ, которые, въ періодъ междуепископья, исполняя приказаніе управлявшаго епархіею прелата Жилинскаго, старались ввести среди русскихъ католиковъ, въ добавочномъ богослуженіи, русскій языкъ, вмісто польскаго, и приняли для употребленія особый, съ этою цёлью изданный по распоряженію правительства, требникъ. За одного изъ нихъ, почтеннаго старика Малышевича, котораго Гриневецкій хотьль уволить немедленно по восшествім на епископскую канедру, нашелъ пужнымъ вступиться (и съ успъхомъ), генералъ Никитинъ, замфняющій временно генераль-губернатора графа Тотлебена. Каноникъ же Сенчиковскій, также изгнанный Гриневецкимъ изъ Гродненской губерніи и вообще изо всей Виленской епархіи, ръшился искать мъста военнаго капеллана гдъ-нибудь при армін, въ великороссійской губернін; однако же митрополить Гинтовть, продолжая преследованіе, не только не даль ему необходимаго для сего разръшенія, но (какъ намъ сообщаеть изъ Петербурга одинь изъ сотрудниковъ «Руси») вознам врился даже запретить ему священнод виствовать (suspendere a divinis)! По мнѣнію митрополита, выскаванному будто бы Сенчиковскому (и не съ глазу на глазъ), последній не долженъ былъ слушаться и исполнять требованій правительственныхъ чиновниковъ, а долженъ былъ следовать примфру его самого, Гинтовта, который, будучи тогда ксендзомъ, перешель изъ епархіи Жилинскаго въ Царство Польское (гдф, прибавимъ, умълъ заслужить потомъ благоволение генерала Альбединскаго и быль впоследствіи отрекомендовань имъ въ митрополиты). «Съ той минуты, — выразился будто бы митрополить, -- какъ каноникъ Сенчиковскій осмілился прибітнуть къ употребленію русскаго языка, онъ ужъ-де не ксендзъ и не католикъ». На вовражение Сенчиковскаго, что «онъ не Полякъ, а Бълорусъ-католикъ и исполнялъ приказанія своего духовнаго начальства и Государя, въ которыхъ нътъ ничего противоканоническаго», митрополить ответиль будто бы требованіемъ, чтобъ Сенчиковскій публично покаялся въ этихъ своихъ дъяніяхъ: «тогда только, а не прежде, и можетъ-де онъ быть прощенъ»... Не знаемъ что сталось бы съ несчастнымъ Бълорусомъ, осмълившимся въ Бълоруссіи замънить въ добавочномъ богослужении польский языкъ русскимъ, еслибъ не приняль въ немъ участія генераль Черняевъ и не оказалъ бы ему своего могущественнаго покровительства департаменть иностранныхъ исповъданій (при Министерствъ внутреннихъ дълъ). Департаментъ упросилъ, хотя и съ большимъ трудомъ, митрополита Гинтовта не налагать на Сенчиковскаго запрещенія, и отправиль последняго на два года въ Ташкентъ, съ 500 р. годоваго жалованія... Нельзя не быть признательнымъ департаменту за оказанное имъ вниманіе гонимому Бълорусу; только невольно сопоставляется въ памяти съ участью Сенчиковскаго-участь бывшаго епископа Фелинскаго: Фелинскій ва поступки противогосударственнаго свойства быль сослань въ Ярославль, съ 5000 р. ежегоднаго содержанія, — Бълорусъ-каноникъ, за исполненіе, въ теченін 15-ти літь, требованій русской власти (вполні согласныхъ и съ требованіями каноновъ самой Римской церкви, и съ требованіями правды), не находить себф теперь мъста ни на родинъ, ни въ Европейской Россіи, а долженъ почитать за счастіе, что можеть удалиться въ Среднюю Азію, съ содержаніемъ несомнінно скуднымъ.

Это последнее обстоятельство, т. е. удаленіе каноника Сенчиковскаго въ Ташкентъ-фактъ несомивнный и неопровержимый. Что же касается до причинъ такого переселенія и до прочихъ подробностей, нами сейчасъ переданныхъ, пусть же ихъ намъ опровергнутъ, если онъ не върны. Пусть опровергнутъ, вмъстъ съ тъмъ, и тъ новыя положительныя данныя о гоненіи на русскій языкъ и на Бізорусовъ-канониковъ, которыя читатель найдетъ ниже подъ рубрикою: «Съ Литовско-Русской окраины». Только пусть этимъ сведеніямъ и даннымъ противопоставять не голословное отрицаніе, а факты — свидътельствующіе, что новые польско-католическіе епископы дъйствительно нисколько не противятся замънъ польскаго языка русскимъ въ средъ бълорусскаго католическаго населенія!... Мы очень хорошо знаемъ, что удаленіе приходскаго священника всегда можетъ быть, со стороны епархіальнаго епископа, мотивировано самыми благовидными причинами, чуждыми всякаго политическаго характера, и прежде всего обвиненіемъ «въ недостаткъ доброй нравственности». Если однакожъ такому остракизму подвергнуты именно тъ, которые поступали въ духъ русскихъ народныхъ и государственныхъ интересовъ, согласно съ желаніемъ русской власти, по ся приглашенію и въ надеждь на ея могущественную защиту, то въдь только добровольно зажмуривъ глаза можно не усмотръть въ такихъ распоряженіяхъ епархіальнаго католическаго начальства цёлой системы дёйствій предосудительнаго характера, совершенно компрометтирующей русское правительство въ глазахъ мъстнаго католическаго клира и всего населенія. Значить, русское правительство оказалось не настолько сильнымъ, чтобы защитить тъхъ, которые ему върно служили и которымъ оно объщало свою поддержку? значить, новое соглашение съ Римской куріей выдало ихъ Полякамъ головою?... Если таковы последствія соглашенія, то стало-быть — не совсемь неправы тъ, которые отнеслись къ нему недовърчиво. . Но точно ли, однакоже, эти последствія необходимы и уже не могуть быть предотвращены?...

Намъ кажется, напротивъ, что самое соглашение съ Римомъ можетъ въ этомъ случав послужить русской власти полезнымъ основаніемъ и точкою опоры. При неправильномъ положеній католической церкви въ Россій, непосредственныя сношенія съ Куріей были конечно для правительства затруднительны, и самыя законныя его требованія были парализованы, такъ-сказать, твии антиканоническими условіями, въ которыя эта церковь была у насъ поставлена. Нужды нътъ, что вина въ такой неправильности положенія падала исключительно на Поляковъ и была вызвана чрезвычайными историческими обстоятельствами, -- въ глазахъ Рима, разумфется, она, эта неправильность, стояла на первомъ планъ. Теперь этой помъхи не существуетъ. Мятежные польско-католическіе епископы отбыли свое наказаніе; русское правительство явило свою силу, и затёмъ, какъ только позволили ему обстоятельства, поспъшило съ искреннимъ благоволеніемъ войти въ положение своихъ русскихъ подданныхъ латинскаго исповъданія и оказать вниманіе къ ихъ духовнымъ нуждамъ. Католическая церковь поставлена вновь на каноническія основанія, а чрезъ это самое открывается, по нашему мижнію, для правительства возможность новой серіи действій, о ко-

нымь Бёлорусомь, осмёлившимся въ Бёлоруссіи замёнить въ добавочномъ богослужении польский языкъ русскимъ, еслибъ не приняль въ немъ участія генераль Черняевъ и не оказаль бы ему своего могущественнаго покровительства департаменть иностранныхъ исповъданій (при Министерствъ внутреннихъ дълъ). Департаментъ упросилъ, хотя и съ большимъ трудомъ, митрополита Гинтовта не налагать на Сенчиковскаго запрещенія, и отправиль посл'ядняго на два года въ Ташкенть, съ 500 р. годоваго жалованія... Нельзя не быть признательнымъ департаменту за оказанное имъ вниманіе гонимому Бълорусу; только невольно сопоставляется въ памяти съ участью Сенчиковскаго-участь бывшаго епископа Фелинскаго: Фелинскій ва поступки противогосударственнаго свойства быль сослань въ Ярославль, съ 5000 р. ежегоднаго содержанія, — Бълорусъ-каноникъ, за исполненіе, въ теченіи 15-ти літь, требованій русской власти (вполні согласныхъ и съ требованіями каноновъ самой Римской церкви, и съ требованіями правды), не находить себъ теперь мъста ни на родинъ, ни въ Европейской Россіи, а долженъ почитать за счастіе, что можеть удалиться въ Среднюю Азію, съ содержаніемъ несомнінно скуднымъ.

Это последнее обстоятельство, т. е. удаленіе каноника Сенчиковскаго въ Ташкентъ-фактъ несомнънный и неопровержимый. Что же касается до причинъ такого переселенія и до прочихъ подробностей, нами сейчасъ переданныхъ, пусть же ихъ намъ опровергнутъ, если онъ не върны. Пусть опровергнутъ, вмъстъ съ тъмъ, и тъ новыя положительныя данныя о гоненіи на русскій языкъ и на Бізлорусовъ-канониковъ, которыя читатель найдетъ ниже подъ рубрикою: «Съ Литовско-Русской окраины». Только пусть этимъ сведеніямъ и даннымъ противопоставять не голословное отрицаніе, а факты — свидътельствующіе, что новые польско-католическіе епископы дъйствительно нисколько не противятся замънъ польскаго языка русскимъ въ средв бвлорусскаго католическаго населенія!... Мы очень хорошо знаемъ, что удаленіе приходскаго священника всегда можетъ быть, со стороны епархіальнаго епископа, мотивировано самыми благовидными причинами, чуждыми всякаго политическаго характера, и прежде всего обвиненіемъ «въ недостаткъ доброй нравственности». Если однакожъ такому остракизму подвергнуты именно тъ, которые поступали въ духъ русскихъ народныхъ и государственныхъ интересовъ, согласно съ желаніемъ русской власти, по ся приглашенію и въ надеждъ на ея могущественную защиту, то въдь только добровольно зажмуривъ глаза можно не усмотръть въ такихъ распоряженіяхъ епархіальнаго католическаго начальства цёлой системы дёйствій предосудительнаго характера, совершенно компрометтирующей русское правительство въ глазахъ мъстнаго католическаго клира и всего населенія. Значить, русское правительство оказалось не настолько сильнымъ, чтобы защитить тъхъ, которые ему върно служили и которымъ оно объщало свою поддержку? значить, новое соглашение съ Римской куріей выдало ихъ Полякамъ головою?... Если таковы последствія соглашенія, то стало-быть — не совсемь неправы тъ, которые отнеслись къ нему недовърчиво. . Но точно ли, однакоже, эти последствія необходимы и уже не могуть быть предотвращены?...

Намъ кажется, напротивъ, что самое соглашение съ Римомъ можетъ въ этомъ случав послужить русской власти полезнымъ основаніемъ и точкою опоры. При неправильномъ положеніи католической церкви въ Россіи, непосредственныя сношенія съ Куріей были конечно для правительства затруднительны, и самыя законныя его требованія были парализованы, такъ-сказать, твии антиканоническими условіями, въ которыя эта церковь была у насъ поставлена. Нужды нътъ, что вина въ такой неправильности положенія падала исключительно на Поляковъ и была вызвана чрезвычайными историческими обстоятельствами, -- въ глазахъ Рима, разумфется, она. эта неправильность, стояла на первомъ планъ. Теперь этой помъхи не существуеть. Мятежные польско-католическіе епископы отбыли свое наказаніе; русское правительство явило свою силу, и затёмъ, какъ только позволили ему обстоятельства, поспѣшило съ искреннимъ благоволеніемъ войти въ положение своихъ русскихъ подданныхъ латинскаго исповъданія и оказать вниманіе къ ихъ духовнымъ нуждамъ. Католическая церковь поставлена вновь на каноническія основанія, а чрезъ это самое открывается, по нашему мижнію, для правительства возможность новой серіи д'яйствій, о которой мы и хотимъ сказать теперь нѣсколько словъ, — разъясненію которой служить и помѣщаемая ниже статья г. Иванова: «Вѣроисповѣдный вопросъ», — статья замѣчательная, хотя мы и не во всемъ съ нею согласны.

Необходимо было бы, кажется намъ, новое формальное представление или разъяснение Римскому Папъ, что въ предълахъ Россійской имперіи исповъдують католицизмъ не одни инородцы или иноплеменники, т. е. не только населеніе нерусскаго происхожденія, напр. Францувы, Бельгійцы, Німцы и т. п. (которыхъ впрочемъ до ничтожества мало въ числъ русскихъ подданныхъ), не только Поляки (которыхъ всего болъе), но и населеніе, не совсъмъ малочисленное (не менъе полумилліона), происхожденія чисто-русскаго: Бълорусы и отчасти Малорусы. Повидимому въ этомъ фактъ ничего новаго нътъ, и это все извъстно, — но только повидимому. Тутъ еще все по прежнему ново. Самый фактъ сталъ для нашего сознанія обнаруживаться лишь съ последняго польскаго мятежа, и «Московскія Въдомости» первыя на него указали: это ихъ неотъемлемая заслуга. Но католикъ и до сихъ поръ въ Западной Россіи есть синонимъ Поляка; исповъданіе въры служить до сихъ порз въ этомъ крат главнымъ признакомъ для распознанія національностей (хотя бы иногда даже наперекоръ племенному происхожденію!). Даже оффиціальная статистика большею частью руководствуется этимъ же признакомъ: кто исповъданія православнаго-тотъ причисляется къ Русскимъ; кто латинскаго-къ Полякамъ. Вотъ почему и въ статьъ «о Русскомъ землевладени», помещенной въ 14 №, предлагалось, при исполнении закона 10 декабря, ограничивающаго имущественныя права Поляковъ, обходить щекотливый вопросъ объ исповъданіи и принимать за основаніе не въру, а языко-употребляемый въ молитвъ и въ семейномъ быту. Какъ ни страннымъ кажется для отвлеченной мысли такое деленіе національностей по впри, но оно имфетъ свою глубокую основу не только въ исторіи, но и въ самомъ существъ русскаго народнаго духа. Оно и теперь до такой степени представляется естественнымъ непосредственному русскому чувству, что едвали не первый г. Пвановъ указаль на неточность того оффиціальнаго титула, который носить у насъ выдомство исповыданій неправославныхъ: мы разумвемъ титулъ: «департаменть иностранныхъ исповъданій», тогда какъ къ завъдываемымъ симъ департаментомъ исповъданіямъ принадлежатъ милліоны русскихъ подонныхъ; въ томъ числъ не только инородцы, т. е. люди не русскаго происхожденія (которыхъ все-таки государство не можетъ признавать иностранцами), но, какъ оказывается теперь, даже и многія сотни тысячъ Русскихъ по крови и нзыку, которые уже ни въ какомъ случав не «иностранцы», хотя и католическаго исповъданія.

Этотъ последній факть конечно прискорбень для русскаго чувства, но отрицать, не хотвть знать его - нельзя. Всв эти Русскіе когда-то принадлежали къ одной церкви со всъмъ остальнымъ Русскимъ народомъ и только впоследствіи, насиліемъ и соблазномъ, были отторгнуты отъ православнаго церковнаго единства. Несомивнно, что выражение «Святая Русь», идущее изъ самой глубокой древности и вполнъ народное, даже простонародное, а не книжное, не риторами выдуманное (какъ утверждалъ кто-то изъ нашихъ ученыхъ западниковъ), не предполагаетъ понятія о разновъріи въ средъ Русскаго народа. Въ нашемъ простолюдьъ, при обращеніи къ народному множеству, будь это «міръ», «сходка» или какое бы то ни было сборище, не употребляется другого слова для привътствія или именованія, какъ «православные»: не скажуть ни «Русскіе», ни «Руссы» (какъ бы этого ни желалось, можеть быть, г. Иванову!). Эта нераздъльность понятія о Русскомъ и православномъ въ народномъ сознаніи объясняется темь, что подь многовековымь воздействіемъ православія сложилось самое органическое единство Русскаго народа; что православіе, можно сказать, слилось съ его духовной сущностью, и, какъ повидимому ни скудны дъла народной въры, внимательный наблюдатель-психологъ усмотрить отражение православія и въ быту народа, и въ стров его души, и въ его гражданскихъ отношеніяхъ, и въ широтъ его воззръній, и въ его долготерпъніи и смиреніиэтихъ величайшихъ нравственныхъ силах по ученію христіанскому. Частныя уклоненія отъ православія, въ вид'в разныхъ мелкихъ сектъ, не измъняютъ такого общаго положенія; наши раскольники-старообрядцы и сами себя причисляютъ, да и должны быть, по исповъданію своему, причислены къ православію. Въ православном Русском народь, а не въ комъ другомъ, съдалище того духа, которымъ созиждена наша держава. Идея церковнаго единства безъ сомивнія преобладаетъ въ народь надъ идеей единства политическаго, преобладаетъ, но не исключаетъ. Русскій народъ, при самой искренней преданности своей въръ, всегда отличался самою широкою въротерпимостью; но чуждый духа прозелитизма, онъ не допускаетъ посягательствъ этого духа извижна его собственный церковный строй. Вотъ почему, между прочимъ, изо всъхъ въроисповъдныхъ формъ христіанства наименъе сочувственнымъ является для кореннаго Русскаго народа латинство, въчно посягающее на свободу чужой религіи, ищущее не примиренія, а покоренія.

Кстати, по поводу «примиренія». Какъ бы ни усиливался нашъ почтенный сотрудникъ В. С. Соловьевъ, въ цъломъ рядь замычательных статей, порышить многовыковой споры между христіанскимъ Востокомъ и христіанскимъ Западомъ; какъ бы ни увлекался онъ возвышенной идеей примиренія церквей и возстановленія вселенскаго церковнаго единства, но его слова останутся пока, къ сожальнію, гласомъ вопіющаго въ пустынъ, во 1-хъ потому, что историческій часъ для такого примиренія не насталь, и настанеть не скоро, такъ какъ всемірно-историческій антагонизмъ между Востокомъ и Западомъ еще не исчерпалъ всего своего содержанія: еще даже политически не свободенъ Востокъ, и Россія не исполнила еще своей освободительной миссіи; во 2-хъ потому, что гласъ г. Соловьева обращенъ исключительно къ Восточной церкви, которую онъ и пытается подвигнуть къ сознанію своей доли вины въ церковномъ разрывъ и къ примиренію съ Западной церковью; — Западную же церковь оставляеть г. Соловьевь почти совсемь въ стороне, да она конечно его не только бы не послушала, но ужъ конечно никогда бы не допустила по отношенію къ себъ, въ предълахъ своей цензуры, такого разоблаченія ея винъ и гръховъ, которое (благодареніе Богу!) возможно стало теперь для почтеннаго автора по отношенію къ нашей смиренной церкви. Если же однако эти разоблаченія находять себъ мъсто въ нашей печати, то потому, что наша церковь не пугается сближеній, въдая, что истина въ ней пребывающая можетъ

лишь усилиться въ блескъ и творческомъ дъйствін, какъ только сойдеть ржавчина, отъ которой тускиветь ея свытлый ликъ: все, следовательно, что выедаеть эту ржавчину, можеть быть только полезно, -- темь более полезны и статьи В. С. Соловьева, исполненныя горячей, искренней ревности о чистоть «мъста свята» и своими укорами возбуждающія дъятельность нашего, нъсколько соннаго церковнаго самосознанія... Возвращаясь затімь къ вопросу о возстановленіи церковнаго единства между Востокомъ и Западомъ, поднятому г. Соловьевымъ, скажемъ въ заключеніе, что это возстановленіе мыслимо лишь тогда, когда не одна, а объ стороны, проникшись чувствомъ христіанской любви и тоскою по миръ Христовомъ, его поищутъ, и что главнымъ противникомъ примиренія является — вовсе уже не смиренный, а властолюбивый и гордый Римъ, котораго неправда, по нашему мивнію, значительно превышаеть неправду Востока. Нашъ многоуважаемый сотрудникъ, увлекаемый своимъ, нъсколько отвлеченно-формальнымъ мышленіемъ, педостаточно вникаеть въ глубину этой римской неправды, такъ претящей непосредственному православному чувству. Дело вовсе не въ Фотіи, не въ Керулларіи, не въ опръснокахъ. даже не въ filioque, — не въ видимыхъ причинахъ разрыва, гдф Востокъ, допустимъ, былъ не во всемъ правъ, —а въ причинахъ внутренних, и при этомъ не только въ той противоположности исконныхъ духовныхъ свойствъ Востока и Запада и ихъ отношеній къ божеству, которая проявилась еще въ до-христіанскія времена и такъ прекрасно раскрыта нашимъ авторомъ, но въ томъ, что таилось въ глубинъ духа Западной церкви, что только предчувствовалось Востокомъ и выразилось вполнъ наружу только впослъдствии. Мы разумъемъ здёсь нёкоторое искаженіе Западомъ христіанской истины въ самомъ ея существъ. Въдь іезуитизмъ — не случайный внъшній наростъ, не «злоупотребленіе», не «уклоненіе»: онъ идеть оть самаго кория Западной церкви, которая въ самую область нравственную перенесла казуистику римскаго права. Если въра бевъ дълъ мертва, и Востокъ можетъ быть уподобленъ человъку зарывшему свой талантъ въ землю, то едвали Римъ не подлежить обвинению въ томъ, что онъ свой талантъ разменяль отчасти на фальшивую монету, которою и разбогатёль, или по крайней мёрё перелиль на нёсколько талантовь—подбавивь къ нимъ въ изобиліи языческой лигатуры. Но довольно объ этомъ; мы воспользовались случаемъ сказать здёсь нёсколько словъ, кстати, о статьяхъ нашего философа-богослова, въ виду нёкотораго недоумёнія, возбуждаемаго его статьями; болёе же пространное объясненіе отлагаемъ до болёе удобнаго времени.

Итакъ, основаніемъ и зиждущею силою Русской державы служить Русскій народь съ его племеннымь и церковнымь единствомъ, — однимъ словомъ православный Русскій народъ. Онг, главнымъ образомъ, даетъ собою опредъление русскому государству, говоря философскимъ языкомъ; т. е. имъ опредъляется наша государственная индивидуальность въ міръ, направленіе, призваніе, историческая судьба Россіи. Но по мфрф историческаго развитія въ составъ государственнаго организма вошли инородцы, иновърцы, и поверхъ основы племеннаго и церковнаго единства, не колебля, не ослабляя ея, не умаляя ея хозяйских и зиждительских правы, простерлось единство политическое, объемлющее собою органически всъ чужеродные физіологическіе и духовные элементы. Относительно правъ подобающихъ такому единству нельзя не согласиться, по крайней мъръ во многомъ, съ «Московскими Вфдомостями», которыя, какъ извъстно, идеъ государственнаго единства придавали всегда первенствующее, преобладающее значеніе. При всемъ томъ, въ народномъ сознаніи, да и по нашему убъжденію, цъльность и полнота русскаго народнаго духа не мыслима внъ православнаго въроисповъданія, внъ единства религіознаго съ кореннымъ, главнымъ, и по своему подавляющему большинству, населеніемъ Россіи, такъ что иновърець русскаго происхожденія представляеть всегда нъкотораго рода аномалію, тымь болье иновърецъ-латинянинъ. «Русскій католикъ» — это отчасти звучить какъ бы: «восточный западникь». И темь не менее этоть прискорбный факть имфется налицо: въ предфлахъ Россіи, даже за исключеніемъ Царства Польскаго, но всетаки, правда, только на западной русской окраинъ, католиковъ русскаго происхожденія (преимущественно Білорусовъ) около полумилліона, а можетъ-быть и свыше. Причина — долговременное пребывание этой окраины подъ поль-

скимъ владычествомъ и подъ воздъйствіемъ ея цивилизаціи, совращение предковъ изъ православія въ латинство мечомъ и лестью. Было бы конечно желательно возвратить ихъ въ лоно родной церкви, какъ они возвращены Россіи политически. Но надежды на притягательную ся силу мы теперь, по разнымъ обстоятельствамъ, питать не можемъ, -- посягать же на свободу ихъ религіозной совъсти не хотимъ. это и безнравственно, и могло бы привести только къ худишмъ, противоположнымъ результатамъ. Между тъмъ католицизмъ русскаго населенія служить Полякамъ могущественнымъ средствомъ для ополяченія, которымъ они именно теперь и спъшатъ воспользоваться съ особенною страстностью. Должны ли мы допускать этотъ редигіозный способъ оподаченія и сами каждаго русскаго католика толкать въ Поляки? Конечно нътъ, но такъ однакожъ выходитъ, потому что оффиціально признается на нашемъ Западъ лишь одна Польско-католическая церковь. Не должны ли мы, напротивъ, скръпя сердце, во имя идеи политическаго единства, независимаго отъ единства церковнаго, признать въ Россіи существованіе Русскихъ не только православнаго, но и латинскаго исповъданія, хоть бы лишь на Западъ, т. е. не однихъ Поляковъ-католиковъ, но и Русскихъ-католиковъ. Этого признанія до сихъ поръ не было; департаменть иностранных исповеданій ведаль до сихъ поръ только польско - католическое духовенство, польско-католическую паству. Но очевидно, что разъ признано бытіе русско-католической паствы, она имфетъ право и на русско-католическое духовенство. Каноникъ Сенчиковскій такъ себя и называетъ «Бълорусомъ», но какъ таковой онъ, можно сказать, да это мы и видимъ, не имъетъ права церковнаго гражданства!

Такимъ образомъ Римскому Папѣ могъ бы быть предложенъ вопросъ: желаетъ ли онъ признать въ Россіи существованіе, кромѣ польской, еще и русско-католической паствы и священства? Мы не думаемъ, чтобъ съ точки зрѣнія Рима ему было желательно дать на этотъ вопросъ отвѣтъ отрицательный. А въ такомъ случаѣ разрѣшеніе вопроса о русскомъ языкѣ въ дополнительномъ богослуженіи среди русскаго католическаго населенія не можетъ представить ужъникакого затрудненія. Да и независимо отъ постановки во-

проса въ этой формъ, департаментъ, кажется, могъ бы настоять на оффиціальномъ заявленіи Папы, что введеніе русскаго языка въ добавочное богослужение не противно нетолько общимъ каноническимъ законамъ, но и особымъ постановленіямъ и преданіямъ Римско - католической церкви. О томъ, что оно имъ не противно, свидътельствуетъ напечатанное въ этомъ № извлеченіе изъ любопытнаго циркуляра каноника Сенчиковскаго въ 1878 г. Изъ него становится ясно, что польское духовенство въ своей польской патріотической ревности само, напротивъ, нарушаетъ уставъ Римской церкви, замёняя польскимъ языкомъ даже латинскій въ иныхъ мъстахъ литургіи, тамъ, гдъ употребленіе послъдняго именнопредписано. Само собою разумфется, что такое свидфтельство, состоявшееся тогда, когда во главъ управленія Виленской католической епархіей находился не епископъ Папою поставленный, а лицо назначенное свътскимъ начальствомъ, не представлялось до сихъ поръ достаточно авторитетнымъ, и не могло противопоставить преграду фанатизму польскаго духовенства, обратившаго религію въ орудіе полонизма. Но почему же не предложить митрополиту Гинтовту и прочимъ епископамъ издать точно такой же циркуляръ по своимъепархіямъ? Если они откажутся, мы будемъ знать, какогоони духа, съ къмъ мы имъемъ дъло, и можемъ на нихъ аппеллировать къ Римской Куріи.

Относительно же современнаго настроенія самой Куріи даеть нізкоторыя указанія не лишенная интереса статья въоффиціозномъ политическомъ органів Ватикана «Мопітент de Rome» о путешествій въ Россію, на праздники коронаціи, папскаго нунція Ванутелли. Къ сожалівнію, не получая этогожурнала, мы должны заимствовать ея содержаніе изъ львовской «Gazety Narodowej». Польскій органь чрезвычайно недоволень тізмъ, что во всей упомянутой статьів, составленной на основаніи донесеній самого нунція и преисполненной похваль русскому двору, русскимъ министрамъ, русскому світскому обществу и даже «міщанству» (т. е. среднему классу, tiers-état по иностраннымъ понятіямъ),—во всей этой стать полуоффиціальнаго органа Куріи, «нізть, — какъ выражается газета, — даже намека о Польшів, о Полякахъ, которые однакожъ составляють де большинство, если не всю

цълость католиковъ Московскаго Государства». Напротивъ того, статья старается поставить на видъ, что Римская церковь исключаеть изъ сферы своихъ религіозныхъ интересовъ «всякій вопрось о національности». т. е. не желаеть покровительствовать одной въ ущербъ другой, что конечно вовсе не на руку Полякамъ. По выраженію польской газеты, въ этой стать вообще просвъчиваетъ «итальянская наивность», но именно въ такой-то итальянщинъ, по нашему мнънію, и мудрено предположить особенно сильную симпатію къ интересамъ польщизны, или къ своего рода польской «наивности», мечтающей о самостоятельномъ польскомъ государствъ. Нунцій Ванутелли пришель въ восторгъ отъ отзывовъ, слышанныхъ имъ всюду и отъ всёхъ въ Россіи о папъ Львъ XIII, отъ похвалъ ему, какъ папъ, «обладающему спокойствіемъ философа, проницательностью государственнаго мужа, всегда готовому вступить въ переговоры съ правительствами, умъющему сглаживать угловатости (les angles), и не отдъляющему интересовъ свътскаго общества, т. е. правительства, отъ интересовъ общества духовнаго» и т. д. «Русскіе, — по увъренію путешественника — обладая большимъ умомъ и тонкостью, такъ же хорошо понимаютъ Льва XIII, какъ сами Итальянцы»! Вотъ какъ пленили достопочтеннаго нунція русскіе салоны; но темь не мене ни салоны, ни сановники не поддались на предложение нунція, которое польская газета именно и обозвала (совершенно мътко) «наивностью» и которое состоить въ следующемъ: «такъ Царь запрещаеть католическую пропаганду въ оффиціальной Русской церкви, то почему бы не предоставить свободу этой пропагандъ среди 12 милліоновъ русскихъ раскольниковъ? Римская бы церковь, привлекая ихъ на свое лоно, одновременно превратила бы ихъ въ сильнайшую опору русскаго престола, потому что, не примътивая сюда ни малъйшаго національнаго вопроса, она бы поочистила ихъ отъ элементовъ революціонныхъ». Предложеніе принято не было, но нунцій уповаеть на время. Пусть уповаеть! Мы бы даже очень охотно пригласили бритыхъ католическихъ миссіонеровъ пожаловать въ Москву къ нашимъ старообрядцамъ — Рогожцамъ и Преображенцамъ на бесъду! Но дъло не въ этой наивности (замвчательно, что авторомъ статьи считаютъ самого статсъ-секретаря Папы Якобини), а въ общемъ характерѣ отношеній Рима къ Россіи, едвали вполнѣ благопріятномъ для политическихъ польскихъ затѣй, несмотря на присутствіе въ Римѣ прелатовъ Ледоховскаго и Чацкаго.

Намъ кажется, что департаментъ иностранныхъ или неправославныхъ исповъданій могъ бы дъйствовать теперь въ дъль располаченія католицизма въ Западной Россіи съ несравненно большей энергіей, выставивъ Папъ Льву XIII на видъ то сопротивленіе, которое оказываетъ польское духовенство оффиціальному признанію русско-католической паствы въ Россіи. Во всякомъ случав, если дъйствія митрополита Гинтовта и епископа Гриневецкаго переданы намъ вполнъ точно, то стало-быть и притязанія Поляковъ на Русскій Западный край остаются тъ же самыя, какъ и до возстанія, а въ такомъ случав гдв же это «Петербургскія Въдомости» и нъкоторыя другія газеты видятъ залогъ примирительнаго настроенія несчастныхъ, неисправимо-мечтательныхъ польскихъ умовъ?!

Застой русскаго дъла въ западномъ крат по усмиреніи мятежа 1863-64 годовъ.

## Москва, 1-го мая 1884 г.

Ни на чемъ такъ не отражается убожество національнаго духа въ петербургской администраціи, какъ на положеніи нашей Западной окраины вообще, а Сфверо-Западнаго края въ особенности. Правда, это убожество не отъ дня сего, не случайное и даже не произвольное, а можно сказать-традиціонное, унаслідованное, завіть дорогой с.-петербургской старины, которому новъйшіе администраторы, къ чести ихъ молвить, даже и не совсвиъ вфриы, - такъ что администраторамъ временъ Александра I они показались бы, навърное, дерзновенными отступниками, пожалуй, horribile dictu-«націоналами» или «шовинистами»... Однакожъ, такою дифференціальною оцінкою силы народнаго самосознанія въ нашихъ руководительныхъ и властныхъ сферахъ — въ настоящую пору утвшиться трудно. Если въ началь нынышняго стольтія дылами внышней политики Россіи могь управлять польскій магнать — будущій мятежникь и негласный круль

польскій. Адамъ Чарторыйскій, то, разумбется, въ наши дни этого случиться уже не можеть; если при Александръ I русское правительство искренно совъстилось владъть отъятыми отъ Польши провинціями, т. е. Заднипровскою Украйной и Бълоруссіей — этимъ древнимъ, исконно-русскимъ краемъ, колыбелью и основою Русскаго государства; если, стыдясь своей народности, словно первороднаго гръха, преклоняясь, въ самоуничиженномъ совнаніи своего варварства предъ высшею польскою цивилизаціей, оно охотно содбиствовало пущему укръпленію среди Малорусовъ и Бълорусовъ, а также и Литовцевъ, польской національности, и замышляло даже отторгнуть отъ Россіи цёлыя девять губерній, съ тёмъ чтобъ присоединить ихъ къ администраціи новосозданнаго Царства Польскаго, -- то конечно, въ сравнении съ такими гигантами національнаго самоотреченія, самоотрицатели современные не болъе какъ пигмен. Но каждая дъятельность мъряется мърой своей эпохи, — и если мы помянули старину, впрочемъ вовсе не давнюю, то лишь для того, чтобъ очертить административную судьбу этой части Русской Имперіи, въ особенности Съверо - Западной — подъ русскимъ владычествомъ.

Разница правительственной дъятельности первой четверти стольтія съ последующими заключается не только въ объемъ національнаго самоотреченія, но и въ качествъ. Во времена Александра I оно исповъдывалось откровенно, являлось не только чистосердечнымъ увлеченіемъ, но и действіемъ отчетливаго убъжденія и воли. Администрація того времени отражала въ себъ общее настроение высшихъ руководящихъ классовъ русскаго общества. А въ нихъ насильственный Петровскій перевороть въ теченіи въка совстмъ уже замирился, вошель въ плоть и кровь; непосредственное чувство русской народности, къ началу XIX стольтія, было уже почти совсвиъ вытравлено воспитаніемъ, благодаря въ особенности обильнъйшему наплыву французскихъ эмигрантовъ, искавшихъ тихаго и выгоднаго убъжища въ Россіи отъ революціонныхъ бурь. Русскіе образованные люди стали теперь и сами, добровольно, — не по принужденію, какъ во время оно. — пускаться въ погоню за последнимъ словомъ западной науки и цивилизаціи; а таковымъ словомъ была

философія энциклопедистовъ. О народномъ самосознаніи въ ту пору не могло еще быть и ръчи. Если нашествіе Наполеона н содъйствовало могущественнымъ образомъ зарожденію этого то только въ юномъ еще подроставшемъ посамосознанія колвніи: современники же ограничивались «патріотизмомъ». Но какъ ни доблестно было проявление ихъ патріотизма при защитв отечества, все же ревновали они о національной самобытности въ смыслъ лишь исключительно политическомъ, внѣшнемъ, а не духовномъ. Это было, впрочемъ, вполнѣ понятно. Связь съ историческими преданіями была порвана; русская исторія (на что мы уже указывали), по мнѣнію Сперанскаго, должна была считаться только съ Петра; глубокій мракъ невъжества относительно родной старины и роднаго народа одвваль, словно туманомь, культурные верхи Русской земли: безсмертный трудъ Карамзина еще не успълъ воздъйствовать на русское общество. Положение Вънценоснаго ученика женевскаго республиканца Лагарпа на Русскомъ престоль было поистинь трагическое: Монархъ изнывалъ подъ нравственною тяжестью внутреннихъ въ немъ самомъ противоръчій, -- въ борьбъ между внушеніями западныхъ доктринъ, усвоенныхъ имъ съ дътства, и требованіями русской практики, ему мало въдомой, мало понятной, и мало сочувственной, — отъ необходимости выбора, однимъ словомъ, между Сперанскимъ и Шишковымъ, этими двумя яркими представителями двухъ аркопротивоположныхъ направленій. Но въ решительныя мгновенія опасности, въ 1812 г. напримъръ, Александръ I умълъ стоять на высотъ своего великаго званія. Въ лицъ Русскаго самодержца Россія, побъдивъ Наполеона, явилась въ Западной Европъ не только освободительницею, но и умиротворительницею, носительницею высокаго нравственнаго начала. Тъмъ не менъе, у себя дома, по минованіи опасности, Императору приходилось действовать въ тъхъ же условіяхъ невъдьнія историческихъ преданій и интересовъ своего народа. Такъ, не довольствуясь созданіемъ Царства Польскаго, онъ предаль Западно-Русскій край въ полное хозяйство пользовавшимся, благодаря Чарторыйскому, его особенною симпатіей Полякамъ, — такъ что этотъ край, подъ русскою властью, въ теченіи его царствованія, быль ополячень несравненно успфшифе и сильнфе

чъмъ въ теченіи въковъ польскаго владычества... Къ счастію для Россіи, польскій мятежъ вспыхнуль не при немъ, а при Императоръ Николаъ, который лично былъ совершенно чуждъ космополитическимъ тенденціямъ и либеральному идеализму своего брата. Пламя мятежа озарило явно и грозно бездну, рытую втайнъ польскимъ фанатизмомъ для Русской державы, для русскаго населенія Украйны и Білоруссіи. Казалось бы, должно оно было внести свътъ, и свътъ не мерцающій, въ государственное самосознаніе русскихъ правителей. Но не такъ-то легко было разсвять туманъ, наввянный на мысль и чувство верхнихъ слоевъ русскаго образованнаго общества, а съ ними и администраціи. Государь Николай Павловичь, безъ сомнънія, яснъе большинства своихъ ближайшихъ совътниковъ разумълъ истиниую опасность, грозившую Россіи; только его личная твердость и дала новое направленіе русской политикъ относительно Царства Польскаго и Западной окраины Русскаго царства. Но даже и его энергія парализовалась глухимъ противодъйствіемъ окружавшей его среды или просто скудостью въ ней національнаго духа. Русская мысль, хотя уже и начала освобождаться изъ плъна, но лишь въ передовыхъ русскихъ людяхъ. Замъчательно, что въ представителяхъ Александровскаго въка, какимъ быль напримерь, да и остался всю жизнь, князь П. А. Вяземскій, знаменитые стихи Пушкина: «На взятіе Варшавы» и «Клеветникамъ Россіи» — возбудили сильное негодованіе, и притомъ вполнъ чистосердечное: для написанія такихъ стиховъ требовалась уже некоторая независимость народнаго чувства и мышленія.

Какъ бы то ни было, съ усмиреніемъ Варшавы въ 1831 году началась новая эра не только для Царства Польскаго, но и для Западно - Русскаго края. Царство Польское, да и вообще Польшу въ ея этнографическихъ предълахъ, мы оставимъ теперь въ сторонъ. Мы признаемъ необходимымъ ръзкое отдъленіе такъ - называемаго польскаго вопроса отъ вопроса о нашей западно-русской окраинъ. Бывшее Царство входить въ составъ Русской Имперіи. Поляки, его населяющіе — подданные Русскаго Государя, но они все же Поляки, а не Русскіе происхожденіемъ; земля эта принадлежитъ не Русскому, а Польскому племени. Да впрочемъ обрусить По-

ляковъ, превратить ихъ въ Русскихъ, располячить Польское племя — такого притязанія никто въ Россіи никогда не имѣлъ `й не имфетъ, и Поляки сознательно клевещутъ, когда утверждають противнос. Возведеніе русскаго языка въ значеніе языка государственнаго нисколько не устраняеть для польской науки и литературы возможности процвътанія, чего мы лично отъ всей души имъ желаемъ. Отъ Поляковъ требуется Россіей лишь покорность и вфрность, отреченіе отъ вздорныхъ политическихъ мечтаній, отъ мысли о Польшѣ исторической; требуется искреннее признаніе для своей страны необходимости единства верховнаго русскаго государственнаго начала со всей Имперіей. Враждебное отношеніе къ намъ Поляковъ или, върнъе сказать, польской шляхты и интеллигенціи, свидетельствуеть только о крайнемъ умственномъ ея неразвитіи, объ отсутствіи въ ней здраваго политическаго смысла, а также и высшихъ, во истину либеральныхъ--- нравственныхъ и соціальныхъ идеаловъ. Тъс-нота польскаго духовнаго и соціальнаго кругозора объясняется исключительнымъ преобладаніемъ во всей ихъ исторін шляхетской стихін и презрівніемъ къ массамъ народнымъ, а также въ значительной степени, едвали даже не преимущественно, религіознымъ католическимъ фанатизмомъ на іезунтской закваскъ. Если бы Поляки были нъсколько трезвъе и зрълъе мыслью, они бы поняли цъну того блага, которое послала имъ судьба въ государственномъ верховенствъ Россіи послъ паденія Польши какъ государства, - паденія неминуемаго, предръшеннаго исторіей, главнымъ виновникомъ коего были они сами, а затъмъ и Пруссія съ Австріей. Только благодаря Россіи, подъ ея стекляннымъ или желъзнымъ колпакомъ, сбереглось польское имя,--сохранилась отъ разложенія, сохраняется и досель отъ германизаціи польская національность, - мало того, постепенно перевоспитывается и обогащается новыми элементами, новыми, болъе пирокими нравственными и общественными горизонтами. Ибо только Россія, върная своему призванію, призвала къ гражданской жизни польскаго плебея — крестьянина; только благодаря Россіи, идея славянства, которая лишь бытію Россіи обязана своимъ политическимъ значеніемъ и силою въ міръ, начинаетъ наконецъ проникать, хотя и очень еще слабо, въ самосознаніе Поляковъ.

Но иное дъло этнографическая Цольша, иное дъло — Западный край. Ни на Украйнь, ни въ Бълоруссіи для насъ Русскихъ нътъ мъста ни сомнънію, ни вопросу. Край этотърусскій, который Россія обязана была себь возвратить; великій грѣхъ тяготѣлъ бы надъ нею, еслибъ она не возвратила его себъ, какъ только почувствовала себя въ силахъ. Ни съ какою чуждою національностью здёсь намъ считаться нечего. Здёсь мы — хозяева и у себя дома, а бывшіе временные, незванные хозяева, не признающіе здісь права русской народности, могутъ или убираться вонъ, или оставаться званіи гостей, подчиняющихся безусловно хозяйскому уставу. Для самой ультралиберальной совести здесь неть повода не только къ смущенію, но даже къ недоумвнію. Задача русской политики здёсь, казалось бы, совершенно ясна... Конечно ясна для русского разума, не раздвоившагося въ себъ и не убившаго въ себъ живаго зиждительнаго начала отступничествомъ отъ народности. Но именно русская правительственная среда даже и Николаевской поры этою-то силою русскаго разума и была еще бъдна, независимо отъ личнаго направленія самого Государя. Да и не одна правительственная; не многимъ богаче ея была и общественная. Исторія Украйны и Бізлоруссій со времень разгрома татарскаго не входила вовсе въ составъ преподаваемой съ канедръ исторіи Русскаго государства, и совершенно затеривалась для сознанія русскаго общества, такъ что, въ большинствъ своемъ и къ вящему стыду своему, оно чуть ли не по прежнему продолжало считать ихъ частью Польши, насильственно отъ нея оторванною. Особенно же грешило русское общество невъдъніемъ по отношенію къ Бълоруссіи, такъ какъ въ Заднъпровской Украйнъ русское население ръзче выдавалось впередъ своею энергіею, своею характерною племенною особенностью; да за Дивпромъ же находится и Кіевъ, значеніе котораго въ исторіи Россіи и Русской церкви вѣдомо было и самымъ ретивымъ доморощеннымъ нашимъ иностранцамъ.

Не однимъ внішнимъ насиліемъ обуздываль Государь Николай польщизну въ западныхъ губерніяхъ. Не было недостатка и въ раціональныхъ органическихъ мітрахъ. Закрытъ быль университетъ въ Вильніт и учрежденъ университетъ

Св. Владиміра въ Кіевъ. Упразднена унія: болье полутора милліона уніатовъ, т. е. бывшихъ православнихъ, возсоединились снова съ Православною церковью. Но недавно изданныя записки покойнаго Литовскаго митрополита Іосифа Съманка, подготовившаго и совершившаго это возсоединение и государственнаго человъка въ полномъ значении слова. живо рисують намъ то противодъйствіе или недостатокъ содъйствія, которые каждая мъра, предпринятая къ выгодъ русской народности, встръчала не только на мъстъ, но и въ Петербургъ, — не только отъ Поляковъ, но и отъ своихъ русских сановниковъ, призванных исполнять державную волю. По свидътельству митрополита, только въ одномъ Императоръ находиль онъ себъ неуклонно твердую, незыблемую опору для осуществленія своево великаго замысла; съ благоговъйною признательностью вспоминаеть онъ о Государъ и съ горечью о большей части царскихъ сотрудниковъ и представителей верховной власти въ Сфверо-Западномъ краф. И отзывы Сфианка нисколько не преувеличены. Борьба происходила въ самой русской средъ, -- борьба съ равнодушіемъ, съ невъжествомъ, съ легкомысленнымъ или только формальнымъ отношеніемъ ко всему, что касалось интересовъ русской національности, что выходило изъ области рутиннаго или казеннаго отправленія службы, требовало умственнаго напряженія и сердечнаго участія. Не въ измѣнѣ повинны были эти русскіе «діятели», даже не въ томъ національномъ самоотреченіи, которымъ чуть не съ гордостью украшались люди Александровской эпохи и которое въ ихъ преемникахъ переродилось въ какую-то непреоборимую сладкую привычку и невольную, безсовнательную похоть. Таковыми образцами, увы, богаты мы и досель въ петербургской средъ... Какъ, по замъчанію Гоголя, люди въ присутствіи обладателя милліоновъ испытываютъ безотчетно въ душф нфкое чувство умиленной подлости, — такъ нъчто подобное испытывается многими и у насъ, до сего дня, въ присутствіи представителя «высшей культуры» или просто иностранца съ Европейскаго Запада: тутъ и податливость, и ласка, и заискиваніе благосклонности... Мы и до сихъ поръ по отношенію къ Европъ похожи на parvenus, на Мольеровскаго мъщанина во дворянствъ, который готовъ на всякія жертвы, —

только чтобъ дворяне благоволили признать его себъ равнымъ и забыли его мъщанское происхожденіе... За примърами ходить не далеко. Исторія русскихъ изобрътеній, русскихъ торговыхъ и промышленныхъ интересовъ представляетъ неисчислимыя тому доказательства. Ихъ можно найти въ любомъ № «Московскихъ Въдомостей».

Но люди Николаевской поры все же заслуживають болье извиненія, чъмъ нынъшніе. Они не подвергались тому возбуждающему действію общественнаго національнаго духа. который въ наше время проявился уже не разъ и потому игнорируемъ быть уже не можетъ. При томъ же, лъть 30 тому назадъ, общественное мижніе не имжло еще ни права, ни способовъ выражаться. Безъ самосознанія народнаго не можеть быть и правильнаго, яснаго самосознанія государственнаго, а въ русскомъ обществъ самосознание народное тогда только-что еще зачиналось. Вотъ почему и правительственная дъятельность, при всемъ національномъ инстинктъ и патріотизм' Императора Николая, не могла принести живаго плода, не только лишена была внутренней цельности и творческой силы, но даже и визшней всесторонней послъдовательности. Къ тому же не малымъ препятствіемъ къ располяченію края служило и крупостное право, съ которымъ тогдашнее правительство поневолъ почитало себя солидарнымъ, признавая въ немъ (хотя уже и безъ сочувствія, какъ Императрица Екатерина) необходимое пока условіе государственнаго порядка. Представителями русской народности въ Западномъ и преимущественно въ Сѣверо-Западномъ краф были именно крепостные; представителями польскаго элемента, враждебнаго Россіи — пом'ящики. Правительство находилось въ положеніи очевидно фальшивомъ: для усиленія русской стихіи приходилось ослаблять власть пом'вщиковъ надъ крепостными или ослаблять въ крепостныхъ повиновеніе господамъ, — и оно отступало предъ такою задачею. Юго-западнымъ губерніямъ и въ этомъ отношеніи нісколько посчастливилось, сравнительно съ съверо-западной окраиной; нъкоторое время управляль ими Д. Г. Бибиковъ, человъкъ умный, энергическій, которому принадлежить мысль объ «инвентаряхъ», нъсколько ограничивавшихъ власть помъщика: который умъль расположить къ ней Государя и даже привести ее въ дъйствіе, за что подвергся чуть не ненависти петербургской среды, а съ ея голоса и всеобщей непопулярности какъ жестокосердый гонитель и притъснитель польскихъ пановъ.

А между тъмъ нигдъ именно, какъ въ этихъ, возвращенныхъ себъ Россіею Русскихъ земляхъ, не представлялось для русской власти такой необходимости въ содъйствін элементовъ и силъ, которые призвать къ жизни и къ дъятельности-такъ претило правительственной системъ Императора Николая: мы разумвемъ элементы и силы чуждыя сферв бюрократической и формально-служебной. Этотъ древній Русскій край, преимущественно Сфверо-Западный, благодаря долговременному польскому владычеству, представляль ту печальную особенность, что кромъ простонародной массы въ немъ не было никакой иной общественной стихіи, кромъ польской: все что поднималось поверхъ нижняго народнагослоя, — населеніе городское, землевладівльческое, — все что называлось интеллигенціей, все что руководило и авторитетновоздъйствовало на массы, все что составляло силу въ области образованія, торговли, внутренняго общественнаго самоуправленія, — все это принадлежало къ чуждой или враждебной Россіи національности. М'встное дворянство — потомки твхъ знатныхъ Русскихъ, которыхъ могилы красуются и доднесь на православныхъ кладбищахъ, шзмфнило съ теченіемъ времени и своей народности, и въръ отцовъ. Торговлявъ рукахъ Евреевъ; крестьяне въ рабствъ, въ зависимости юридической и экономической отъ польскаго пана, а тъ, которыхъ гоненія заставили отступиться отъ православія и которыхъ, къ несчастію, и до сихъ поръ не мало, еще къ тому же и въ духовной зависимости отъ ксендза... Православное духовенство, - и то, которое выдержало въковую борьбу съ полонизмомъ и католицыямомъ, и то, которое вновь образовалось съ уничтоженіемъ уніи (этой подлой лицемфрной сдфлки, созданной Римскою куріею для подготовленія полнаго, совершеннаго отступничества отъ Православной церкви), --- нахо-дилось еще въ худшихъ условіяхъ жизни и внѣшняго церковнаго строя, чемъ духовенство во всей Россіи; а мы знаемъ, каковы они и въ какой степени благопріятны для живой борьбы съ любою сектою, — не то что съ дъятельнымъ и фанатическимъ духовенствомъ латинскимъ! Какую свободу проповъди могъпротивопоставить православный священникъ свобод проповъди католическихъ ксендзовъ и монаховъ? Очевидно, что съ такими силами, какъ съ польскимъ рьянымъ, хотя бы и совершенно безнравственинымъ патріотизмомъ, зиждущимся исключительно па безправіи, на порабощеніи народномъ, какъ съ польскою развитою и дисциплинированною общественностью, дружно направленною къ единой цёли, — съ польскимъ католическимъ, вооруженнымъ къ тому же денежнымъ могуществомъ и поддержкою Рима, фанатизмомъ, -- очевидно что съ такими силами нравственнаго порядка трудно, невозможно бороться одною силою штыковъ, одними казенными мъропріятіями и орудіями. Живому одушевленію враждебной интеллигенціи приходилось противополагать форменное усердіе чиновничества, систематически обездушеннаго, обезличеннаго, воспитаннаго лишь для внъшняго исполненія или «очистки» бюрократическихъ предначертаній.

Русской общественности впрочемъ, какъ нравственной силы, не существовало въ то время и въ самой Россіи; о русской политической печати, о всемъ томъ, что могло оживить, одушевить, нравственно поддержать русскихъ людей въ борьбъ со злыми, растлъвающими элементами польской національности въ несчастномъ краѣ—не было еще и помину...

Но благодареніе Полякамъ! Они сослужили вновь великую службу русскому государственному и національному самосознанію. Черезъ 30 слишкомъ літь по усмиреніи бунтовавшей Варшавы, она «отбунтовала вновь», по выраженію Пушкина. Запылалъ мятежъ 1863 года (впрочемъ разными крамольными дъйствіями уже предвозвъщавшій себя заранье, въ теченіи целыхъ трехъ летъ), запылаль въ Царстве Польскомъ и въ Западномъ краф. Но условія жизни были не прежнія, да и Россія была уже не та. Съ наступленіемъ новаго царствованія, съ окончаніемъ Крымской войны, она вся преобразилась, затрепетала порывами пробудившейся жизни, и именно около этого времени, когда Поляки въ своемъ роковомъ, неисправимомъ легкомысліи признали напудобнайшимъ поднять знамя бунта, посягнуть на достоинство и целость Россіи, она находилась въ порф наивысшаго правственнаго одушевленія. Она только-что совершила великій міровой подвигъ-уничтоженіе крипостнаго рабства 20 милліоновъ Русскаго народа

съ надъленіемъ ихъ землею, и ставъ разомъ на небывалую высоту въ семьъ общечеловъческой, смъло глядъла въ глаза міру. Въ ней пробудилось, по крайней мірт на время, то самомныніе, то сознаніе собственной личности и достоинства, безъ котораго ни одинъ народъ въ свътъ не въ состояніи совершить великихъ дълъ. — Всьмъ еще должна бы быть памятною пора последняго польскаго возстанія, - этотъ эпизодъ русской исторіи, въ которомъ именно русскому обществу пришлось принять самое дъятельное участіе, а русскому правительству опереться преимущественно на содъйствіе русскаго общества и русской печати... Кромъ патріотическаго возбужденія, печать обогатила тогда русскую мысль н положительными знаніями, дотол'є ей недостававшими. Словно Америку, открыло тогда для себя русское общество Бълоруссію!... На последней и сосредоточилось главнымъ образомъ общественное вниманіе, такъ какъ Украйна, благодаря населенію, живо хранившему память о своемъ казачьемъ прошломъ, мигомъ управилась съ бунтовщиками. (О Царствъ Польскомъ, куда вскоръ направилась дъятельность Н. А. Милютина, кн. Черкасскаго и отчасти Ю. Ө. Самарина, говорить намъ теперь не зачъмъ)... Казалось, для Съверо-Западнаго края наступила година возрожденія и обновленія. Неохотно, правда, согласились въ Петербургъ на назначение генералъ-губернаторомъ М. Н. Муравьева, но край оказался въ смыслѣ русскихъ интересовъ-до того загаженъ и обезсиленъ, необходимость энергической русской руки, одушевленной русскимъ чувствомъ, русскою мыслью и волей, представилась съ такою очевидностью, что назначение наконецъ последовало. Мятежь быль подавлень, мятежная крамола усмирена, — русское знамя надъ краемъ взвилось высоко и поставлено твердо; всякіе остатки крубпостной зависимости крестьянь отъ помъщиковъ, вмъсть съ тою неопредъленностью положенія, которая истекла отъ недовершенной или неправильной разверстки земель и угодій, устранены; латинское духовенство обуздано, — и Бълорусскій народъ, забитый, уничиженный, смятый, ожиль, впервые вздохнуль вольною грудью, воскреснуль духомъ. Все это было дёломъ двухлътней не болъе дъятельности Муравьева. Оставалось вънчать его подвигъ мърами организаторскими, въ TOMB

смыслѣ и направленіи, созидать новую или обновленную Бѣлоруссію систематическою, мудрою, творческою національною политикою...

Какимъ же образомъ могло случиться то, что случилось, т. е. что Сфверо-Западный край въ двадцать лътъ не только почти не двинулся впередъ, а даже, во многихъ и многихъ отношеніяхъ, попятился назадъ? Одушевленіе смфнилось уныніемъ, народъ упалъ, поникъ духомъ, латинство подняло голову и дерзновенно издъвается надъ русскимъ правительствомъ, польская пропаганда, опираясь на преимущество экономическихъ и соціальныхъ условій для пана и ксендза, смущаетъ крестьянъ, плодитъ тайныхъ адептовъ. Что за поворъ?!.. Увы, мы забываемъ, что взрывы патріотическаго и національнаго духа въ моменты опасности не одно и то же, что постоянное дъйствіе пребывающаго, яснаго и отчетливаго національнаго самосознанія, которое и до сихъ поръ еще не стало достояніемъ всей правительственной, и даже всей общественной русской среды! Мы находимся въ положении того стройтеля, у котораго стройка вдругъ останавливается благодаря отвсюду явившимся кредиторамъ и предъявленнымъ ими векселямъ: надавалъ ихъ строитель въ юности, да о нихъ и забыль. Воть и намь на каждомь шагу предъявляеть наши векселя исторія: расплачивайся! Слишкомъ уже много выпустиль ихъ въ теченіи полутора віжа петербургскій періодъ нашего государственнаго и общественнаго развитія! Върно или невърно сравненіе, но намъ на каждомъ шагу приходится платиться за старые гръхи нашего фальшиваго воспитанія... Вотъ-вотъ-повидимому-все зацвізло бодрою, могучею жизнью, уже назръваетъ плодъ, скоро бы и сорвать его, --- не тутъ-то было: повъяло вдругъ мертвымъ духомъ, --все мигомъ поблекло, увяло, и на мъстъ жизни — пустыня! Такъ случилось съ нами въ Съверо-Западномъ краж черезъ нъсколько лътъ послъ польскаго мятежа, -- да не то же ли случилось и послъ великаго, святаго народнаго одушевленія, послъ достопамятной, побъдоносной, славной войны 1877 года, вънчавшейся, благодаря Цетербургу, Берлинскимъ трактатомъ?... Но Петербургъ на то и Петербургъ, городъ зачатый въ духъ національнаго самоотреченія (можетъ-быть въ свое время и необходимаго), его пребывающій символь. Въ

этомъ самоотречении смыслъ его бытія, не только какъ центра административнаго, но и общественнаго: онъ и остается ему упорно въренъ, чуя, что иначе онъ обратится въ безсмыслицу. И еще силенъ онъ, силенъ, но уже не живымъ духомъ...

Такъ ли, не такъ ли, но и до сихъ поръ, когда требуется усиленный контингенть дъятелей государственныхъ, думающихъ и мыслящихъ по русски, таковыхъ въ достаточномъ числъ у насъ въ Петербургъ не оказывается, да ихъ и всъхъ можно перечесть по пальцамъ. «Русское направленіе» въ политикъ и даже въ литературъ и до сихъ поръ стоитъ особнякомъ. Такъ-называемый у насъ «либерализмъ» тъмъ особенно и замъчателенъ, что относится съ высокомърнымъ пренебреженіемъ къ русскимъ народнымъ, духовнымъ и политическимъ идеаламъ и историческимъ преданіямъ, и желаль бы, «вануздавь звъря», т. е. народъ, приставивъ къ нему поводыремъ особенный разрядъ людей, себъ исключительно присвоившихъ въ литератур вкличку «интеллигенціи», тащить его, звъря, насильно, на цъпи, по пути западноевропейскаго просвъщенія, на высоту западно-европейской культуры, цивилизаціи и правовыхъ порядковъ.... Что за дъло нашимъ «либераламъ» до интересовъ русской національности въ борьбъ съ полонизмомъ! Какъ безчувственны остаются они къ эксплуатаціи русскаго мужика Евреемъ, хотя всюду и вездъ гремятъ проповъдью объ освобожденіи «меньшей братіи», «народа», оть ига экоплуататоровъ,--такъ и относительно борьбы съ Поляками -- сочувствіе ихъ не на сторонъ крестьянина-Бълоруса, а на сторонъ угнетателя, польскаго пана или кознодъя-ксендза....

Напечатанныя въ прошломъ году записки Муравьева разоблачаютъ съ безпощадною правдою всё интриги, которыми опутывалась его дёятельность изъ Петербурга, всё каверзы, пущенныя въ ходъ для ослабленія его авторитета и того довёрія, которымъ почтилъ его Государь Александръ Николаевичъ,—всю антипатію къ національному («московскому»!) направленію правительственной политики въ краё,—все потворство, которое чинилось, въ ущербъ русскому дёлу, польской знати! Выходило, что во имя гуманизма, либерализма, европеизма, слёдовало держать русскаго крестьянина подъ ярмомъ чуждой и враждебной ему народности! Особенно

отличался такимъ гуманнымъ относительно Поляковъ и не гуманнымъ, а жестокимъ относительно русскаго населенія образомъ дъйствій одинъ изъ бывшихъ министровъ внутреннихъ дёлъ. Противодёйствіе оказанное Муравьеву изъ нёдръ петербургской администраціи было несравненно могущественнье, чымь противодыйствіе митрополиту Сымашку, — что объясняется различіемъ эпохъ и характеровъ царствующихъ лицъ. При Государъ Александръ II мнънія высказывались открытве и вольнве, какъ приближенныхъ советниковъ, такъ и всей близкой къ Престолу петербургской общественной среды... Да и самое антинаціональное направленіе стало проявляться и съ большею страстностью и ожесточенностью чъмъ прежде, когда не знавало оно борьбы съ направленіемъ противоположнымъ. Теперь же, одерживая по временамъ побъду, оно какъ бы мстило за временное свое поражение или уступки въ пользу русской народности...

Кауфманъ и графъ Э. Т. Барановъ-въ кратковременное. свое управленіе одинъ послів другаго, вслідь за Муравьевымъ-не уронили русскаго дела въ Северо-Западномъ крае; оно еще продолжало держаться на той высотъ значенія, на которую поставиль его Муравьевь. Этимь въ Петербургъ довольны не были, и словно бы на погубленіе, дёло было передано новому генералъ-губернатору — А. Л. Потапову. Вмъсть съ нимъ настала для края новая эра -- потаповская, мрачной памяти. Задачей Потапова было раздёлывать все то, что успыть сотворить Муравьевь. Его девизь быльтотъ извъстный, пошлый и въ то же время лицемърный девизъ, которымъ многіе администраторы любять извинять противорусскій характеръ своей деятельности: «не признавать въ крав ни Русскихъ, ни Поляковъ, да и никакого различія національностей, -- существуютъ-де лишь вфриоподданные Его Величества». Какъ будто Россія лишена того національнаго характера, которымъ опредъляется ея имя, ея бытіе, ея призваніе въ мірф! какъ будто внѣшнимъ, формальнымъ, пассивнымъ върноподданничествомъ исчерпывается все содержаніе гражданской жизни и двятельности! какъ будто истинное върноподданничество для Русскаго состоитъ не въ служении интересамъ русской народности и государства! Прикрываясь своимъ девизомъ, генералъ Потаповъ оживилъ вновь и вновь

окрылиль надеждами польскую стихію въ Западномъ краф: она снова интригуетъ, пропагандируетъ, дъйствуетъ, снова исполняется духомъ дерзкой самонадъянности. Всъхъ Русскихъ, которые на службу свою смотрели какъ на миссію, какъ на призваніе трудиться для возрожденія въ крав русскаго національнаго духа, генералъ Потаповъ тъмъ или другимъ способомъ изъ края выгналъ, оставивъ при себъ лишь тъхъ, которые были ему сподручны. Законъ 10 декабря, имъвшій цылью водворить въ крат русское землевладыніе и - ослабить силу землевладвнія польскаго, быль обойдень: по рекомендаціи генерала, нікоторымь знатнымь Полякамь разръшена была покупка имъній, и благодаря ихъ фиктивнымъ покупкамъ польское землевладъніе de facto удержалось въ силь. Пать милліоновъ пожертвованныхъ русскимъ правительствомъ для облегченія перехода польскихъ иміній въ русскія руки-попали въ Главное Общество Взаимнаго По земельнаго Кредита, и ни къ чему, сколько извъстно, не послужили... Народная русская школа, которая пошла было такъ успешно, которой оставалось только рости и множиться, которая была и есть самый могучій двигатель возрожденія русскаго народнаго духа въ населеніи, - упала въ своемъ значенін, не подвиглась впередъ, — за то возстала тайная польская школа, только на двяхъ замфченная правительствомъ и вызвавшая противъ себя некоторыя меры...

Центральная администрація, назначивъ генераль-губернаторомъ Потапова, какъ будто свалила съ себя тяжкій грузъ несвойственныхъ ей и мало симпатичныхъ національныхъ клопотъ и заботъ, и вполнъ довърилась сему генералу. Горячо сначала вступились было нъкоторые органы печати за несчастную Бълоруссію, но принятыя администраціей мъры заставили ихъ примолкнуть. Всякія сообщенія изъ края подвергали корреспондентовъ преслъдованію; изъ края неслось—лишь вынужденное молчаніе. Цензура приняла генерала Потапова подъ особое свое покровительство. Едвали справедливо, при такихъ условіяхъ, обвинять русское общество, какъ это дълаютъ нъкоторые, «въ слабости общественной самодъятельности», или даже утверждать, будто самая стихія русской народности лишена силы ассимиляціи, нравственнаго воздъйствія, устойчивости въ борьбъ и т. д. Русское обще-

ственное сочувствіе не могло же, разумѣется, пребывать постоянно въ томъ состояніи напряженія, въ которомъ находилось въ 63 и 64 годахъ; естественно было—дальнѣйшій трудъ и заботу о краѣ, гдѣ къ тому же русское общество могло дѣйствовать только издали, предоставить самому правительству. Тѣ же (изъ общества), которые пошли добровольцами работать на мѣстѣ, были самимъ правительствомъ во образѣ генерала Потапова лишены возможности продолжать свое дѣло...

О преемникъ г. Потапова; генералъ Альбединскомъ можно и не упоминать: онъ не имълъ, къ счастію, иниціативы своего предшественника и старался лишь поддерживать потаповскій status quo, соображаясь съ петербургскими въяніями. О графъ Тотлебенъ также сказать нечего: дъло при этомъ знаменитъйшемъ инженеръ не подвинулось ни къ добру, ни къ худу... Непомърное усиленіе полонизма, произведенное усиленіемъ католическаго церковнаго элемента, т. е. назначеніемъ католическихъ епископовъ изъ Поляковъ, не можетъ быть поставлено въ вину графу Тотлебену: это даръ петербургскій, это плоды конкордата или договора нашей центральной администраціи съ Римскою куріей.

Времена какъ будто настаютъ иныя. Върить ли? Несомнанно однако, что съ недавнимъ назначениемъ генерала Каханова, край, сколько извъстно, въсколько оживился. Дай Богъ ему успъха и мужества. Но не странно ли, что стоитъ только главному правителю въ Варшавъ или Вильнъ заявить себя русскимъ,—тотчасъ же возникаютъ въ Петербургъ слухи, что онъ «не усидитъ», получитъ другое поприще и т. д.,—и это несмотря на личное одобрение его дъятельности высшею властью?!

Главная существенная задача русскаго правителя въ Сѣверо-Западномъ краѣ, и безъ сомнѣнія въ высшей степени трудная, это — постепенное созданіе русской общественности. Низменный народный русскій слой, вслѣдствіе несчастнаго стеченія обстоятельствъ, исторически воспитанъ въ самоуничиженіи, забитъ нравственно, не довѣряетъ и имѣетъ, къ сожалѣнію, полное основаніе не довѣрять прекращенію польскаго нравственнаго и соціальнаго господства въ краѣ. Безъ сомнѣнія, крестьянину и теперь приходится слышать отъ

пана, -- когда подобострастно цѣлуя, по польскому обычаю, панскую руку, съ низкими поклонами молитъ онъ его объ отдачъ клочка земли въ аренду или о какой работъ, -- панское поученіе такого рода: «ну что взяли? что выиграли вы тъмъ, что отступили отъ насъ и предались Москалямъ? Думаешь, что начальство и теперь будеть держать вашу сторону? Ты весь мой... Мировые судьи - это все наша рука. А станешь служить пану и слушаться, будешь въ прибыли»!... Мужику до представителя высшей власти въ губерніи и высоко и далеко, -- а между ними, на этомъ пространствъ, есть ли кто настолько властный или авторитетный, чтобъ служить подпорою мужику противъ козней ксендза и пана?... Недавно, намъ лично пришлось ходатайствовать у высшей епархіальной власти о переводъ одного православнаго сельскаго священника Гродненской губерніи изъ занимаемаго имъ прихода въ другой, Виленской губерніи, -- о чемъ родственникъ его въ Москвъ просилъ насъ по слъдующему поводу. Взрослые сыновья мъстнаго помъщика-Поляка, князя Любецкаго, тешились темь, что, прогуливаясь около усадьбы «русскаго попа», били изъ ружья его собакъ, сколько бы ихъ «попъ» ни заводилъ, пугая къ тому же выстрълами его семью. Наконецъ, одинъ изъ нихъ, на лично обращенную къ нему жалобу священника, обругалъ его самымъ оскорбительнымъ образомъ... Таковы вообще культурныя замашки польскаго панства! Попробуй сдёлать что-либо подобное русскій пом'єщикъ съ ксендзомъ: какой гвалтъ подняли бы польскіе епископы и чуть не сама Римская курія! Фактъ оказался совершенно въренъ, и мы опоздали съ нашимъ ходатайствомъ: Преосвященный благоволилъ увъдомить насъ, что во избавление священника отъ оскорблений польскаго князя-онъ уже перевелъ священника въ другой приходъ. И только! Жаль, что въ Вильнъ не издается газеты, которая тотчась бы предавала гласности всв подобныя двянія польскихъ пановъ и создавала хоть какое-либо русское независимое общественное мнфніе въ краф... Нужна такая газета. Нътъ сомнънія, что необходимъ также строгій пересмотръ личнаго состава и самаго института мировыхъ судей въ Западныхъ губерніяхъ. Но независимо отъ возстановленія довърія къ русской власти въ русскомъ и особенно право-

славномъ населеніи, было бы особенно полезно содъйствовать образованію, поверхъ этого угнетеннаго русскаго крестьянскаго слоя, русскаго же средняго слоя, -- нъкоторой русской, ближайшей къ народу интеллигенціи. Эта цізь можеть быть достигнута введеніемъ въ край мелкаго личнаго русскаго землевладенія. Безилодный результать указа 10 декабря происходить именно отъ того, что онъ имъль въ виду русское землевладеніе крупное. Мало охоты помещику Великорусу, непривычному ни къ еврейству, ни къ польщизнъ, переселяться на Западъ; такой покупатель имънія жить въ Бълоруссіи самъ не будеть, а станеть лишь держать управляющаго или арендатора. Но малое русское землевладъніс въроятно возможно будеть устроить при непремънномъ условім личнаго управленія и запрещенія продажи своего участка. Отставные солдаты, мелкіе чиновники, сельскіе учителя, да и крестьяне позажиточнъе, думаемъ, съ готовностью пріобръли бы въ личную собственность или въ долговременную аренду, особенно при помощи разныхъ льготъ, участки казенной земли... Впрочемъ намъ извъстно, что въ канцеляріи Кіевскаго генералъ-губернатора давно выработанъ проектъ образованія мелкаго русскаго замлевладінія, пригодный для югозападныхъ нашихъ губерній, и находится теперь на разсмотръніи высшаго правительства въ Петербургъ: не будетъ, безъ сомнънія, труда приспособить его и къ Съверо-Западному краю... Вполнъ было бы желательно открыть тамъ во всёхъ губерніяхъ Отделенія Крестьянскаго банка: учрежденіе для края особенно благодътельное. Но намъ пишутъ оттуда, что и этимъ благодъяніемъ воспользуются по всей въроятности, преимущественно крестьяне католическаго втроисповыданія, благодаря руководству и протекціи-ксендзовъ и польскихъ помъщиковъ; къ тому же крестьяне католики стали въ послъднее время, покровительствуемые и тъми и другими, вообще зажиточиве православнаго населенія!..

Другая настоятельная задача, это—располячение католицизма. Если, къ великому несчастію, значительная еще часть нѣкогда православнаго русскаго крестьянскаго населенія, совращенная обманомъ и насиліемъ въ латинство, и теперь продолжаетъ, по вѣковой привычкѣ, упорно его держаться, то нѣтъ надобности допускать, чтобы исповѣданіе католицизма обращало непремённо Русскаго въ Поляка, чтобы ксендзъ держалъ Русскимъ проповёди по-польски, и по-польски же совершалось дополнительное къ латинской литургіи богослуженіе. Дёло располяченія, благодаря нёкоторымъ ксендзамъ, природнымъ Бёлорусамъ, шло довольно успёшно до назначенія епископовъ,—завзятыхъ Поляковъ: ксендзы—ревнители русскаго языка—подверглись преслёдованіямъ, изгнаны изъ епархій, а тё, которые служили польской справё, которые были объявлены государственными преступниками и получили правительственное прощеніе, тё нынё вновь возведены въ духовныхъ пастырей русскаго населенія...

Наконецъ третья, не меньшая задача—это насажденіе русской школы, не такой, какая существуетъ нынѣ, а такой, которая бы могла бороться съ тайною школою польскою и въ самомъ основаніи народной жизни подорвать растлѣвающее воздѣйствіе польской и католической стихіи. Но объ этомъ предметѣ, какъ и вообще о результатахъ дѣятельности Виленскаго Учебнаго Округа, болѣе 15 лѣтъ управляемаго однимъ и тѣмъ же лицомъ, со злополучной поры Потапова, поговоримъ пространнѣе въ слѣдующій разъ...

Пусть только почувствуется и послышится живая русская мысль, русская душа въ крав, вооруженная энергическою волею и полною, искреннею поддержкою выспей власти, — проснется въ немъ и мъстная жизнь, и мъстная умственная двятельность, и сами собою укажутся наивърнъйшіе пути и способы для возрожденія и возобладанія въ странъ духа русской народности, для успъшной борьбы съ враждебными элементами. Говорять — людей нътъ... Люди найдутся, откликнутся на зовъ, будь только разумный, одушевленный центръ, около котораго отрадно было бы сгруппироваться. Нашли же себь людей для службы въ Царствъ Польскомъ Милютинъ и Черкасскій! Но людей нътъ и не будеть никогда нигдъ, гдъ въетъ мертвящимъ духомъ бюрократической рутины и формализма.

Къ вопресу о русской школъ въ Западномъ крав.

Москва, 15-го мая 1884 г.

Возвращаемся опять къ этому нашему несчастному, такъ глубоко полонизмомъ и католицизмомъ испорченному, Сфверо-Западному краю. Мы объщали поговорить о положении въ немъ школьнаго дела. Школа ведь действительно представляется наивърнъйшимъ врачеваніемъ отъ вышеупомянутой порчи, наилучшимъ орудіемъ борьбы съ враждебными русской народности иноплеменнымъ и иновфриимъ элементами. Все это безспорно, но такою школа можеть быть липь тогда, когда она вся провикнута миссіонерскимъ духомъ, вся направлена къ достиженію одной, ясно и опредвленно поставленной предъ нею цели. Это школа — воинствующая, и пменно такая русская школа и нужна въ томъ крав, въ отпоръ воинствующей польской и католической стихіи. Нужна! А попробуйте сочетать, хоть въ мысляхъ, понятіе о духовной воинственности, объ одушевленной борьбъ, особенно за права русской народности, съ понятіемъ о казенномъ бюрократическомъ въдомствъ или канцеляріи!... При одной попыткъ не только сочетать, но и сопоставить эти два понятія, двъ категоріи д'ятельности — ваноеть весь правственный составъ вашъ, чувство немощи, безнадежности охватитъ сердце. Изъ петербургскихъ ли канцелярій ждать духа животворящаго? Но и съ этимъ можно еще было бы кое-какъ примириться, т. е. съ тщетой ожиданія, когда бы Петербургъ, сознавая въ себъ самомъ скудость духа, относился съ сочувствіемъ и уваженіемъ къ самостоятельному, порою, проявленію этого духа на мъстъ, а не спъшилъ гасить всякую вспыхнувшую святую его искру!

Трагизмъ положенія русскаго дёла въ Сѣверо-Западномъ краѣ заключается, какъ мы уже и прежде указывали, въ отсутствіи русскихъ мѣстныхъ общественныхъ силъ,—такъ что всю роль этихъ силъ приходилось по неволѣ брать на себя начальству. Правда, если въ краѣ не было русскаго православнаго дворянства и вообще русскаго средняго класса, такъ все же искони пребывало въ немъ православное русское ду-

ховенство, сначала гонимое. бъдное, но потомъ, съ возсоединеніемъ уніатовъ въ 1839 году, получившее власть и преобладающее въ краъ значеніе. Но, вопервыхъ, оно прежде всего подлежало перевоспитанію, и этимъ перевоспитаніемъ его и занять быль преимущественно, въ теченіи первыхъ двадцати лътъ, покойный Митрополитъ Іосифъ Съмашко, - при чемъ, впрочемъ, не совсъмъ пренебрегалось и школой, хотя и не она была главнымъ предметомъ заботы. Вовторыхъ, по 'мъръ перевоспитанія, духовенство становилось въ общія со всёмъ россійскимъ духовенствомъ, безъ различія іерархическихъ степеней, условія—не только внѣшней, но и нравственной зависимости оть свътскаго начальства. Подобно завъту, данному въ Библіи женъ относительно мужа послѣ грѣхопаденія, — къ начальству «обращенія ея», т, е. нашей оффиціальной церкви или, вфрифе сказать, нашего высшаго церковнаго правленія со временъ Петра и доднесь. Стало-быть опять весь центръ тягости преобразованія края утверждался на гражданской власти, какъ бы на живоносномъ источникъ духа, а духа-то въ ней и не обръталось, — да и взяться-то ему было не откуда. Но несказанно благъ историческій «Русскій Богъ». Онъ ниспослаль наитіе духа чрезъ событія: грянулъ громъ-и начальство перекрестилось!... Другими словами: вспыхнуль польскій мятежь, пробудилъ русскую власть и одушевилъ ее, хоть на время, сознаніемъ своего долга и своего призванія въ западно русской окраинъ.

Прежде чёмъ мятежъ объявился оффиціально и въ таковомъ качествё признанъ былъ наконецъ русскимъ начальствомъ, приготовленія къ мятежу въ краё происходили въ теченіи многихъ лётъ, видимо для всёхъ мёстныхъ жителей — за исключеніемъ администраціи, которая продолжала добровольно или по привычкё жмуриться, — которой такъ не хотёлось разстаться съ обычною формулою донесеній: «все обстоитъ благополучно»! Къ чести православнаго духовенства надобно сказать, что оно раньше всёхъ почуяло прибытокъ энергіи и жизни въ лагерё своихъ исконныхъ историческихъ противниковъ, а потому и само, въ виду опасности, проявило необычное оживленіе, стало готовиться къ предстоящей борьбе, приложило заботу именно къ школе. Къ концу 50-хъ

или началу 60-хъ годовъ, какъ свидетельствуетъ напечатанный ниже протоколь засъданія Минскаго епархіальнаго съвзда 14 октября 1883 г., вся эта епархія «покрылась церковно-приходскими школами какъ сътью». Нъчто подобное происходило и въ другихъ епархіяхъ, не только Бѣлорусскихъ, но и Юго-Западныхъ. Какъ разъ къ этому же времени, осфила Министерство народнаго просвъщенія блистательная мысль: похфрить всф церковно-приходскія школы и подчинить народное образованіе, на пространств' всей Росодному центральному въдомству въ Петербургъ, т. е. Министерству. Планъ грандіозный: вся Россія или все юное населеніе Россіи. во всёхъ градахъ и весяхъ, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до Колхиды, отъ прусской границы до ствнъ Китая-учащееся по одной министерской программъ, по одной методъ, по однимъ букварямъ, заучивающее однъ и тъ же басни, одни и тв же образцы изъ книги Ушинскаго! Какое величавое единообразіе! Но для западной нашей окраины величественный иланъ сей пришелся совствит не кстати. На Юго-Западъ уничтожение церковно-приходскихъ школъ вызвало сильный протесть и даже полемику въ литературъ, въ которой приняла участіе и наша газета «День»: мы держали сторону церковныхъ училищъ. Къ счастію для Сфверо-Западнаго края попечителемъ учебнаго округа былъ въ тв годы недавно скончавшійся, вполнъ достойный признательной памяти, князь А. П. Ширинскій-Шихматовъ, человѣкъ искренно благочестивый и горячо преданный церкви. Онъ не вступилъ въ антагонизмъ съ духовенствомъ, а напротивъ призвалъ самое духовенство къ образованію школъ-только съ пособіемъ и контролемъ отъ Министерства. По словамъ епархіальнаго събзда Минскаго духовенства, такое пособіе оказало благодътельное дъйствіе на количество и на качество народныхъ училищъ. Не знаемъ, въ какой степени заслуживаеть вфры это свидфтельство и въ какой мфрф пригодны были эти училища для противодъйствія латинству и полонизму, -- наконецъ, долго ли бы удалось князю Шихматову удержаться на этой благоразумной системв, такъ какъ самъ онъ въ 1863 г. оставиль должность, — но на помощь русскому двлу, какъ мы уже сказали, подоспъли сами Поляки. Ихъ безумное возстаніе не только развязало русскому населенію

ховенство, сначала гонимое, бъдное, но потомъ, съ возсоединеніемъ уніатовъ въ 1839 году, получившее власть и преобладающее въ крат значение. Но, вопервыхъ, оно прежде всего подлежало перевоспитанію, и этимъ перевоспитаніемъ его и занять быль преимущественно, въ теченіи первыхъ двадцати лѣтъ, покойный Митрополитъ Іосифъ Сѣмашко, -- при чемъ, впрочемъ, не совсъмъ пренебрегалось и школой, хотя и не она была главнымъ предметомъ заботы. Вовторыхъ, по мъръ перевоспитанія, духовенство становилось въ общія со всёмъ россійскимъ духовенствомъ, безъ различія іерархическихъ степеней, условія—не только внъшней, но и нравственной зависимости оть свътскаго начальства. Подобно завъту, данному въ Библіи женъ относительно мужа посль гръхопаденія, -- къ начальству «обращенія ея», т, е. нашей оффиціальной церкви или, върнъе сказать, нашего высшаго церковнаго правленія со временъ Петра и доднесь. Стало-быть опять весь центръ тягости преобразованія края утверждался на гражданской власти, какъ бы на живоносномъ источникъ духа, а духа-то въ ней и не обръталось, -- да и взяться-то ему было не откуда. Но несказанно благъ историческій «Русскій Богъ». Онъ ниспослаль наитіе духа чрезъ событія: грянулъ громъ-и начальство перекрестилось!... Другими словами: вспыхнуль польскій мятежь, пробудилъ русскую власть и одушевилъ ее, хоть на время, сознаніемъ своего долга и своего призванія въ западно русской окраинъ.

Прежде чёмъ мятежъ объявился оффиціально и въ таковомъ качествё признанъ былъ наконецъ русскимъ начальствомъ, приготовленія къ мятежу въ краё происходили въ теченіи многихъ лётъ, видимо для всёхъ мёстныхъ жителей — за исключеніемъ администраціи, которая продолжала добровольно или по привычкё жмуриться, — которой такъ не хотёлось разстаться съ обычною формулою донесеній: «все обстоитъ благополучно»! Къ чести православнаго духовенства надобно сказать, что оно раньше всёхъ почуяло прибытокъ энергіи и жизни въ лагерё своихъ исконныхъ историческихъ противниковъ, а потому и само, въ виду опасности, проявило необычное оживленіе, стало готовиться къ предстоящей борьбь, приложило заботу именно къ школѣ. Къ концу 50-хъ

или началу 60-хъ годовъ, какъ свидътельствуетъ напечатанный ниже протоколь засъданія Минскаго епархіальнаго съвзда 14 октября 1883 г., вся эта епархія «покрылась церковно-приходскими школами какъ сътью». Нъчто подобное происходило и въ другихъ епархіяхъ, не только Бѣлорусскихъ, но и Юго-Западныхъ. Какъ разъ къ этому же времени, осфила Министерство народнаго просвещенія блистательная мысль: похфрить всф церковно-приходскія школы и подчинить народное образованіе, на пространств' всей Росодному центральному въдомству въ Петербургъ, т. е. Министерству. Планъ грандіозный: вся Россія или все юное населеніе Россіи. во всёхъ градахъ и весяхъ, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до Колхиды, отъ прусской границы до стенъ Китая — учащееся по одной министерской программъ, по одной методъ, по однимъ букварямъ, заучивающее однъ и тъ же басни, одни и тв же образцы изъ книги Ушинскаго! Какое величавое единообразіе! Но для западной нашей окраины величественный планъ сей пришелся совсемъ не кстати. На Юго-Западъ уничтожение церковно-приходскихъ школъ вызвало сильный протесть и даже полемику въ литературъ, въ которой приняла участіе и наша газета «День»: мы держали сторону церковныхъ училищъ. Къ счастію для Сфверо-Западнаго края попечителемъ учебнаго округа былъ въ тв годы недавно скончавшійся, вполнѣ достойный признательной памяти, князь А. П. Ширинскій-Шихматовъ, человъкъ искренно благочестивый и горячо преданный церкви. Онъ не вступилъ въ антагонизмъ съ духовенствомъ, а напротивъ призвалъ самое духовенство къ образованію школъ-только съ пособіемъ и контролемъ отъ Министерства. По словамъ епархіальнаго събзда Минскаго духовенства, такое пособіе оказало благодътельное дъйствіе на количество и на качество народныхъ училищъ. Не знаемъ, въ какой степени заслуживаетъ въры это свидътельство и въ какой мъръ пригодны были эти училища для противодъйствія латинству и полонизму, -- наконецъ, долго ли бы удалось князю Шихматову удержаться на этой благоразумной системв, такъ какъ самъ онъ въ 1863 г. оставиль должность, — но на помощь русскому двлу, какъ мы уже сказали, подоспъли сами Поляки. Ихъ безумное возстаніе не только развязало русскому населенію

руки для открытой, а не глухой борьбы, но и съ русской администраціи сорвало наконецъ оковы рутины и мертвящаго формализма: въ Петербургъ, встревожась опасностью, ръшились на назначение Муравьева. Съ появлениемъ его край ожиль, все закипъло дъятельностью; не только русское сельское населеніе подняло голову, но и всѣ чиновники воодушевились, примыкая къ Муравьеву какъ къ центру и отъ него заимствуя внѣшнія и нравственныя силы для служенія интересамъ русской народности. О какихъ-нибудь исключеніяхъ и злоупотребленіяхъ не стоитъ и говорить. Въ краткій, даже не двухльтній срокъ своего управленія краемъ, озабоченный преимущественно подавленіемъ мятежа, Муравьевъ не имълъ конечно времени для правильной, нормальной организаціи школьнаго дела, но успель однакоже многое завести и двинуть, такъ что и въ настоящее время приходится подчаст возвращаться къ его недоконченнымъ п впоследствін заброшенными начинаніями. Во всякоми случай толчокъ данный имъ административной машинъ въ Съверо-Западномъ краф быль такъ силенъ, что и послф него еще нъсколько лътъ ея колеса продолжали катиться какъ бы сами собою, по той же колев, въ томъ же направлени-при его преемникахъ Кауфманъ и графъ Барановъ. Тъмъ же направленіемъ запечатльно было и дьло русской школы, успъшно организовавшейся при преемникахъ князя Ширинскаго-Шихматова, И. II. Корниловъ и П. Н. Батюшковъ, и отличавшейся дружнымъ взаимнымъ содфиствіемъ и мъстнаго духовенства и правительственнаго учебнаго персонала. Одушевленіе еще длилось. Оставалось только упорно, не ослабъвая, идти впередъ и впередъ по той же дорогъ... Но это одушевленіе, этотъ воинствующій характеръ придаваемый школь, всему управленію, — эта дъятельная забота о систематическомъ располячении края и объ ограждении въ немъ интересовъ русской національности, --- все это звучало теперь уже диссонансомъ въ общемъ стров петербургскаго административнаго оркестра. Громъ мятежа умолкъ, и петербургское начальство, переставъ креститься, какъ бы спъшило забыть о пережитой передрягь, требовавшей такого несвойственнаго ему возбужденія духа, да еще въ несимпатичномъ смыслъ «народности и православія», — спъшило возвратиться на прежняя, къ болье или менье «нормальному положенію» въ крав, — въ крав, который, благодаря своей исторіи, весь — воплощенная аномалія. Управлять Сверо-Западными губерніями назначень быль генераль-адъютанть Потаповь, уже достаточно охарактеризованный нами въ 9 № \*); во главь Виленскаго учебнаго округа поставлень быль Н. А. Сергіевскій...

Въ «Руси» и еще въ нъкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ были неоднократно помѣщаемы корреспонденціи о современномъ состояніи учебнаго дёла въ Сфверо-Западномъ краф, вызывавшія неудовольствіе и оффиціальныя опроверженія, какъ мфстнаго, такъ и центральнаго вфдомства народнаго просвъщенія. Недавно даже спеціальный корреспондентъ «Новаго Времени», отправившійся въ Вильну какъ бы нарочно для повърки этихъ обличеній и опроверженій. упрекнулъ, вмъстъ съ прочими «почтенными органами печати», и нашу газету въ пристрастно-непріязненномъ отношенін къ начальнику Виленскаго учебнаго округа и постарался воздать должное г. попечителю. Мы не имбемъ чести знать лично г. Сергіевскаго, да ничего личнаго никогда не заключалось и не заключается въ нашихъ сужденіяхъ о дѣятельности ввъреннаго ему округа. Мы не отрицаемъ ни правственныхъ достоинствъ г. Сергіевскаго, ни заслугъ его предъ начальствомъ, -- особенно послъднихъ. Охотно готовы признать, что онъ всегда былъ и есть самый покорный исполнитель министерскихъ предначертаній, действовавшій всегда безпрекословно въ предписанномъ духъ и смыслъ, никогда не провинившійся самовольнымъ починомъ или самобытностью убъжденій, съ начальническими несхожихъ. Министерство, конечно, не можетъ не дорожить такимъ чиновникомъ, который, занимая одинъ изъ самыхъ трудныхъ пое стовъ, витсто всякихъ усложненій, докучныхъ настояній, жалобъ и мрачныхъ донесеній, не переставаль напротивъ утъшать его, въ теченіи 15 или болье льть, удостовъреніями, что все не только обстоить благополучно, но и преуспъваетъ. Но мы не обязаны держаться точки зрънія Министерства, ни считать ее по отношенію къ Сѣверо-Западному краю правильною. Читатели увидять ниже, какъ блистательно обнаружилась неправильность этой точки зрфнія въ по-

<sup>\*)</sup> См. предыдущую статью.

следнее время, и если теперь въ деле народнаго просвещенія въ крав произойдеть нікоторая переміна къ лучшему, такъ благодаря вмешательству посторонняго ведомства, помимо въдомства народнаго просвъщенія и помимо г. Сергіевскаго. То, что въ глазахъ Министерства представлялось, быть-можеть, заслугою г. попечителя, то самое, въ нашихъ глазахъ, свидътельствовало лишь о совершенной несоотвътственности его служебныхъ достоинствъ съ дъйствительными нуждами и потребностями Виленскаго учебнаго округа. Можетъ-быть, -- охотно готовы върить, -- въ званіи попечителя Оренбургскаго, напримъръ, Округа г. Сергіевскій быль бы совершенно на мъстъ, -- но не въ Вильнъ. Именно въ Вильнъ нуженъ не покорный чиновникъ, хотя бы и высшаго ранга, а человъкъ самобытныхъ, твердыхъ убъжденій, живаго самостоятельнаго почина, почерпающій вдохновеніе не изъ Министерства только, а изъ себя самого, миссіонеръ въ своемъ дълъ, весь проникнутый мыслью о призваніи русской школы въ этой несчастной, окатоличенной и ополяченной странъ. Правда, такой человъкъ не ужился бы съ генераломъ Потаповымъ, не усидель бы на своемъ месте въ теченіи всего періода потаповщины, быль бы имъ пзгнанъ. Г. Сергіевскій изгнанъ не быль, перебыль и потаповщину, не претерпъвъ никакого ущерба въ своей карьеръ; совершенно наоборотъ... Но край претерпълъ ущербъ, — претерпъло ущербъ, — да еще какой! — и дъло русской народной школы. Впрочемъ, кто бы ни стоялъ во главъ округа, господинъ ли Сергіевскій, или NN, или ZZ,—все равно: будемъ судить о результатахъ управленія за последнія 15 леть. Въ Виленскомъ учебномъ округъ нъть ни университета, ни инаго высшаго учебнаго заведенія; понятное діло, что главный центръ ділтельности и ваботъ высшаго учебнаго начальства составляютъ здёсь не столько гимназіи, имфющія директоровъ, требующія отъ попечителя лишь общаго наблюденія, сколько народныя русскія училища, -- особенно съ тъхъ поръ, какъ Министерство конфисковало, такъ-сказать, народное образование въ свои руки, отстранивъ отъ него духовенство, особенно также и потому, что въ крав не имвется земствъ, которыя въ остальной Россіи учреждають, ведуть и въдають народныя школы, въ сильной мъръ облегчая министерское бремя. О спеціальномъ политическомъ значеніи русской народной школы въ Сѣверо-Западныхъ губерніяхъ, въ сосѣдствѣ съ враждебными элементами, иновѣрнымъ и иноплеменнымъ, въ виду польскаго ксендза и пана, не могло кажется не быть извѣстнымъ и г. попечителю Виленскаго Учебнаго Округа... Мы видѣли, какъ стояла русская народная школа до назначенія г. Сергіевскаго. Ей необходимо было рости и множиться, не останавливаться на пути. Если она не пошла впередъ, то въ дѣлахъ подобнаго рода это уже — отступленіе, такъ какъ враги вѣдь не дремлють, на мѣстѣ не стоятъ, а рвутся впередъ. Она и оказалась назади во всѣхъ смыслахъ и отношеніяхъ.

Объ этомъ свидътельствуетъ самъ г. Молчановъ, корреспонденть «Новаго Времени», выдавшій похвальный аттестать Виленскому учебному начальству. Къ нему и обратимся. Г. Молчановъ поставляетъ въ особенную заслугу г. попечителю, что въ его учебномъ персоналѣ нѣтъ ни одного Поляка; охотно допустимъ эту заслугу, хотя надобно признаться, чисто отрицательнаго свойства; допустимъ также, что изобиліе лютеранъ-Нъмцевъ и даже католиковъ въ составъ гимназическихъ учителей, и именно въ Ковенской губерніи, признаваемое и самимъ г. Молчановымъ весьма неудобнымъ, не можеть быть поставлено въ вину тайному совътнику Сергіевскому, а есть дело его начальства «Попечитель округа, такъ характеризуетъ его г. Молчановъ, – кръпко русскій человъкъ, но въ вопросахъ о потопленіи средних школг вз нерусскомъ элементъ и о мизерной цифръ учениковъ въ школах сельских -- онъ не при чемъ»... Мъстнымъ представителямъ власти не легко живется, продолжаетъ корреспондентъ «Новаго Времени» (18 апръля): «предъ глазами его —жизнь; на груди — звызды, въ заголовкъ — важный ченеральскій чина; а руки связаны даже въ мелочахъ», --- связаны департаментами, отдъленіями, петербургскими канцеляріями. «Не властенъ попечитель что-либо измёнить въ программъ сельской школы, — говорить далъе г. Молчановъ, а эта программа и есть главнъйшій тормазь для развитія грамотности въ народъ (что, разумъется, вполнъ справедливо). «Такіе вопросы не ръшаются въ округь, обязанномъ лишь блюсти statu quo»...

Такова защита Виленскаго учебнаго начальства, напечатанная въ «Новомъ Времени». Въ самомъ дѣлѣ, положеніе прискорбное, даже трагическое: блюсти status quo идущій въ разръзъ съ жизнью, гибельный для края, а потому и для Россіи, — и тъмъ не менъе прицъплять на груди звъзду за звъздой, повышаться даже не просто до генерала, но до «важнаго генеральскаго чина»! Жестоко! Но гдъ же однако виновные? Защита г. Молчанова превращается въдь въ обвинительный актъ противъ самого Министерства, — и если правъ, если долженъ быть признанъ безотвътственнымъ г. Сергіевскій, то виновато, стало быть, кругомъ Министерство; на него обрушивается вся тяжесть отвътственности за настоящее состояніе учебнаго діла въ край. Вопрось въ томъ, въ какой мъръ безпокоилъ г. попечитель свое петербургское начальство непріятными донесеніями, т.-е. правдивыми изложеніемъ status quo, правдивой картиной печальной малоуспъшности школъ? Если безпокоилъ, а Министерство не обезпокоилось-и это въ течении цёлыхъ 15 летъ, -- то какое мнъніе составимъ мы о Министерствъ? А если недостаточно безпокоилъ, --- то конечно «звъзды на груди», по живописному выраженію г. Молчанова-должны давить Виленское начальство — въ виду «жизни» и скорбныхъ результатовъ строго соблюдаемаго имъ «status quo»...

Впрочемъ, наша бюрократическая практика выработала такой видъ вины, при которомъ нътъ виноватыхъ или всъ виновны, что сводится на одно и то же. Та же русская бюрократическая практика умудрилась породить одну весьма характерную особенность, — именно что иное дело — «быть поставленнымъ въ извёстность», и иное — «вёдать». — Это, выходить, двъ вещи разныя. Не знаемъ, каковы были донесенія г. Сергіевскаго, при которыхъ онъ представляль въ Министерство свои годовые отчеты и которыя, разумжется, всегда были внимательно прочитаны, — но несомивнию, что самые отчеты заключали въ себъ, хотя быть-можеть безъ выводовъ и комментаріевъ, точныя цифровыя данныя, красноръчиво рисующія положеніе школы. По крайней мъръ ими богать отчеть за 1882 г., изъ котораго г. Молчановъ приводитъ интересныя числа. Такимъ образомъ, понечитель можеть по справедливости сказать, что Министерство споставлено имъ въ извъстность». Но что Министерство, хотя и «поставленное въ извъстность», продолжало не въдать сущности дъла въ Съверо-Западномъ крат, — это доказывается оффиціальнымъ опроверженіемъ, напечатаннымъ, въ защиту г. Сергіевскаго, въ «Правительственномъ Въстникъ», какъ увидятъ ниже читатели.

Воздавая хвалу Виленскому учебному начальству, г. Молчановъ, пользовавшійся встии оффиціальными данными на мъстъ, свидътельствуетъ, что слътъ 8-10 назадъ въ народныхъ училищахъ Министерства только на 500 православныхъ дътей было меньше, чъмъ теперь», другими словами, что въ течении 10 лъть въ этихъ училищахъ число православныхъ дътей увеличилось только на 500. А такъ какъ въ округв числится шесть губерній, то значить на каждую губернію за 10 льт приходится прибыли 83 православных в ученика съ третью, или по 8 учениковъ съ третью въ годъ, --и это въ то время, когда въ Бълоруссіи приростъ населенія представляеть прогрессь небывалый: за последнія 20 лъть, со времени освобожденія крестьянь и устройства ихъ быта послъ мятежа 1863-64 г., по указанію статистики, населеніе въ Стверо Западномъ крат увеличилось безъ малаго на  $40^{\circ}/_{\circ}$  и доходить теперь до 7.500,000 слишкомъ. Но еще красноръчивъе «правительственное сообщеніе» напечатанное въ 41 № «Правительственнаго Въстника» сего года, разумъется по требованію Министерства, съ цълію опровергнуть ложныя заявленія газеты «Современныя Изв'єстія», утверждавшей, будто «русскія народныя школы въ крав тають и исчезають». «Сообщеніе» противопоставляеть газеть цълый рядъ цифровыхъ данныхъ, именно число народныхъ училищъ въ теченіи последняго десятилетія, съ 1873 по 1882 г. включительно, и съ нъкоторымъ торжествомъ возглашаетъ, что эти цифры указываютъ на «совершенное несоотвытствие газетнаго заявленія съ дійствительностью». Вмѣстѣ съ симъ «сообщеніе» обязываетъ и другія періодическія изданія, повторившія у себя заявленіе «Современныхъ Извъстій», перепечатать эти данныя (что и исполнено «Русью» въ 6 №). Опровержение это по истинъ поразительно, именно темъ, что опровергаетъ само себя и поражаетъ не кого другаго, какъ Виленское учебное начальство и само высщее учебное въдомство. Пусть читатели судять сами:

Что же говорять цифры?

Въ 1873 г. всъхъ народныхъ школъ въ округъ, въ шести губерніяхъ, было 1426, а въ 1882 г. 1518, слъдовательно количество школъ за 10 летъ увеличилось на 92, что, по числу губерній, составить для каждой прироста школъ — по 15 съ третью! Это за 10 лвтъ! Выходитъ, на кругъ и среднимъ числомъ, что въ теченіи 10 леть въ каждой губерніи прибавлялось ежегодно менње двух школь, именно 1,53. Полторы школы на губернію въ годъ — вотъ такъ прогрессъ! есть чемъ утешаться, что торжествовать! Если же сравнить пропорціональное отношеніе числа школъ къ числу населенія 1873 г. съ таковымъ же пропорціональнымъ отношеніемъ въ 1882 г., то пропорціональное различіе представить такое умаленіе, что выраженіе «Современныхъ Извъстій»: русскія школы тають не покажется преувеличеннымъ.... Что-нибудь одно: или въ этомъ «правительственномъ сообщени» следуеть видеть геройскій акть самообличенія со стороны Министерства, что конечно можеть быть поставлено только въ заслугу, -- или же Министерство, печатая цифровыя данныя, не отдало себв въ нихъ отчета, т. е. и «поставлено въ извъстность», да «не въдаетъ». Но Виленское учебное начальство «въдаетъ»; иначе были бы совершенно напрасны вышеприведенныя сътованія на горькую долю звъздоноснаго начальника, обязаннаго блюсти вредный status quo.

Слишкомъ уже усердно онъ блюлъ; слишкомъ точно исполнялъ обязанность подчиненнаго и ограждалъ исключительное право своего Министерства на область народнаго
образованія,—чего благоразумно не дёлали его предшественники. Въ напечатанномъ ниже протоколъ Минскаго епаркіальнаго съёзда довольно живо изображено противодъйствіе
Виленскаго учебнаго въдомства всякому поползновенію со
стороны православнаго духовенства завести свои школы.
Намъ самимъ довелось читать оффиціальный документъ, свидѣтельствующій—какія и на какомъ основаніи чинились препятствія похвальной просвѣтительной ревности достопочтеннѣйшаго отца Анатолія, архимандрита Пустынско-Успенскаго
монастыря въ Могилевской губерніи. Отецъ Анатолій, устроивъ въ своемъ монастырѣ двухклассное училище, разсы-

лалъ своихъ учениковъ учительствовать по деревнямъ въ избахъ, наставлять Закону Божію, церковному пфнію и т. п. Дъло пошло чрезвычайно успъшно: такихъ импровизованныхъ школъ насчитывалось несколько десятковъ. Директоръ народныхъ училищъ въ губерніи возревноваль, протестоваль и наконецъ «вошелъ» къ начальнику губерніи «съ представленіемъ» о необходимости положить конецъ такому беззаконію и безобразію; въ числі разныхъ «мотивовъ» для закрытія школъ отца Анатолія выставлялось, кром'я самовольства и уклоненія отъ министерской программы, то обстоятельство, что въ этихъ школахъ не имвется ни приличнаго помвщенія, ни даже положенной классной мебели (sic)! Мъстный преосвященный, при всемъ своемъ сочувствім къ дъятельности архимандрита, совътоваль ему не раздражать свътскаго начальства, не прати противу рожна, но отецъ Анатолій не угомонился, повхаль въ Петербургъ, и къ счастію нашелъ тамъ себъ поддержку въ г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода.

Что же вышло въ результать для Съверо-Западнаго края отъ управленія г. Сергіевскаго или, все равно, его Министерства, деломъ народнаго образованія въ теченіи последнихъ 15 летъ? Устранивъ православное духовенство, замънивъ церковно-приходскія школы министерскими, забравъ народное обучение исключительно въ свои руки и по своей программъ, чего достигло учебное въдомство? Сильнаго отчужденія білорусскаго народа от предлагаемаго ему въ министерскихъ училищахъ обравованія, необычайнаго успъха польской пропаганды, учрежденія тайныхъ польскихъ школъ въ огромномъ числъ съ несомнъннымъ воздъйствіемъ на православное крестьянское населеніе. Этихъ тайныхъ школъ уже закрыто исправляющимъ должность генералъ-губернатора болъе ста; не подлежитъ сомнънію, что это только ничтожная, можеть быть только десятая часть всего числа секретныхъ польско-католическихъ училищъ. Это доказывается обширною организацією тайной разносной книжной торговли польскими молитвенниками, букварями, польскими изданіями печатанными за границей и другими «безцензурными изданіями». Центръ этой организаціи обнаружень въ Вильні; главныя орудія ея-Евреи. Въ типографіи Еврея Рома печатались бланки на право производства разносной торговли книгами лицамъ---не

имъвшимъ на то дозволенія начальства. Такихъ бланковъ найдено въ типографіи налицо 1710.... Вся эта дъятельность, по оффиціальному свидетельству, направлена «во вредъ православной церкви и русской народности». Въ недавно произнесенномъ и напечатанномъ поучении Супрасльскаго (Гродн. губ.) архимандрита Николая утверждается, что не только русскіе крестьяне католическаго исповъданія, но и многіе изъ православныхъ крестьянъ, хота и знаютъ нфкоторыя молитвы, но лишь на языкъ польскомъ и ни одной на русскомъ, и учатъ не русской, а польской грамотъ дътей своихъ.... Какимъ же образомъ могло произойти это чудовищное явленіе? Понятно, что польскіе ксендзы среди русскаго католическаго населенія заставляють его учиться по польски, проповъдуя, что только на этомъ языкъ можно молиться Богу, и грозя въ случав ослушанія лишить ослушниковъ причастія; но вёдь для православныхъ такая угне имъетъ силы!... Разръшение этому недоумънию мы находимъ отчасти въ опредъленіи Литовской Православной Консисторіи, напечатанномъ въ 5 № «Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей». По словамъ консисторіи, въ этомъ быстромъ размноженіи тайныхъ польскихъ школъ «нельзя не видъть сильнаго стремленія народа къ образованію». Но въдь въ этихъ словахъ — приговоръ народнымъ министерскимъ училищамъ! значитъ, судя по тугому ихъ размноженію (по 1<sup>1</sup>/, училища на губернію), послѣднія не отвічали такому стремленію народа. Почему?--потому -- отвъчаетъ въ одной изъ своихъ корреспонденцій самъ защитникъ округа, г. Молчановъ, что «программа министерскихъ училищъ ведетъ въ «науку», тогда какъ крестьянинъ требуетъ, чтобъ его вели въ иерковъ», — потому, что крестьянскій мальчикъ, возвращаясь изъ училища, приносить только знаніе «побасенокъ» и «ничего не можетъ повъдать о божественном»; потому наконецъ (какъ свидътельствуетъ крестьянинъ Слонимскаго увзда въ письмв, помвщенномъ въ 14 № «Литовскихъ Въдомостей»), что для воспитанниковъ русскихъ народныхъ школъ нътъ никакихъ книгъ для чтенія религіознаго содержанія, а всв книги, предлагаемыя ему въ школь, «предназначены лишь для ознакомленія дьтей съ природою и житейскими дълами»; потому что Законъ Божій

и священная исторія преподаются въ сухой казенной форм'є и только «зазубриваются»... Между тімь сосіди, — русскіе же крестьяне, только католики, — обладають массою книгь религіозныхь на языкі польскомь, приспособленныхь къ народному пониманію, изъ коихь наилюбимійшая: «Злотый олтаржикь»... Не во вражді между собою живуть крестьяне обонхь віроисповіданій, и католики конечно разсказывають православнымь о прочитанныхь ими книгахь, а ті съ завистью слушають. Изъ отношенія Высокопреосвященнаго архіепископа Литовскаго къ попечителю Виленскаго учебнаго округа отъ 14 декабря мы узнаемь, что «распространепіе польскихь книгь оказывается особенно вреднымь въ крестьянскихь семействахь отъ браковь лиць православнаго съ лицами католическаго исповіданія»...

Дело, однимъ словомъ, дошло до того, что подвигнуло и нъкоторую часть высшаго управленія въ Петербургь къ ръшительному дъйствію. Въ концъ октября мъсяца 1883 г. послѣдовало «отношеніе» или призывъ отъ г. оберъ-прокурора Святъйшаго Синода, обращенный къ архіепископу Литовской епархіи и, кажется, къ епископамъ другихъ Бѣлорусскихъ епархій: противодъйствовать польско-католической пропагандъ всъми доступными для духовенства способами, учреждать церковно-приходскія школы, не стесняясь никакими формальностими, также и склады церковныхъ и вообще благочестиваго содержанія книгъ, священныхъ картинъ, образковъ и крестиковъ при православныхъ церквахъ... Горячо, повидимому, отозвалось духовенство на этотъ призывъ, по крайней мъръ въ Литовской, Минской и Могилевской епархіяхъ, ожило, встрепенулось! Однакожъ въ постановленіяхъ на епархіальныхъ събздахъ и въ своихъ воззваніяхъ къ прихожанамъ оно таки не упустило упомянуть, что деятельность его была парализована съ 1870 года передачею народнаго добразованія учебному въдомству...

Что же иное означаеть этоть призывь г. оберь-прокурора, какъ не торжественное признаніе полной несостоятельности учебнаго округа или Министерства вести надлежащимь путемь діло народнаго образованія въ Сівверо-Западномь крат и бороться съ польскою и латинскою пропагандой? Что же иное, какъ не подтвержденіе справедливости

всъхъ обличеній и протестовъ относительно веденія этого дъла Виленскимъ учебнымъ въдомствомъ? Для насъ совершенно безразлично - кого винить: настоящаго ли попечителя или Министерство; для насъ важенъ фактъ, теперь самимъ правительствомъ подтверждаемый, что дёло народнаго обученія за последнія 15 леть въ Виленскомъ учебномь округе стояло вообще на ложномъ основаніи и привело къ самымъ печальнымъ результатамъ; что въ теченіи цёлыхъ 15 лётъ никто изъ начальствующихъ въ округъ и Министерствъ не принималь никакихъ мъръ для улучшенія status quo (даже ни одного съъзда учителей произведено не было), и что потребовалось вившательство посторонняго въдомства для направленія дёла на лучшій путь... Нужно отдать справедливость Министерству: оно не стало противиться такому вмѣшательству въ его область, совершенно изминяющему его отношенія къ народному образованію въ краб. Какъ точный исполнитель воли начальства, г. Сергіевскій, - въ отвъть на упомянутое уже нами оффиціальное отношеніе архіепископа Литовскаго отъ 14 декабря, увъдомлявшаго о постановленныхъ консисторіею мфрахъ и способахъ дфательности согласно съ предложениемъ оберъ-прокурора, -- отвъчалъ полною готовностью всяческаго содъйствія и предписаль о томъ циркулярно по своему округу. Но такова была сила привычки въ чинахъ округа къ прежнему направленію, что, черезъ два мъсяца послъ этого циркуляра, г. попечитель вынужденъ былъ издать новый подтвердительный циркуляръ (напсчатанный въ 14 № «Литовскихъ Епарх. В'вдомостей»), начинающійся словами: «Доходить до моего світдінія, что при обнаруженіи и закрытіи тайныхъ польскихъ школъ были случаи намиреннаго будто бы закрытія, подъ видомъ тайныхъ. только - что открывающихся церковно - приходскихъ училищъ»...

Въ отношении архіепископа Александра упоминается, между прочимъ, что еще «по распоряженію М. Н. Муравьева была переведена съ польскаго на русскій языкъ однимъ изъ прелатовъ знаменитая популярная книжка: «Злотый Олтарикъ» (молитвословъ), напечатана въ значительномъ числъ экземпляровъ и передана въ въдъніе Виленскаго учебнаго округа». Признавая, «при настоящемъ положеніи русскаго

дъла весьма полезнымъ замънить польскій оригиналъ русскимъ переводомъ, съ безплатной раздачею экземпляровъ послъдняго въ смъщанныя по въроисповъданію семейства, гдъ имъются обучавшіеся русской грамотъ», Высокопреосвященный проситъ попечителя выслать ему упомянутое изданіе Муравьева въ достаточномъ количествъ экземпляровъ... И такъ, черезъ 20 люто приходится возвратиться къ начинаніямъ Муравьева и перенимать дъло раздачи названной книги у учебнаго округа,—которому она конечно была передана не для одного храненія!...

Въ этомъ же отношеніи архіепископа Литовскаго обращаеть на себя вниманіе еще одно обстоятельство: церковноприходскія школы должны устраиваться на собственныя средства церквей, на доброхотныя подаянія, на пожертвованія крестьянъ и при пособіи Виленскаго Свято-Духовскаго братства въ скромномъ размъръ 30 р. на школу, въ которой будеть не менье 30 учащихся... А между тых училища министерскія, оказавшіяся болье или менье непригодными (мы, впрочемъ, нисколько не отрицаемъ возможности частныхъ ръдкихъ и случайныхъ исключеній), содержатся на счеть Государственнаго Казначейства, т. е. на деньги собранныя со всего Русскаго народа!... Не странно ли?!

Впрочемъ-не въ этомъ сила. Не оскудеють церковноприходскія школы средствами, если горячо, съ любовью, отнесется духовенство къ своему делу. Лучше даже, чтобъ эти школы какъ можно менве походили на казенныя! Нвкоторые заявляють опасеніе, чтобъ чиновники въ вициундирахъ не замфились таковыми же чиновниками-въ рясахъ... Мы этого не думаемъ: насколько мы имъли случай ознакомиться съ духовенствомъ Сфверо-Западнаго края въ эпоху последняго возстанія, мы пришли къ заключенію, что воспитанное въ непрестанной борьбъ съ враждебными стихіями оно въе, дъятельнъе и развитъе сельскаго духовенства срединной Россіи. Высокопреосвященный Александръ взываетъ къ доблести духовенства своей епархіи. Вфримъ, что призывъ не останется втунъ! По дошедшимъ до насъ извъстіямъ, дъло быстро идеть впередъ, и не въ одной Литовской, но и въ прочихъ епархіяхъ. Такъ, въ Могилевской епархіи открылось церковно-приходскихъ школъ до 900!... Съ живъйшимъ участіемъ будемъ слѣдить за ходомъ этого дѣла и не упустимъ доводить о немъ до свѣдѣнія нашихъ читателей.

Мрачно положеніе нашей Стверо-Западной окраины, но можеть для нея наступить и иная пора. Признаки наступленія ея мы уже усматриваемь, вопервыхь, въ заявленномь уже направленіи новаго главнаго администратора края, генераль-лейтенанта Каханова,—которому желаемь утвердиться на своемь посту—наперекорь строгимь цтнелямь и судьямь петербургскаго Яхть-клуба; вовторыхь—въ созданіи,—или дарованіи способовь къ созданію живой, народной, православной воинствующей школы...

Позволимъ себъ въ заключение обратить внимание на слъдующия два обстоятельства:

Съ закрытіемъ собственно польскихъ тайныхъ костельныхъ школъ следуетъ поступать, по нашему мненію, весьма осторожно. Много свъта проливаетъ на дъло помъщенная ниже корреспонденція: «По пути». Въ соблюденіи тайны мъстнаго ксендза заинтересованы всъ его духовныя дъти, хотя бы и Русскія (а темъ боле Литовцы). Ксендзъ умель увърить русскихъ и литовскихъ католиковъ, что учиться по польски — значить «учиться молиться Богу», такъ какъ все дополнительное къ латинскимъ литургическимъ реченіямъ богослуженіе совершается на языкѣ польскомъ. Польскій языкъ даже для русскаго простолюдина-католика является такимъ образомъ-освященнымъ. Здесь полицейскими мерами не вездъ поможешь дълу: можно иной разъ лишь раздражить населеніе или заставить его еще осторожное блюсти тайну. Туть только одинь выходь: располячить католицизмъ, — что едвали возможно безъ содъйствія Римской куріи, но чего легко было бы достигнуть при заключеніи последняго съ нею договора, еслибъ наше Министерство иностранныхъ дълъ не было такъ слабонервно! Почему бы, однакоже, не начать этихъ переговоровъ снова?...

Далъе: одинъ изъ добрыхъ пашихъ знакомыхъ, человъкъ большаго ума и опыта, служащій въ одной изъ ближайшихъ бълорусскихъ губерній, И. В. П., сообщаетъ намъ слъдующій придуманный имъ остроумный способъ повърки простонароднаго образованія Попросилъ онъ молодыхъ инструкторовъ-офицеровъ доставить ему точныя свъдънія о новобран-

цахъ, между прочимъ: въ какой школъ обучался и что знасть. Результаты получились самые безотрадные. «Ни одного Бълоруса хоть сколько-нибудь грамотнаго, а въ школахъ всъ перебывали!» Даже «молитву Господню знають далеко не вст бывшіе въ школахъ; за то есть православные парни бойко читающіе эту молитву по польски», а есть и такіе, которые знають безобразный, безсмысленный полупольскій ея варіанть, напечатанный когда-то въ «Виленскомъ Въстникъ». Обращался г. II. и къ мировымъ судьямъ Западнаго края, у которыхъ крестьянамъ приходится порою расписываться: по увъренію судей, писать умъють только безсрочные и отставные солдаты, обучавшіеся уже въ полковыхъ школахъ, а «изъ воспитанниковъ правительственныхъ народныхъ школъ такихъ мастеровъ почти не оказывается»... Не правда ли, придумка такого контроля—счастливая? Если бы такіе результаты повърки, съ обозначениемъ собственныхъ именъ и названия школъ, гдъ испытуемые обучались, доводить до всеобщаго свъдънія, такъ обученіе стало бы производиться взаправду!... Конечно, надо принять въ соображение, что курсъ у насъ оканчивается, даже съ полученіемъ льготнаго по воинской повинности свидътельства, слишкомъ рано, такъ что ко времени поступленія на службу, иногда черезъ 8 лётъ, мальчикъ успъетъ уже все и перезабыть. Такъ что же? Именно о предупрежденіи этого зла и следовало бы подумать учрежденіемъ ли повторительнаго чрезъ нісколько літь экзамена, или инымъ способомъ. Но это вопросъ уже общій, который мы и передаемъ на обсуждение нашимъ народнымъ педагогамъ; мы привели здёсь это сообщение г. П. собственно какъ доказательство плохаго обученія въ большей части народныхъ училищъ Бѣлорусскаго Округа...

стіемъ будемъ слѣдить за ходомъ этого дѣла и не упустимъ доводить о немъ до свѣдѣнія нашихъ читателей.

Мрачно положеніе нашей Сѣверо-Западной окраины, но можеть для нея наступить и иная пора. Признаки наступленія ея мы уже усматриваемь, вопервыхь, въ заявленномь уже направленіи новаго главнаго администратора края, генераль-лейтенанта Каханова, — которому желаемь утвердиться на своемь посту—наперекорь строгимь цѣнителямь и судьямь петербургскаго Яхть-клуба; вовторыхь—въ созданіи, — или дарованіи способовь къ созданію живой, народной, православной воинствующей школы...

Позволимъ себъ въ заключение обратить внимание на слъдующия два обстоятельства:

Съ закрытіемъ собственно польскихъ тайныхъ костельных ж школъ следуетъ поступать, по нашему мненію, весьма осторожно. Много свъта проливаетъ на дъло помъщенная наже корреспонденція: «По пути». Въ соблюденіи тайны мъстнаго ксендза заинтересованы всъ его духовныя дъти, хотя бы и Русскія (а темъ боле Литовци). Ксендзъ умель увърить русскихъ и литовскихъ католиковъ, что учиться по польски — значить «учиться молиться Богу», такъ какъ все дополнительное къ латинскимъ литургическимъ реченіямъ богослужение совершается на языкъ польскомъ. Польскій языкъ даже для русскаго простолюдина-католика является такимъ образомъ-освященнымъ. Здесь полицейскими мерами не вездъ поможешь дълу: можно иной разъ лишь раздражить населеніе или заставить его еще осторожнье блюсти тайну. Туть только одинь выходъ: располячить католицизмъ, — что едвали возможно безъ содъйствія Римской куріи, но чего легко было бы достигнуть при заключении последняго съ нею договора, еслибъ наше Министерство иностранныхъ дълъ не было такъ слабонервно! Почему бы, однакоже, не начать этихъ переговоровъ снова?...

Далъе: одинъ изъ добрыхъ пашихъ знакомыхъ, человъкъ большаго ума и опыта, служащій въ одной изъ ближайшихъ бълорусскихъ губерній, И. В. П., сообщаетъ намъ слъдующій придуманный имъ остроумный способъ повърки простонароднаго образованія Попросилъ онъ молодыхъ инструкторовъ-офицеровъ доставить ему точныя свъдънія о новобран-

цахъ, между прочимъ: въ какой школъ обучался и что знасть. Результаты получились самые безотрадные. «Ни одного Бълоруси хоть сколько-нибудь грамотнаго, а въ школахъ всъ перебывали!» Даже «молитву Господню знають далеко не вст бывшіе въ школахъ; за то есть православные парни бойко читающіе эту молитву по польски», а есть и такіе, которые знають безобразный, безсмысленный полупольскій ея варіанть, напечатанный когда-то въ «Виленскомъ Въстникъ». Обращался г. II. и къ мировымъ судьямъ Западнаго края, у которыхъ крестьянамъ приходится порою расписываться: по увъренію судей, писать умъють только безсрочные и отставные солдаты, обучавшіеся уже въ полковыхъ школахъ, а «изъ воспитанниковъ правительственныхъ народныхъ школъ такихъ мастеровъ почти не оказывается»... Не правда ли, придумка такого контроля—счастливая? Если бы такіе результаты повърки, съ обозначениемъ собственныхъ именъ и названия школь, гдв испытуемые обучались, доводить до всеобщаго свъдънія, такъ обученіе стало бы производиться взаправду!... Конечно, надо принять въ соображение, что курсъ у насъ оканчивается, даже съ полученіемъ льготнаго по воинской повинности свидетельства, слишкомъ рано, такъ что ко времени поступленія на службу, иногда черезъ 8 літь, мальчикъ успъетъ уже все и перезабыть. Такъ что же? Именно о предупреждении этого зла и следовало бы подумать --- учрежденіемъ ли повторительнаго чрезъ нісколько лівть экзамена, или инымъ способомъ. Но это вопросъ уже общій, который мы и передаемъ на обсуждение нашимъ народнымъ педагогамъ; мы правели здъсь это сообщение г. П. собственно какъ доказательство плохаго обученія въ большей части народныхъ училищъ Бѣлорусскаго Округа...

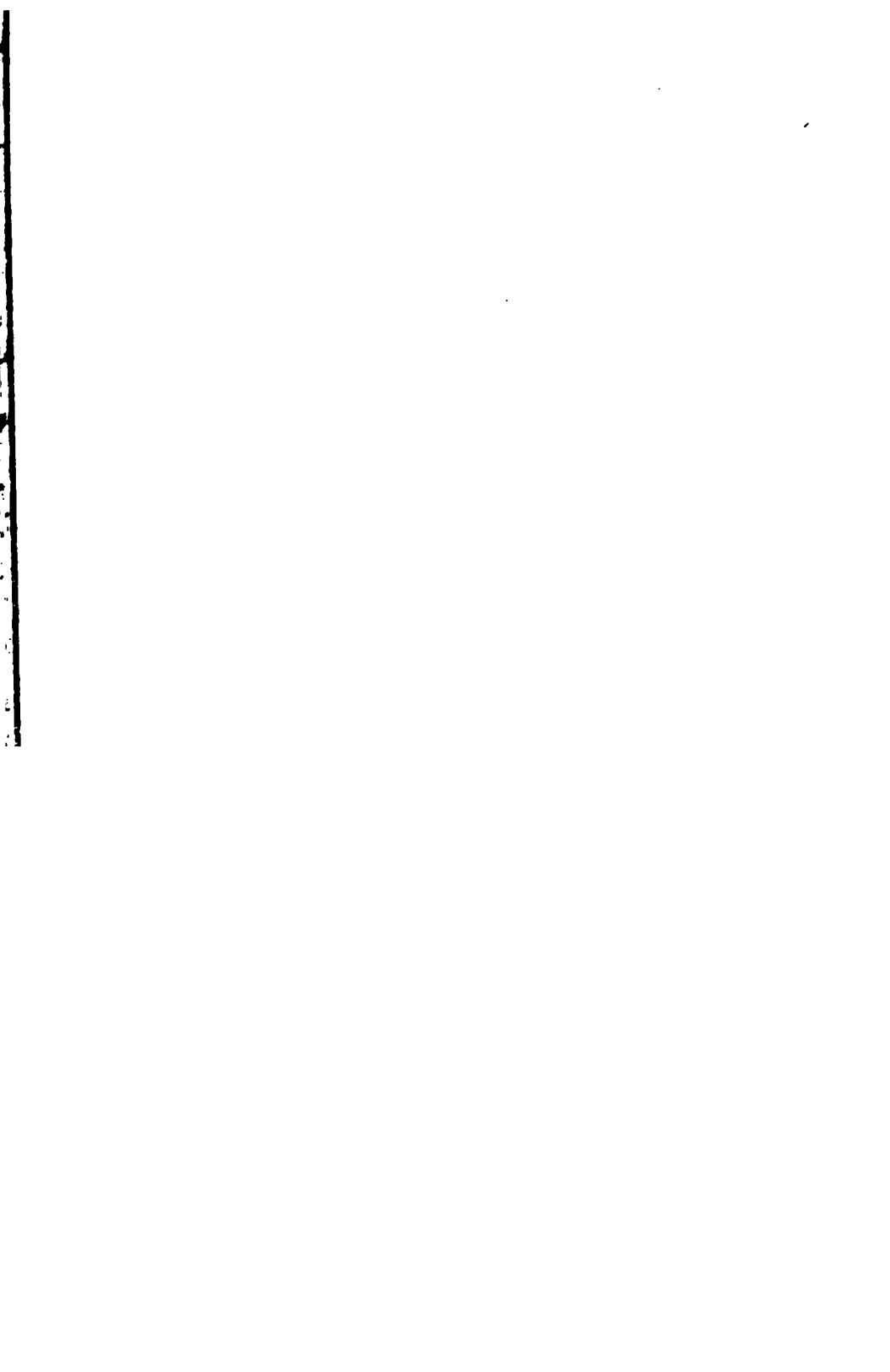

## ЕВРЕЙСКІЙ ВОПРОСЪ.

CTATЬИ ИЗЪ ГАЗЕТЪ "ДЕНЬ", "МОСКВА" И "РУСЬ".

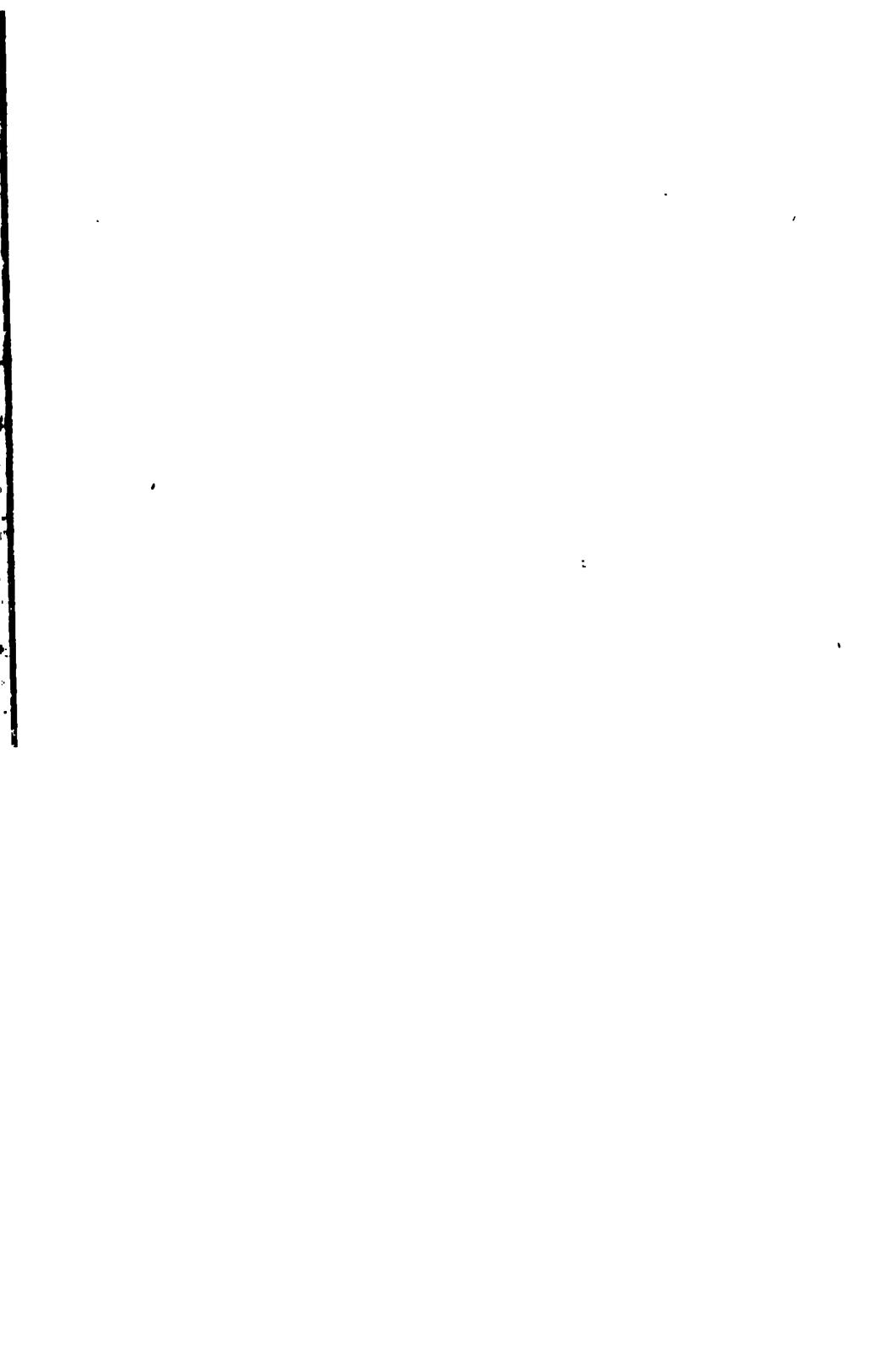

## Изъ газеты "День".

Сабдуеть ин дать Евреянь въ Россін запонодательныя в административныя права?

Москва, 16-го февраля 1862 г.

Выраженія: «идея въка», «либеральная идея», «гуманная мысль» — сдёлались въ нашемъ прогрессивномъ обществъ какимъ-то пугаломъ, отпугивающимъ самую смѣлую критику. Это своего рода вывъска, за которою охотно прячется всякая ложь, часто не только не либеральная и не гуманная, но насильственно нарушающая и оскорбляющая права жизни и быта безгласныхъ массъ, въ пользу мнимо-угнетеннаго, крикливаго, голосящаго меньшинства. Этотъ деспотизмъ нъкоторыхъ идей, это слепое раболепство некоторымъ кумирамъ объясняется исторіей нашего общественнаго развитія и безспорно имъетъ свою полезную сторону, если самыя идем нравственны. Оно способно иногда воздержать наклонностьдъйствовать въ духъ, уже совершенно не гуманномъ и не либеральномъ: многія добрыя дёла дёлаются, если не по уб'ьжденію, то изъ страха, изъ некоторой душевной подлости предъ грозными идеями въка. Такое основаніе, конечно, не нравственно, не прочно, не всегда плодотворно, но тъмъ не менъе можетъ быть допущено въ области практической какъ внъшняя узда для тъхъ, которые не вразумляются внутреннимъ достоинствомъ господствующей мысли.

Все это такъ; — но критика общественная должна безбоязненно входить въ изслъдованіе самого содержанія всякой новой идеи, не обращая никакого вниманія на ея чинъ и породу, не смущаясь тъмъ, что она состоить въ званіи идеи въка и аристократического, т. е. Европейского происхожде-

нія, — а относясь прямо къ ея абсолютной, внутренней цінности. — Такъ и по вопросу объ Евреяхъ мы большею частью только расшаркиваемся учтиво, и-надобно признаться - не совствить искренно, предъ всякою новою для нихъ льготою, не отдавая себъ отчета въ смыслъ, значении и предълахъ таковыхъ льготъ. Мы сказали: «не совсъмъ искренно», и въ доказательство можемъ привести споръ нашего Малороссійскаго или Южнорусскаго сборника, «Основы», съ Еврейскимъ журналомъ, «Сіономъ», споръ, въ которомъ личное раздраженіе «Основы» заставило ее приподнять уголокъ завѣсы, прикрывающей ея настоящее, сокровенное, если не возгрѣніе, то, по крайней мѣрѣ, чувство въ отношеніи къ «Іудеямъ» (какъ она ихъ называетъ), и употребить выраженія, нісколько противорівнащія обычному строю рівней нашей литературы, когда дёло касалось или касается Еврейскаго племени.

Недавно вышель новый законь о Евреяхь, дарующій имъ новыя и весьма важныя льготы, именно: Евреи, имфющіе дипломы на ученыя степени доктора, магистра или кандидата, «допускаются на службу по встым» въдомствамъ» и по всей Россіи. Этотъ законъ, котораго нельзя не признать вполнъ милостивниъ и либеральнымъ, былъ привътствованъ, во многихъ нашихъ литературныхъ органахъ, пышными и громкими фразами о нашей «современности и въротерпимости». Но мы смъемъ думать, что наши защитники и ревнители Іудейскихъ интересовъ не такъ поняли законъ, какъ бы слъдовало, и во всякомъ случав, не уяснили себъ сами тъхъ предъловъ, до которыхъ можетъ идти его практическое примъненіе. Конечно — выраженіе «по всими въдомствами» не вполнъ передаетъ мысль законодательную, и конечно, его нельзя понимать безъ ограниченія. Такъ, напримфръ-нельзя же предположить, чтобъ Оберъ-Прокуроромъ Святвишаго Синода могъ сдълаться Еврей, Еврей не по происхожденію, а по въръ! Мы думаемъ даже, что наши литературные прогрессисты не ръшатся, при всей дерзости своего прогресса, признать подобное явленіе возможнымъ... Почему же нътъ? Съ ихъ стороны это будеть только недостатокъ, или, лучше сказать, робость последовательности. Ведь званіе Оберъ-Прокурора не есть духовное, а чисто гражданское званіе, и

область управленія, ему подчиненная, называется «вѣдомствомъ». Однако же навърное сами наши прогрессисты согласятся, что Еврея во главъ этого въдомства даже и предположить невозможно. Они сами найдуть, конечно, что здёсь противоръчіе слишкомъ ръзко. Пойдемъ дальше. Предположимъ, что кто-нибудь сказалъ бы нашимъ прогрессистамъ: желаете ли вы и считаете ли сбыточнымъ, чтобы Правительствующій Сенать, Государственный Совъть и вообще законодательныя учрежденія Россіи наполнились Евреями, и не въ канцелярскихъ, а въ самыхъ высшихъ должностяхъ и званіяхъ? Подадуть ли наши прогрессисты свой голось въ пользу и даже за возможность такого явленія? Сомнительно, и даже есть основаніе думать, что ими овладбеть некоторое, можетьбыть даже несправедливое, опасеніе, чтобъ законодатель -Еврей, Моисесва закона, не вздумаль въ Россіи законодательствовать въ духф Монсеевомъ!... Стало быть, является новое ограничение къ допущению Евреевъ служить по «всъмъ вѣдоиствамъ?»... Въ этомъ-то смыслѣ и полагаемъ мы, что новый законъ о Евреяхъ нельзя разумьть безъ ограниченій.

Постараемся подойти къ этому вопросу поближе, и притомъ даже съ точки зрѣнія не христіанской, а просто языческой, но предположимъ язычника честнаго, правдиваго, относящагося къ дѣлу со стороны, вполнѣ безпристрастно, и предъявляющаго касательно насъ только одно требованіе: логики и послѣдовательности.

Вотъ земля, именующая себя христіанскою. Христіанство—такое ученіе, которое, по мивнію Христіанъ, указало особыя начала для всего нравственнаго и духовнаго міра человінка, а слідовательно — и общества, и на основаніи этихъ началь пересоздало и пересоздаєть быть частный, общественный, гражданскій, государственный, просвіщеніе, науку, законодательство, отношенія людей между собою, однимъ словомъ—всю область человіческой діятельности. Истинно или не истинно оно въ своемъ существі, — этотъ вопросъ въ сторону, но таковъ фактъ, котораго отрицать нельзя. Народы, исповідующіе христіанство, уклоняются отъ правиль своего ученія, но постоянно признають его за свой идеаль, за ціль своего существованія, за свое знамя. Сказать — Христіанинъ, и всякому извістно, что отъ этого званія тре-

буется и какому нравственному кодексу—предполагается — онъ долженъ слѣдовать. Нѣтъ возможности, да и надобности производить испытаніе надъ совѣстью каждаго и изслѣдовать его личныя отношенія къ христіанству, но достаточно вѣдать знамя, подъ которымъ онъ стоитъ, чтобы требовать отъ него общественныхъ дѣйствій, согласныхъ съ общественнымъ знаменемъ. Это знамя въ Россіи—христіанское.

Въ христіанскую землю приходить горсть людей, совершенно отрицающихъ христіанское ученіе, христіанскій идеалъ и кодексъ нравственности (следовательно все основы общественнаго быта страны), и исповедующихъ ученіе враждебное и противоположное. Естественно спросить — зачъмъ они приходять въ страну, подъ христіанское знамя которой стать они не могуть? Но имъ некуда дъться, они голодны, сиры, вездѣ и всюду гонимы. Христіанская земля, руководствуясь духомъ своего учителя, даетъ имъ пріютъ и средства существованія, свободу внутренней и гражданской жизни. Больше этого она дать не можеть. Больше этого дать — было бы возможно только въ такомъ случав, если предположить ложь съ той или другой стороны, то есть-что или Христіане лгутъ, именуя себя Христіанами, или Евреи лгутъ, оффиціально исповъдуя законъ Моисеевъ. На этой-то взаимной неискренности и основывается новъйтее современное отношение Христіанъ и Евреевъ! Евреи пришли къ Христіанамъ -- хозяевамъ земли, въ гости. Хозяева могутъ принять и даже уважить гостей, хотя и непрошенныхъ, но не могутъ посадить ихъ на свое хозяйское мъсто и дать власть хозяйскую темь, которые проповедують ниспроверженіе всякого хозяйскаго порядка; не могутъ предоставить имъ волю распоряжаться и управлять домомъ. «Но они не станутъ опровергать порядокъ», возразять нѣкоторые, «они этого не проповъдують». Туть не мъсто такимъ увъреніямъ, отвътить вамъ всякой честный язычникъ: лазить въ чужую душу и экзаменовать частную совъсть не приходится, а следуетъ обратить внимание на штемпель, которымъ заклейменъ человъкъ, на вывъску, которую онъ носитъ, на знамя, подъ которымъ онъ стоитъ, на ученіе, которое онъ оффиціально исповъдуетъ. Вамъ нътъ дъла — искренно ли онъ его исповъдуетъ, или лжетъ, но онъ отт него не отрекся, слъдовательно—онъ продолжаетъ его держаться, продолжаетъ держаться началъ, враждебныхъ началамъ вашего народа, вашему знамени. Вопросъ не о томъ, кто правъ, кто не правъ, а о томъ, въ какомъ взаимномъ отношени должни находиться оба ученія и исповъдники этихъ ученій, е сли они искренни.

Что сказаль бы честный Бруть, еслибь, внезапно воскреснувъ, онъ былъ свидътелемъ взаимныхъ учтивостей и нъжностей Поляковъ-Католиковъ и Евреевъ, въ Варшавъ, въ прошломъ году?.. Евреи, въ припадкв восторга, подносятъ Католикамъ крестъ-эмблему распятія, - распятія, совершеннаго Евреями надъ темъ, кого Католики признаютъ Богомъ. «Стало быть — Евреи соглашаются со смысломъ христіанской эмблемы и уже отреклись отъ своего ученія»? спросиль бы Бруть. - Нисколько. - Католики, съ своей стороны, проливая слезы умиленія, строять или дають деньги на постройку храма, синагоги, гдф должно раздаваться ученіе, противное Христу и христіанству... «Стало быть-Католики уже не исповъдують своего Христа»? спросиль бы Бруть.— Нътъ, исповъдутъ, т. е. говорятъ, что исповъдуютъ. — Ксендзъ шествуеть съ раввиномъ, подъ ручку, въ процессіи... «Въдь они оба служители храмовъ, спросить опять наивный Брутъ, проповъдники ученій несовмъстимыхъ, противоположныхъ? значить, одинь уступиль другому, или оба убъдились въ лживости своихъ ученій, или каждый призналь истину ученія, своему противоположнаго? Но въдь одно исключаетъ другое? Какъ же это согласить?... — Нътъ, оба числятся, каждый, при своей въръ. -- «Такъ это не честно»! воскликнетъ Брутъ. «Было бы въ тысячу разъ честнъе и нравственнъе, если бы Католики и Евреи пришли другъ къ другу и сказали: мы отказываемся отъ Христа и его заповъдей, а мы отъ Талмуда и ожиданій Мессін; мы соединяемся другь съ другомъ во имя нашего человъческаго званія!.. Но такъ какъ они этого не говорять и продолжають оффиціально принадлежать къ ученіямъ Христіанскому и Еврейскому, то они являютъ безобразный примъръ гнусной лжи, лицемърія, неуваженія къ своему вванію и преврвнія къ народу, исповъдующему свою въру искренно!...»

Согласитесь, читатель, что это правда, что такъ долженъ

посудить всякой безпристрастный, даже чуждый іудаизма и христіанства, честный, правдивый человівкъ! Но у нашихъ прогрессистовъ есть въ запасъ словцо, которое, по ихъ мнвнію, все разъясняеть и разрвшаеть. Это: «духъ современной цивилизаціи, цивилизаціи XIX вѣка». Чтожъ это такое? Новая религія, что ли? Гдѣ кодексъ этой цивилизаціи? Гдь отыскивать ее, наконецъ? Даже Еврейскій журналь «Сіонъ», и тотъ, въ одномъ изъ своихъ нумеровъ, опирается, въ требованіи новыхъ правъ для Евреевъ, на просвъщеніе XIX въка. Невольно хочется спросить «Сіонъ» (очень умный и замвчательный журналь, между прочимь): «да какой эры этотъ XIX въкъ? Это XIX въкъ эры христіанской, христіанской проповъди и христіанской цивилизаціи, —вами отвергаемой, а потому вамъ и ссылаться на него неприлично. Что такое значить духъ современной цивилизаціи? Выражается ли она въ томъ, что Англичане теснять Славянъ и поддерживають гнеть надъ ними Турокъ, отвергающихъ цивилизацію? Въ ученіи ли матеріалистовъ, отвергающихъ понятіе о добрв и злв, и низводящихъ человвка на степень безотвътственнаго животнаго, лишеннаго внутренней свободы воли? Въ разврать ли женщинъ, проповъдуемомъ нъкоторыми коммунистами?.. Очевидно, что повторяющіе это слово-сами не дають себъ яснаго въ немъ отчета, и должны будутъ, при допросв, свести свои открытія въ области цивилизаціи къ тъмъ нравственнымъ истинамъ, которыя всъ, давно уже, пропов'яданы міру именно Евангеліемъ, которыя д'яйствительно, въ наше время, шире воплощаются въ жизни, но которымъ еще далеко до полнаго на землъ осуществленія, согласно христіанскому идеалу.

Итакъ, только во имя христіанскихъ же началъ, а не какой-то цивилизаціи, можно желать расширенія льготъ и правъ для Евреевъ, но нельзя же, опираясь на начала внесенния въ міръ христіанствомъ, требовать отрицанія и отверженія этихъ началь! Это безсмысленно. Въротерпимость, повельваемая христіанскимъ ученіемъ, не значитъ въроугодливость, не значитъ равнодушіе къ въръ, а еще менъе отреченіе отъ своей въры и своего знамени. — Евреямъ должна быть предоставлена полная свобода въроисповъданія, но тамъ, гдъ бы стали хлопотать, напримъръ, о преуспъяніи Еврей-

скаго ученія, о поддержкі Еврейской ортодоксіи или о томъ, чтобы Закону Божію учили настоящіе, твердые въ Талмудъ, а не шаткіе раввины, -- тамъ, чрезъ. это, засвидътельствовалось бы только совершенное равнодушіе къ истинъ христіанской. Можно допустить Евреевъ въ разныя должности, но не въ тъ должности, гдъ власти ихъ подчиняется быть Христіанъ, гдъ они могутъ имъть вліяніе на администрацію и законодательство христіанской страны. Къ чему же вы будете отрекаться отъ своего внамени, когда Евреи упорно держатся своего? Намъ скажутъ: «въ наше время въра ничего не значить, просв'ященный Еврей все равно, что Христіанинъ». Если ничего не значитъ, такъ зачвиъ же Еврей не отречется отъ своего закона публично, не объявить всенародно, что признаетъ его ложнымъ, и принимаетъ... что? Ну, положимъ, хоть кодексъ цивилизаціи XIX віка, по вашему, но согласитесь, что такое отречение необходимо. Если же Еврей не ръшается на это отреченіе, то стало-быть, это противно его совъсти, стало-быть онъ дорожить и признаетъ истиннымъ ученіе своего Талмуда. А признавая истиннымъ ученіе Талмуда, онъ должень дійствовать, онъ не можеть иначе дъйствовать, какъ въ духъ своего ученія, противоположнаго всёмъ началамъ, которыя легли въ основу частнаго и общественнаго, и государственнаго быта въ христіанской землъ.

Мы никогда не враждовали съ Евреями. Мы признаемъ великія дарованія этого народа и искренно сожальств объего заблужденіи. Мы готовы желать, чтобы обезпечена была ему полная свобода быта, самоуправленія, развитія, просвіщенія, торговли (разумівется, во сколько Евреи способны уважать общіе для всіхъ граждань законы); мы готовы даже желать допущенія ихъ на жительство по всей Россіи, — но мы не можемъ желать для нихъ административныхъ и законодательныхъ правъ въ Россіи, въ страні, которая предносить предъ собою знамя христіанства, создалась и развивается на началахъ христіанской истины, и, повторяемъ, не въ иномъ смыслів признаемъ возможнымъ будущее примівненіе новаго закона о Евреяхъ. Допустить Евреевъ къ участію въ законодательствів или въ народномъ представительствів, какъ въ Англіи (кроміь діль, ихъ непосредственно касаю-

щихся), мы считаемъ возможнымъ только тогда, когда бы мы объявили, что отрекаемся и отказываемся отъ христіанскаго путеводящаго свъта. Совмъщеніе же, съ одной стороны, признанія за Евреями такихъ правъ, съ другой — оффиціальной върности христіанскому знамени, — есть ложь и лицемъріе, вредныя для народной нравственности, и потому неспособныя дать, даже и на практикъ, никакихъ прочно-полезныхъ результатовъ.

Мы знаемъ, что противъ нашего мнанія поднимется цълый хоръ недобросовъстныхъ или непонятливыхъ публицистовъ, что насъ обвинятъ въ отсталости, въ варварствъ, въ
невъжествъ, и даже въ фанатизмъ! Эти клеветы намъ не
страшны. Но неужели не найдется людей, способныхъ разсмотръть вопросъ хладнокровно и на основании простой логики? Или требование логики въ сочиненияхъ большей части
нашихъ публицистовъ—есть требование неумъренное?...

Отчего Евреямъ въ Россія вивть ту равноправность, которой не дастея пашниъ рас-

Москва, 26-го мая 1862 г.

Статья объ Евреяхъ, помѣщенная въ 19 № «Дня» \*), произвела, какъ и слѣдовало ожидать, истинный взрывъ негодованія во многихъ, преимущественно Петербургскихъ журналахъ, служащихъ по прогрессивной и либеральной части. Впрочемъ, кромѣ одной статьи, принадлежащей Московской газетѣ и на которую мы не замедлимъ отвѣчать, остальные, имснно Петербургскіе журналы, не представили никакого серьезнаго возраженія: большая часть изъ нихъ, имѣя во главѣ или въ хвостѣ «Сѣверную Почту», только провозгласила хоромъ отсталость и «косность» редакціи «Дня», и дала публикѣ новое свидѣтельство своего благородства, своего либерализма, своего великодушія, своего сочувствія къ меньшей братіи вообще и къ угнетеннымъ въ особенности.

Сочувствіе къ угнетеннымъ! Какія чудесныя слова! сколько въ нихъ нравственной красоты и великой, утвшительной для общества, прогрессивной силы! Какъ же не цвнить такое

<sup>\*)</sup> См. предидущую статью.

направленіе въ нашей литературь, какъ же не отдать справедливости Петербургскимъ журналамъ и газетамъ, другъ передъ другомъ отличающимся широтою и возвышенностью чувствъ, отъ «Гудка» до фельетоновъ оффиціальнаго органа Министерства Вн. Дълъ, съ г. Василіемъ Заочнымъ включительно?

И дъйствительно, наблюдать это литературное явленіе со стороны — въ высшей степени интересно Не разъ задавали мы себъ вопросъ: это сострадание къ человъчеству-есть ли оно искреннее движение общественной совъсти, однимъ словомъ-явленіе порождаемое положительными нравственными требованіями общества, шли же только выраженіе протеста, вполнъ зоконнаго, противъ гнетущей силы, --- сочувствіе неразборчивое, отвлеченное, не справляющееся съ дъйствительностью, основанное не на любви къ добру, а на отриданіи зла? Разумбется, первое, т. е. любовь, несравненно трудиве, потому что требуеть оть человъка положительныхъ дълъ и жертвъ, и вообще-проявленій реальныхъ; второе же - гораздо легче и можетъ дешевымъ способомъ поставить человъка въ красивое общественное положение, но тъмъ не менъе и оно — явленіе вполнъ законное, почтенное и утьшительное. Мы готовы были бы охотно признать, что сострадательность нашей литературы проистекаеть изъ того или другого источника, если бы она не переходила такъ часто въ приторную и пошлую сантиментальность, еслибъ въ ней было болве знанія двла (ми, конечно, разумвемъ здвсь не «Мертвый Домъ» г. Достоевскаго, не «Основу», да и вообще имъемъ въ виду не отдъльныя статьи въ томъ или другомъ періодическомъ изданіи, а главный, общій, господствующій характеръ ихъ направленія), —еслибъ, наконецъ, насъ не смущало следующее постоянное противоречіе:

Тѣ Петербургскіе органы литературы, которые по преимуществу щеголяють «демократическим» направленіемь, а слѣдовательно и состраданіемь къ народу, къ угнетенной меньшей братіи вообще,—не только оказывають полнѣйшее преврѣніе къ народу, но постоянно оскорбляють и такъ-сказать правственно угнетають самыя завѣтныя стороны его духа, его святыню, его убѣжденія, его вѣру, его народность, — однимъ словомъ то, что для него дороже всего на свѣтѣ!

Должно-быть, любить человъчество вообще-еще не значитъ любить человъчество Русское, которое обувается въ лапти, сапоги, смазываемые дегтемъ, и одъвается въ нагольные тулупы; наконецъ, даже и любить Русское человъчество съ его демократическою одеждою-еще вовсе не значить уважать его, его духовныя и гражданскія требованія... Наши чувствительные демократы обыкновенно создають себъ изъ народа какой-то идеаль по образу и по подобію своему, и только въ этомъ видъ ему и сочувствують, не признавая за нимъ никакого права быть самимъ собою, и нисколько не чинась съ истиннымъ образомъ народнымъ, какъ скоро замъчаютъ въ немъ несходство съ своимъ идеаломъ. Они даже не прочь въ такомъ случав прибъгнуть и къ диктаторскому жезлу или просто къ палкъ Петра Великаго, чтобы симъ сострадательнымъ способомъ вогнать народъ въ рамки своего демократическаго подобія!

Итакъ, мы нисколько не въримъ тому широкому и великодушному состраданію къ угнетеннымъ, тому сочувствію къ
народу, которое знать не хочетъ коренныхъ основъ Русской,
до сихъ поръ правственно угнетенной народности, какъ и
вообще не въримъ Петербургскому демократизму: мы ръшительно считаемъ его одного поля ягодой съ Петербургскимъ
аристократизмомъ, бюрократизмомъ и со в съ и ъ тъмъ, противъ чего онъ ратуетъ: всъ они выросли на одной и
той же почвъ, лежащей гнетомъ поверхъ Русской земли
наслъдовали тотъ же духъ Петровскаго презрънія къ Русскому народу, хотя бы причесывались à la moujick, щеголяли въ поддъвкахъ и толковали о Земствъ!...

Наконецъ есть еще третье объясненіе — и едвали не самое истинное — того «благороднаго негодованія», которымъ преисполнились Петербургскіе журналы по поводу Евреевъ, и вообще преисполняются при каждомъ удобномъ случаѣ. Оказывается, что мы, Русскіе (т. е. Русское образованное общество), не только въ области мысли, но и въ области чувства, любви, состраданія, не умвемъ быть самостоятельными и платимъ дань подражательности Западной Европѣ. Дъйствительно, развѣ мы не хлопотали объ уничтоженіи постыднаго торга Африканскими невольниками еще лѣтъ за 25 до освобожденія нашихъ крѣпостныхъ? Развѣ критикъ

Петербургскаго журнала (одного изъ толстыхъ), недавно, при разборъ сочиненій И. В. Киръевскаго, не поставиль ему упрекомъ того, что онъ въ 1831 году занимался, за границей, Германской философіей, а не больль сердцемь о томь, «что псть Французскій блузникь» или «какь Французскій буржуа давить индивидуальное развите своихь сыновей и дочерей»: мы бы еще повърили сострадательности критика, еслибъ онъ указалъ на наши Русскіе общественные вопросы, на бъдствіе нашихъ крестьянъ и рабочихъ, но онъ объ нихъ и не упоманулъ: это забвение многознаменательно. Развъ «Русскій Инвалидъ», горячо сочувствующій дёлу Итальянскаго единства, не глумится въ то же время надъ сочувствіемъ къ единоплеменникамъ-Славинамъ, выражаясь даже такимъ образомъ, что «смъшно и нельно сожальть объ угнетенных Славяних болье, чымо о Неграхъ!» И въ самомъ дѣлѣ: единоплеменники! какая узкость взгляда! нѣтъ, мы космополиты, -- а почему мы не называемъ узкимъ стремленіе Піемонтцевъ освободить всёхъ единоплеменниковъ своихъ Итальянцевъ отъ чуждаго ига, это.... это потому, что въдь они Итальянцы, и даже всъ, до послъдняго мужика (каково просвъщение!) умъють по-итальянски, — ну а Славанъ Европа ненавидитъ, или презираетъ!...

Такъ и относительно Евреевъ. Этотъ вопросъ имѣетъ извъстность Европейскую; Французы, Нѣицы, Англичане дали ему самое либеральное разрѣшеніе; чего же тутъ сомиѣваться? Кто посмѣетъ идти противъ такого авторитета? Напротивъ—тутъ можно либеральничать безопасно, потому что за насъ стоитъ авторитетъ Европейскій, можно легкимъ способомъ удостоиться аттенціи иностранной журналистики, и самому, въ собственномъ сердцѣ, почувствовать себя передовымъ человѣкомъ!...

А подумаль ли, всномниль ли хоть кто нибудь изъ благородныхъ защитниковъ принципа: допущенія Евреевъ къ высшимъ должностамъ въ государствѣ, — о той громадной массѣ Русскихъ, лишенныхъ даже и тѣхъ правъ, которыми Евреи пользовались постоянно, прежде послѣдней дарованной имъ льготы, пользовались едвали не съ самаго начала ихъ поселенія въ Малороссіи? Кому изъ «либераловъ» пришли, по поводу Евреевъ, на память—хоть наши старо о брядцы безпоповщинскаго толка? Конечно—это свои; необразованное мужичье, коснъющее въ предразсудкахъ, за нихъ еще не стыдили насъ ни Французы, ни Англичане: съ своими что за счеты! И въ самомъ дълъ, отчего ни одинъ, такъ близко принимающій къ сердцу положеніе Еврейскаго народа, отчего самъ г. Мельгуновъ, доказывающій, въ «Нашемъ Времени», что для исправленія правосудія въ Россіи необходимо допустить въ личный составъ судовъ — Нъмецкихъ Евреевъ, — не сказаль при этомъ случать ни слова о раскольникахъ, а если и упомянуль про Русскаго человтька, такъ только для того, чтобы назвать его тутъ же кстати—плутомъ?!

Мы вовсе не сочувствуемъ расколу, какъ расколу, но говоримъ только, что страненъ и подозрителенъ рьяный восторгъ, въ который наши либералы приходятъ при мысли о новыхъ правахъ Евреевъ, когда наши безпоповщинцы и вообще старообрядцы не могутъ быть избираемы въ городскія общественныя должности, не могутъ строить молеленъ, когда ихъ сожительство съ женами не признается нашимъ законодательствомъ за бракъ наравнъ съ Еврейскимъ, и дъти не считаются законными?....

На этотъ разъ воздерживаемся отъ болѣе пространныхъ сужденій о расколѣ, довольствуясь сдѣланнымъ нами заявленіемъ, и отлагая подробнѣйшее разсмотрѣніе этого вопроса до... другаго времени.

Что такое "Еврен" относительно христівнской цивилизаціи?

## Москва, 8-го августа 1864 г.

Что такое «Еврейскій вопросъ» въ Россіи, да и не въ Россіи только, а вообще въ христіанской Европъ? Этотъ вопросъ состоитъ собственно въ томъ: какимъ образомъ заглушить тотъ диссонансъ, примирить то противоръчіе, которое представляетъ существованіе Еврейскаго племени среди христіанскаго общества, — т. е. племени отрицающаго самую коренную основу христіанскаго общества, самыя его права на бытіе? Другими словами: какъ устроить отношеніс къ національности,

которая все свое опредъленіе находить только въ отрицаніи христіанства, — и другихъ элементовъ національности, даже почти и физіологическихъ не имфетъ? Еслибы Евреи отступились отъ своихъ религіозныхъ вфрованій в признали во Христъ истиннаго Мессію, никакого бы Еврейскаго вопроса и не существовало. Они тотчась бы слились съ теми христіанскими народами, среди которыхъ обитаютъ. Следовательно разръшение этого труднаго, многосложнаго, тяжелаго и скучнаго вопроса повидимому очень легко: нужно только сознать свои заблужденія, отказаться отъ того, что всь гг. прогрессисты изъ Евреевъ же называють предразсудками. Но тогда бы не было и вопроса, а вопросъ существуетъ именно потому, что Евреи желають быть согражданами христіанскаго общества, оставаясь въ то же время вфриыми своему «закону» --- стало быть они дорожать этимь «закономь», стало-быть они вполнъ раздъляють всв чаянія, сопряженныя съ іуданзмомъ какъ въроученіемъ, проникнуты въ душь тою же исключительностью, которая составляла некогда священную особенность этого племени до христіанства, но которая упразднена исполненіемъ обътованія во Христь и призваніемъ къ участію въ благодати — всего человочества. Если же таково внутреннее духовное отношеніе Евреевъ къ христіанамъ, такъ, строго говоря, тутъ примиреніе невозможно. Искренно вфрующій Еврей и искренно вфрующій Христіанинъ могутъ сосуществовать въ одномъ месте, другъ подле друга, связанные вившнимъ гражданскимъ союзомъ, --- но безъ духовнаго единенія, но не составляя другь съ другомъ никакого общаго нравственнаго цалаго: они въ области сознанія исключають другь друга. Намь могуть заметить, что и въ средъ Христіанъ очень много людей невърующихъ, отрицающихъ христіанство. Конечно такъ, но это отрицаніе, являющееся внутри самого христіанскаго общества, совсвиъ другого качества и вначенія, чёмъ отрицаніе христіанства Евреями. Въ христіанскомъ обществъ (въ обширномъ смыслъ слова) атеизмъ являетси фактомъ партикулярнымъ, личнымъ, какъ бы ни было велвко число отдёльныхъ атеистическихъ личностей; они--- эти атеисты -- какъ бы ни было рьяно ихъ отрицаніе, вращаются въ томъ же кругь христіанскаго общечеловъческаго сознанія-только въ отрицательномъ къ нему

отношеніи и на мъсто отридаемаго не могуть поставить ничего положительнаго: ни новаго высшаго нравственнаго идеала, ни новой въры (такъ какъ они вообще отвергаютъ всякую жизнь въры въ человъкъ), ни той полноты знанія, которая бы способна была замёнить вёру. Они только не-христівне по личнымъ убъжденіямъ, но сами по себъ не суть провозвъстники новой положительной истины. Совсъмъ въ иномъ отношеніи находятся къ христіанству Евреи. Ихъ отрицаніе тімь сильніе, чімь тісніе связь христіанства съ іуданямомъ. И какая связь: это логическая преемственная связь двухъ историческихъ моментовъ духовнаго развитія человъчества. (Попытаемся разсмотръть вопросъ съ точки зрънія чисто исторической, а не съ той точки врвнія, которая непремънно предполагаетъ присутствіе личной въры: въ последнемъ случае каждому легко уклониться отъ спора). Христіанство есть вінець іуданяма, --- конечная ціль, къ которой іуданямъ стремился, которая осмыслила все его историческое бытіе. Ни въ исторіи, какъ явленія историческія, ни въ логическомъ сознаніи, какъ факты сознанія — христіанство и іуданзит немыслины одинъ бевъ другого: христіанство немыслимо безъ предшествовавшаго ему іуданзма, и последній только въ христіанствъ нашель свое объясненіе и оправданіе. Что же такое Евреи въ наше время? Это воплощеніе отжившаго историческаго періода, это застывшій, упраздненный моменть общечеловъческаго духовнаго развитія, общечеловъческаго совнанія, — моменть, котораго притязанія на дальнъйшую историческую жизнь равносильны отрицанію всего последовавшаго, после него, развитія человечества. Еврей есть анахронизмъ, но анахронизмъ не мирящійся съ своей участью, а претендующій на вначеніе современное. Между твиъ, еслибы этотъ анахронизиъ имълъ значеніе современное, то этимъ бы исключалось все прочее нынъ современно существующее, — все, что является теперь какъ логическій выводъ изъ времени предшествующаго. Если върованіе Еврея имбетъ логическое право на бытіе въ наше время, т. е. если предположить, что оно нисколько не упразднено исторіей, то не только христівнство не имфетъ смысла, какъ последующій логическій моменть общечеловечческаго религіознаго совнанія, но и вся исторія человъчества

временъ Христа, со всей новъйшею, т. е. христіанскою цивилизаціей, липается всякой разумной логической основы, является какою то необъяснимою случайностью, теряетъ право на историческое бытіе! Еврей, отрицая христіанство и предъявляя притязанія іудаизма, отрицаеть вмість съ тыть логически всё до 1864 года успёхи человёческой исторіи и возвращаетъ человъчество на ту степень, въ тотъ моментъ сознанія, въ которомъ оно обреталось до явленія Христа на земле. Въ этомъ случав Еврей не просто невърующій, какъ атеисть, нътъ: онъ, напротивъ, въритъ со всею силою души, признаетъ въру, какъ и Христіанинъ, существеннымъ содержаніемъ человіческаго духа, и отрицаеть христіанство — не какъ въру вообще, а въ самой его логической основъ и исторической законности. В рующій Еврей продолжаеть въ своемъ сознаніи распинать Христа и бороться въ мысляхъ, отчаянно и яростно, за отжитое право духовнаго первенства, - бороться съ Тъмъ, Который пришель упразднить «законъ» -- исполненіемъ его.

Найдутся, пожалуй, такіе господа, которые обвинять насъ въ желаніи разжечь взаимную ненависть Христіанъ и Евреевъ, возбудить религіозный фанатизмъ и т д. - Этимъ господамъ несравненно привольнее пребывать въ какомъ-то смутномъ состояніи, въ какой-то сфрой неопредфленности мысли и чувства, не разрешая противоречій, не отдавая себе яснаго отчета ни въ чемъ, не подвергая логической пыткъ внутренній міръ своего сознанія. Такимъ безобразнымъ смѣшеніемъ, такою путаницей понятій особенно страждетъ наша Россійская общественная современность, прикрывая плащемъ прогресса, гуманности и т. д — свою тощую логику. Русское общество закидано кругомъ такимъ множествомъ блестящихъ фразъ, такъ называемыхъ «последнихъ результатовъ науки» и «аксіомъ всего просвѣщеннаго міра», что отъ нихъ, кромъ сумбура, ничего въ головахъ и не остает-Если Пушкинъ, говоря про одного генерала, сказалъ: «онъ чиномъ отъ ума избавленъ», то едвали не съ большимъ правомъ можно примънить это и къ нашимъ господамъ, красующимся въчинахъ либераловъ, гуманистовъ, прогрессистовъ и проч. Главная задача людей мыслящихъ и искренно любящихъ Россію, въ наше время, должна бы со-

стоять въ критической повъркъ всего того умственнаго и нравственнаго хлама, который накопился въ Русскихъ людяхъ вследствіе ложнаго, несамостоятельнаго развитія нашего просвещенія, — въ строгомъ разборе техъ ходячихъ фразъ, которыми пробавляется значительная часть нашего общества, и едвали не преимущественно въ высшихъ его сферахъ. Никогда разъяснение истины не приведетъ ко лжи и злу; никогда свътъ не создастъ мрака, --- напротивъ точнъе и отчетливъе опредълитъ настоящія отношенія жизненныхъ явленій между собою. Что же касается до Евреевъ, то всякое разъяснение этого вопроса — съ одной стороны поможеть только еще болье разогнать мракъ фанатическаго неразумія и сліпой ненависти, — а съ другой способно, можетъ-быть, будетъ и воздержать нъсколько отъ потворства лжи, отъ излишней и гръшной любезности съ нею, отъ вреднаго притупленія нравственнаго чувства и оть опасныхъ уступокъ въ ущербъ Русской народности.

Мы хотъли бы уяснить для сознанія самихъ Евреевъ всю полноту противоръчія, представляемаго іуданямомъ въ міръ христіанскомъ. «Іудей, — говоритъ Хомяковъ въ своихъ Историческихъ Запискахъ, -- послѣ Христа, есть живая безсмыслица, не имъющая разумнаго существованія и потому никакого значенія въ историческомъ мірь»... Логическій выходъ изъ такого положенія возможень только одинь: отречься отъ Жидовства и принять тв начала, которыя составляють законъ всего современнаго просвъщеннаго міра. Это честный, прямой и вполнъ плодотворный выходъ, но есть и другойпуть отрицательный и болье комфортабельный шуть безвьрія: перестать быть Жидомъ, не отрекаясь отъ Жидовства, но не дълаться и Христіаниномъ, а чъмъ-то среднимъ, какой-то нравственной и умственной амфибіей. Это то, что прогрессисты - Евреи называють: примкнуть къ общечеловъческой цивилизаціи. По нашему мнітью это значить — повиснуть на воздухъ, но не такъвъдь думаютъ прогрессисты, и мы желали бы, чтобы сами эти Евреи объяснили намъчто это за почва, на которую они предполагаютъ стать, отръшившись отъ религіозныхъ предразсудковъ своей народности и не приставъ къ религіознымъ убъжденіямъ той или другой Европейской народности, среди которой они живутъ?

Они не Евреи, и не Христіане въ смыслѣ вѣрованія, — что же они такое? Философы... Какіе? Какой изъ школь --въдь имъ нътъ числа? да и какая изъ нихъ вполнъ закончена, представляеть вполив установившуюся систему, не отстраняемую дальнъйшимъ прогрессомъ мышленія? Не пришли ли наконецъ эти школы, въ своемъ логическомъ развитін и въ попыткахъ утвердить абсолютную истину на чистомъ логическомъ основаніи — вні религіи, къ отрицанію всякой обсолютной истины, подставивь, такъ-сказать, человъчеству подъ ноги въчно колеблющуюся почву истинъ относительныхъ? Къ тому же вообще современная философія едвали можетъ быть понята совершенно отвлеченно, независимо отъ всякаго религіознаго и даже христіанскаго сознанія: она возится съ нимъ, борется или отрицаетъ, старается разрёшить вопросы имъ поставленные, внести критику разума въ цълый міръ представленій неизвъстныхъ до-христіанскому историческому міру, и неразлучныхъ съ человъческимъ сознаніемъ — съ наступленіемъ христіанскаго періода исторіи... Посмотримъ теперь на другую сторону общечеловъческой цивилизаціи, по отношенію къ Еврею, — на нравственно-бытовую. Вліяніе христіанства, какъ начала общественнаго и бытоваго, пребываеть въ человъкъ, принадлежащемъ къ быту христіанскаго общества и действуеть въ немъ — непосредственно, неръдко даже безъ его въдома и сознанія, и хотя бы даже онъ умственно и отрицаль христіанство. Но не таково положеніе Еврся. Онъ чуждъ или имъетъ притявание быть чуждымъ вліянія христіанства, какъ общественнаго и бытоваго начала. Еслибы даже Еврей и увъряль, что мыслью своей онъ принадлежить къ школь того или другого философа, то пришлось бы все-таки спросить каждаго Еврея -- къ какой школь онъ принадлежить въ своемъ быту, какимъ общественнымъ нравственнымъ началомъ онъ руководствуется? Мы не предложимъ этого вопроса даже нигилисту-христіанину, ибо уб'вждены, что разрывъ его съ христіанствомъ чисто внішній и что есть нравственные предълы, чрезъ которые не позволить переступить ему его совъсть, — которая, будучи разъ просвъщена христіанскимъ сознаніемъ, никогда не можетъ снизойти до спокойнаго состоянія совъсти язычника. Она всегда будеть предъ-

являть запросы, на которые надо будетъ пріискивать успокоительные отвъты. Мы конечно разумъемъ здъсь не тъхъ падшихъ, загрубълыхъ злодвевъ, которые случаются и въ христіанскомъ обществъ: мы говоримъ о нормальномъ состояніи совъсти и нравственной природы человъка. Отъ христіанскаго правственнаго сознанія невозможно отділаться человъку, -- разъ, когда оно его коснулось--- непосредственно ли, или посредствомъ общества, среди котораго онъ возросъ и воспитался. Но Еврей, имфющій притязаніе стоять вообще внъ всякаго христіанскаго сознанія и дъйствительно пребывавшій въ постоянномъ разобщенім съ христіанскимъ духовнымъ міромъ чрезъ свои религіозныя върованія, — Еврей, отрекшись отъ этихъ вфрованій и следовательно отъ обязательности бытоваго Еврейскаго нравственнаго закона, — какимъ новымъ нравственнымъ, общественнымъ и бытовымъ закономъ будеть управляться въ частномъ и общественномъ быту? Закономъ личной совъсти, на сердцахъ написаннымъ? Но сердце человъка подвижно, и почему же можетъ быть обязательно для человъка слушаться своей совъсти, какъ скоро она не освъщена и не освящена христіанскимъ въроученіемъ, раскрывшимъ человѣку всю полноту нравственнаго закона, въ немъ пребывающаго, и призвавшимъ его къ безконечному совершенствованію? Внв христіанскаго сввта, внесеннаго во внутренній міръ совъсти человъка, совъсть блуждаеть въ потемкахъ, естественное сознание естественныхъ законовъ совъсти неясно, шатко и зыбко; - и къ тому же его очевидно надостаточно для человъка, уже вышедшаго изъ состоянія естественности. — Что же касается до внішнихъ, формальныхъ законовъ тъхъ государствъ, въ области которыхъ приходится Еврею жить, -- то какъ бы строго ни подчинялся имъ Еврей, эти законы нисколько не отстраняютъ нравственной высшей истины и не простираются на область частнаго и общественнаго быта. Внёшняя правда, ими выражаемая, не только недостаточна сама по себъ, но и немыслима безъ восполненія ея законами внутренней правды, живущими въ христіанскомъ сознаніи общества. Государство конечно не ссть церковь; но общество, которому государство это служить щитомъ и органическимъ внѣшнимъ покровомъ-есть общество христіанское.

Однимъ словомъ, Еврей, отръшающійся отъ въры отцовъ своихъ и желающій въ то же время стоять внѣ христіанства, является предъ нами человъкомъ не только безъ въры, но и безъ всякаго нравственнаго закона, который бы управляль его внутреннимь міромь и его отпошеніями къ обществу, — онъ стоить внъ тъхъ общественныхъ и бытовыхъ началь, на которыхъ созиждено, стоить и которыми управляется современное общество, которыя образують воздухъ, атмосферу этого общества, живуть и действують въ его членахъ, несмотря даже на личное отношеніе ихъ мысли къ этимъ началамъ: въ этомъ именно и заключается нравственная гарантія внутренней безопасности для обществъ. Впрочемъ въ большей или меньшей степени то же самое можетъ быть сказано не только о христіанскомъ, но и о всякомъ другомъ обществъ, руководящемся какимъ-либо религіозно-нравственнымъ върованіемъ. Когда вамъ говорятъ про общество магометанское, іудейское, буддійское, вы знаете, какимъ нравственнымъ закономъ оно управляется, и члены его въ предълахъ этого общаго, ими признаннаго закона считаютъ себя нравственно обезпеченными. Но какъ скоро вамъ рекомендуется человъкъ, ссылающійся, вмъсто нравственно-религіознаго закона, на общечеловъческую цивилизацію, то вы естественно зададите себъ вопросъ: гдъ же общій кодексь нравственныхь правь и обязанностей этой цивилизаціи, поставляющей себя вню религіи какъ догмы и какъ бытоваго начала? Здёсь что ни человёкъ, то особый кодексъ, и каждаго сына таковой цивилизаціи пришлось бы по неволъ подвергнуть особливому допросу и справкъ на счеть его нравственныхъ правилъ. Общаго кодекса не оказывается. Можно было бы, напримъръ, предполагать, что общечеловъческая цивилизація выработала убъжденіе, красть — не следуеть и что это дело скверное. Но вотъ вамъ ученіе, объявляющее себя последнимъ новейшимъ словомъ общечеловъческой цивилизаціи, которое низводить человъка до скота, освобождаетъ его отъ нравственной вмъняемости преступленій и торжественно объявляеть, что человъкъ имъетъ полное нравственное право красть, если это ему нравится. (Одинъ изъ публицистовъ «Русскаго Слова» объявиль, что онь не крадеть по тому же самому, почему не

любить тухлую говядину; но что если онъ можеть получить вкусъ къ тухлой говядинъ, то въ правъ получить вкусъ и къ воровству, въ чемъ не будетъ состоять никакого нравственнаго преступленія). Пусть же тъ, которые не признають для себя другихъ основъ, кромъ «общечеловъческой цивилизаціи», опредълять и обнародуютъ намъ, что именно изъ нея будетъ выбрано, выжато, процъжено ими — что именно они принимаютъ за обязательный для себя кодексъ? Но на чемъ же будетъ основана эта обязательность? На личномъ вкусъ и произволъ: она не коренится въ глубинъ духа, она не связана въ сознаніи со всъмъ, что есть завътнъйшаго для человъка, съ началомъ началъ и причиною причинъ всего сущаго — однимъ словомъ съ идеею Бога...

Мы просимъ извиненія у нашихъ читателей за этотъ длинный и скучный разборъ Еврейскихъ притязаній — довольствоваться общечеловъческою цивилизацією внъ какихъ бы то ни было религіозно-нравственныхъ върованій. Мы видъли, что вст эти притязанія, вся эта драпировка плащемъ цивилизаціи — есть чисттйшая нельпость, громкая фраза, прикрывающая или лицемтріе, или совершеннтйшую пустоту души и мысли, или сумбуръ умственный и нравственный, съ которымъ, конечно, можно иной разъ очень благополучно просуществовать, но на которомъ нельзя ничего созидать или основывать. Мы не думаемъ, чтобъ было особенно выгодно для общества размноженіе такого рода амфибій, умственныхъ и нравственныхъ, — особенно же если эти амфибіи получають въ обществъ положеніе довольно значительное...

Говоря по правдъ, Евреи, пріобщающіеся къ общечеловъческой, т. е. Европейской цивилизаціи, невольно и непремънно пріобщаются и къ жизненной стихіи европеизма, т. е. къ христіанству; ибо Европейская цивилизація есть продуктъ не только древняго, но и христіанскаго міра, и христіанство входить въ нее какъ такой ен существенный элементь, который никакъ изъ нея выкраденъ быть не можетъ. Ученіе Христа стало отнынъ закономъ всей позднъйшей жизни міра; по крайней мъръ христіанство, какъ говорить Хомяковъ въ тъхъ же своихъ Запискахъ, «обусловливаетъ до сихъ поръ крайніе предълы развитія народовъ, его исповъдующихъ. Таковъ смыслъ всякой религіи, продолжаетъ онъ: она

есть граница всего духовнаго и умственнаго міра для человъка. Народъ, выступившій изъ границъ своего върованія, создаеть себъ върованіе новое; отрицаніе же, еще не создавшее новаго положенія, находится въ прямой зависимости отъ положенія отвергаемаго. Поэтому христіанство шего времени (принимаемое или отрицаемое) есть законъ всего просвъщеннаго міра, — и народы, принявшіе проповъдь іудейскихъ рыбаковъ, сдёлались властителями всего земнаго шара и вождями человъчества»... Но пріобіцаясь, вмъстъ съ цивилизаціей, и къ жизненной стихіи цивилизаціи, образованные Евреи — по странному заблужденію или по явной недобросовъстности — не хотять въ томъ сознаться. Какъ люди развитые, они не могутъ не признавать нравственнаго закона Христа совершеннъйшимъ; они не могутъ не видъть, что воздухъ, которымъ они дышутъ, есть христіанство; они должны наконецъ необходимо проникнуться этимъ воздухомъ, усвоить себъ христіанскую точку зрънія — уже для одного того, чтобъ уразумъть явленія Европейской цивилизаніи, чтобы понимать Данте, Шиллера, Гёте съ его Фаустомъ, Рафаэля, Шекспира и пр. — на что они всегда предъявляютъ претензію...

Но не принявъ христіанства въ душу искренно и сознательно, не признавъ открыто его власти надъ собою, они становятся въ ложное, неискреннее отношеніе къ Европейской цивилизаціи, — а при такомъ отношеніи ихъ участіе въ ней не можеть быть истинно плодотворно. Исторія цивилизаціи новійшихъ временъ должна опреділить місто, занимаемое въ ней элементомъ іудейскимъ, особенно въ Германіи, гдб двятельность такихъ Евреевъ, отставшихъ отъ Моисеевыхъ и неприставшихъ ни къ какимъ инымъ религіознымъ върованіямъ, довольно сильна. Всякому ясно, что изъ Еврея не выйдеть ни Гете, ни Шиллера, ни Шекспира; а выйдеть развъ только Гейне и Бёрне. Мы думаемъ, что Германскій духъ много размельчаль отъ вторженія въ него nodoбныxъ Еврейскихъ ингредіентовъ. Еще менте можемъ мы ожидать блага отъ этого вторженія «цивилизованныхъ Евреевъ» въ духовную жизнь Русскаго народа, которая вся проникнута :началомъ религіознымъ.

Но богатое дарами племя Евреевъ могло бы богато опло-

дотворить собою почву Европейскихъ обществъ, еслибы, вмѣстѣ съ искреннимъ отреченіемъ отъ іудаизма, оно также искренно прилѣпилось къ истинѣ христіанства. Внѣ этого — имъ суждено, съ своимъ такъ - называемымъ общечеловѣческимъ просвѣщеніемъ, стать — повторяемъ еще разъ — амфибіями во всѣхъ смыслахъ, безъ національности, безъ религіи, безъ правственности, и внести лицемѣріе и фальшь въ область Европейскаго христіанскаго просвѣщенія.

## Изъ газеты "Москва".

Не объ эманципаціи Евреевъ следуеть толковать, а объ эманципаціи Русскихь отъ Евреевъ.

## Москва 15-го іюля 1867 г.

Одно изъ самыхъ привилегированныхъ племенъ въ Россін-это несомивнно Евреи въ нашихъ западнихъ и южнихъ губерніяхъ. Несомивнно и то, что такая привилегированность составляеть не только аномалію, но и положительное зло для цълаго края, да сверхъ того несовмъстима и съ собственною пользой Евреевъ. Можетъ-быть покажется страннымъ, что мы говоримъ о привилегированности племени, которое у насъ привыкли считать загнаннымъ и обиженнымъ, и къ которому всякій предъявляющій притязаніе на званіе гуманнаго и передоваго человъка — вмъняетъ себъ въ обязанность относиться съ особенною симпатіей. Отчасти подъ вліяніемъ этой несвободной симпатіи, а отчасти и въ силу болье серьезныхъ и разумныхъ основаній, изданъ цілый рядь законодательныхъ мфръ, пролагающій для Евреевъ путь къ совершенной равноправности съ полноправнъйшими подданными Россійской имперіи. За исключеніемъ нікоторыхъ еще остающихся ограниченій, между прочимъ ограниченія селиться въ великорусскихъ губерніяхъ, Евреи (не говоря уже о тёхъ, что учились въ университетахъ) почти уже сравнени въ правахъ съ коренными Русскими. Но пользуясь такою равноправностью, Евреи въ то же время образуютъ изъ себя особыя еврейскія общества, имѣютъ свое отдѣльное, закономъ огражденное, еврейское самоуправленіе. Какъ же иначе какъ не привилегіей назвать этотъ наддатокъ къ общимъ правамъ, въ силу котораго тѣсно-сплоченныя и замкнутыя еврейскія общины представляются какимъ-то status in statu, государствомъ въ государствѣ, изъятымъ изъ дѣйствія общихъ законовъ?

Въ последнее время пущена въ оборотъ мысль, что Евреи не только русскіе подданные, но просто Русскіе, такіе же какъ и всъ мы Русскіе, только «Моисеева закона». Это стало любимою темой еврейскихъ и даже русскихъ публицистовъ. Разница только въ въръ, говорять они, и не въ этомъ состоитъ народность. Если такъ, — съ чемъ мы впрочемъ не согласны, — то зачемъ же узаконенная особенность еврейскихъ обществъ? Въроисповъдание не можетъ здъсь служить основаніемъ, потому что ни лютеране, ни католики не составляютъ изъ себя отдъльныхъ гражданскихъ обществъ; они имъютъ только свои особыя церковныя управленія, что могуть им'вть и Евреи. Стало-быть и еврейская религія не можеть быть достаточною причиной для отдёльности еврейскаго самоуправленія, да и не должна- по самому ученію еврейскихъ публицистовъ, отрицающихъ значение въры какъ элемента народности. И дъйствительно, девятый томъ Св. Законовъ, о состояніяхъ, не делить русскихъ подданныхъ по вероисповеданію и ни слова не говорить объ иновърцахъ. Онъ установляетъ только различныя права состоянія для природныхъ обывателей, для инородиевъ и для иностранцевъ, и въ числъ инородиевъ включаетъ Евреевъ, для которыхъ излагаетъ особыя узаконенія: очевидно, что законъ разсматриваетъ ихъ какъ особую народность. Такимъ образомъ самое существованіе Евреевъ въ Россіи, отдъльными общинами, тъмъ самымъ противоръчить увъренію Евреевъ, что они «Русскіе». Если же ихъ желаніе «быть Русскими» искренно; если Евреи дъйствительно не составляють и не хотять составлять особой народности, --- то они первые должны стремиться къ совершенному уничтоженію ихъ отдъльнаго самоуправленія, кагальнаго устройства и иныхъ подобныхъ учрежденій. Въ противномъ случав мы въ правъ усомниться въ ихъ искренности,

въ правъ подумать, что они, желая быть Русскими, хотятъвъ то же время остаться и Евреями-не по одному только въроисповъданію, принадлежать въ одно время и къ русской національности и къ еврейской, пользоваться и общими правами и особыми исключительными, получающими при такихъ условіяхъ уже значеніе привилегій. Евреи, конечно, станутънапирать на то, что эта исключительность обусловливается не различіемъ народности, а различіемъ религіи. Но мы уже показали, что различіе религіи не признается закономъ достаточнымъ поводомъ къ образованію особеннаго общественнаго устройства, и Евреямъ остается только: или признать, что ихъ религія дійствительно создаеть изъ нихъ особую еврейскую народность, чуждую и даже враждебную всякой иновфрной народности, и въ такомъ случав отречься отъ притязаній на равноправность и національное съ Россіей единство, --- или же ограничиться въ отношеніи къ в фроиспо-въданію особымъ духовнымъ управленіемъ по образцу, напримфръ, лютеранскаго, и затъмъ во всъхъ других вотношеніяхъ отказаться отъ всякаго еврейскаго самоуправленія и отъ существованія отдъльными еврейскими обществами.

Мы лично можемъ находить болбе правды и логики въ томъ мнъніи, которое не отдъляеть еврейской въры отъ еврейской народности, но последній выходъ изъдилеммы, т. е. отреченіе отъ всякихъ притязаній на еврейскую народность, считаемъ болъе сообразнымъ съ пользою и государства и самихъ Евреевъ, и именно потому, что оно вносить духовное раздвоеніе въ среду самого еврейства. Для государства оно выгодно тъмъ, что подрывая еврейскій фанатизмъ въ самомъ основаніи, въ то же время разбиваетъ крупкую замкнутость еврейскихъ общинъ, съ которыми такъ трудно справляться и полиціи и высшей администраціи, и облегчаеть действіе власти, допуская возможность большаго единообразія въ управленіи. До сихъ поръ, подъ покровомъ своеобразной общественной организаціи, еврейство имфетъ возможность и право сохраняться въ прокъ, словно подъ стеклянымъ колпакомъ, какъ отдъльная народность; переставая признавать Евреевъ какъ отдъльное гражданское общество, правительства сняло бы съ нихъ этотъ колпакъ, подвергло бы еврейство разлагающему дъйствію воздуха и свъта, и вытащило

бы наружу, изъ темныхъ норъ, гнѣзда самаго отвратительнаго и фанатическаго изувѣрства. Для Евреевъ же собственно такая мѣра была бы полезна уже тѣмъ, что высвободила бы ихъ изъ-подъ деспотической власти раввиновъ, цадиковъ, кагаловъ и т. п., и сломила бы лишнюю искусственную преграду, отдѣляющую ихъ отъ русскаго общества, оставивъ только преграды чисто-правственнаго свойства, уничтоженіе которыхъ зависѣло бы уже отъ нравственнаго и религіознаго развитія самихъ Евреевъ и во всякомъ случаѣ было бы легче.

Такой конечный результать, сколько можно судить по общему духу законодательныхъ мфръ, составляеть задачу и самого правительства. Но потому-то и странно это противоръчіе: уравнивая Евреевъ въ правахъ съ Русскими, расширяя ихъ льготы, правительство въ то же время не только оставляеть за ними старыя особенности еврейскаго общественнаго устройства, но и вводить новыя, которыя всв вмвстъ дълаютъ изъ Евреевъ отдъльное кръпко-организованное и плотно-замкнутое религіозно-народное общество. Мы разумфемъ здфсь не одно кагальное и иное устройство съ коширными и коробочными сборами и прочими гражданскими отличіями и привилегіями, но и учрежденіе особыхъ казенныхъ еврейскихъ училищъ въдомства Министерства народнаго просвъщенія, особыхъ для Евреевъ гимназій, инспекцій и дирекцій, а также и организованное казенное попеченіе объ еврейскомъ православіи, объ образованіи искренно убъжденныхъ въ правотъ своей религи раввиновъ, и т. д. и т. д.

Во всякомъ случать современное общественное устройство Евреевъ представляется, повторяемъ, какимъ то status in statu въ Западномъ крат, гдт премудрость польскихъ королей и польской шляхты укртила еврейское владычество еще издавна. Толкуютъ объ эманципаціи Евреевъ. Вопросъ долженъ быть поставленъ иначе: это вопросъ не объ эманципаціи Евреевъ, а объ эманципаціи русскаго населенія отъ Евреевъ, объ освобожденіи русскихъ людей на западт, отчасти и на югт Россіи отъ еврейскаго ига. Эта точка эртнія несравненно правильнте. Поставивъ себт задачею прежде всего пользу своихъ, своего народа, мы придемъ, пожалуй, и къ необходимости эманципировать Евреевъ, но не

теряя изъ виду благо русскаго населенія. соображая льготы Евреямъ — съ дъйствительною пользою, прежде всего, русскихъ жителей.

Отъ общихъ разсужденій перейдемъ къ частнымъ фактамъ. Читатели найдуть въ этомъ же Л: статью, которую мы сочли приличнымъ озаглавить: «Еврейская привилегія». Въ , справедливости разсказа г-жи Кохановской мы сомнъваться не можемъ, да къ тому же разсказъ ея служитъ только подтвержденіемъ извъстія о такомъ же однородномъ случать, сообщеннаго въ «Московскихъ Въдомостяхъ», и самъ въ свою очередь имъ подтверждается. Ничто лучше не обрисовываетъ положенія дълъ, ничто такъ не характеризуетъ подчиненнаго отношенія містной русской власти къ сврейской силь. русскаго общества къ еврейской тесно-сплоченной общинъ въ Западномъ крав, какъ разсказанное г-жей Кохановской происшествіе. А между темь это происшествіе не выходить изъ разряда обыденныхъ и только благодаря случаю получаетъ огласку. Впрочемъ, сколько и оглашенныхъ извъстій о деспотизмъ раввиновъ, о фанатизмъ цадиковъ, о торговлъ людьми, устроенной Евреями для поставки рекруть, о кабаль, въ которой держить Еврей сельскій русскій людь,сколько такихъ извъстій, разсъянныхъ въ газетахъ, оставлено и русскою публикой и русскими публицистами вниманія! Но сопоставляя эти изв'єстія вм'єсть съ печатаемымъ нами разсказомъ, невольно ужасаешься такому іудейскому плененію Руси; невольно спрашиваешь себя: где мы. въ Россіи или действительно въ жидовской Палестинь, какъ издавна прозывается нашъ Западный край? Происшествіе, описанное г-жею Кохановской, возмутительно не только для православнаго чувства, но и для достоинства Русскаго. Русскіе въ Россіи не безопасны и безсильны противъ еврейскаго фанатизма! Его трепещетъ и христіанскій пастырь, и полиція, и нужна военная стража, чтобъ ограждать въ Россіи Еврея, посъщающаго домъ православнаго священника! Если действительно существуеть правило упоминаемое въ стать в г-жи Кохановской, въ силу котораго никто изъ Евреевъ, желающихъ принять православную въру, не можетъ быть допущенъ къ св. крещенію ранье шести недыль и безъ увольнительнаго свидътельстви от еврейскаго обществи, то это такая привилегія, которою не пользуется ни одно изъ неправославных в вероисповеданій. Ни для католика, ни для протестанта нётъ тёхъ препятствій къ переходу въ православіе, какія полагаетъ законъ Евреямъ. Можно было бы подумать, что русскій законъ спеціально печется объ огражденіи духовной цёлости еврейскаго племени и деспотической власти еврейской общины надъ совестью ея членовъ. Какъ будто легко добиться Еврею, желающему перейдти въ православіе, увольненія отъ своего общества! Какъ будто въ интересахъ еврейства выдавать такія увольненія!

Общественное мнѣніе Россіи не можеть не негодовать на такую неправильность отношеній русской народности къ инородцамъ,—не можеть не видѣть въ такомъ положеніи дѣлъ достойныхъ плодовъ того печальнаго, теперь уже почти минувшаго періода нашей исторіи, котораго господствующею характеристическою чертой было безвѣріе и общества и правительства въ силу и право русской народности. Еслибы народное самосознаніе въ насъ было само живою органическою силой, живымъ могучимъ двигателемъ нашей политики, нашей административной и общественной дѣятельности, то не существовало бы ни польскаго, ни еврейскаго, ни нѣмецкаго вопросовъ, ни всего этого русскаго похмѣлья въ чужомъ пиру. Теперь же приходится «эманципировать», т. е. высвобождать русскій людъ и русскія земли изъ нами же созданныхъ отношеній къ пришельцамъ й инородцамъ.

Нельзя не признать, что было бы полезно пролить какъ можно болье свыта на темные вертепы еврейского міра въ Россіи и предать еврейское изувърство безпощадной огласкы. Такая огласка сильные, чыль какое либо иное средство, побудить образованную часть Евреевъ, претендующую на сліяніе съ Русскими, на званіе «Русскихъ Моисеева закона», отдылиться отъ своихъ собратій фанатиковъ и обратиться съ словомъ осужденія къ еврейской тьмы. Такая огласка выведеть на чистоту и самое положеніе еврейства, и уровень его образованности, и степень искренности Евреевъпрогрессистовъ. — да выяснить и для русскаго общества, вмысть съ администраціей, какія именно реформы и мыры въ настоящее время могуть быть дыйствительны и необходимы. Мы уже отчасти испытали это, напечатавь въ «Днь»

«краткій разборъ Талмуда» и поставивъ Евреевъ въ необходимость отозваться откровенно—признаютъ ли они правила Талмуда за руководство.... Такого разоблаченія, казалось бы, всего приличнѣе ожидать отъ «Виленскаго Вѣстника», находящагося въ самомъ центрѣ еврейскаго царства.... Но не возлагая на него надежды, приглашаемъ къ такому труду тѣхъ изъ нашихъ сотрудниковъ, которые знакомы съ Евреями не по слуху, а на мѣстѣ и на дѣлѣ.

## Изъ газеты "Русь".

"Либералы" по поводу разгрома Евреевъ.

Москва, 6-го іюня 1881 г.

Теперь, кажется, можно приступить и къ обсужденію недавняго народнаго самоуправства на Югф, не опасаясь «либеральнаго» обвинснія со стороны нашей «либеральной» прессы въ преступномъ подстрекательствъ. Читатели знаютъ конечно, что нъкоторые органы нашей печати не погнущались, при первой въсти о начавшемся движеніи противъ Евреевъ, обвинить въ немъ тѣ газеты ненавистнаго имъ литературнаго лагеря, которыя, послѣ событія 1 марта, позволили себъ изливать свое негодованіе на прямыхъ и косвенныхъ виновниковъ позорной катастрофы слишкомъ-де горячо и ръзко, чъмъ будто бы не только нарушили «молитвенно-горестное настроеніе» (sic) какъ «либераловъ», такъ и русскаго общества, но и возбудили, наконецъ, народныя страсти. Газета «Порядокъ», въ теченіи всего марта мівсяца наставлявшая насъ «благоразумію и умфренности», мгновенно утратила эти превосходныя качества, какъ только провъдала о происшествіяхъ въ Елисаветградѣ, и провозгласила, что вся бъда отъ слишкомъ частаго употребленія въ печати н въ оффиціальныхъ актахъ словъ «крамола» и «крамольникъ». Въ Малороссіи, въщаль «Порядокъ», ссылаясь на своего

корреспондента, существуетъ слово краморникъ, -- торговецъ, а народъ, приглашенный искоренять крамольниковъ и пе понимающій этого выраженія, приняль, по созвучію, за крамольниковъ-краморниковъ! Выходило, такимъ образомъ, что никто другой, какъ само же правительство, вмъстъ съ нъкоторыми газетами, въ слъпомъ озлоблении на «крамолу», подало поводъ къ каламбуру, который и породилъ трагедію! Однакожъ тенденціозность и лживость такого остроумнаго измышленія были немедленно обличены, вполнъ компетентнымъ судьей въ настоящемъ дёль, газетою «Кіевлянинъ»: оказалось, что слова краморникъ у Малороссовъ никогда и не бывало, а имъется слово крамарь, которое означаетъ торговца краснымъ или мелочнымъ товаромъ и никогда спеціально къ Еврееямъ не прилагается: ни одинъ крамарь изъ христіанъ тронуть не быль, и наобороть разорены дома шинкарей, откупщиковъ, банкировъ — Евреевъ, которыхъ ни одинъ Малороссъ никогда крамарями не называлъ и не назоветъ. Мы упомянули объ этомъ каламбуръ «Порядка» только для того, чтобы читатели сами сообразили: много ли правды можно ожидать въ сужденіяхъ этой прессы по поводу посл'ядней народной расправы на нашемъ Югв и Югозападъ...

Теперь народная расправа съ Евреями, слава Богу, прекращена: началась другая расправа -- административная, а также и Еврейская расправа — съ самимъ народомъ. Дъятельно производится, частію уже и произведено следствіе, творится судъ, и результаты его настолько уже извъстны, что позволяють върную и безпристрастную оценку событій. Если «начальство» долго и упрямо, но совершенно невърно удерживало за ними скромное названіе «безпорядковъ», то также ошибочно другое выраженіе, пущенное въ ходъ нъкоторою частью нашей печати и ея услужливыми корреспондентами, — «избіеніе Евреевъ». Именно избіенія-то и не было, -- и это, конечно, въ высшей степени замвчательно. Можно даже удивляться такому самообладанію расходившейся, разнузданной, повидимому, народной массы. Нельзя сказать, чтобъ толпы были совсвиъ безоружны: у нихъ не было, конечно, огнестръльныхъ орудій, но имълись и топоры, и ломы; они однакожъ употреблялись только какъ орудія разрушенія, а не убоя. Намъ укажутъ, можетъ быть, на два, на три

отдъльныхъ случая избіенія, но что значать эти два, три случая тамъ, гдѣ таковыхъ могли быть тысячи? Да и эти случаи были вызваны вооруженнымъ сопротивленіемъ самихъ же Евреевъ, изъ которыхъ многіе запаслись револьверами, стрѣляли изъ нихъ въ толпу и приводили ее въ раздраженіе. Евреевъ избитыхъ, по всѣмъ дапнымъ, столько же, сколько и избитыхъ Евреями Русскихъ, если не менѣе.

Другая отличительная особенность этого движенія - отсутствіе грабежа. Это не быль грабежь; это быль разгромъ еврейскаго имущества, разгромъ дикій, насильственный, буйный, но безкорыстный: въ этомъ его главная общая характеристика, которой не могутъ измѣнить нѣкоторыя случайныя исключенія. Грабили, — даже нельзя сказать, чтобъ въ томъ смыслъ, какъ этотъ терминъ понимается уголовнымъ закономъ, а скоръе: присвоивали себъ еврейское добро, уносили его къ себъ, -- не тъ, которые производили разрушеніе домовъ, мебели, вещей, товара, а та толпа, та голь кабацкая, та нищая чернь, которая шла вследъ за разрушителями и подбирала разрушаемое или выбрасываемое изъ оконъ. Сами же виновники разгрома, какъ это подтверждается достовърными свидътелями, не только не наживались еврейскимъ добромъ, но даже рвали въ клочки попадавшінся имъ пачки кредитныхъ билетовъ. Наконецъ въ техъ местностяхъ, гдъ. послъ уже разгрома, крестьяне подобрали валявшееся имущество и развезли его по домамъ, они послушно, съ полною готовностью отдавали его обратно, по первому требованію начальства. Однимъ словомъ: не личная месть на лицо направленная, не личное озлобленіе противъ лицъ же и не корысть были двигателями этого разгрома. Имфлись въ виду не Ицко, не Лейба, не Абрамъ такой-то, а Евреи вообщеисключительно Евреи. Христіанская собственность этими «звърскими», «очумълыми», «разсвиръпъвшими» толпами (какъ выражаются многія наши газеты и ихъ корреспонденты) была оставлена неприкосновенною. Если же мъстами она и подверглась разгрому, то единственно по недоразумфнію: достаточно было завидфть въ углу икону или другой признакъ христіанскаго жилища, и толпа, въ самомъ разгаръ своего безчинства, тотчасъ же воздерживалась отъ разоренія и даже старалась исправить, по возможности, свою разрушительную работу.

Наконецъ, характеристическою особенностью этого явленія замізчается, --со стороны крестьянь по крайней мірь, и именно тъхъ, которые не избивали, не грабили, ничъмъ не корыстовались, -- какое-то простодушное убъждение въ правотъ своихъ дъйствій: точно будто они отправляли актъ правосудія!! Ничего враждебнаго властямъ, противоправительственнаго или даже противозаконнаго не заключалось, по ихъ мысли, въ этомъ движеніи, — и громя еврейскую силу, они, очевидно, воображали, что служать службу обще-государственному интересу! Это было печальное, роковое, грубое, дикое, пожалуй, но искреннее недоразумъніе. Какимъ образомъ оно возникло — вотъ вопросъ, который решаютъ различно. Первоначально господствовало мижніе, что все это двло рукъ «анархистовъ» или нашей такъ-называемой соціально-революціонной партіи. Это мижніе на руку Евреямъ и ихъ защитникамъ, потому что устраняет вопросъ о другой причинъ: объ эксплуатаціи христіанскаго населенія Еврействомъ, или, по крайней мъръ, отодвигаетъ его на задній планъ. Оно выгодно Евреямъ и потому, что устанавливаетъ нѣкую солидарность интересовъ еврейскихъ съ интересами собственности вообще, и придаетъ Еврейству значеніе чуть ли не «консервативнаго» элемента, угрожаемаго общима врагомъ-«соціализмомъ!» И Евреи - надо отдать имъ справедливость -- ловко пользуются своимъ положеніемъ: покровительствуемые начальствомъ въ качествъ консерваторовъ, они не перестаютъ быть дороги и сердцу такъ-называемыхъ «либераловъ». Да, нашлись русскіе «либералы», которые, съ редакторомъ кіевской «Зари» во главъ, не постыдились выступить на последнихъ судебныхъ процессахъ обвинителями русскихъ крестьянъ, въ яваніи гражданскихъ истиовъ со стороны Евреевъ, и очень решительно настаивали на томъ, что главными зачинщиками были именно «анархисты». Къ счастію, прокуроръ военно-окружнаго суда неопровержимо, кажется, доказаль, что «анархисты» только примазались, такъ-сказать, къ этому движенію уже въ послъдствіи, т. е. послъ уже того, какъ движеніе началось. Въ Елисаветградскомъ разгромъ (съ котораго весь сыръборъ загорълся) не открыто никакого участія нашихъ «революціонеровъ», и прокламаціи появились уже поздне »,—

такъ что, по мивнію прокурора, основная причина заключается все-таки въ экономическомъ игв, наложенномъ на Русскихъ Евреями. Досталось же г. прокурору за такое мивніе отъ нашей «либеральной» прессы, и преимущественно отъ «Порядка», который призналъ такое поведеніе прокурорской власти противнымъ закону, нравственности и государственному интересу,—какъ будто прокуроръ обязанъ устранять изъ виду существенныя обстоятельства двла! какъ будто въ интересв правосудія и власти—искажать истину и заслонять побочными поводами основную причину преступленія!

Самоуправство народное, разумъется, не можетъ, не должно быть терпимо и подлежить строгому осужденію, но изъ этого не сл'вдуетъ, что судъ обязанъ поступать по поверхностному административному усмотрѣнію, какъ административная власть, противъ произвола которой возстають всего болъ сами же либералы! Напротивъ: именно судъ-то и призванъ разобрать всв причины, всв мотивы или побужденія преступленій. Судебное следствіе и выяснило, что вопросъ объ участіи «анархистовъ» въ сущности вопросъ второстепенный, или точнъе сказать: именно побочный, хотя и весьма важный самъ по себъ. Онъ важенъ и по политическому своему значенію, и потому, что даетъ теперь въ руки Евреямъ, какъ мы уже сказали, дешевое и удобное пугало, которымъ они уже и зачали орудовать въ свою пользу, для вящаго утвержденія своего господства, для вящей эксплуатаціи угнетеннаго ими населенія. Но какъ ни важенъ вопросъ объ участіи «соціалъ-демократовъ», однакожъ одними ихъ происками и прокламаціями сущность самаго факта нисколько не объясняется. Произошелъ взрывъ: откуда бы ни упала искра, дъло не въ ней, а въ томъ, что кругомъ быль порохъ, -- горючія, быстро воспламенимыя вещества, и достаточно было случайной искры, чтобъ вспыхнулъ страшный пожаръ! Стало-быть -- съ точки зрънія внутренней политики-необходимо прежде всего убрать порохъ и устранить ежеминутную опасность пожара. Еслибы даже и было доказано подстрекательство извит, то самая возможность такого повальнаго, народнаго (и-при всей своей дикости-осмысленнаго, какъ мы видъли) движенія—на основаніи одного легкаго, ни одною мъстною властью даже не подиъченнаго намека, даже безъ всякой предварительной агитаціи, — уже эта возможность сама по себѣ свидѣтельствуетъ: каковъ же долженъ быть характеръ взаимныхъ экономическихъ отношеній Евреевъ и Русскихъ!

Если кто хоть разъ въ жизни бывалъ на нашемъ Югь и Западной окраинъ, тамъ, гдъ свободно живутъ Евреи, и видълъ, стало-быть, собственными глазами гнетъ Еврейства надъ Русскимъ мъстнымъ народомъ (а мы тамъ бывали не одинъ разъ), для того послъднее народное движеніе не представляеть въ себъ ничего не только противоестественнаго, но даже неожиданнаго. Тотъ могъ только дивиться народному долготерпвнію, - тому и въ голову не придеть искать последнимъ происшествіямъ какихъ-либо иныхъ, отдаленныхъ объясненій. Чтобы жить на Югѣ и не видъть указанной нами причины--для этого надобно развъ стоять «на высотъ призванія» редактора кіевской газеты «Заря»... Но мы не отрицаемъ участія и нашей революціонной шайки, хотя и думаемъ, вмъстъ съ прокуроромъ, что первоначальная мысль и починъ принадлежать не ей; не отрицаемъ ни той опасности, которую могло бы представить такое народное самоуправство, еслибъ продлилось дальше и еслибъ революціонному отребью нашей земли удалось обманомъ, переодъваньемъ, подлогомъ и тому подобными честными пріемами, попасть въ коноводы. Одно и то же народное сборище можеть быть и стройнымъ міромъ или громадой, и безпорядочною толпою; правильная своеобразная организація, самообладаніе и сдержанность народнаго мірскаго или громадскаго множества, выйдя однажды изъ свойственной ему сферы дъятельности, могли бы постепенно уступить присущему всякой массъ стихійному началу и, при наплывъ черни, т. е. поддонковъ сельскаго и по преимуществу городскаго населенія, сміниться дикимъ буйствомъ, корыстною и властолюбивою похотью. Можеть быть, и даже в роятно — до этого бы никогда и не дошло; тъмъ не менъе такое народное движеніе, само собою разум'вется, должно было быть прекращено властью въ самомъ началъ. Но оно могло бы, кажется, быть и предупреждено, - не единственно устраненіемъ лишь основной причины экономической - пороха (что представляетъ трудную и сложную задачу), но и устраненіемъ причинъ случай-

ныхъ, разыгравшихъ въ настоящемъ явленіи роль искры, упавшей на порохъ. Нельзя же было, въ самомъ дёлё, предположить, что такое страшное событіе, какъ публичное, среди бъла дня, въ столицъ убійство Царя, да еще Царя-Освободителя, пройдеть для души и мысли народной безследно. А такъ думали многіе, не знающіе и не понимающіе Русскаго народа, дивились его наружному спокойствію, упрекали его въ равнодушіи, глумились надъ его «безчувственностью». Забывали, что народъ нашъ не легкомысленъ, не вътренъ, не воспламеняется мгновенно, какъ иные народы Юга, — и именно въ великія историческія мгновенія своей жизни является сдержаннымъ, важнымъ, сосредоточеннымъ. Мы помнимъ объявление въ Москвъ знаменитаго манифеста 19 февраля 1861 г. Это произопіло въ последній день масляницы, обыкновенно самый разгульный и пьяный: ожидали такихъ буйных восторговъ, что войска стояли съ заряженными ружьями на готовъ въ казармахъ, — но масляничный день словно превратился внезапно въ великопостный понедъльникъ: ни возгласа, ни клика, -- ни одного пьянаго... То же самое было и вслъдъ за событіемъ 1 марта, такъ что блюстителямъ «либеральнаго» порядка пришлось уличить и отрекомендовать полицім всего одну только бабу, дозволившую себ'в публичное выраженіе горести и негодованія на «злодъевъ», — ту знаменитую, прославленную «Порядкомъ и «Порядокъ» прославившую бабу, которою такъ много и серьезно занимались петербургскія газеты. - Но эта тишина, это видимое спокойствіе народа должны были бы сильнее озабочивать правителей, чемъ даже мгновенныя вспышки, если таковыя кое-гдѣ и были. 'Мы тогда же печатно заявляли, что «народъ молчить, но думаеть свою думу», и въ томъ же мартв мъсяць имъли случай сообщить бывшему министру внутреннихъ дълъ наше убъждение въ необходимости безотлагательнаго слова къ народу отъ лица Верховной власти о томъ, чтобъ народъ держался спокоенъ, не внималъ никакимъ слухамъ и толкамъ, не дозволялъ себъ никакой расправы и върилъ, что власть бодрствуетъ, розыщетъ и покараетъ виновныхъ. Но Петербургъ отъ Россіи далеко, и мнѣнія, говоръ и «потребности» ближайшей среды привлекали къ себъ, къ сожальнію, больше вниманія, чемь расположеніе народнаго духа.... Неть со-

митнія, что нервы народные болте или менте возбуждены ужасною катастрофою 1 марта, а при такомъ состояніи легко возникають и слагаются всякія легенды и мины. Народъ, видя водворившееся, дъйствующее, плодящееся въ родной земль зло, — воочію явленное ему въ цареубійствь, — конечно не могъ не задать себъ вопроса: гдъ причина, гдъ корень зла? Разумъется, въ каждой мъстности останавливались на мистных данных. Для жителей наших Южних и Западныхъ губерній знакомое ему зло олицетвориется въ Еврействъ, — не въ немъ ли и корень? — «Отъ нихъ всякое зло пошло у насъ на Руси» --- совершенно искренно, хоть, разумъется, и ошибочно отвъчали мужики подъ Елисаветградомъ нашему, вполнъ достовърному, корреспонденту. «Пусть» говорили они же, съ сердечнымъ сокрушеніемъ, спустя нъсколько дней послѣ разгрома. согласившись съ доводами о беззаконности ихъ расправы, --- «пусть казна оцёнитъ убытки еврейскіе и заплатить имъ, пусть обложать насъ хоть вѣчнымъ оброкомъ для уплаты за это казнъ, мы готовы будемъ платить, только бы прочь взяли их (Евреевъ) отсюда»!...

Такимъ образомъ, съ какой стороны ни отнестись къ этому народному движенію, а миновать основной причины нельзя, и если мы не хотимъ довести народъ до отчаянія, мы должны честно, строго, откинувъ въ сторону всякое доктринерство, посмотръть положению прямо въ глаза, приступить къ разръшенію самой задачи объ устраненім еврейскаго гнета. Это теперь необходимъе, чъмъ прежде, безотлагательно необходимо. Стченье и тому подобныя экзекуціи, усердно практикуемыя теперь надъ провинившимся христіанскимъ населеніемъ, усмиряютъ, но не образумливаютъ, не успокоивають его нравственно, не разрвшають его недоумвнія. Они только заставляють его терять последнее упованіе на заступничество власти, приводять его въ уныніе, и вкуп'ь съ нахальнымъ торжествомъ и усилившимся задоромъ Евреевъ можетъ-быть только пуще раздражають, — кладуть свмена новыхъ безчинствъ и расправъ! Усиливая такимъ образомъ силу, а следовательно и гнеть Евреевь, делая его окончательно невыносимымъ для населенія, лишая послёднее всякой надежды на спасительный исходъ, --- на кого же мы работаемъ, какъ не на тъхъ же «анархистовъ»?

Не объ эминиипаціи Евреев слідуеть ставить теперь вопросъ, а объ эманципаціи Русскаго населенія отъ еврейскаго ига; не о равноправности Евреевъ съ Христіанами, а о равноправности Христіанъ съ Евреями, объ устраненіи безправности Русского населенія предъ Евреями: вотъ единственно-правильная постановка вопроса, безъ которой и правильное рѣшеніе не возможно. Мы знаемъ заранѣе, что поднимутся съ разныхъ сторонъ клики: «не Русскіе, а Евреи стѣснены въ правахъ», «Русскіе пользуются преимуществами по закону», «противъ эксплуатаціи еврейской они могутъ искать огражденія легальнымъ порядкомъ, въ судъ, въ свободной конкурренціи», и т. д. и т. д. Странное дівло! Если русскій фабриканть понизить плату рабочимь или утвснить ихъ штрафами, по буквъ вполнъ законными, и рабочіе окажутъ сопротивленіе, хотя бы даже силою, -- наши «либералы» тотчасъ поднимутъ приличный случаю гвалть, прикують фабриканта къ поворному столбу, примуть рабочихъ подъ свой покровъ, окажутъ давленіе, путемъ печати, на присяжныхъ, и если присяжные оправдаютъ виновныхъ, огласять всю Россію трескомъ рукоплесканій. Мы забыли упомянуть о красноръчивомъ адвокать, который непремънно предложить подсудимымь свою даровую защиту. Такое великодушіе заслуживаеть, повидимому, лишь похвалы. Вздумай землевладълецъ, на основании свободно-заключеннаго съ крестьянами договора объ арендованіи земли, взыскивать невнесенную ими арендную плату черевъ полицію, и при этомъ крестьяне окажуть не только противодъйствіе, но побыютъ полицію и произведуть серьезное безчинство. — зрѣлище будетъ то же самое: либеральный гулъ и плескъ, анаеема землевладъльцу, адвокатъ, очень кстати и основательно, возвоветь къ присяжнымъ и судьямъ: «люди они, человъки»! и несчастные виновные мужики будуть прощены, при шумномъ ликованіи публики и газеть. Говоримь это не въ осужденіе, а заявляемъ фактъ: хоть и отдъляясь отъ общаго хора, мы не можемъ не сочувствовать справедливому, если не по буквъ, то по существу, исходу дъла. Но почему же всъ эти господа «либералы», какъ они себя сами честять, со всею этою яко-бы либеральною прессою, не обрътають въ себъ никакого либеральнаго гивва и негодованія, какъ скоро дело

касается эксплуатаціи Русскихъ Евреями? А відь здісь эксплуатація—не чета эксплуатаціи какого нибудь фабриканта или землевладъльца! здъсь она, какъ удавъ, душитъ населеніе, высасываеть всю кровь, держить въ кабаль, въ такой ужасной кабаль, о которой рабочій и крестьянинь въ свободной отъ Евреевъ Россіи и понятія не имфють. Это гнеть давній, нахальный, крупный по результатамъ, несносный по мелочности, еще болъе оскорбительный по разноплеменности и разновърію; но у нашихъ «либераловъ» не отыскивается ни словечка укора такимъ эксплуататорамъ: либерализмъ мигомъ испарился, какъ бы его вовсе и не бывало! Передъ ними несчастное населеніе, которое, не выдержавъ, ринулось на утъснителей, и даже не побило ихъ, а разломало и расшвыряло кое-какое имущество (все, что получше и поцвинве, Евреи заблаговременно припрятали), — виновныхъ предали суду, --- но не только не обрълось ни одного краснорвчиваго либеральнаго адвоката, который бы предложиль великодушно свою защиту обвиняемымъ жертвамъ эксплуатаціи (а въдь онъ-по меньшей мъръ такіе же «люди и человъки»!), напротивъ: «либеральныя» адвокатскія знаменитости, въ числъ которыхъ газеты называютъ князя Урусова (но не того адвоката, къ чести его будь сказано, чье выраженіе мы привели), спѣшать «либерально» предложить свои услуги эксплуататорамъ для отягченія участи возмутившихся, эксплуатируемыхъ бъдняковъ! Что же все это вначитъ?... Попадется кое-гдв великорусскій кулакъ, и вотъ-подъ именемъ Разуваева и Колупаева его хлещетъ и позоритъ сатира, заодно со всею печатью; а туть можеть - быть два милліона Разуваевыхъ и Колупаевыхъ разувають, облупливаютъ населеніе, и ни одной нотки гиввной ни у одного «либерала»!! Что это, лицемъріе, что ли? Причина сложная. Не безъ нъкотораго лицемърія у иныхъ, но больше по душевному подобострастію! Въ томъ вся и суть, что большинство нашихъ «либераловъ» вовсе не либералы, а только состоятъ «либеральной» части. Если дело идеть о рабочема, TO туть какь не нашумъть, въдь туть какая подкладка! «рабочій вопрост», — вопрост модный, европейскій, включенный въ кодексъ «либерализма»! Вступаться за рабочихъ обязываеть не какое-нибудь тамъ сочувствіе, которое иногда,

если ближе ознакомиться съ дёломъ, было бы пожалуй и не совсъмъ къ случаю, а званіе и чинъ «либерала». Крестьянинъ не платить аренды за нанатую имъ землю, --- ну, тутъ также есть что-то «аграрное», въ некоторомъ роде «соціализмъ»: «либералу» тоже нельзя не вступиться, — въ кодексъ доктрины стоитъ! Ну, а объ эксплуатаціи еврейской въ либеральномъ кодекст не стоитъ ничего; напротивъ: тутъ приплетаются двъ претящія истинному «либералу» вещи, два «ретроградныхъ» начала: «національность» и «въроисповъданіе». Еслибъ дібло представлялось просто: крестьянинъ и крупный землевладелець, рабочій и капиталисть, - тогда еще другое діло, — а то відь здісь не только эксплуатируемый мужикъ и рабочій, но именно Русскій мужикъ и рабочій, и Христіанинг вдобавокъ, — хотя конечно противопоставленный капиталисту же и эксплуататору, но въдь Еврею! Выйдетъ, пожалуй, что «либералы» стоять за національное и віроисповъдное у наст начало, а это съ либеральнымъ кодексомъ несогласно. По этому кодексу Русскій долженъ быть безличено въ смыслъ народности и въ въръ индифферентенъ или допускать ее лишь какъ «субъективное чувство», — но право національной личности чуждыхъ, пришлыхъ насельниковъ, съ ихъ въроисповъдною исключительностью, онъ признавать непремънно обязана, хотя бы и прямо себъ во вредъ! И вотъ, «либералъ» становится въ данномъ случав на сторону угнетателя, т. е. Еврея, и начинаетъ проповъдывать въ газетахъ необходимость «равселенія Евреевъ по всёмъ селамъ и весямъ Россіи» (такъ какъ имъ мало двадцати пяти губерній) и «полнъйшей равноправности Евреевъ съ Христіанами», другими словами: проповъдывать необходимость разръшенія Евреямъ держать кабаки въ деревняхъ, расширенія арены и способовъ эксплуатаціи Русскаго населенія Евреями!..

Но какъ однако же быть съ этимъ назойливымъ вопросомъ, и не есть ли предлагаемое «Порядкомъ» и другими единомышленными съ нимъ газетами средство, т. е. разселеніе, върнъйшее средство для избавленія южнаго Русскаго народа отъ разъъдающей его теперь экономической язвы? Въ чемъ собственно неравноправность еврейская, и не представляются ли Евреи въ нъкоторыхъ отношеніяхъ даже привилегированною у насъ частью населенія?.. Объ этомъ, какъ и вообще о судьбахъ этого, по истинъ самаго замъчательнаго въ человъчествъ и самаго неудобнаго для сожитія племени, поговоримъ въ слъдующій разъ.

Іуданзиъ какъ всемірное явленіе.

Москва, 13 іюня 1881 года.

Два міродержавныхъ племени въ исторіи человъчества-Евреи и Эллины. Разумбемъ «міродержавство» не въ смыслъ политическаго или внешняго матеріальнаго преобладанія, а въ смысле чисто духовномъ. Въ основе просвещения, въ основе всей духовной и нравственной даятельности современнаго человъчества лежитъ то, что выработано Палестиной и Элладой, маленькою Палестиною и маленькою Элладою, въ сравненіи съ которыми, по ихъ значенію для вселенной, такою мелкою и ничтожною представляется даже колоссальная Римская имперія, — не говоря уже объ иныхъ, предшествовавшихъ и последовавшихъ, разныхъ формахъ и видахъ міроваго владычества! Ибо эти историческія явленія были и прешли, а семитическая и эллинская идеи не преходящи, правять міромъ и поднесь, и призваны править ввчно: человвчество не мыслимо безъ нихъ ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ, хотя бы даже ихъ господство проявлялось, иногда, не съ положительной, а съ отрицательной стороны. Искусство, наука, формы мышленія и сознанія даны Эллинами, и это до такой степени, что еслибъ Греки нашего времени вздумали, по праву собственности, хотя бы въ шутку, потребовать себъ назадъ, выдернуть изъ современныхъ европейскихъ языковъ одии только греческія слова, -- просв'ященный міръ не въ состояніи былъ бы выразить почти никакого отвлеченнаго понятія, и пришелъ бы въ величайшее затрудненіе... Правда--- не внъшняя, формальная, а абсолютная, ввчная правда нравственная, какъ высшая истина и сила, какъ начало началъ, какъ Творецъ и Зиждитель міра, Добро и Любовь, однимъ словомъ всв нравственные идеалы, которыми живеть и не можеть уже не жить человъчество, какъ скоро они ему однажды открылись, отъ *Iydeeвъ*. Не станемъ, впрочемъ, переступать въ «мисти-

ческую» область религіи, — удержимся на точкъ зрънія чисто научной, аналитической. Каждый, будь онъ вфрующій или невърующій, хотя бы самый строгій позитивисть, должень признать тотъ историческій фактъ, что какимъ-то страннымъ образомъ заповъди, данныя Семитомъ Моисеемъ своему безвъстному племени, стали заповъдями всего человъчества; что Синай и Голгова — эпизоды изъ національной исторіи Еврейскаго народа — получили значеніе вселенских событій, а еврейскія річи, почти дві тысячи літь назадь сказанныя, чуть не на вътеръ, бродящимъ учителемъ рыбакамъ-Евреямъ, -- звучать и въ наши дни какъ глаголы жизни для всёхъ, стоящихъ во главъ человъчества, народовъ, какъ міродержавствующіе глаголы. Исторія Еврейскаго племени, — жалкая, безславная, скудная внешними событіями исторія беднаго, малочисленнаго азіатскаго племени, нісколько разъ рабствовавшаго, отводимаго въ пленъ, совершенно ничтожнаго въ сравненіи съ какими-нибудь Финикійцами или же съ Ассирійцами, Мидійцами и прочими прославившимися племенамиоснователями могучихъ и богатыхъ монархій древности, -- эта исторія дёлается достояніемъ всёхъ чающихъ просвещенія племенъ, возводится на степень «священной», а л'ьтописныя и религіозныя сказанія Евреевъ становятся книгою книгъ всего міра... Въ одномъ изъ своихъ романовъ Дизраэли, впослъдствіи лордъ Бэконсфильдъ, съ чувствомъ племенной гордости Семита, хвалится Христомъ, какъ Семитомъ-учителемъ вселенной, и христіанствомъ, какъ просвътительнымъ началомъ, даннымъ Семитами всему человъчеству. Какъ ни противоръчить чувство племенной гордости вселенскому духу Христова ученія, какъ ни узко такое племенное міросозерцаніе сравнительно съ широкою идеею христіанства, но можно только удивляться, что такъ мало Евреевъ становится даже на эту племенную, семитическую точку зрѣнія! Впрочемъ, даже и свободный отъ племенной надменности Еврей, искренно и въ смиреніи пріемлющій христіанство, не можеть не чувствовать себя въ немъ какъ бы, въ нфкоторомъ смыслф, домочадиемь, какъ бы возвращающимся подъ отчій кровъ, подобно блудному сыну Евангелія...

Хотя внѣшнія судьбы Евреевъ до событія на Голгоов не заключають въ себѣ, повидимому, ничего замѣчательнаго, ни-

чего оправдывающаго ихъ будущее значение въ человъчествъ, однако же историкъ, даже невърующій, долженъ признать, что существенное содержание истории этого племени дается исключительно втрою въ высшее невидимое существо, или въ Бога, и дъятельностью върующаю духа, въ ея последовательномъ развитіи, — вънцомъ, послъднимъ выраженіемъ котораго явился Христосъ. Всемірно-историческое, никвмъ, конечно, не оспариваемое значение Христа оправдываетъ такимъ образомъ названіе «избраннаго племени», которое такъ упорно присвоивали себъ Евреи въ теченіи десятковъ въковъ отъ Авраама до Христа, несмотря на внъшнее безславіе и ничтожность своего политическаго бытія. Историкъ усмотрить, что подъ оболочкой племенной исключительности, какъ подъ скорлупою яйца, слагалась и созрѣвала идея всечеловъчества, братства, всеобщаго равенства и свободы, которая наконецъ нашла себъ воплощение во Імсусъ Христъ, Іудев по происхожденію, шив и его учениками-Іудеями внесена была въ міръ. (Излишне было бы говорить, что эта «идея» всты своими корнями коренится въ «идет о Богт», и всю жизненность свою получаеть изъ въры въ Бога, изъ любви къ Нему, изъ стремленія человъка уподобиться Богу въ нравственномъ совершенствъ, въ чемъ и заключается весь смыслъ того движенія въ исторіи человічества, которое называется «прогрессомъ».)

«Законъ» Евреевъ исполнился; призваніе «избраннаго племени» было совершено; дъятельность върующаго духа, сбросивъ съ себя на Голгоев узы племенной еврейской нсключительности, воспарила надъ міромъ свободною, вселенскою истиною, достояніемъ и спасеніемъ не одного Израиля, но всего человѣчества. Отнынъ нѣсть Іудей и Эллинъ, но всѣ равны, всѣ братія о Христѣ. Евреямъ, какъ племени, предстояло двинуться тѣмъ путемъ, который указанъ имъ Евреями же Апостолами, изъ Савловъ стать Павлами, т. е. всемірными учителями и гражданами о Христѣ. Но Евреи остались по ту сторону Голгоем и отреклись отъ Христа, мечтая, въ племенной гордости, удержать чаемое ими исполненіе обѣтованія Божьяго—исключительно за собою, въ свою спеціальную пользу, и въ качествъ «избраннаго племени» получить внѣшнее всемірное владычество.

Тоть же историкь должень засвидьтельствовать о поразительной судьбъ, постигшей вслъдъ за тъмъ несчастный, не познавшій своего историческаго призванія Израиль. Это удивительное, такъ богато-одаренное племя, очевидно, создано было не для какого-нибудь великаго политичесного жребія, ибо въ этомъ отношеніи (какъ уже сказано выше) оно является совершенно обделеннымъ и никогда не имело необходимыхъ для сего внъшнихъ аттрибутовъ и качествъ. Оно и сошло съ политической арены исторіи, какъ скоро, въ предълахъ своей племенной территоріи, совершило свое всемірное призваніе въ лицъ Іисуса. Но не познавъ, что призваніе уже совершено, утративъ и политическую форму бытія, и родную землю, оно тъмъ не менъе и на чужой землъ продолжаетъ хранить въ себъ свою древнюю племенную исключительность, хотя и подъ клеймомъ космополитизма. Чёмъ, въ самомъ дѣлѣ, представляются теперь Евреи? Племенемъ, разсвяннымъ по всему міру, лишеннымъ національной территоріи, національнаго языка, письменъ, одежды, и темъ не менъе племенемъ тъсно сплоченнымъ не только физіологическимъ родствомъ, но главное - родствомъ или, върнъе, единствомъ духа, единствомъ въры и чаяній. Древній еврейскій языкъ, языкъ Библін, знакомъ только ученымъ; сами же Евреи говорять, даже между собою, болье или менье исковерканнымъ языкомъ тъхъ странъ, гдъ живутъ (только въ Россіи и Польш' Евреи употребляють между собою отвратительное нъмецкое наръчіе и одъваются въ костюмъ, вовсе не древній національный, а какой то среднев вковой -- нъмецкій).

Вся «національность» Евреевъ — въ религи, и другой основы для этой національности и нѣтъ, исключая конечно физіологической. Но даже и въ сферѣ религіи — ихъ священныя книги общія съ христіанами, т.-е. весь такъ-называемый Ветхій Завѣтъ. Ихъ отличіе оть христіанъ въ томъ, что вслѣдъ за Ветхимъ Завѣтомъ у христіанъ Христосъ и Евангеліе, а у Евреевъ отрицаніе Христа (т. -е. конечнаго развитія семитической идеи, выразившейся въ Ветхомъ Завѣтъ) и, какъ плодъ этого отрицанія, — Талмудъ или собраніе толкованій на Ветхій Завѣтъ и правилъ. какъ для частной жизни, такъ и для общежитія съ христіанами

(правилъ—христіанамъ безусловно враждебныхъ). Выраженіе, дакъ часто теперь образованными Евреями употребляемое: «еврейская національность», оказывается, такимъ образомъ, совершенно неправильнымъ, ибо накакихъ другихъ принадлежностой національности, кромѣ религіи и породы, Евреи и не имѣютъ; или же эти «образованные» Евреи должны прямо и откровенно признать, что подъ словомъ «еврейская національность» разумѣется ни что иное, какъ епроисповидное отличіе Евреевъ. Но даже и при этомъ выраженіе, напр. «Русскіе Моисеева закона», выходитъ неточнымъ. Русскими Моисеева закона могутъ быть названы Караимы, но Евреи исповѣдуютъ Моисеевъ законъ въ талмудическомъ толкованіи, которое совершенно противно чистому мозаизму, могутъ развѣ наименовать себя «Русскими талмудистами», не иначе.

Такимъ образомъ предъ глазами историка: съ одной стороны христіанскій міръ, представляющій живое, историческимъ процессомъ совершаемое воплощеніе семитической идеи, достигшей на Голгоов своего «кульминаціоннаго пункта» — своего полнаго освобожденія отъ семитической племенной исключительности, и получившей вселенское, общечеловъческое, міродержавное значеніе. Съ другой — Еврейское племя, живущее въ этомъ христіанскомъ міръ и не знающее другой для себя племенной основы, кромъ той же семитической идеи, но сохранившей печать племенной исключительности и отрицающей свое высшее проявление на Голгооъ (слъдовательно себя самоё отрицающей): племя, котоpoe весь raison d'être, всю причину своего бытія, полагаетъ не въ «національномъ» какомъ-либо отличіи отъ прочихъ европейскихъ племенъ, ибо таковаго собственно и не имъетъ, а единственно въ въроисповъдномъ, т.-е. въ отрицании существенных духовных, исторических основ современнаю христіанскаго обществи и христіанской цивилизаціи. Можетъ-быть «цивилизованные», «интеллигентные» Евреи вздумають громко протестовать противь такого положенія... Но пусть въ такомъ случав они торжественно отрекутся хоть отъ Талиуда: для чего же тогда и дорожить Талиудомъ, если «культура», «цивилизація» и «прогрессъ» для нихъ выше всего? Въ противномъ случав ихъ протестъ только одно лицемфріе.

Но это «въроисповъдное отличіе» не ограничивается однимъ отрицаніемъ Христа и его ученія. Историческимъ призваніемъ Еврейскаго племени было — раствориться въ человъчествъ чрезъ христіанство, выработавъ племеннымъ духовнымъ процессомъ міродержавную идею вселенско-человъческаго содержанія. При исказившемся духовномъ сознаніи Евреевъ, побудившемъ ихъ отречься отъ собственной семитической идеи въ ея последнемъ выражении, — внутренній запросъ на міродержавство сохранился, однако, въ нихъ и понынъ. онъ состоитъ въ неразрывной связи съ ихъ релитіозною племенною основою, съ признаніемъ Евреями себя, какъ издревле, «родомъ избраннымъ». Вотъ содержаніе «національной» особенности Евреевъ, гдв бы они ни обитали! Такъ какъ семитическая идея заквашена отнынъ на началъ п отрицанія, то вселенское міродержавство Евреевъ (которое несомнынно уже слагается) выражается и не можетъ иначе выразиться, какъ въ постепенномъ духовномъ подтачиванім основъ существующаго христіанскаго міра и во внѣшнемъ, матеріальномъ надъ нимъ преобладаніи посредствомъ самой грфховной, самой безнравственной изъ силь-силы денего,иначе въ эксплуатации. Ассимилируя себъ Евреевъ безъ искренняго отреченія посл'яднихъ отъ ихъ религіознаго отличія, христіанское человічество только віоняет в себя внутрь ядь отрицанія. Признавать вообще за Евреями, пока они Евреи, и какъ таковые принадлежатъ къ общей еврейской семьъ, разсъянной по лицу всего міра, способность къ искренному мъстному патріотизму соотвътственно той мъстности, гдѣ Еврею приходится жить, — это значить вдаваться добровольное самообольщение. Все, чего можно отъ нихъ требовать, — это соблюденія долга върности, и мы не отрицаемъ, что такіе случаи бывали; но Еврейство вообще уподобляется фамиліи Ротшильдовъ, изъ коихъ одинъ братъ взяль да пошель въ англійскіе патріоты, другой брать во французскіе, третій въ австрійскіе, и т. д. Однимъ словомъ распредълили, каждый себъ, по мъстному патріотизму. Нельзя же въ самомъ деле ожидать, чтобы русскіе Евреи. въ качествъ «русскихъ патріотовъ», въ случаъ столкновенія нашего, напр., съ Австріей, стали врагами Евреевъ- «патріотовъ Австрійскихъ!»

Повторяемъ: «Евреи въ наше время племя космополитическое. Повидимому, здёсь есть противоречіе, contradictio in adjecto, сочетаніе двухъ, взаимно себя исключающихъ понятій. Но въ томъ-то и дёло, что они, отказываясь отъ всёхъ своихъ внёшнихъ племенныхъ отличій въ пользу тёхъ національностой, среди которыхъ живуть, ради удобной съ ними ассимиляціи, сохраняють притомъ самое существенное племенное свое основаніе, именно религіозное, со всей его исключительностію, и зиждуть на немъ свою всеобщую солидарность, какъ сътью оплетая собою весь міръ. Іуданзмъ, въ наши дни, является не только матеріальнымъ могуществомъ, но и духовнымъ, входя постепенно во всъ духовные и нравственные изгибы христіанскаго бытія. Онъ господствуеть не только на биржъ, но и въ журналистикъ — какъ напр. въ Австріи, -- онъ проникаеть, особенно въ Германіи, и въ сферу искусства, и въ сферу литературы, и въ сферу науки, и въ область соціальнаго внутренняго процесса европейскихъ обществъ, вездъ и всюду внося свой духъ отрицанія. Антисемитическое движеніе, антисемитическій союзъ, возникшій недавно въ Германіи, въ странь, стоящей во главь европейской культуры, -- это не есть исчадіе религіозной нетерпимости, продуктъ грубаго невъжества, ретроградства и т. д., какъ думаютъ наши наивные «либералы». Это есть признакъ времени, свидътельствующій о пробужденіи общественнаго сознанія, — пробужденіи, можетъ-быть, слипкомъ позднемъ. Во всякомъ случав, западно-европейскому христіанскому міру предстоить въ будущемъ, въ той или друдругой формъ, борьба на жизнь и смерть съ Іудаизмомъ, стремащимся замінить міродержавную христіанскую идею же идеею, также міродержавною, но гою семитическою отрицательною, но антихристіанскою. Здёсь истати будеть привести следующія строки изъ письма Юрія Өедоровича Самарина, посланнаго имъ изъ Берлина отъ 21 февраля 1876 г. (следовательно меньше чемъ за месяцъ до кончины) къ одному изъ своихъ петербургскихъ друзей. Письмо было писано по французски, но некоторыя места по-немецки, такъ какъ, по случаю пребыванія въ Германіи и частыхъ бесёдъ съ Немцами, ему приходилось не однажды выражать свою мысль на этомъ языкъ. Запиствуемъ выписываемыя строки изъ «Православнаго Обозрѣнія» 1877 г., гдѣ онѣ приведены въ переводѣ, въ предисловіи къ двумъ небольшимъ посмертнымъ статьямъ Самарина, по поводу сочиненій Макса Мюллера:

«Въ этотъ разъ, благодаря некоторымъ новымъ сношеніямъ, которыя я завель въ обществъ ученыхъ и второстепенныхъ должностныхъ лицъ, мнъ желалось ближе взглянуть на Берлинъ.... Что мнъ удалось здъсь подмътить — плачевно Непроницаемыя наслоенія формаціи исторической гнетуть умы и подавляють совъсти. Нъть возможности расчистить ихъ сверху, начиная снаружи; только великое движеніе снизу, только вулканическое изверженіе могло бы прорвать и изорвать ихъ. Не въ этомъ ли заключается предустановленное Провиденіемъ призваніе такъ-называемаго, хотя неправильно, современнаго соціализма? Ничто такъ не доказываеть оскудънія правственной жизни и съуженія умственныхъ интересовъ, какъ эти двъ сложившівся партіи, внъ которыхъ и нъть ничего. На нихъ наталкиваешься всюду: въ парламентскихъ ръчахъ, въ проповъдяхъ, въ новыхъ комментаріяхъ на Библію, въ медицинскихъ журналахъ и въ курсахъ астрономіи....»

Охарактеризовавъ сначала узкость и ограниченность умственнаго кругозора партіи. называющей себя консервативною, Самаринъ продолжаетъ:

«Что касается партіи противоположной, партіи воинствующей культуры, то она еврейская, — этимъ все сказано. Вы, конечно, знаете, что въ наше время уже почти нѣтъ Берлина, а есть новый Ісрусалимъ, говорящій по-нѣмецки. Когда рѣчь идетъ объ іудаизмѣ, который владычествуетъ въ обѣихъ камерахъ, который Бисмарку приходится териѣть, хотя съ виду онъ какъ будто и пользуется имъ, который направляетъ преподаваніе въ университетахъ и гимназіяхъ, замѣняетъ у женщинъ руководителей совѣсти XVII и XVIII вѣка, царствуетъ на биржѣ, подкупаетъ и вдохновляетъ большую частъ журналовъ—само собою разумѣется дѣло здѣсь не въ Ветхомъ Завѣтѣ и не въ національности, возведенной на степень избраннаго племени. Это нѣчто неосязаемое и неуловимое въ цѣломъ, это экстрактъ изъ всѣхъ элементовъ, въ основѣ своей враждебныхъ нравственному и соціальному по-

рядку, сложившемуся на христіанскихъ началахъ. Элементы эти встръчаются всюду, но для того, чтобы отгадать ихъ присутствіе, извлечь ихъ изъ грязи и выучить ихъ не краснъть отъ стыда; чтобы сгруппировать ихъ въ доктрину и сложить въ политическую партію, необходимо было чутье, бевошибочность инстинкта и абсолютная бевоглядочность въ логикъ отрицанія, которыми обладали только Евреи. Для этого требовалось весьма древнее (uralte) преданіе, просвѣщеніе вполнъ внихристіанское и внихристіанская же исторія цілаго племени. Въ политикі это-обожаніе успіха и поклоненіе золотому тельцу; въ философіи -- матерія, развивающаяся до полнаго самосознанія по законамъ физической, механической, химической и физіологической необходимости; въ области соціальной -- переділка, всіхъ исторически сложившихся учрежденій съ признаніемъ только одного регулятора — манчестерства, т.-е. увеличенія производительности, какъ высшей цъли самой по себъ; въ области семейнойличное хотвніе, какъ единственная основа встхъ отношеній; наконецъ, въ дълъ воспитанія-развитіе и направленіе инстинктовъ (опознаніе, развитіе влеченій (Triebe) и обузданіе вредныхъ другими влеченіями и всобужденіями). Вотъ до чего здесь дошло, разве я уже совершенно ошибаюсь. Въ Германіи я вижу самую большую опасность, угрожающую будущности моего отечества; твив не менве я не могу безъ глубокой скорби смотръть на это органическое разложение, совершающееся подъ внешнимъ видомъ политическаго могущества, достигшаго своего апогея \*).>

<sup>\*)</sup> Quant au parti opposé. celui de la kämpsende Cultur, il est Juis—c'est tout dire. Vous n'ignorez pas que par le temps qui court, il n'y a presque plus de Berlin, il y a une Jérusalem nouvelle qui parle l'allemand. Quand il est question du Judaisme qui trône dans les deux chambres, que Bismark subit tout en ayant l'air de s'en servir, qui dirige l'enseignement dans les universités et les gymnases, qui auprès des semmes a pris la place des directeurs de conscience du XVII et XVIII siècle, qui règne à la bourse et paye et inspire la grande majorité des journaux, il ne s'agit bien entendu ni de l'Ancien Testament, ni d'une nationalité élevée à la hauteur d'une race élue. C'est quelque chose d'impalpable et d'insaisissable dans son ensemble, c'est l'extrait de tous les éléments foncièrement hostiles à un ordre moral et social chrétiennement constitué. Ces éléments, on les trouve partout,

Если отъ этого общаго возэрвнія на Іуданзмъ, какъ на міровое явленіе, перейти въ частности къ положенію еврейскаго вопроса въ Россіи, то необходимо признать, что онъ самою исторією поставлень, пока, у нась гораздо грубье и проще, чвиъ въ остальной Европв. Поэтому и не усматривается никакого основанія ни усложнять его, ни облегчать и ускорять развитіе въ Россіи Іудаизма до степени той опасности, которая уже грозить Германіи. Разумбется, Евреи, обитающіе въ Россіи, должны пользоваться покровительствомъ русскихъ законовъ, ограждающихъ права личности и имущества, наравнъ со всъми подданными Русской Имперіи: это внъ всякаго сомнънія. Но затьмъ, если спросить по совысти самаго отъявленнаго у насъ «іудофила», ратующаго въ настоящее время за Евреевъ: желалъ ли бы онъ прироста еврейскаго населенія въ Россіи или въ той м'єстности, гдъ онъ самъ живетъ? ощущаетъ ли вредъ около себя отъ отсутствія или малочисленности еврейскаго элемента и воздыхаеть ли по Евреяхъ? — то отвътъ будетъ, конечно, совершенно отрицательный, хотя бы и съ оговоркой, что «такъ

mais pour deviner leur présence, pour les extraire de la boue, leur faire voir le jour, leur apprendre à ne pas rougir, pour les grouper en corps de doctrine et les constituer en parti politique, il fallait le flair, l'infaillibilité d'instinct und diese absolute Rücksichtslosigkeit in der Logik der Negation, die die Juden allein besassen. Dazu gehörte eine vralte Tradition, eine durchaus ausserchristliche Bildung und ausserchristliche Geschichte eines ganzen Stammes. En politique, c'est l'adoration du succès et le culte du veau d'or; en philosophie, c'est la matière, die sich nach den Gesetzen einer physischen, mechanischen, chemischen und physiologischen Nothwendigkeit zum vollen Selbstbewusstsein ausbildet; en matière sociale, s'est l'ensemble de toutes les institutions historiques à refaire, en ne reconnaissant pour regulateur que le Manchesterthum oder die Steigerung der Productivität, als höchster Zweck an und für sich; dans le domaine de la famille, c'est le bon vouloir individuel comme base unique de tous les rapports, enfin en matière d'éducation c'est le développement et la direction des instincts (Erkenntniss, Ausbildung der Triebe und Bekämpfung der schädlichen durch andere Triebe und Reize). Voilà où on en est, à moins que je ne me trompe totalement. L'Allemagne est le plus grand danger qui menace l'avenir de mon pays, et pourtant je ne saurais contempler cette dissolution organique, qui s'accomplit sous les dehors d'une puissance politique arrivée à son apogée, sans une profonde douleur.

какъ въ Россіи Евреи уже имфются, и въ немаломъ колпчествъ, то было бы несправедливо и негуманно лишать ихъ равноправности» и т. д. Едвали у него повернется языкъ сказать, что Евреи элементь-не то что «необходимый» (атого не вымолвить никто), но даже «полезный». Споръ такимъ образомъ можетъ идти лишь о большей или меньшей степени производимаго Евреями вреда. Всв разсужденія нашихъ якобы либеральныхъ газетъ сводятся лишь къ одной цвли: доказать, что вредъ, чинимый Евреями, происходить отъ ихъ скученности и неравноправности, и что онъ значительно умалится, будучи распределень по всему пространству Русскаго Государства. Оставляя предлагаемую форму разрешенія вопроса пока въ стороне, мы вполне готовы согласиться съ общею его постановкою, и формулируемъ ее такъ: «лучше было бы для нашего отечества, еслибъ Евреевъ въ немъ вовсе не было, --- но разъ они тутъ, и уже не одинъ въкъ, унаслъдованные нами отъ Польши, то задача состоить въ томъ-какъ бы устроить такой порядокъ вещей, такого рода съ ними modus vivendi, при которомъ коренному русскому населенію, т. е. самому хозянну края, было бы наименъе стъсненія и вреда отъ сихъ непрошенныхъ гостей, да и относительно самихъ Евреевъ были бы соблю- 11 дены требованія челов' вколюбія». Требованія же эти, конечно, не въ томъ заключаются, чтобы приносить русское населеніе въ жертву еврейской эксплуатаціи, въ угоду отвлеченно-либеральной доктринв. Для правильнаго решенія этого вопроса необходимы были бы, разумфется, тщательныя мфстныя статистическія и экономическія изслідованія, и также мнвнія містних вемствъ. Тімь не меніве мы считаемь не лишнимъ высказать и нъкоторыя свои соображенія. отлагая ихъ до одного изъ слѣдующихъ №№.

## Желательно ли разселение Евреевь по всей Россия?

Москва, 20-го іюня 1881 г.

Считаемъ нелишнимъ возвратиться и еще разъ къ вопросу объ Евреяхъ въ Россіи, такъ какъ онъ силою самихъ событій поставленъ на очереди, и если успѣлъ уже «наску-

чить» нашей столичной публикъ, привыкшей къ безпрерывной постановкъ и смънъ «вопросовъ» въ ежедневной печати (такъ что голова русскаго газетнаго читателя начиняется исключительно «вопросами», даже безъ всякаго на нихъ отвъта), -- то для десятковъ милліоновъ русскаго населенія онъ пребываетъ истинною злобою дня, способною измучить, но не наскучить, и настойчиво требуеть практическаго разръшенія. —Защитники еврейскихъ интересовъ совершенно перемънили свою тактику и привнали болъе «цълесообразнымъ» не отрицать факта еврейской эксплуатаціи, ибо такое отрицаніе, по своей очевидной лживости, оказывается позиціею слишкомъ невыгодною. Теперь, наоборотъ, самая эта эксплуатація и весь вредъ, чинимый Евреями, служать Евреямъ же и ихъ защитникамъ поводомъ къ громкому требованію расширенія правъ. Прежде всего причиною зла выставляется скученность Евреевъ въ границахъ ихъ осъдлости, опредъленныхъ закономъ, и доказывается необходимость уничтожить эти границы, дозволивъ разселеніе Евреевъ по всей Россіи. Какая же скученность? Можетъ-быть и въ самомъ деле Ев-. реямъ отведено для житья пространство непомфрно тесное? Посмотримъ. Всъхъ Евреевъ, включая и губерніи Привислинскаго края или Царства Польскаго, оффиціально числится 2.791,510. Черта освдлости, имъ дозволенной, включаетъ двадиать шесть губерній, именно, кром'в десяти губеній Царства Польскаго, губерніи: Вессарабскую, Виленскую, Витебскую, Волынскую, Гродненскую, Екатеринославскую, Кіевскую, Ковенскую, Курляндскую, Минскую, Могилевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую, Черниговскую. Эти 26 губерній представляють пространство 849,862 квадратныхъ верстъ или 17,529 квадратныхъ миль и числять въ себъ жителей около 29 милліоновъ: пространство, превосходящее не только Францію (9,608 квадратн. миль), но и всю Германію (9,818 кв. миль), и всю Авсро-Венгрію (самое обширное изъ Западно-Европейскихъ государствъ: 11,306 кв. м.). Однимъ словомъ, пространство, какъ видять читатели, не малое, а потому и жалобы на тъсноту площади, отведенной для жительства, лишены не только основанія, но и смысла. Необходимо также вспомнить, что значительная часть Евреевъ въ званіи купцовъ, ремесленниковъ, техниковъ, обучающихся въ государственныхъ учебныхъ учрежденіяхъ или уже обучившихся и потому пользующихся всёми правами, пріобрётаемыми дипломомъ, разстана по всей Россіи, внё узаконенной черты осёдлости. Если не ошибаемся, то въ одной Москвё ихъ уже насчитывается до 20 т.

Конечно, Евреи скучены, но не относительно пространства, отведеннаго имъ для жительства, и не по винъ русскаго законодательства, а по собственной винъ и произволенію сами они теснятся и ютятся именно тамъ, где населеніе представляеть наилучшій матеріаль для эксплуатаціи и по бытовимъ условіямъ, и по нравственнимъ своимъ качествамъ. Если бы даже и дозволено было безпрепятственное разселеніе Евреевъ по всей Русской Имперіи, то Малороссіи и Бълоруссіи было бы отъ того не легче. Они добровольно не уйдуть оттуда. Малороссів и Бізоруссів ни на волосъ не было бы легче, --- но, въ придатокъ къ этимъ двумъ областямъ, было бы тяжко и Великорусскому населенію, — съ тою только въроятною разницею, что последнее менее долготерпъливо и потому съ «правовымъ порядкомъ» во образъ еврейскаго гнета скорве и чаще бы стало чинить самовольную расправу, а такая перспектива едвали желательна. И теперь достойно замичанія, что собственно въ Билоруссіи, да и вообще въ Сѣверо-Западномъ краѣ, возстанія противъ Евреевъ не было вовсе, -- но уже, конечно, не потому, что народъ тамъ былъ бы менте Евреями угнетенъ, или-подъ воздъйствіемъ польской цивилизаціи - былъ бы строже воспитанъ «въ чувствъ легальности» (!), а потому, что благодаря именно въковымъ притъсненіямъ польскаго панства и его прислужниковъ Евреевъ, народъ тамъ, по природъ смирный и кроткій, слишкомъ забитъ, слишкомъ подавленъ духомъ. Если онъ еще не совствъ обратился въ быдло, какъ разумъетъ и чествуетъ его шляхетское польское племя, такъ потому отчасти, что онъ несколько ожило въ ненавистную нашимъ лжелибераламъ эпоху Муравьева и Кауфмана и, несмотря на последовавшія за нею пятнадцать слишкомъ леть непріязненнаго русской національности управленія этимъ исконно-Русскимъ краемъ, еще не совсемъ потерялъ надежду на лучшее будущее.

Русское племя. населяющее Малороссію и Бълоруссію. вообще земледъльческое, а не промышленное и торговое. Еще въ древнія времена «Новгородци, плотници суще», спускались къ Полянамъ «рубить имъ городы»; еще и въ наше время — Великоруссы толпами отправляются въ Малороссію и на Югъ для промысловъ и торговли. Нашествіе разныхъ кочующихъ азіатскихъ ордъ, начиная съ Половцевъ, Черныхъ Клобуковъ и т. д., погромъ Татарскій, а потомъ, послѣ разныхъ превратностей, распространение польскаго владычества на всю такъ-называемую Бълоруссію и Украйну объихъ сторонъ Днвира, сотворили для края ту бъдственную судьбу, отъ которой онъ не можетъ оправиться и понынв. Можетъбыть современемъ и образовалось бы въ немъ городское населеніе, при участіи Великорусскаго племени, возникла бы промышленность, разцвъла бы торговля, но Польскіе короли, еще нъсколько въковъ тому назадъ, призвали Евреевъ, и съ тъхъ поръ мъсто городскаго класса, -- средняго между земледъльцемъ и шляхтичемъ, какъ извъстно торговлею не занимавшимся, — занято было Евреями. Въ Малороссіи въ то же время сложилось казачество, и затъмъ, вплоть до присоединенія къ Россіи, вся ея исторія заключается въ отчаянной борьбъ казаковъ, чтобъ отстоять независимость своего края и свою народность и въру отъ азіатскаго, отъ польскаго и католическаго порабощенія. Всв песни казацкой эпохи, до сихъ поръ живущія въ народь, воспывають по преимуществу подвиги казацкой расправы съ Жидами и Ляхами, которые отдавали Жидамъ на откупъ православныя церкви. Эти преданія воспитали въ Малорусскомъ народь иной духъ, чьмъ въ Бълоруссіи, гдъ казачества не было, и этимъ объясняется, почему во время последняго возстанія Поляковъ въ Юго-Западномъ краф русское населеніе въ три дня покончило съ мятежомъ, само, безъ содъйствія власти, даже къ нъкоторому ея сюрпризу, перевязавъ польскихъ пановъ и представивъ ихъ по начальству. Этимъ же следуеть объяснить, почему наконецъ оно, помянувъ дни древніе, когда Запорожцы выговаривали себъ отъ Поляковъ условіе, что «они въ Жидахъ вольны», попыталось недавно стряхнуть съ себя ненавистное «жидовское» иго. Шинкарь, корчмарь, арендаторъ, подрядчикъ, - вездъ, всюду крестьянинъ встръчаетъ Еврея: ни купить, ни продать, ни нанять, ни наняться, ни достать денегъ, ничего не можетъ онъ сделать безъ посредства «Жидовъ», — «Жидовъ», знающихъ свою власть и силу, поддерживаемыхъ цёлымъ кагаломъ (ибо всё Евреи тесно стоятъ другъ за друга и подчиняются между собою строгой дисциплинъ), и потому дерзкихъ и нахальныхъ. «Это наша кровь»! съ горечью восклицали крестьяне, совершая недавно разгромъ попадавшагося имъ еврейскаго имущества (большая, цфиная часть котораго была Евреями припрятана). — «это кровь наша» — и сколько правды, святой, исторической правды въ этомъ кликъ: въка мученій слышатся въ немъ, и надо быть дивно устроену головой и сердцемъ, чтобъ не содрогнуться дущой отъ этого вопля скорби и боли!.. А въ Бълоруссіи даже и вопля не раздается! слышится лишь ни польскимъ панамъ, ни начальствамъ невнятный, глухой стонъ почти совстмъ задавленнаго народа.

Еврейство въ предълахъ Русской Имперіи, это-наслідіе наше отъ Польши, это — польскій «правовой порядокъ». однозначащій съ безправностью крестьянскаго населенія презраннаго хлопа. Съ присоединениемъ Новороссійскаго края граница еврейской осъдлости расширялась, но Еврейское населеніе ни въ Малороссін, ни въ возвращенной нами отъ Польши Заднъпровской Украйнъ и въ Бълоруссіи ни на одинъ процентъ не убавилось. Трудно понять, въ силу какихъ филантропическихъ, политическихъ, административныхъ или экономическихъ соображеній можно предъявлять требованіе объ уничтоженіи черты еврейской осъдлости. Нельзя же, повинуясь требованіямъ отвлеченной, якобы либеральной доктрины, совершать надъ своимъ роднымъ народомъ эксперименты не только не либеральнаго, но положительно опаснаго для его свободы свойства. Либерализмо относительно Евреевъ-кабала для Русскаго населенія; образъ дійствій, согласный будто бы съ указаніями «современнаго прогресса», другими словами — снятіе плотины, задерживающей напоръ на остальную Россію еврейскаго потока, въ сущности послужиль бы только къ регрессу Русскаго народа, ибо остановиль бы его самобытное экономическое развитие. Система протекціонизма, прилагаемая къ торговой и промышленной политикъ государствъ, должна быть соблюдена и по отноше-

нію къ Евреямъ. Наши новъйшіе либералы, подъ вліяніемъ соціалистическаго ученія, сами съ презрѣніемъ относятся къ прежней либеральной теоріи о свободной конкурренціи и къ либеральному лозунгу: laissez faire, laissez aller. Они проповъдують теперь не только право, но и обяванность государства регулировать, даже до мелочей, отправленія общественной жизни и весь бытовой экономическій строй въ дух в покровительства рабочимъ народнымъ массамъ, и т. д. Если такъ, то почему же, какъ скоро дело касается Евреевъ, вся «либеральная» программа ограничивается словами: нужно противопоставить еврейской эксплуатаціи — «подъемъ народнаго благосостоянія», «подъемъ народнаго просвъщенія», «доставленіе народу дешеваго мелкаго кредита, воспитаніе народа въ духв законности, установление правовато порядка, -- и все это одновременно съ предоставлениемъ Евреямъ полной равноправности и повсемъстнаго разселенія?! Вмъсть съ тьмъ указывается на примъръ Франціи и Англіи, гдъ Евреи не пересилили мъстнаго населенія, а сами-де, болье или менве, ему подчиняются.

Но последнее указаніе ничего не объясняеть и не доказываеть. Здёсь прежде всего возражение самое простое, но твиъ не менве неотразимое: въ Россіи Евреямъ приходится имъть дъло съ Малороссами и Бълоруссами, а не съ Англичанами и Французами, -- следовательно и считаться следуеть съ дъйствительными, реальными, а не воображаемыми данными. Решать вопросъ такимъ образомъ, чтобы Малоросса и Бълорусса въ Кіевской и Виленской губерніи представить себъ въ роли Англичанина въ Англіи или Француза во Франціи, т. е. людей инаго племени, инаго историческаго воспитанія, было бы по меньшей міру безсмысленно. Кому же не въдомо значение городского населения, городских община въ исторіи Европейскаго Запада, —значеніе, которымъ до сихъ поръ обусловливается политическое бытіе соременныхъ европейскихъ государствъ, но котораго и следовъ нетъ въ исторіи Россіи и вообще Славянскихъ политическихъ организмовъ. Евреи, --- классъ по преимуществу городской, т. е. промышленный и торговый, а не земледёльческій, стало-быть не сельскій, — встретились на Западе именно съ твердой городскою организаціей, которая словно крупость была защи-

щена цеховыми и иными корпоративными учрежденіями. Къ порф, когда для Евреевъ на Западъ пали тъ увы и стесненія, которымъ Евреи были тамъ подвергнуты въ такой мфрф, въ какой никогда не были подвергнуты на Русской окраинъ, западноеврейскому населенію можно было уже и не опасаться экономическаго гнета Евреевъ. (Не надо забывать однако, что Германія начинаеть уже снова ощущать этотъ гнетъ, и что въ ней созрѣваютъ элементы для борьбы съ еврействомъ въ какой то новой, еще не опредълившейся формъ). Въ Малороссіи же и Бълоруссіи, вмъсто кръпкихъ городскихъ общинъ, Еврей нашелъ только безпутное польское панство, жившее на счетъ угнетеннаго, закръпощеннаго имъ сельскаго населенія, и казачество, которому некогда было что-либо созидать, а въ пору было только отстаивать независимость своего края непрерывной войною съ его врагами. Приходится только дивиться живучести Русскаго народа, сумъвшаго перемочь всъ претерпънныя имъ невзгоды. «Подъемъ благосостоянія»! Конечно, этотъ рекомендуемый антидотъ противъ еврейскаго яда весьма полезенъ, но въдь онъ можетъ быть продуктомъ только долголътнихъ благопріятныхъ условій, изъ которыхъ первое заключается въ устраненіи поміхи, представляемой народному экономическому и нравственному развитію именно Евреями. Именно для того, чтобы поднять сельскій людь на ноги и воспитать въ немъ духъ самодъятельности, правительство обязано, какъ искусный педагогъ отдалить отъ него тъ орудія посредничества, которыя въ теченіи целаго ряда вековъ отъучили его отъ умънья пользоваться собственными силами, ходить такъ-сказать своими, а не чужими ногами. Нътъ сомнънія, что если бы, какимъ-нибудь чудомъ, Евреи исчезли изъ нашего Юга и Запада, край пришель бы временно въ немалое экономическое затрудненіе, но потомъ вскорь бы оправился и проявиль бы задатки новой, здоровой экономической жизни.

Толкують о доставленіи населенію дешеваго кредита и приглашають кь этому ділу земства въ тіхь губерніяхь за чертою еврейской осідлости, гді земскія учрежденія существують. Но никакой кредить, созидаемый земскими коллегіями, не въ состояніи соперничать съ еврейской кредитной эксплуатаціей, отыскивающей нуждающагося всюду у него на

дому, освобождающей его отъ всякихъ формальностей, эксплуатаціей рискованной, донимающей ссуду не въ установленный срокъ, а въ пору и вовремя, принимающей въ уплату не деньги, а то что крестьянину сподручно. скотъ, птицу, всякую, повидимому, дрянь, приносящую, однако, Еврею десятки лишнихъ процентовъ. Теперь во многихъ городахъ нашего Юга и Юго-Запада учреждены общественные банки, доставляющіе торговому классу относительно-дешевый кредить, изъ котораго Евреи создали себъ новый источникъ промышленности или эксплуатаціи. Еврей-купецъ выдаетъ бъдняку-Еврею безденежный вексель, который бъднякъ-Еврей и учитываетъ въ банкъ; банкъ, имъя въ виду подпись извъстной еврейской фирмы, выдаетъ деньги за дешевые проценты, а Еврей эти же деньги раздаеть въ ссуду мужикамъ за проценты двойные или тройные, безъ всякихъ векселей и росписокъ, но съ какой-нибудь такой уловкой, которая его вполнъ обезпечиваетъ. Намъ сообщали недавно и имя одного Еврея, кажется въ Елисаветградъ, который въ нъсколько льть изъ бъднаго сдълался капиталистомъ, добывая себъ такимъ образомъ деньги изъ банка, по безденежнымъ векселямъ Еврея-купца (конечно, имъющаго и свою долю въ барышахъ), за дешевые проценты. Туть всв формальности соблюдены, противодъйствовать трудно, а на дълъ выходитъ, что учрежденіе банка послужило только къ вящей эксплуатаціи народонаселенія и къ созиданію новыхъ еврейскихъ капиталовъ, т. е. пущей еврейской силы!

Газета «Порядокъ» утверждала однажды, доказыван тему о «скученности» Евреевъ, что ихъ не три милліона, а въроятно вдвое, и можетъ - быть даже втрое болье, другими словами — обвинила ихъ, и совершенно основательно, въ уголовномъ преступленіи или въ подлогь. Что статистическія данныя о численности Евреевъ въ Россіи совершенно невърны, въ этомъ убъждено и высшее правительство, и мъстная администрація, — но въ этомъ-то и заключается одна изъ привилегій Еврейскаго населенія. Можно ли назвать иначе какъ «привилегіей» возможность совершать безнаказанно подлогъ такого объема и открыто пользоваться его плодами, — возможность для шестимилліоннаго, положимъ, населенія платить подати и отбывать, напримъръ, воинскую

повинность только по числу трехмилліоннаго? Было бы несправедливо винить въ томъ несовершенство нашихъ статистическихъ пріемовъ или полицію: это организованный обманъ всего Еврейства, подчиненнаго строгой внутренней дисциплинъ, --- управляемаго своими кагалами, составляющаго по истинъ status iu statu. Всъ мъры, принимавшіяся правительствомъ, оказывались доселъ безуспъшными, несмотря на то, что при государв Николав Павловичв чинились настоящія облавы Евреямъ. Всякій исправникъ на Югв разскажетъ вамъ, что Евреи очень часто скрываютъ у себя случаи смерти и передаютъ имя умершаго новоприбывшему изъ-за границы Еврею или же тому, чье рожденіе было также въ свое время скрыто. Однимъ словомъ, когда целое племя въ заговоръ и все сообща участвуетъ въ подлогъ, то обычными «правовыми» мірами разрушить такой систематическій обманъ - трудно.

Другая особенность и, можно сказать, привилегія Евреевъ, это — спеціальность ихъ бытовой профессіи. Это не только племя, но и классь или корпорація, и не только классь или корпорація, но и племя! Правительству приходится им'ть дъло не просто съ такою-то національностью, съ «Русскими Моисеева закона», но съ милліонами людей особой, ръзко выдъляющейся и замкнутой въ себъ національности, которые не имъють другихъ занятій, кромъ торгашества въ томъ или. другомъ видъ. Ни фабрикъ, ни заводовъ Евреи не держатъ,--ни каменщиковъ, ни плотниковъ, ни другого рода рабочихъ изъ нихъ не бываетъ: только мелкія ремесла, извозничество и торговое посредничество во всъхъ формахъ, — вотъ ихъ призвание. Это племенния корпориція не производителей, а торгашей - эксплуататоровъ, и такая исключительность профессіи въ сильной степени усложняеть задачу. Всякая корпорація есть уже сила сравнительно съ разрозненностью действій отдельныхъ лиць: что же сказать о корпораціи, считающей своихъ членовъ милліонами, основанной на религіозно племенномъ единствъ и по самому характеру своей основы — враждебной той средв, въ которой ей приходится дъйствовать?!... Были сдъланы попытки обратить Евреевъ въ земледъльцевъ; имъ были отведены превосходныя земли, --министръ внутреннихъ дель Перовскій думаль, что въ устройствъ земледъльческихъ колоній онъ нашелъ ключъ къ разрышенію вопроса. Мы сами лично посъщали эти колоніи... Земли оставались впусть, или сдавались внаймы, а сами Евреи занимались куплей, перепродажей и всакимъ торгомъ на сторонъ! Оказалось такимъ образомъ, что Евреевъ нельзя поставить даже въ то положеніе, которое занимають въ Россіи иностранные поселенцы. получающіе отъ правительства земли; Евреи волей-неволей заставили самую власть признать за ними званіе и право городскихъ обывателей, считаться съ ихъ наклонностями и вкусами. Даже поселяясь въ деревнъ, Еврей живетъ въ ней какъ горожанинъ, т. е. не какъ земледълецъ, а какъ промышленникъ, шинкарь или арендаторъ.

Но входя въ общій составъ русскихъ подданныхъ въ качествъ жителей городовъ или мъстечекъ, становясь русскими гражданами, Евреи не перестають быть подданными и гражданами той Еврейской республики, того Еврейского союза, который распростерть по всей Европъ, а также и по другимъ частямъ свъта, и котораго главный центръ, во всякомъ случав, не въ Россіи, а внв ея. Пользуясь почти полною гражданскою полноправностью съ русскими туземцами, участвуя въ мъстномъ городскомъ самоуправленіи, они сверхъ того обладають особымь самоуправленіемь въ видъ кагаловъ, которое, придавая Евреямъ согласіе и крѣпость, руководить ихъ действіями и нередко парализуеть силу русскихъ законовъ. Не разъ происходили случаи, что неугодившій Еврею пом'єщикъ или иной кто изъ христіанъ подвергался интердикту, т. е. запрещенію, по распоряженію еврейскаго цадика или раввина: ни купить у Еврея, ни продать Еврею онъ уже не могъ ничего, а такъ какъ въ южнорусскихъ городахъ и мъстечкахъ вся торговля въ рукахъ еврейскихъ, то такой интердиктъ, на который и жалобы формальной принести нельзя, обращался въ истинное наказаніе. Недавно напечатанъ былъ однимъ изъ югозападныхъ помфіциковъ достовърный разсказъ, какъ о снятіи съ него такого запрещенія онъ обратился съ просьбою къ заграничному раввину, въ Галиціи, и по распораженію последняго этому помъщику возвращена была равноправность. Есть извъстная книга Брафмана, Еврея, принявшаго христіанство. въ которой онъ подробно раскрываеть тайны еврейскихъ кагаловъ, тайны ужасныя, подтверждаемыя подлинными кагальными актами. Не знаемъ, въ какой мъръ допущена свобода внутренняго еврейскаго самоуправленія въ Западной Европъ, но не подлежитъ сомнънію, что нигдъ Евреямъ такъ хорошо не живется, нигдъ Евреи не составляютъ такой сплоченной корпораціи, нигдъ они такъ не полноправны, какъ въ Россіи, особенно въ возвращенныхъ отъ Польши губерніяхъ, гдъ они заняли господствующее положеніе средняго класса поверхъ безгласнаго, едва только вышедшаго изъ кръпостной отъ польскихъ пановъ зависимости населенія, а эта зависимость была потяжеле зависимости отъ русскихъ помъщиковъ!

Классъ городскихъ обывателей имфетъ всегда преимущество предъ сельскимъ и по степени образованности, которая въ городъ разумъется выше, чъмъ въ деревнъ, и потому, что въ его рукахъ рынки, т. е. мъсто сбыта сельскихъ произведеній, и по тъмъ удобствамъ живни, которыя сосредоточиваются именно въ городъ. Въ такомъ преимущественномъ положении находится Еврейское илемя, составляющее главный контингентъ городскаго населенія на Югі и Западі Россіи, — а городское населеніе, какъ извістно, поставляетъ главный контингенть во всь учебныя учрежденія. Съ тъхъ поръ, какъ Евреи решили воспользоваться свободнымъ доступомъ къ высшему образованію, открытымъ для нихъ въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а съ образованіемъ сопряжены были разныя льготы по отбыванію воинской повинности, наши гимназіи и даже университеты стали переполняться Евреями. Мы не имфемъ подъ рукою статистическихъ данныхъ, сколько Евреевъ обучается въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ внутри черты еврейской освалости и въ какомъ процентномъ отношеніи состоить это число къ общему числу учениковъ, --- но несомнънно, что оно возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Эксплуатируемый Евреями народъ не только даетъ на свои же деньги Евреямъ почти даровое образованіе, но скоро едвали не будеть вытеснень изъ русскихъ школъ за недостаткомъ мъстъ, по случаю преизбытка Евреевъ. Недавно некоторыя газеты вычислили, что каждый студенть въ университетъ обходится государству около 400 р. въ годъ. Намъ сообщали изъ достовърнаго источника, что

въ нынашнемъ году выдано Московскимъ Университетомъ Евреямъ-студентамъ, окончившимъ курсъ по медицинскому факультету, 120 или 110 свидътельствъ на званіе дантистовъ. Дантистъ — пожалуй и почетное ремесло, но предоставляемъ читателямъ произвести разсчеть, во что обходится государству образованіе каждаго такого дантиста-Еврея въ теченіи пятильтняго курса, и всьхъ 110 или 120 Евреевъдантистовъ, выпущенныхъ въ теченіи одного года изъ одного университета. Спрашивается: въ самомъ ли деле необходима такая росьющь по части дантистской въ виду недостаточности суммъ, необходимыхъ для открытія элементарныхъ школь, въ которыхъ такъ нуждается нашъ сельскій народъ? Не знаемъ, дъйствительно ли станутъ дергать зубы Евреидантисты, но что они избытнуть такимъ образомъ воинской повинности и пріобрѣтутъ право на повсемѣстное жительство въ Россіи-это върно.

Но туть есть другое зло. Высшее образование въ Россіи создаеть, по отношенію къ массь простаго народа, особую среду, которую печать наша прозвала «интеллигенціей», «культурнымъ классомъ», и за которою признаетъ право народнаго представительства ео ірго, даже безъ выборовъ и полномочій. Для простаго же народа всв опи—«господа»... Такимъ образомъ вскоръ сядутъ «въ господахъ» надъ нашимъ Русскимъ народомъ и Евреи, -- не просто какъ теперь торгаши, -- но уже въ самомъ дълв какъ умственная, «культурная», «общественная» и ужъ конечно отрицательная, а не положительная, сила. При нашей же общественной по-/ датливости, при извъстной трусости прослыть «ретроградомъ», можно ожидать, что большинство нашихъ мнимыхъ либераловъ съ либеральною предупредительностью обрадуется такому проявленію прогресса въ нашемъ отечествъ, и подобно старинному возгласу изысканной въжливости: place aux dames (мъсто дамамъ!), -- воскликнетъ: place aux Juifs! (мъсто Евреямъ!)

Тысячу лёть строиль Русскій народь свое государство, — костьми и кровью слагаль его, — принесь въ жертву государственной идет и местную свободу, и достояніе. Достроиль наконець, и съ недоуменіемь начинаеть усматривать, что допущенные имь жильцы вытёсняють его чуть не за порогъ,

да еще и зданіе хотять по своему перестроить... За хозяйскій столь, конечно, могуть быть допущены гости, но только какъ гости, и въ качествъ гостей пользоваться почетомъ: во главъ же стола все-таки долженъ сидъть и распоряжаться хозяинъ. А хозяинъ въ Россіи — Русскій народъ, и никакъ не инородцы.

Ни о какой пущей равноправности Евреевъ съ христіанами не можетъ быть и рѣчи. На практическомъ языкѣ «равноправность» значитъ не что другое, какъ дозволеніе Евреямъ держать кабаки по селамъ. Этого ли добиваются наши юдофилы? Если Еврейскій вопросъ дѣйствительно будетъ разсматриваться теперь въ высшихъ правительственныхъ сферахъ, то единственное правильное къ нему отношеніе, это—изысканіе способовъ не расширенія еврейскихъ правъ, но избавленія Русскаго населенія отъ еврейскаго гнета. Гнетъ этотъ пока экономическій, но съ распространеніемъ высшаго образованія въ еврейской средѣ, повторяемъ, онъ приметъ иной видъ и образъ—образъ гнетущей Русскій народъ «либеральной интеллигенціи», — да еще, пожалуй, во имя народа».

По поводу статей Брафиана о "Кагалъ".

Москва, 10-го октября 1881 г.

Не знаемъ, обратили ли на себя должное вниманіе помѣщенныя въ 46 и 47 №№ «Руси» статьи, составленныя по
рукописи покойнаго Я. Брафмана его сыномъ, подъ общимъ
названіемъ: «Планъ преобразованія быта Евреевъ». Отзыва
о нихъ мы до сихъ поръ въ газетахъ не встрѣчали; а между тѣмъ, безспорно, эти статьи—содержательнѣе, серьевнѣе,
полновѣснѣе всего, что до сихъ поръ появлялось въ нашей
печати по вопросу объ Евреяхъ въ Россіи. Если вниманіе
нашего общества, утомившись этимъ вопросомъ и предоставивъ его рѣшеніе правительству, перенеслось теперь на другіе предметы, другія задачи и такъ-называемыя «злобы дня»,—
то для русскаго населенія въ чертѣ еврейской осѣдлости
онъ нисколько не утратилъ своего ежеминутнаго практическаго значенія; онъ не можетъ ни наскучить ему, ни быть

сданъ въ архивъ, -- какъ не сдается въ архивъ и не теряетъ своей занимательности для страждущаго острая боль или заноза торчащая въ тълъ, пока она тутъ, пока боль не утихнетъ или не выдернется заноза. Не извъстенъ ходъ работъ въ правительственныхъ коммиссіяхъ, учрежденныхъ въ разныхъ губерніяхъ нашего Юга, Юго-Запада и Сфверо-Запада «для изысканія мірь кь установленію правильныхь экономическихъ отношеній Евреевъ къ містному населенію» (таковъ, кажется, оффиціальный титуль коммиссіи). Можно однако заранъе сказать, что всъ эти коммиссіи будуть бродить во тьмв, какъ уже десятки лвтъ бродить во тьмв по еврейскому вопросу сама высшая наша администрація, если онъ не воспользуются разоблаченіями Брафмана. Впрочемъ даже предположить подобнаго рода невнимательность со стороны правительства было бы болже чжить странно и едвали позволительно.

Въ самомъ діль, есть ли основаніе толковать пространно о взаимныхъ экономическихъ отношеніяхъ христіанъ и Евреевъ, когда оказывается, что каждый христіанинъ-землевладълецъ проданз кагаломъ кому-либо изъ Евреевъ? Да. проданъ какъ предметъ эксплуатаціи, и лично, и имущественно, - и это не фигурный оборотъ ръчи, а юридическій терминъ, потому что продажа закръпляется актомъ, особаго вида купчею кръпостью. Точно также делаются предметомъ купли и продажи села, деревни, цёлыя местности со всякою живою въ нихъ душою (разумъется христіанскою). Подъ видимою, могущественною сънью нашего гражданскаго прававластвуетъ невидимо, тайно, но еще могущественнъе, вполнъ его отрицающій, совсьмъ особый «правовой порядокъ», подчиняющій еврейской юрисдикцін не только Евреевъ, но и Русскихъ — даже безъ въдома для послъднихъ. На основаніи талмудическихъ правилъ «Хезкатъ-Ушубъ», т. е. о власти кагала въ его раіонъ, та территорія, — поясняетъ Брафманъ, — на которой поселились Евреи, со всъиъ входящимъ въ нее имуществомъ и лицами иновърцевъ становится собственностью Евреевъ. «Имущество иновърца свободно, и кто имъ раньше завладъетъ, тому оно и принадлежить», гласить «слово закона» (Хошекъ-Гамишпотъ, ст. 156). На этомъ основаніи кагалъ, т. е. національно еврей-

ское мыстное правительство, признавая все находящееся въ данномъ раіонъ своею, такъ-сказать «казенною собственностью», продаеть отдельнымь Евреямь два права: одно именуется по еврейски меронія или мааруфія, право на личность; другое-хазака, право на имущество. Купчій актъ на то или другое право, или на оба вмъстъ называется гахлать. Продажею права мероніи, говорить Брафмань, личность даннаго иновфрца дфлается неотъемлемымъ и притомъ исключительнымъ достояніемъ того Еврея, который купилъ меронію, и уже ни одинъ Еврей въ мір'в не им'ветъ права ни ссужать этого христіанина деньгами, ни исполнять его порученія, ни вообще входить съ нимъ въ какія - либо сношенія. Посредствомъ же хазаки, все недвижимое имущество такого-то христіанина поступаеть въ эксплуатацію купившему это право Еврею, и уже ни одинъ Еврей въ мірѣ не имъетъ права ни арендовать этого имущества, ни давать подъ него ссуды, ни заключать относительно его какія-либо сдълки съ хозянномъ. Кагалъ съ своей стороны обязуется (и обязательство это прописывается въ купчей) доставлять покупщику, въ случав его «неосторожности» въ выборв средствъ для окончательнаго завладенія проданною личностью или имуществомъ «иновърца», защиту предъ «иновърческою» администрацією или судомъ, а также защиту противъ всякаго Еврея, который бы осмелился вторгнуться въ пределы права, предоставленнаго покупщику и нанести ему какойлибо ущербъ: такого рода самовольникамъ грозить бетъ-динъ, тайный еврейскій судъ, постановляющій иногда и смертные, всегда исполняемые, приговоры!...

Воть между прочить причина, почему между Евреями нёть и не можеть быть конкурренціи. Это колоссальная, не временная, а постоянно пребывающая стачка, направленная противь всего христіанскаго населенія тёхь мёстностей, которыя входять въ черту еврейской осёдлости. А такъ какъ тамъ почти вся торговля въ рукахъ Евреевъ, то какими праздными, пустоявонными, а подчасъ и лицемерными оказываются всё рёчи о «свободё торговли», о «свободной», спасительной, все будто бы регулирующей «конкурревціи»—въ применени къ этимъ несчастнымъ мёстностямъ! Въ печати и даже въ совещательной зале «сведущихъ людей» разда-

ются и теперь голоса въ пользу свободы продажи питій; отъ взаимнаго соперничества между продавцами или содержателями питейныхъ заведеній ожидаются этими «фритредерами» самые благіе результаты. Не станемъ разсуждать теперь о самомъ принципъ вообще, но какою насмъшкою звучатъ эти объщанія для цълыхъ двадцати шести губерній Русской имперіи, — въ виду этихъ гахлатов и въ виду херема!! Херемомъ же называется наказаніе, налагаемое на строптиваго христіанина: если проданный христіанинъ окажется неподатливъ относительно купившаго его Еврея, строптивъ или вообще навлечетъ на себя почему-либо неблаговоление кагала, то кагалу стоитъ только объявить такого неудобнаго христіанина подъ херемомъ, и опять ни одинъ Еврей въ міръ не осмълится войти съ нимъ ни въ малъйшее торговое сношеніе, — а это въ крав, гдв ни купить, ни продать нельзя иначе какъ чревъ посредство Еврея, равняется совершенному разоренію... Не очень давно въ одной изъ газетъ былъ напечатанъ разсказъ одного изъ помъщиковъ Волынской губерніи о томъ, какъ подвергшись херему, онъ былъ вынужденъ наконецъ укротить свою «строптивость» и обратиться къ какому-то раввину въ Галиціи (в роятно къ высшей инстанціи) съ смиренною просьбою о снятіи съ него интердикта: австрійскій раввинъ милостиво вняль этому моленію христіанина, и последній обрель снова возможность сбывать произведенія своего сельскаго хозяйства!

Спрашиваемъ теперь: не празднословіе ли, не пустое ли, наивное и въ то же время опасное, вредное, разглагольствіе—всё эти «либеральные» и «гуманные» толки о расширеніи правъ Евреевъ до полнаго уравненія ихъ съ правами всёхъ остальныхъ подданныхъ Россіи, — о необходимости предоставить Евреямъ право, кромё вышеупомянутыхъ 26 губерній, свободно разселяться по всей Русской имперіи и т. п., пока имбется въ виду такая внутренняя организація Еврейскаго племени? Что другое значить это предполагаемое расширеніе правъ Евреевъ, какъ не порабощеніе всей остальной Россіи еврейскому «правовому порядку», юрисдикцій и власти кагаловъ, какъ не распространеніе за предёлы нынёшней еврейской осёдлости благодёяній захлатовъ, мероніи, хазаки и херема? Никакой другой точки зрънія въ

разръшени еврейской задачи въ Россіи пока еще быть не можеть, -- всякая иная, болве общая, представляется отвлеченностью. На всв разсужденія нашихъ юдофильствующихъ газетъ, на всв возгласы, бойкія и хлесткія, даже нъсколько нахальныя ръчи самихъ Евреевъ въ ихъ періодическихъ изданіяхъ, мы отвъчаемъ вопросомъ: а гахлатъ? а меронія? а хазака? а херемъ? а кагалъ и бетъ-динъ? Пусть не уклоняются они отъ отвъта, - пусть скажуть прямо: вымысель ли это или правда, -- и если вымысель, то какія могуть они представить тому доказательства, перевёшивающія свидітельство Брафмана и приводимыхъ имъ документовъ? Если же правда. - то пусть объяснять сами, какъ согласують они такое исключительное привилегированное положение Еврейскаго племени съ идеей равноправности и свободы? Если свидътельство Брафмана истинно, то очевидно, что и вопросъ объ Евреяхъ требуетъ другой постановки: это вопросъ уже не объ эманципаціи Евреевъ, а объ эманципаціи христіанъ отъ еврейской племенной организованной стачки, --- не о распространеніи на Евреевъ дійствія общихъ законовъ Русской имперіи, а объ изъятіи христіанъ изъ-подъ действія еврейскихъ законовъ, объ ограждении христіанъ отъ великаго, бодрствующаго, неослабно действующаго еврейскаго заговора.

Вмъсто того, чтобъ «въ интересахъ мира» затыкать уши и жмурить или отворачнвать глаза, необходимо въ дъйствительном интересв мира откинуть то ложное и въ сущности очень дешевое смиреніе, съ которымъ мы такъ часто приносимъ нашихъ присныхъ по крови и духу въ жертву мнимой гуманности и призрачному либерализму; необходимо разверсть слухъ и посмотръть правдъ прямо въ глаза, уразумъть настоящее, реальное положение дъла. А это положеніе въ томъ, что Евреи, въ чертв ихъ освалости, составляють у нась «государство въ государствъ » съ своими административными и судебными органами, съ мъстнымъ національнымъ правительствомъ, -- государство, центръ котораго внъ Россіи, за границей, котораго верховнымъ правительствомъ является «Всемірный Еврейскій Союзъ» въ Парижв. Мы не ставимъ стремленія къ подобной организаціи вз вину еврейскому племени. Съ нашей точки зрвнія, уже извъстной читателямъ «Руси», такое стремленіе объясняется

всею удивительною историческою судьбою сыновъ Израиля, призванныхъ къ духовному міродержавству и достигшихъ міродержавства въ лицъ Сына Давидова — Інсуса Христа, но не познавшихъ исполненія своего племеннаго призванія во образѣ Христовомъ и продолжающихъ стремиться къ міродержавству отрицанія, къ миродержавству антихристіанской идеи во образъ міродержавства еврейскаго. Это не обвине-∥ ніе, а опредѣленіе; мы только обозначаемъ фактъ. Не это удивительно, а удивительно то, что Евреи умудрились это бытіе въ Русскомъ государствъ государства еврейскаго, имъющаго свой центръ за границей, укръпить всею мощью Русскаго государства! По истинъ чудно, съ какою простодушною готовностью русское правительство обставляло гарантіями цізость и твердость національнаго еврейскаго строя, какъ заботливо охраняло отъ всякой возможности внутренняго разложенія! Диву надобно даться, когда удостов фришься, какъ руками самой русской власти, помощью ся принудительной внешней силы, страхомъ русскихъ же уголовныхъ законовъ упрочивали Евреи свое національно-государственное зданіе, установляли свою власть надъ христіанами, утверждали свою стачку, свою систему эксплуатаціи русскаго населенія, свою систему обмановъ!..

Все это разоблачено въ трудахъ покойнаго Брафмана, въ его «Книгъ Кагала», которой второе изданіе въ значительно распространенномъ и разработанномъ видъ въроятно не замедлитъ появиться въ свътъ, — все это вкратцъ передано двумя упомянутыми уже нами статьями въ 46 и 47 №№ «Руси», — все это впрочемъ лучше всего подтверждается Сводомъ Законовъ Россійской Имперіи!.. Брафианъ впрочемъ ограничиваетъ свой планъ «преобразованія быта Евреевъ» только указаніемъ-чего не следуеть делать русскому правительству и что изъ существующихъ законоположеній подлежить безусловной отмънъ въ области административной, учебной и государственной политики. Такъ, по его мнънію, необходимо отмфиить въ области административной всф до сихъ поръ существующіе законы, по которымъ Евреи выдъляются въ особыя общества для уплаты податей и отбыванія государственныхъ повинностей, и всв существующіе отдельные общественные сборы съ Евреевъ, — другими словами:

уничтожить еврейских сборщиков податей и упразднить коробочный сборь, общёй и вспомогательный.

Хитрая политика іудейскихъ вождей, при поселеніи ихъ единоплеменниковъ въ чужомъ государствъ, состояла всегда въ томъ, чтобъ соблазнять правительства предупредительною готовностью снять съ него трудную и дорогую задачу взиманія съ Евреевъ государственныхъ податей и не обременять государственный бюджеть расходами на общественныя еврейскія нужды (напримерь больницы и школы). Почти все правительства шли на это заманчивое предложение и охотно соглашались (по крайней мфрф у насъ это соглашение скрфплено Сводомъ Законовъ) на следующія условія: чтобъ подати съ Евреевъ сбирались сборщиками податей, избранными еврейскою общиною и въ этомъ вваніи утвержденными 10сударственною властью; чтобъ на покрытіе общественныхъ еврейскихъ расходовъ были допущены и правительствомъ узаконены особые, подробно обозначенные съ Евреевъ сборы, и чтобы мъстная администрація была обязана оказывать всякое содъйствіе сборщикамъ въ случать сопротивленія со стороны еврейской массы или отдельныхъ Евреевъ, и даже преслыдовать непокорных во имя закона. Вещь по существу своему, кажется, вполнъ раціональная и невинная, а въ результатъ, по словамъ Брафмана, выходило, что надъ жизнью еврейской общины, — которая можетъ - быть бевъ того бы и разложилась или осталась бы при одной нравственно-религіозной связи, - тотчась же развертывалось, вивсто власти государственной, знамя національно-еврейскаго правленія, со сборщиками податей во главв. Въ рукахъ этого правленія сосредоточивались громадныя денежныя средства для осуществленія національно-еврейскихъ дівлей, сосредоточивалась принудительная сила держать общину въ самомъ строгомъ подчиненіи своей юрисдикціи и власти, подъ страхомъ наказанія руками иновърческаго, т. е. русскаго же правительства! Сборщикамъ податей было поручено и веденіе податных списков, т. е. дана возможность укрывать подлинное число еврейского населенія, что они и дёлають весьма успѣшно, убавляя число Евреевъ живущихъ въ Россіи, по общему отзыву и по мижнію Брафмана, на цёлую половину.

въ Сводъ Законовъ — произведение по истинъ диковинное. Повидимому, что за дело русскому правительству: соблюдають ли Евреи требозаніе Талмуда относительно кошера, т. е. вдять ли или не вдять Евреи мясо такой скотины, которая заръзана, при соблюдении самыхъ изысканныхъ талмудическихъ постановленій относительно ножа и которая называется кошерь, или вдять трефь, т. е. мясо скотивы, заръзанной не талмудическимъ способомъ, мясо Еврею Талмудомъ воспрещенное? Но еврейскіе вожди сумвли соединить съ этимъ кошеромъ интересъ фискальный, и хотя кошеръ дълаетъ мясо крайне дорогимъ и потому не долюбливается бъдною еврейскою массою, однакоже кошеръ — върнвишая ограда іудейской обособленности и Талмуда, и потому.... потому Еврей не соблюдающій кошера наказывается самою русскою властью, какъ «уклоняющійся отъ кошернаго сбора»! Странно читать въ нашемъ Сводъ Законовъ следующій образець русской правительственной заботы объ еврейскомъ талмудическомъ правовъріи (Полож. о коробочномъ сборѣ § 53):

«При убов скота и птицъ на кошеръ не употребляется другихъ къ тому орудій, а при продажв Евреямъ мяса другихъ въсовъ, кромъ данныхъ откупщикомъ (изъ Евреевъ же) съ его клеймомъ и съ удостовъреніемъ раввина, что они могутъ быть употребляемы для кошера...»

Осмълился Еврей изготовить себъ мясо простымъ ножомъ, безъ раввинскаго удостовъренія, словомъ оказаться не совствить ортодоксальнымъ—штрафъ, или еще того хуже: повиненъ есть предъ русскимъ уголовнымъ закономъ!!

Но еще замѣчательнѣе наше «Положеніе объ Евреяхъ 1835 г.» и дополняющій оное законъ 3 іюля 1850 г. «объ учрежденіи надзора за синагогами и молитвенными домами». Съ паденіемъ Іерусалима у Евреевъ нѣтъ и не можетъ быть храмоваго богослуженія (съ жертвами, штатомъ духовенстви и пр.), а есть только богомоленіе. Вмѣсто единаго храма имѣютъ они огромную массу частныхъ молитвенныхъ домовъ и не мало мѣстъ общественнаго богомоленія — синагоги. Распаденіе религіозной жизни еврейской общины на мелкія молитвенныя группы (чему способствуетъ моленіе въ частныхъ домахъ), какъ явленіе опасное для единства религіи

Израиля, давно обратило на себя вниманіе представителей и вождей іудейства, — и вотъ въ угоду имъ русскій государственный законг гласить: «общественныя молитвы и богомоленія могуть быть совершаемы только вь особыхь зданіях для сего опредъленных, т.е. въ синагогахъ и молитвенныхъ школахъ», за неисполнение чего взыскивается штрафъ до 1000 рублей! Тъмъ не менъе кагалъ безпрепятственно допускаеть моленіе въ частныхъ домахъ, кромв некоторыхъ праздниковъ, установленныхъ именно съ цълью: разжигать національно-политическія и религіозныя страсти Евреевъ, обновлять и укръплять въ нихъ чувство племеннаго единстеа. Въ эти дни кагалъ, вооруженный русским государственными закономи, насильственно сгоняеть всёхъ Евреевъ изъ частныхъ молитвенныхъ домовъ въ синагогу. Въ 1875 г. многіе Евреи въ Петербургъ, въ дни указанныхъ праздниковъ, не захот вли было закрывать своихъ частныхъ молелень, представители еврейской общины, опираясь на вышеприведенный законъ-тотчасъ къ градоначальнику, и градоначальникъ-закрылъ: «не уклоняйся-де отъ участія въ общественныхъ еврейскихъ національно-религіозныхъ праздникахъ!»

Конечно, такой законъ долженъ быть отмівненъ и Евреямъ должна быть предоставлена полная свобода віроисповіданія. Русское правительство — справедливо говоритъ Брафманъ — не должно препятствовать Еврею молиться гді и когда ему угодно, не должно быть орудіемъ въ рукахъ кагала для наказанія тіхъ Евреевъ, которые не окажутся особенно склонными заботиться о политическомъ благі всего Израиля. Пусть іудейство — повторимъ его слова — живетъ религіозною мощью, если она въ немъ имітета, но пусть же оно, для поддержанія своего могущества и возбужденія въ еврейской массі политическихъ надеждъ, не находить себъ сильной опоры въ велініяхъ русскаго государственнаго закона!...

Далье Брафмань указываеть на необходимость: отказаться от правительственной опеки и регламентаціи національно-еврейской науки, а для этого упразднить созданныя Положеніемь 21 марта 1873 г. еврейскія начальныя училища вмъсть съ еврейскими учительскими институтами, и отмънить законъ 1875 г. о преслъдованіи мелам-

дова, т. е. непатентовинных правительствомъ учителей, держащихъ частныя школы. Свободное движеніе религіозной мысли въ средъ Евреевъ грозило, безъ сомнънія, опасностью самой основъ національнаго еврейскаго единства, порождало и не могло не породить разныя уклоненія отъ Талмуда, разныя ереси, ослабляющія духовную цілость іудейства. И вотъ, русскій законъ тяжеловіснымъ государственнымъ молотомъ куетъ духовную силу іудейства, настанваетъ на самомъ тщательномъ изученін Талмуда (обрекающаго каждаго христіанина, его личность и имущество въ достояніе еврейское, въ предметь купли и сдачи съ торговъ), требуеть отъ раввиновъ строгаго еврейскаго правовърія. Еслибы поставить вопросъ: следуетъ ли предоставить Евреамъ полную свободу религіознаго образованія, — всь «либералы» должны были бы повидимому ответить, и ответили бы правильно, въ смысле утвердительномъ. Но либеральные іудофилы держатся иного возарвнія по отношенію къ Евреямъ. Дело въ томъ, что этотъ либеральный принципъ не выгоденъ для вождей іудейства. Оказалось несравненно согласние съ ихъ цилями и задачами воспользоваться принудительною силою русской власти: это и достигнуто созданіемъ училищъ и учительскихъ институтовъ на основаніи законовъ 1873 и 1875 года, кръпко и твердо ограждающихъ в рность духовной основ современнаго іудаизма--Талмуду.

Мы не перечисляемъ здѣсь всѣхъ прочихъ указаній Брафмана, несомнѣнно подтверждающихъ, что организація мощной тайной силы еврейства зиждется, главнымъ образомъ, на русскихъ государственныхъ законоположеніяхъ. Всѣ предлагаемыя Брафманомъ мѣры чисто отрицательнаго и въ сущности самаго либеральнаго свойства, и сводятся къ такой формулѣ: отыѣнить правительственную опеку надъ Евреями, какъ надъ отдѣльною обособленною общиной, не узаконять, не поддерживать ея отдѣльнаго, обособленнаго существованія всею мощью русской государственной власти, предоставивъ ее себѣ самой.

Вмѣсто того, чтобы въ разрѣшеніи еврейскаго вопроса въ Россіи бродить вокругъ да около, не лучше ли, не пора ли наступить на самую его сердцевину, т. е. обратиться прежде всего къ пересмотру существующихъ законовъ и перестать

узаконямь и ограждать бытіе той чудовищной аномаліи, какую представляють отношенія еврейства къ христіанскому населенію, — той исполинской, могущественной стачки, разоряющей десятки милліоновь Русскаго народа, — того государства въ государствъ, — той тайной, космополитически-племенной іудейской организаціи, которая опирается съ одной сторовы на свой политическій національный центръ, на «Всемірный Еврейскій Союзъ» въ Парижъ, съ другой — на русское же правительство, на Сводъ Законовъ самой Россійской имперіи?!...

## Еврейская агитація въ Англіп.

Москва, 23 января 1882 года.

Два слова еще по поводу еврейской агитаціи въ Англін. Нужно ли говорить, что сами Англичане не върять, не могуть върить всей той лжи, которою съ такимъ изобиліемъ снабжають ихъ Евреи и которую они съ такимъ влорадствомъ печатаютъ въ своихъ многочисленныхъ газетахъ? Здравий синслъ могъ бы однако подсказать имъ самимъ, не ожидам и опроверженій со стороны Россіи, совершенную несбыточность описываемыхъ фактовъ, въ родъ напримъръ поголовного обезчещенія женскаго населенія цізних містностей, какъ Березовки и другихъ!! Статочное ли дело, чтобъо такихъ событіяхъ не въдали или молчали, въ течевіи шести-семи мъсяцевъ, представители англійскаго правительства въ Россіи, многочисленные, разсізанные по Россіи англійскіеконсулы и тысячи Англичанъ проживающихъ въ нашемъ отечествъ? Прежде чъмъ печатать эти мерзости, поносить Россію въ газетахъ и на митингахъ, и требовать отъ англійскаго министерства протеста противъ дъйствій русскаго правительства, не проще ли было бы обратиться съ запросомъ къ англійскому послу въ Петербургъ? Но въ томъ и дъло, что и составители извъстій, и редакторы, печатающіе эти извъстія въ своихъ газетахъ, нисколько не сомнъваются въ ихъ лживости. Умысель туть другой. Прежде всего умысель еврейскій. Евреямъ навъстно, что труды губернскихъ коммиссій по вопросу объ установленіи правильныхъ отношеній

еврейскаго населенія къ христіанскому сосредоточены теперь въ Петербургъ, въ центральной коммиссіи подъ предсъдательствомъ г. товарища министра внутреннихъ дёлъ, и вотъ съ цълью произвести давление на русское общественное мньніе и на русское правительство и поднять ими весь этотъ безобразный, поворящій не Россію, а Англію, шумъ и гвалтъ. Но умные Евреи оказались на сей разъ очень ужъ просты и безъ сомнънія обочтутся въ своихъ расчетахъ. Правда, они основывали свои соображенія на русскихъ же извъстнаго пошиба газетахъ, исповъдующихъ, если не прамое юдофильство, то пренебрежение къ русской народности, - однакоже есть поводъ думать, что время успешнаго застращиванія русскаго правительства инозсинымъ общественнымъ мнфніемъ, враждебною критикой и гуломъ заграничной хулы-безвозвратно прошло. Если въ этомъ враждебномъ Россін подъемъ англійскаго общества проявилась сила Израилитскаго Всемірнаго Союза (Alliance Israélite), то тъмъ боле причинъ для Россіи оградить себя отъ вмешательства этой международной новой державы и пресычь разомъ всь ея притяванія... Евреи въ Россіи, оставляя действія своихъ лондонскихъ собратій безъ протеста, конечно этимъ самымъ только доказывають свою полную съ ними солидарность...

Достойно замъчанія, что Евреи, въроятно желая снискать вящее благоволеніе англійской публики, а можетъ-быть наивно расчитывая, что русское правительство, струсивъ англійской критики, последуеть ихъ указаніямъ, трубять въ англійскихъ газетахъ (какъ свидътельствуетъ корреспонденція изъ Лондона, пом'вщенная въ № отъ 11 января «Новаго Времени»), что разгромъ, насилія, звірства совершенныя будто бы въ Россіи надъ еврейскимъ населеніемъ-вызваны ни къмъ инымъ какъ «московскими славянофилами» и именно, между прочимъ, редакторомъ «Руси». Однимъ словомъ, съ точки зрвнія еврейской, какъ и съ точки зрвнія нашей «либеральной прессы» (да и Австро-Венгріи конечно), въ Россіи — вся бізда отъ «народности», такъ какъ народное направленіе, въ ихъ понятіяхъ, равнозначительно возбужденію народнаго духа противъ «интересовъ цивилизаціи» (читай: Евреевъ и Нфицевъ)... Этого мало. Одновременно съ этимъ, въ тъхъ же англійскихъ газетахъ, Евреи

предъявляють требованіе, «чтобъ общественное мивніе помогло русскимъ политикамъ школы графа Шувалова замівнить настоящихъ русскихъ министровъ» («Новое Время», та же корреспонденція изъ Лондона). Знаменательно!

Знаменательно оно и потому, что эта еврейская агитація въ Англіи служить подкладкою для агитаціи партін торы или консервативной, на сторону которой очевидно сворачиваетъ и «Times». Консервативная партія в'вроятно предполагаетъ, что настала пора для сверженія Гладстона и всего либеральнаго министерства. Встревоженные призракомъ аграрныхъ реформъ, грозящихъ изъ Ирландіи перейти въ Англію, тори, пользуясь затрудненіями, встрівченными настоящимъ правительствомъ въ Ирландів, усиливаются создать затрудненія министерству и во внешней политике. Дружественныя отношенія къ Россіи протаворвчать не витересамъ Англіи --совершенно напротивъ — а твиъ предразсудкамъ, которые сильне всякихъ доводовъ здравой логики и глубоко вкоренились въ тугоподвижные умы большинства англійскаго общества. Не легко ему разстаться съ догматами своего политическаго credo, будто Балканскій полуостровъ долженъ быть изъять изъ сферы вліянія Россіи, такъ какъ свободный проходъ русскихъ судовъ чрезъ Босфоръ и Дарданеллы представляеть будто бы опасность для англійскихъ индійскихъ владеній!! Этотъ неравумний страхъ можно объяснить себе не иначе какъ предразсудкомъ. Поэтому и возбуждение недовърія и даже ненависти къ Россін входить въ расчеты консерваторовъ, какъ возвращение общества къ самымъ популярнымъ его преданіямъ, тёсно связаннымъ съ направленіемъ вившней консервативной политики. Въ Англіи не перестають вспоминать о томь политическомь блескв, которымъ была она окружена за границей при Беконсфильдъ и котораго она какъ бы лишилась при Гладстонъ, причемъ вабывають, что весь этоть блескь лживый, условный, что могущество Англів въ сущности мнимое, что Англія безъ твснаго союза съ сухопутными державами не страшна никому на сушв, и что дервкая политика Беконсфильда, удовлетворяя національному тщеславію, ничего въ сущности не принесла Англіи кром'в убытка. Какъ бы то ни было, но уже теперь можно предвидъть, что съ паденіемъ Гладстона отно-

еврейскаго населенія къ христіанскому сосредоточены теперь въ Петербургъ, въ центральной коммиссіи подъ предсъдательствомъ г. товарища министра внутреннихъ дёлъ, и вотъ съ цълью произвести давление на русское общественное мньніе и на русское правительство и поднять ими весь этотъ безобразный, поворящій не Россію, а Англію, шумъ и гвалтъ. Но умные Евреи оказались на сей разъ очень ужъ просты и безъ сомнънія обочтутся въ своихъ расчетахъ. Правда, они основывали свои соображенія на русскихъ же извѣстнаго пошиба газетахъ, исповъдующихъ, если не прямое юдофильство, то пренебрежение къ русской народности, -- однакоже есть поводъ думать, что время успешнаго застращиванія русскаго правительства иноземнымъ общественнымъ мнфніемъ, враждебною критикой и гуломъ заграничной хулы -- безвозвратно прошло. Если въ этомъ враждебномъ Россін подъемъ англійскаго общества проявилась сила Израилитскаго Всемірнаго Союза (Alliance Israélite), то тымь боле причинъ для Россіи оградить себя отъ вмешательства этой международной новой державы и пресычь разомъ всы ея притязанія... Евреи въ Россіи, оставляя действія своихъ лондонскихъ собратій безъ протеста, конечно этимъ самымъ только доказывають свою полную съ ними солидарность...

Достойно замъчанія, что Евреи, въроятно желая снискать вящее благоволеніе англійской публики, а можетъ-быть наивно расчитывая, что русское правительство, струсивъ англійской критики, последуеть ихъ указаніямъ, трубять въ англійскихъ газетахъ (какъ свидътельствуетъ корреспонденція изъ Лондона, пом'єщенная въ № отъ 11 января «Новаго Времени»), что разгромъ, насилія, звърства совершенныя будто бы въ Россіи надъ еврейскимъ населеніемъ-вызваны ни къмъ инымъ какъ «московскими славянофилами» и именно, между прочимъ, редакторомъ «Руси». Однимъ словомъ, съ точки зрвнія еврейской, какъ и съ точки зрвнія нашей «либеральной прессы» (да и Австро-Венгріи конечно), въ Россіи — вся беда отъ «народности», такъ какъ народное направленіе, въ ихъ понятіяхъ, равнозначительно возбужденію народнаго духа противъ «интересовъ цивилизацін» (читай: Евреевъ и Нфицевъ)... Этого мало. Одновременно съ этимъ, въ тъхъ же англійскихъ газетахъ, Евреи

предъявляють требованіе, «чтобъ общественное мивніе помогло русскимъ политикамъ школы графа Шувалова замвнить настоящихъ русскихъ министровъ» («Новое Время», та же корреспонденція изъ Лондона). Знаменательно!

Знаменательно оно и потому, что эта еврейская агитація въ Англін служить подкладкою для агитацін партін тори или консервативной, на сторону которой очевидно сворачиваетъ и «Times». Консервативная партія в'вроятно предполагаетъ, что настала пора для сверженія І'ладстона и всего либеральнаго министерства. Встревоженные призракомъ аграрныхъ реформъ, грозящихъ изъ Ирландіи перейти въ Англію, тори, пользуясь ватрудненіями, встріченными настоящимъ правительствомъ въ Ирландів, усиливаются создать затрудненія министерству и во вившней политикв. Дружественныя отношенія къ Россіи противорвчать не интересамъ Англіи совершенно напротивъ — а твиъ предразсудкамъ, которые сильнъе всякихъ доводовъ здравой логики и глубоко вкоренились въ тугоподвижные умы большинства англійскаго общества. Не легко ему разстаться съ догматами своего политическаго credo, будто Балканскій полуостровъ должень быть изъять изъ сферы вліянія Россіи, такъ какъ свободный проходъ русскихъ судовъ чрезъ Босфоръ и Дарданеллы представляетъ будто бы опасность для англійскихъ индійскихъ владеній!! Этотъ неравумний страхъ можно объяснить себе не иначе какъ предразсудкомъ. Поэтому и возбуждение недовбрія и даже ненависти къ Россіи входить въ расчеты консерваторовъ, какъ возвращение общества къ самымъ популарнымъ его преданіямъ, тъсно связаннымъ съ направленіемъ вившней консервативной политики. Въ Англіи не перестають вспоминать о томь полнтическомь блескв, которымъ была она окружена за границей при Беконсфильдъ и котораго она какъ бы лишилась при Гладстонъ, причемъ вабывають, что весь этоть блескь лживый, условный, что могущество Англін въ сущности мнимое, что Англія безъ твснаго союза съ сухопутными державами не страшна никому на сушв, и что дервкая политика Беконсфильда, удовлетворяя національному тщеславію, ничего въ сущности не принесла Англіи кром'в убытка. Какъ бы то ни было, но уже теперь можно предвидъть, что съ паденіемъ Гладстона отноменія Англіи къ Россів стануть снова враждебны, и что Англія примкнеть къ политической системѣ канцлера, т. е. къ союзу съ Германіей и Австріей. Нельзя не принять въ соображеніе, что этого паденія открыто желаеть и самъ князь Бисмаркъ, и что возстановленіе консервативной партіи во главѣ англійскаго правительства, дружественной Германіи, иволируя Францію, изолируетъ и Россію, и создаетъ сильную коалицію трехъ державъ, которыхъ восточная политика будетъ, какъ и на Берлинскомъ конгрессѣ, направлена вся противъ Россіи... Выходитъ, что и вся эта еврейско-консервативная агитація въ Лондонѣ, съ которой такъ мужественно борются газеты благородной партіи Гладстона, какъ разъ на руку и германскому канцлеру, и австро-венгерскому правительству: для послѣдняго же особенно кстати, въ виду предпринятаго имъ хищенія Босніи и Герцеговини...

Она, эта агитація, кстати и для «Голоса». Онъ пользуется ею, чтобы обвинить ненавистное ему притязаніе на «самобытность», и еще разъ отрекомендовать себя предъ враждебной Россіи Европой несамобытныма, въ чемъ, впрочемъ, никто и не сомнъвался. Достаточно вспомнить, какъ воспъваль онь во время дно Берлинскій трактать и его главныхъ радътелей. «Въ возникновении еврейскаго вопроса мы сами виноваты» — въщаетъ онъ. «Мы не настолько культурный народъ, чтобъ относиться съ терпимостью къ чужому мньнію, чужой профессіи, чужой жизни»... Это эксплуатаціято русскихъ крестьянъ Евреями чествуется именемъ профессіи!... «Наша нетерпимость, продолжаеть «Голось», какъ и другія недобрыя качества, тотчасъ же выступила на первый планъ, какъ только мы захотвли быть самобытными». Слъдовательно къ формуль: не «разнуздывайте звъря» «Голосъ» прибавляеть и еще формулу: «будьте несамобытны». Это ужъ и комментарія не требуетъ.

И все это въ отвъть на оскорбленія, посылаемыя Россіи изъ той страны, гдъ каждый день совершаются дыйствительныя звърскія убійства, вызванныя тьмъ аграрнымъ вопросомъ, котораго разръшеніе въ Россіи прошло мирно и 
благополучно—именно потому, что это разръшеніе было не 
заимствованное, а самобытное!..

Нормально ян положение Евреевъ на нашемъ Западъ и Югъ, и ихъ отношение въ мъстиому населению?

## Москва, 24 априля 1882 г.

Противо-еврейскіе или даже просто «еврейскіе безпорядки» (какъ принято въ нашей печати называть действія самовольной народной расправы съ еврейскимъ имуществомъ), возникшіе было вновь на Юго-Запад' Россіи, кажется прекратились. Богъ дастъ, они и не возобновятся. Достойно замъчанія, что въ нынвшнемъ году они происходили не тамъ, гдъ производился разгромъ прошлою весною и лътомъ, а на новикъ мъстакъ, и притомъ далеко не въ томъ числъ случаевъ и не въ такихъ вообще серьезныхъ разиврахъ, -- исключая только разгромъ въ г. Балтъ. Очевидно, что мъры принятыя администраціей не остались совстви безъ последствій, да и было бы слишкомъ печально, еслибъ мы не суивли воспользоваться урокомъ 1881 г., еслибы тотъ взрывъ народнаго негодованія, тотъ острый пароксивив внутренняго, внезапно обличившагося недуга, который прошлою весною не могъ быть своевременно предупрежденъ, перешелъ въ хроническое состояніе, въ явленіе обычное, чуть не ваурядное! Не следуетъ однакожъ обнадеживать себя наступившимъ затишьемъ и воображать, что достаточно однихъ строгихъ наказаній и экзекуцій post factum для совершеннаго предотвращенія возможности подобнихъ безобразныхъ безчинствъ въ будущемъ. Такими мърами, конечно, удается иногда вселить спасительный страхъ, но лишь на ограниченномъ пространствъ, да и не надолго. Если въ то же время не внушить народу увъренность, что правительство окажеть ему наконецъ энергическую защиту отъ еврейскаго гнета, освободить его оть закръпощенія еврейскому жапиталу, то никакія угрозы не уб'вдять его въ беззаконности самоуправства. Утративъ последнюю надежду на заступничество власти, населеніе можеть, пожалуй, дойти до такого отчаянія, при которомъ самыя казни стануть не страшны... Если не желательно повторение возмутительныхъ сценъ кіевскаго, кременчугскаго, балтскаго погрома, такъ не следуетъ и ограничи-

ваться преследованіем водних виновников погрома, а необходимо съ неменьшимъ рвеніемъ нозаботиться объ устраненіи всякаго повода къ такимъ явленіямъ; врачуйте самый недугъ, если хотите избавиться отъ его опасныхъ припадковъ... И нельзя не признать, что въ этомъ отношении дъятельность г. министра внутреннихъ дёлъ заслуживаетъ искренней благодарности русскаго общества. Онъ не удовольствовался полицейскими мізрами предосторожности и уголовными нарами, а тотчасъ же усмотрель въ этихъ такъ-называемыхъ безпорядкахъ ихъ важное соціальное и государственное значеніе. Онъ не уклонился, какъ многіе его предшественники, отъ единственно върной и правильной постановки еврейскаго въ Россіи вопроса, и чрезъ посредство нарочно устроенныхъ въ чертъ еврейской осъдлости коммиссій (въ составъ которыхъ вошли не одни оффиціальныя лица, но и мъстные свъдущіе люди, и даже сами Евреи), приступиль къ разследованию отношений еврейскаго населения къ христіанскому. Мы имели случай познакомиться частнымъ образомъ съ трудами некоторыхъ коммиссій и не можемъ не пожальть, что они не преданы гласности: богатство собранныхъ ими данныхъ несомненно образумило бы многихъ изъ твхъ, которые держатъ сторону Евреевъ противъ Русскаго народа не изъ корысти (какъ нъкоторые), а изъ фальшиво понитаго гуманизма или по незнанію. Комитетъ при Министерствъ внутреннихъ дълъ, куда стеклись всъ работы коммиссій, говорять, уже проектироваль рядь мірь, облегчающихъ, если не упраздняющихъ еврейскій гнетъ надъ христіанскимъ населеніемъ, но въ ожиданіи, пока этотъ проектъ будетъ разсиотрвнъ и утвержденъ законодательнымъ порядкомъ, Министерство, по словамъ газетъ, представило въ Комитетъ министровъ предположение о нъкоторыхъ временныхъ, облегчительныхъ для народа и стало-быть ограничительныхъ для Евреевъ правилахъ. Этимъ неизбъжнымъ промедленіемъ въ законодательномъ решеніи вопроса и поспешили воспользоваться какъ Евреи, такъ и ихъ корыстные и безкорыстные защитники: агитація производилась, да производится еще и теперь, въ обширныхъ размфрахъ, какъ въ Россіи, такъ и еще болве на западв Европи-въ печати, на биржахъ, на митингахъ, даже въ британскомъ парла-

ментъ. Вообще за границею пущены въ ходъ всевозможные способы произвести давленіе на правительство и на общественное мивніе Россіи (начиная съ самой гнусной завідомой клеветы). Успъхъ расчитанъ на укоренившемся въ чу--оп ид отдуд йонйвридовн о нінэжогопдэдп схвади схиж датливости русскихъ руководящихъ сферъ всякимъ западноевропейскимъ требованіямъ, будь только они предъявлены съ нахальною настойчивостью, — о непомърной застфичивости русскаго общества не только предъ носителями «европейской культуры и цивилизаціи», но даже предъ самыми ярлыками, на которыхъ стоятъ эти завътныя слова и которые иностранци, намъ же на смъхъ, въ сношеніяхъ съ нами, нарочно пришиливають къ самымъ грубымъ своимъ интересамъ, противорвчащимъ всякимъ понятіямъ о цивилизаціи и культурф! Такъ, австрійскія газеты, Іудеевъ ради, предлагають исключить «варварскую» Россію изъ числа европейскихъ державъ-въ то самое время, какъ Австрія среди бізла дня, безъ всякаго законнаго повода и права, ради лишь порабощенія себ'я Босніи и Герцеговины, производить въ этихъ славанскихъ земляхъ самую ужасную бойню, а въ Галиціи въ то же время воздвигаетъ тяжкое гоненіе на всёхъ помышляющихъ о переходъ въ православную въру! Такъ, властелины европейскихъ биржъ, заступаясь, во имя культуры, за свободу эксплуатацін Христіанъ Евреями, пугають нашихъ финансистовъ угрозами понизить русскіе фонды, тогда какъ сами же играють на это понижение и скупають потомъ русскія правительственныя цінныя бумаги, твердо віруя въ исправность Россіи относительно ея обявательствъ! Этимъ только и объясняется тоть несомифиный факть, что на другой же день послъ перваго Лондонскаго митинга въ защиту іуданзма въ Россіи, русскіе фонды ниже не упали, а напротивъ того, поднялись!.. Главная цель всехъ этихъ искусственныхъ, неискреннихъ манифестацій - добиться самымъ дешевымо способомъ не только нолнаго обезпеченія настоящаго экономическаго преобладанія Еврейства въ западной и южной Россіи, но и усиленія этого преобладанія до степени безусловнаго, привилегированнаго господства. Дешевизна этого способа, въ точномъ, буквальномъ смысле слова, ни въ чемъ такъ не проявилась, какъ въ благотворительныхъ хло-

потахъ о переселеніи или о содвиствіи къ эмиграціи изъ Россін Евреевъ. Его величество, глава еврейскаго дома Ротшильдовъ, -- этого царя и самодержца денежнаго рынка всея Европи, состояніе котораго исчисляется милліардами, который могъ бы снупить у султана всю Палестину, --- соблаговолиль пожертвовать въ пользу разоренныхъ своихъ одноплеменниковъ... 25 т. франковъ! Вся остальная Европанегодующая, протестующая — вивств со всвии остальными еврейскими банкирами, располагающими также несмътными: капиталами, не набрала, кажется, и пятисотъ тысячъ рублей для помощи симъ «несчастнымъ жертвамъ русскаго варварства», тогда какъ бъдный деньгами Русскій народъ, заслышавъ въ 1876 г. о страданіяхъ своихъ единовърцевъ и единоплеменниковъ въ Босвін и Герцеговинь, грошами выслалъ страдальцамъ милліоны!.. Жалкаго же мивнія о насъ за границею, если полагають возможнымь смутить такими фальшфейерами, такою шумихой русское общество и русскую власть! Конечно, мностранцы могуть быть легко введены въ заблужденіе газетою «Голось» съ ея сателлитами, для которыхъ Европа нічто въ родів начальства или знатнаго барина, но пора же заграничнымъ «дъятелямъ» наконецъ уразумъть, что своими выходками, по поводу Евреевъ, противъ Россіи они не собьють съ толку разсудительную часть русскаго общества и не воздействують на независимость мибнія руководителей внутренней русской политики, а могутъ лишь понапрасну раздражить русское народное самолюбіе и пуще навредить самимъ же Евреямъ Да и последнимъ не худо бы принять къ соображенію, что посылая изъ Россін въ Европу телеграммы и письма, не только съ преувеличеннымъ описаніемъ безпорядковъ, но и преисполненныя мерзостившей лжи о небывалыхъ злодвиствахъ, плохую службу служать они своему дёлу въ нашемъ отечествъ.

Еврейскій вопрось въ Россіи—вопрось великой важности, чрезвычайно серьезный, серьезный до трагизма, и къ нему дъйствительно нужно отнестись съ безпристрастнымъ, строгимъ вниманіемъ, sine ira et studio. Нельзя поэтому не жальть, что большинство нашей печати относится къ нему болье чѣмъ легкомысленно. Въ нашей газетѣ, въ №№ 46 и 47, были въ прошломъ году напечатаны статьи Брафмана,

послъ которыхъ немыслима, казалось бы, та постановка еврейскаго вопроса, которой держатся у насъ до сихъ поръ поборники еврейскихъ интересовъ въ своихъ запальчивыхъ статьяхъ, вызванныхъ недавними последними событіями. Наконецъ вышелъ въ светъ новимъ, исправленнимъ и значительно дополненнымъ изданіемъ трудъ Брафиана: «Книга Кагала», 1882 г. 2 части, -- трудъ, который долженъ бы служить точкою отправленія, красугольнымъ камнемъ при всвхъ сужденіяхь объ еврейскомь въ Россіи вопросв, но о которомъ совершенно забываетъ наша полемизирующая печать, -съ которымъ, можетъ быть, не соблаговолило даже и познакомиться большинство нашихъ публицистовъ! Это ли внимательное, добросовъстное отношение къ дълу? Но что еще болѣе поразительно, чѣмъ такое пренебреженіе къ капитальному труду, раскрывшему бездну данныхъ для разрвшенія еврейской задачи, --- это совершенное невъдение условій быта и жизни цълыхъ шестнадцати губерній Европейской Россіи (не считая десяти губерній такъ-называемаго Царства Польскаго), т. е. всей русской области, находящейся внутри черты еврейской освалости и представляющей площадь въ 737.987 кв. верстъ, съ населеніемъ около 23 милліоновъ жителей! Можно предположить, что никогда никто изъ этихъ ретивыхъ заступниковъ за Еврейство и не заглядывалъ въ наши южныя и западныя губерніи, потому что даже поверхностное знакомство съ краемъ не можетъ не вызвать добросовъстнаго человъка на серьезное размышление о способахъ избавленія Христіанъ отъ тиранніи еврейскаго могущественнаго кагала, о созданіи сносныхъ, не для Евреевъ, а для Русскихъ, соціальныхъ и экономическихъ условій существованія. Недостаточно быть знакомымъ въ Москвъ или Петербургъ съ двумя — тремя получившими высшее образованіе Евреями, п по нимъ судить о еврейской массъ, а нужно бы пожить тамъ въ деревнъ, пробыть нъсколько времени въ любомъ изъ этихъ городишекъ въ родъ Балты, Бендеръ, Бердичева... Но и независимо отъ личныхъ впечатавній и изследованій, разве голось народа этихъ 16 губерній, развъ свидътельство всъхъ заслуживающихъ довърія, бывшихъ и настоящихъ правителей края, развъ мижнія земствъ и землевладъльцевъ тъхъ мъстностей не имъютъ ровно ни-

какого значенія? А всъ эти голоса, свидътельства и мнѣнія говорять одно: что экономическая и соціальная зависимость мужика, да почти и всякаго Христіанина, отъ еврейской корпоративной стачки становится нестерпимою, что благо Русскаго народа, благо всего края требуеть измъненія существующихъ отношеній христіанскаго населенія къ 5 или 6милліонному населенію еврейскому... Да и кто же не слыхаль и не въдаеть, какъ несомнънную аксіому, что всякій край, въ которомъ экономическое господство захватывають въ свои руки Евреи, не процветаеть, а чахнеть и гибнеть; что такой же печальной участи, если своевременно не будеть оказано помощи, можеть ожидать себв нашь Югь и Западъ, гдъ безъ сомнънія, сравнительно съ Европой, и образованіе и культура вообще стоять на низкой степени, да гдъ (именно въ западныхъ губерніяхъ), вдобавокъ, по милости польскаго управленія, не образовалось и ніть кріткаго туземнаго городскаго сословія? Но у насъ-и только у насъ возможно это явленіе - вдругъ точно отшибло память у большинства «интеллигенціи», и уши оглохли, и народнаго вопля не слышать, и мнфнію земскихь людей не внемлють, и съ удивленіемъ, точно впервые въ жизни, узнаютъ о какой-то неблаговидности еврейскихъ поступковъ въ этихъ 16 губерніяхъ! Разумфется, по ихъ мнфнію, все это не болфе, какъ злые навъты на бъдныхъ, ни въ чемъ неповинныхъ Евреевъ! Они даже и не задаютъ себъ вопроса: неужели всѣ эти дѣянія народнаго самосуда, конечно и безчиннаго и безобразнаго, взялись такъ себъ, не изъ чего, отъ чужихъ внушеній, со стороны, а не служать симптомомь того внутренняго глубокаго разлада, той чудовищной аномаліи, которою страдаетъ весь мъстный организмъ и которая началась издавна, какъ о томъ свидетельствуютъ все народныя песни, былины, преданія Малороссіи? У насъ любять объяснять антиеврейское народное движеніе кознями крамолы. Но не крамола же создала антисемитическую лигу и безпорядки происходившіе въ Германіи! Крамола могла воспользоваться самопроизвольно-возникшимъ у насъ движеніемъ, но не она конечно его первоначально вызвала. Долго назръвавшій нарывъ наконецъ лопнулъ, и объ этомъ назрѣваніи одни ли народныя русскія сказанія свид'втельствують? Всякій честмый, серьезно образованный Еврей (мы знавали такихъ и съ нѣкоторыми изъ нихъ были даже въ пріявненныхъ отношеніяхъ) подтвердить наши слова о томъ вредѣ, который напоситъ населенію хищническій инстиктъ невѣжественной еврейской массы, нерѣдко преисполненной злаго религіознаго фанатизма, подъ вліяніемъ своихъ цадиковъ, крѣпко сплоченной и организованной. Даже въ нѣкоторыхъ издаваемыхъ въ Россіи еврейскихъ журналахъ можно найти статьи, молодые авторы которыхъ обращаются съ горячеми, хотя и безплодными увѣщаніями къ большинству своихъ единовѣрцевъ: «не навлекать на себя своимъ образомъ дѣйствій справедливой ненависти христіанскаго населенія».. Выходитъ, что нѣкоторыя наши петербургскія газеты, отрицающія недоброкачественность еврейской эксплуатаціи sont plus juifs que les Juifs eux-mèmes!...

Кстати: въ одной московской газеть было сказано, что «Жиды-шинкари имеются только въ Заднепровье» и что крестьяне не менже, если не болже разоряются тамъ, «гдъ Евреевъ не пускають и гдв кабакомъ орудуеть православный цъловальникъ». Несправедливость перваго положенія доказывается следующими достоверными цифрами, которыя намъ удалось достать отъ некоторыхъ еврейскихъ коммиссій: отношеніе Евреевъ-кабатчиковъ къ кабатчикамъ не - Евреямъ въ губерніи Витебской составляеть 77%; общее же число въ ней Евреевъ-кабатчиковъ 1342; въ Черняговской: 78%, общее число 2368, да сверхъ того, тайныхъ кабаковъ, исключительно содержимыхъ Евреями 1389: въ Минской:  $95^{\circ}/_{\circ}$ ; общее число Евреевъ-кабатчиковъ 1639; въ Виленской 98%/0; общее число 1468; въ Гродненской 98°/<sub>0</sub>; общее число 2250: стало-быть Жиды-шинкари или кабатчики не только въ Заднъпровьъ, да и не малочисленны... Что же касается до «православнаго цъловальника», то это обвинение нъсколько тождественно съ ходячимъ, моднымъ у насъ теперь негодованіемъ на русскихъ сельскихъ «кулаковъ». Положимъ, негодованіе это вполнъ законно и дълаетъ честь негодующимъ; но почему же, спрашивается, ограничивають они свое негодованіе только русскими «кулаками», а какъ скоро діло касается кулаковъ-Евреевъ, то благородный гизвъ ихъ обрушивается не на сихъ последнихъ, а на техъ, которые хо-

тять оть этого кулачества избавиться?! Русскій «кулакь» явленіе единичное, порознь стоящее, а туть, въ лицѣ Евреевъ-цълая корпорація, цълая кръпкая организація кулачества, цълые милліоны :«кулаковъ», солидарныхъ между собою, другь друга поддерживающихъ, — которыхъ вся профессія, все призваніе заключается — въ кулачествъ или эксплуатаціи христіанскаго населенія. Русскій «кулакъ» (хотя бы и цёловальникъ) можетъ и перестать быть кулакомъ, можетъ раскаяться; кулачество въ немъ-извращение его духовной природы, уклоненіе отъ исповідуемых в имъ или врожденных ему, какъ и всей окружающей его средв, общихъ началъ христіанской нравственности. Для Еврея же кулачество не есть гръхъ, а почти святой долгъ, отчасти предписываемый или по крайней м'врв разрвшаемый его Талмудомъ, долгъ, исправное исполнение котораго гарантируется ему кагальнымъ устройствомъ. Наконецъ, между русскими кулаками возможна конкурренція, которая болье или менье парализуетъ вредъ ихъ чрезмърнаго хищничества и не даетъ образоваться монополіи. Между Евреями, напротивъ, всякая конкурренція кагаломъ запрещена; ни одинъ Еврей не смѣетъ ни продать дешевле, ни купить дороже другого Еврея или вообще сбить ему цвну: это - колоссальная стачка, это монополія милліоновъ людей, действующихъ по отношенію къ христіанскому населенію какт одинт человъкт. Нікоторыя газеты у насъ, въ своей заботв о благв русскаго крестьянства, требують особыхь спеціальныхь законовь противь деревенскихъ «кулаковъ». Прекрасно, но пусть же они требують такихъ же ваконовъ въ огражденіе русскихъ крестьянъ и отъ кулаковъ-Евреевъ, а въ этомъ въдь и заключается вся суть такъ-называемаго еврейскаго вопроса! Удивительное діло: наши соціалисты ораторствують противь владычества «капитала», возбуждають даже почти и несуществующій у насъ «рабочій вопросъ», —и совершенно молчать объ еврейскомъ вопросъ, тогда какъ нигдъ и ни въ комъ такъ не воплотилась ненавистная имъ идея «капитала» — живьемъ и гольемъ, какъ въ Еврействъ!..

Но неужели, скажуть намь, видь разоряемыхь, гонимыхь Евреевь не способень возбуждать состраданіе? И способень и должень, но для чего же гуманность и сострадательность

направлять только къ одной сторонъ—еврейской? Мы не видимъ, почему только несчастіе, постигшее десятки тысячъ Евреевъ въ недавнее время, заслуживаетъ участія, а муки, въ теченіи вѣковъ претерпѣваемыя Русскимъ населеніемъ, даже и вниманія недостойны? Для насъ, Русскихъ, кажется, на первомъ планѣ все-таки должно быть благо Русскаго народа, а не пришлаго чуждаго племени...

Вовсе однакожъ не для того, чтобы «разжигать племенную или религіозную вражду между Русскимъ населеніемъ и Евреями», какъ можетъ-быть воскликнутъ нъкоторые, пишемъ мы эти строки. Мы желаемъ именно утвердить вопросъ на экономической и соціальной почвѣ, хотя и не можемъ отрицать, что подпочва его-не у Русскихъ, а именно у Евреевъ-все-таки племенная и религіозная. Не обвинительный актъ составляемъ мы противъ Евреевъ и вовсе устраняемъ изъ настоящаго спора интересъ племенной и религіозный. Мы хотимъ, напротивъ, если не мира, то перемирія или мировой сдёлки, возможнаго компромиса. Мы хотимъ предотвращенія новыхъ безобразныхъ проявленій народной расправы, которыми мы гнушаемся не менте, какъ и наши поборники іуданзма, но которыхъ не предотвратять они способомъ защиты, ими избраннымъ. Тѣ, которые выставляютъ Евреевъ какъ оклеветанную, угнетенную невинность и отрицають аномалію во взаимныхь отношеніяхь оббихь сторонь, только поощряють Евреевь къ упорствованію въ той пагубной системъ дъйствій, которая неизмънно ведеть къ столкновенію съ русскимъ сельскимъ населеніемъ, которая дѣлаетъ ихъ ненавистными народу: следовательно не во благо, а во вредъ дъйствуютъ самимъ же Евреямъ; слъдовательно не предупреждають возможности новых возмутительных сцень крестьянскаго мщенія, а накликивають ее... Науськивая теперь энергію правительства на виновниковъ разгрома еврейскихъ жилищъ, глумясь безпрестанно надъ администраціею, зачёмъ она дъйствовала не съ достаточною будто бы энергіей, не заставила солдатъ штыками и пулями защищать еврейское имущество противъ христіанскаго населенія (т. е. зачёмъ не ввела солдатское чувство дисциплины во искушеніе!); издѣваясь надъ судомъ, зачёмъ наказанія не довольно будто бы строги, - неужели наши ревнители Еврейства воображають,

что чрезмърнымъ усиленіемъ строгости и вооруженнымъ покровительствомъ Евреямъ не нарушится истинное правосудіе, — водворится между объими сторонами миръ и любовь, а не сильнъйшая ненависть? Нътъ: для того, чтобъ устранить всякую возможность самовольной народной расправы, нужно, чтобъ была законная на Евреевъ управа, а ея-то и нътъ!...

Итакъ, прежде всего следуетъ поставить вопросъ: нормально ли положение Евреевъ на нашемъ Западъ и Югъ, и ихъ отношение къ мъстному населению? Но неужели, послъ всего нами изложеннаго, это еще можетъ быть вопросомъ? Неужели въ чудовищной аномаліи этого положенія и этихъ отношеній можеть кто-либо серьезно и по совъсти сомнъваться? Мы не думаемъ. Но разъ, что существованіе аномаліи признано, самъ собою возникаеть и другой вопросъ: какимъ образомъ прекратить эту аномалію? какъ упорядочить взаимныя отношенія Христіанъ и Евреевъ и установить правильный или по крайней мфрф сносный modus vivendi? Въ болъе простой формъ это значить поставить вопросъ: не о какой-то эмансипаціи Евреевъ отъ русскихъ христіанъ, а объ эмансипаціи отъ еврейскаго гнета русскаго населенія на нашемъ Югь и Западь, — о томъ: какимъ върнвишимъ способомъ обезередить Евреевъ? Это вопросъ серьезный, мудреный, сложный, надъ которымъ и слъдуетъ поработать, въ интересъ столько же Евреевъ, сколько и Русскаго народа, не увлекаясь мечтами о радикальномъ разръшеніи «еврейскаго вопроса вообще»: таковое едвали и возможно, хотя въ этомъ своемъ видъ, какъ вопросъ обще-европейскій, міровой — и въ то же время роковой — онъ уже начинаетъ сознаваться и возбуждаться въ Германіи. Намъ пока впору остановиться на первой его стадіи, т. е. разръшить его отчасти, какъ вопросъ мъстный и историческій.

«Вмѣсто того, — сказали мы еще въ прошломъ году (48 № «Руси»), — «чтобы въ разрѣшеніи еврейскаго вопроса въ Россіи бродить вокругъ да около, не лучше ли, не пора ли наступить на самую его сердцевину, т. е. обратиться прежде всего къ пересмотру существующихъ законовъ и перестать узаконять и ограждать бытіе той чудовищной аномаліи, какую представляютъ отношенія Еврейства къ христіанскому населенію» (съ кагаломъ, бетъ-диномъ, меропіей, хазакой,

тахлатомъ, херемомъ), — «той исполинской могущественной стачки, разоряющей десятки милліоновъ Русскаго народа, — того государства въ государствъ, —той тайной, космополитически-племенной іудейской организаціи, которая опирается съ одной стороны на свой политическій національный центръ, на «Всемірный Еврейскій союзъ» въ Парижъ, съ другой — на русское же правительство, на Сводъ законовъ самой Россійской имперіи»!

Вотъ что говорили мы еще въ прошломъ году; въ этомъ же отчасти смыслъ высказались на дняхъ и «Московскія Въдомости». Очевидно, что до отмъны дъйствующаго нынъ законоположенія невозможно толковать ни о допущеніи свободнаго разселенія Евреевъ по всей Россіи (ибо это значило бы распространять на всю Россію дъйствіе кагала),—ни о полной ихъ равноправности съ прочими русскими подданными (ибо это значило бы дать права русскихъ подданныхъ подданнымъ чужой, т. е. тайной еврейской державы, т. е. надълить Евреевъ общими намъ всёмъ правами, ез придачу къ тъмъ особеннымъ важнымъ преимуществамъ племенной могущественной организаціи, которыми они теперь пользуются,—стало-быть: ставить ихъ не въ равноправное, а въ привилегированное положеніе).

Но ошибочно было бы думать, что кагальное устройство было навязано Евреямъ нашимъ законодательствомъ. Напротивъ—всв русскіе законы, благопріятствующіе организаціи, отъ которой «Московскія Ввдомости» предлагаютъ теперь эмансипировать самихъ Евреевъ, были искуснымъ и хитрымъ образомъ внушены и подсказаны правительству не къмъ инымъ, какъ самими Евреями... Именно отмъны этихъ законовъ и опасаются Евреи, — страхомъ отмъны и вызвана теперь вся эта агитація, а не только разгромомъ имущества и «безпорядками»! Въ этомъ легко убъдиться, вникнувъ въсмыслъ всъхъ возгласовъ нашей іудофильской прессы (она же и «либеральная»), и того негодованія, которымъ были встръчены Евреями и нашими іудофилами разоблаченія Брафмана.

О томъ, какъ бы обезвредить Квреевъ для христіанскаго народокаселенія.

## Москва, 15-го сентября 1883 г.

Когда, года полтора тому назадъ, произошли въ Россіи такъ-называемые анти-еврейскіе безпорядки, т. е. когда въ Елисаветградъ, Одессъ, Кіевъ и во многихъ мъстахъ нашего Юго-Запада, въ чертв еврейской освалости, народныя толпы совершали разгромъ еврейскихъ жилищъ и имуществъпритомъ большею, частью безъ малёйшихъ корыстныхъ побужденій; когда, однимъ словомъ, происходило то печальное безобразное явленіе, которое гуманный и либеральный «Вѣстникъ Европы» — устами, правда, своего сотрудника, г. Костомарова — назваль такъ отвратительно грубо, но и мътко: «жидотрепкой», — тогда не только въ русскомъ обществъ, но и по всей Европъ, поднялся такой шумъ, свистъ и гамъ, такой визгъ и даже рёвъ негодованія, что бъдная Россія, оглушенная, опозоренная, сконфуженная, не знала, куда отъ стыда и деваться. Русская печать (въ большинстве своихъ органовъ), не желая остаться позади европейской, напротивъ усердствуя показать себя «на высотв призванія», громко, настойчиво, во имя культуры и цивилизаціи, требовала «энергическаго подавленія» безпорядковъ и осуждала твхъ изъ мъстныхъ начальниковъ, которые нъсколько медлили стрелять по народу и проливать русскую кровь. Въ Кіевъ, въ Одессу помчались на крыльяхъ благородства души и любви къ прогрессу, въроятно также и на еврейскій счетъ (а впрочемъ, какъ знать? быть-можетъ даже и собственнымъ коштомъ!) наилиберальнъйшіе, наипрославленные, наинажившіеся наши адвокаты въ качествь «гражданскихъ истцовъ», для защиты еврейскихъ интересовъ, — въ сущности же въ качествъ добровольныхъ прокуроровъ: да не избъгнетъ уголовной кары никто изъ русскихъ крестьянъ и мъщанъ заподозрѣнныхъ въ разгромѣ! Въ то же время въ Европѣ вездѣ и всюду образовывались коммиссіи и комитеты, сбиравшіе деньги въ пользу пострадавшихъ и бѣжавшихъ русскихъ Евреевъ; гуломъ гудъли насмъшки и ругательства надъ Россіей; сходились публичные митинги, требовавшіе Россію къ

международному суду; дълались запросы въ Британскомъ парламентъ съ цълію затьять изъ-за Евреевъ новый крестовый дипломатическій походъ противъ Россін. Благородство либе: ральнаго негодованія шипівло какъ въ котлів отъ Балтики до Адріатики, отъ Вислы до Атлантическаго Океана и за онымъ. Въ нашемъ отечествъ не щадили ничего. чтобъ успокоить общественное мнине Европы, съкли, запирали въ тюрьмы «виновниковъ», и приняли разъ навсегда твердое ръшеніе: впредь могущіе возобновиться безпорядки подавлять уже безъ мальйшей пощады, быстро и лихо, однимъ словомъ--- не чиниться съ своими; еврейскій же упадшій духъ ободрить и бъжавшихъ Евреевъ гуманно воспринять вновь въ русскія нъдра. Ушли было изъ четырехъ милліоновъ русскаго населенія до 14 т.; о такой великой потер'в для нашего государства много тосковали некоторыя наши газеты, но мы можемъ утфшиться, что она теперь восполнена, и почти безъ убытка, такъ какъ бъжавшіе и переселившіеся было на благотворительный счеть въ Америку и въ Палестину оказались тамъ ни къ какому труду непригодными и къ колонизаціи неспособными, а потому съ радостью возвратились на свои западнорусскія пажити, подъ благод тельный покровъ русскаго правительства... Въ нынфшнемъ году возобновился было въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно въ Екатеринославлѣ, разгромъ еврейскихъ имуществъ, но тотчасъ же «эпергически подавленъ», причемъ Евреевъ не погибло ни одного, а Русскихъ погибло отъ русскихъ пуль довольно, и въ томъ числъ нъсколько совершенно невинныхъ.

Но вотъ что вамъчательно. Уже второй мъсяцъ безъ перерыва творятся въ Венгріи «анти семитскіе безпорядки». и не нашимъ чета! Пока бушевали противъ Евреевъ только венгерскіе Славяне, дъло происходило какъ и у насъ, — хоть не красиво, но и не очень кроваво; какъ скоро же движеніе распространилось на мадьярское населеніе, несравненно менъе благодушное, чъмъ славянское, безпорядки перешли въ настоящія побовща: вооруженныя крестьянскія толиы не только грабять, но и бьютъ Евреевъ; въ свою очередь войска, являющіяся тотчасъ же для усмиренія, безцеремонно бьють, т. е. убивають, крестьянъ, крестьяне — солдать, — съ объихъ сторонъ раненые и убитые... Цълые округа объяв-

лены на военномъ положеніи. Зная характеръ мадьярскаго племени, мы имфемъ полное основание предположить, что дфло въ этомъ азіатскомъ уголкъ Европы обстоитъ еще несравненно хуже, чвмъ передають о немъ газеты, и совершается съ некоторою обоюдною свиреностью. И однакожъ никакого взрыва негодованія въ Европ'в не происходить, благородство души и любовь къ прогрессу ведуть себя на этотъ разъ очень смирно, не разражаются приличными случаю возгласами (даже и въ средъ нашего либеральнаго лагеря); митинговъ не скликають, въ парламентахъ запросовъ не дълають, и стыдить, оскорблять Австро-Венгерское правительство угрозою дипломатическаго за Евреевъ заступничества никому и въ голову не приходить! Правда, и негодовать-то не на кого и не за что: въ Венгріи-конституція, да еще самая либеральная; Евреи пользуются наиполнейшею равноправностью съ Христіанами; венгерскія власти проливають кровь своихъ Мадьяръ, Евреевъ ради, съ искреннимъ усердіемъ, безъ мальйшей пощады, такъ что австро-венгерской печати, которая почти вся въ рукахъ еврейскихъ, даже и подстрекать правительство вовсе неть надобности. Если однакоже нътъ повода негодовать, то казалось бы --есть поводъ задуматься; но именно потому, что австрійская пресса почти вся (да и германская отчасти) руководима Евреями, ей и невыгодно останавливать слишкомъ долго общественное внимание на венгерскихъ анти-семитскихъ безпорядкахъ. Невыгодно потому, что въдь невольно напрашивается вопросъ: если въ Россіи причиною народнаго гитва на Евреевъ, по толкованію либеральныхъ іудофиловъ, то мальное, неравноправное ихъ положеніе, которое имъ русскимъ неконституціоннымъ законодательствомъ, -- то почему же въ конституціонной Венгріи, гдв они поставлены въ самыя наилучшія законодательныя условія, раздраженіе народа противъ Евреевъ еще сильне чемъ въ Россіи и выражается въ формахъ несравненно болве грозныхъ? Несомнънно, что постановка подобнаго вопроса для Евреевъ вовсе неблагопріятна, а потому и нежелательна, тъмъ болъе, что настоящіе венгерскіе анти-семитскіе безпорядки въ сильной степени умаляють значение таковыхъ же безпорядковъ въ Россіи, а вмісті съ тімь разоблачають, боліве или менће, и вздорность тѣхъ кликовъ и возгласовъ, той либеральной трескотни, которыми негодующая Европа совсѣмъ было сбила съ толку русское общество и администрацію...

Должны бы умалить и разоблачить, а умалять ли и разоблачать ли действительно въ глазахъ нашей администраціи и такъ-называемой «интеллигенціи» — этого мы не знаемъ и еще не видимъ, да врядъ ли и увидимъ, пока вопросъ въ болье правильной своей формы не будеть поставлень за насъ, къ стыду нашему, самимъ Западомъ. Англійскій «Times», съ такимъ враждебнымъ высокомъріемъ клеймившій Россію изъ-за Евреевъ года два тому назадъ, въ нынвшнемъ году, по поводу анти-семитскихъ безпорядковъ въ Венгріи, уже разсуждаеть иначе и приходить къ соображенію, что Россія видно не совсемъ была виновата и потерпела, бедная, отъ Европы можетъ-быть даже совершенную напраслину, такъ какъ, судя по венгерскимъ событіямъ, едвали не большая часть вины падаеть на самихъ Евреевъ... Будемъ надъяться, что авторитетный голось англійскаго общественнаго мнфнія придасть некоторую смелость и свободу сужденій и нашей Петербургской «Коммиссіи по устройству Евреевъ», предполагающей наконець, какъ пишуть въ газетахъ, открыть свои засъданія настоящею осенью.

Въ ожиданіи однакожъ этого открытія не безполезно, кажется намъ, разсвять предварительно некоторыя предубъжденія и вообще туманъ напущенный «высокопоставленными» Евреями и мнимолиберальною печатью на значительную часть нашей петербургской бюрократической канцеляріи и прилегающихъ къ ней высшихъ общественныхъ сферъ. Эти предубъжденія въ немалой степени затемняють истинный, существенный смыслъ анти-еврейскихъ безпорядковъ въ Россіи. Можно конечно не безъ основанія утішаться успішнымь ихъ подавленіемъ. Можно признавать вполнъ разумною п цълесообразною мфрою -- возложение на мфстныхъ губернаторовъ отвътственности за каждый не сразу подавленный анти-еврейскій безпорядокъ. Мы и въ самомъ дѣлѣ видимъ, что мѣстныя. власти дъйствуютъ теперь несравненно ръшительные и смылье. Но было бы въ высшей степени опасно воображать, что никакого такого «еврейскаго вопроса» и не существуетъ, что все это «вздоръ», «вздуто», что нужно только немножко

«энергіи» и все пойдеть себв по старому «обстоять благополучно»... Зная довольно близко мъстныя условія Юго-Западнаго края (а въ Съверо-Западномъ они еще хуже, какъ это намъ также въ точности известно), мы убъждены, что такая «энергія», какъ бы она ни была теперь необходима, не только не упрощаеть и не улучшаеть, но усложняеть и ухудшаеть настоящее положение... Въ томъ-то и горе, что возстановляется «старое благополучіе», тотъ status quo, въ которомъ корень всъхъ безпорядковъ. Всегда въдь успъшно усмирялись военною расправой крестьянскіе бунты во времена крупостнаго права (которыя нъкоторыми «консерваторами» выдаются у насъ теперь чуть не за золотой въкъ), -- даже такіе бунты, которые вызывались самою жестокою пом'вщичьею тиранніей; всегда удавалось водворять «старое» повиновеніе, — но безпорядки однакожъ не переставали, утихая въ одномъ мъстъ возникали въ другомъ и прекратились только тогда, когда отменилось самое крипостное право. Подавление анти еврейскаго движенія одною энергіею, положимъ — похвальное діло, но ужъ слишкомъ злая, слишкомъ печальная необходимость, деморализующая и усмирителей и усмиряемыхъ! Оно никакъ неспособно убъдить крестьянъ, удрученныхъ еврейскимъ экономическимъ игомъ, въ томъ, что это иго-благо, дело вполне законное, такъ ему и быть следуетъ; что крестьяне не правы, когда хотять оть него освободиться!.. Что «самоуправство» не позволительно, - это крестьяне очень хорошо понимаютъ и всегда охотно готовы признать. Но для того, чтобъ они могли удержаться на этой точкъ зрънія, необходимо имъ видъть и ощущать около себя присутствіе дъятельной правосудной власти; нужно, чтобы власть умъла внушить имъ твердое упованіе на лучшее будущее, т. е. на устраненіе ужасной аномаліи еврейскаго гнета. Никакого однакожъ подобнаго упованія крестьянамъ отъ містныхъ начальствъ не подается. и потому нътъ ничего и удивительнаго въ томъ, что при пепреложной въръ народа въ справедливость верховной власти могла создаться въ его головъ нелъпая фикція, будто такимъ своимъ самоуправствомъ народъ не становится въ противорвчіе съ верховною волею!.. Въ настоящее время «энергія» мъстной власти выступаетъ какъ бы только защитницей существующаго злаго порядка: въ результатв «энергін» — несравненно большее число убитыхъ и раненыхъ Христіанъ, чвит поколоченныхъ Евреевъ, - глубокое раздражение въ народъ, которое твиъ глубже, чвиъ затаеннве, -- пагубное недоумвніе относительно образа дъйствій правительства, — и еще болье пагубное торжество Евреевъ. Да, въ концъ-концовъ отъ всёхъ нашихъ анти-еврейскихъ безпорядковъ-въ выигрышт остались пока одни Евреи. Къ іудаизму и власти и общество отнеслись какъ къ «угнетенной невинности», и теперь эта невинность ликуеть и мстить, воображая себя подъ особымъ правительственнымъ покровомъ. Но надобно знать что такое Еврей торжествующій и ликующій! Пусть въ этомъ торжествъ и ликованіи слышатся віжа претерпівнныхъ Еврейскимъ племенемъ мукъ и униженій, шы допустимъ этотъ реазентъ какъ обстоятельство смягчающее вину, --- но само по себъ. независимо отъ этой исторической справки, ничего не можетъ быть нахальные и заносчивые Еврея, какъ скоро онъ чувствуеть свою силу. Разумбемь здёсь Еврея типическаго, принадлежащаго къ шассъ, а не тъхъ Евреевъ, въ которыхъ родной типъ болве или менве сглаженъ высшимъ европейскимъ образованіемъ. Нельзя відь не замітить, что во всіхъ новъйшихъ безпорядкахъ зачинщиками являлись сами Евреи. т. е. поводом въ нимъ служила какая-нибудь кулачная еврейская расправа съ христіанскими дітьми или женщинами. И это послъ разгромовъ еврейскаго имущества, а по ихъ разсказамъ – даже и избіеній Евреевъ въ 1881 – 82 годахъ! Очевидно, что имъ прибыло духа и смелости настолько, что они изъ трусливато бътства переходять теперь въ наступленіе. отваживаются сами задирать своихъ недавнихъ гонителей! «Ну, что взяли? вы изъ насъ выпустили nyx», а мы изъ васъ ва то выпустили духъ», — такъ дразнили Евреи усмиренныхъ въ Екатеринославъ крестьянъ и мъщанъ, указывая имъ съ одной стороны на пухъ въ такомъ обили выпущенный «виновниками безпорядковъ» изъ еврейскихъ перинъ, съ другойна раненыхъ и убитыхъ, при энергическомъ усмиреніи, Христіанъ... Одной подобной еврейской остроты довольно, чтобъ уничтожить всю пользу отъ такихъ способовъ усмиренія. Самое уничтоженіе ихъ имуществъ Еврен сумвли обратить въ своего рода выгодный гетефтъ, заранъе припрятывая все многоцвиное и домогаясь потомъ вознагражденія вдесятеро противъ разгромленнаго дряннаго скарба.... Мы имъли въ свое время не мало данныхъ о томъ, какъ праздновали они (и время покажетъ, разумъется, что совершенно понапрасну) оставленіе графомъ Игнатьевымъ своего поста: на радостяхъ побили они артель великорусскихъ рабочихъ, устроивавшую шоссе въ Гродненской, кажется, губерніи, и чинили многія иныя неистовства... «Ничего не подълаешь», говоритъ теперь крестьянинъ, «восторжествовалъ Еврей,—сила!»... Не правы ли мы утверждая, что дъйствующій способъ подавленія безпорядковъ самъ по себъ, безъ другихъ мъропріятій, только усложняеть задачу и ухудшаеть положеніе дъла?

Въ большомъ ходу было (можетъ-быть въ силв и теперь) другое истолкованіе анти-еврейскаго на Юго-Запад' Россіи движенія, также направленное къ тому, чтобъ исказить настоящій смысль печальныхь событій и отвратить правительственный вворъ отъ ихъ настоящей причины. Утверждали, что «это-де все мутять нигилисты и соціалисты, --- это-де несомнънно: въ бушующей толиъ были не только зипуны и сермяги, но и пальто и пиджаки!» Но странно однако, что . не обнаружено до сихъ поръ ни одной попытки направить движение противъ собственности христіанской или въ частности пом'вщичьей! Не нигилисты ли и соціалисты волнуютъ народъ даже и въ Венгріи?! Если къ народной самовольной расправъ присталъ, -- какъ это всегда водилось и водится, -всякій сбродь городской черни, вмъсть съ разными праздными гулящими людьми, охотниками до всякихъ уличныхъ безпорядковъ, такъ во всякомъ случат не они были зачинщиками, и не для чего такимъ дътскимъ объяснениемъ отводить глаза отъ правды. «Однакоже», --- возразять и уже возражали намъ: «какъ же это? столько въковъ народъ терпълъ и вдругъ ни съ того, ни съ сего, да еще такъ повально...?» Но не возникновенію анти-еврейских безпорядков въ 1881 году следуеть удивляться, а разве народному долготерпенію, до сихъ поръ воздерживавшемуся отъ самовольной расправы! Понятно, впрочемъ, что съ уничтожениемъ кръпостной зависимости народъ и на нашемъ Югь и Западной окраинъ повыдвинулся изъ прежняго забитаго состоявія, сталъ сознательнъе относиться къ своему положенію, по крайней мъръ приходить въ некоторое гражданское самочувствие и даже

задавать себъ самому вопросъ: почему же доселъ не уничтожается та его зависимость отъ Евреевъ, которая несравненно хуже и тяжеле кръпостной?..

Никакой другой причины безпорядковъ, кромъ именно этого гнета Евреевъ надъ населеніемъ, искать не следуетъ. На томъ и сказывается фальшивость нашего моднаго, не свободнаго духомъ «либерализма», что такъ-называемая «либеральная» у насъ печать приняла въ еврейскомъ вопрост сторону угнетателей противъ угнетаемыхъ, эксплуататоровъ противъ эксплуатируемыхъ, «капитала» противъ «рабочихъ», однимъ словомъ Евреевъ противъ Русскаго народа. Мы готовы объяснить такое поведение печати только совершеннымъ невъжествомъ, такъ какъ нътъ возможности повърить ни гуманности, ни либерализму, ни любви къ прогрессу, ни христіанскимъ чувствамъ того, кто не изноетъ душой и сердцемъ при видъ экономическаго и соціальнаго рабства, въ которомъ находится у Евреевъ въ Стверо-Западномъ и Юго-Западномъ край Русскій сельскій народъ. Потому что настоящіе ховяева и господа края — Евреи: они составляютъ въ немъ, за совершеннымъ почти недостаткомъ мъстнаго русскаго купечества и вообще русскаго городскаго класса, нъчто въ родъ средняго сословія, во всякомъ случав -- классъ высящійся надъ народомъ...

Но если кому не привелось бывать въ деревняхъ того края, пусть прочтеть хоть сужденія и заключенія по еврейскому вопросу южно-русскихъ вемствъ, недавно опубликованныя: замітимъ при этомъ, что здісь діло идеть о тіхъ губерніяхъ, гдъ Евреевъ сравнительно еще не много, такъ какъ тамъ, гдв ихъ всего больше-въ трехъ украинскихъ и въ съверозападныхъ губерніяхъ – земскія учрежденія еще не введены. Не отваживаясь въ области теоретической отступить отъ обще-принятой «либеральной» точки зрвнія, вышеупомянутыя земства пользуются ею однако только какъ могучинъ аргументомъ для достиженія своей практической цвли, т. е. для того, чтобъ какъ можно больше сбыть Евреевъ изъ своихъ губерній. Разсужденія ихъ въ сущности такого рода: «во имя-де такихъ-то высшихъ началъ необходимо даровать Евреямъ право свободнаго разселенія, и это для насъ очень кстати, потому что насъ они совствъ одо-

лвли; перенеся же язву «за черту еврейской осъдлости», сами мы отъ этой язвы навёрное нёсколько пооблегчимся; а что они-язва, тому прилагаются доказательства»: Между твиъ само же Херсонское губернское земство, собравшее объ Евреяхъ обстоятельныя статистическія данныя, пишеть, что «въ рукахъ Евреевъ, при незначительномъ ихъ числъ по отношенію къ общему числу жителей, очутились всь главные виды торговли въ Херсонской губерніи». Стало-быть вло вовсе не въ одной «скученности», или тесноте еврейскаго населенія въ предвлахъ еврейской оседлости! По словамъ Херсонскаго земства, 90%/, всего числа питейныхъ и трактирныхъ заведеній, аренда цілой трети казенныхъ земель (слишкомъ 100 т. дес.), значительная поземельная собственность и т. д. принадлежать Евреямъ, несмотря на относительно «незначительное ихъ число». Но арендуя землю и владъя ею, земледъліемъ сами они не занимаются, а сдають ее крестьянамь — на самыхь тажкихь условіяхь; если же прикладывають свои руки къ землъ, то, по выраженію Херсонской губернской управы, «самым» хищническим» образомъ, вырубливаютъ всъ древесныя насажденія, выпахивають землю, имъя единственною цълью барышъ и скорую наживу». Председатели съёзда мировыхъ судей въ г. Тирасполъ и г. Александріи, опираясь на 12 льтнюю практику, свидътельствують, что изъ числа Евреевъ, населяющихъ эти увады, только по нескольку соть человекь въ каждомъ занимаются обыкновенной торговлей; остальныя же тысячи, особенно же Евреи, проживающіе въ деревняхъ, почти исключительно занимаются «ростовщичеством», скупом» у крестьянъ (во время нужды) за безценокъ продуктовъ», явной и «тайной продажей питій», «съ пріемомъ вещей и хлъба за водку, укрывательствомъ и переводомъ краденаго», -- вообще «безпощадною эксплуатаціей и развращеніемъ низшаго класса христіанскаго населенія»; въ этихъ «еврейскихъ занятіяхъ», т. е. безпощадной эксплуатаціи и развращеній, видать земства Херсонской и Екатеринославской губ. и Елисаветградская дума главную причину вражды христіанъ къ Евреямъ.

А между тъмъ, еще недавно, петербургская газета «Но-вости» силилась истолковать эту вражду завистью Хри-

стіанъ къ еврейскому трудолюбію и умфнью устроить свою судьбу лучше и выгоднее! Ленивое и безпечное христіанское населеніе, — объясняеть газета, — въ сознаніи своей дичной несостоятельности последовать доброму примеру Евреевъ и виъсто того, чтобъ учиться у нихъ и подражать, предпочитаетъ мстить имъ своею грубою стихійною силою... Цодумаешь, что и въ самомъ деле Евреи представляють изъ себя какое-то благоустроенное общество, подобно, напримъръ, нъмецкимъ колоніямъ въ Россіи, по истинъ процвътающимъ, благодаря трудолюбію и настойчивой работв! Мы знаемъ, однако, изъ вемскихъ отчетовъ, что земледъльческія колонін изъ Евреевъ, устроенния было правительствомъ на Югв съ отводомъ имъ по 20 десятинъ на душу превосходной земли и съ дарованіемъ многихъ льготъ, обратились въ какіе-то жалкіе, безобразные притоны грязи и нищеты, какъ и вообще еврейскіе кварталы и містечки въ Западной Россіи... Следовать доброму примеру Евреевъ?.. Удивительное дело! Негодовать на кулаковъ, клеймить ихъ прозваніемъ Разуваевыхъ и Колупаевыхъ, стало общинъ мъстомъ въ нашей «либеральной» и даже іудофильской литературів; она даже постоянно требуеть отъ правительства «строгихъ, самыхъ строгихъ мфръ противъ кулачества, которыя бы избавили наконецъ обдныхъ сельчанъ отъ этой язви», и въ то же время принимаетъ подъ защиту Евреевъ! Въдь не ръшалась она до сихъ поръ обращаться къ крестьянамъ съ совътомъ: «последуйте примеру кулаковъ, станьте кулаками и сами?» Но теперь и этотъ совътъ преподаетъ имъ газета «Новости», ибо что же такое Евреи, за немногими личными исключеніями, какъ не цёлая огромная организація и религіозная секта кулаковъ, у которой нътъ другой и задачи, другого и промысла въ жизни, какъ кулачествовать въ средъ христіанскаго населенія? И именно потому, что ихъ цёлое племя, а не одиночныя явленія, каковыми представляются такъназываемые «кулаки» изъ Русскихъ, -- именно потому Евреи, разоряя христіанское населеніе, выжимая изъ него последній сокъ, и сами не разживаются, не составляеть богатаго и благоустроеннаго общества.

Неправое стяжаніе--вотъ что вызываеть гитвъ Русскаго народа на Евреевъ, а не племенная и религіозная вражда,

какъ еще до сихъ поръ утверждають нікоторые, самоуслаждаясь сознаніемъ своего собственнаго «культурнаго развитія». Въ наше время не можеть быть и рѣчи о религіозной средневъковой нетерпимости, а ужъ особенно въ Русскомъ народъ, всегда отличавшемся и въротерпимостью и человъчностью по отношенію къ инородцамъ. Не только на западной нашей окраинъ, гдъ пятивъковое сожительство Христіанъ и Евреевъ установило, въ вфроисповфдномъ отношении, совершенно мирный modus vivendi между ними, — но и въ остальной Россіи, гдъ всякихъ басурмановъ довольно, никогда отъ нашего народа не подвергались они никакому преследованію за веру, если только сами не посягали на оскорбленіе въры народной. Правда, предубъжденіе противъ Евреевъ врожденно каждому Христіанину, и русскому также. но оно не настолько сильно, чтобы могло само по себъ служить серьезнымъ препятствіемъ къ распространенію и на нихъ общихъ правъ, присвоенныхъ всемъ прочимъ русскимъ подданнымъ, какого бы племеннаго происхожденія и какого бы въроисповъднаго закона они ни были. Не мало обращается въ русскомъ обществъ Евреевъ кончившихъ курсъ наукъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, имфющихъ разныя высшія, такъ-называемыя либеральныя профессіи, адвокатовъ, медиковъ, состоящихъ на службъ и пользующихся полнотою гражданскихъ правъ: имъ трудно на что-либо пожаловаться, они ни у кого не въ презрѣніи, если только полученное ими образованіе выділило ихъ изъ общаго типа, присущаго Евреамъ какъ націи. Намъ самимъ удалось встръчать во время нашихъ разъвздовъ по Россіи, и именно въ Бессарабіи (хотя этому уже и давно), Евреевъ вполнъ-честныхъ, высоко-просвъщенныхъ, чуждыхъ всякаго анти-христіанскаго фанатизма, о которыхъ мы сохраняемъ самое отрадное воспоминаніе, но таковые составляють лишь исключеніе, -- не о нихъ и рѣчь. Еслибы дьло шло только о таковыхъ, да о «Наванахъ Мудрыхъ», тогда въ разрешени еврейского вопроса не встретилось бы и никакого затрудненія; но діло идеть объ Евреяхъ какъ племени или даже какъ «націи»: такъ они въ своихъ литературныхъ органахъ и сами себя называютъ, да они и дъйствительно представляють изъ себя особый своеобразный --- соціальный и даже въ нѣкоторомъ родѣ политическій организмъ.

Пора имъть мужество, наконецъ, посмотръть дълу прамо въ глаза и при обсужденіи еврейскаго вопроса отрфшиться отъ всякихъ предваятыхъ теорій, повидимому возвышенныхъ. гуманныхъ и либеральныхъ, которыми у насъ, да и въ Европъ, этотъ вопросъ еще такъ плотно окутанъ, что истинная его сущность до сихъ поръ плохо дается уразумвнію. Такъназываемые «анти-еврейскіе безпорядки» красноръчиво свидътельствують, что «гуманность» и «либерализмъ», съ точки зржнія которыхъ обязательно было для образованнаго общества относиться къ іудаизму, сказались на практикъ безчеловъчностью и тиранніей для безващитнаго христіанскаго населенія: очевидно, что то были ложная гуманность и ложный либерализмъ, — ложные потому, что были совершенно чужды живаго познанія дёйствительности и не принимали въ соображение реальной, жизненной правды. Только на почвъ этой правды и можеть быть отыскано основание для такого истинно-разумнаго отношенія къ Евреямъ, которое, дълая ихъ безвредными для Христіанъ, было бы двиствительнымъ благомъ и для нихъ самихъ. Поэтому плохую, безчеловъчную услугу оказывають Евреямь тв наши «либералы» н іудофилы, которые почитають своимь всенепреміннымь долгомъ защищать Евреевъ quand même: отрицая ихъ дурныя свойства и дъйствія, они тъмъ пуще утверждають и упрочивають ту общественную аномалію, съ которой никакая страна мириться не можетъ.

Если предложить кому бы то ни было, для разръшенія а ргіогі, вопросъ въ такой формъ: «вотъ четыре милліона русскихъ подданныхъ, хотя и не русскаго племени и въры: не слъдуетъ ли сравнить ихъ въ гражданскихъ правахъ со всъми прочими русскими подданными, въ силу требованій справедливости и принципа государственнаго единства»? На такой вопросъ, хотя бы дъло шло о племепи еврейскомъ, никто конечно не отвътилъ бы отрицательно, а выразилъ бы полное свое согласіе. Но ужъ совсъмъ иной получится отвътъ, если поставимъ вопросъ ближе къ дълу, ну хоть такъ, напримъръ: слъдуетъ ли предоставлять полноту гражданскихъ правъ... Шекспирову Венеціанскому Еврею Шайлоку? Никто, конечно, полноправности для Шайлока не пожелаетъ. Но въдь Шайлокъ — извергъ, явленіе исключительное, возразятъ намъ;

такой примфръ и приводить неприлично. Мы и привели его только для того, чтобы ръзче выяснить нашу мысль; но замътимъ притомъ, что Шайлокъ-явление вовсе уже не такое исключительное или случайное, а несомнънно національноеврейскій типъ, только воспроизведенный въ крайнемо своемъ выраженіи. Представимъ теперь себѣ цѣлое племя, хотя бы и съ некоторыми изъятіями, Шайлоковъ въ миніатюре, даже сравнительно микроскопическихъ, но все же Шайлоковъ; если это именованіе не нравится, назовемъ ихъ по народному «піявицами», или по литературному хоть только «эксплуататорами», «кулаками», «развратителями» (какъ выражается Херсонское земство), и опять поставимъ вопросъ: справедливо ли и удобно ли эксплуататорамъ и развратителямъ низшаго класса русскаго населенія, притомъ же иноплеменнымъ, предоставлять полноту гражданскихъ правъ, т. е. еще большія средства для эксплуатаціи и развращенія? На такой вопросъ и самый отчаяннъйшій россійскій «либераль» отвътить, безь сомивнія, отрицательно.

Не подлежить никакому сомниню, что въ состави имиющей открыться Петербургской Коммиссіи будуть находиться люди знакомые не по наслышкъ, а лицомъ къ лицу, съ настоящимъ положеніемъ еврейскаго дела въ нашемъ Юго-Западномъ и Съверо-Западномъ краж. Можно поэтому быть увъреннымъ, что Коммиссія будетъ первъе всего и пуще всего имъть въ виду-благо Русскаго народа, и что еврейскій вопросъ изъ области отвлеченной теоріи будетъ низведенъ ею на практическую почву, т. е. предстанетъ предъ ней на первыхъ же порахъ въ такой формф: «какимъ образомъ освободить низшій классъ христіанскаго населенія въ чертъ еврейской осъдлости отъ экономическаго и соціальнаго гнета Евреевъ?» Ръшаться же этотъ практическій вопросъ долженъ опять въ силу практическихъ, а не отвлеченныхъ соображеній. Решеніе, какъ известно, имеется у всёхъ нашихъ теоретиковъ наготовъ, -- давно подсказывается и Европой. Оно заключается въ уничтоженіи самой «черты осъдлости», т. е. въ предоставленіи Евреямъ права свободнаго разселенія по всей Россіи, на томъ основаніи, что вредъ отъ Евреевъ происходитъ-де главнымъ образомъ отъ ихъ «скученности» и что эта-де мфра будетъ способствовать убавле-

нію ихъ числа въ мъстахъ ихъ настоящаго жительства. Но Коммиссія по всей въроятности не упустить заняться разсмотреніемъ и следующихъ вопросовъ: точно ли въ скученности · заключается корень всего зла, и можно ли назвать скученностью разселеніе четырехъ милліоновъ на пространствъ 25 губерній имперіи (включая сюда и Царство Польское)? Точно ли въ большомъ размъръ убудетъ Евреевъ изъ Западной окраины Россіи при свободъ передвиженія? (Мы въ этомъ сомнъваемся: слишкомъ ужъ тамъ имъ привольно при отсутствіи тувемнаго торговаго класса). Наконецъ, не следуеть ли, при переселеніи Евреевь въ глубь Россіи, за черту ихъ настоящей осъдлости, отнестись къ этому обетоятельству съ точки зрвнія покровительственнаго тарифа? Если къ таковому тарифу прибъгають съ тъмъ, чтобы ограждая отъ посторонней конкурренціи вызвать къ жизни, поставить на ноги и развить у себя дома извъстную отрасль промышленности, то не примънима ли та же система къ насажденію ремесль и промысловь, кь образованію торговаго класса съ правильными пріемами торговли среди неразвитаго еще народа, въ той или другой еще глухой мъстности, еще не довольно пробудившейся къ жизни? Наплывъ иноплеменниковъ-эксплуататоровъ въ такую местность можетъ ведь на въки или по крайней мъръ на долгій срокъ подстчь подъемъ и развитіе мъстныхъ производительныхъ народныхъ силъ, какъ это и случилось въ Западной Россіи, благодаря Польскимъ королямъ, напустившимъ въ нее Еврейство. Очевидно, что съ «разселеніемъ» случав постунать осторожно.

Но главный, существенный отвёть на вопрось о пользё еврейскаго свободнаго разселенія по Россіи и вообще еврейской гражданской полноправности должна Коммиссія поискать въ практическомъ примёрё самой Европы. Какой, вообще, практическій результать даеть тамъ устраненіе всякихъ законодательныхъ различій между Евреями и не Евреями?.. На этоть вопрось Венгрія отвёчаеть кровавыми анти-семитическими безпорядками; высокопросвёщенная, «культурная» и «цивилизованная» Германія— «анти-семитической лигой»; республиканская Швейцарія отвётила на дняхъ (см. «Новое Время» 1 сент.) постановленіемъ митинга въ Цюрихскомъ

кантонъ объ образованіи ассоціаціи для борьбы съ Евреями. обвиняемыми «въ порабощении и разорении крестьянъ посредствомъ ростовщичества» и въ томъ, что несмотря на призначную за ними гражданскую равноправность, они «продолжають составлять совершенно особую расу и держать себя вдали отъ всвхъ національныхъ интересовъ». Наконецъ Англія устами «Times'а» дала на дняхъ следующій замечательный отвътъ. «Чъмъ ближе Евреи, — говоритъ газета, — въ том видт какт они есть, будуть поставлены къ коренному населенію, твмъ сильнве будеть противъ нихъ всеобщая ненависть»... «Мы всё слышали розовыя предсказанія объ исчезновеніи этихъ вещей (т. е. вражды и ненависти) подъ вліяніемъ сближенія и знакомства. Растущая ненависть, съ которою къ Евреямъ относятся въ большей части Европы. можеть однако заставить призадуматься нашихъ теоретиковъ. Дъйствительно, общение устраняетъ національные предразсудки, но только тогда. когда различія настолько малы, что способны чрезъ общеніе уничтожиться. Если же различія остаются, то болье тысное общение вызоветь, выроятно, болье интенсивную ненависть»...

Этими словами подтверждается отчасти и наша основная мысль. Прежде предоставленія Евреямъ гражданской полноправности необходимо подумать о томъ: какъ бы ихъ обезвредить, какъ бы, для блага самихъ Евреевъ, измънить ихъ настоящій національный, болбе или менбе шайлоковскій типъ. Для решенія же этого капитальнаго вопроса необходимо изследовать — въ чемъ именно воренится этотъ типъ, чемъ онъ поддерживается... По нашему мнвнію, кромв разныхъ общихъ историческихъ причинъ, поддерживается онъ въ настоящее время болъе всего Талмудомъ и Кагаломъ, а также поблажкой современнаго лживаго гуманизма и либерализма. который, —витсто того чтобы помочь несчастнымъ Евреямъ перестать быть тымь «чымь они есть», ередными себы и другимъ, — изо всъхъ силъ старается доказать, что Евреи именно хороши какъ они есть и никакого отъ нихъ вреда никогда не существовало и не существуетъ... Но объ этомъ до другаго раза...

Обезвредится ли Еврен, преобразовавшись въ культурный слой?

Москва, 1 октября 1883 года.

Мы сказали въ последній разъ, что вся сущность мудренаго и многосложнаго еврейскаго вопроса сводится къ практическому вопросу: обезередить Евреев, для чего необходимо изследовать свойства, корень и причины ихъ вредоносности. Евреямъ и ихъ защитникамъ такая постановка вопроса покажется, по всей въроятности, неделикатною, какъ потому, что она подразумъваетъ еврейскую вредоносность фактомъ общепризнаннымъ и несомнъннымъ, такъ и потому, что подводить подъ это опредъленіе или, пожалуй, обвиненіе — цълую «націю». Что касается до деликатности вообще, то едвали можно признать умъстною такую деликатность, которая является въ сущности превеликою грубостью и даже жестокостью относительно нившаго русскаго населенія, т. е. относительно народа -- хозяина страны давшей Евреямъ убъжище. Обстоятельства настоящей поры настолько серьезны, что требують не либеральной галантерейности, столько же пагубной для Христіанъ, сколько и для Евреевъ, — а правды, одной лишь правды, конечно самой безстрастной, потому что она одна и можетъ послужить ко благу не Христіанамъ только, но и въ особенности самимъ Евреямъ: еврейскій вредъ вредитъ наиболъе еврейскому же племени. А что этотъ вредъфактъ общепризнанный, доказывается твмъ, что онъ служитъ точкою отправленія (хотя бы иногда изъ фальшивой деликатности и маскированною) при всякомъ обсужденіи еврейскаго вопроса, при всякомъ законодательномъ его разрешеніи. Самое уравненіе Евреевъ въ правахъ съ коренными подданными государства предлагается защитниками іудаизма большею частью какъ средство обезвреживающее; при этомъ обыкновенно указывается на Францію, Англію, Италію именно какъ на назидательный примъръ, что благодаря равноправности Евреи этихъ государствъ перестали будто бы быть вредными, или что вредо отъ нихъ теперь не слишкомъ ужъ сильно чувствителенъ. Такъ или иначе, въ положительномъ или отрицательномъ смыслъ, но къ прискорбію несомнънно, что понятіе о вреды неразлучно съ понятіемъ объ Еврев.

Не иначе какъ въ смыслъ положительного утвержденія можно разумъть анти-еврейскіе безпорядки въ Венгріи, антисемитическую лигу въ самой Германіи, міры принимаемыя противъ Евреевъ въ Швейцаріи. Что же касается Россіи, то послъ оффиціальныхъ свидътельствъ приведенныхъ въ передовой стать в прошлаго  $N_2^*$ ), кажется, объ еврейском в вредв не должно бы быть и спора; едвали достало бы духа самому смълому изъ русскихъ самопатентованныхъ «гуманистовъ» выразиться напримфръ про Западную Россію такимъ образомъ: «благословенный край, обилующій Евреями! всюду являешь ты признаки здороваго роста благодаря этому полезному, трудолюбивому племени, истинному благодътелю Русскаго народа, такъ что при видъ Еврея (а онъ попадается на каждомъ шагу), сердце исполняется признательностью!» Не достанеть? такъ незачьмъ и лицемърить!

«Не отступая ни на шагъ отъ истины, мы не умалчиваемъ о томъ, что въ низшихъ слояхъ Еврейской націи толькочто начала исчезать ненависть къ населенію, среди котораго они бъдствуютъ... Зная хорошо свою націю, мы убъждены, что единственный путь къ слитію Евреевъ съ кореннымъ народомъ, это-разсвять, разметать ихъ по всему пространству нашей обширной родины. Чёмъ больше они исчезнутъ въ массъ другихъ племенъ, тъмъ скоръе проникнетъ къ нимъ цивилизація, тъмъ легче и тъснъе будетъ сближеніе съ Христіанами. Тамъ, гдф Евреи наиболфе стиснуты и скучены въ одну сплошную массу, тамъ замкнутость, мрикобъсіе и фанатизмъ представляють самое печальное, но соціально-законное и неизбъжное зрылище. Расторженіе тъснаго круга дасть имъ возможность двинуться впередъ» и проч. Вотъ что имъли благородное мужество написать намъ и даже напечатать у насъ въ «Днв» (1862 г. № 32) за своею подписью два Еврея — врачи Леонъ Зеленскій въ Полтавъ и Веніаминъ Португало (извъстный теперь подъ именемъ Португалова) въ Пирятинъ. Правда, они являются здъсь ходатаями за свободное еврейское разселеніе, но мы привели эти строки не ради ихъ выводовъ въ пользу такой законодательной меры, а ради свидетельства, искренности котораго никто заподозрить не можетъ, о томъ-что такое

<sup>\*)</sup> См. предыдущую статью.

Евреи въ Западной Россіи. Аргументъ же ихъ противъ скученности -- общее мъсто, не выдерживающее никакой критики. Кто же велить Евреямъ скучиваться напримъръ въ Галиціи, въ Венгріи, гдв «расторженіе теснаго круга» изошло давно, гдъ имъ вольно «разсъяться и разметаться» по всему пространству Австро-Венгерской имперіи? Кто же заставиль 14 т. Евреевь, бъжавшихъ со страху изъ Россіи послъ первыхъ анти-еврейскихъ безпорядковъ, вновь въ нее возвращаться, въ самыя тв места, где оня, по словамъ вышеназванныхъ двухъ врачей, «бъдствовали», гдъ населеніе поступило съ ними такъ грубо и гдф вфдь не осталось у нихъ никакого имущества? Тоска по родинъ, что ли? Да въдь они на этой русской родинъ даже и русскимъ языкомъ не говорятъ, а употребляютъ особый нёмецкій жаргонъ, который сближаеть ихъ гораздо теснее съ Германіей, чемъ съ Россіей? Почему же они не остались въ Америк' или Палестинъ? Міръ великъ и безъ нашего отечества, есть, слава Богу, гдв разсвяться и разметаться.

Мы убъждены, что какъ ни «расторгай кругъ» — Евреи изъ нашего Юга и Запада не двинутся, т. е. громадное большинство ихъ останется тутъ же, хотя конечно не малая доля ихъ распространится и по другимъ краямъ Россіи: набъгуть и изъ Австріи и изъ Германіи! Дело въ томъ, что Евреевъ именно тянетъ туда, гдъ удобна почва для эксплуатаціи. гдъ низшее народонаселеніе простодушно, б'дно, лізниво, нев'вжественно, легко поддается обману и такъ смиренно, что способно съ долгимъ, предолгимъ терпъніемъ нести чужое иго. Таково народонаселеніе въ Западной Россіи, таково оно и во многихъ мъстахъ Россіи. Къ намъ доносятся жалобы на Евреевъ даже изъ Сибири, даже изъ Владивостока, даже съ Сахалина, гдф конечно никакой «еврейской скученности» не имъется, но гдъ «неразвитость» мъстныхъ жителей попала въ тиски какой-нибудь сотни ловкихъ Евреевъ, даже и того мен'ве. Можно, пожалуй, осуждать, вмъстъ съ нъкоторыми нашими «либеральными» и іудофильскими газетами, эту неразвитость, эту нравственную дряблость, эту духовную леность низшаго народонаселенія, которая не уметь иначе противодъйствовать Еврею какъ кулакомъ; можно, пожалуй, признавать разумными совъты предлагаемые галицкоНе иначе какъ въ смыслѣ положительного утвержденія можно разумѣть анти-еврейскіе безпорядки въ Венгріи, анти-семитическую лигу въ самой Германіи, мѣры принимаемыя противъ Евреевъ въ Швейцаріи. Что же касается Россіи, то послѣ оффиціальныхъ свидѣтельствъ приведенныхъ въ передовой статьѣ прошлаго №\*), кажется, объ еврейскомъ вредѣ не должно бы быть и спора; едвали достало бы духа самому смѣлому изъ русскихъ самопатентованныхъ «гуманистовъ» выразиться напримѣръ про Западную Россію такимъ образомъ: «благословенный край, обилующій Евреями! всюду являешь ты признаки здороваго роста благодаря этому полевному, трудолюбивому племени, истинному благодѣтелю Русскаго народа, такъ что при видѣ Еврея (а онъ попадается на каждомъ шагу), сердце исполняется признательностью!» Не достанетъ? такъ незачѣмъ и лицемѣрить!

«Не отступая ни на шагъ отъ истины, мы не умалчиваемъ о томъ, что въ низшихъ слояхъ Еврейской націи толькочто начала исчезать ненависть къ населенію, среди котораго они бъдствуютъ... Зная хорошо свою націю, мы убъждены, что единственный путь къ слитію Евреевъ съ кореннымъ народомъ, это-разсвять, разметать ихъ по всему пространству нашей обширной родины. Чамъ больше они исчезнутъ въ массъ другихъ племенъ, тъмъ скоръе проникнетъ къ нимъ цивилизація, темъ легче и тесне будеть сближеніе съ Христіанами. Тамъ, гдф Евреи наиболфе стиснуты и скучены въ одну сплошную массу, тамъ замкнутость, мрикобъсіе и фанатизмъ представляють самое печальное, но соціально-законное и неизбъжное зрълище. Расторженіе тіснаго круга дастъ имъ возможность двинуться впередъ» и проч. Вотъ что имъли благородное мужество написать намъ и даже напечатать у насъ въ «Днѣ» (1862 г. № 32) за своею подписью два Еврея — врачи Леонъ Зеленскій въ Полтавъ и Веніаминъ Португало (извъстный теперь подъ именемъ Португалова) въ Пирятинъ. Правда, они являются здъсь ходатаями за свободное еврейское разселеніе, но мы привели эти строки не ради ихъ выводовъ въ пользу такой законодательной мфры, а ради свидфтельства, искренности котораго никто заподозрить не можеть, о томъ-что такое

<sup>\*)</sup> См. предыдущую статью.

Евреи въ Западной Россіи. Аргументъ же ихъ противъ скученности -- общее мъсто, не выдерживающее никакой критики. Кто же велить Евреямъ скучиваться напримфръ въ Галиціи, въ Венгріи, гдв «расторженіе теснаго круга» произошло давно, гдъ имъ вольно «разсъяться и разметаться» по всему пространству Австро-Венгерской имперіи? Кто же заставиль 14 т. Евреевь, бъжавшихъ со страху изъ Россіи послъ первыхъ анти-еврейскихъ безпорядковъ, вновь въ нее возвращаться, въ самыя тъ мъста, гдъ они, по словамъ вышеназванныхъ двухъ врачей, «бъдствовали», гдъ населеніе поступило съ ними такъ грубо и гдъ въдь не осталось у нихъ никакого имущества? Тоска по родинъ, что ли? Да въдь они на этой русской родинъ даже и русскимъ языкомъ не говорять, а употребляють особый нёмецкій жаргонь, который сближаеть ихъ гораздо тёснёе съ Германіей, чёмъ съ Россіей? Почему же они не остались въ Америкъ или Палестинъ? Міръ великъ и безъ нашего отечества, есть, слава Богу, гдв разсвяться и разметаться.

Мы убъждены, что какъ ни «расторгай кругъ» — Евреп изъ нашего Юга и Запада не двинутся, т. е. громадное большинство ихъ останется туть же, хотя конечно не малая доля ихъ распространится и по другимъ краямъ Россіи: набъгуть и изъ Австріи и изъ Германіи! Дело въ томъ, что Евреевъ именно тянетъ туда, гдъ удобна почва для эксплуатаціи, гдъ низшее народонаселеніе простодушно, бъдно, льниво, невъжественно, легко поддается обману и такъ смиренно, что способно съ долгимъ, предолгимъ терпъніемъ нести чужое иго. Таково народонаселеніе въ Западной Россіи, таково оно и во многихъ мъстахъ Россіи. Къ намъ доносятся жалобы на Евреевъ даже изъ Сибири, даже изъ Владивостока, даже съ Сахалина, гдъ конечно никакой «еврейской скученности» не имъется, но гдъ «неразвитость» мъстныхъ жителей попала въ тиски какой-нибудь сотни ловкихъ Евреевъ, даже и того мен'ве. Можно, пожалуй, осуждать, вместе съ некоторыми нашими «либеральными» и іудофильскими газетами, эту неразвитость, эту нравственную дряблость, эту духовную леность низшаго народонаселенія, которая не уметь иначе противодъйствовать Еврею какъ кулакомъ; можно, пожалуй, признавать разумными совъты предлагаемые галицкорусскою газетой «Дѣло», схожіе отчасти съ мѣрами уже принимаемыми въ Цюрихскомъ кантонъ въ Швейцаріи, — т. е. учрежденіе товариществъ и союзовъ въ средъ крестьянъ для взаимной помощи-минуя Евреевъ; дешеваго кредита, который даль бы возможность оберечь народь оть еврейскаго ростовщичества, -- взаимнаго обязательства: не поступать къ Евреямъ въ работники, не поручать имъ подрядовъ и т. д.,но въ концъ-концовъ какой же смыслъ всъхъ этихъ упрековъ и этихъ мъръ? Упрекаютъ население за неумъние защищаться отъ пронырства и кулачества... кого? Евреевъ! Измышляють мівры для борьбы, положимь мирной, раціональной, но съ къмъ? съ Евреями, т. е. съ вредомъ, Евреями наносимымъ. Какъ ни отварачивайся отъ вывода, но опъ налицо, во всей своей безпощадной, грубой логической послъдовательности: понатіе объ Евреяхъ вездѣ, повсемъстно, въ сознаніи всёхъ и каждаго неразрывно съ понятіемъ о вреде. Выводъ по истинъ печальный и тымъ болье заслуживающій серьезнаго, безстрастнаго вниманія просвъщенныхъ передовыхъ людей еврейскаго происхожденія.

«Не слишкомъ ли однакожъ жестоко», можетъ-быть замътять намъ, «подвергать такому огульному обвиненію цѣлую націю? Семья не безъ урода, злыхъ людей довольно во всякой странь, — справедливо ли, за отдъльныя лица, подвергать отвътственности весь народъ?» Въ томъ-то и дъло, что здъсь понятія о жестокости и о справедливости требуютъ совершенно обратнаго отношенія, именно: было бы по истинъ жестоко обвинять огульно цълую Еврейскую націю,не допуская возможности исключеній; было бы несправедливо подвергать отвътственности каждое отдъльное лицо, каждаго отдъльнаго Еврея – за гръхъ цълаго народа. Вредъ, о которомъ мы говорили выше, не составляетъ неизбъжную личную принадлежность каждаго человъка еврейской расы; въ этомъ вредѣ Еврей виноватъ не столько индивидуально, сколько именно какъ членъ паціи или сынъ своего народа: однимъ словомъ, вредоносность еврейская — свойство національное, свойство Евреевъ какъ націи, и во сколько Еврей, благодаря личной силь духа или высшей культурь, выдьляется изъ своего народа, освобождается изъ-подъ власти національно-религіознаго своего законодательства или національныхъ предразсудковъ, настолько умаляется и его вредоносность. Мы имъли счастіе знать, знаемъ и теперь нъсколько Евреевъ, по своимъ личнымъ свойствамъ вовсе не вредныхъ, честныхъ, хорошихъ людей, но они-то, къ несчастію, и принадлежатъ къ категоріи уродовъ въ семьъ или исключеній. Этими исключеніями только сильнѣе подтверждается общее положеніе о вредѣ Евреевъ какъ народа или какъ націи («націей» любятъ они себя называть и сами; да оно такъ и есть).

Казалось бы, отсюда прямой выводъ следующій: если то общепризнанное свойство еврейское, которое ставить христіанское населеніе въ такое враждебное къ нимъ отношеніе, — если именно вредъ, съ понятіемъ о которомъ отождествляется понятіе объ Евреяхъ, не составляеть такой непремфиной принадлежности каждаго Еврея, какъ напримфръ черная кожа у Негра, а является принадлежностью Евреевъ только какъ націи, то для блага Христіанъ, среди которыхъ такая нація поселилась, равно и для блага самихъ Евреевъ, следуеть желать, чтобь это ихъ единство было нарушено, т. е. чтобъ они отръшились отъ своего національнаго типа и перестали составлять изъ себя особую націю, которая неминуемо, роковымъ образомъ, обречена самою судьбою на «вредоносность». Въ этомъ смыслъ и надо понимать слова выше нами приведенныя двухъ еврейскихъ врачей, именно, что «чьмъ больше Евреи, разсвявшись, разметавшись по всему пространству Россіи, исчезнуть въ массь других племенг, темъ скорее проникнетъ къ нимъ цивилизація, томъ легие и тысные будеть сближение съ Христіанами».

Но такъ разсуждають только передовые Евреи, и даже совершенно выдёлившіеся изъ еврейскаго общества. Обольщаться надеждою на легкость расторженія еврейскаго національнаго союза и исчезновенія его въ массё племенъ было бы самою грубою ошибкою. Конечно, въ настоящую пору Евреи, проходя черезъ гимназіи и университеты, удостоивансь ученыхъ степеней и вращаясь въ высшемъ, образованномъ христіанскомъ обществъ, притомъ же обезпеченные какими-либо «либеральными профессіями», повидимому совершенно свободны отъ своихъ національныхъ религіозно-законодательныхъ предразсудковъ и не представляютъ изъ себя

какого-то отдъльнаго народнаго союза. Да, повидимому, и даже, пожалуй, не повидимому, а дъйствительно, такъ, но только теперь, пока такихъ «ученыхъ» Евреевъ еще немного. То ли же самое будеть, когда таковыхъ Евреевъ образуется масса? Вотъ въ чемъ вопросъ, и очень серьезный и важный. Примъръ Германіи и Австріи, гдв уже огромное число Евреевъ пріобщилось къ высшему европейскому образованію, орудуеть прессой, налагаеть свою печать на литературу, -- этотъ примъръ даетъ пока на поставленный нами вопросъ отвътъ нисколько не утъшительный. Напротивъ, возникновеніе анти-семитической лиги, къ которой принадлежать не какіе-либо изувъры, невъжды, а люди высокаго просвещения и высокихъ нравственныхъ достоинствъ, которыхъ никто, конечно, въ среднев вковой религіозной нетерпимости не заподозрить, — возникновеніе таковой лиги свидетельствуетъ объ опасности, которую начинаетъ чувствовать германское общество отъ вторженія въ его среду еврейскаго національнаго элемента. Борьба съ Евреями, которая въ Россіи, въ Венгріи, и еще во многихъ мъстахъ Европы происходить между низшими классами христіанскаго населенія и ближайшимъ къ нему населеніемъ еврейскимъ, какъ борьба исключительно - экономическая и притомъ грубая, матеріальная, -- въ Германіи перенесена въ сверхнародные общественные слои и организовалась теперь не на экономическомъ только полъ, а и въ другихъ высшихъ областяхъ существованія, такъ-сказать въ самомъ нутръ цивилизаціи, между цивилизованными Христіанами и цивилизованными Евреями. Стало-быть, съ умноженіемъ числа последнихъ, они. Евреи, не исчезають болье въ общемъ составь христіанскаго общества, какъ это происходило сначала, когда цивилизація была еще удъломъ очень немногихъ Евреевъ, доставалась имъ порознь, --- какъ это происходить пока и у насъ. Цивилизованные Евреи въ Германіи уже образують теперь довольно плотную солидарность, слагаются снова въ еврейскую «націю», отъ принадлежности къ которой повидимому отръшились или, по ходячему мнвнію, должны были отрвшиться чрезъ пріобщеніе къ европейскому «прогрессу». Вфрафе сказать: они преобразовываются въ культурный слой Еврейской націи, ядро которой или основной слой — хранилище

еврейской вредоносной національности — еврейскія массы, милліоны Евреевъ угнетающіе низшіе классы населенія въ христіанскихъ странахъ, преимущественно въ восточной половинъ Европы. Поэтому и «вредъ» еврейскій, — досель, и у насъ въ Россіи по преимуществу проявляющійся въ грубой эксплуатаціи, въ высасываніи соковъ изъ сельскаго н мелкаго городскаго населенія, - въ Германіи и Австріи долженъ принять и уже принимаеть иную форму - вреда культурнаю, т. е. начала отрицательнаго, деморализующаго, разъбдающаго христіанское общество, враждебнаго существеннымъ духовнымъ основамъ христіанской цивилизаціи. Последствія этого вреда, какъ и вообще значеніе іудаизма въ духовно-культурномъ развитіи европейскаго Запада, теперь еще не вполив ясны для сознанія, но несомивнию обнаружатся въ будущемъ: христіанскій идеализмъ немыслимъ при усиленій въ обществъ духовныхъ началъ сокрытыхъ въ современномъ іуданзмѣ, который, отвергнувъ Христа, обратился въ своего рода религіозный матеріализмъ.

Намъ въ Россіи эта сторона еврейскаго вреда еще мало извъстна, по ее можно уже и теперь наблюдать въ Германіи и Австріи. Если однако же намъ еще не грозить опасность отъ культурныхъ Евреевъ, все же не мътаетъ намъ и теперь принять ее въ соображеніе, тімь боліве, что еще издавна, въ числъ обезвреживающихъ средствъ, на первомъ планъ числится у насъ: «распространение между Евреями образованія посредствомъ разныхъ поощрительныхъ мфръ». Нъть никакой надобности усиливать это поощрение. И безъ того на нашемъ Югв и Западъ учащіеся Евреи до такой степени переполняють наши государственныя среднія учебныя заведенія, содержимыя на деньги Русскаго народа, что кореннымъ жителямъ, детямъ этого народа, хозяевамъ страны, приходится сплошь да рядомъ отказывать въ образованіи за неим'вніемъ вакансій. Ну, развів это не странный порядокъ вещей? Народъ эксплуатируемый, удручаемый экономически и соціально Евреями, осуждается пребывать въ невъжествъ для того, чтобъ Евреи же, на его же счетъ, могли получать образованіе!.. Не говоря о природныхъ способностяхъ даровитаго еврейскаго племени, Евреи вообще сильно преуспъвають въ школъ (и даже сильнъе чъмъ ихъ

русскіе товарищи) уже потому, что видять въ ней средство не только для полученія полноправности, но главнымъ образомъ для пріобрътенія выгодныхъ «либеральныхъ профессій». Они все болъе и болъе наполняютъ наши университеты. Наука-дъло прекрасное, но всъ мы знаемъ какъ поставлена «наука» въ Русскомъ государствъ. «Наука» у насъ — это значить дипломъ, это значить мундирь со шпагой и треуголкой, это значить 12-й или 10-й классь по табели о рангахъ; «наука» производитъ въ чиновники и «господа». Мы не видимъ особенной пользы для государства плодить искусственными мфрами надъ Русскимъ народомъ чиновниковъ и господъ изъ иноплеменниковъ и иновърцевъ вообще, а тымь менье изъ Евреевь, чуждыхъ всему христіанскому содержанію народнаго духа... Если бы однако высшее образованіе даже дъйствительно способствовало теперь обезвреживанію Евреевъ, нельзя же всь четыре милліона еврейской націи, обитающіе въ предълахъ Россійской Имперіи, прогнать чрезъ университетъ, ни даже чрезъ гимназію... Сталобыть-нужно поискать иное, более действительное средство, и для этого-глубже проникнуть въ значеніе еврейскаго вреда, какъ національной особенности.

Во всякомъ государствъ, а въ Россіи болье чъмъ въ какомъ-либо иномъ, живутъ инородцы, которые въ то же время и иновърцы и иноязычники, и живутъ иногда даже цълыми племенами. (Мы разумъемъ здъсь не какія-либо области завоеванныя или иначе приставленныя извыть къ государственной межф, а племена внутри государства). Но такъ какъ это племенное отличіе не настолько ръзко и внутренно-сильно, чтобъ имъть притязаніе или возможность нарушить права господствующаго племени, въковыми усиліями и духомъ котораго созиждено государство, или ослабить общее государственное единство, то сожительство этихъ племенъ съ хозяиномъ-народомъ и происходить почти всегда совершенно мирно, даже при сохраненіи за этими племенаии свободы ихъ вфроисповфданія и нфкоторой бытовой автономіи. Это племена туземныя, живущія на своей старинной территоріи и не составляющія сами по себ'я какой-либо націи. Эту высшую, государственную форму народнаго бытія обрътають они себъ въ готовой формъ общаго для всей стра-

ны государственнаго строя, созданнаго господствующимъ народомъ. Не то Еврен. Кромъ племеннаго физіологическаго единства, сохранившагося у нихъ въ безпримъсной чистотъ, въ нихъ постоянно живетъ и усиленно ими поддерживается преданіе о быломъ національномъ государственномъ бытіи. Хотя они разсъяны по всей вселенной, но каждый изъ нихъ сознаеть себя частью одного національнаго целаго; каждый и всь вмьсть упорно чають вогстановленія Израпля какъ націн, какъ государства (да притомъ еще съ державствомъ надъ встми народами). Евреи, это-государство, хотя и безъ государственной организаціи, разсыпавшееся по лицу всего міра; это-нація, но только лишенная государственной формы, лишенная своей территоріи, даже своего роднаго языка (древній еврейскій языкъ большею частью достояніе ученыхъ), притомъ разметавшаяся по чужимъ краямъ, по чужимъ государствамъ и народамъ, но тъмъ не менъе проникнутая національнымъ самосознаніемъ, сохраняющая единство историческихъ національныхъ воспоминаній и чаяній. Почему же это такъ, на чемъ же зиждется ихъ національность, при отсутствіи всьхъ вившнихъ условій національнаго бытія? На религіи. Евреямъ должно быть особенно забавно слышать новъйшія разсужденія европейскихъ «прогрессистовъ», что религія есть-де вещь чисто субъективная, до которой никому другому нътъ дъла и которая на общественное бытіе не должна сметь оказывать никакого воздействія, — забавно потому, что въ ней, въ религіи, находится для нихъ вся причина ихъ бытія какт народа. Но религія у нихъ — это не высшій нравственный идеаль, къ осуществленію котораго въ жизни призвано стремиться человъчество, духовно совершенствуясь и перерождаясь. Ихъ религія въ то же время и положительный, внёшній, государственный законь Еврейскаго народа. Какъ народу, дано было Израилю и первоначальное обътованіе свыше. Все это, конечно, извъстно каждому изъ такъ-называемой Священной исторіи, но то что мы называемъ «Священною исторіей» есть для Евреевъ исторія національная и такъ сказать религіозно-политическая. Божіе обътованіе исполнилось: изъ нѣдръ Еврейскаго народа явился «сынъ Давидовъ» — Спаситель міра. Но утративъ истинное разумъніе обътованія, они, за исключеніемъ нъкоторыхъ из-

бранныхъ, продолжали ожидать исполненія обътованія въ смыслъ самомъ ограниченномъ, внашнемъ и грубомъ, во образъ религіозно-политическаго еврейскаго міродержавства. Не признавъ Христа, они закаменъли въ своемъ религіозномъ и національномъ сознаніи на последнемъ моменте своей исторіи, когда религіозное ея содержаніе исчерпалось. завершилось исполнениемъ обътованія, изъ національнаго стало общечеловъческимъ, вселенскимъ и внъшній законъ перевысился закономъ внутренней о Христъ свободы: Евреи же остались при вещественной форм'в, при мертвящей букв'в, отвергнувъ духа животворящаго. Такимъ образомъ все дальнъйшее ихъ существование въ течение почти двухътысячъ лётъ обусловливается отрицаніем посл'вдующаго историческаго момента, или точнъе-отрицанием Триста, и представляется Евреамъ лишь временнымъ перерывомъ ихъ національной исторіи, обязывающимъ ихъ сохранять неуклонную вфрность исторической національной основѣ, своему религіозно-національному законодательству, своимъ религіозно-національнымъ и политическимъ чаяніямъ. Вотъ почему антагонизмъ стіанству составляеть для нихъ нравственный долгъ, призваніе въ мірѣ, raison d'être, безъ котораго еврейская національность для нихъ-безсмыслица. Вотъ почему Евреи вездъ, гдъ они ни живутъ въ своемъ разсъяніи, являются даже не гостями, а только пришельцами. Характеромъ пришельчества запечатленъ и ихъ образъ жизни и ихъ деятельность. Понятно поэтому, какъ замътилъ ученый Нъмецъ Паулусъ въ своей прекрасной книгъ объ Евреяхъ, писанной еще въ 30-хъ годахъ, что они не становатся нигдъ вемлепашцами, не дорожать поземельною собственностью, избъгають занятій, съ которыми соединяется ндея прочной остдлости, слъдовательно и прочной привязанности къ мъсту своего жительства; что они не вступають искренно и ръшительно въ общій государственный и національный союзь съ коренными жителями земли, гдъ временно пріютились, — а избираютъ по преимуществу то занятіе, которое не обязываетъ ихъ пускать глубокихъ корней въ почву и не противор вчитъ понятію временности: именно торговое посредничество, факторство, ремесла, барышничество и разныя операціи, которыя легко и быстро дають деньги. Деньги для пришельца вообще—самая подручная сила,—для Евреевъ же деньги— національное вооруженіе и залогь власти; воть почему они такъ и стремятся къ наживъ. Можетъ ли такой пришелецъ дорожить интересами страны, въ которую пришель?

Полагаемъ, мы довольно убъдительно доказали, почему вредъ, производимый Евреями, присущъ имъ не какъ личное свойство каждаго изъ нихъ въ отдельности, происходящее изъ личной испорченности, а какъ національная особенность, имъющая историческое происхожденіе, основанная на религіозно-національномъ ихъ самосознаніи. Этого большею частью не понимаетъ нашъ невъжественный псевдолиберализмъ или гуманизмъ, почему между адептами последняго и Евреями возникають постоянныя, подчась даже забавныя недоразумьнія. «Уничтожить всякое законодательное различіе между Евреями и Христіанами, да рушится все, что разділяеть ихъ и мъшаетъ тъсному, сердечному братскому слитію во едино»! такъ восклицають «прогрессисты», защитники Іудеевъ. Последніе очень рады пріобресть равноправность съ Христіанами, но о братскомъ сближеніи и тфмъ менфе «слитіи» нисколько не помышляють и вовсе его не желають. Недавно . «Въстникъ Европы» выступиль съ рачью: какъ было бы хорошо допущениемъ свободныхъ брачныхъ союзовъ съ инородцами (читай: Евреями) содъйствовать «слитію послёднихъ съ православнымъ господствующимъ населеніемъ Россіи». (Онъ даже прибавляетъ, что это могло бы «улучшить нашъ пародный типъ», на основаніи закона о перекрещиваніи расъ). Но еврейская газета «Русскій Еврей» съ нахальною откровенностью, характеризующею русскую еврейскую прессу (очевидно, что она уже начинаеть совнавать себя силою), прямо заявляеть, что "Евреи таковых браков не желають», что для нихъ это «вопросъ національнаго существованія», такъ какъ браки привели бы къ «исчезновенію ихъ національной особи», и они нисколько не расположены «наложить на себя руку»... Вотъ вамъ и «слитіе»!... Но не жезая слитія съ господствующимъ населеніемъ страны, упорно сохраняя себя въ отдельности, въ положении особой національности, они тъмъ не менъе, повторяемъ, требуютъ себъ полнаго уравненія съ нимъ въ правахъ и даже не признають за нимъ правъ преимущественныхъ, какъ — хозяина.

Когда мы однажды, во время оно, допуская въ принципъ необходимость дать Евреямъ свободу религіозной, внутренней и гражданской жизни, замътили при этомъ однако, что хозяева земли (Русскій народъ) могуть принять и уважить гостей, даже и непрошеныхъ, но не могутъ быть обязаны сажать ихъ на свое хозяйское мёсто и давать власть хозяйскую темъ, которые не способны сочувствовать сохраненію хозяйскаго порядка, въ хозяйскомъ духв и смыслв, -- Евреямъ такое сохраненіе за Русскимъ народомъ господствующаго значенія не понравилось. Такое различеніе вовсе не умъстно, отвъчали они. «Какъ разобрать тутъ (въ Россіи-то!) гдъ ховяева, гдъ гости?!» возразилъ намъ органъ просвъщенныхъ Евреевъ, «Сіонъ». Если, пояснялъ онъ, хозяева ть, которые многочисленные и сильные, такъ выдь это грубое право сильнаго; если тъ, которые прежде поселились, такъ Евреи-де поселились тутъ раньше Славянъ! «Такъ или иначе, продолжаетъ «Сіонъ», но судьба опредълила намъ жить не особнякомъ, а сообща съ вами, съ другими народами, и такъ какъ политическія общества существують ради благосостоянія всвхъ и каждаго, то отъ Евреевъ можно лишь требовать, чтобъ они взяли на себя соотвътствующую часть общихъ трудовъ на общее дъло, съ предоставленіемъ имъ, разумвется, и соотвътствующей части въ завъдываніи этимъ общимъ дъломъ». Другими словами, Евреи отрицають права техъ, чымъ трудомъ и духомъ сложилось государство, не хотять и знать почему Россія — Россія, а не какое-то безличное и безразличное сочлененіе, почему Англія—Англія, Франція—Франція, и т. д. Т. е. ревнуя о сохраненіи своей національности паче всего, не признають правъ національности того народа, среди котораго явились пришлецами, и требують себь, какъ и отвъчаль имъ «День», не только правъ человических в и общегражданскихъ, но и полноты правъ политическихъ!... И добро бы еврейская національность вся цёликомъ вміщалась въ предълы даннаго государства; но она расплескалась по всему міру; стало-быть она предъявляетъ право на соучастіе въ управленіи въ каждой странь, гдь она благоволила водвориться. Другими словами, Евреи требують для себя уравненія въ правахъ съ господствующимъ населеніемъ-бевъ уравненія от обязанностях, ибо исполненіе обязанностей заключается не только въ отправленіи повинностей (Евреи же и повинности отправляють систематически-дурно, а оть воинской всёми мёрами уклоняются), но и въ искреннемъ охраненіи политическаго и нравственнаго строя господствующей народности, т. е. того что составляеть историческую индивидуальность страны... Особенность Евреевъ заключается именно въ космополитической формѣ ихъ исключительной національности, а между тёмъ именно теперь пущено въ ходъ странное предположеніе, будто еврейская національность способна стать повсюду и мёстною національностью! Хотятъ увёрить, что Евреи, оставаясь членами единой націи, которой бытіе и призваніе обусловливается отрицаніемъ христіанства, должны въ то же время признаваться всюду въ христіанскихъ странахъ, въ каждой отдёльно, «патріотами своего отечества»!...

Прежде у этой единой и въ то же время космополитической націи не было единаго внѣшняго цептра, около котораго она могла бы теснее сплотиться, --- но въ последніе два десятка льтъ, одновременно съ распространеніемъ фикціи объ еврейскихъ мъстныхъ патріотизмахъ, возникъ и по крайней мфрф слагается, укрфпляясь годъ отъ году сильнее, и этотъ центръ, не только съ административнымъ, но и политическимъ значеніемъ. Мы разумвемъ «Всемірный Израелитскій Союзъ (Alliance Israélite Universelle)» въ Парижі, съ его эмблемой изображающей земной шаръ, надъ которымъ возносятся Моисеевы скрижали (не христіанскій кресть!) и съ его девизомъ: «всѣ Израильтяне солидарны между собою (tous les Israélites sont solidaires les uns des autres)»... Какъ эта солидарность вяжется съ мъстнымъ патріотизмомъ и «съ правомъ имъть часть въ управленіи страною»! «Всемірный Союзъ» является какъ бы верховнымъ еврейскимъ правительствомъ и-благодаря смертной охотъ многихъ европейскихъ государственныхъ мужей прослыть людьми «прогресса», свободными отъ предразсудковъ, а можетъ-быть и благодаря іудейскому могуществу — чуть не признается въ этомъ качествъ самими правительствами. Поставивъ себъ задачею защиту еврейскихъ интересовъ вездв и всюду, онъ посылаеть своихъ уполномоченныхъ къ державамъ, гдф эти интересы почему-либо утъснены, требуя объясненій и покро-

вительства своимъ единовърцамъ — то отъ султана, то отъ румынскихъ или сербскихъ, или испанскихъ властей, то отърусскаго министра внутреннихъ дёлъ, генерала Тимашева. «Союзъ» зорко следить за всемь, что происходить въ міре, и въ своемъ «Центральномъ Комитетв» постановляеть ръшеніе: какъ дъйствовать, какое направленіе дать обще-еврейской національной политикъ при такихъ-то новыхъ обстоятельствахъ. Нельзя сказать, чтобъ все это совершилось очень секретно: Центральный Комитеть издаеть бюллетени, которые при краткости своей довольно краснорфчивы; но нфкоторыя распораженія не вносятся даже и въ бюллетени. Съ 1873 г. Центральный Комитетъ обратилъ особенное вниманіе на наше отечество, гдъ проживаетъ большинство Еврейскаго народа, и успълъ учредить въ пограничныхъ съ Россіею областяхъ, въ сорока пунктахъ отъ Мемеля до Бродъ, до сорожа м'встныхъ комитетовъ (списокъ пунктовъ доставленъ намъ частнымъ образомъ изъ Парижа, -- въ бюллетенахъ о нихъ ни слова). Эти пункты образують два пояса — лъвый, съ главною квартирою въ Кёнигсбергъ, подъ управленіемъ д-ра Бамбергера; правый, съ главною квартирою въ Лигницъ, подъ управленіемъ д-ра раввина Зандеберга: оба управляющіе-члены Центральнаго Парижскаго Комитета... Главнымъ образомъ облегаютъ эти 40 еврейскихъ комитетовъ Царство Польское и съверо-западную нашу границу... Впрочемъ о характеръ дъятельности «Израилитскаго Всемірнаго Союза» были сообщены въ высшей степени интересныя данныя, всееще тщетно ожидающія вниманія людей серьезныхъ, въ «Руси» 1882 года...

Но учреждение «Израилитскаго Всемірнаго Союза» очень педавнее. Почти двухтысячельтнимъ сохранениемъ своей исключительной національности, не только въ теченіи долгихъ въковъ гоненія, но и въ новъйшіе въка соблазновъ европейской культуры и цивилизаціи, обязаны Евреи прежде всего Талмуду, въ которомъ вся ограниченность фарисейскаго міровозрънія съ его грубымъ поклоненіемъ буквъ и формъ, весь «квасъ фарисейскій», противоположный по самой сущности духа ученію Христову, нашелъ себъ, въ своемъ дальнъйшемъ развитіи, полное выраженіе. Хотя «Всемірный Союзъ» помъстиль въ своей эмблемъ Моисеевы скрижали или десять си-

найскихъ запов'ядей, но дело вовсе не въ этихъ запов'ядихъ, пранятыхъ и христіанствомъ и лишь превзойденныхъ а діло въ еврейскомъ религіозно-національном законодательствъ комментированномъ и продолженномъ Талмудомъ. Справедливе было бы поставить въ эмблему Талмудъ: имъ опредъляется общій современный національный типъ Еврея съ присущею ему вредоносностью. Къ последователямъ Моисея и его скрижалей принадлежать и Евреи-Караимы, но они отвергають Талиудъ; — и ни къ нимъ не имветъ христіанское населеніе, ни сами они не питають къ нему никакой ненависти. Вредоносны собственно Талмудисты: они-то отождествили съ талмудическимъ міровоззрѣніемъ ввое религіознонаціональное самосознаніе; на Талмудъ зиждется еврейская отчужденность отъ презираемаго ими внутренно христіанскаго населенія; Талмудомъ внушается эта дъятельная, хотя бы большею частью и маскированная, къ Христіанамъ враждебность. Безъ отреченія отъ Талмуда и талмудизма и безъ искренняго возвращенія къ тъмъ скрижалямъ, которыми прикрывается «Иэраилитскій Союзь», нізть разрішенія «Еврейскому вопросу», утруждающему теперь умы во всемъ мірѣ.

Но наша статья и безъ того длинна: о Талмудъ мы успъемъ еще поговорить пространнъе въ другой разъ, а теперь только приведемъ образецъ остроумныхъ соображеній нашихъ дешевыхъ доморощенныхъ «прогрессистовъ». Въ журналъ «Дѣло», въ стать в «Свобода совъсти въ Венгріи», какой-то г. Жика говорить, и совершенно върно (конечно съ чужихъ словъ), что Талмудъ, завершенный въ первыхъ годахъ VI въка, «быль почти немедленно вслъдъ за тъмъ принята почти всъмъ Израилемъ; въ настоящее время его отвергаетъ только одна немногочисленная секта Караимовъ, признающая одни книги Моисеевы. Начиная съ VI столетія Талмудъ сделался для Еврейскаго народа, для его ученыхъ и властей, священною книгою, изучаемою и читаемою всеми почти наравны съ Библіей». А черезъ нівсколько строкъ, по поводу извъстныхъ негуманныхъ выраженій Талмуда о Христіанахъ, тотъ же авторъ, желая всячески ослабить ихъ значеніе, уже отъ собственнаго ума утверждаетъ, что Талмудъ представляеть для Евреевь не болье: значенія, какь, напримърь, для Христіанъ книжка «Подражаніе Христу»... Да развѣ сочиненіе Оомы Кемпійскаго есть «священная киша для всего народа, киша нзучаемая наравнів съ Библіей»? развів христіанскій міръ дівлится и различается смотря по тому, принимаетт ли кто или отвергает «Подражаніе Христу»?! Но всего забавніве, что редакторъ «С.-Петербургскихъ Вівдомостей» (оба другь друга стоють) пришель отъ логики г. Жика въ восторгъ, и внушительно возвіншаеть своимъ читателямъ, что «онъ съ удовольствіемъ прочиталь статью «Свобода совісти въ Венгріи»: авторъ подняль «честный и независимий голосъ» и т. д. и т. д. Можеть-быть и читатели обонхъ изданій также возчувствовали удовольствіе!...

## О Талиудъ.

## Москва, 15 октября 1883 г.

Нъсколько словъ сказанныхъ газетою «Русскій Еврей» (въ 37 и 38 №№), по поводу нашихъ статей объ Евреяхъ, свидетельствують лишь о той роковой ограниченности міровоззрвнія, на которую сами себя осудили Евреи, отвергнувъ восполнение Ветхаго Завъта Новымъ, и о неспособности ихъ возвыситься, при сохрапеніи своей національно-религіозной основы, даже до отвлеченнаго уразумънія еврейскаго вопроса по его существу. Все тв же слезливыя или гнввныя жалобы на оклеветание еврейской невинности, все тв же увърения въ великодушіи, безкорыстіи и честности еврейскаго населенія, все ть же голословныя отриданія несомньнныхъ, вьдомыхъ всемъ и быющихъ въ глаза фактовъ. Этого пріема, впрочемъ, придерживаются не одни Іуден, но и тъ изъ нашихъ публицистовъ, которые изъ гуманизма или по другимъ побужденіямъ готовы были бы какъ свътлый праздникъ привътствовать тотъ день, когда бы на всвхъ мъстахъ мировыхъ судей и посредниковъ нашего Южнаго и Западнаго края возсели Іудеи судить и рядить христіанское населеніе! Такой способъ защиты однакоже ни кого серьезно не убъждаетъ и не только никому не пользуетъ, но еще пуще вредитъ и Евреямъ и Христіанамъ. Если ему и удается иногда сбить съ толку общественное мниніе и убаюкать встрево-

жившуюся было мысль людей состоящихъ во власти, то Евреи же первые не замедлять нарушить съизнова общественное и административное самообольщение. И именно потому, сами-то Евреи нисколько не изменяются, да и не видять никакой надобности мёняться, расчитывая на силу своихъ капиталовъ, на защиту своихъ покровителей въ администраціи и прессъ, на неизмънную возможность всегда, во всякое время, съ немалою для себя выгодою эксплуатировать либеральныя наклонности русскаго общества. И опять повторится все то же! Опять вэрывъ грубой силы вторгшейся въ status quo еврейскаго вопроса, - эта ultima ratio остающаяся бъдному христіанскому населенію, -- опровергнеть внезапно Маниловскія мечты нашихъ бюрократовъ и публицистовъ о дружномъ, «въ настоящее просвъщенное время», сожитін Христіанъ и Евреевъ, а потомъ либеральная Маниловщина снова возьметь свое, правда фактовъ затянется снова пльсенью либеральныхъ общихъ мъстъ и обмана, и еврейскій вопросъ опать отложится въ архивъ безъ разръшенія, до новыхъ, болве грозныхъ напоминаній!

Новымъ интереснымъ обращикомъ трогательнаго союза русскаго либерализма съ національно-религіозными задачами Евреевъ (вовсе не либеральнаго свойства) можетъ служить помъщенная въ томъже № названной нами еврейской газеты, гдъ редакція не опровергаеть, а только бранится по поводу нашихъ статей, —выписка изъ русской газеты «Екатеринославскій Листокъ». Какой-то м'встный мыслитель, —по всей въроятности русскій, снъдаемый провинціальнымъ честолюбіемъ блеснуть передъ столицами широтою и оригинальностью взглядовъ, --- издевается надъ столичными писателями, которые, какъ претенціозно выражается авторъ, «nervus vivendi noгромовъ видять въ экономическомъ гнетв и еврейской эксплуатаціи». Все это, возглашаеть онь, выдумки «юдофобствующихъ борзописцевъ», такъ какъ погромы чинили «пришлые элементы, или Великорусы, мъстный же элементъ только приставаль»; поэтому истинная и единственная причина погромовъ, — увъряетъ екатеринославскій неборзописецъ, — заключается «въ расовых» капризах», т. е. въ своенравномъ нерасположенік одной расы (въ настоящемъ случав великорусской) къ чужой расъ, къ которой первая не успъла при-

смотрёться, но которая бросается въ глаза по своей внешпости!... Подумаеть, право, что Великорусы только со вчерашняго дня стали посъщать Новороссійскія губерніи и что имъ у себя дома ни съ какими чужими расами сталкиваться не приходилось! Не проявляется же у нихъ никакихъ капризовъ при лицезрвніи немецкихъ колонистовъ на нашемъ Югв! Впрочемъ участія ихъ въ погромахъ мы нисколько не отрицаемъ, но признаемъ его очень естественнымъ, хотя бы и предосудительнымъ. Великорусъ и живъе и энергичнъе Малоруса; при видъ еврейскаго хозяйничанья надъ Русскимъ краемъ, онъ могъ легче, чвмъ мвстные русскіе жители, придавленные долгольтнимъ гнетомъ, одушевиться, одушевить и ихъ справедливымъ негодованіемъ, и отъ ощущеній перейти къ дъйствію, — но все же въ основаніи этого дъйствія лежить еврейская эксплуатація и возбуждаемое ею негодованіе. Ужъ не посовътуетъ ли авторъ вапретить Великорусамъ ходить на заработки въ русскія южныя губерніи, ради предохраненія Евреевъ отъ великорусскаго «расоваго каприза»?.. Мы бы и не остановились на этомъ курьезномъ объяснения, еслибъ оно не исходило отъ мъстнаго органа печати, отъ котораго каждый въ правъ бы ожидать дъльнаго о мъстныхъ событіяхъ слова, — и еслибъ не приводилось намъ слышать и въ высшихъ столичныхъ кругахъ разсужденія на весьма схожую тему. «Должно-быть, — поясняли намъ — кто-нибудь да растолковалъ или внушилъ южно-русскимъ мужикамъ, что «вотъ-де Евреи васъ эксплуатируютъ», а безъ того мъстные мужики такой эксплуатаціи бы и не примътили: въдь въ прежніе годы сидъли же они смирно!»...

Въ прежніе годы! Вотъ въ этомъ и состоить ошибка многихъ нашихъ государственныхъ людей, что они все поминають прежніе годы, не принимая въ расчетъ того нравственнаго постепеннаго воздійствія на духъ народный и тіхъ изміненій въ общемъ строї русской живни, которыя произведены переворотомъ 19 февраля 1861 года. Въ прежніе годы, во времена крізпостнаго права, крестьянинъ боліве или меніе заслоненъ быль отъ еврейскаго экономическаго ига и произвола авторитетомъ и властію или, пожалуй, произволомъ помінцика. Послідній, если только хотіль, всегда иміть возможность содержать Еврея въ ніжоторомъ страхів или отда-

леніи отъ крестьянъ, изгнать его и совстив изъ села и т. д. Произволу этому насталь, да и не могь не настать конець, но вибств съ безправственными и вредными его сторонами, утратились для крестьянь, и практически-добрыя его последствія. Крестьяне остались и остаются теперь совстив беза защимы: мировые судьи лишены всякой административной власти, а на юридической почвъ не можетъ быть для народа, никакой серьезной поддержки противъ формально-легольных плутней еврейскаго люда. Этотъ же людъ, въ свой чередъ, съ упраздненіемъ кръпостнаго права, съ пониженіемъ общественнаго значенія и главное-съ об'вднівнісмъ дворянства, пошель сильно въ гору, не только въ экономическомъ, но в въ соціальномъ отношеніи. Если бы наши статистики занялись сравнительнымъ изследованіемъ еврейской экономической дъятельности до и послъ эмансипаціи (перемъщенія въ еврейскія руки недвижимой собственности, арендъ, подрядовъ и т. п.). то они навърное поразились бы громаднымъ ея развитіемъ, идущимъ параллельно съ обнищаніемъ сельскаго населенія... «Не любы были намъ паны» — читали мы въ письмъ одного крестьянина Цолтавской губерніи, изъ села, гдъ помъщичья земля и усадьба досталась по покупкъ въ собственность Еврею, --- «не любы были намъ паны, а теперь куда стало горше, какъ въ паны попали Евреи и панъ-жидъ сталь пановать надъ нами!» И такъ, что же мы видимъ теперь на нашемъ Югь и Юго-Западь? Съ одной стороны быстрый ростъ и непомфрно увеличившійся натискъ на крестьянъ еврейской экономической и соціальной силы послі упраздненія кръпостнаго права; съ другой стороны, въ такой же прогрессивной пропорціи совершивщаяся въ крестьянскомъ населеніи убыль средствъ для борьбы и отпора; другими словами: крестьяне: приведены въ состояние совершенной беззащитности, предоставлены собственнымъ силамъ или собственной немощи (мировые суды считать почти нечего). Само собою разумъется, что настоящее взаимное соотношение объихъ сторонъ могло сложиться и выясниться не вдругъ, не тотчасъ послѣ освобожденія крестьянъ, а въ теченіи извѣстнаго времени: вотъ и причина, почему только нъсколько лътъ тому назадъ начались эти крестьянскіе беззаконные самосуды. Но вивств съ твиъ, благодаря уничтоженію крвпостной зависимости, одновременно съ увеличеніемъ еврейскаго экономическаго нажима, постепенно развивалось и развивается въ крестьянахъ всей Россіи, какъ мы это уже высказали въ прошломъ №, гражданское если не самосознаніе, то самочувствіе, при которомъ, конечно, всякій неправый гнетъ становится для нихъ чувствительнье, обиднье, чъмъ въ старину. Можетъ-быть и въ самомъ дълъ, случайно попавшіе за черту еврейской осъдлости Великорусы (въ которыхъ вообще это самочувствіе сильнье), слыша жалобы и сътованія мъстнаго народа, подвиглись сами, подвигли и его къ гнъвной отместкъ, — но едвали есть и надобность искать зачинщиковъ непремънно между ними или гдъ-то извиъ: недавній погромъ въ Новомосковскъ совершенно просто объясняется тъмъ, что эта мъстность запорожская и еще хранитъ преданія о запорожскихъ внезапныхъ съ Евреями расправахъ...

Къ чему же собственно сводится все адвокатское разглагольствіе Екатеринославской газеты, все это голое, упрямое отриданіе еврейскаго экономическаго гнета, съ такою благодарностью воспроизведенное газетой еврейской? Ни къ чему другому, какъ къ поощренію Евреевъ продолжать прежній образъ дъйствій, — къ предотвращенію, по возможности, какъ ненужныхъ, всякихъ правительственныхъ мъръ противъ еврейской эксплуатацін. «Не смущайтесь—такъ вѣщаеть между строкъ екатеринославскій либералъ Евреямъ, — продолжайте ваше ростовщичество по прежнему, опутывайте народъ сътью неоплатныхъ долговъ по прежнему, разоряйте и развращайте его какъ встарь: надъ вами бодрствуеть, васъ блюдеть либеральная печать и гуманизмъ просвещеннейшихъ классовъ Россійскаго общества!...» Но разумно ли искушать такимъ образомъ народное долготерптніе, и не гасить, а въ сущности только раздувать вражду Христіанъ къ Евреямъ, упорно сохраняя и даже лелья всь ся причины и поводы?

Мы особенно напираемъ на обличении лживыхъ или по крайней мъръ неосмысленныхъ, столь обычныхъ у нашей «интеллигенціи» выраженій участія къ Еврейскому племени и столь употребительныхъ у Евреевъ пріемовъ самообороны. Система самовосхваленія, практикуемая еврейскою прессою, и система отрицанія всъхъ невыгодныхъ для Евреевъ разоблаченій, практикуемая ею и ихъ защитниками, содъйству-

ють только упроченію настоящаго status quo, изъ котораго ничего добраго выйти не можетъ. А между твиъ ненормальное положение Евреевъ въ христіанскихъ странахъ и присущее имъ какт націи, какъ необходимое логическое последствіе ихъ національно-религіозной основы, ихъ національнорелигіозныхъ законовъ, преданій и чаяній, роковое свойство вредоносности для христіанскаго населенія, — все это в'ядь дъйствительно можеть и должно бы возбуждать въ насъ къ Еврееямъ сожальніе и участіе: мы все-таки сильнье ихъ; нашъ круговоръ чище, шире и выше, намъ свътитъ «солнце правды». Но это сожальніе и участіе, если только они искренни, должны бы выразиться не въ восхваленіяхъ и отрицаніяхъ, о которыхъ мы говорили выше, а въ совокупныхъ усиліяхъ вызвать въ самихъ Евреяхъ добросовъстную работу самосознанія, вразумить ихъ, сдвинуть ихъ съ ложнаго и опаснаго пути, поискать сообща съ ними возможныхъ условій для истинню, а не мнимо-безвреднаго и мирнаго ихъ съ Христіанами сожительства. Долго мы обольщались надеждою, что въ самой средв еврейской найдется же наконецъ, не то что новый Моисей, который выведеть свой народъ изъ этой, своего рода египетской тьмы и неволи, т. е. цзъ рабства ветхозавътной буквъ и талмудическому фарисейству, - но хоть бы горсть молодыхъ людей, которые, подъ воздействіемъ просвъщенія и цивилизаціи христіанскихъ странъ, гдъ они живуть, возгорятся инымъ, не еврейскимъ, а высшимъ, болъе широкимъ, болъе нравственнымъ идеализмомъ; которые задумаются наконецъ надъ упреками во вредъ, несущимися къ Евреямъ изо всёхъ концовъ міра, устыдятся сами экономическаго рабства наложеннаго Евреями на низшіе классы народа и обрататся къ своимъ соплеменникамъ съ страстною проповедью реформаторовъ... И действительно, вскоре после первихъ погромовъ, возникло было гдъ-то на Югъ особое общество Евреевъ, которое поставило знаменемъ своимъ очищеніе еврейской религіи и всепародно исповідало начала нравственности, несравненно высшія чёмъ у талмудистовъ, -но этоть расколь въ Еврействъ быль встръчень такимь дружнымъ ярымъ гнввомъ всей русской еврейской печати и такъ мало встрътилъ поддержки въ печати русской, что съ тъхъ поръ о немъ ни слуху ни духу.

Казалось бы, отъ кого и ожидать реформаторскаго движенія, какъ не отъ Евреевъ просвітившихся высшимъ образованіемъ? Казалось бы, именно на Евреяхъ-писателяхъ и публицистахъ должна бы лежать обязанность содъйствовать воспитанію еврейской массы и исправленію національно религіозныхъ инстинктовъ, делающихъ Евреевъ язвою для христіанскаго населенія? Къ несчастію, происходить совершенно иное; именно-то еврейскіе органы печати (по крайней мъръ русской), щеголяя «высшимъ развитіемъ», стараясь явить себя на уровнъ современной цивилизаціи, въ то же время совершенно воздерживаются отъ всякаго честнаго слова осужденія своимъ соплеменникамъ, не преподають имъ ни одного полезнаго совъта, тъмъ менъе увъщанія! Происходить ли это изъ расчетовъ, по нежеланію лишиться благосклонности даже темнаго еврейскаго многолюдья и матеріальной отъ него поддержки, или же изъ врожденнаго имъ самимъ еврейскаго національно-религіознаго инстинкта, только маскированнаго вившностью европейской культуры, - мы не знаемъ; но замъчательно, что они повидимому нисколько даже и не заботятся о пріобрътеніи къ себъ сочувствія русскаго общества. Съ развизностью людей, которые чувствують себя дома, чуть не хозяевами, и не совнають за собою предъ кореннымъ населеніемъ ни малейшей вины, да и никакихъ, кажется, особенныхъ обязанностей, — они, во имя «культуры и цивилизаціи», встрічають різкою бранью всякій укоръ Евреямъ въ эксплуататорствъ и дерзко отрицаютъ самую неподдельную действительность. Наши две статьи объ Евреяхъ не вызвали со стороны газеты «Русскій Еввозраженія, а разумнаго одного только гласы въ такомъ родъ, что статьи г. Аксакова исполнены «ядовитой злобы» и «фанатической ненависти, для которой не существуеть ни доводовь, ни предъловь, которая способна на всякіе подвиги, не исключая повидимому и Торквемадовскихъ!!» Но особенно заслуживаетъ вниманія та статья «Русскаго Еврея», гдъ онъ, подъ видомъ обращенія къ Испанцамъ и Венграмъ, обращается къ современнымъ народамъ, среди которыхъ обитаютъ Еврен и которыми они недовольны (следовательно и къ намъ, Русскимъ). Что было бы, -фантазируетъ газета, -еслибъ къ этимъ пародамъ раз-

дался следующій глась Провиденія: что сделали вы сь порученнымь вашему надвору и попеченію маленькимъ, слабымъ племенемъ Израилевымъ? Были ли вы ему братьями, старались ли усладить ему горечь скитальческой, подневольной жизни?... Нътъ, вы этого не сдълали! Вы не услаждали ему жизни!».. Далъе приводятся примъры изъ средневъковой исторіи Западной Европы, преимущественно Испаніи, и затьмъ «гласъ Провидьнія», уже по адресу народовъ нашего времени, изволить продолжать такимъ образомъ: оторвали его (Еврейское племя) отъ всёхъ производительныхъ, честныхъ и почетныхъ занятій и принуждали его заниматься ростовщичествомъ и тому подобными унивительными профессіями, и затъм были так безсовъстны, что сами же обвинили его въ алчномъ стремленіи къ наживъ!».. Вся тирада кончается словами, что «согръщение предъ ближнимъ уравновъшивается только удовлетвореніемъ, а удовлетвореніе до сихъ поръ было поверхностно и легков всно»... Эти ссылки на исторію теперь едвали умъстны, и никто конечно въ наше время не принуждает еврейскую простонародную массу къ занятію ростовщичествомъ и унизительными профессіями. Профессія для необразованныхъ низшихъ классовъ населенія только и могуть быть: землепашество, сельскіе промысла, ремесленный трудь, мелкая торговля; промышлять и торговать можно и честно, и безчестно, смотря по выбору, а выборъ зависълъ ни отъ кого другаго, какъ отъ самихъ Евреевъ. Что же касается землепашества, то всъ усилія нашего правительства, всё щедрыя издержки казны, собранной съ Русскаго народа, съ целію направить Евреевъ къ земледълію — остались совершенно безуспъщны. Не можемъ кстати не вспомнить записку, поданную лично намъ еврейскою депутацією въ Бессарабін, для представленія по начальству, тому довольно давно, когда приближалось окончаніе срока пожалованной еще Императоромъ Александромъ I Бессарабін льготы отъ рекрутскихъ наборовъ: «Во времена Гедеона, Давида, даже Маккавеевъ», говорилось въ запискъ. «мы, Евреи, были народомъ воинственнымъ и храбрымъ, но затемъ владеть оружиемъ разучились, а потому и просимъ не подвергать насъ воинской повинности»... Отъ почетнаго и честваго званія воина, по крайней мъръ у насъ

въ Россіи, никто никогда не отрываль, кажется, Евреевъ; однакожъ ихъ уклонение отъ воинской повинности приняло накопецъ такіе разміры, что вынудило недавно правительство издать спеціальныя распоряженія противъ еврейскихъ обмановъ. Вообще ничто не можетъ быть характеристичнъе приведенной нами тирады: въ ней отражается настоящее еврейское міросозерцаніе. Евреи очевидно смотрять на себя и теперь какъ на народъ избранный и Божій, а на всъ христіанскіе народы, среди коихъ имфють жительство, какъ на своихъ данниковъ, обязанныхъ услаждать имъ жизнь; народы должны даже почитать себя осчастливленными ихъ присутствіемъ, потому что Господь спеціально препоручиль ихъ попеченію Израильское племя! Обвиненіе же Евреевъ въ алчномъ стремленіи къ наживъ провозглашается безсовъстнымъ, и во всёхъ современныхъ грёхахъ Евреевъ виноваты и отвътственны сами Христіане. Каково положеніе, напримъръ, ну хоть христіанскаго низшаго населенія Галиціи, въ которой теперь, по последнимъ известіямъ, свыше 800 т. Евреевъ на 6 милліоновъ всёхъ жителей, и въ которой не только вся торговля и ремесла, но и значительная часть земельной собственности перешли въ еврейскія руки, — народъ же совсвиъ объднълъ, и общее экономическое состояние Галиціи приходить въ совершенный упадокъ! Галицкому народу, по смыслу ръчей еврейского публициста, слъдуетъ только радоваться и приговаривать: «какъ утъщительно мнъ услаждать своимъ тёломъ и своею кровію жизнь панамъ-Евреямъ и разоряться въ ихъ пользу: въдь это самъ Богъ поручиль имъ набъжать ко мнъ въ такомъ множествъ, разорять меня и пановать надо мною, — но прискорбно, что все-таки я доставляю Евреямъ лишь легковисное и поверхностное удовлетвореніе: порученное самимъ Богомъ моему попеченію маленькое слабое племя Израилево утверждаеть, что ему этого мало!»

Возложивъ такія «братскія» обязанности на Христіанъ по отношенію къ Еврейскому племени, «Русскій Еврей», казалось бы, долженъ былъ признать таковыя же обязанности и за Евреями по отношенію къ Христіанамъ. Но объ обязанностяхъ последней категоріи газета совсёмъ умалчиваетъ. Можно было бы требовать, по крайней мёрё, чтобъ таковое

проповъдуемое Евреями братство вело къ теснейшему соединенію ихъ съ народностями хоть въ государственномъ отношенія. Но «Русскій Еврей» и вообще еврейскіе органы печати не даромъ следять «за прогрессомъ» и довольно ловко пользуются модною доктриною космополитизма. Она имъ на руку; во имя либеральныхъ доктринъ и гуманизма требують они для Евреевъ равноправности съ господствующимъ населеніемъ государства, не только гражданской, но и политической, а во имя «прогресса» стоять за космополитическій принципъ, благодаря коему освобождають себя отъ уваженія къ принципу національности, слёдовательно и отъ національной связи съ своею христіанскою родиной. «Не должно быть различія между Евреемъ и Православнымъ Русскимъ: всв они едино, всв граждане одного государства, только разныхъ въроисповъданій»: вотъ что слышимъ мы отъ Евреевъ, и готови уже согласяться съ этимъ положеніемъ, — а затемъ въ томъ же «Русскомъ Еврев» читаемъ о «необходимости всенароднаго еврейскаго единенія», о благовременности воспитивать въ Евреяхъ сознаніе своего собственнаго національнаго единства и тесне «смыкаться вокругъ Всемірнаго Израелитскаго союза». Мы съ своей стороны не бросимъ въ Евреевъ камия за таковое стремленіе, признаемъ его вполнъ естественнымъ, но именно потому и не довфраемъ возможности искреннаго національно-государственнаго единенія Евреевъ съ кореннымъ русскимъ населеніемъ Русскаго государства...

Еврейская газета, мимоходомъ, обвиняетъ насъ въ томъ, что мы пренебрегли еврейскими опроверженіями книги «перекрещенца» Брафмана о кагалів и снова упорно провозглащаемъ существованіе кагала. Прежде всего замівтимъ, что укоръ, брошенный покойному Брафману въ томъ, что онъ «перекрещенецъ», не иміветъ для насъ ровно никакого значенія: съ нашей точки зрівнія Еврей принимающій христіанство не только не изміняетъ религіозному закону Евреевъ, но лишь исполняетъ его, лишь повинуется указаніямъ Библіи, — тіхъ книгъ, которыя равно священны для Христіанъ и для Евреевъ, и для Христіанъ еще боліве, чіть для Евреевъ: въ глазахъ посліднихъ віздь и Апостолы не боліве какъ ренегаты! Брафманъ издаль не одни

только оффиціальные документы кагаловъ, подлинность которыхъ Евреями отрицается. Въ 46 и 47 №№ «Руси» 1881 года напечатаны извлеченія изъ его другаго обширнаго труда, гдв свъдвнія о кагаль основаны не на архивныхъ только, а на живыхъ свёдёніяхъ и личномъ опытё. Отвергать совершенно существованіе кагала возможно только въ надеждъ на легковъріе тъхъ публицистовъ, которые не видали Евреевъ иначе какъ въ столицахъ и не живали сами въ городахъ и мъстечкахъ Западняго края. Евреи въ Москвъ и въ Петербургъ, и Евреи тамъ, въ этой русской своей Па-. лестинъ, гдъ они чувствують себя дона, это совершенно разные типы. Здёсь, напримёръ, переходъ Евреевъ въ христіанство не производить никакого видимаго для насъ волненія въ еврейской средъ, такъ что столичный наблюдатель готовь будеть, пожалуй, прославить Евреевъ за отсутствіе религіознаго фанатизма; но намъ доводилось видёть самимъ, на Юго-Западъ, бъщенство еврейской толпы; мы знаемъ, чему подвергается, напримірь, Еврейка, осмілившаяся оставить въру отцовъ, какъ буквально осаждается, съ трудомъ обороняемый полиціей, домъ священника принявшаго несчастную въ лоно православія, какъ неръдки бывають случаи истазаній и даже убійства новообращенныхъ! Фактъ существованія кагаловъ еще недавно быль констатировань судебнымъ процессомъ во Львовъ, о чемъ было даже напечатано во многихъ газетахъ; да и отрицать кагалъ значило бы въдь отрицать всякое внутреннее еврейское самоуправленіе. Но еврейскіе публицисты, много шумя и придпраясь къ какой-либо, относительно-мелкой неточности, только отводятъ глава отъ болбе серьевныхъ разоблаченій и уклоняются отъ прямаго отвъта на вопросы прямо поставленные. Пусть же они отвътять намъ неуклончиво на следующие вопросы:

Существують ли, упоминаемыя Брафманомъ въ «Руси», талмудическія правила Хескать-Ушубъ о власти кагала въ его раіонь, на основаніи которыхъ та территорія, гдѣ поселились Евреи, со всьмъ входящимъ въ нее имуществомъ и лицами иновърцевъ, становится собственностью Евреевъ? Существуеть ли статья 156 Хошенъ-Гамишпотъ, гласящая слово закона, что «имущество иновърца свободно (гефкеръ) и кто имъ раньше завладъетъ, тому оно и принадлежитъ»?

Допускаются ли еврейскимъ національнымъ или талмудическимъ законодательствомъ (хотя бы они, по увъренію Евреевъ, теперь уже и вышли изъ практики) гахлаты или такіе акты, которыми кагалъ, за извъстную сумму денегь, продаетъ Еврею право меропіи или мааруфіи или же право хазаки? Напомнимъ читателю, что меропіей предоставляется купившему ее Еврею-въ исключительную эксплуатацію личность того не-Еврея, съ которымъ онъ входить въ сношеніе, такъ что ни одинъ посторонній Еврей уже не имбетъ права ничьмъ поживиться на счетъ проданнаго субъекта; xaзака же предоставляетъ купившему ее Еврею въ исключительную эксплуатацію не личность, а недвижимое имущество Христіанина или другаго иновърца... Существуєть ли наконець херемъ, --- запретъ накладываемый кагаломъ на того строптиваго Христіанина, который навлекъ на себя неблаговоленіе кагала и въ силу котораго ни одинъ Еврей не можеть ничего ни купить у этого Христіанина, ни продать ему?... Несколько леть тому назадь, одинь юго-западный помъщикъ, подписавшій свое имя, напечаталь въ «Московскихъ Въдомостяхъ» разсказъ о томъ, какъ онъ попаль подъ херемъ, какъ поэтому бъдствовалъ при исключительномъ экономическомъ господствъ Евреевъ въ крат, и какъ наконецъ вынужденъ былъ, по чьему-то совъту, обратиться съ просьбою о снятіи съ него херема къ какому-то властному Еврею въ Галиціи, который его и помиловаль.

Евреи возразять намъ, по всей въроятности, что если это и бывало когда-то, то теперь этому уже нътъ и слъда. Мы конечно и не ожидаемъ отъ нихъ признанія, что гахлаты, меропіи, хавани и т. д. существують, практикуются и тенерь; намъ нужно только знать: импются ли указанныя нами основанія для этой практики въ самомъ Талмудт? Впрочемъ мы предугадываемъ вапередъ, что Евреи вмъсто отвъта придуть прежде всего въ страшное негодованіе, какъ будто мы совершили злостную клевету, а потомъ, пользуясь неопредъленный. Ну, танъ мы предложимъ имъ нъсколько другихъ о Талмудъ вопросовъ, болье значительныхъ и съ такими точными ссылками, по которымъ повърка нашихъ указаній вполнъ удобна и доступна для каждаго. Но сначала нъсколько словъ о Талмудъ.

Законъ Писанный и Устный Евреевъ составляють следующія обязательныя и такъ-сказать каноническія книги: 1) Виблія, т. е. Микра (все Священное Писаніе) и Тора (собственно законъ Монсеевъ, Пятикнижіе); 2) Мишна, т. е. второй законъ или сборникъ преданій, составленный раввиномъ Іудой Святымъ около 200 літь по Р. Х.; 3) Талмудъ Іерусалимскій, содсржащій Мишну и сверхъ того Гемару (дополненіе) раввина Іоханана, составленный около 230 по Р. Х. и 4) Талмудъ Вавилонскій, содержащій ту же Мишну и Гемару съ новыми дополненіями раввина Аше и другихъ, законченный въ V в. по Р. Х.; затвиъ и еще нъкоторые сборники съ дополнительными преданіями и комментаріями. Самъ Талмудъ исполненъ свидітельствъ о своей авторитетности и обязательности для Евреевъ. Такъ, въ статьяхъ г. Александрова (псевдонимъ А. Н. Аксакова, хорошо знакомаго съ еврейскимъ явыкомъ), въ 25 и 34 №№ нашей газеты «День» 1862 г., въ числъ многихъ цитатъ приводятся между прочимъ такія: «Виноградная лоза — это люди знающіе Библію; первые виноградники—люди знающіе Мишну; спълые грозди — люди знающіе Гемару (Eruvin. 22, 2; Sota 21, 1). «Нътъ болъе мира тому, кто отъ ученія Талмуда возвратится къ ученію Библіи (Chagiha, 10, 1). «Нарушающій слова ученыхъ Израиля повиненъ смерти, ибо слова ихъ достойнъе вниманія чъмъ слова закона Моисеева» (Eruvin. 21, 2) и т. д. Величайшій авторитеть еврейской учености, Маймонидесъ (VI въка) говоритъ слъдующее: «Все что содержится въ Вавилонскомъ Талмудъ обязательно для всъхъ Евреевъ, ибо все ученіе Талмуда было признано народомъ Израильскимъ и ученые составители его были преемниками преданія, которое сохранилось отъ Моисея и до нихъ» (Yad Chasac предисл.). Обязательность Талмуда для Евреевъ не-Караимовъ или раввинитовъ до такой степени разумвется сама собою, что она признана и, стараніями самихъ Евреевъ, даже узаконена нашимъ правительствомъ. У насъ при Министерствъ внутреннихъ дълъ состоить даже на службѣ «Ученый раввинъ», оффиціально-компетентный совътникъ во всъхъ религіозныхъ еврейскихъ дълахъ и вопросахъ – безъ сомнинія съ строгою ревностью охраняющій существующе и узаконенное въ Россіи зданіе раввинизма и

сго интересы. Какъ въ Положеніи 13 ноября 1844 г., создавшемъ для Евреевъ особыя казенныя увздныя училища 2-хъ разрядовъ и гимназіи, такъ и въ новомъ Положеніи 24 марта 1873 г., преобразовавшемъ эти училища и замѣнившемъ гимназіи спеціальными еврейскими учительскими институтами, Талмудъ въ гимназіяхъ и институтахъ числится обязательнымъ предметомъ преподаванія. По росписанію учебныхъ часовъ на Талмудъ въ институтахъ полагается не менѣе 10 часовъ въ недѣлю. Высшая еврейская въ Россіи школа безъ Талмуда, — это съ русской административной точки зрѣнія нѣкоторое беззаконіе.

Вотъ въ этомъ-то вдвойнъ обязательномъ для Евреевъ Талмудъ находятся между прочимъ такія мъста, которыя разръшаютъ Еврею относительно гоевъ или акумовъ (явичниковъ и Христіанъ, вообще не Іудеевъ) всякое зло, запрещаемое закономъ іудейскимъ противъ брата, ближняю своею и товарища, ибо гой или акумъ не есть для Евреевъ ни братъ, ни ближній, ни товарищъ, не достоинъ никакого снисхожденія и милосердія (Bava Metzia 3. 2. Yevamoth, 23. 1).—Запрещается гою давать что-либо безь лихвы (Avoda Zara, Pisk. Thoseph 77. 1. № 1 и пр.).—Разръшается Іудею у гоя красть, ибо сказано: не обидиши ближняю и не отымеши, а гой не ближній (Bava Metzia 111, 2).—Свидътельство не-Іудея да отвергнется безъ исключенія (Schaleh. Aruc, Chosham Hammesch. fol. 40. C. 2. № 34, § 19).— Запрещается спасать отъ смерти акума или не-Гудея, ибо спасти его - значить увеличить число ихъ; къ тому же сказано, да не помилуеши ихъ (Avoda Zara, 26. 1; 20. 1. in Thoseph). — Дозволяется закономъ убивать всёхъ акумовъ или гоевъ, ибо въ Писаніи сказано: не возстанеши на кровь ближняю твоего, а акумъ или гой—не ближній. и потому, говорить Маймонидесь, всякій Іудей не убивающій нарушаеть отрицательную заповъдь (Sepher Mitz. fol. 85. C. 2. 3.).— Да убіенъ будетъ и праведнійшій изъ язычниковъ или не-Іудеевъ: онъ повиненъ смерти уже твиъ однимъ, что не Іудей и потому самому уже не можеть быть чемъ-либо годнымъ (Yalcout Reoubeni, 93. 1)...

Мы привели только часть выписокъ изъ Талмуда, собранныхъ въ 25 № «Дня» 1862 г., но и приведеннаго, пола-

гаемъ, довольно. Могутъ ли Евреи отрицать существование сделанныхъ нами ссылокъ? Скажутъ ли, что оне фальшивы и вымышлены? Этого они сдълать не могутъ, а станутъ, пожалуй, уверять, какъ г. Жика въ журнале «Дело», что Талмудъ такъ себъ, книжка въ родъ «Подражанія Христу» Өомы Кемпійскаго!! Но очевидно, что утверждать нѣчто подобное могуть только: невъжество, умственная ограниченность или дерзостная недобросовъстность. Во всякомъ случат подобное утверждение вызываеть вопросъ: чему же собственно Евреи върять? Намъ извъстно, что Евреи дълятся на Караимовъ, не признающихъ Талмуда, и Раввинитовъ, признающихъ Талмудъ: первые-чистые мозаисты, т. е. последователи чистаго ученія Моисеева, и ихъ считается въ мірѣ лишь нѣсколько тысячь; вторые — всп ть, которыхъ мы зовемъ Евреями и которыхъ считаются милліоны. Если наши Евреи не Караимы и не талмудисты или раввиниты, то что же они такое? и для чего въ Положеніи объ еврейскихъ училищахъ въ Россіи изученіе Талмуда поставлено въ числъ обязательныхъ предметовъ?...

«Все это такъ, --- возразять намъ, пожалуй, Евреи и ихъ защитники, но «указанныя выписки изъ Талмуда вышли изъ употребленія, и если вообще Талмудъ изучается, то эти мъста давно уже утратили свою обязательность»... Но почему же мы обязаны этому вфрить? Какое формальное мы имфемъ къ тому основаніе? Намъ, конечно, и на мысль не приходить, что европейски-образованный Еврей можеть держаться такой талмудической морали, --- но чтобы массы еврейскаго люда, не получившія европейскаго образованія и руководимыя большею частью меламдами и надиками, признавали эти правила Талмуда вздорными и упраздненными, — это требуеть еще положительныхъ доказательствъ, которыхъ наши оппоненты намъ представить конечно не могутъ. Да и за исключеніемъ статей оправдывающихъ даже убійство, развѣ остальныя выписанныя нами статьи вовсе не практикуются? Развъ всъ обвиненія въ обманф, лихвф, эксплуатаціи и т. п., спеціально падающія на голову Евреевъ во встхъ странахъ міра, смущають религозную совысть Евреевь? Обвиненія ложны отвътять Евреи. Не станемъ спорить, но спрашиваемъ: гдъ же еврейская проповыдь противъ обмана, лихвы и эксплуатаціи не-Евреевъ? Если бы обманъ гоя или акума не разрѣшался Евреямъ ихъ религіозною совѣстью и ихъ ортодоксальнымъ ученіемъ, то Маймонидесъ былъ бы уже давно въ презрѣніи, а не въ почетѣ, и противъ приведенныхъ нами цитатъ изъ Талмуда, столь позорящихъ все Еврейство, давно бы возгремѣли еврейскіе витіи и существовала бы цѣлая полемическая литература!

Но у ученыхъ Евреевъ имфется въ запасф еще одинъ аргументъ, и какъ будто довольно сильный: они укажутъ вамъ нъсколько текстовъ изъ того же Талиуда въ сиыслъ совершенно противоположномъ. Существованія таковыхъ текстовъ мы нисколько и не отрицаемъ: Талмудъ исполненъ внъшнихъ противорвчій. Но Талмудъ же толкуетъ, что эти противоръчія не отвергають истины, а только развивають ее, и что положенія, казалось бы, взаимно себ'в противор вчащія, остаются равносильными: «хотя, говорить Талмудъ, одинъ раввинъ говоритъ одно, а другой --- другое, слова ихъ тъмъ не менъе суть слова Божіи» (Gittin, 6. 2.). При всемъ внъшнемъ противоръчіи есть въ нихъ внутреннее единство духа, заключающееся въ томъ, что Израиль — племя избранное, привелигированное, и что не - Израильтанинъ Израилю не брать и не ближній. Во всякомъ случав последователямъ Талмуда позволительно выбирать для своего руководства любое: изръченія ли въ пользу честности и мира, изръченія ли въ пользу обмана и вражды. Къ этому выводу приходитъ и самъ Талмудъ; вотъ его слова: «не имъв основания придапать болье значенія мньнію одной стороны чымь другой, я долженъ сообразоваться съ тъмъ ръшеніемъ, которое для меня благопріятнъе (Schulch. Aruc. Choshen Hamischp. 75 et 83 in Comm.). Какъ же однако, спрашивается, правительству и обществу знать: кто изъ Евреевъ какимъ наставленіемъ руководится, какой у каждаго изъ нихъ кодексъ морали?!

Двадцать лѣть тому назадъ мы пригласили тѣхъ изъ Евреевъ, которыхъ совѣсть гнушается вышеприведенными правилами Талмуда, заявить свое отреченіе отъ нихъ печатно въ нашей газетѣ. Двое Евреевъ, гг. Португаловъ и Зеленскій, послѣдовали нашему призыву и въ 32 № «Дня» того же года заявили, что сами они съ Талмудомъ мало знакомы, но

еслибы дъйствительно «въ Талмудъ оказались таковыя или похожія на нихъ наставленія, то—такъ выразились они—мы торжественно и гласно отъ нихъ отрекаемся». Само собою разумъется, что такого рода частныя отреченія въ частномъ изданіи остаются совершенно частнымъ явленіемъ и не могутъ имъть цъны при законодательномъ разрышеніи еврейскаго вопроса. Въ настоящее время логически необходимымъ оказывается иной, слъдующій способъ:

Если Евреи дъйствительно и искренно отвращаются безчестнаго и вредоноснаго ученія, содержащагося во многихъ статьяхъ Талмуда (только частію нами приведенныхъ)--- или же если и не всф, то хоть только въ лицъ своихъ передовыхъ и наиболье просвыщенных людей, - эти послыдніе обязаны успокоить и правительство и Христіанъ той страны, гдѣ живутъ, и укръпить на твердыхъ, а не на сомнительныхъ заповъдяхъ совъсть темнаго, необразованнаго еврейскаго люда. Въ настоящемъ же случав двло идетъ конечно только объ одной Россіи. Не можетъ же русское правительство продолжать ревновать объ ортодоксальности еврейской религіи п подъ вліяніемъ казеннаго «Ученаго раввина» считать всякій расколъ въ Еврействъ нарушеніемъ узаконеннаго порядка и самочиніем в нетерпимымъ. Пусть соберется, по приглашенію самого правительства, соборъ раввиновъ со всей Россіи, съ участіємъ представителей отъ Еврейскаго народа, н пересмотрввъ Талмудъ, пусть торжественно и всенародно осудить, отвергнеть, запрешить и похерить всь ть статы Талиуда, которыя учать Евреевъ враждъ и обману, и послушаніе которымъ не можеть быть совивстимо съ мирнымъ и безвреднымъ пребываніемъ ихъ въ христіанской странъ.

Только тогда, а не прежде, повъримъ мы искренности еврейскихъ публицистовъ, прославляющихъ идеалы еврейской нравственности, — только тогда лишь и настанетъ время толковать объ уничтожении законодательныхъ различій между Евреями и Христіанами, и объ ихъ безусловной гражданской равноправности....

Воззваніе Кремьё, обращенное въ Евреянь отълица "Всемірнаго Паранльскаго Союза".

Москва, 1-го ноября 1883 г.

Еслибы мы могли еще сомнъваться въ върности нашихъ возэрвній на Еврейство и еврейскій вопросъ, то теперь, въ виду помъщаемыхъ ниже данныхъ, сообщенныхъ намъ изъ Берлина, сомнъваться уже не позволительно: дъло идеть уже не о наших возэрвніяхь. Оказывается, что мы только въ точности угадали и воспроизвели собственные взгляды Евреевъ на самихъ себя и на свое историческое міровое призваніе. Мы подлежимъ упреку развѣ лишь въ томъ, что сдълали это воспроизведение въ тонъ умъренномъ, въ формъ логическихъ выводовъ a priori, - тогда какъ еврейское міросозерцаніе еще недавно возв'єстило само себя не только бевъ лишней скромности, по какъ власть имфющее, торжественнымъ трубнымъ гласомъ. Мы разумбемъ воззвание или своего рода манифестъ. обращенный къ Израилю отъ «Всемірнаго Израильскаго союза» (Alliance Israélite Universelle), въ лицъ его президента Кремьё, при самомъ основаніи Союза и съ объясненіемъ его сущности и значенія. Мы только на дняхъ познакомились съ этимъ замфчательнымъ историческимъ документомъ, такъ дословно подтверждающимъ и подчеркивающимъ сужденія, высказанныя нами объ Еврействъ, и въ краткомъ сжатомъ объемъ опредъляющимъ какъ внутреннее содержаніе еврейской народности и отношенія ея къ другимъ національностямъ, такъ и религіозно-политическіе міровые идеалы и завъты Евреевъ. «Мы не имъемъ согражданъ, а лишь религіозныхъ послъдователей» — возглашаетъ нрезидентъ Союза, -- наша національность - релиія отцовъ нашихъ, — другой національности мы не признаемъ никакой»... «Въра предковъ-нашъ единственный патріотизм». «Мы обитаемъ въ чуждых вемляхъ, но невзирая на эти наши внышнія національности, остаемся и останемся Евреями, однимъ и единымъ народомъ»... «Израильтяне», — взываетъ манифесть, -- «хотя и разсвянные по всвых краямъ земнаго шара, пребывайте всегда какъ члены избраннаго народа!»... «Только Еврейство представляетъ собою религіозную и политическую истину!»..

Въ первый разъ еще Евреи такъ гласно возвъщають о политической сторонъ своего въроученія. Въ чемъ же заключается этотъ религіозно-политическій идеалъ, или эта истича, осуществленія которой чаютъ Евреи въ будущемъ?

«Мы не можемъ, -- говорится далве, -- интересоваться перемънчивыми интересами чуждых странъ, въ которыхъ обитаемъ, пока наши собственные нравственные и матеріальные интересы будуть въ опасности»... Казалось бы, такое разсужденіе съ точки зрвнія отвлеченной справедливости вполнв основательно. Нельзя требовать отъ людей преследуемыхъ и гонимыхъ — искренняго участія къ интересамъ гонителей: стало-быть, наобороть, съ устраненіемъ опасности для нравственныхъ и матеріальныхъ интересовъ Евреевъ, напримъръ со введеніемъ полной равноправности ихъ съ Христіанами, можно и должно ожидать отъ Евреевъ полной солидарности съ интересами жителей тъхъ христіанскихъ земель, гдъ они обитають? Казалось бы такъ, но президенть «Всеобщаго Израильскаго Союза», бывшій французскій министръ юстицін Кремьё, не медлить вывести насъ изъ такого логическаго заблужденія. «Не раньше — поясняеть онь — станеть Еврей другом в Христіанина и мусульманина, какъ въ то лишь время, когда свътъ израильской въры будетъ свътиться повсюду... Въ наступившій къ тому день еврейское ученіе должно наполнить весь міръ!»...

Наши іудофилы и такъ-называемые либералы согласятся съ нами, по крайней мъръ, хоть въ томъ, что срокъ для полной солидарности нашей съ Евреями назначенъ самими послъдними очень ужъ отдаленный!... Что бы мы ни дълали, какіе бы самые дерзновенные проекты въ пользу еврейскихъ правъ и привилегій ни приводили въ исполненіе (не говоря уже о простой равноправности ихъ съ нами), хотя бы посадили Евреевъ судьями надъ всъмъ христіанскимъ русскимъ населеніемъ, надълили ихъ министерскими портфелями, однимъ словомъ, предали бы имъ безпрекословно въ работу весь Русскій народъ, — мы все-таки не добьемся отъ нихъ даже и такой малой милости: «принимать къ сердцу наши перемънчивые интересы» и хоть немножко дружить съ нами теперь же, ранъе наступленія той благодатной поры, когда мы всъ поголовно увъруемъ именно такъ какъ Евреи. Ос-

тается только нашимъ іудофиламъ и либераламъ, ради снисканія благосклонности еврейской, всёми силами способствовать ускоренію этого вождельннаго момента, т. е. обращенію всёхъ насъ въ еврейскую вёру... Они и способствуютъ, конечно пассивно и большею частью сами того не сознавая, способствують если не обращенію Христіань въ еврейскую религію, то усиленію на счеть Христіанъ еврейскаго могущества. Но ошибутся народы, если, польстясь на вышеприведенныя еврейскія объщанія, возмечтають, будто и по принятіи ими еврейскаго испов'яданія — Евреи удостоятъ ихъ равноправностью съ собою... Нътъ! Даже среди вспьхъ народовъ міра объединившихся въ исповѣданіи «еврейскаго единобожія» — Израиль все-таки останется «народомъ избраннымъ»: ему власть, ему господство, ему одному богатства вселенной... Послушайте конецъ этого торжественнаго посланія отъ имени «Всемірнаго Израильскаго Союза» къ Евреямъ: онъ таковъ, что даже иронія, которая невольно напрашивалась подъ перо въ началъ нашихъ выписокъ, невольно стихаеть и замъняется серьезнымь раздумьемь. Воть онъ:

«Евреи всего міра, придите и внемлите этотъ призывъ нашъ, окажите намъ ваше содъйствіе, ибо дъло велико и свято, а устых обезпечень. Христіанская церковь — нашъ въковой врагъ – лежитъ уже пораженная въ голову. Каждый день будеть расширяться сыть распростертая по земному шару Израилемъ, и священныя пророчества напихъ книгъ исполнятся: настанетъ пора, когда Іерусалимъ сдвлается домомъ молитвы для всёхъ народовъ когда знамя еврейскаго единобожія будеть развіваться въ отдаленнійшихъ концахъ земли... Пользуйтесь же встми обстоятельствими! Наше могущество велико, учитесь же употреблять его въ дило! Чего намъ страшиться? Не далекъ день, когда всю богитства земли будуть исключительно принадлежать Евреямг!»... (Значить, не всымь народамь, исповыдующимь еврейское единобожіе, а только Израилю: «appartiendront exclusivement aux Juifs»...)

Какое созпаніе своей силы! какая страстность чаянія! какою смітою рукою очерчень этоть исполинскій еврейскій заговорь, отмітчены достигнутые успітки, указана конечная ціль и способы ея достиженія! Еврейская сыть раскинута

по всему міру и опутываетъ мало-по-малу всь народы. Всь средства Евреямъ разрѣшены: встми обстоятельствами должны они пользоваться, — вездъ, всюду, гдъ только можно, призываются они употреблять въ дъло свое великое могущество!.. Таково свидътельство Евреевъ о самихъ себъ, данное не въ какіе-либо Средніе вѣка, а во второй половинѣ X1X въка, изложенное и формулованное не какимъ-либо еврейскимъ изувъромъ, религіознымъ фанатикомъ или грубымъ невъждой, а однимъ изъ свътилъ французской магистратуры, знаменитымъ, авторитетнымъ юристомъ, «передовымъ человъкомъ» своей эпохи, творцомъ и борцомъ революціи, однимъ изъ правителей республиканской Франціи, зав'ядывавшимъ, вмъстъ съ другими «передовыми» французскими вольпомыслителями, судьбою Французскаго народа, словомъ: г-мъ Кремьё. Это тотъ самый, на котораго такъ любятъ указывать представители пашей интеллигенціи извъстнаго пошиба, приговаривая Россіи въ поученіе и назиданіе: «вотъ-де нстинно-просвъщенная страна — Франція: она не побоялась ввърить французское правосудіе просвъщенному Еврею, ибо въ сферъ высшей культуры и прогресса идеалы у всъхъ равны!»... Признаеть ли теперь наша интеллигенція тождественность своихъ идеаловъ съ еврейскими? Мы говоримъ: еврейскими, а не идеалами только самого Кремьё: ему принадлежитъ лишь одно изложеніе, -- самое же воззваніе идетъ отъ лица общества, считающаго слишкомъ 28 тысячъ дъйствительныхъ членовъ...

Но всего важное въ настоящемъ случав, это — раскрытіе самой сущности еврейскаго религіознаго идеала и различія между еврейскимъ и христіанскимъ единобожіемъ. Еврейское религіозное міросозерцаніе явилось здось во всей своей грубой ограниченности и вещественности. Торжество религіозной истины во во для Евреевъ не водвореніемъ царства духа и правды, не высшимъ внутреннимъ просвотловніемъ нравственнаго человоческаго естества, а созданіемъ могущественнаго земнаго царства Еврейскаго, превознесеннаго надъвстви народами, и накопленіемъ всёхъ богатствъ земли върукахъ одного привилегированнаго у Господа племени, «избраннаго народа Божія»... Вотъ въ какой идеалъ уперлось еврейское единобожіе, поклонившись мертвящей буквъ «за-

кона» и отрекшись его духа, — того животворящаго духа, котораго полнымъ историческимъ и превъчнымъ выраженіемъ явилось потомъ воплощенное Слово-Христосъ, упразднившее и самый законъ полнотою и свободою истины. Отвергшись Христа, не признавъ Бога въ Его лицъ, еврейское единобожіе стало хулою на Бога, ограничивъ самое представленіе о Немъ аттрибутами внішней силы и внішней правды, и служеніе Ему-внышними дылами закона, -- обездушивъ, оматеріализовавъ Истину, низведя безконечное въ конечное и въчное въ черту времени. По еврейскимъ понятіямъ, возглашаемымъ въ упомянутомъ манифестъ, Богъ за върность Себъ и Своему имени имъетъ современемъ расплатиться съ Еврейскимъ народомъ ничемъ инымъ, какъ земными благами, серебромъ и золотомъ всего міра: Израильскій Всемірный Союзъ именно въ перспективъ такой денежной или вещественной награды усматриваетъ главное побужденіе для Евреевъ-соблюдать върность Богу и работать на пользу представляемой Еврействомъ «религіозной и политической истины!»... Если между просвъщенными Евреями есть люди вполнъ безпристрастные (а таковыхъ не можетъ не быть), то пусть они, по крайней мъръ, открыто признають хоть то различіе между еврейскимь и христіанскимъ идеаломъ, что последній совершенно чуждъ практическаго утилитаризма и не даетъ никакого религіознаго освященія инстинктамъ грубой корысти; что христіанство въ основу своего ученія и своей проповіди полагаеть, наоборотъ, совершенное отречение отъ всякихъ мірскихъ наградъ и никакихъ вещественныхъ богатствъ не сулить за служеніе Истинъ. Напротивъ, оно учитъ собирать себъ сокровища не на земли, а на небеси; не полагать въ земныхъ благахъ своего сердца, а искать прежде всего Царствія Божія и правды его. Только лишь діаволь, по сказанію Евангелія, пытаясь искусить Христа въ пустыни, показаль Ему съ верху горы всв царствія вселенной «въ чертв времяннв», со всею ихъ силою и блескомъ, и объщалъ Ему: «Тебъ дамъ власть сію всю и славу ихъ: ты убо аще поклонишися предо мною, будуть тебъ вся»... И посрамленный «отыде»...

А еще недавно одна изъ русскихъ еврейскихъ газетъ (Еженедъльная хроника «Восхода») проводила мысль, что

въ нравственной доктринъ христіанства нътъ ничего такого, чъмъ бы Еврей не обладаль уже вполнъ и давно въ Пятикнижіи Моисея, такъ что христіанство,—по смислу словъ еврейской газеты, -- не представляя, въ области нравственной, ничего новаго и оригинальнаго, въ сущности есть нъчто вовсе ненужное, излишнее, безъ чего очень легко обойтись, довольствуясь еврейскимъ закономъ: остается только не совсъмъ понятнымъ, зачъмъ это не обошлась безъ него всемірная исторія!.. Лучшаго образца близорукости и тъсноты еврейскаго міросозерцанія трудно и подыскать.

Не ясно ли теперь, что стремленіе къ наживѣ стоить у Евреевъ на степени «религіозной и политической истивы?» Не выступаютъ ли воочію, до полной несомнѣнности и такъсказать осязательности, тѣ правственныя начала, которыя «еврейское могущество» имѣетъ внести въ европейскую цивилизацію при содѣйствій всѣхъ новѣйшихъ прогрессивныхъ ученій, отрицающихся Христа-Бога?

«Нашего великаго дъла успъх обезпеченъ», возглашаетъ «Израильскій Всемірный Союзь»: «христіанская церковь нашъ злъйшій врагь — лежить пораженная въ голову...» Въ подлинникъ, вмъсто словъ «христіанская церковь» стоитъ: «католицизмъ», но не подлежить и спору, что авторъ манифеста разумъетъ здъсь не собственно римско-католическое исповъданіе, по христіанство вообще-въ его древней церковной организаціи, а въ этомъ видѣ оно знакомо ему только въ формъ католической церкви, -- церкви по преимуществу «воинствующей». Не можетъ же онъ, конечно, признать слишкомъ опаснымъ для Еврейства и «злейшимъ его врагомъ» - протестантизмъ, въ виду наклонности последняго перейти просто въ философское ученіе, или въ этику, и въ виду отсутствія въ немъ всякой внутренней объединяющей и свявующей силы, всякаго обязательнаго авторитета: какъ извъстно, въ протестантизмъ каждый членъ церкви самъ себъ авторитетъ. О церкви же православной-на Западъ, п особенно во Франціи, вовсе не имфють понятія или же разумфють ее какъ церковь лишенную самостоятельности, не способную или не призванную оказывать воздействіе на историческія судьбы «культурнаго міра»!... Затімь, то «пораженіе католицизма», о которомъ возвъщаетъ г. Кремьё (если даже. признать факть этого пораженія, что еще подлежить большому сомнънію) не было только пораженіемъ папизма и ложныхъ сторонъ римско-католической церковной практики: въ этомъ собственно еще мало радости для Евреевъ; но оно было вмъстъ съ тъмъ и ударомъ, нанесеннымъ самой въръ Христовой въ христіанскихъ обществахъ Занада, особенно же во Франціи: этому не могли, конечно, не порадоваться-Евреи. Можно себъ представить, съ какимъ восторгомъ привътствовали они выбрасывание Распятий изъ народныхъ училищъ, изгнаніе имени Божія и Христа изъ школьныхъ учебниковъ, изъ оффиціальныхъ актовъ и всякихъ публичныхъ дъйствій, — съ какимъ восхищеніемъ привътствують они и теперь всф законодательныя мфры и всф неистовыя проявленія «прогресса», направленныя къ искорененію христіанской религіи! Весь этотъ бунтъ культурнаго человъчества противъ христіанской віры и даже противъ Бога, противъ ученія о безсмертін, о душь, противъ всякаго «мистицизма» — на руку и по вкусу Евреямъ, несмотря на исповъдуемое ими едипобожіе. Онъ расчищаеть имъ почву: «распростирать съть Израиля» становится, при такихъ условіяхъ, день-ото-дня удобнъе. Они совершенно върно признаютъ христіанство болье злымъ для себя врагомъ чымъ даже безбожіе, чымъ матеріализмъ, доведенный до крайнихъ предъловъ отрицанія. Они твердо убъждены, что на такомъ голомъ отрицаніи человъчество удержаться не можеть, и расчитывають, что придеть время, когда можно будеть подсунуть ему принципъ «еврейскаго единобожія»... Таковы религіозные замыслы п мечты Евреевъ, включая сюда и г. Кремьё, -- о еврейскихъ же нигилистахъ (которые впрочемъ ръдки) поговоримъ когданибудь особо...

Не въ томъ, впрочемъ, дѣло—сбыточны ли эти еврейскіе замыслы или нѣтъ, а въ томъ, что христіанскія общества своимъ мятежомъ противъ христіанства сами созидаютъ, себѣ же на голову, еврейское могущество, сами куютъ на себя еврейскія цѣпи: это уже сбывается. Замѣчательно, что враги христіанства и даже вообще всякой религіи, однимъ словомъ самые отчаянные радикалы—въ то же время самые горячіе іудофилы. Если по ихъ понятіямъ культура и прогрессъ не совмѣстимы съ исповѣданіемъ Христовымъ, если открытый

исповъдникъ Христа вызываетъ въ нихъ презръніе и негодованіе, то въ то же время эта культура и прогрессъ ведутъ себя совершенно смирно относительно исповъданія Істовы, и Еврею охотно предоставляется и полная свобода дъйствій, и политическая власть.

Во всякомъ случав несомнвнно, что еврейское могущество въ Европъ съ каждымъ днемъ возрастаетъ, что Еврей сознають свою власть и уже начинають, можно сказать, являться воинствующимъ, аггрессивнымъ элементомъ въ обществахъ христіанскихъ. Въ Западной Европъ въ ихъ рукахъ двъ державныя силы биржа и пресса. Это такія силы, предъ которыми уже почти немощно всякое не-еврейское слово, всякое наше обличение или предостережение. Вотъ почему мы и придаемъ такое значеніе выше приведенному нами откровенному слову самихъ Евреевъ, этому такъ-называемому манифесту, писанному пресловутымъ Кремьё, бывшимъ французскимъ министромъ юстиціи, отъ лица «Всемірнаго Изранльскаго Союза»... Что скажуть объ этой еврейской программъ дъйствій наши защитники Еврейства quand même, и вообще наши глаголемые «либералы» и «гуманисты»?... Раскроетъ ли имъ глаза эта еврейская исповъдь, или же они еще пуще ихъ зажмурять, отвращаясь остраго блеска истины, и не проронять объ этомъ документъ ни слова? Въроятно пропзойдетъ последнее, потому что относительно «еврейскаго вопроса» у нихъ ничего въ запасъ не имъется, кромъ общихъ избитыхъ мъстъ либеральной доктрины, а «самобытности» въ мышленіи они у насъ по принципу для Россіи не признаютъ, да и не любять, боясь погрёшить противъ шаблоннаго либерализма и еще болье боясь всякаго серьезнаго умственнаго напряженія... Мы рекомендовали бы прочесть этотъ документъ членамъ нашей Еврейской Коммиссіи, но эта Коммиссія чуть ли не принадлежить къ числу бюрократическихъ миновъ...

Разборъ циркулярнаго воззванія, "Еврейскаго Всемірнаго Союза".

Москва, 1-го декабря 1883 г.

Въ 21 № «Руси», въ стать в нашего берлинскаго корреспондента: «Еврейская Интернаціоналка и борьба съ Еврействомъ въ Европъ», воспроизведено въ переводъ изъ французской газеты «L'Antisémetique» циркулярное воззваніе «Еврейскаго Всемірнаго Союза (Alliance Israélite Universelle)», разосланное при его открытіи. Комментированное нами въ передовой стать в () оно произвело довольно сильное впечатлѣніе на русскую публику и вызвало необычайную тревогу въ русскомъ еврейскомъ лагеръ. Органы русско-еврейской печати осыпали насъ самою ожесточенною бранью и обвинили въ подлогъ и клеветъ, или по крайней мъръ въ томъ, что мы сознательно, изъ ненависти къ Евреямъ, дали мъсто въ своемъ изданіи «гнусной фальсификаціи», целикомъ сфабрикованной «цичтожною и презрънною французскою газеткой». Досталось при этомъ и «Новому Времени» и даже «С. - Петербургскимъ Въдомостямъ», перепечатавшимъ изъ «Руси» это воззваніе. Запальчивымъ хоромъ (нашедшимъ себъ сочувственный отзвукъ и въ газетахъ нашего мнимо-либеральнаго стана) утверждають еврейскіе публицисты, что подобнаго «манифеста» никогда не существовало и существовать не могло, какъ противорычащаго будто бы убыжденіямъ, стремленіямъ и чаяніямъ Еврейскаго народа или по крайней мъръ образованнаго его слоя. «Еженедъльная Хроника» журнала «Восходъ» приводить даже съ торжествомъ подлинный французскій тексть оффиціальнаго циркуляра, изданнаго «Всемірнымъ Союзомъ» при его открытіи, а также и текстъ французской рѣчи знаменитаго юриста Кремьё, произнесенной имъ при избраніи его въ председатели «Союза», года черезъ два послѣ открытія. Дѣйствительно, въ обоихъ этихъ документахъ, рекомендуемыхъ «Хроникою», гораздо болъе общихъ либеральныхъ мъстъ о цивилизаціи и прогрессъ человъчества, чъмъ характерныхъ національноеврейскихъ особенностей; однакоже самое учреждение «Союза» объясняется не только желаніемъ содействовать, во

<sup>\*)</sup> Смот. предыдущую Статью.

имя святыхъ принциповъ великой французской революціи. повсемъстному уравненію Евреевъ въ гражданскихъ и политическихъ правахъ съ населеніемъ техъ странъ, где они обитають, но также и намфреніемь установить между Евреями всего міра тесневищее единство и солидарность... Искренно или неискренно, но еврейская газета «Русскій Еврей» до того повидимому убъждена въ подложномъ измышленін пом'ященнаго въ «L'Antisémitique» и перепечатаннаго у насъ «воззванія», что, по ея словамъ, ее теперь наиболье занимаетъ «психологическая подкладка» нашего поступка, а именно вопросъ: въ самомъ ли дель редакторъ «Руси» такъ наивенъ и простъ, что способенъ былъ повърить существованію подобнаго документа, или только прикинулся будто повфриль? При этомъ, разумфется, отвътъ въ обоихъ случаяхъ выводится для редактора самый явительный. Впрочемъ употребляется и другой пріемъ, болье мягкій и почти сердобольный. Г. Левъ Бинштокъ, Еврей. въ открытомъ письмъ къ намъ, появившемся въ 251 № «Русскаго Курьера», сострадательно скорбить о нашей когда-то доброй, по его словамъ, репутаціи, такъ неосторожно теперь нами скомпрометтированной, дивится-какъ могли мы, основываясь на свидътельствъ такого гнуснаго листка, какъ упомянутая французская газета, позволить себъ «чернить цилую націю ни въ чемъ неповинную». а вмъстъ и великаго «государственнаго мужа» Кремьё, и въ заключеніе увъщеваеть насъ: «заявить немедленно въ «Руси» о нашей невольной ошибкъ н твмъ самымъ уничтожить «въ корнв тоть ядъ», который, благодаря намъ, «разливается теперь по всёмъ слоямъ русскаго общества»...

Во всемъ этомъ суетливомъ гвалтѣ, поднатомъ русско-еврейскою печатью, мы прежде всего съ удовольствіемъ отмѣчаемъ и принимаемъ къ свѣдѣнію одно: что Евреи не только
отвергаютъ подлинность напечатаннаго у насъ воззванія отъ
имени «Всемірнаго Израильскаго Союза», но и всячески отрицоются выраженныхъ въ немъ, вслухъ и вьявь, еврейскихъ чаяній и идеаловъ. Что же касается вопроса о подлинности, то спросимъ и мы въ свою очередь: почему же
этотъ вопросъ не поднятъ былъ Евреями ранѣе, ни въ Германіи, ни въ самой Франціи? Такъ- называемый манифестъ

появился въ «Руси» 1 ноября, т. е. мысяцъ спустя послъ того, какъ онъ былъ напечатанъ въ Берлинъ, въ газетъ: «Deutsche Volkszeitung, Organ für sociale Reform», въ № отъ 11 октября новаго стиля, и также въ переводъ съ текста, помъщеннаго въ L'Antisémitique»! Мало того, онъ же, чрезъ нъсколько дней, отпечатанъ отдъльными листами (одинъ изъ нихъ у насъ передъ глазами) и раздавался редакціей газеты въ аудиторіи, состоявшей не менте какъ изъ 5,000 человъкъ и собранной по дълу о пожаръ синагоги въ Ново-Штеттинъ. Могутъ возразить, что «Deutsche Volkszeitung» изданіе Антисемитической Лиги. Но что же изъ этого? Съ той поры прошло уже теперь цёлыхъ два мёсяца (по 1 декабря): почему же, въ теченій этого долгаго для газетной публицистики срока, во всей западно-европейской еврейской печати (а она ли не обилуетъ органами? не Евреями ли издаются и внушаются большиство нёмецкихъ, пользующихся не малымъ значеніемъ, газетъ?) не появилось до сихъ поръ ни единаго протеста, ниже какого-либо сомнинія въ дийствительности «воззванія»? Изв'єстно однако, съ какою горячностью эта пресса силится опровергнуть всв возводимыя на Еврейство обвиненія и подозр'внія, если только такое опровержение возможно... Мы сами никогда не имъли въ рукахъ газеты «L'Antisémitique», но знаемъ, что эта, по словамъ русской еврейской печати, ничтожная и презрънная газетка издается во Франціи, въ Мондидье, а теперь редакція ея возвъщаеть, что переводить изданіе въ самый Парижъ, причемъ благодаритъ публику за поддержку. Во всякомъ случав, болве чвмъ странно, что эта газета издающаяся д-бокъ съ самимъ «Всемірнымъ Израильскимъ Союзомъ» (имъющимъ пребываніе въ Парижъ), не была имъ тотчасъ же обличена въ подлогъ и даже не вызвала никакого гласнаго отрицанія, которое францувскимъ обществомъ встречено было бы съ темъ большимъ сочувствиемъ, что совмъстное сожительство 60 тысячъ Евреевъ съ 30-милліоннымъ Французскимъ народомъ представляетъ менъе неудобствъ, чвить въ другихъ странахъ, гуще заселенныхъ Евреями. Твить страннъе выходка издающейся въ Петербургъ на еврейскомъ языкъ газеты «Гамелицъ», которая, называя редакторовъ «Руси», «Новаго Времени» и «Петербургскихъ Въдомостей»

«нахальными лжецами», возвъщаеть, будто бы обратилась съ просьбою въ Парижъ, къ г. Изидору, Президенту «Всемірнаго Союза»: прислать протестъ чрезъ французскаго министра иностранныхъ дель или русскаго посла въ llaрижедля напечатанія въ «Новомъ Времени»! Почему же не приглашаетъ «Гамелицъ» г. Изидора прислать таковой прежде всего въ Берлинъ, и еще прежде напечатать его во французскихъ газетахъ?!... Приведенный же «Восходомъ», опубликованный «Союзомъ» при его открытіи и не отъ имени также вовсе не можеть пока служить Кремьё документъ опроверженіемъ, потому что воззваніе, о которомъ идеть споръ, называется во французской газеть тайным или конфиденціальным и разослано, какъ оказывается при внимательномъ чтеніи текста, не при самомъ открытіи, а передъ открытіемъ, и отъ имени Кремьё, который, если не былъ оффиціальнымъ предсъдателемъ «Союза» въ первые два года, то несомнънно былъ его главнымъ и самымъ авторитетнымъ основателемъ, а затъмъ-двигателемъ и душою.

Итакъ, пи во Франціи, родинъ помъщеннаго у насъ «манифеста», ни въ Германіи, да и нигдъ въ Западной Европъ, подлинность его до сихъ поръ никъмъ не оспаривается, несмотря на гласность, приданную ему антисемитическими изданіями, особенно же въ Берлинъ. Впрочемъ, мы поручили нашему берлинскому корреспонденту постараться развъдать пообстоятельнъе происхождение этого документа. Но что касается самаго его содержанія, будто бы апокрифическаго, то въ немъ, несмотря на всъ отрицанія гг. Евреевъ, нътъ не только ничего апокрифическаго, да и ничего новаго, ничего такого, чего бы, по частямъ, врозь, не находилось въ различныхъ еврейскихъ сказаніяхъ и писаніяхъ. Здёсь нова и бьеть въ глаза лишь конкретная форма воззванія, — содержаніе же подсказывается почти буквально самимъ въроученіемъ Іудеевъ. Мы и придали значеніе этому, такъ - называемому «манифесту» только потому, что онъ, какъ мы выразились, «дословно подтверждаеть и подчеркиваеть сужденія объ Еврействъ высказанныя нами самими», и въ краткомъ сжатомъ образъ опредъляеть какъ внутреннія основы еврейской народности и отношенія ея къ другимъ національностямъ, такъ и религіозно-политическіе идеалы и завъты Евреевъ. Всъ эти идеалы и завъты были и прежде воспроизведены въ нашихъ статьяхъ, хотя еще только въ формъ логическихъ выводовъ изъ сущности еврейскаго въроисповъданія, - такъ что если, по словамъ г. Бинштока, мы и «очернили ни въ чемъ неповипную Еврейскую націю», то гораздо ранъе помъщенія въ «Руси» пресловутаго циркуляра. Последній не прибавиль ни одной черты намь неизвестной. и не мы виноваты, если собранныя во едино и выставленныя на свътъ Божій онъ, эти черты, устыдили или устрашили самихъ Евреевъ. Върпъе – устрашили. Вовсе не въ расчетъ Евреевъ разоблачать предъ иноплеменниками и иновърцами правду ихъ внутренняго міра и утратить право эксплуатировать въ свою пользу столь властные надъ современною общественною совъстью принципы: «прогресса». «цивилизаціи», «гуманизма» и т. п. Прикрываясь ими, какъ плащемъ, Евреи всякое поползновение сорвать этотъ плащъ и сдълать явнымъ для общественнаго сознанія то, что такъ тщательно ими утаивается, оглашають какъ проявленіе «религіозной нетерпимости», какъ преступленіе противъ «либерализма», «культуры», — и дъйствительно успъвають запугивать нашихъ суевърно-робкихъ адептовъ казеннаго или шаблоннаго либерализма! Послъдніе не только не позволяють себъ заглядывать Еврейству въ лицо изъ-за его либеральной маски, но упорно жмурять глаза передъ очевидными фактами жизни и даже научными разоблаченіями. Что же касается статей въ «Руси», то по поводу ихъ много истрачено было еврейскою печатью типографскихъ черниль; но во всемъ этомъ борзомъ еврейскомъ словоизверженіи, исполненномъ ругательствъ и издъвательствъ, нътъ ни одного отвъта на поставленные нами вопросы, ни одного серьезнаго опроверженія. Они упорно обходять наши, см'вемъ думать, довольно убъдительные доводы, и верхомъ на «прогрессъ» силятся обвинить насъ въ ретроградствъ, обзываютъ именами героевъ испанской инквизиціи. Все это только пуще заставляетъ предполагать съ ихъ стороны умышленную, сознатольную неискренность, -т. е. неискренность мысли: чистосердечію ихъ досады и гніва мы вполні вівримъ.

Разберемъ же вышеупомянутый манифесть покойнаго предсъдателя «Всемірнаго Израильскаго Союза» Кремьё по пунктамъ, — тотъ самый манифестъ, который г. Бинштокъ называетъ «колоссальною и глубоко-циничною глупостью, способною обезчестить не только Кремьё, но даже какого-нибудь захолустваго, во мракъ невъжества и фанатизма коснъющаго цадика», — манифестъ, котораго языкъ, по выраженію того же г. Бинштока, есть «языкъ Шейлока, Разуваева, Колупаева и фанатика Торквемады».

«Союзъ-такъ пачинается воззвание-который мы желаемъ основать, не есть ни французскій, ни англійскій, ни швейцарскій, но израильскій всемірный союзь»... Туть, кажется, нътъ ии одного слова неправды, и никакой «колоссальной глупости», а только колоссальный факть. Союзъ основань и существуеть подъ именемъ «Всемірнаго Израильскаго Союза» (Alliance Israélite Universelle), съ изображениемъ на протоколахъ земнаго шара, осъненнаго Скрижалями Моисеевыми, и съ девизомъ: «всѣ Евреи за одного и одинъ за всѣхъ» (tous les Israélites sont solidaires les uns des autres). И не только «Союзъ» существуетъ, но и опекаетъ собою русскихъ Евреевъ (да иначе онъ не былъ бы и всемірнымъ), т. е. вившивается въ отношенія этихъ русскихъ подданныхъ къ русскому правительству и государству. Такъ, напримъръ, вмъшался онъ въдъло Минскаго Еврея Бороды, приговореннаго за поджогь къ смертной казни въ 1864 г. (см. еврейскій журналъ «Гаммагидъ» № 38, за 1867 г.); въ 1868 г. вошелъ въ переписку съ русскимъ посланникомъ въ Парижъ по случаю перехода Еврейки въ православную въру (см. 32 № журнала «Libanon» за 1868 г.); въ 1869 г., по случаю работъ еврейской коммиссіи въ Вильнѣ, учинилъ особый съвздъ членовъ Союза въ Берлинъ, а въ 1874 г. — новый съвздъ тамъ же по поводу преобразованія въ Россіи воинской повинности; онъ же жалуется президенту Съверо-Американскихъ Штатовъ на русское правительство за гоненіе будто бы на Евреевъ, какъ это доказывается перепискою бывшаго въ Россіи дипломатическаго агента республики Куртина съ «Союзомъ»; онъ же делаеть представленія по деламъ Евреевъ русскому министру внутреннихъ дель Тимашеву (и получаетъ отъ него благосклонныя объясненія); онъ сделаль и недавно, въ самомъ начале анти-еврейскаго движенія на нашемъ Югь, довольно смылое представленіе на-

шему правительству, какъ это подтверждается энергичною отвътною замъткою, помъщенною въ оффиціраной «Agence Générale Russe». Если понадобится, мы можемъ представить извлечение изъ напечатанныхъ протоколовъ «Союза» обо всемъ касающемся Евреевъ въ Россіи, но, полагаемъ, достаточно и этихъ примъровъ. Онъ же, «Союзъ», имъетъ свои наблюдательные комитеты вдоль нашей западной границы въ 40 пунктахъ, которые мы можемъ поименовать. Самъ же нашъ ярый противникъ. «Русскій Еврей», въ одномъ изъ своихъ №№ призываетъ Евреевъ «группироваться» около «Союза», какъ около центра. Онъ и дъйствительно иситра, не только духовный или правственный, но и политическій, для Евреевъ «всего міра»: онъ есть выраженіе единства разсвянной по земль всей Еврейской націи; опъ-защитникь и оберегатель экономическихъ и гражданскихъ интересовъ русскихъ подданныхъ, какъ и подданныхъ другихъ государствъ — еврейскаго происхожденія. Обыкновенно у подданных в какого-либо государства только одинъ политическій центръ и одинъ защитникъ и оберегатель: подлежащее правительство. Евреи же-о двухг центрахъ, о двухг правительствахъ, равно какъ и о двухъ націяхъ, — следовательно о двухъ единствихъ и о двухъ патріотизмахъ! Кажется, этого логическаго вывода изъ самаго факта учрежденія и существованія «Всемірнаго Израильскаго Союза», провозгласившаго единство Еврейской націи на всемъ земномъ шарт, не можеть отрицать и г. Бинштокъ, хоти въ томъ же письмъ къ намъ ратуетъ за «объединение Евреевъ въ одну общую семью съ кореннымъ русскимъ населеніемъ»! Да и что же иное значить девизъ «Союза» объ еврейской солидарности, которой онъ такимъ образомъ является органомъ? Этого девиза мы не измышляли, его не имћется на спорномъ манифестъ, опъ стоитъ на безспорныхъ, папечатанныхъ протоколахъ и гласитъ: «Всв Израильтяне за одного и одинъ за всъхъ». Предоставляемъ нашимъ противникамъ самимъ ръшить: нормально ли было бы такое положение, еслибы, напримфръ, магометане всего міра признали себя въ той же степени солидарными съ нашими Татарами Казани или Крыма, или если бы житель Прибалтійского побережья німецкого происхожденія захотіль состоять въ подобной же круговой порукѣ со всею Германіей? Можетъ-быть это и «глубоко-циничная глупость», но она принадлежить самому «Союзу», девизъ котораго только воспроизведенъ и развитъ въ манифестъ.

Пойдемъ далье: «Другіе народы — продолжаеть спорный документъ — распадаются на націи, мы одни не инбемъ никакихъ согражданъ, а лишь религозных послыдователей»... По связи мыслей присоединимъ сюда и сооовътственныя, пом'вщенныя нъсколько ниже реченія: «Наща національность есть религія отцовъ нашихъ, другой мы не признаемъ никакой»... «Если вы върите, что вы, невзирая на ваши внъшнія національности, остаетесь однимъ и единымъ народомъ, то», и т. д... Этихъ ли словъ ужаснулся г. Бинштокъ, въ нихъ ли усмотрѣлъ онъ «колоссальную глупость?»... Мы видимъ въ этихъ словахъ одпу строгую и фактическую истину. Евреи не имъютъ ни общей государственной территоріи, ни даже общаго языка (древній еврейскій языкъ — достояніе только ученыхъ); они разсвяны по всей вселенной среди чуждыхъ имъ государствъ и народовъ, а между тъмъ всъ они сознають и исповъдуютъ свое національное единство. І'д' же основа этого единства? Ни въ чемъ иномъ, какъ въ религіи. Это уже такая общепризнанная истина, что ее и повторять совъстно. Религія-не только основа, но и жизненный нервъ, душа и суть еврейской національности. Все міровое значеніе Еврейскаго племени въ исторіи человъчества зиждется исключительно на религіи; вся ихъ собственная исторія до воплощенія на землъ Христа, Сына Божія и сына Давидова, есть «священная исторія» и для христіанства. Евреямъ, избранному Богомъ народу, ниспослано было Откровеніе; имъ былъ дарованъ Завътъ, именуемый теперь «Ветхимъ», съ обътованіемъ, что воздвигнетъ Господь изъ нѣдръ Еврейскаго народа Спасителя или Мессію. Мы, Христіане, почитаемъ это обътованіе уже исполненнымъ; Евреи же продолжаютъ ожидать исполненія; этимъ ожиданіемъ живуть и до сихъ поръ; только въ этомъ ожиданіи и корепится для нихъ причина ихъ бытія, какт народа, какт націи; только въ немъ и почерпнули они ту изумительную нравственную силу, съ которою перенесли, разсъянные по всему міру, долгій рядъ въковъ-преследованій, гоненій и мукъ. Еслибы они, въ теченіи этого

періода времени, уступили и отреклись отъ «религіи своихъ отцовъ», они бы давно исчезли въ массъ племенъ, среди коихъ теперь обитаютъ. Но эта «религія отцовъ» для върующаго Еврея (а невърующій Еврей аномалія) не есть личный мистическій союзь сь Богомь, а союзь народный. Вфрующіе Евреи не могуть в прошлом не признавать своего народа «избраннымъ», потому что онъ такимъ дъйствительно быль, -- это исповъдують и Христіане: разница въ томъ, что Евреи продолжають почитать свой народъ «избраннымъ» и досель, такъ какъ продолжаютъ чаять исполненія обътованія, которое, по ихъ представленію, состоитъ въ явленіи Мессін какт царя Израилева, имфющаго возстановить и превознести превыше всъхъ царство Израилево. Поэтому Кремьё совершенно правъ говоря, что въ религіи отцовъ заключается еврейская національность и что согражданство еврейское означаетъ причастность къ общимъ еврейскимъ религіознополитическимъ чаяніямъ Онъ правъ утверждая, что никакой другой истинной національности для Еврея не существуетъ и не можетъ существовать, потому что всякій русскій, польскій, німецкій Еврей-не просто Русскій. Полякъ или Нівмецъ еврейскаго происхожденія или Моисеева закона, но имъетъ, въ силу этого самаго закона, свое особое политическое прошлое и политическое будущее, -- другими словами: состоитъ въ то же время гражданиномъ прошлаго національнаго еврейскаго и будущаго національнаго же еврейскаго государства, находясь теперь только на перепутьи временъ и пространствъ, въ разсъяніи, до срока, среди чуждыхъ паціональностей Какъ бы «лойально» (по выраженію одной русской сврейской газеты) Евреи ни выполняли своихъ обязанностей по отношению къ этимъ чуждымъ національностямъ, все же онъ, эти національности, остаются, по мъткому выраженію Кремьё, для Евреевъ «внѣшними». Той духовной связи, которая дается единствомъ вфры, единствомъ религіозныхъ, нравственныхъ, историческихъ и политическихъ идеаловъ, не можетъ существовать у Еврея съ тѣми націями, среди которыхъ, по волъ случая, ему приходится жить. Если же намъ возразять указаніемъ на другихъ инородцевъ и иновърцевъ, обитающихъ въ нашемъ отечествъ, то на это мы замътимъ, что таковые не сознаютъ себя гражданами

цёлой особой націи, виб преділовъ Россіи; не иміють никаких особых чаяній на самостоятельное бытіе въ будущемь, не признають себя политически или граждански солидарными со всіми единоплеменниками за рубежомъ русскаго государства,—а потому легче и искренніе чімь Евреи могуть пріобщиться къ политической и исторической судьбівгосподствующей національности.

«Разсвянные, — продолжаеть Кремьё въ своемъ воззваніи, между пародами, кои «враждебны нашимъ правамъ и интересамъ, мы тъмъ пе менъе, невзирая ни на что, останемся Евреями...» «Мы Евреи и желаемъ остаться Евреями», говоритъ и «Русскій Еврей» (въ 44 №), справедливо поясняя, что «еслибы онъ этого не желаль, то всь бъдствія и страданія Еврейскаго народа были бы въ его глазахъ вопіющею нельпостью», я онъ должень быль бы сказать Евреямъ: «бросьте свою ношу (т. е. отступитесь отъ вашихъ върованій и ожиданій)--- и вамъ станеть легко», но «мы---по-вторяеть газета — желаемь остаться Евреями». Мы съ своей стороны не видимъ въ этихъ словахъ «воззванія» ни глупости, ни цинизма, ни фанатизма, хотя и признаемъ настоящія религіозныя чаянія Евреевъ совершенно ложными. Пойдемъ далве. «Мы обитаемъ, — гласитъ манифестъ, — «въ чуждых земляхъ и мы не можемъ интересоваться перемънчивыми интересами этихъ странъ, пока наши собственные нравственные и матеріальные интересы будуть въ опасности...» А вотъ что говоритъ еврейская газета «Русскій Еврей»: «если что мишаеть Евреямь быть образцовыми, самоотверженными гражданами обитаемыхъ ими странъ, то это-условія, далеко отъ Евреевъ не зависящія», и вслідъ за симъ газета толкуетъ о необходимости для Евреевъ полной съ Христіанами равноправности, т. е. одинаковости не только гражданскихъ обязанностей, но и правъ.

Мудрено повидимому и требовать отъ людей, пока ихъ нравственные и матеріальные интересы нисколько не обезиечены законодательствомъ обитаемой ими страны, искреннаго участія къ ея интересамъ, со всёми ихъ превратностями. Но еслибы даже еврейскимъ интересамъ и перестала гровить опасность, спрашивается: могутъ ли они, оставаясь Евреями, слёдовательно носителями обётованія о пришествів

Мессіи и о блестящей религіозно политической будущности ожидающей Еврейскую націю, искренно и серьезно принимать къ сердцу.... ну хоть тотъ Kulturkampf, который разделяетъ теперь міръ латинскій и протестантскій, или хоть историческое призваніе Россіи, какъ православно-славянска-го міра?

До сихъ поръ въ манифесть нъть ни одного слова, отъ котораго бы имъли право и поводъ отказаться Евреи. Но посмотримъ дальше. «Не раньше, въщаетъ сей документъ, Еврей станетъ другомъ Христіанина и мусульманина. какъ въ то время, когда свътъ израильской въры, единственной здравой религіи» (въ нѣмецкомъ переводѣ правильнѣе: Vernunftreligion) «будеть свътиться повсюду... Въ наступившій къ тому день еврейское ученіе должно наполнить весь міръ....» Въ той ръчи Кремьё, которую, оспаривая насъ, приводитъ «Еженедъльная Хроника Восхода», — рвчи подлинной, несомивнной, публично-произнесенной, -- мы читаемъ, что «единственно правильное, разумное и истинное отношение къ Богу дано человъчеству скрижалями Завъта», что въ еврейской религін — святость и истина. Если таково воззреніе, нимъ неразрывно и убъжденіе, что эта TO СЪ со временемъ восторжествуетъ и покоритъ себъ міръ. Не это ли выражается и эмблемой, красующейся на протоколахъ «Израильскаго Всемірнаго Союза»: Моисеевы скрижали осъняющія земной шаръ?.. Нужно ли прибавлять, что такая побъда «истины» (понимаемой Евреями единственно въ смыслъ еврейскаго религіознаго закона) предвозвъщена и всъми священными для Евреевъ книгами, равно и Талмудомъ; что только чанніе этой поб'яды и поддерживаеть Еврейскій народъ въ его настоящемъ тягостномъ жребіи среди современнаго торжества иныхъ, нееврейскихъ религіозныхъ ученій? Кремьё не взываеть и въ манифесть по вражди съ Христіанами и мусульманами, не пропов'єдуеть нарушенія «лойальности» въ отправлени гражданскихъ обязанпостей къ чуждымъ или вившиимъ для Евреевъ національностямъ. Онъ утверждаеть только, - и съ нимъ нельзя не согласиться, что пока длится преобладаніе иновфрческих ученій, до тфхъ поръ не можетъ состояться и торжество Израильской въры, --следовательно пока не исполнится для Евреевъ это радостное упованіе, не можеть Еврей содвиствовать побъдь ни христіанской. ни мусульманской религіи, не можеть доброжелательствовать ни христіанству, ни мусульманству, или искрепно «дружить», не то что съ Сидоромъ Петровымъ или Татариномъ Абдуллой, а «съ Христіаниномъ и мусульманиномъ» какъ таковыми, т. е. какъ съ упорными противниками страстно чаемаго Еврейскимъ народомъ торжества, исповъдниками враждебныхъ ему религій. Ибо въ этомъ обътованномъ торжествъ для Евреевъ вся причина, весь смыслъ, вся цёль ихъ бытія на зеилё какъ народа; ради его они живутъ и долготерпятъ, это для нихъ интересъ не личный, а національный; это для нихъ вопросъ — быть или не быть. Слова Кремьё вытекають логически изъ самой сущности еврейскаго религіознаго міровоззрѣнія, и мы недоумѣваемъ, какими бы аргументами возможно было ихъ опровергнуть. Развъ только отрекшись отъ еврейскихъ религіозныхъ завътовъ и идеаловъ? Точно также, только подъ условіемъ отреченія отъ этихъ завітовь и идеаловь, можеть Еврей отрицать законность и справедливость следующаго призыва Кремьё: «Израильтяне! Хотя разсвянные по всвых краямъ вемнаго шара, пребывайте всегда какъ члены избраннало народа. Если вы върите, что въра вашихъ предковъ есть сдинственный патріотизмь; если вы вфрите, что вы, невзирая на ваши внъшнія національности, остаетесь однимъ и единымъ народомъ; если вы върите, что только Еврейство представляеть собой религозную и политическую истину, — Еврен всего міра, придите и внемлите этотъ призывъ нашъ, окажите намъ ваше содъйствіе, ибо дъло велико и свято, а успъхъ несомивненъ»... Сюда же следуетъ присоединить и эти выраженія манифеста: «Священныя пророчества нашихъ Св. книгъ исполнятся. Настанетъ пора, когда Герусалимъ сделается домомъ молитвы для всехъ пародовъ, когда знамя еврейскаго единобожія будеть развъваться въ отдаленнъйшихъ концахъ земли».

Да, религія Евреевъ есть ихъ единственный патріотизмъ и не можетъ имъ не быть, не только потому, что иначе слъ-довало бы въ самомъ дълъ допустить, будто у каждаго Еврея два единства и два патріотизма (а это уже совершенная безсмыслица), но и потому, что съ религіей связано все

ихъ упованіе на свою политическую и національную будущность. Да, только Еврейство, по понятіямъ еврейскимъ, можетъ представлять истину религіозную и политическую, потому что еврейскій религіозный идеаль, иміжющій стать истиной и на землъ, въ то же время идеалъ политическій и народный, и вмъстъ съ тъмъ обязательный для всего міра. Божественное обътование Мессии понимается ими не иначе, какъ явленіе царя Израильскаго, имфющаго воздвигнуть парство израильское не только въ блескъ, славъ и силъ. но и въ міродержавствъ. Покорнъйше просимъ нашихъ оппонептовъ, не хитря и не лукавя, не уклоняясь вправо и влево, а прямо и безъ обиняковъ отвечать намъ на вопросъ: такъ ли это или нътъ? таково ли, вполнъ опредъленное религіозное върованіе Евреевъ (разумъется не Евреевъ-нигилистовъ, а Евреевъ вфрующихъ)? Не ограничиваются ли развъ и теперь Евреи однимъ богомоленіемъ, въ ожиданіи — когда возможно станеть богослуженіе, которое по закону должно совершаться не иначе какъ въ храмп, т. е. въ Герусалимъ, на горъ Морія? Не заканчиваются ли развв и теперь ихъ національные праздники въ дни Рошъ-Гашана и Іомъ-Кипура трубнымъ гласомъ и восторженными кликами: «.Темана габаа бирушелаимъ», т. е.: «на будущій годъ-въ Іерусалимъ»....? Развъ, когда-то дъйствительно избранный, народъ Еврейскій не продолжаєть признавать себя и теперь народомъ избраннымъ, въруя въ то же время во всемірное торжество «еврейскаго единобожія?» А что можеть значить теперь признапіе себя народомъ избраннымъ? По христіанскому ученію, съ явленіемъ Спасителя на землъ въ средъ еврейской, «подъ зракомъ» Еврея, исполнилось обътованіе, данное нъкогда Израилю, упразднилось избранничество Еврейскаго народа — призваніемъ всёхъ народовъ. Христіанство внесло въ міръ начало всеобщаго равенства и братства о Христв, безъ всякаго различія національностей. Совлекшись ветхаго человъка съ дъяніями его, облекитесь, проповъдуетъ Апостолъ Павелъ (Еврей же), — «въ новаго, обновляемаго въ разумъ, по образу создавшаго его, идъже нъсть Еллинъ, ни Іудей, обръзаніе и необръзаніе, варваръ и Скиоъ, рабъ и свободь, но всяческая и во всъхъ Христосъ». Евреи же, не признавъ исполненія обътованія, отвергнувъ это обновление и сохранивъ въ себъ ветхаго человъка, удержали идею избранничества, обративъ ее въ понятіе о себъ какъ о племени привилегированномъ. Какой же смысль этой привилегированности въ будущемъ, когда даже Іерусалимъ сдёлается домомъ молитвы для всёхъ народовъ? Смыслъ тотъ, что господство будетъ тогда принадлежать Евреямъ и имъ же, какъ господамъ міра, будутъ принадлежать всв блага или богатства земныя, ибо царство Мессін представляется Евреямъ не иначе какъ въ земномъ, вещественномъ образъ. Вполнъ понятно поэтому и слъдующее выраженіе Кремьё въ самомъ концъ манифеста: «не далекъ тотъ день, когда всв богатства земныя будутъ исключительно принадлежать Евреямъ». Это вытекаеть логически изъ самаго еврейскаго представленія объ еврейскомъ избранничествъ и о будущемъ міродержавствъ «избраннаго» народа. Это въдь не христіанское понятіе о царствъ Божіемъ!... (Впрочемъ и вообще у Евреевъ представленія о въчности, о загробной жизни самыя неопредъленныя и смутныя. Понятіе о въчности перенесено у нихъ въ протяженіе рода, ибо обътование дано pody). До какой степени грубо и внъшне возаръніе Евреевъ на торжество и расцвъть еврейской религіозной истины во образѣ царства Израилева, можно судить по следующимъ словамъ посланія къ Евреямъ. помещеннаго въ еврейскомъ журналѣ «Гашахаръ» за 1871 г. (стр. 154-156), издававшемся (можетъ быть и издающемся) на еврейскомъ языкъ. Обращаясь къ Евреямъ, авторъ, разсуждая о пришествіи Мессіи, спрашиваетъ ихъ: «Но найдеть ли Мессія между вами людей полезныхъ, когда явится. чтобъ вовобновить нашу жизнь по прежнему? Изъ вашей ли среды найдеть Онъ (Мессія) министра финансовь, военна-10, ученых, государственных людей, способных быть представителями при дворах иностранных государей, инженеровъ, землемъровъ и т. п. людей, необходимыхъ для Его царства»... Эти мудрыя строки принадлежатъ г. Гордону, бывшему секретарю «Общества распространенія просв'ященія между Евреями», которое само не что иное, какъ отдълъ «Всемірнаго Израильскаго Союза». Смыслъ увъщанія тотъ, что въ ожиданіи наступленія царства Мессіи Евреи должны уже и теперь подготовляться или практиковаться на

всёхъ сихъ служебныхъ поприщахъ — въ тёхъ царствахъ или государствахъ, гдё обитаютъ. Подготовка, по крайней м'тр' по части министерства финансовъ, и у насъ въ Россіи идетъ повидимому очень успёшно...

Выходить такимъ образомъ, что почтенный г. Винштокъ позволилъ себъ обозвать «колоссальною и глубоко-циничною глупостью», способною обезчестить даже людей закоснёлыхъ «во мракъ невъжества и фанатизма» — не иное что, какъ собственныя чаянія, стремленія и идеалы Евреевъ. То что мы читаемъ въ такъ-называемомъ манифестъ-вовсе не измышленіе самого г. Кремьё, а содержится въ самомъ въроученін еврейскомъ, въ сущности самихъ религіозныхъ воззрвній и представленій Евреевъ о призваніи и о національной, политической и экомической будущности Еврейскаго «избраннато» или привилегированнаго народа. Не можетъ же негодованіе нашихъ оппонентовъ по поводу манифеста сосредоточиваться на остальныхъ выраженіяхъ документа, напр. о «католицизмъ пораженномъ въ голову» (это теперь на всъ лады повторяеть республиканское правительство Франціи). Или же на следующихъ: «Пользуйтесь всеми обстоятельствами! Hame могущество велико, учитесь же употреблять его въ дело! Чего намъ страшиться? Каждый день будетъ расширяться съть, распростертая по земному шару Израилемъ»? Все это не отвлеченныя сужденія, а общензв'встные факты, на которые авторъ воззванія только указываеть, для ободренія и поощренія самихъ Евреевъ. Развѣ не велико то могущество, которое захватило въ свои длани всв европейскія биржи и едвали не большую часть органовъ печати въ просвищеннъйшихъ странахъ міра? Разви не раскидывается все шире и шире съть, распростертая Израилемъ на финапсовыя средства, на экономическія силы государствъ? Кто орудуеть всемірнымъ подвижнымъ кредитомъ? Кто ворочаетъ несмфтнымъ капиталомъ, заключающимся въ процентныхъ бумагахъ, поднимаетъ и роняетъ фонды, ставя миръ въ зависимость отъ своей спекуляціи, разоряя народы и страны, и самъ — непреложно обогащаясь? Кто какъ не Израиль? Не братья ли Ротшильды, эти цари биржъ, возседающее на своихъ биржевыхъ престолахъ въ трехъ столицахъ Европы, съ тысячами еврейскихъ же банкировъ, разсъянныхъ по земному шару, могуть служить уже и теперь прообразомъ слагающагося еврейскаго единства и мощи? Конечно, если для еврейскаго Мессіи потребны будуть финансисты, то ему же потребуются и финансы, и не для будущаго ли обътованнаго царства Евреевъ міръ христіанскій заранѣе, постепенно, обращется Израилемъ въ оброчную статью?!...

Итакъ, вопросъ о фальсификаціи манифеста Кремьё представляется совершенно празднымъ, и вся эта шумиха возбуждена едвали не съ единственною цёлью — заслонить подлинность содержащихся въ немъ разоблаченій, отвести отъ нихъ глаза русской публики и запугать дерзновенныхъ противниковъ. Эпитетъ «циничной глупости», выдвинутый г. Бинштокомъ, можетъ имъть мъсто по отношевію къ сему документу лишь въ томъ отношеніи, что едвали такой умный Еврей, какъ Кремьё, рышился бы въ печатномъ циркуляръ обнаружить завътную тайну помысловъ и стремленій своего народа. Но, повторяемъ, по увъренію французской газеты, это воззваніе было также тайное или конфиденціальное, --- вотъ почему оно и оставалось неизвъстнымъ для христіанскаго общества чуть ли не 30 леть. Вообще тайна и двусмысліе — типическая черта всёхъ еврейскихъ учрежденій съ самыхъ дальнихъ временъ.

Вмѣсто того чтобъ, по поводу каждой попытки безпристрастныхъ изследователей подойти ближе къ внутреннему міру Еврейскаго народа, вопіять о фанатизм'є и поминать инквизицію съ Торквемадой, пусть наши оппоненты, если они сколько-нибудь добросовъстны, отвътять намъ искренно на поставленные нами вопросы. Что-нибудь одно: или они знакомы вовсе съ своимъ національнымъ въроученіемъ, или же лицемърять. Если же они стануть утверждать, будто религіоздыя върованія, чаянія и идеалы не имьють въ наше время никакой власти надъ Еврейскимъ народомъ, то станутъ утверждать лишь безсмыслицу, которой мы не повъримъ. Отвергать то, о чемъ живетъ и движется, что обособляеть Евреевь отъ всёхъ прочихъ народовь, что ставить ихъ въ исключительное положение въ мірѣ, въ чемъ заключается ихъ значеніе во вселенской исторіи, — это было бы только сугубою, нахальною ложью.

Наша задача относительно «Еврейскаго вопроса» въ томъ

преимущественно п заключается, чтобъ внести побольше свъта въ еврейскую тьму, разсъять туманъ застилающій общественное сознаніе, свести еврейских публицистовъ съ нхъ модныхъ коньковъ, беззаконно ими осъдланныхъ: «прогрессъ», культура, «гуманизмъ», «цивилизація» и т. д., -- доказать самимъ Евреямъ то логическое непримиримое противоръчіе, въ которомъ состоятъ ихъ національныя религіозныя и политическія върованія и пдеалы не только съ христіанской релитіей, но п со всьмъ нравственнымъ ученіемъ Христіанства, со всъми коренными, "существенными основами христіанской пивилизаціи, равно какъ и съ національными политическими и экономическими интересами государствъ. Современное Еврейство какъ въроучение -- анахронизмъ; не прогрессъ, а регрессъ, отрицаніе всего историческаго духовнаго движенія девитнадцати стольтій. Оно-не «гуманизмъ», а національный эгонямъ, возведенный въ божественный культъ. Оносамое энергическое, въ пъдрахъ высшей области върующаго духа, проявленіе матеріализма, отъ нангрубъйшихъ его формъ до тончайшихъ... И въ то же время, какую высоту и силу духа могло бы явить это удивительное, столь богатоодаренное племя, еслибъ опо не загрубъло для истины, еслибъ способно было совлечь съ себя ветхаго человъка и облечься въ новаго, обновляемаго въ разумъ Христовъ!...

Еще о воззванія "Всемірнаго Изранлыскаго Союза".

## Москва, 15 декабря 1883 г.

Точно такого же содержанія письмо, въ тёхъ же выраженіяхъ, за исключеніемъ, разумѣется, начальныхъ и заключительныхъ строкъ, получено и газетою «Новости» (№ 245), которая, какъ и слѣдовало ожидать, удостоилась отъ Комитета благодарности за «краснорѣчивое» будто бы доказательство подложности документа.—Въ отвѣтъ на письмо Комитета мы посылаемъ ему какъ настоящій № «Руси», такъ и № 23, въ которомъ если не «краснорѣчиво», то кажется довольно убѣдительно выяснено, что вопросъ о подложности напечатаннаго во французской газетѣ «L'Antisémitique» воз-

званія не вибеть въ настоящемъ случав особеннаго значенія въ виду неподложности высказанныхъ въ ономъ еврейскихъ возэрвній и чаяній. Затьмъ нельзя не удивиться, что Комитеть довольствуется голословным в отрицанием в воззвания и выражениемъ лишь презрына къ газеть «L'Antisemitique». тогда какъ было бы всего легче притянуть се къ суду и погребовать отъ нея предъявленія докалательствъ подлипности напечатаннаго ею документа: это было бы выдь несравненно убъдительные! Изъ полученнаго нами № этой французской газеты, гдв помвщень упоминутый документь, оказывается, что ею напечатаны только выдержки (extraits) изъ мемуара, читаннаго или предъявленнаго самимъ Премьё своимъ единовърцамъ (въроятно въ заседания Союза) въ апрълъ 1874 года, когда, по всей въроятности, Союзъ нуждался въ новой поддержив. Выдержки эти сообщены назеть какимъ-то высоконоставленнымъ лицомъ, имя котораго ей извъстно. Въ переводъ нашего корреспондента, въроятно по спъшности, опущено следующее интересное место: «И затемъ бы намъ идти на встречу другимъ, намъ, представителямъ истини и единственной раціональной религін!» Это какъ разъ то же самое, что проповедуеть въ своихъ органахъ печати современная еврейская интеллигенція и вполив сходно съ подливной рівчью Кремьё, недавно напечатанной въ сврейскомъ русскомъ журналѣ «Восходъ» !...



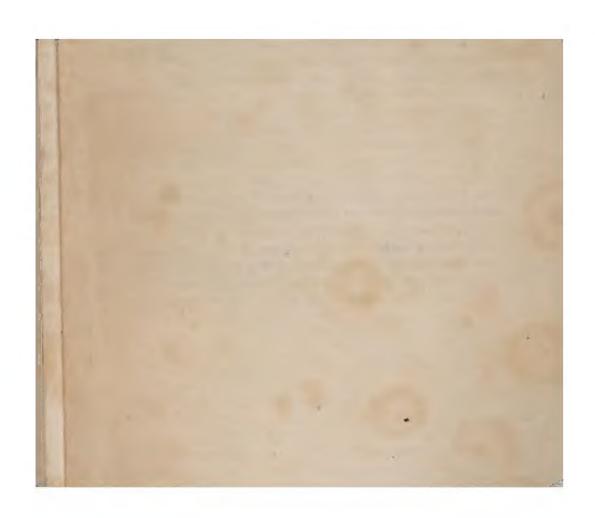



D 3



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-600
[415] 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

F/S 111 2 1996

280 JUN 3 5 1997 July 37

